7-75 m. 6

собраніе сочиненій

# А. Д. ГРАДОВСКАГО

VI TOMЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. VECTOU

СПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28. 1900.

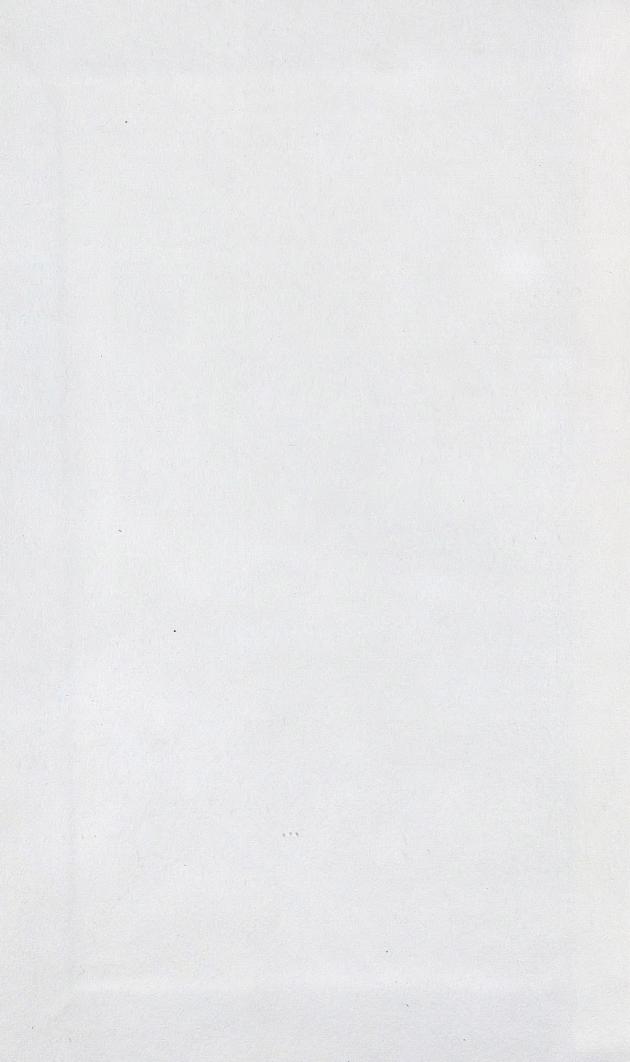





# СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ME F75

# А. Д. ГРАДОВСКАГО



<del>- •••• ©UOŠOUO ••••</del>



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1901



MIHHHHOO HIHAGIOO

IAMOHORAHI.K





## предисловіе.

Service and the service of the servi

Статьи, вошедшія въ шестой томъ собранія сочиненій А. Д. Градовскаго, касаются въ той или другой форм'в національнаго вопроса, столь живо интересовавшаго покойнаго профессора въ теченіе всей его ученой и публицистической дізтельности. Говорить ли онь о некоторых наболевших вопросах внутренней политики, разсматриваеть ли культурныя и политическія задачи Россіи въ отношеніи къ славянству и Западной Европѣ, разбираеть ли международныя осложненія, вызванныя войной 1877 года, - авторъ этихъ статей исходитъ всюду изъ тъхъ самыхъ положеній, которыя теоретически развиты въ его изследованіяхъ о національномъ вопросв въ Россіи. Несмотря на общность содержанія всёхъ этихъ разнообразныхъ по характеру своему произведеній, мы не решились предложить из възобщемъ хронологическомъ порядкъ. Удобство изданія потребовало выдуленія въ особыя группы, во-первыхъ, статей, написанныхъ въ течение 1876—1878 годовъ и относящихся сначала къ Герцеговинскому возстанію, а затъмъ въ Русско-Турецкой войнъ, и, во-вторыхъ, статей, посвященныхъ польскому вопросу: эти группы примкнули къ основнымъ статьямъ, разсматривающимъ національный вопросъ въ исторіи и литературъ. Такимъ образомъ весь томъ разбился на три отдъла.

Въ первый отдълъ, обнимающій статьи и публичныя лекціи

о національномъ вопросв, вошли:

І. "Національный вопросъ въ исторіи и въ литературь"— сборникъ, составленный въ 1873 году изъ статей—отчасти уже напечатанныхъ въ 1871 и 1872 годахъ 1).

<sup>1) &</sup>quot;Національный вопрось въ исторіи и въ литературѣ. А. Градовскаго. Изданіе Д. Е. Кожанчикова. Спб. 1873 г. Тип. и лит. Траншеля. VI и 309 стр. 8°."— Первую часть сборника, Введеніе, составила статья, напечатанная въ *Беспди* за

II. "Паціональный вопросъ" — статья, составленная изъ трехъ публичныхъ лекцій автора, читанныхъ въ С.-Петербургѣ 12, 14 и 17 декабря 1876 года <sup>1</sup>).

III. "Старое и новое славянофильство" <sup>2</sup>).

IV. "Прошедшее и настоящее" 3).

V. "Сѣмя плевелъ" 4).

VI. "Надежды и разочарованія" 5).

VII. "Реформы и народность" 6).

VIII. "Мечты и дъйствительность (По поводу ръчи  $\Theta$ . М. Достоевскаго)"  $^{7}$ ).

IX. "Тревожный вопросъ" 8).

Х. "Либерализмъ и западничество" 9).

XI. "Не архитектуры, а жизни" (по поводу мивній газеты Pycb) 10).

XII. "Славянофильская теорія государства. (Письмо въ редавцію)"  $^{11}$ ).

1872 годъ: "Государство и народность. Опытъ постановки національнаго вопроса по отношенію его къ политикѣ, І—ІІІ. А. Градовскій", декабрь, стр. 5—27. Вторую часть сборника составили статьи, напечатанныя тамъ же: "Современныя воззрѣнія на государство и національность. А. Градовскій". Гл. І—VII, январь, стр. 43—73. Гл. VIII—XII, февраль, стр. 119—178. Здѣсь послѣдняя, XII-я глава содержитъ окончаніе, опущенное авторомъ во второмъ изданіи, въ сборникѣ Національный вопрост въ исторіи и въ литературть. Это окончаніе печатается въ "Приложеніи І" къ этому тому. Въ третью часть вошли три публичныя лекціи, читанныя въ мартѣ 1871 года и напечатанныя въ Веспол за 1871 годъ: "Возрожденіе Германіи и Фихте Старшій. А. Градовскій". Лекціи І—ІІІ, май, стр. 52—109. Четвертую часть составили четыре лекціи, читанныя въ 1873 году и впервые напечатанныя въ этомъ сборникѣ.

1) Напеч. въ Сборники государственных знаній, подъ редакціей В. П. Безобразова, т. III, стр. 222—265, за подписью А.Д. Градовскаго, профессора Императорскаго С.-Петербурскаго университета. — Вошла въ сборникъ Трудные годы, стр. 46—96.

2) Напеч. въ Голост 1878 г., фельетовъ 16 августа, № 225, за подписью В. Ж.

3) Напеч. въ *Русской ръчи* 1879 г., сентябрь, стр. 165—203, за подписью А. Градовскій. Вошла въ сборникъ *Трудные годы*, стр. 292—337.

Напеч. въ Голост 1879 г., фельетонъ 30 августа, № 239, за подписью В. Ж.

5) Напеч. въ *Русской ричи* 1880 г., январь, стр. 190—230, за подписью А. Градовскій. Вошла въ сборникъ *Трудные годы*, стр. 382—430.

 $^6$ ) Напеч. въ Русской рпчи 1880 г., апръль, стр. 133—156, за подписью А. Градовскій. Вошла въ сборникъ Трудные годы, стр. 431—459.

7) Напеч. въ Голосъ 1880 г., фельетонъ 25 іюня, № 174, за подписью А. Градовскій.

8) Напеч. въ *Голост* 1880 г., фельетонъ 9 іюля, № 188, за подписью А. Градовскій.

9) Напеч. въ *Голост*ь 1880 г., фельетонъ 27 августа, № 236, за подписью Александръ Градовскій.

<sup>10</sup>) Напеч. въ *Русской ричи* 1880 г., декабрь, стр. 93—103, за подписью А. Градовскій.

11) Напеч. въ Голост 1881 г., фельетонъ 10 іюня, № 159, за подписью А. Градовскій.

XIII. "По поводу одного предисловія. Н. Страховъ. Борьба ст Западомі вт нашей литературь. Спб. 1882 г." 1).

XIV. "Мечтанія самобытника" 2).

XV. "О пессимизмъ. (Изъ разсужденій самобытника)" 3).

Во *второй* отдёль, озаглавленный Славянскій вопрось и война 1877 года, вошли:

I. "Внъшняя политика Россіи въ 1875 году" 4).

II. "За славянъ. (Къ русскому обществу)" <sup>5</sup>).

III. "Единоборство на Балканскомъ полуостровъ" 6).

IV. "Россія и славяне" 7).

V. "Нѣчто о мирѣ" 8).

VI. "Письмо къ г-ну Дизраэли, первому министру е. в. королевы Великобританніи и императрицы Индіи" <sup>9</sup>).

VII. "Объ общественномъ мнѣніи" 10).

VIII. "Алексъй Григорьевичъ Ерошенко. (Некрологъ)" 11).

IX. "По поводу полемики съ нѣмецкою печатью. (Письмо къ редактору)" 12).

Х. "Политическое обозрвніе" 13).

XI. "Черняевскій вопросъ" 14).

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Напеч. въ Bncmник Eвропы 1882 г., май, стр. 271—288, за подписью Александръ Градовскій.

<sup>2)</sup> Напеч. въ Голост 1883 г., фельетонъ 1 января, № 1, за подписью Вятичъ.

<sup>3)</sup> Напеч. въ Голост 1883 г., фельетонъ 12 января, № 12, за подписью Вятичъ.

<sup>4)</sup> Напеч. въ Голоси 1876 г., передовая статья 1 января, № 1, безъ подписи.

<sup>5)</sup> Напеч. въ Голосп 1876 г., фельетонъ 8 іюля, за подписью Александръ Градовскій.

<sup>6)</sup> Напеч. въ *Голосп* 1876 г., фельетонъ 17 іюля, № 196, за подписью Александръ Градовскій.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Напеч. въ *Голост* 1876 г., фельетонъ 25 іюля, № 204, за подписью Алекеандръ Градовскій.

<sup>8)</sup> Напеч. въ Голост 1876 г., фельетонъ 30 іюля, № 209, за подписью А. Градовскій.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Напеч. въ *Голост*ь 1876 г., фельетонъ 3 августа, № 213, за подписью А. Градовскій, неизвъстный Вамъ профессоръ Петербургскаго университета, можетъ быть, также Вамъ неизвъстнаго.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Напеч. въ Голосъ 1876 г., фельетонъ 11 августа, № 220, за подписью Александръ Градовскій.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Напеч. въ *Голосп* 1876 г., фельетонъ 24 августа, № 233, за подписью А. Градовскій.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Напеч. въ *Голост* 1876 г., фельетонъ 1 сентября, № 241, за подписью А. Градовскій.

<sup>13)</sup> Напеч. въ Голост 1876 г., передовая статья 3 октября, № 273, безъ подписи.

<sup>. 14)</sup> Напеч. въ *С.-Иетербургскихъ Видомостях*ъ 1876 г., фельетонъ 30 ноября, № 331, за подписью А. Градовскій.

XII. "Константинопольская конференція" 1).

XIII. ""Задача современной войны "2).

XIV. "Война и ея значеніе для Россіи" 3).

XV. "Цели войны и условія мира съ Турціей" 4).

XVI. "Прибытіе Государя Императора въ Петербургъ" 5).

XVII. "Итоги 1877 года" 6).

XVIII. "Миръ съ Турціей" 7).

XIX. "Роковая минута" в).

XX. "Что д'влать съ Англіей?" 9).

XXI. "Что же дальше?" 10).

XXII. "Условія народной войны" 11).

XXIII. "Отрывокъ, относящійся къ рѣчи, произнесенной на чрезвычайномъ собраніи Императорскаго общества для содѣйствія русскому торговому мореходству 4 апрѣля 1878 г." — Этотъ отрывокъ найденъ въ бумагахъ покойнаго А. Д. Градовскаго. Во "ІІ Приложеніи" къ этому тому напечатана выписка изъ протокола этого собранія, гдѣ та же рѣчь передана въ извлеченіяхъ <sup>12</sup>).

XXIV. "Внутреннее противоръчіе Берлинскаго конгресса" 13).

XXV. "Насиліе Берлинскаго конгресса" 14).

XXVI. "Письмо къ Высокопреосвященному Михаилу, Архіепископу Бълградскому, Митрополиту Сербскому" <sup>15</sup>).

¹) Напеч. въ *С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ* 1876 г., фельетонъ 1 декабря, № 332, за подписью А. Градовскій.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Напеч. въ С.-Петербуріскихъ Видомостихъ 1877 г., фельетонъ 17 апрёля, № 105, за подписью А. Градовскій и съ указаніемъ: статья первая.

<sup>3)</sup> Напеч. въ Голосъ 1877 г., передовая статья 25 мая, № 103, безъ подписи.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Напеч. въ *Голосп* 1877 г., фельетонъ 17 ноября, № 279, за подписью Александръ Градовскій.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Напеч. въ *Голост* 1877 г., передовая статья 10 декабря, № 302, безъ подписи.

<sup>6)</sup> Напеч. въ Голосъ 1878 г., передовая статья 1 января, № 1, безъ подписи.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Напеч. въ Голосъ 1878 г., фельетонъ 21 января, № 21, за подписью А. Градовскій.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Напеч. въ *Голост* 1878 г., фельетонъ 31 января, № 31, за подписью Александръ Градовскій.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Напеч. въ *Голосп* 1878 г., фельетонъ 12 марта, № 71, за подписью Александръ Градовскій.

 $<sup>^{10}</sup>$ ) Напеч. въ *Голост* 1878 г., фельетонъ 25 марта, № 84, за подписью Александръ Градовскій.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Напеч. въ *Голост* 1878 г., передовая статья 26 марта, № 85, безъ подписи.

<sup>13)</sup> Напеч. въ Извистіяхъ Императорскаго Общества для содийствія русскому торговому мореходству, вып. XL, стр. 4—6.

<sup>43)</sup> Напеч. въ Голосп 1878 г., передован статья 28 іюня, № 177, безъ подписи.

¹⁴) Напеч. въ Голосъ 1878 г., передовая статья 29 іюня, № 178, безъ подписи.

<sup>15)</sup> Напеч., послѣ смерти автора, въ *Благовъсть* 1890 г., 15 августа, стр. 12—16,

Третій отд'єдь, посвященный польскому вопросу, составили: І. "Письмо къ И. С. П. По поводу польскаго вопроса".— Письмо это доставлено вдов'є покойнаго А. Д. Градовскаго г-мъ И. С. П.

II. "По поводу польскаго легіона въ Турціи" 1).

III. "Польскій вопросъ. Отв'єть на письмо эмигранта" 2).

IV. "Письмо въ Н. И. Костомарову" 3).

Большинство перечисленных здёсь статей подписаны именемъ автора или однимъ изъ его псевдонимовъ (В. Ж. и Вятичъ). Но нёсколько статей, относящихся ко второму отдёлу, были помёщены въ Голость безъ его подписи. Принадлежность ихъ А. Д. Градовскому любезно удостовёрена В. А. Бильбасовымъ, взявшимъ на себя трудъ пересмотрёть статьи А. Д. Градовскаго, помёщенныя въ Голость. Благодаря указаніямъ Василія Алексевича, мы получили возможность обогатить наше изданіе нёсколькими цёнными статьями, принадлежность которыхъ А. Д. Градовскому безъ этого не могла бы быть установлена. Приносимъ за это В. А. Бильбасову нашу искреннюю благодарность.

за подписью Александръ Градовскій (профессоръ). Въ переводѣ на сербскій языкъ помѣщено въ *Српске Новине* 1878 г., за № 262.

<sup>1)</sup> Напеч. въ C.-Петербургских Въдомостях 1877 г., 3 мая, N 121, за подписью А. Градовскій.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Напеч. въ *С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ* 1877 г., 12 іюня, № 160, за подписью А. Градовскій.

<sup>·</sup> ³) Напеч. въ *С.-Петербургскихъ Видомостяхъ* 1877 г., фельетонъ 4 августа, № 213, за подписью А. Градовскій.

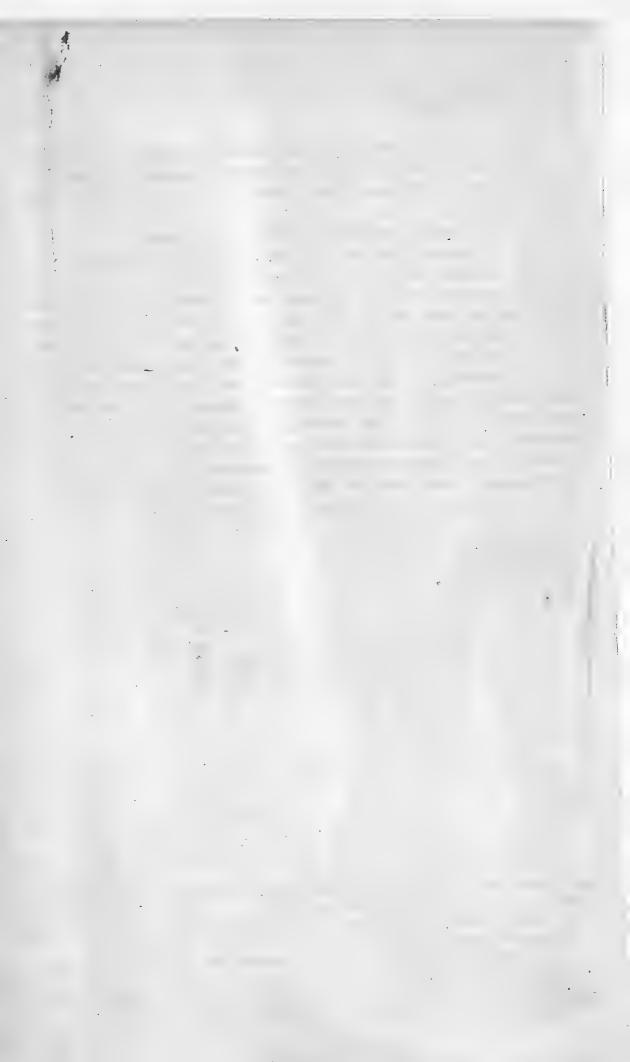

Четвертый томъ собранія сочиненій А. Д. Градовскаго содержить появившееся въ 1886 году сочиненіе подъ заглавіемъ: Государственное право важнийших европейских держав, томъ I, часть историческая. С.-Петербургъ Типографія М. М. Стасюлевича. 1886.

Какъ видно изъ введенія къ этому сочиненію (см. ниже, стр. 37), авторъ имѣлъ въ виду слѣдующія части своего труда посвятить догматическому изложенію началъ и формъ государственнаго устройства главныхъ державъ Европы й Америки. Онъ предполагалъ во второй части остановиться на изложеніи общихъ началъ конституціоннаго государства, независимо отъ различія отдѣльныхъ его формъ, дать въ третьей части обозрѣніе учрежденій конституціонныхъ монархій, и посвятить четвертую часть—республикамъ и федераціямъ.

А. Д. Градовскому не удалось закончить задуманный имъ общирный трудъ. Уже послѣ его смерти, въ 1894 году, появились въ печати читанныя имъ въ 1885 году лекціи по государственному праву важнѣйшихъ европейскихъ державъ 1). Эти лекціи содержать въ себѣ догматическое изложеніе современнаго конституціоннаго устройства и поэтому могутъ считаться продолженіемъ напечатанной еще при жизни автора исторической части. Онѣ будутъ напечатаны въ слѣдующемъ, пятомъ, томѣ собранія сочиненій А. Д. Градовскаго.

<sup>1)</sup> Государственное право важивищих европсиских держав. Лекцін, читанныя въ 1885 г. А. Д. Градовскимъ. Издано подъ редакціей Н. М. Коркунова. С.-Петербургъ. Изданіе Л. Ф. Пантельева. 1895.



### предисловіе.

Первый томъ "Государственнаго права важнёйшихъ европейскихъ державъ" заключаетъ въ себѣ историческій очеркъ
развитія и распространенія конституціонных учрежденій на
западъ Европы. Издавая его въ свѣтъ, мы считаемъ нужнымъ
сказать нѣсколько словъ относительно общей цѣли и плана этой
книги.

Развитіе и распространеніе конституціонных учрежденій въ XIX стольтій было результатомъ ніжоторыхъ общихъ условій политической, національной, духовной и экономической жизни европейскихъ народовъ. Ознакомленіе съ ними необходимо для каждаго, желающаго ознакомиться не только съ юридической системой западныхъ учрежденій, но и съ условіями ихъ возникновенія. Такое знакомство будетъ всегда полніве и, такъ сказать, жизненнюе.

При связи и взаимодъйствіи событій новой европейской исторіи мнѣ казалось полезнымъ изложить ихъ въ *имълном*ю очеркѣ, а не въ отдъльности, по странамъ. Послѣдній пріемъ представляетъ свои выгоды, давая возможность освѣщать событія бо́льшими подробностями національной исторіи. Но, независимо отъ того, что этотъ пріемъ значительно расширилъ бы рамки труда и потребовалъ бы безполезныхъ повтореній, онъ не далъ бы возможности представить читателю цѣльной и связной картины политическаго перерожденія Европы. Цѣль моя заключалась въ томъ, чтобы, по прочтеніи каждой главы, относящейся къ отдѣльному періоду политической исторіи Европы, у читателя оставалось цѣльное впечатлѣніе о поступательномъ или попятномъ движеніи конституціонныхъ учрежденій во всѣхъ европей-

конечно, не мив.

Изъ всёхъ европейскихъ государствъ только одна Англія не только сохранила средневѣковыя представительныя учрежденія, но и развила ихъ въ формы новой конституціонной монархіи. Прочія государства или утратили средневѣковыя учрежденія, или, сохранивъ ихъ, подобно Венгріи, остались на почвѣ прежнихъ отношеній.

Поэтому исторія развитія конституціонных учрежденій въ Англіи представляеть особый интересь, и имъ посвящена первая половина этого тома. Хотя русская литература и обогатилась въ этомъ (1885) году переводомъ капитальнаго труда Гнейста <sup>1</sup>), но и предлагаемый очеркъ можетъ быть не излишнимъ. Великая заслуга Гнейста состоитъ въ томъ, что онъ указалъ на органическую связь мѣстныхъ и центральныхъ учрежденій Англіи, выяснилъ значеніе мѣстнаго самоуправленія, какъ основанія политической свободы Англіи, и раскрылъ значеніе общественныхъ силъ, создавшихъ и поддерживающихъ британскую конституцію. Но, увлекаясь любимою темою и часто впадая въ преувеличенія, Гнейстъ недостаточно останавливается на получтической сторонъ этой конституціи и мало даетъ для исторіи парламента. Можно сказать, что его исторія англійской мелеституціи (Verfassungsgeschichte) сводится къ исторіи управленія (Verwaltungsgeschichte).

Я старался восполнить этотъ пробълъ, руководствуясь для средневъковой исторіи классическимъ сочиненіемъ Стёббса, а для періода Тюдоровъ и Стюартовъ лучшимъ до сихъ порътрудомъ Галлама. Не мало полезныхъ указаній для средневъковой исторіи нашелъ я и въ трудахъ нашего спеціалиста по англійскому праву, профессора Ковалевскаго. По новъйшей исторіи Германіи, я воспользовался нъкоторыми частями моего сочиненія: Германская конституція.

Исторія развитія и расьространевія конституціонных учрежденій на континентъ Европы я началь со времени первой французской революціи. Но этому изторическому обозрѣнію предпослань краткій очеркь развитія политическихь идей, имѣвнихъ вліяніе на направленіе умовъ въ исходѣ XVIII вѣка. Конституціонная исторія Европы доведена, главнымъ образомъ, до установленія новыхъ представительных учрежденій въ Австро-Венгріи, когда конституціонное управленіе было при-

<sup>1)</sup> Переводъ С. А. Венгерова.

нято последнимъ изъ важнейшихъ государствъ Европы. Это не исключило указаній на важнейшія изъ позднейшихъ событій, указаній, необходимыхъ для связи исторической части моего труда съ частью догматическою.

Излагая перемёны въ государственномъ устройстве какъ Англіи, такъ и континентальныхъ державъ, я, для объясненія ихъ, останавливался и на главныхъ событіяхъ общей политической исторіи. Это, конечно, увеличило объемъ моего труда и усложнило мою задачу. Объемъ этого тома заставилъ меня ограничить библіографическія указанія, такъ какъ примѣчанія были мнѣ необходимы для подробностей біографическихъ, для разъясненія фактовъ и терминовъ, заключающихся въ текстѣ, и т. д.

Трудъ, имѣющій такую обширную задачу, вѣроятно представляетъ не мало недостатковъ, которые, конечно, и будутъ указаны критикой, въ интересахъ дѣла.

А. Градовскій.

С.-Петербургъ.20 ноября 1885 г.



# ОТДБЛЪ ПЕРВЫЙ.

СТАТЬИ И ПУБЛИЧНЫЯ ЛЕКЦІИ О НАЦІОНАЛЬНОМЪ ВОПРОСЪ.



## НАЦІОНАЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ ИСТОРІИ И ЛИТЕРАТУРЪ.

#### предисловіе.

Эта книга представляетъ соединение нѣсколькихъ статей, уже напечатанныхъ съ 1871 по 1873 г. въ журналѣ Eecnda; только послѣдняя статья, посвященная славянофиламъ, появляется въ первый разъ

Всѣ эти статьи написаны въ различное время и по различнымъ поводамъ; но всѣ онѣ представляютъ, какъ мнѣ кажется, одно цѣлое, потому что связаны и проникнуты одною идеею.

Идея эта достаточно опредъляется заглавіемъ книги. Изслѣдовать значеніе національнаго вопроса для современной политической жизни, прослѣдить условія его возникновенія— такова общая мысль этихъ, повидимому, разрозненныхъ этюдовъ.

Почему я обращался къ этой мысли всякій разъ, когда срочныя занятія оставляли мнѣ нѣсколько свободныхъ минутъ и когда мнѣ случалось обращаться къ обществу въ формѣ публичныхъ чтеній—понятно само собою. Каждый мыслящій человѣкъ не можетъ не замѣтить слѣдующаго знаменательнаго факта:

По мъръ того какъ европейскія государства принимають болье свободныя формы; по мъръ того какъ въ нихъ утверждается начало равноправности, развивается просвъщеніе, усиливается самодъятельность общества и его участіе въ политическихъ дълахъ—въ каждомъ обществъ укръпляется сознаніе его индивидуальныхъ особенностей, сознаніе себя какъ нравственной личности среди другихъ народовъ.

Католическая и феодальная Европа среднихъ въковъ не знала національнаго вопроса. Не знала его и Европа, созданная вестфаль-

скимъ миромъ, Европа искусственныхъ государствъ, сложившихся по внѣшнимъ политическимъ соображеніямъ и послѣ того передѣлывавшихся трактатами, завоеваніями, продажами и т. д.

Національный вопросъ поставленъ и формулированъ въ XIX въкъ. Онъ вытекаетъ изъ факта признанія въ народ' в правственной и свободной личности, имфющей право на самостоятельную исторію, слфдовательно на свое государство. Этотъ философскій и политическій принципъ подкрепляется выводами наукъ, созданныхъ въ наше время: антропологіи и науки о языкі; онъ подтверждается выводами исторіи, получившей такое развитіе въ XIX вѣкѣ. До того времени какъ сложились антропологія и наука о языкъ, до современныхъ успѣховъ исторіи, "человѣчество" представлялось какой-то безформенной массой "недвлимыхъ", мало чвмъ различавшихся другъ отъ друга. Теперь человъчество представляется какъ система разнородныхъ человъческихъ группъ, громко заявляющихъ свое право на самобытное существованіе. Эти стремленія выразились и практически осуществились въ освобожденіи Греціи, въ освобожденіи и объединеніи Италіи, въ образованіи Германской имперіи. Тѣ же стремленія ясно замінаются и въ другихъ мінстахъ.

Въ виду такихъ фактовъ можетъ ли наука о государствѣ довольствоваться прежними исходными точками, прежнимъ методомъ? Можетъ ли она ставить во главѣ своей теоріи абстрактную идею государства, выведенную изъ однѣхъ личныхъ потребностей недълимаю, безъ отношенія къ народности, составляющей государство? Другими словами, должно ли признавать государство "собраніемъ недѣлимыхъ" или въ немъ должно видѣть извѣстное условіе національной жизни?

Остаться при прежнихъ возэрѣніяхъ, значитъ отказаться отъ путей изслѣдованія, открытыхъ другими науками, значитъ упорствовать въ метафизическихъ пріемахъ тамъ, гдѣ другія науки указымнотъ на необходимость метода положительнаго. Но такимъ путемъ мы не будемъ уже въ состояніи разрѣшить ни одного изъ существенныхъ вопросовъ нашего времени. Признать же выводы другихъ паукъ, значитъ прійти къ теоріи національнаго государства, увидѣть въ народности нормальную основу каждаго государства. Эта мысль проникаетъ всѣ собранныя здѣсь статьи.

Національная идея, въ томъ видѣ какъ ее выработало наше время, находится въ рѣзкомъ противорѣчіи съ нѣкоторыми началами, пользовавшимися такимъ авторитетомъ въ прежнее время.

Она противоръчить началу метафизическаго космополитизма, во имя котораго доказывалось, что для человъка все равно, къ какому бы государству онъ ни принадлежалъ, что государство можетъ быть составлено изъ какихъ угодно народностей и, наконецъ, что конеч-

31

111.6

ная цѣль человѣчества—составить всемірное государство. Она противорѣчитъ практическому примѣненію этихъ принциповъ—системѣ искусственныхъ государствъ и планамъ всемірной монархіи. Въ томъ и другомъ національная теорія видитъ актъ насилія, уничтоженіе народной индивидуальности.

Національная теорія противорѣчить теоріи узкаго индивидуализма, выставленнаго въ свое время принципомъ государственной политики. Дѣятельность государства не можетъ быть сведена къ простому охраненію личных силь, задачѣ отрицательной. Предметъ государственной политики—жизнь опредѣленнаго народа, во всемъ ея объемъ, и вотъ почему государство должно быть такимъ же орудіемъ прогресса, какъ и личная предпріимчивость.

Эта теорія національно-прогрессивнаго государства одна можеть быть противупоставлена требованіямъ нашего времени, сдержать завоеванія ученій, которыя принято называть "разрушительными", хотя они суть только "инобытіе" господствовавшей государственной теоріи.

Ясно само собою, что національная теорія государства признаеть солидарность, неразрывную связь между всёми элементами политической народности—какъ правительственными, такъ и общественными. Она не противуполагаеть, въ качествъ элементовъ враждебныхъ и исключающихъ другъ друга—личности и государства, общества и государства.

Признавая такое различіе, въ качествъ принципіальнаго, мы или низводимъ государство на степень служебнаго средства личнаго свое-корыстія, или превращаемъ его въ абстрактную силу, устраняющую всякое значеніе личныхъ и общественныхъ силъ въ жизни народной. Результаты различны, но исходная точка одна: раздвоеніе въ теоріи и въ практикъ земли и государства.

Мнѣ пришлось говорить противъ этихъ двухъ различныхъ выводовъ въ двухъ статьяхъ. Разбирая теоріи западно-европейскихъ ученыхъ 1), я возражалъ противъ торжествующаго индивидуализма, этого законнаго чада раціонализма. Разсматривая ученіе славянофиловъ, я старался показать, что одною изъ главныхъ ихъ задачъ было противодъйствіе абстрактности государственной формы, обособлявшейся отъ земли.

Наконецъ, національная теорія видитъ условія народнаго прогресса не въ той или другой компликаціи государственныхъ формъ, не въ томъ или другомъ сочетаніи частей государственнаго механизма, а въ возрожденіи духовныхъ силь народа, въ его самосознаніи

<sup>1)</sup> Современныя воззрвнія на государство и національность.

и обновленіи его идеаловъ. Такова была мысль Фихте, видѣвшаго спасеніе Германіи въ народномъ воспитаніи, такова была мысль славянофиловъ, чаявшихъ возрожденія Россіи отъ пробужденія въ обществѣ извѣстныхъ нравственныхъ идеаловъ.

Таковы главныя изъ началь, развиваемыхъ въ этомъ сборникъ. Не сомнѣваюсь, что многое здѣсь не договорено и даже не могло быть договорено по обширности и новости вопроса. Національный вопросъ ждеть еще изслѣдованій болѣе полныхъ и обстоятельныхъ, чѣмъ предлагаемые этюды.

Я не теряю надежды, при болѣе благопріятныхъ условіяхъ, договорить и развить многое изъ здѣсь сказаннаго. Теперь ограничиваюсь изданіемъ этихъ этюдовъ въ ихъ первоначальной формѣ. Для дальнѣйшихъ моихъ работъ нужны новые матеріалы, которые я собираю, и добросовѣстныя возраженія, отъ которыхъ, вѣроятно, не откажутся люди, интересующіеся дѣломъ.

А. Градовскій.

25 мая 1873 г. С.-Иетербургъ. m:6

#### BBEJEHIE.

# Постановка національнаго вопроса по отношенію его къ политикѣ 1).

Наблюдая этнографическій составь современныхь европейскихь государствь, можно зам'ятить, что н'якоторыя изъ нихъ однородны въ отношеніи вс'яхъ своихъ элементовъ. Высшіе и низшіе классы сознають общность своего происхожденія, говорять однимь языкомь, испов'ядують приблизительно одну религію; правительство, какъ одинь изъ элементовъ общества, также ни по своему происхожденію, ни по

Нъкоторыя другія сочиненія будуть указаны въ своемъ мъстъ.

<sup>1)</sup> Вопросъ объ отношеніи государства къ народности породиль обширную литературу, главнымъ образомъ посл'в движенія національностей въ 1848 г. Главныйшія указанія на эту литературу и ея содержаніе можно найти какъ въ общихъ сочиненіяхъ по государственному праву, такъ и въ спеціальныхъ изсл'ёдованіяхъ. Назовемъ доступнъйшія пособія:

Моль (Р. фонь), Encyclop. der Staatswissensch., § 89.—Его же статья въ сборникѣ его статей: Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, т. II, стр. 332—362.— Шульце, Einleitung in das deutsche Staatsrecht, стр. 157 и слъд.—Блунчли, Allgem. Staatsrecht, т. I, вн. II, гл. II—IV.—Его же статья въ Staatswörterbuch Блунчли и Братера, т. VII, стр. 152—160.—Милль. Considerations on repres. gov. (Размышленія о представит. правл.), гл. XVI. — Этвешъ, Der Einfluss der herrschenden Ideen des XIX. Jahrhund. auf den Staat, въ т. I, гл. III, V, VII, въ т. II вся I книга и отдъльныя замъчанія въ прочихъ.—Фихте Старшій, Reden an die deutsche Nation (см. мою статью о Фихте, Веспда 1871 г., май). — Мъткія замъчанія у Шталя, Philosophie des Rechst, II, 2, стр. 161 и слъд. — Вю ше, Traité de politique et de science sociale, т. I, стр. 74 и слъд. (с Вюше см. мою статью: Государство и прогрессъ, помъщ. въ сборникъ моихъ статей: Политика, исторія и администрація). Не лишнее будеть замътить, что слово національность (патіопаліте́), въ современномъ смыслъ этого слова, въ первый разъ употребиль Вюше, въ 1830 г.

изыку, ни по религіи не отличается отъ прочей массы народонаселенія. Таковы Италія, Испанія, отчасти Франція; къ этому же идеалу стремится приблизиться современная Германія. Другія государства представляють противоположное явленіе. Они состоять изъ различныхъ народностей, сохранившихъ воспоминаніе о своей самостоятельности и безпрерывно стремящихся къ ней. Правительство ни по языку, ни по происхожденію, не принадлежить ко всей массѣ народонаселенія. Сила его опирается на одну изъ народностей, входящихъ въ составъ государства, или на одинъ классъ, вполнѣ съ нимъ родственный; эта народность или этотъ классъ получили, поэтому, политическое преобладающею нѣмецкою народностью.

Фактъ существованія такихъ государствъ наводить на мысль, что однородность всюхо элементовъ государства не есть необходимое условіе его существованія; что "государство", въ смыслѣ придической формы общества, можетъ обнять и совмѣстить въ себѣ самые разнородные этнологическіе элементы, что, слѣдовательно, самое понятіе можетъ быть составлено при помощи однихъ придическихъ признаковъ.

Всѣ эти основанія приводять къ различенію понятій *государства* и *народности:* государство, какъ юридическая форма общества, не совпадаеть, какъ говорять, съ понятіемъ опредѣленнаго народа; оно то шире, то уже его.

Разобрать состоятельность этого воззрѣнія съ точки зрѣнія условій народной культуры и прогресса есть задача этого введенія <sup>1</sup>).

I.

#### Очеркъ историческаго развитія національнаго вопроса.

І. "Въ политической практикть, говорить Бюше, вообще обращали большое вниманіе на духъ народности. Завоеватели и законодатели знають по опыту, что въ этомъ духъ—и самая прочная поддержка учрежденій, и самое сильное имъ противодъйствіе. Напротивъ, публицисты и юристы, занимавшіеся политикою теоретически, отъ Аристотеля и до нашихъ дней, вообще пренебрегали этимъ вопросомъ. Они не изслёдовали—ни почему, ни какъ происходятъ вещи".

Бюше вполнъ правъ въ томъ отношеніи, что, дъйствительно, ученіе о народности не играетъ почти никакой роли въ теоріяхъ государства.

<sup>1)</sup> Нѣкоторыя (но очень немногія) мѣста этого введенія извлечены мною изъ прежнихъ моихъ трудовъ.

111 6

Съ давнихъ поръ наука о государствъ имъетъ дъло съ понятіемъ общества, выросшаго и сложившагося подъ вліяніемъ индивидуальныхъ свойствъ и потребностей человъка. Это идеальное "общество", безъ роду и племени, языка и прочихъ особенностей культуры, служило, въ глазахъ теоретической науки, основою государства. Можно сказать больше. Воображаемое "общество", аггрегатъ недълимыхъ, соединенныхъ своими личными потребностями, не имъло никакой внъшней опредъленности, никакого самостоятельнаго бытія безъ государства, опредълявшаго форму и границы каждаго даннаго политическаго общества.

Такимъ образомъ, государство, по самой идеѣ своей, складывалось изъ массы безразличныхъ атомовъ; послѣдніе, соединенные государственною связью, становились обществомъ. Понятно, что подобное государство могло быть образовано изъ самыхъ разнородныхъ этнологическихъ элементовъ. Государство, образованное изъ обломковъ различныхъ народностей, считалось явленіемъ вполнѣ нормальнымъ.

Эти воззрѣнія подтверждались какъ теоретическими пріемами науки, такъ и явленіями государственной практики.

II. "Государство (civitas), говоритъ Кантъ, есть соединеніе массы людей подъ господствомъ юридическихъ законовъ" 1).

Вотъ полное опредѣленіе государства съ юридической точки зрѣнія. Лучше сказать, это единственно возможное опредѣленіе государства, какъ только юридической формы общества.

Мы не встрѣчаемся здѣсь съ бытовыми, этнологическими признаками; но они и не нужны. Юридическіе законы безразлично относятся къ самой разнородной въ этнологическомъ отношеніи массѣ людей. Эта масса, въ глазахъ закона, только масса "недѣлимыхъ". Она можетъ быть составлена изъ самыхъ различныхъ этнологическихъ элементовъ, и, съ точки зрѣнія Канта, необходимо будетъ признать въ ней всѣ признаки государственнаго общенія—подчиненіе законамъ, исходящимъ отъ одной власти.

Г. Сергвевичъ, въ своемъ основательномъ трудв—Задача и метого посударственных наукт, жалуется, что "государственное право Канта отличается крайнею бъдностью содержанія" 2). Но могло ли это государственное право или, лучше сказать, эта юридическая теорія государства, имѣть болѣе богатое содержаніе, когда она не обращала вниманія на то, что способно наполнить содержаніе истинной теоріи государства?

<sup>1)</sup> Кантъ, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, § 45: "Ein Staat (civitas) ist die Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen".

<sup>2)</sup> Зад. и мет. госуд. наукъ, стр. 62 прим. 2.

Для политической философіи, образованной школою Канта, было мено одно: что подобно тому, какъ понятіе государства можетъ быть составлено изъ однихъ юридическихъ признаковъ, такъ и для дѣй-ствительныхъ государствъ этнологическія условія не имѣютъ значенія.

III. То, что высказывалось въ теоріи во имя раціональной философіи и строго-юридическихъ представленій, совершалось на практикъ во имя совершенно другихъ соображеній. Историческія государства часто составлялись въ ущербъ интересамъ народности: въ большинствъ случаевъ принципъ народности разсматривался какъ нъчто безразличное для государства. Причина такого безразличія заключалась во взглядё средневёковыхъ правительствъ на массу народонаселенія. Въ каждомъ феодальномъ владіній народъ быль придаточною частью территоріи. Вийстй съ послиднею онъ быль объектомъ какъ бы частной собственности властителя, который могъ распоряжаться "землею и людьми" по своему усмотрѣнію. "Земля и люди" могли быть куплены, проданы, отданы въ приданое, уступлены въ обмёнь за другую землю, захвачены силою и т. д. Такъ составлялись "историческія" государства, въ родъ Турціи; такъ Нидерланды сдёлались удёломъ Испаніи, Бельгія — Австріи; такъ послё часть Италіи отдана Австріи.

IV. Искусственность этнологического состава разныхъ государствъ поддерживалась однообразіемъ и безразличіемъ самыхъ элементовъ первоначальной цивилизаціи. Въ католическомъ единствъ среднихъ в в народы не сознавали своей обособленности и самостоятельности. Народное творчество еще не проявлялось въ самобытныхъ произведеніяхъ поэзіи, живописи, науки, въ оригинальныхъ политическихъ учрежденіяхъ. Образъ римскаго государства, римской культуры тяготёль надъ воображеніемъ и умомъ средневёкового человъчества. Искусственное единство культуры требовало такого же единства государственныхъ формъ. Священная Римская имперія была полнымъ выраженіемъ этихъ стремленій 1). Эта безформенная масса народовъ, несмотря на свое искусственное единство, могла дробиться и дълиться на какія угодно части. Такъ, единство церковное, охраняемое папскою властью, и единство свътское, фиктивно представляемое императоромъ, вполнъ уживались съ феодальнымъ раздробленіемъ западной Европы.

V. Противодъйствіе средневъковому строю со стороны національностей, постепенно складывавшихся, вырабатывавшихъ свою литературу, архитектуру, живопись, философію, — привело къ паденію

<sup>1)</sup> См. Laurent, Etudes sur l'histoire de l'hum., т. VI, La Papauté et l'Empire.—Г. Вызынскаго, Папство и священная Римская имперія.

идеаловъ всемірной монархіи и церкви, съ одной, и отрицанію феодальнаго раздробленія, съ другой стороны.

Мъстная государственная власть объявляла свою независимость отъ главенства папъ и императора; новое государство подчиняло массу феодальныхъ владъльцевъ своимъ верховнымъ правамъ, общимъ законамъ, общему управленію.

Въ этомъ двоякомъ движеніи проявились два стремленія народностей, тѣсно связанныя между собою: первое стремленіе—къ внѣшней самостоятельности и второе—къ внутреннему единству народа. Королевская власть, представительница національнаго движенія, объявляла, что она ни отъ кого не зависить въ дѣлахъ внутренняго управленія страною, кромѣ Бога. Подобное заявленіе отрицало, съ одной стороны, идею панскаго главенства, въ силу которой монархическая власть считалась нѣкоторымъ порученіемъ, даромъ отъ главы церкви; съ другой стороны, оно отмѣняло ихъ вассальную зависимость отъ императора. Національное общество было объявлено полнымъ и независимымъ распорядителемъ своихъ судебъ. Затѣмъ королевская власть уничтожала верховныя права мѣстныхъ владѣльцевъ, противныя народному единству. Она уничтожала право частныхъ войнъ, феодальной юрисдикціи, мѣстнаго законодательства и т. д.

VI. Процессъ образованія народностей и національной самостоятельности представляеть два главныхъ момента, которымъ соотвѣтствуютъ и два принципа, руководившихъ этимъ замѣчательнымъ движеніемъ.

1. Первоначальный принципь, руководившій національнымъ движеніемъ, состоялъ въ представленіи о независимости и единство верховной государственной власти. Правомъ короля на его территорію и народъ прикрывалось и защищалось право націи на самостоятельное развитіе. Подъ защиту этого верховнаго права становилось всякое движеніе, обезпечивавшее впоследствіи національную независимость. Протестантское движение первоначально связало свое дёло съ дёломъ свётской власти. Гервинусъ, въ своемъ введеніи въ исторію XIX ст., справедливо доказываетъ, что церковныя реформы Лютера въ Германіи и Кранмера въ Англіи имъли монархическій характеръ. Но, прибавляеть онъ, "безъ помощи монархической власти реформація не могла бы утвердиться на первыхъ порахъ. Можно было предвидёть нёкоторыя злоупотребленія государства и монархической власти относительно новой церкви, такимъ образомъ устроенной; но они казались неизбѣжными при устраненіи постоянныхъ вмёшательствъ старой церкви въ дёла государства. Божественное происхожденіе, которое папство до сихъ поръ присвоивало исключительно только себѣ, Лютеръ перенесъ и на свѣтскую власть, и этимъ много содѣйствовалъ возвышенію монархической власти и сообщилъ священный характеръ даже ея преувеличеннымъ притязаніямъ; но зато обаяніе папскаго авторитета было совершенно уничтожено".

Во Франціи королевская власть была долгое время центромъ и знаменемъ всей національной жизни; съ ен помощью третье сословіе сломило могущество ленной аристократіи <sup>1</sup>).

Другими словами, сила двухъ категорій авторитетовъ, задерживавшихъ развитіе національностей, т.-е. авторитетовъ, поддерживавшихъ искусственное единство Европы,—папство и императорство, съ одной стороны, и сила ленной аристократіи, обусловливавшей раздробленіе государства, съ другой стороны,—могла быть сломлена только при помощи авторитета, сознавшаго свое національное призваніе,—королевской власти.

Значеніе этого авторитета въ Европъ продолжается до конца XVIII ст.

2. Успѣхи королевской власти не вездѣ разрѣшили національный вопросъ; короли даже не въ состояніи были дать этому вопросу правильную постановку.

Нужно имъть въ виду, что, во-первыхъ, королевская власть приняла въ себя много элементовъ феодальнаго права и, во-вторыхъ, что она, въ дъйствіяхъ своихъ, выдвигала на первый планъ чисто нолитическіе и юридическіе вопросы, — вопросы о единствъ власти, закона и администраціи.

Собирая подъ своимъ скипетромъ разныя земли, короли не всегда руководились соображеніями національныхъ условій этихъ земель. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, подъ вліяніемъ внѣшнихъ обстоятельствъ, королевская власть содѣйствовала образованію національныхъ государствъ. Такъ дѣйствовали французскіе короли, и то не вполнѣ. Напротивъ, другіе монархи, вслѣдствіе случайныхъ обстоятельствъ, модчиняли своему владычеству самыя различныя, въ національномъ отношеніи, земли. Въ самой идеѣ юридическаго и политическаго единства разныхъ народныхъ массъ не было ничего такого, что противорѣчило бы разнородному составу государства. Австрійское управленіе, австрійскіе законы могутъ простираться на самые раз-

<sup>1)</sup> См. Dareste de la Chavanne, Histoire de l'administration en France.— С-tе L. de Carné, Les Fondateurs de l'unité française. — Грановскаго, Аббать Сугерій, пом'ящ. въ собраніи его соч.—Laferrifère, Essai sur l'histoire du droit français, т. І, стр. 233 и сл'яд.—W. Schäffner, Geschichte der Rechtsverfassung Frankreichs, т. ІІ, стр. 262—275, равно въ другихъ м'ястахъ этого сочиненія.

личные народы, и это нисколько не будетъ противоръчить требованіямъ юридической логики.

Можно сказать только, что въ концѣ XVIII столѣтія государственныя формы приблизительно распредѣлились по системамъ существующихъ народностей. Но это нисколько не устраняло самыхъ вопіющихъ отступленій отъ національнаго принципа. Право народности попиралось завоеваніемъ, частною сдѣлкой, свадьбой, куплейпродажей.

Въ новъйшее время, особенно съ успъхами гражданской и политической свободы народовъ, національный вопросъ получаетъ въ западной Европ'в другую постановку. Въ глазахъ новвитей политической философіи, въ самостоятельности государства олицетворяются какъ право верховной власти на независимость, такъ и право каждой народности на самостоятельное развитие. Новая философія провозгласила живую, внутреннюю связь правительства и народа. Правительство выражаетъ требованія національной жизни народа, какъ собирательной личности; народность есть надежная опора каждаго нормальнаго правительства. Чрезъ государство осуществляется нъкоторое право народности на самостоятельную международную жизнь. До того времени политическая власть опиралась на силу внъшняю принципа, не связаннаго прямо съ условіями народной жизни. Политическая власть, основанная на божественномъ правъ, на правъ завоеванія, по отношенію къ народу была внішнимъ учрежденіемъ, вносившимъ въ общественную жизнь внѣшнее единство и порядокъ. Въ подобномъ единствъ могли пребывать самыя различныя народности.

При современныхъ требованіяхъ политическая власть должна быть органически связана съ народомъ, который она представляетъ, и, наоборотъ, каждое національное общество, способное къ самостоятельной исторической жизни, имѣетъ право образовать свою политическую форму, согласно своимъ стремленіямъ и потребностямъ. Другими словами, національный принципъ отнынѣ формулированъ слѣдующимъ образомъ:

"Каждая народность, т.-е. совокупность лицъ, связанныхъ единствомъ происхожденія, языка, цивилизаціи и историческаго прошлаго, имѣетъ право образовать особую политическую единицу, т.-е. особое государство".

II.

#### Основание и современное значение національнаго вопроса.

І. Такова политическая основа національнаго вопроса въ современномъ смыслѣ этого слова. Новый принципъ, очевидно, былъ враждебенъ системѣ искусственныхъ государствъ, сложившихся въ прежнее время и организованныхъ вѣнскимъ конгрессомъ, т.-е. трактатами 1815 г.

Первоначально реакція противъ началь революціи также замаскировала свое дёло требованіями народной самостоятельности. Создана была даже цёлая теорія "оффиціальной" народности, во имя которой совершались всевозможныя нарушенія права и свободы. Злёйшіе реакціонеры протестовали противъ "абстрактныхъ и общечеловѣческихъ" началъ революціи, во имя народныхъ особенностей и преданій. Въ сочиненіяхъ извёстнаго поборника реакціи, графа І. де-Местра, можно найти гимны національному началу. "Націи, говоритъ онъ въ своей Correspondance diplomatique, значатъ кое-что въ мірѣ; ихъ нельзя считать за ничто, огорчать ихъ въ ихъ обычаяхъ, привязанностяхъ и самыхъ дорогихъ интересахъ".

Но исторія показала, что реакція и ея теорія "оффиціальной" народности не повредили истинно-національному дѣлу. Національное движеніе приняло то направленіе, какое ему хотѣлъ сообщить Фихте Старшій въ своихъ *Рпчахъ къ германскому народу*. Оно сдѣлалось солидарно съ развитіемъ гражданской и политической свободы, съ самобытностью каждой цивилизаціи.

П. Съ этой точки зрѣнія основу національнаго вопроса должно прежде всего искать въ условіяхъ культурнаю развитія каждаю народа. Каждая естественная народность представляеть нѣкоторую собирательную личность, отличающуюся отъ другихъ особенностями своего характера, своихъ нравственныхъ и умственныхъ способностей, а потому имѣющая право на независимое существованіе и развитіе. Это разнообразіе національныхъ особенностей есть коренное условіе правильнаго хода общечеловъческой цивилизаціи. Отдѣльный народъ, какъ бы ни были велики его способности и богаты его матеріальныя средства, можетъ осуществить только одну изъ сторонъ человѣческой жизни вообще. Лишить человѣчество его разнообразныхъ оргат овъ значитъ — лишить его возможности проявить во всемірной исторіи все богатство содержанія человѣческаго духа. Единство и мсключительность цивилизаціи, однообразіе культурныхъ формъ противны всѣмъ условіямъ человѣческаго прогресса. Наука не отвертивны всѣмъ условіямъ человѣческаго прогресса.

. m.6

гаетъ понятія общечеловъческой цивилизаціи въ томъ смысль, что важньйшіе результаты умственной, нравственной и экономической жизни каждаго народа становятся достояніемъ всъхъ другихъ. Но исторія неопровержимыми данными доказываетъ, что каждый изъ этихъ результатовъ могъ быть добытъ на почвѣ національной исторіи; что статуи Фидія и философія Платона были греческимъ созданіемъ, что римское право есть продуктъ римской исторіи, конституція Англіи—ея національное достояніе. Это не мѣшаетъ имъ имѣть общечеловѣческое значеніе, вліять на развитіе искусства, философіи и политики во всемъ образованномъ мірѣ.

Во имя полноты общечелов вческой цивилизаціи, всв народности призваны къ двятельности, къ жизни, одинаково удаленной и отъ замкнутаго отчужденія, и отъ слепого подражанія. Каждая народность должна дать челов вчеству то, что скрыто въ силахъ ея духовно-нравственной природы. Народное творчество—вотъ последняя цель, указываемая каждому народу самою природой, — цель, безъ которой не можетъ быть достигнуто совершенство рода челов вческаго. Убить творческую силу народа — все равно, что убить силу личной предпріимчивости въ недёлимомъ. Подчиненіе всёхъ расъ одной "всеспасающей" цивилизаціи такъ же пагубно действуєть на международную жизнь, какъ "всеспасающая" административная централизація—на внутреннюю жизнь страны.

Такова естественно-историческая основа національнаго вопроса. III. Право народности на самостоятельное развитіе, на собственную, такъ сказать, исторію, коренится въ непреложныхъ законахъ нравственной природы человѣка, оправдывается ходомъ всемірной исторіи. Но это естественное право оставалось бы мертвою буквой, еслибъ осуществленіе его не обезпечивалось кореннымъ внъшнимъ условіемъ—политического самостоятельностью народа.

Для того, чтобы самобытное развитіе народа въ умственномъ, нравственномъ и экономическомъ отношеніяхъ было обезпечено, этотъ народъ долженъ образовать свое государство, имѣть свою національную верховную власть.

Опыть исторіи показываеть, что самостоятельное культурное развитіе народа, вошедшаго въ составъ чужого государства, пріостанавливается. Народности, утратившія свою политическую самостоятельность, дѣлаются служебнымъ матеріаломъ для другихъ расъ. Онѣ удерживаютъ еще нѣкоторое этнографическое значеніе, при нѣкоторой энергіи могутъ сохранить свои мюстныя особенности; но возможность самостоятельной цивилизаціи или прекращается для нихъ навсегда, или пріостанавливается до эпохи освобожденія отъ чужеземнаго владычества. До тѣхъ поръ онѣ должны довольство-

ваться (и то при благопріятныхъ условіяхъ) сохраненіемъ своихъ м встныхъ особенностей. Но это — слабое утвшение для народа, сознающаго въ себъ жизненную силу. Сохранение мъстныхъ особенностей есть ділтельность, по преимуществу, консервативная. "Містная особенность" -- всегда остатокъ старины, которая дълается старше съ каждою минутой. Сохраняя свои особенности, подчиненныя народности логически приходять къ отрицанію прогресса, осуществляемаго чуждымъ для нихъ государствомъ. Если потребность высшей формы пивилизаціи заявить свои права, подчиненныя народности должны будуть принять цивилизацію чужого народа, т.-е. отказаться оть своей индивидуальности, сдёлаться другимо народомъ. Но не каждый народъ способенъ на такую жертву. Таково, напримъръ, положение славянъ въ Австрійской имперіи. Среди господствующей народности німецкой, славяне находятся въ положении "варваровъ", обязанныхъ принять высшую культуру, т.-е. чужой языкъ и чужіе обычаи. Но то, что называется "славянскимъ варварствомъ", есть именно совокупность индивидуальных особенностей этого племени, сохранение которыхъ, хотя бы въ первобытной формъ, есть непремънное условіе существованія этой обширной части человіческаго рода. Пусть она сохраняеть ихъ, пока освобождение отъ немецкаго ига не дастъ ей возможности сказать свое слово во всемірной цивилизаціи!

IV. На основаніи предыдущихъ соображеній можно, кажется, прійти къ заключенію, что народность есть нормальное, естественное основаніе государства; что назначеніе государства, ближайшимъ образомъ, опредъляется всесторонними цѣлями народной культуры; что, слѣдовательно, государство, въ тѣсномъ смыслѣ, есть не что нное, какъ политико-придическая форма народности.

Это воззрвніе на отношеніе государства къ народности получаеть уже право гражданства въ наукъ.

Господство раціонально-юридической теоріи государства было поколеблено успѣхами исторической школы и историческихъ наукъ вообще. Къ этому должно прибавить, что взгляды на политическіе и общественные вопросы должны видоизмѣниться подъ вліяніемъ естественныхъ наукъ и антропологіи, которая служитъ какъ бы связующимъ звеномъ между естественными и историческими науками.

Въ началѣ XIX столѣтія болѣе историческій взглядъ на науку права заставилъ видѣть и въ государствѣ нѣчто органически-связанное съ идеею народности.

Уже Савиньи, знаменитый представитель исторической школы ыз XIX стольтіи, называль государство "Die leibliche Gestalt der geistigen Volksgemeinschaft".

Шталь выражаеть эту мысль полнве и энергичнве. Здвсь не

безполезно будетъ привести его подлинныя слова, въ которыхъ связь государства съ народностью выяснена со всёхъ сторонъ:

"Такъ какъ назначеніе (цѣль) государства, говорить онъ, обнимаетъ все человѣческое бытіе, то оно есть задача (Aufgabe) народа. Это потому, что только въ народѣ содержатся всѣ стремленія и средства человѣческаго бытія во всей полнотѣ и единствѣ всеобщаго сознанія. Въ немъ лежитъ сила, раздѣленіе труда и нравственный масштабъ, какъ они необходимы государству. Меньшему кругу не достаетъ средствъ, разнородной массѣ — единства сознанія относительно порядка и цѣли. Народъ — естественная сила и общность, которую государство должно возвысить къ правому устройству".

Такимъ образомъ, основою государства не можетъ быть ни малый, хотя и однородный, кругъ лицъ, ни разнородная масса (eine fremdartige Masse).

"Естественное основаніе государства" должно быть отграничено и отъ цёлаго человічества. Вотъ что говорить дальше Шталь:

"Человъчество, въ цѣломъ, не имѣетъ ни общности и замкнутости естественныхъ потребностей, ни единства и индивидуальности нравственнаго сознанія. Поэтому, государство и не есть призваніе цѣлаго человъчества, дабы оно составило всемірное государство, но призваніе народа" <sup>1</sup>).

Кальтенборнъ выражается съ не меньшею опредѣленностью. Признавая, что государство, въ его полномъ понятіи (seinem vollendeten Begriffe nach), есты народъ, соединенный въ одну органическую общность подъ господствомъ верховной власти. для осуществленія всѣхъ общенаціональныхъ интересовъ, онъ продолжаетъ:

"Въ дъйствительной жизни мы видимъ, конечно, государства, не выросшія естественно изъ народа; понятія государства и народа, на практикъ (in der Empirie), не покрываются взаимно; дъйствительное государство часто построено на многихъ, ему принадлежащихъ, народностяхъ, или ограничивается частью народности. Но здъсь не видно идеала государства, и каждый согласится, что чъмъ больше государство теряетъ естественное основаніе народнаго единства, тъмъ меньше оно, по свидътельству исторіи, способно разръшить свою нравственную задачу" 2).

Къ мивніямъ германскихъ ученыхъ полезно присоединить взглядъ одного изъ замвиательныхъ политиковъ Англіи — Корнваля Льюса. Въ сочиненіи своемъ: A treatise on the methods of observation and reasoning in politics (т. І, стр. 38 и слвд.) онъ подробно разсматриваетъ причины и условін человвиесть общежитій и потомъ замвиаетъ:

2) Einleit. in das constitutorfassungsr. 1863. р. стр. 10 и спри





<sup>1)</sup> Phil. des R., т. II, 2, стр. 161 и след., азд. 1356 года.

"Ассоціація (общество) предполагаеть близость, а близость возможна единственно въ предѣлахъ извѣстнаго пространства и при извѣстныхъ условіяхъ сообщенія. Нѣтъ общества цѣлаго человѣческаго рода, какъ нѣтъ общества изъ всего рода обезьянъ, бобровъ, овецъ, антилопъ, пчелъ, муравьевъ или саранчи. Поэтому и люди, и животныя, соединяясь, образуютъ стада, табуны, стаи, тѣла ограничивается этими соединеніями".

Указавъ затъмъ на осъдлость и установленія правительствъ, какъ на условіе общественнаго единства, при которомъ прежнее соединеніе людей становится нацією, К. Льюсъ прод лжаетъ:

"Политическое общество, сладовательно, по существу своему (essentially) національно. Человъческій родъ не можеть образовать одного общарнаго общества, подъ однимь правительствомь: онъ раздѣлень на безчисленныя частныя общества, изъ которыхъ, можетъ быть, большинство находится подъ политическимъ управленіемъ; затѣмъ большинство изъ нихъ образуетъ особыя націи, съ опредѣленною и усвоенною территорією".

То же понятіе проникло и въ международное право. Это видно преимущественно на ученіи этой науки о прав'я каждаго государства на вн'єшнюю и внутреннюю самостоятельность. Прежде это право выводилось непосредственно изъ идеи государственнаго верховенства, изъ правъ верховной государственной власти. Право правительства прикрывало право народа. Въ настоящее время основою государственной самостоятельности въ международныхъ сношеніяхъ признастся право каждой національности на самобытное историческое развитіе.

Влунчли, въ своемъ Новомъ международномъ правъ, получившемъ всемірную извъстность, категорически высказываетъ эту мысль і). Указавши на несостоятельность прежняго основанія права государства на самостоятельность, онъ продолжаетъ: "Въ правосознаніи произошель великій прогрессъ, когда, наконецъ, признали, что народы суть живыя существа... Чрезъ это юридическое понятіе было одухотворено. Прежде оно было мертво и холодно. Теперь оно сдълалось полно жизни и теплоты".

Подобныя воззрёнія развиты (даже подробнёе) въ сочиненіи итальянскаго публициста Пасквале-Фіоре <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten (1868 года), стр. 46 и слъд. Должно замътить, что почтенный профессоръ въ этой книгъ нъсколько отступаеть отъ воззръній, висказанныхъ имъ въ Государственномъ правъ и Государственномъ лексиконъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pasquale-Fiore, Nouveau droit international, trad. par P. Pradier-Foderé. Т. І, часть 1-я, глава І, стр. 97 и сявд.

#### III.

### Разворъ некоторыхъ возражений.

- І. Подобно всякой новой идеѣ, принципъ народности, въ приложеніи его къ государству, встрѣтилъ сильныя возраженія. Мы остановимся здѣсь на главнѣйшихъ изъ нихъ. Вообще всѣ воззрѣнія противъ начала народности могутъ быть сведены къ четыремъ группамъ:
- 1) Нѣкоторыя изъ нихъ касаются самаго принципа, идеи народности.
- 2) Другія, не возвышаясь до критики принципа, ограничиваются указаніемъ практическихъ приміровъ, противорівнащихъ, повидимому, годности этого начала.
- 3) Третьи думають опровергнуть теорію народности указаніемь на ея опасныя будто бы послідствія для политической жизни народовъ
- 4) Наконецъ, четвертые, признавая даже годность начала народности въ идев, указывають на трудность ея применения къ современнымъ европейскимъ государствамъ.

По этимъ рубрикамъ мы и разсмотримъ представляющіяся возраженія.

II. Возраженія, направленныя противъ самаго принципа народности, исходятъ какъ изъ началъ нравственной философіи, такъ и изъ чисто-научныхъ данныхъ. Разберемъ тѣ и другія.

Главное изъ такъ называемыхъ *правственныхъ* возраженій противъ принципа народности состоитъ въ томъ, что онъ порождаетъ *вражду* между народами, призванными къ братскому общенію; что цѣль цивилизаціи состоитъ именно въ томъ, чтобы *сгладить* всѣ различія между націями и *слить* ихъ въ *организмъ человъчества*.

Никто не станетъ отрицать, что отдѣльный человѣкъ самою природою призванъ къ общенію съ другими и что отдѣльный народъ не можетъ отказаться отъ общенія съ другими, въ видахъ даже собственной пользы. Но вотъ что упускаютъ изъ виду трибуны "человѣчества".

Ни одна форма "общенія" не предполагаетъ необходимости уничтоженія индивидуальности отдёльнаго человіка и отдёльнаго народа. Отдёльный человікъ не перестаетъ и не можетъ перестать быть личностью нигді—ни въ семьй, ни въ общині, ни въ государстві, ни въ человічестві. У каждой личности есть сфера частныхъ интересовъ, симпатій и антипатій, убѣжденій, вѣрованій, въ которой онъ должень быть не зависимъ, въ виду самыхъ элементарныхъ требованій свободы. Ошибка новѣйшаго коммунизма состоитъ именно въ томъ, что, выдвигая на первый планъ идею общенія, онъ забываетъ о той законной долѣ обособленія, на которую имѣетъ право каждая личность.

"Общечеловъческія" теоріи суть тоть же коммунизмъ, только въ примъненіи къ коллективнымъ личностямъ, народамъ. Эти теоріи полагаютъ, что прогрессъ и миръ человъчества зависятъ отъ уничтоженія самобытности націй, подобно тому, какъ нъкогда Платонъ думалъ осуществить единство своего государства чрезъ уничтоженіе личной собственности, семьи и всего того, въ чемъ выражается человъческое я.

Недостатокъ всёхъ этихъ теорій можно выразить въ одномъ словів—
онів противоестественны. Исходя, повидимому, изъ высшихъ требованій жизни, онів думають убить самый принципь жизни, субъективную независимость, свободу; какую бы ціну иміло "братство" людей, если бы предварительно люди были обезличены? Мы знаемъ такое братство — братство Іисуса, ордень іезуитовь; но это братство не имінеть ничего общаго съ братствомь о Христів Спасителів, сказавщемь: "милости хочу, а не жертвы", т.-е. вольнаго сознанія своихъ обязанностей, а не уничтоженія личности, въ силу котораго теряеть піну и самое добро. И которая изъ двухъ церквей ближе къ идеалу христіанства: православная ли, состоящая изъ вольнаго союза многихъ помістныхъ церквей, или католическая, съ ен тлетворнымъ "единствомъ", поддерживаемымъ отлученіями, инквизиціями и гнусными происками?

Перейдемъ теперь къ чисто-научному возраженію.

III. Оно состоить въ томъ, что необходимо полагать различіе между естественною и государственною народностью. Масса людей, соединенная общностью языка, религіи, территоріи и т. д., не составляеть еще народности въ государственномъ смыслѣ. Естественная народность можеть даже не составить государства; она можеть или войти въ составъ другого государства, или раздѣлиться между нѣсколькими. Напротивъ, государственная народность можетъ составиться изъ разнообразныхъ этнологическихъ элементовъ и быть все-таки народностью.

Это возраженіе, очевидно, исходить изъ того предположенія, что главный элементь, образующій настоящую народность, есть общеніе политическое, т.-е. общность государственной жизни въ ея историческомъ развитіи. Такъ, Блунчли различаеть понятіе Nation—естественная народность (напр., всѣ нѣмцы) и Volk—народность государственная (напр., австрійцы, пруссаки, швейцарцы). Милль также

держится того мнѣнія, что главное условіе образованія народностей есть общеніе политическое <sup>1</sup>).

Это возражение составлено, въ сущности, изъ нъсколькихъ посылокъ или предположений, которыя необходимо разобрать.

а) Подъ именемъ естественной народности разумѣютъ совокупность лицъ, общность которыхъ опредѣляется первобытными, такъ сказать, независимыми от исторіи, признаками и условіями. Таковы главнымъ образомъ племенное родство и общность языка.

Народность государственная образуется подъ вліяніемъ общности историческаго развитія. Поэтому она можетъ составиться изъ многихъ естественныхъ народностей. Народности эти, соединенныя въ одно государство, хотя бы искусственно, ассимилируются, становятся одною національностью. Слѣдовательно, и государство, какъ представитель этой національности, не будетъ имѣть ничего общаго съ первобытными естественными народностями.

Но это возраженіе, очевидно, направлено только противъ естественныхъ народностей. Въ немъ содержится мысль, что особенности племени и языка не даютъ еще права на самостоятельность политическую.

Это до извъстной степени справедливо; но никто не ръшится назвать племя, говорящее однимъ языкомъ, народностью. Народность есть понятіе культурное, т.-е. она предполагаетъ извъстную общность историческаго развитія, въ которомъ проявились всѣ особенности духовной природы племени, и, кромѣ того, сильную степень народнаго самосознанія, т.-е. сознанія своего коллективнаго я. Еслибъ у итальянской народности не было ничего общаго, кромѣ единства происхожденія и языка. она и не имѣла бы права на это званіе. Но у нея есть вѣковая исторія, Дантъ, Макіавелли, Рафаэль и Микель Анджело, Галилей, Торичелли и т. д. Особенности племени и языка суть только зародыши, возможность народности. Сила и устойчивость этихъ особенностей испытываются исторіей, въ теченіе которой обнаруживается, способно ли племя къ творчеству и самобытной цивилизаціи,—слѣдовательно, къ образованію народности.

Следовательно, принципъ національностей не ведетъ къ призна-

<sup>1)</sup> Просимъ читателя не забывать, что мнѣнія Блунчли, высказанныя имъ въ Общемъ государственномъ прави (Allgemeines Staatsrecht), отличаются рѣзко отъ идей, приводимыхъ тѣмъ же авторомъ въ его Международномъ правъ. Чѣмъ объяснить это различіе? Намъ кажется однимъ: между появленіемъ въ свѣтъ Общаго государственнаго права (3-е изд. 1863 г.) и выходомъ Международнаго права (1868 г.) совершился важный фактъ — образованіе сѣверо-германскаго союза. Тогда нѣмцы и самъ Блунчли поняли, что Nation и Volk, по крайней мѣрѣ. по отношенію къ нимъ, нѣмцамъ, одно и то же.

нію права каждаго *первобытнаго* племени на образованіе государства; нбо тогда пришлось бы расчленять существующія народности на мхъ первобытные этнологическіе элементы, т.-е. возвращаться ко времени великаго переселенія народовъ.

начало народностей требуетъ только, чтобы національности, достаточно окрѣпшія, не были искусственно расчленяемы и соединяемы въ государства, и чтобъ эти государства не были поддерживаемы насильственными мѣрами.

Сліяніе франковъ съ галлами во Франціи не было нарушеніемъ принципа народности, въ современномъ его смыслѣ. Но подчиненіе Ломбардіи и Венеціи австрійскому государству прямо противорѣчило этому началу.

б) Отождествленіе признаковъ народности съ первобытными элементами племенного различія наводить противниковъ національнаго помещна на другой аргументь, повидимому, непреодолимый. Всв такъ называемыя государственныя народности Европы, говорять они, сложились изъ самыхъ разнообразныхъ племенъ. Въ Англіи мы видимъ элементы племенъ кельтскаго (бритты); саксонскаго, скандинавскаго, галльскаго. Между тёмъ это не мёшаетъ англійской наніональности быть весьма крёпкой и единой. Это совершенно справедливо. Но именно эта "крёпость" англійской народности могла бы навести противниковъ принципа національности на соображенія противоположнаго свойства.

Въ Англіи мы имѣемъ дѣло не съ искусственнымъ соединеніемъ народностей въ одно государство, а съ ассимиляціей (уподобленіемъ) первобытныхъ племенъ, изъ которыхъ впослѣдствіи сложилась одна народность. Ассимиляція племенъ совершается на каждомъ шагу. Племя сильное и количественно и нравственно вбираетъ въ себя всѣ менѣе сильные народы, живущіе на одной съ нимъ территоріи. Пхъ особенности, наиболѣе крѣпкія, привходятъ, съ своей стороны, въ типъ господствующаго племени, сообщая ему больше разнообразія и оригинальности. Вотъ почему и народность, образовавшаяся такимъ путемъ, отличается необыкновенною энергіей и крѣпостью.

Принципъ національности нисколько не противоръчитъ ассимиляція племенъ, если изъ нихъ впослъдствіи образуется одна народность, съ общимъ языкомъ, единствомъ нравовъ и другихъ культурныхъ признаковъ.

Принципъ національности противорѣчитъ механическому, насильственному соединенію въ одно государство сложившихся уже народностей, изъ которыхъ никоимъ образомъ не можетъ образоваться новая народность.

Можно предположить и даже видеть, какъ изъ обломковъ ста-

рыхъ европейскихъ народностей складывается новая, почтенная и энергическая народность — сѣверо-американская. Но предположить, что изъ австрійскихъ и турецкихъ "народовъ" сложится новая и цѣльная народность, нельзя, при самомъ смѣломъ воображеніи.

с) Изъ того факта, что въ первоначально искусственно составленныхъ государствахъ образовывались новыя народности, многіе спѣшили выводить заключеніе, что главное условіе образованія народностей есть общеніе политическое, т.-е. общность государственной жизни.

Но примъръ Австріи и Турціи могъ бы убъдительно доказать, что одного "государственнаго общенія" для этого дъла недостаточно. Ассимиляція — главный способъ образованія новыхъ народностей— есть процессъ естественно-историческій, не зависящій отъ воли государственной власти. Конечно, общность политическаго прошлаго— великій пособникъ въ дълъ объединенія племенъ. Жители Эльзаса,— нъмцы по происхожденію,—сражаясь вмъстъ съ французами за честь и свободу гражданина и отечества, стали французскими патріотами. Но врядъ ли дъло объединенія совершится, если слава одной народности, входящей въ составъ искусственнаго государства, составляетъ позоръ и страданія другой, если все прошедшее одной части государства заставляетъ ее ненавидъть другую. Болгаринъ никогда не проститъ турку свое "историческое прошлое".

IV. Другіе противники національнаго принципа думають выиграть сраженіе при помощи приміровь таких государствь, гді условія благоденствія не нарушаются тімь, что сіи государства состоять изъ многих народностей, въ настоящемь, культурном смыслі.

Главнымъ боевымъ орудіемъ служитъ, конечно, примѣръ Швейщаріи. Вотъ, говорятъ обыкновенно, страна, ясно показывающая, что государстве нисколько не нуждается въ національной основѣ. Въ Швейцаріи мирно живутъ, съ давнихъ поръ, нѣсколько національностей, весьма опредѣленныхъ. Конституція признаетъ здѣсь три оффиціальныхъ языка — французскій, нѣмецкій и итальянскій. Несмотря на это, швейцарскіе французы не обнаруживаютъ никакого стремленія примкнуть къ французскому государству; не видно аналогическихъ стремленій и у швейцарскихъ нѣмцевъ,—они слишкомъ любятъ свою конституцію: эта конституція какъ бы ихъ общее отечество.

Съ нашей точки зрѣнія примѣръ Швейцаріи доказываетъ только одно: что различныя народности, при особенно благопріятныхъ, можно сказать, исключительныхъ условіяхъ, могутъ ужиться въ одной государственной формѣ, но все-таки не составять одной, новой народности.

, Тействительно, ни одна почти страна Европы не въ состояніи востроизвести тёхъ условій, въ которыя поставлены швейцарскія народности.

Во-первыхъ, ни въ одной странѣ мы не видимъ такой дѣйствительной равноправности всѣхъ народностей, составляющихъ Швейцарскій Союзъ. Въ другихъ странахъ имѣется обыкновенно господствующая народность, привилегіи которой тяжелымъ гнетомъ ложатся на народности подчиненныя.

Во-вторыхъ, швейцарское государство есть федеративное государство, признающее довольно значительную политическую самостоятельность кантоновъ. Слъдовательно, существованіе національныхъ особенностей вполнъ обезпечено,—итальянцу не грозитъ онъмеченіе, а нъмцу — офранцуженіе. Австрія не признаетъ даже значенія славянскихъ языковъ въ офиціальномъ отношеніи.

Въ-третьихъ, Швейцарія съ давнихъ поръ не испытывала нужды въ строгомъ народномъ единствъ, благодаря тому, что европейская политика обезпечила ей въчный нейтралитетъ. Если бы Швейцарія, подобно большимъ державамъ, должна была участвовать во всъхъ буряхъ внѣшней политики, — трудно сказать, какъ бы она справилась съ своимъ разнороднымъ составомъ. Существованіе Швейцаріи поддерживается, главнымъ образомъ, ея политическимъ ничтожествомъ, ея изолированностью въ европейской политикъ. Ничтожество этой страны, конечно, не спасло бы ея, если бы сосѣднія государства рѣшились раздѣлить "союзъ" между собою. Но географическое и стратегическое положеніе Швейцаріи такъ важно, что сильные ея сосѣди не рѣшаются давать другъ другу доступа въ страну. Нейтралитетъ и самостоятельность Швейцаріи необходимы для интересовъ Италіи, Германіи и Франціи. Сила внѣшней политики поддерживаетъ, такимъ образомъ самостоятельность Швейцаріи.

Противъ всего этого можно возразить, что каждая страна можетъ признат, равноправность своихъ различныхъ народностей, допустить развите мъстной автономіи, обезпечить себъ нейтралитетъ. Можетъ быть. Но почему же австрійскіе славяне не получаютъ никакихъ правъ? Почему подданные турецкаго султана не могутъ достигнуть обезпеченія даже элементарныхъ гражданскихъ правъ?

Въ итогъ можно видъть, что Швейцарія не составляеть исключенія изъ общаго правила. Есть швейцарскіе французы, нѣмцы и итальянцы, но нѣтъ и не можетъ быть швейцарской народности. Французы, нѣмцы и итальянцы мирно живутъ въ Швейцаріи, но хотятъ ли они слиться въ одинъ народъ, т.-е. хотятъ ли французышвейцарцы перестать быть французами? Отвътомъ на этотъ вопросъ служитъ судьба ревизіи швейцарской конституціи, предложенной

недавно союзнымъ правительствомъ, въ видахъ большаго національнаго единства, и отвергнутой народомъ, въ видахъ самостоятельности кантоновъ, т.-е. неприкосновенности мъстной автономіи каждой народности.

V. Третье возраженіе, приводимое обыкновенно противъ теоріи національностей, состоить въ томъ, что осуществленіе ея опасно, ибо повело бы къ образованію слишкомъ большихъ и слишкомъ централизованныхъ державъ, опасныхъ для европейскаго мира и для внутренней свободы. Обыкновенно въ этомъ случав европейское общественное мивніе пугаютъ призракомъ панславизма. Вотъ что говоритъ по поводу панславизма переводчикъ Пасквале-Фіоре — Прадье-Фодере.

"Панславизмъ состоялъ бы въ соединени всего славянскаго племени подъ скипетромъ царей. Осуществление панславизма сдѣлало бы царей господами Европы и позволило бы имъ подавить даже соединенную Германію".

То же, только другими словами, повторяють и другіе. Нецзвѣстно только, почему ваціональное единство предполагаеть непремѣнно соединеніе всѣхъ народовь одного племени подъ одинъ "скипетръ". Осуществленіе національнаго единства мыслимо и въ формѣ федераціи, т.-е. союзнаго государства, допускающаго полную мѣстную автономію, но обладающаго достаточною силою для отраженія внѣшняго врага.

Во-вторыхъ, и это самое важное, совершенно несправедливо смѣшивать національный вопросъ съ такъ называемыми пангерманизмами, панславизмами и т. д.

Мы видѣли, что понятіе народности слагается не изъ однихъ первобытных элементовъ племенного различія. Народность есть извѣстный культурный типъ; въ понятіе это привходитъ много признаковъ, выработанныхъ исторією каждой отдѣльной части племени.

Отсюда ясно слѣдуетъ, что можно. въ силу элементарныхъ признаковъ племени и языка, принадлежать къ цѣлой, весьма большой расъ и въ то же время входить въ составъ отдѣльной народности, образовавшейся внутри этой расы. Русскіе принадлежатъ къ славянской расѣ, по первоначальному своему происхожденію и кореннымъ свойствамъ языка; въ то же время они составляютъ особую народность, выработанную многовѣковою исторіей. Мы можемъ говорить то же о другихъ славянскихъ народностяхъ.

Теорія панславизма содержить въ себѣ стремленіе, если вѣрить ея врагамъ, соединить въ одно политическое цѣлое именно все, что́ принадлежить къ славянской распь. Идея новѣйшаго германскаго единства, дѣйствительно, опасна именно тѣмъ, что она требуетъ поли-

тическаго единства всей германской расы, пангерманизма, съ преобладаніемъ этой расы надъ всёми другими.

Теорія народностей содержить въ себѣ одну идею—право каждой національности на политическую самостоятельность.

Уже поэтому она не можетъ требовать соединенія всѣхъ народностей, принадлежащихъ къ одной расѣ, въ одно централизованное, силонное государство. Ея идеалъ — вольная федерація одноплеменныхъ народовъздавания

VI. Четвертое возражение касается не столько принципа теоріи напіональностей, сколько способовъ осуществленія.

Предположимъ, говорятъ намъ, что европейскіе народы начали перестраивать свои государства согласно этому принципу. На первыхъ же шагахъ они встрѣтятся съ большими препятствіями. Есть, правда, нѣкоторыя народности, съ опредѣленными границами, народности компактныя и обособленныя. Но зато въ другихъ мѣстахъ народности перемѣшаны до такой степени, что нельзя сказать, къ какому "національному государству" слѣдуетъ отнести извѣстную мѣстность. Каждая народность будетъ предъявлять свое право на навъстный участокъ земли, и притязанія эти будутъ имѣть, приблизительно, одинаковую справедливость. И вотъ источникъ нескончаемыхъ, страшныхъ войнъ, которыя и безъ того терзаютъ бѣдное человѣчество!

Пельзя не согласиться, что есть нѣкоторыя спорныя мѣстности, съ чрезвычайно смѣшаннымъ народонаселеніемъ. Кому должна достаться Моравія, Силезія, гдѣ славянская народность такъ смѣшалась съ нѣмецкою?

Но тоть, кто знакомъ съ современнымъ положеніемъ національнаго вопроса, долженъ будетъ согласиться, что на первый разъ всё умы заняты безспорными странами, т.-е. такими, въ которыхъ все народонаселеніе или, по крайней мѣрѣ, большинство его принадлежить къ одной національности. Италія только недавно получила все, что принадлежало ей по праву. Конечно, никто не сталъ бы отринать права Италіи на Ломбардію, Венецію и Римъ, на томъ только основаніи, что есть въ Европѣ нѣкоторыя мѣстности, гдѣ итальянское населеніе такъ смѣшано съ другими народностями, что нельзя сказать, кому принадлежитъ страна.

Наконецъ, политическія науки вообще не терпять безусловнаго, безнощаднаго примѣненія извѣстныхъ принциповъ къ практической жизни. Онѣ довольствуются приблизительнымъ осуществленіемъ начала. вѣрность котораго признана въ идеѣ. Политическая экономія давно признала, что начало личной свободы, принципъ laissez-faire, laissez-passer есть коренное условіе экономическаго прогресса. Тѣмъ

не менъе каждый серьезный экономистъ, какъ, напр., Д. С. Милль, допускаетъ не малое количество случаевъ, когда общественная выгода требуетъ отступленія отъ этого общаго правила.

Принципъ національностей есть научное начало, а не догмать религіи; онъ-истина относительная, а не безусловная. Мы говоримъ, что, по общему правилу, государство тогда только прочно, правильно обезпечено въ своемъ внутреннемъ развитіи, когда оно построено на основъ народности и служитъ національнымъ цълямъ, -- что искусственныя государства не удовлетворяють самымъ элементарнымъ потребностямъ народнаго развитія, что они не могутъ обезпечить коренныхъ условій гражданской свободы. Созданныя обыкновенно насиліемъ, они должны направить всѣ свои средства на сохраненіе и поддержаніе своего искусственнаго единства. Они, въ силу вещей, должны бываютъ подавлять всякое свободное проявление жизни и даже мысли. Развитіе свободы кажется имъ опаснымъ потому, что оно можетъ напомнить насильственно сплоченнымъ народностямъ объ ихъ правахъ. Признаніе даже административнаго самоуправленія кажется невозможнымъ, потому что за нимъ можетъ явиться требованіе самостоятельности политической. Такія государства безпрерывно живуть между страхомъ внутренней революціи и внішняго нападенія. Мал'яйшее пробужденіе общественной жизни внутри кажется предвастникомъ грознаго переворота. Усиление сосада вызываетъ тревожныя опасенія. Правительство такого государства поставлено въ весьма фальшивое положение. Оно въчно должно питать подозрѣніе къ собственному обществу, зависть къ сосѣдямъ.

Можетъ ли оно разрѣшить великія нравственныя и экономическія задачи, къ которымъ призвано государство?

# СОВРЕМЕННЫЯ ВОЗЗРЪНІЯ

HA

# государство и національность.

"La plus universelle conséquence de cette "fatale situation, son résultat le plus direct et "le plus funeste, source première de tous les "autres désordres essentiels, consiste dans "l'extension toujours croissante, et déjà ef"frayante, de l'anarchie intellectuelle, désor"mais constatée par tous les vrais observa"teurs, malgré l'extrême divergence de leurs "opinions spéculatives sur sa cause et sa ter"minaison".

A. Comte, Cours de philosophie positive. T. IV, crp 90.

I.

# Сомнънія раціонализма.

Происхожденіе государства, говорить одинь изь самыхь изв'єстныхь политическихь мыслителей нашего времени — Этвешь 1), можеть быть объяснено даже безъ предположенія цёли, общей всёмь
членамь государства. Можно предположить, съ большою вёроятностью, что многія государства обязаны своимь основаніемь отдёльнымь личностямь, — такь, по крайней мёрів, говорять народныя сказанія. Поэтому излишне предполагають существованіе какихь нибудь
особыхь цёлей вь массів, которая относилась къ этому дёлу пассивно.

Но вопросъ ставится иначе, когда ръчь идетъ о поддержании государства (Erhaltung).

<sup>1)</sup> Der Einfluss der herrschenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf den Staat. T. II, стр. 68 и слъд.

Поддержаніе государства никогда не можеть быть діломъ единичной личности или немногихъ — это дёло всёхъ или, по крайней мъръ, большей части членовъ общества. Если предположить, что массы не имъють интереса въ поддержании государства или желають его разрушенія, тогда государство гибнеть, должно погибнуть, и всъ усилія отдёльных лиць не будуть въ состояніи поддержать его. Можно продолжить существование государства, связавъ съ нимъ интересы некоторыхъ классовъ; продолжительная практика открыла рядъ средствъ, при помощи которыхъ государство можетъ быть поддержано на нікоторое время, даже противъ воли большинства; даже внёшніе признаки внутренняго разложенія могуть быть искусственно прикрыты. Но государство, существование котораго сдёлалось для его членовъ безразлично или стъснительно, все-таки будетъ идти къ своей погибели, и насколько гальванизмъ, приводящій въ движение члены трупа, не можетъ быть названъ жизнью, настолько и государство, отдёльные члены котораго искусственно приводятся въ движение государственною властью, не можетъ быть отнесено къ числу живыхъ государствъ.

Итакъ, продолжаетъ Этвешъ, для того, чтобъ объяснить себѣ разумно великій фактъ существованія государства, мы, по необходимости, должны предположитъ итоло, которая, по убѣжденію значительнаго большинства людей, можетъ быть достигнута только чрезъ государство и представляется всѣмъ достаточно важною, чтобъ они, для достиженія ея, добровольно подчинились ограниченіямъ, тѣсно связаннымъ съ существованіемъ государства.

Въ чемъ же состоитъ эта цѣль?

Для разрѣшенія этого вопроса Этвешъ прежде всего отвѣчаетъ на другой: какимъ путемъ мы можемъ дойти до выясненія государственной цѣли?

Авторъ отвергаетъ путь, по которому шла до настоящаго времени политическая философія. Ученія о цѣляхъ государства, выведенныя изъ общихъ философскихъ понятій извѣстной школы, изъ основной философской идеи, найденной тѣмъ или другимъ мыслителемъ, кажутся ему (и справедливо) непригодными для жизни, потому что они не имѣютъ ничего общаго съ ен нуждами, практическими требованіями.

Если, говорить Этвешъ, опредъление цъли государства должно быть практически годно, то мы должны искать и выражать въ научной формъ не то, въ чемъ отдъльный ученый полагаль высшую цъль государства, но то, въ чемъ большинство народа старается найти ближайшую задачу государства.

Становясь на эту "народную" точку зрвнія, Этвешъ приходить

кт двумъ, по его мнѣнію, "аксіомамъ", которыя должны служить руководящею нитью для дальнѣйшаго исканія государственной цѣли. Эти аксіомы состоять въ слѣдующемъ:

1) Недѣлимый смотрить на государство не какъ на цѣль, но какъ на средство, чрезъ которое онъ стремится осуществить извѣстныя личныя цѣли, и принимаетъ на себя каждую жертву, необходимую для поддержанія государства лишь настолько, насколько, по его мнѣнію, эти личныя цѣли могутъ быть достигнуты только чрезъ государство.

Эта аксіома содержить въ себѣ положительное указаніе на цѣль государства. Другая даеть указанія отрицательныя, т.-е. опредѣляеть самыя границы государственныхъ задачь. Она состоить въ слѣдующемь:

2) Никто не пользуется, для достиженія своихъ цѣлей, отдаленными средствами, прежде чѣмъ онъ не признаетъ недостаточность ближайшихъ, и поэтому недѣлимый обращается къ государству для достиженія только такихъ цѣлей, о которыхъ онъ думаетъ, что онѣ не могутъ быть осуществлены ни собственными силами, ни другими средствами, требующими меньшихъ жертвъ, напримѣръ, небольшими ассоціаціями.

При помощи этихъ двухъ, не столько аксіомъ, сколько теоремъ, развиваемыхъ въ двухъ обширныхъ главахъ 1), Этвешъ безъ труда приходитъ къ заключенію, что цѣль государства, во имя которой народъ его поддерживаетъ, принимаетъ на себя расходы на его содержаніе, переноситъ даже разныя злоупотребленія, — есть безопасность. Въ тотъ моментъ, говоритъ онъ, когда люди убѣдились бы, что безопасность можетъ быть достигнута и безъ государства, исполнилось бы желаніе Прудона 2), и государство перестало бы существовать.

Выводъ, къ которому пришелъ Этвешъ, не новъ: это выводъ Локка, Канта и многочисленной школы строгихъ юристовъ. Оригиналенъ только способъ доказательства, и великъ его успѣхъ не только въ германской литературѣ, но и въ другихъ странахъ 3). Въ теоріи Этвеша какъ бы сосредоточились всѣ воззрѣнія индивидуалистовъ на государство. Вотъ почему она изложена здѣсь довольно подробно. Она требуетъ обстоятельнаго разбора; возражая на нее, мы, вмѣстѣ

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 74-95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ложно понятаго Этвешемъ и нѣмецкими учеными вообще, скажемъ мы отъ себя.

 $<sup>^3)</sup>$  См., напримъръ, восторженный отзывъ о книгъ Этвеша въ сочинении Лабуле, L'état et ses limites.

съ твиъ, будемъ говорить противъ большинства западно-европейскихъ мислителей—публицистовъ, экономистовъ, юристовъ, философовъ.

Если бы Этвешъ говорилъ объ отдѣльныхъ, конкретныхъ государствахъ, его теорія имѣла бы извѣстное практическое и научное
значеніе. Опредѣленное государство, не дающее гражданамъ ничего,
отеже безопасности, несомнѣнно вызоветъ сначала равнодушіе, потомъ
вражду народа; оно разложится и погибнетъ или отъ внѣшняго врага,
неддерживаемаго апатіею массъ, или отъ внутреннихъ раздоровъ.
Исторія наполнена развалинами государствъ. Каждый помнитъ чудныя
етраницы Развалинъ Вольнея, гдѣ философъ-поэтъ съ горькимъ чувствомъ обращается къ прошедшему столькихъ народовъ, нѣкогда
славныхъ и могущественныхъ. На развалинахъ великолѣпной Пальмиры философу пришла на память вся исторія этихъ нынѣ пустынныхъ странъ.

Обо всёхъ этихъ царствахъ можно сказать то, что Вольней говорить о Пальмире:

"Теперь воть что осталось отъ этого могущественнаго города—
мрачный скелеть! Воть что остается отъ обширнаго владѣнія—темное и тщетное восноминаніе! Шумныя сходбища, собиравшіяся подъ
этими портиками, замѣнились пустотою смерти. Могильная тишина
замѣнила ропоть улиць и площадей. Роскошь торговаго города превратилась въ отвратительную бѣдность. Царскіе дворцы сдѣлались
логовищемъ дикихъ звѣрей; стада отдыхаютъ на порогѣ храмовъ,
и нечистые гады обитаютъ въ святилищѣ боговъ!... Ахъ, какъ исчезло
чюлько славы! Какъ погибло столько трудовъ!... Такъ погибаютъ
дѣла людей, такъ исчезаютъ царства и народы" 1)!

Но одно ли отсутствие государственнаго порядка и безопасности имѣло вліяніе на гибель "народовъ и царствъ"? Развалины, оплаканныя Вольнеемъ, суть продуктъ не одного неисполненія государствомъ своихъ судебно-полицейскихъ обязанностей. Подъ колоннами
Ниневіи, портиками Пальмиры, зданіями Рима гибло не одно "юридическое" государство—Rechtsstaat, гибло народное творчество, народная нравственность, предпріимчивость—цѣлая культура, создавшая
опредѣленный типъ государства и погибшая вмѣстѣ съ нимъ. Общества погибшихъ государствъ не "отступились" отъ нихъ, по правиламъ двухъ "аксіомъ" Этвеша, но погибали вмѣстѣ съ своею политическою формою.

Конечно, и "безопасность" играетъ въ этомъ вопрост не малую роль и, повторяемъ, соображенія Этвеша могутъ имть свой въсъ.

Но вотъ гдф начинается рядъ произвольныхъ скачковъ. Изъ того,

<sup>1)</sup> Les ruines.

что отдёльныя государства разрушались, если не удовлетворяли своему назначеню, авторъ заключилъ, что государственная форма вообще можетъ погибнуть, если члены его убёдятся, что главная, по мнёнію Этвеша, цёль государства—безопасность — можетъ быть достигнута безъ него.

На основаніи тѣхъ же соображеній, онъ заключиль, что причина бытія государства вообще, основаніе его авторитета надъ людьми, есть та уполь, которой оно служить.

И тотъ и другой выводъ, согласный съ установившимися представленіями огромнаго большинства лицъ, воспитанныхъ на началахъ философіи права, не выдерживаетъ критики.

"Массы", на которыя ссылается Этвешъ, не думаютъ обыкновенно, что дѣль государства состоитъ единственно въ охраненіи безопаспости, и что, переступая это назначеніе, государство вооружаетъ противът себя народъ и грискуетъ погибнуть.

"Массы", изъ гибели отдёльныхъ государствъ, не заключали о негодности государственной формы вообще и не помышляли о возможности жить внъ государственнаго общенія.

Здравые научные пріемы не позволяють искать причины бытія государства и основанія его авторитета въ понятіи его ціли.

Эти своего рода "теоремы" нуждаются въ извѣстныхъ доказательствахъ, которыя и идутъ вслѣдъ за симъ.

#### II.

#### ТРЕБОВАНІЯ ЖИЗНИ.

Этвешъ, отводя государству сферу судебно-охранительной дѣятельности, взываетъ къ чувству и сознанію массъ. Но "массы", въ тѣ моменты, когда имъ приходилось играть дѣятельную роль на полнтической сценѣ, выражали мысли, не совсѣмъ согласныя съ вышеприведенными, и заслуживали серьезнаго порицанія со стороны философовъ, юристовъ и экономистовъ, раздѣлявшихъ воззрѣнія, подобныя взгляду Этвеша.

Въ числѣ политическихъ памфлетовъ Фредерика Бастіа, который подписался бы подъ каждою строкою сочиненій Этвеша, Лабуле, Зкіоля Симона и т. д., есть одинъ, спеціально посвященный осмѣянію возарѣній французскихъ народныхъ массъ на государство. Онъ называется Государство 1). Знаменитый экономистъ взялъ на себя трудъ составить списокъ нелѣпыхъ, по его мнѣнію, требованій гражданъ

<sup>1)</sup> Oeuvres complètes, T. IV, ctp. 327-341.

отъ государства. Должно отдать ему честь, что эти требованія изложены имъ въ наиболье смышной формы. Но "списокъ" заслуживаетъ большого вниманія.

"Сто тысячъ голосовъ въ печати и съ трибуны, говоритъ Бастіа, кричатъ государству:

Организуйте трудъ и рабочихъ. Искорените эгоизмъ. Подавите дерзость и тиранію капитала. Делайте опыты надъ навозомъ и яйцами. Повройте страну желёзными дорогами. Оросите равнины. Взростите лёсь на горахъ. Устройте образцовыя фермы. Организуйте мастерскія. Колонизуйте Алжиръ. Вспаивайте детей. Обучайте юношество. Помогайте старости. Пошлите въ деревни жителей городовъ. Занимайте безъ процентовъ деньги желающимъ. Освободите Италію, Польшу и Венгрію. Воспитывайте и улучшайте верховыхъ лошадей. Поощряйте искусство, образуйте намъ музыкантовъ и танцовщицъ",

ит. д.

Въ заключение слѣдуютъ слова Ламартина: "государство имѣетъ миссію просвѣщать, развивать, возвеличивать, укрѣплять, одухотворять и освящать душу народовъ".

Изъ этой коллекціи нелѣпыхъ или нелѣпо-формулированныхъ требованій видно, что, по мнѣнію "массъ", государство имѣетъ извѣстное отношеніе не только къ безопасности, но и ко всѣмъ сторонамъ народной жизни. Оно, по мнѣнію массъ, предназначено къ содѣйствію народному образованію, экономическому прогрессу, улучшенію путей сообщенія, къ общественной благотворительности, къ поддержанію достоинства страны во внѣшнихъ сношеніяхъ, къ выполненію историческаго призванія народа.

И какое государство не признаетъ этихъ задачъ своими? Бастіа находитъ возмутительною первую статью введенія къ конституціи 1848 года, которая содержить въ себѣ слѣдующее невинное заявленіе:

"Франція приняла форму республики. Принимая эту окончательную форму правленія, она поставила себѣ цѣлью идти болѣе свободно по пути прогресса и цивилизаціи, обезпечить болѣе справедливое распредѣленіе тягостей и выгодъ общежитія, увеличить благосостояніе

каждаго чрезъ постепенное уменьшеніе государственных расходовъ и налоговъ и привести всёхъ гражданъ, безъ новыхъ потрясеній, послівдовательнымъ и постояннымъ дійствіемъ законовъ и учрежденій, къ постоянно возвышающемуся уровню нравственности, просвінценія и благосостоянія".

Къ какой странъ, къ какой правильной формъ правленія не шло бы это заявленіе? Еслибъ извъстная страна организовалась въ монархію и правительство объявило бы: страна N приняла эту форму правленія для того, чтобы (слъдуетъ введеніе къ конституціи 1848),—кому бы это заявленіе показалось нельшымъ и возмутительнымъ?

Нелиность и возмутительность заключались не въ заявлении, а въ томъ, что слабое и неспособное правительство республики не могло его выполнить или выполнило весьма неудачно.

Но вотъ другое государство, сдержавшее свое объщание—америналекое. Въ конституции этой страны, этомъ прибъжищъ индивидуализма, нельзя найти мысли, что государство существуетъ исключительно для ограждения безопасности.

"Мы, народъ Соединенныхъ Штатовъ, говоритъ введеніе къ этой конституціи, издали и утвердили эту конституцію для того, чтобъ образовать болѣе совершенное единство, установить правосудіе, обезпечить внутреннее спокойствіе, содѣйствовать общей защитѣ, увеличить общее благосостояніе и упрочить какъ для себя, такъ и для потомства благодѣянія свободы".

Опредёляя обязанности федеральнаго конгресса, конституція не сводить ихъ къ защитѣ внѣшней и внутренней безопасности. Конгрессъ имѣетъ право и обязанъ: регламентировать торговлю съ инострансыми государствами, между отдѣльными штатами и индійскими племенами; бить монету, опредёлять ея цѣнность, такъ же какъ и́ цѣнность ввозной монеты, опредѣлять образцы мѣръ и вѣсовъ; учреждать почты и почтовыя станціи; поощрять усовершенствованіе наукъ и полезныхъ искусствъ и т. д.

Американское государство сочло себя въ правѣ поднять всю страпу для освобожденія негровъ, уничтоженія рабства и поддержанія единства страны: — могло ли оно встрѣтить слово порицанія?

Можно было бы сотнями привести примёры того, что дёлаетъ государство во всёхъ странахъ, и наиболее свободныхъ, кроме охранения безопасности. Это будетъ сдёлано въ своемъ месте. Но приведенныхъ примеровъ достаточно для доказательства, что теорія безопасности есть не убежденіе массъ, но достояніе извёстнаго класса лидъ, усвоившихъ себе это воззрёніе, подъ вліяніемъ разныхъ историческихъ обстоятельствъ и опредёленныхъ философскихъ и экономическихъ ученій.

Буржуазія, вступившая въ борьбу съ государствомъ въ его абсолютно-монархической формѣ, внесла въ политическій міръ и утвердила въ немъ принципъ личной свободы. Идея эта, какъ бы по закону логическаго противоположенія, приняла, подъ вліяніемъ буржуазіи, крайнюю форму индивидуализма.

Индивидуализмъ, по мѣткому опредѣленію Луи Блана <sup>1</sup>), "беретъ человѣка внѣ общества и независимо отъ общества и дѣлаетъ его единственнымъ судьею его самого и всего, что его окружаетъ, даетъ ему преувеличенное чувство своихъ правъ, не указывая его обязанностей <sup>2</sup>), предоставляетъ его собственнымъ его силамъ и вмѣсто всякаго правительства провозглашаетъ полный произволъ".

Индивидуализмъ—теорія личной свободы, безъ понятной солидарности членовъ общества, безъ идеи живой общности интересовъ, требующихъ иногда совокупнаго, иногда правительственнаго дёйствія.

Понятно, какъ должна быть опредёлена цёль государства съ точки зрёнія индивидуализма, хотя онъ и претендуетъ быть главною опорою государственности и истиннаго "порядка". Замёчательно, что въ лагерё лицъ, считающихся противниками "порядка" и вождями "разрушенія", можно найти гораздо возвышеннёйшія воззрёнія на цёль государства и его значеніе для человёчества. Таковы воззрёнія Лассаля, хотя во многихъ отношеніяхъ съ ними нельзя согласиться. "Воззрёніе буржуазіи, говоритъ Лассаль, состоитъ въ томъ, что государство имёетъ цёлью исключительно лишь обезпеченіе каждому безпрепятственнаго пользовавія своими силами".

"Эта идея была бы удовлетворительна и нравственна, если бы всѣ мы были равно сильны, равно ловки, равно образованы и равно богаты. Но такого равенства нѣтъ и быть не можеть: поэтому такая мысль недостаточности приводить къ глубоко-безнравственнымъ выводамъ".

Показавъ, въ чемъ состоитъ недостаточность этого возэрѣнія на цѣль государства, Лассаль замѣчаетъ иронически: "Если бы буржуазія хотѣла послѣдовательно договориться до послѣдняго слова, она должна была бы признаться, что по этой идеѣ ея, съ исчезновеніемъ воровъ и разбойниковъ, государство становится лишнимъ".

Если читатель вспомнить зам'вчаніе Этвеша о томъ, что, "когда люди уб'вдились бы, что безопасность можеть быть достигнута безъ государства,—оно перестало бы существовать", то онъ увидить, что буржуазія даже выговорила это "посл'яднее слово".

<sup>1)</sup> Исторія французской революціи.

<sup>2)</sup> Одинъ изъ дѣятелей первой революціи, аббатъ Грегуаръ, еще въ тѣ времена замѣтилъ, что новые законодатели много говорятъ о "правахъ" и ничего объ обязанностяхъ.

общностью происхожденія, языка, или общностью территоріи—всегда нравовъ, обычаевъ, общностью историческаго прошлаго, симпатій и антипатій и т. д.,—словомъ, подъ именемъ государства мы часто разумѣемъ "землю" (рауѕ), страну съ ея народомъ въ ихъ исторически сложившемся единствъ. Съ этой точки зрѣнія "государство" есть понятіе общественно-культурное.

Но затёмъ подъ именемъ государства, въ противоположность этого понятія къ понятію *личности* и *общества*, разумёютъ извёстную совокупность учрежденій, въ которыхъ сосредоточены всё права и функціи *государственной власти*. Съ этой точки зрёнія названіе "государства" примёняется къ одному лишь общественному элементу— элементу авторитета, власти и ея органовъ.

Эта мысль можеть быть выражена короче. Каждое государство, какъ законченный политическій организмъ, состоить изъ осъдлаго народа, управляемаго опредъленною политическою властью. Слъдовательно, каждое государство слагается изъ трехъ существенныхъ элементовъ: народа, государственной территоріи и политической власти. Обыденный языкъ часто раздъляеть эти элементы и обозначаетъ словомъ государство то опредъленный народъ съ его территоріей, то учрежденіе власти.

Но съ научной и философской точки зрѣнія понятіе государства слагается изъ всѣхъ трехъ элементовъ, одинаково существенныхъ для его бытія. Общество, хотя бы осѣдлое, развитое, расчлененное на классы, не составляетъ государства, если въ немъ нѣтъ особой, національной политической власти. Присутствіе въ извѣстномъ національномъ обществѣ особой политической власти есть признакъ его политической независимости, его внѣшней самостоятельности среди другихъ народовъ и государствъ,—доказательство, что оно составляетъ полноправную личность въ международныхъ отношеніяхъ. Прландское общество не самостоятельно въ политическомъ отношеніи. Потому что у него нѣтъ своей, національной власти; оно не составляетъ особаго государства, признаннаго субъектомъ международныхъ отношеній.

Обусловливая внѣшнюю законченность и самостоятельность политическаго общества, государственная власть довершаетъ и внутреннюю его организацію. Существованіе въ обществѣ государственной власти, какъ особаго элемента, есть признакъ сравнительно высшей культуры, доказательство, что общество достигло высшей формы общежитія — сравнительно съ прежними формами.

До образованія государственной формы, права и функціи политической власти находились въ рукахъ извѣстныхъ властей, выработанныхъ первобытными формами общества. Права законодательства,

суда и управленія находились посл'єдовательно въ рукахъ отца семейства, патріарха-родоначальника, собранія родовыхъ старшинъ, вотчинника-феодала и т. д.

Два признака отличали этотъ порядокъ вещей.

Права и функціи власти были соединены съ *частными* правами лиць, ими облеченныхь. Они какъ бы вытекали изъ нихъ. Родоначальникъ изъ своей отеческой власти выводилъ право на жизнь и смерть своихъ подчиненныхъ, на внутреннее управленіе дѣлами рода, на веденіе внѣшнихъ сношеній и т. д. Феодальный вотчинникъ видѣлъ въ судѣ одно изъ своихъ поземельныхъ правъ, статью дохода. Власть не была въ это время общественною должностью, предназначенною для осуществленія общественныхъ интересовъ.

При такой систем истическая истическая жизнь представлялась чёмъ-то разрозненнымъ. Племена, роды, феодальныя владёнія не имёютъ внутренней связи; они неспособны къ общности національной жизни. Самыя условія этой жизни и больше всего юридическія условія, не представляютъ однообразія, единства, необходимыхъ для правильнаго общенія.

Процессъ образованія государственной власти состоить въ томъ, что права и функціи политической власти постепенно конфискуются у всёхъ частныхъ властей. Феодалы лишаются права законодательства, суда, правъ управленія финансоваго, полицейскаго, права частныхъ войнъ и т. д. Всё эти права сосредоточиваются въ рукахъ одного лица или учрежденія, дёйствующаго во имя общественныхъ интересовъ, дёлаются существенными аттрибутами верховной власти. Поэтому этотъ процессъ можетъ быть названъ сосредоточенісмъ или централизацією власти. Смыслъ сосредоточенія власти не состоитъ въ томъ, что вмёсто многихъ родоначальниковъ, вотчиниковъ и т. д. остается одинъ. Централизованная власть сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ только часть функцій прежнихъ властей, именно функціи, имёющія политическое значеніе.

Единство власти приводить къ единству и однообразію всѣхъ условій общежитія, что допускаеть возможность болѣе широкаго и всесторонняго общенія. Единство законодательной власти установляєть единство и равенство въ правахъ и обязанностяхъ, централизація суда ведеть къ единообразному примѣненію и охраненію законовъ, единство администраціи — къ общности силъ и мѣръ въ осуществленіи разныхъ общественныхъ интересовъ 1). Такъ вмѣстѣ

<sup>1)</sup> Здёсь мы разь навсегда должны замётить, что, говоря о единстве и централизаціи, мы разумёемъ централизацію политическую, т.-е. сосредоточеніе высшихъ элементовъ правленія. Мы не имёемъ здёсь въ виду важныхъ вопросовъ объ административной децентрализаціи и самоуправленіи.

съ образованіемъ центральной политической власти образуется и самое государство, какъ форма человъческаго общенія, какъ разнообразное и единое въ своемъ разнообразіи политическое общество.

Изъ этихъ немногихъ соображеній видно, что вопросъ о "разрушеніи" государства представляется не столь простымъ, какъ въ теоріи "безопасности", но весьма сложнымъ и труднымъ.

#### IV.

#### Образъ смерти.

Подобно тому, какъ самое понятіе "государство" имѣетъ довольно разнообразное значеніе, такъ и выраженіе "разрушить государство" означаетъ весьма многое.

Разрушеніе какого бы то ни было явленія органическаго и нравственнаго міра означаєть разрушеніе всѣхь элементовь, изъ которыхь оно состоить. Мы указали уже на элементы сложнаго явленія, которое называєтся общимъ терминомъ—государство. Какіе же изъ этихъ элементовъ имѣются въ виду, когда рѣчь идетъ о его разрушеніи?

Всёмъ извёстно, какими признаками сопровождается гибель государствъ. Кто не можетъ вывести ихъ а priori, тотъ пусть обратится къ несомнённымъ историческимъ фактамъ. Гибель государства означаетъ, что территорія его распадается, общество раздёляется и культура его блекнетъ, творческая сила изсякаетъ, институты національной власти слабёютъ, гибнутъ, наступаетъ всеобщее безначаліе (анархія), народность теряетъ всякое значеніе, голосъ ея не уважается въ международныхъ сношеніяхъ, права ея попираются врагами; въ концё этого списка признаковъ стоитъ одно слово — смерть.

Эта смерть народности имѣетъ двоякую форму—или форму смерти физической, дѣйствительной, то-есть вымиранія народности, — или форму смерти политической, завоеванія государства другимъ, раздѣленія его между сильными сосѣдями, то-есть подчиненія его чужой политической власти.

Исторія знаетъ примѣры физической смерти государствъ. Востокъ, наполненный прежде многолюдными государствами, теперь обезлюдѣлъ; великолѣпныя развалины древнихъ городовъ стоятъ въ нустынѣ. По исчисленію Іосифа Флавія и Страбона, въ одной Сиріи нѣкогда было до 10 м. жителей. Когда Вольней посѣтилъ эти мѣста, въ нихъ было едва лишь два милліона. Нужно ли говорить о вымираніи американскихъ народностей, доказательства государствен-

ной жизни которыхъ отрываются подъ землею, отыскиваются въ лѣсахъ и саваннахъ новаго міра? "Я посѣтилъ эти мѣста, бывшія театромъ такого блеска, и нашелъ только пустыню. Я искалъ древнихъ народовъ и ихъ дѣла, и видѣлъ только слѣдъ ноги, подобный слѣду ноги прохожаго въ прахѣ. Храмы распались, дворцы разорены, гавани завалены, города разрушены, и земля, не имѣющая жителей, не что иное, какъ заброшенное кладбище" (Вольней).

Примѣры политической смерти у всѣхъ на глазахъ. Славное болгарское царство — подъ владычествомъ Турціи, Чехія подчинена Австріи, Польша раздѣлена между тремя сильными сосѣдями, громадная испанская монархія распалась сама собою.

И при каждой изъ такихъ смертей, члены политическаго общества видѣли не одну только гибель элемента "безопасности". Они чувствовали, что съ государствомъ гибнутъ они сами, гибнетъ созданный ими культурный типъ, ихъ идеалы, символъ и условіе ихъ политической независимости. Даже частичное видоизмѣненіе государства болѣзненно отзывалось на политическомъ тѣлѣ. Съ какою болью, съ какимъ судорожнымъ страданіемъ оторвала отъ себя Франція Лотарингію и Эльзасъ—эти сравнительно новыя провинціи французскаго государства!

Нѣтъ! "Массы", дѣйствовавшія въ исторіи, заявившія себя славными подвигами, никогда не думали о разрушеніи государства. Онѣ стремились или къ образованію своего государства, и потому отдълямись отъ какого-нибудь другого политическаго тѣла: такъ Американскіе Штаты отдѣлились отъ Англіи, Бельгія отъ Нидерландовъ;—или видоизмѣняли его форму: вводили народное представительство, установляли федерацію, централизацію, административную децентрализацію, самоуправленіе, вводили систему раздѣленія властей и т. д., но никогда не думали о разрушеніи государства, потому что въ глазахъ историческаго человѣчества—человѣчества, дѣйствовавшаго до настоящаго времени, разрушеніе государства означало:

- 1) или утрату высшей формы общежитія и отступленіе къ низ-
- 2) или потерю международной самостоятельности и всёхъ условій самобытности.
- 3) или отсутствіе всякаго организующаго начала, безначаліе, анархію,
  - -словомъ, или разложение, или смерть.

#### V.

### Предложение смерти ради вудущей жизни.

Но современная теорія "не хощеть смерти народовь, но еже спастися имъ и въ разумъ истины пріити".

Провозглащая возможность разрушенія государственной формы, или требуя его, какъ это ділають ораторы международнаго союза рабочихь, ораторы новыхъ "массъ", порожденныхъ недостатками западно-европейской культуры, новійшія стремленія иміноть въ виду начать новую эру человіческаго развитія, для которой государственная форма непригодна какъ "отжившая и стіснительная".

Съ точки зрѣнія *новой ступени* развитія человѣчества, высшан форма человѣческаго общенія, государственность, должна быть разрушена во всѣхъ своихъ элементахъ.

Государственная *территорія* и государственная *народность*, съ ихъ точно опредѣленными границами, съ замкнутымъ единствомъ интересовъ, симпатій и антипатій, спорами за границы, за экономическое и военное преобладаніе, представляются препятствіями къ осуществленію болѣе широкой формы человѣческаго общенія— "организма человѣчества", какъ обыкновенно выражаются.

Поэтому современныя политическія народности не должны болѣе составлять сильное, централизованное цѣлое, но должны быть расчленены, раздѣлены на мелкіе первоначальные союзы—общины, изъ которыхъ составятся союзы большаго размѣра, и наконецъ федерація человъчества.

Государственная власть, то-есть начало политическаго авторитета, стѣсняетъ развитіе личности, самостоятельность мѣстныхъ союзовъ, силою централизаціи поддерживаетъ государственное единство и обособленность націи, а потому она должна быть уничтожена или, по крайней мѣрѣ, доведена до minimum'a.

Такимъ образомъ, полемика сосредоточивается около двухъ вопросовъ:—вопроса о государственной формъ человъческаго общенія, то-есть о народностяхъ въ политическомъ міръ, и вопроса о принципъ авторитета въ человъческихъ обществахъ.

Для правильной оценки этого явленія нельзя не обратить вниманія на следующее важное обстоятельство.

Критическое отношеніе къ государству въ наше время рѣзко отличается отъ подобнаго же отношенія къ политическимъ вопросамъ въ XVII и XVIII вѣкахъ.

Раціонально-метафизическая философія XVII и XVIII стольтій,

полагая разумъ источникомъ и орудіемъ познанія, стремилась не къ разрушенію государствъ, а къ тому, чтобы система государственныхъ и общественныхъ отношеній была объяснена, выведена и построена на началахъ разума а priori. Съ точки зрѣнія метафизики, каждое явленіе внѣшняго міра только тогда имѣетъ достаточное основаніе, только тогда можетъ быть признано необходимо существующимъ, когда оно объясняется логически и а priori началами разума. Опытъ говоритъ только, что извѣстное явленіе существуетъ, но не можетъ доказать, что оно не можетъ не существовать или принять другую форму. Только апріорное доказательство необходимости явленія есть доказательство дѣйствительное, безусловное.

Метафизическая философія, съ своей точки зрѣнія, "оправдала существованіе государства предъ разумомъ"; она нашла раціональное основаніе бытія государства, то-есть доказала его безусловную необходимость а priori. Превращеніе эмпирическихъ, опытныхъ, основъ государства въ апріорныя, безусловныя начала разума есть положительная сторона ен дѣятельности.

Но деятельность эта представляеть и отрицательную сторону, во имя которой философія XVIII стольтія можеть быть названа разрушительною, или, какъ выражается О.-Контъ, революціонною метафизикою. Сводя принципы государственнаго устройства къ началамъ разума, радіональная философія сдёлала, вмёстё съ тёмъ, разумъ судъею всего существующаго строя и отдъльныхъ его вліяній. Государство и его институты могутъ быть оправданы разумомъ и построены на раціональных основаніяхъ. Но не все существующее въ государствъ и не всякое государство, въ данной, исторической формъ, соотвътствуетъ требованіямъ разума, а потому не имъетъ раціональнаго права на существованіе. Философская система государства, непосредственно выведенная изъ началъ разума, во многих ч. отношеніяхъ расходится съ положительною системою государственнаго устройства. Безъ сомнънія, апріорное, необходимое и безусловное должно имъть преимущество предъ историческимъ, опытнымъ, а потому (съ точки зранія метафизики)—случайнымъ. Такимъ образомъ, является возможность и необходимость осужденія и отрицанія разныхъ установившихся государственныхъ формъ и отдёльныхъ политическихъ институтовъ.

Дѣломъ философіи XVII столѣтія было возвести систему политическихъ учрежденій къ "естественнымъ" началамъ разума и изъ этихъ началъ составить систему естественною права. Но естественное право и право положительное, принципъ разума и продуктъ опытажили еще въ мирѣ и согласіи между собою. Если продуктъ опыта противорѣчилъ принципу разума, то противорѣчіе, въ глазахъ миръ

ныхъ философовъ, легко и удобно разръшалось понятіемъ человической свободы, которая можеть создать для политической жизни такія условія, какія человінь, по своему усмотрінію, сочтеть нужными. Разумъ осуждаетъ рабство и деспотизмъ. Но, говоритъ Гроцій 1), свободный человькъ можетъ добровольно сдылаться рабомъ другого, и цълый народъ можетъ отдать себя въ распоряжение деспотической власти. Философія XVIII стольтія не расчленяла уже до такой степени идеи человъка и его способностей. Воля не была, въ ея глазахъ, способностью совершенно отличною отъ разума, имфющею возможность идти съ нимъ въ разръзъ. Кантъ опредъляетъ волю какъ способность дёйствовать по разумными представленіямь. Воля есть практическій разумъ. Дівтельность ея должна быть направлена безусловными требованіями ума, категорическими императивами. Отсюда понятно, что между началами естественнаго права и фактами права положительнаго не можетъ быть компромисса, сдълки. Недостатки положительнаго права потеряли свое убъжище — добрую волю человъка, которая можетъ съ ними помириться и дать имъ свою санкцію. Въ понятіяхъ Руссо человъкъ уже не можетъ отказаться отъ своей свободы-безусловнаго требованія разума и нравственности. Государство должно быть устроено по извёстнымъ принципамъ разума:

Такимъ образомъ, философія XVIII стольтія къ прежнему вопросу: въ чемъ состоять раціональныя основанія политическаго порядка (вопрось догматическій, разработанный философіей XVII стольтія), — прибавляеть другой: какъ должно быть организовано государство согласно безусловнымъ требованіямъ разума? (вопросъ критическій). Поэтому политическая философія принимаеть если не форму, то характеръ проектовъ преобразованія государства на раціональныхъ началахъ. Знаменитый трактать объ Общественномъ договорть Руссо есть какъ бы проектъ новой конституціи обществь, которая должна быть приведена въ дъйствіе, когда обстоятельства это позволятъ. Такимъ обстоятельствомъ и была французская революція.

Съ французской революціи идетъ рядъ попытокъ преобразовать форму государства на раціональныхъ основаніяхъ. Форма эта преобразовывалась и преобразовывается, но метафизика, въ собственномъ смыслѣ, поставила внѣ сомнѣнія вопросъ о необходимости существованія государства. По ученію Канта, государство есть безусловное требованіе разума, государство должно существовать, потому что человѣкъ разуменъ. Въ ученіи Гегеля государство есть необходимый продуктъ діалектическаго развитія идеи воли. Можно смѣло сказать, что идея государства, по мнѣнію всѣхъ, довѣрявшихъ средствамъ

<sup>1)</sup> De jure belli ac pacis.

раціонализма, вышла изъ французской революціи торжествующею и возвеличенною, именно потому, что она окрѣпла какъ идея, а для общества, живущаго одними разсудочными представленіями,—фактъ, возведенный въ идею и "оправдавшій" себя предъ разумомъ, имѣетъ безусловное право на существованіе.

Но въ самомъ существъ раціонализма заключалось зерно разложенія только-что "оправданной" и возвеличенной имъ идеи. Поставивъ бытіе государства въ зависимость отъ требованій разума, раціонализмъ содержалъ въ себъ возможность такого вывода:

Государство можеть и должно прекратить свое существованіе, если человыческій разумь убыдится вы несостоятельности и негодности этой формы общежитія.

Возможность такого вывода выражена положительно въ вышеприведенныхъ словахъ Этвеша. Но Этвешъ, подобно другимъ раціоналистамъ и индивидуалистамъ, высказавъ такое предположеніе, спѣшитъ доказать необходимость государства.

Въ другой школѣ или, лучше сказать, партіи это логическое предположеніе переходить въ практическое стремленіе, требованіе, и притомъ требованіе, основанное на началахъ того же разума.

Дъйствительно, разумъ не можетъ быть безусловнымъ основаніемъ бытія вещей, потому что, во-1-хъ, разумъ есть способность субъективная, и всв продукты его — представленія, мысли, по существу своему, также субъективны. Тщетно философія стремится найти и обосновать всеобщую субъективность, то-есть совокупность требованій разума, безусловно обязательныхъ въ мірі нравственномъ и политическомъ. Последнее слово раціонализма всегда будеть индивидуализмъ, то-есть торжество частно-субъективнаго въ политикъ и нравственности. Во-2-хъ, если даже мы допустимъ существование всеобщей субъективности, всеобщаго сознанія, то не иначе, какъ величины исторической, подчиняющейся условіямъ пространства и времени. Всеобщее сознаніе одной эпохи можеть быть несогласно съ всеобщимъ сознаніемъ другой. Если эта историческая и видоизмѣняющаяся въ своемъ содержаніи величина будетъ признана творческою причиною бытія явленій нравственнаго и политическаго міра (а не только ихъ формы), въ такомъ случав нельзя не признать за волею, направляемою сознаніемъ той или другой эпохи, права "отмінять" существованіе изв'єстных установленій. Въ-3-хъ, "раціональныя начала" только тогда могли бы быть признаны за основу явленій, если бы было доказано, что законы мышленія и законы реальнаго бытія тождественны, т.-е. что развитіе явленій совершается по логическимъ законамъ. Въ противномъ случав то, что оправдываетъ разумъ, логика, можетъ быть не оправдано жизнью.

На этой почвѣ построены совремсным теоріи "разрушенія" государства. Если матеріальная причина и условіе ихъ существованія заключаются во многихъ несовершенствахъ политическаго міра, то теоретическія ихъ основанія кроются въ существѣ и послѣдствіяхъ раціонализма, царящаго до настоящаго времени въ политическихъ наукахъ. Одинъ изъ возможныхъ выводовъ метафизической философіи или, лучше сказать, метафизическаго метода сдѣлался положительною теорісю.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы раціональный индивидуализмъ не противился въ настоящее время всёми силами практическому осуществленію этой теоріи. Версальское правительство, правительство раціональныхъ индивидуалистовъ (поддерживаемое, правда, по извёстнымъ причинамъ, клерикалами), побёдоносно задавило попытку разрушенія государственнаго устройства. Но побёждена ли самая идея? Возможно ли побёдить ее при существующихъ средствахъ государственной теоріи, упорно сохраняющей свой раціонально-метафизическій характеръ?

Это весьма сомнительно, какъ можно видѣть изъ слѣдующихъ главъ, гдѣ мы постараемся показать, во-1-хъ, что можно возразить противъ теоріи разрушенія съ точки зрѣнія положительной науки, во-2-хъ, что отвѣчаютъ на эту теорію современная наука и практика.

#### VI.

# Раціональныя начала и законы исторіи.

Съ точки зрѣнія естественно-историческихъ условій образованія государства и общества, теорія разрушенія государства можетъ быть опровергнута безъ особеннаго труда. Говоря наиболѣе вѣжливымъ языкомъ, можно сказать, что въ практическомъ своемъ примѣненіи она встрѣтится съ такими препятствіями, на преодолѣніе которыхъ потребуются десятки столѣтій.

Мы указали выше, что разрушительная критика направлена на два принципа современнаго государственнаго устройства— на принципь народности и на принципь иентрализованной верховной власти 1).

<sup>1)</sup> Нельзя при этомъ не замѣтить, что принципь народности признается принципомъ современнаго государства его противниками только по недоразумѣню. Во-мервыхъ, раціонально-индивидуалистическая философія права не признаетъ народность существеннымъ основаніемъ государства: съ ея точки зрѣнія государство есть просто собраніе недълимыхъ. Во-вторыхъ, многія изъ современныхъ государствъ суть дѣйствительно искусственное сочетаніе разныхъ народностей. Ниже мы нодробно разсмотримъ этотъ вопросъ.

Изъ этого слѣдуетъ, что разрушеніе государства обусловливается уничтоженіемъ въ родѣ человѣческомъ двухъ существенныхъ элементовъ его развитія — народности и элемента власти, авторитета. И то и другое требуетъ безконечнаго ряда условій, изъ которыхъ здѣсь достаточно назвать важнѣйшія рубрики.

Національности предполагается уничтожить не для того, чтобъ онѣ распались на древнія свои составныя части, что́, съ точки зрѣнія космополитизма, было бы еще хуже, но для того, чтобъ онѣ слились въ "организмъ человѣчества".

Подобное "сліяніе" предполагаеть уничтоженіе всёхъ національныхъ особенностей, зависящихъ отъ различія племени, языка, страны, религіи, нравовъ, обычаевъ, экономическаго строя и т. д.,—особенностей, въ силу которыхъ каждая народность стремится составить политическое цёлое, самостоятельное среди другихъ подобныхъ обществъ.

Изъ этого видно, что при разръшеніи вопроса о разрушеніи національностей мы имъемъ дѣло не съ основаніями "раціональными", съ посылками и умозаключеніями, а съ совокупностью *стихійныхъ силь*, подчиненныхъ неизмѣннымъ естественно-историческимъ законамъ.

Процессъ образованія народности подчиненъ законамъ образованія человѣческихъ породъ, языковъ, религій, зависитъ отъ условій среды, т.-е. географическихъ, геологическихъ, ботаническихъ и т. и. особенностей страны, сдѣлавшейся мѣстомъ осѣдлости народа; онъ находится въ тѣсной зависимости отъ образованія экономическаго быта въ той или другой странѣ, отъ разныхъ комбинацій въ раздѣленіи занятій, въ распредѣленіи богатствъ и зависящаго отъ этихъ обстоятельствъ образованія и комбинаціи общественныхъ классовъ и т. д.

Всѣ эти условія и причины бытія народностей имѣютъ одинъ общій признакъ: они находятся внѣ власти человѣческой воли, не подчиняются формальнымъ законамъ логики. Отсюда сама собою обнаруживается несостоятельность пріемовъ теоріи разрушенія народности. Признавая возможность и необходимость своей задачи, она ставитъ вопросъ слѣдующимъ образомъ:

Необходимо ли и дозволительно ли съ точки зрѣнія началъ разума существованіе народностей?

Отвѣчая на этотъ вопросъ отридательно, она логически приходить къ необходимости разрушенія.

Подобный пріемъ быль бы умѣстенъ только въ томъ случаѣ, если бы самое основаніе народностей было въ началахъ разума. Но положительная наука должна прежде всего поставить вопросъ: гдѣ основаніе національныхъ различій? Естественныя науки, антропологія,

горафія, филологія и исторія дали бы ей отвѣтъ на этотъ вопросъ и однѣ онѣ могли бы дать его.

Но если основаніе народности— въ естественно-исторических условіяхъ страны и народонаселенія, то мы очевидно не импемь права (т.-е. научнаго права), говоря о разрушеніи народности, поставить вопросъ о томъ, "оправдываетъ" или не оправдываетъ разумъ ихъ существованіе? Мы только въ правѣ и должны задать себѣ слѣдующій вопросъ: представляютъ ли научные факты какія нибудь данныя въ пользу того, что условія, вліяющія на образованіе національныхъ особенностей и самыхъ народностей, исчезнутъ?

Самое смёлое воображеніе не можетъ себё представить, чтобы люди когда нибудь пришли къ однообразной структурё тёла, къ однообразнымъ психологическимъ проявленіямъ, заговорили бы однимъ языкомъ, чтобы самая земля, съ ея физическими особенностями, не имёла больше вліянія на различіе культуръ и т. д. Такимъ образомъ, естественно-историческія основанія народности даны непреходящими условіями внёшняго міра и природы человёка. Они, накть и самыя народности, стоятъ внё вліянія "раціональныхъ" началъ и субъективной воли.

Идемъ далъе. Если существование или несуществование народности не зависить отъ субъективной воли, то точно такъ же независимы отъ раціональныхъ основаній и личнаго произвола и коренныя стремленія каждой народности, которыя она проявляеть въ своей исторіи. Другими словами: эти коренныя стремленія каждой народности суть также стихійныя силы, подобно кореннымъ условіямъ ен отличія отъ другихъ. Между такими коренными стремленіями, стихійными началами каждой народности первое мъсто занимаетъ стремлеше каждой національности образовать самостоятельное національное обичество, съ своею территоріею и своею государственною властью. Исторія показываеть намъ, что каждое племя, энергическое и способное къ развитію, стремилось украниться въ извастной страна, ассимылировать племена слабъйшія, сложиться въ цёльную народность, выработать самостоятельныя политическія учрежденія, - словомъ, ображенать свое государство. Племена, обиженныя историческими условыми, считали для себя величайшимъ несчастьемъ, если имъ не удавалось составить независимое политическое общество и приходилось жить въ чужом государствв.

Насколько естественныя стремленія доступны раціональному объясненію, съ точки зрівнія цілесообразности, настолько причина этого явленія можеть быть объяснена слідующимь образомь.

Стремленіе къ общежитію, appetitus societatis, въ каждомъ отдільномъ человікі не есть безграничная, безпредільная сила, которая можетъ привести его къ полному и всестороннему общенію со встьмо родомо человъческимо. Сила и полнота общенія зависять, какъ показываетъ опытъ исторіи, отъ комичества тіхъ признаковъ, въ отношеніи которыхъ люди представляють сходство, такъ что, вслідствіе этого, наиболье общіе признаки, признаки, одинаково свойственные встьмь людямь, не могуть быть поставлены въ разрядь главныхъ связующих началь общества. Люди могуть составлять общество не потому, что они сходны между собою въ элементарныхъ способностяхъ разума, элементарныхъ потребностяхъ пищи, жилища и одежды и т. д., но потому, что между отдёльными группами людей существують боле исстные признаки сходства-признаки племенные, филологические и вообще культурные. Даже въ частной жизни легко заметить, что люди могутъ составить прочный союзъ только тогда, когда они согласны между собою не въ однихъ "общихъ основаніяхъ", но именно въ подробностяхъ, частностяхъ и оттънкахъ. Чъмъ больше этихъ частныхъ признаковъ сходства, темъ прочнее самыя условія общежитія. Следовательно, степень единенія общественнаго прямо пропорціональна количеству признаковъ сходства между извъстною группою людей. Группа лицъ, соединенныхъ въ одно цёлое общностью происхожденія, языка, религіи и т. д., всегда представить больше внутренняго единства, чёмъ извёстная масса людей, соединенныхъ между собою только единствомъ общечеловъческихъ признаковъ. Мы можемъ и должны сказать даже больше: значение истинно общественных началь можеть быть признано именно за этими частными признаками. этимъ сходствомъ въ подробностяхъ. Это видно изъ характера того умственнаго процесса, посредствомъ котораго мы доходимъ до понятія общихъ признаковъ, съ одной стороны, и частныхъ-съ другой.

Для того, чтобы составить себѣ понятіе объ общихъ признакахъ человѣка, какъ части человѣческаго рода, независимо отъ его видовыхъ особенностей, мы должны исключить изъ понятія человѣка все, что привходить въ это понятіе вслѣдствіе вліянія племени, мѣстной природы, языка, культуры и т. д. Восходя, такимъ образомъ, къ понятію общихъ признаковъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ изолируемъ человѣка, отвлекаемъ его отъ общества. Съ точки зрѣнія общихъ признаковъ, человѣчество состоитъ изъ массы однообразныхъ личностей, атомовъ, связанныхъ между собою только ихъ индивидуалъными свойствами, хотя́ общими всѣмъ этимъ атомамъ. Космополитизмъ, слѣдовательно, есть послѣднее слово абстрактнаго индивидуализма.

Напротивъ, мы не можемъ составить себѣ понятія ни объ одномъ изъ частныхъ человѣческихъ признаковъ безъ представленія объ извѣстномъ общественномъ элементѣ, и даже формѣ общества—пле-

мени, говорящемъ на извѣстномъ языкѣ, занимающемъ опредѣленную часть земного шара и находящемся подъ вліяніемъ условій этой страны и т. д. Всѣ эти видовые признаки суть не только условія общенія, но и коренные элементы дѣйствительно существующихъ политическихъ обществъ. Они суть условіе того человѣческаго общенія, съ которымъ имѣютъ дѣло государственная и общественная науки.

Но легко замѣтить, что частные признаки, являясь условіями я элементами общенія для одной группы, въ то же время разобщають ее съ другими. Единство происхожденія — элементь общенія для одной группы человѣчества, но въ то же время элементь разъединенія, различія ея отъ другихъ группъ. Вотъ почему, по неизбѣжному ходу вещей, извѣстная группа человѣчества, достигая полнаго внутренняго единства, подъ вліяніемъ своихъ отличительныхъ признаковъ, въ то же время выдѣляется, обособляется изъ общей массы человѣчества. Процессъ образованія общества распадается на два момента: 1) развитіе условій внутренняго единства въ опредѣленной группѣ людей, 2) выдъленіе этой группы изъ общей массы человѣчества, подъ именемъ народности, національности.

Этотъ процессъ не исключаетъ возможности и необходимости международнаго общенія. Но это общеніе, какъ показываетъ самое его названіе, мыслимо въ формѣ отношеній между извѣстными и самостоятельными человѣческими обществами, но не въ формѣ сліянія этихъ народностей, ихъ уничтоженія въ "организмѣ человѣчества".

Резюмируемъ эти соображенія.

Степень общественнаго единства зависить отъ комичества тъхъ признаковъ и условій, въ отношеніи которыхъ люди сходны между собою. Но чемъ больше становится количество признаковъ, общихъ для одной группы людей, тёмъ больше эти признаки пріобрётають частный характерь, тымь тысные сливаются они съ понятиемь определенной группы людей, а потому переходять въ элементы размийя этой группы человъчества отъ другихъ. Если мы представимъ себъ общество людей, построенное на полной общности интересовъ и ихъ солидарности, мы необходимо должны предположить въ немъ множество признаковъ и условій, отличающихъ его отъ другихъ. Другими словами: полное общение интересовъ и дъйствительное внутреннее. единство можно найти только въ національномъ обществъ. Вслъдствіе этого такая форма общенія, такое единство, будеть всегда сильнье, разнообразнье и полнье, чымь общение, построенное на такъ называемыхъ общечеловъческихъ интересахъ, на отвлеченномъ понятіи о единствъ человъческаго рода.

### VII.

### Государство и народность.

Группа лицъ, поставленная въ условія національнаго развитія, сдѣлавшаяся народностью, неизбѣжно вырабатываетъ два понятія, имѣющія неотразимое вліяніе на ея внѣшнюю и внутреннюю жизнь, понятіе о своемъ единство и о своей независимости.

Понятіе о единствъ есть не что иное, какъ сознаніе своей собирательной личности, своего я между другими народами. Понятіе независимости есть требованіе свободы, оригинальности, самостоятельности во внъшнемъ и внутреннемъ развитіи. Другими словами: понятіе о единствъ построено на сознаніи полной общности интересовъ и оригинальности общей всъмъ творческой силы; требованіе независимости вытекаетъ изъ сознанія своего права на проявленіе этой творческой силы въ самостоятельной культуръ, въ оригинальномъ историческомъ развитіи.

И то и другое понятіе растеть вмѣстѣ съ и́сторією каждаго народа, дѣйствуя первоначально какъ темный инстинктъ, потомъ какъ сознательная идея. Этотъ фактъ вѣрно подмѣченъ Мишле, въ его исторіи французской революціи:

"Своеобразность новаго міра, говорить онь, состоить въ томъ, что, сохраняя и увеличивая солидарность между народами, онь укрѣпляеть, однако, характерь каждаго народа, опредѣляеть его національность, пока каждый народь достигнеть полнаго единства, явится одною личностью, одной душой, освященною предъ Богомъ.

"Идея французскаго отечества, темная въ XIII стольтіи и какъ бы затерянная въ католической всеобщности, растетъ выясняясь; она возсіяла во время войны съ англичанами, прообразилась въ дѣвственницѣ (Іоаннѣ д'Аркъ). Она затемняется снова въ религіозныхъ войнахъ XVI ст.; мы видимъ католиковъ, протестантовъ, но есть ли уже французы?... Да, туманъ разсѣивается, — есть, будетъ единая франція. Національность утверждается съ необыкновенною силою; нація не есть болѣе собраніе разныхъ существъ, это есть организованное существо, даже болѣе—правственная личность. Возсіяла удивительная тайна—великая душа Франціи.

"Личность есть вещь святая. По мфрф того какъ нація принимаетъ характеръ личности и дфлается душою, ея неприкосновенность возрастаетъ пропорціонально. Посягательство на національную личность есть величайшее изъ преступленій" 1).

<sup>1)</sup> Michelet, Histoire de la révolution française. T. IV, crp. 158.

Сознаніе народнаго единства и требованіе національной независимости внѣшнимъ образомъ проявляются въ стремленіи каждаго народа создать *свое государство*; въ государственной формѣ національная жизнь осуществляетъ свое единство и удовлетворяетъ требованію независимости.

Государственная форма общежитія отличается отъ другихъ однимъ элементомъ—верховною, т.-е. централизованною и получившею публичный характеръ, властью. Это верховенство власти упрочиваетъ внѣшнія условія единства страны, потому что установляеть единство законовъ, суда и администраціи, единство въ повинностяхъ и податяхъ, единство въ политическихъ и общественныхъ цѣляхъ. Вліяніе государственной формы на единство народа такъ велико, что нѣкоторые писатели даже видятъ въ политической жизни одну изъ главнѣйшихъ причинъ образованія народности. Таково, напримѣръ, мнѣніе Милля. Въ другомъ мѣстѣ мы увидимъ, насколько это мнѣніе можетъ быть принято.

Понятно, далье, что въ идев верховенства власти содержится понятіе о ея независимости отъ какой бы то ни было другой власти на земль. Верховная власть (какова бы ни была ея форма, кому бы она ни принадлежала) не связана и не можетъ быть связана въ отправленіи своихъ политическихъ функцій какимъ либо внышимъ вмышательствомъ. Начало невмышательства одного государства во внутреннія дьла другого признано современнымъ международнымъ правомъ. Это начало имьетъ свою жизненную основу въ правъ какдаго народа на самостоятельную политическую жизнь; но юридическое, внышнее его основаніе — въ верховенствь, независимости одной государственной власти отъ другой. Такимъ образомъ, верховная власть есть внышній признакъ и условіе народной независимости. Она — внышнее олицетвореніе народной личности и независимости.

Итакъ, развитіе народности естественно приводитъ къ принятію ею государственной формы и установленію верховной власти.

Изъ этого простого и неоспоримаго факта вытекаютъ чрезвычайно важныя послъдствія для теоріи и практики.

Если внутреннее основаніе государственной формы заключается въ условіяхь образованія народности, то понятно само собою, что эта форма и власть суть явленія производныя, а не первоначальныя, т.-е. они не имъють основаній самостоятельныхъ и лежащихъ внъ общихъ законовъ развитія человъческихъ обществъ.

Между тъмъ политическая философія долгое время относилась къ государственной формъ и верховной власти какъ къ чему-то вполнъ самостоятельному, даже предшествовавшему образованію чело-

въческихъ обществъ. Договорная теорія происхожденія государства надолго внѣдрила въ умы представленіе, что самое общежитіе началось съ того времени, какъ недѣлимые, по доброй волѣ, сошлись и сговорились жить вмѣстѣ и для этой цѣли составили государство. Слѣдовательно, договоръ, учредительный актъ, есть самостоятельное основаніе явленія, прежде какъ бы не имѣвшаго причинъ и условій во внѣшнемъ мірѣ 1).

Съ тѣхъ поръ наука объ обществѣ сдѣлала значительные успѣхи. Фактъ общежитія основывается уже на понятіи естественно-историческихъ условій человѣческой жизни. "Человѣкъ немыслимъ внѣ общества", усердно повторяютъ новые—слова древняго Аристотеля. Но государственная форма общества и власть, условіе этой формы, имѣютъ ли они основаніе въ тѣхъ же неизбѣжныхъ естественно-историческихъ условіяхъ? Примѣнимо ли къ вопросу о причинѣ ихъ сушествованія понятіе договора, соглашенія, свободнаго установленія, т.-е. всего того, что вытекаетъ изъ предположенія чисто раціональныхъ основаній?

Приведемъ здѣсь одно изъ наиболѣе распространенныхъ мнѣній. Въ 1865 году вышелъ хорошій этюдъ О всеобщей подачт голосовъ двухъ французскихъ публицистовъ Шарнера и Фетю <sup>2</sup>). Мы нарочно приводимъ взглядъ этихъ посредственныхъ публицистовъ, такъ какъ они, оневидно, высказываютъ не свое мнѣніе, но образъ мыслей огромнаго большинства образованнаго общества.

Авторы порицають Руссо за его гипотезу объ "общественномъ договоръ", въ силу которато будто бы возникло общежитіе: Но вопросъ о происхожденіи и основаніи власти можеть и должень, по ихъ мнѣнію, быть разрѣшень при помощи гипотезы Руссо. "Поставьте, говорять они, вмѣсто словъ "общественный договоръ слова: "политическій договоръ", и вы увидите, что Руссо хорошо поставиль вопросъ и хорошо разрѣшиль его".

"Вопросъ, говорится далѣе, долженъ быть поставленъ слѣдующимъ образомъ: власть, регламентирующая и руководящая управленіемъ гражданскаго общества, есть ли результатъ политическаго

<sup>1)</sup> Такое представленіе о реальных основаніях государства и государственной власти вполнѣ соотвѣтствовало метафизическому понятію о свободѣ человѣка, принимавшемуся за основаніе всѣхъ явленій нравственнаго и политическаго міра. Согласно этому представленію, человѣкъ способенъ, въ силу своей свободы, начать во внѣшнемъ мірѣ рядъ явленій, совершенно новыхъ, имѣющихъ основаніе не во внѣшнихъ условіяхъ, но въ чистыхъ представленіяхъ разума, направляющаго волю къ дѣятельности.

<sup>2)</sup> Du suffrage universel et du droit électoral, par V. Charner et E. Féitu. Paris, 1865. Стр. 6 и слъд.

контракта или, если угодно, выраженнаго или предполагаемаго соглашенія воли всёхъ и каждаго? Другими словами, государственное верховенство, коего власть есть выраженіе, помёщается ли во всёхъ? Или, напротивъ, власть есть фактъ таинственный, божественный, стоящій внё и выше всякаго человёческаго соглашенія? Вотъ истинная формула вопроса. Всё человёческіе споры объ этомъ предметь вращаются около этихъ двухъ идей; всё школы, со всёмъ разнообразіемъ ихъ системъ, сводятся къ двумъ — школё раціональной и школё теологической".

Авторы говорять правду. Узко-разсудочное направление политической философіи сводить всё явленія нравственной и политической жизни къ одному основанію, къ одной причинѣ бытія — къ понятію воли, проявившей себя въ извёстныхъ учрежденіяхъ. Вся разница между "школами" заключается только въ вопросѣ о томъ, какую волю должно принять за основу явленій — волю божественную или волю человѣческую, дѣйствующую по началамъ человѣческаго разума. Въ этомъ только и состоитъ разница между школой раціональной и теологическою. Мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ, что раціональная школа есть законное чадо богословской схоластики среднихъ вѣковъ, а послѣдняя, въ существѣ своемъ, была будущимъ раціонализмомъ.

Но за этимъ метафизическимъ споромъ о той или другой воль исчезаетъ настоящій научный вопрось о законахъ развитія общества и его государственной формы; а разрішеніе этого вопроса нуждается въ естественно-историческихъ данныхъ, разуміться, стоящихъ вні человіческой воли и "соглашенія".

Съ этой точки зрѣнія, вопросъ объ основаніяхъ государственности ставится прежде всего слѣдующимъ образомъ: могуть ли законы образованія власти и государственной формы быть отдълены от законовь образованія общества? Другими словами: долженъ ли вопросъ объ основаніяхъ власти быть разрѣшенъ на основаніи тѣхъ же данныхъ, какъ и вопросъ о развитіи общества, или къ этому вопросу, въ противоположность первому, должень быть приложень методъ метафизическій или теологическій?

Такимъ образомъ, положительная наука должна помѣстить и теологическую и раціональную "школы" въ одну и ту же категорію. Между послѣдними споръ идетъ о принципахъ; между положительною наукою и обѣими школами— о методъ разрѣшенія вопроса.

Метафизическій методъ все болѣе и болѣе утрачиваетъ свое значеніе для разрѣшенія вопросовъ общественныхъ; но онъ сохранилъ еще значеніе (вслѣдствіе отсталости государственныхъ наукъ) для разрѣшенія вопросовъ политическихъ. Вслѣдствіе этого мы слышимъ въ нашъ положительный вѣкъ вопросъ о томъ, соотвѣтствуетъ ли

государственная форма раціональной идев общества, дозволяеть ли разумъ существованіе государства, и присутствуемъ при выводв, что существованіе это должно быть "отмвнено".

Этотъ вопросъ не могъ бы явиться, если бы политическая наука искала не "принциповъ", а законовъ общественнаго развитія, если бы она шла путемъ положительнымъ, а не метафизическимъ. Положительная наука никогда не задала бы себѣ подобнаго вопроса въ виду того закона, что каждая народность, стремящаяся къ единству и независимости, принимаетъ государственную форму, складывается въ политическое общество. Въ виду этого закона, нельзя не признать, что разрѣшеніе государственной формы общества предполагаетъ предварительное уничтоженіе извѣстной естественно-исторической, стихійной, силы, вслѣдствіе которой племена складываются въ народность, а народности стремятся къ единству и независимости.

Вопросъ объ основаніяхъ власти недоступенъ раціональному разрѣшенію, ибо опъ тѣсно связанъ съ естественными законами развитія человѣческихъ обществъ. Но общій вопросъ о власти и государствѣ представляетъ другія стороны, повидимому, вполнѣ доступныя раціональному методу, именно, вопросъ объ его функціяхъ, о кругѣ вѣдомства власти,—другими словами, о цѣляхъ государства.

### VIII.

# Последнее сомнение.

Если законы общественнаго развитія, въ силу которыхъ существуетъ государственная форма, не могутъ быть измѣнены человѣческою волею, если, такимъ образомъ, фактъ существованія государства не нуждается въ "оправданіи" предъ началами разума, то не можетъ ли, по крайней мѣрѣ, вліяніе государственнаго начала на жизнь общества быть опредѣлено извѣстными раціональными предѣлами, въ виду извѣстныхъ интересовъ личности и общества?

Этотъ вопросъ съ давнихъ поръ занимаетъ политическую литературу. Ему, между прочимъ, посвященъ извъстный трактатъ Вильгельма Гумбольдта (Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen), вышеприведенное сочинение Этвеша, многіе трактаты и памфлеты Жюля Симона, Лабуле, Одиллона Барро, Милля и т. д. Мы разберемъ его подробно въ особомъ трактатъ "о цъляхъ государства". Теперь ограничимся общими указаніями.

Во-первыхъ, нельзя не замѣтить, что въ политической литературѣ вопросъ этотъ поставленъ въ слишкомъ рѣзкой формѣ. Сфера дѣятель́ности личной и общественной, съ одной, и функціи государства.

съ другой стороны, разграничиваются такъ, какъ будто дѣло шло о размежеваніи границь двухъ враждебныхъ сферъ. Политическіе мыслители обыкновенно исходять изъ идеи полнаго противоположенія мичности и государства, общества и государства. Вслѣдствіе этого, каждое расширеніе границъ частной дѣятельности разсматривается какъ "побѣда" личности (или общества) надъ государственной "регламентаціей", каждое распространеніе круга государственнаго вѣдомства считается пагубнымъ усиліемъ государственнаго вмѣшательства. Въ основѣ этого воззрѣнія лежитъ отождествленіе государства съ правительствомъ, которому противополагаются все общество и отдѣльныя личности.

Но власть, правительство—это только одинъ изъ элементовъ политическаго общества: въ содержание его входитъ также вся масса недѣлимыхъ. "Личность" не есть нѣчто замкнутое, обособленное въ своихъ частныхъ интересахъ. Личность, сознающая себя членомъ народности, живетъ также политическими интересами. Она заинтересована національною политикой, желаетъ имѣть и часто имѣетъ вліяніе на ходъ государственныхъ дѣлъ. Личность не есть нѣчто подчиняющееся государству, какъ внѣшнему порядку, соблюдающее его формы и условія, но живая, дѣятельная часть цѣлаго. "Государство есть совокупность гражданъ", говоритъ Аристотель. Граждане современныхъ государствъ до́лжны сказать: "государство—это мы́"!

Цѣли государства не отличаются ни качественно, ни количественно отъ цѣлей недѣлимаго и общества. Подобно послѣднимъ, онѣ вытекаютъ изъ условій существованія и развитія общества и недѣлимаго. Государство встрѣчается съ личностью въ области частныхъ интересовъ (когда рѣчь идетъ объ опредѣленіи формъ сдѣлокъ, ихъ охраненіи и т. д.), личность встрѣчается съ государствомъ въ сферѣ интересовъ общественныхъ (защита отечества, содѣйствіе народному образованію и т. д.). Цюли государственных отличаются отъ частныхъ и общественныхъ по способу ихъ осуществленія.

Тѣ интересы, которые, вообще или въ данную минуту, признаются за частные, негосударственные, отличаются однимъ общимъ признаюмъ: осуществление ихъ предоставлено частной и свободной предпримчивости, или потому, что все общество не заинтересовано ихъ непремѣннымъ осуществлениемъ, или потому, что сила личнаго интереса служитъ въ данномъ дѣлѣ достаточнымъ обезпечениемъ его успѣха.

Напротивъ, интересы, признанные, вообще или въ данную минуту, за государственные, отличаются тѣмъ, что осуществленіе ихъ считается непремѣнною необходимостью для существованія и развитія общества, а потому оно возлагается на обязанность органовъ власти, дѣйствующихъ принудительными мѣрами.

Формы этой принудительной діятельности государства различны.

- 1) Оно требуеть отъ гражданъ воздержанія отъ извѣстныхъ дѣйствій, нарушающихъ коренныя условія общежитія: посягательствъ на жизнь, честь и имущество другого, на существующія государственныя учрежденія. Требованія эти оно выражаетъ въ уголовномъ законодательствѣ, охраняетъ наказаніями и осуществляетъ судомъ.
- 2) Оно требуетъ, чтобы граждане въ своей частной дѣятельности сообразовались съ извѣстными формами, безъ соблюденія которыхъ эти дѣйствія не будутъ признаны законными. Такъ оно опредѣляетъ всѣ формы гражданскаго оборота и отношеній.
- 3) Оно требуеть отъ гражданъ извъстныхъ дъйствій, необходимыхъ для осуществленія разныхъ общественныхъ цълей—цълей судебныхъ, охраненія внѣшней безопасности и т. д. Вслѣдствіе этого оно налагаетъ на гражданъ воинскую повинность, обязанность исправлять должность присяжнаго, разныя натуральныя повинности.
- 4) Оно требуеть отъ гражданъ матеріальныхъ средствъ, необходимыхъ для содержанія его органовъ и осуществленія разныхъ мѣръ, принимаемыхъ правительствомъ для общаго блага—для поддержанія школъ, проведенія дорогъ, организаціи благотворительности, обезпеченія народнаго здравія и продовольствія и т. д.

Всёми этими средствами государство пользуется для различныхъ цёлей, которыя, по своему различному характеру, могуть быть подведены подъ три понятія:

- 1. Понятіе охраненія пріобрѣтенныхъ правъ, существенныхъ условій общежитія—внѣшней и внутренней безопасности.
- 2. Понятіе *содпйствія* дальнѣйшимъ успѣхамъ народной жизни посредствомъ внѣшняго улучшенія ея условій
- 3. Понятіе положительного осуществленія разныхъ общественныхъ цёлей или даже почина (иниціативы) въ дёлё общественнаго прогресса.

Такимъ образомъ, сущность государственной организаціи состоитъ въ подчиненіи извѣстной народности одной верховной власти, облеченной правами законодательства, суда и управленія для осуществленія такихъ цѣлей общежитія, которыя не могутъ быть достигнуты частною предпріимчивостью, но нуждаются въ содѣйствіи принудительной власти.

Слѣдовательно, государственная дѣятельность обнимаетъ не всѣ интересы общежитія въ одинаковой степени. Внѣ порядка цѣлей. осуществляемыхъ принудительною властью, лежитъ цѣлая совокупность личныхъ и общественныхъ цѣлей, осуществляемыхъ частною предпріимчивостью. Назначеніе власти, а слѣдовательно и ея права, а ргіогі, имѣютъ свои границы.

Этотъ фактъ порождаетъ два рода вопросовъ. Во-первыхъ, признавая извъстную категорію цълей достояніемъ частной и общественной предпріимчивости, т.-е. свободы, мы неизбъжно приходимъ къ вопросу о способъ огражденія частной и общественной свободы, неприкосновенности личности и отдъльныхъ общественныхъ группъ въ ихъ отношеніяхъ къ государству. Это вопросъ права, вопросъ юридическій.

Этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ довольно легко, потому что онъ не касается внутренняго содержанія каждой сферы, но имѣетъ въ виду обезпеченіе разъ проведенныхъ границъ. Юридическое сознаніе каждаго народа и философія права легко доходятъ до признанія такихъ принциповъ, что никто не можетъ быть лишенъ принадлежащаго ему права безъ законнаго повода, признаннаго достаточнымъ независимою судебною властью, что частная собственность не можетъ быть отчуждена на общественную пользу безъ справедливаго и предварительнаго вознагражденія владѣльца и т. д.

Но задача науки становится гораздо сложно, когда рычь идеть объ опредылени самаго содержанія каждой сферы, т.-е. опредылени того, что должно быть удыломь частной предпріимчивости, и что нуждается въ принудительной власти государства. Этоть вопрось до настоящаго времени раздыляеть политическихъ мыслителей и дылтелей на враждебные лагери. Въ первыхъ двухъ главахъ мы представили результаты двухъ противоположныхъ воззрый. Теперь остановимся на ихъ основаніяхъ.

Прежде всего необходимо определить границы спора.

Выше было замѣчено, что различные виды государственной дѣятельности, въ томъ видѣ, какъ они существуютъ въ настоящее время и сложились исторически, могутъ быть подведены подъ три понятія: понятіе охраненія правъ личности и общества, косвеннаго содъйствія дальнѣйшему развитію народной жизни и, наконецъ, почина и положительнаго осуществленія разныхъ задачъ преуспѣянія.

Два последнія понятія резко отличаются отъ перваго. Понятіе охраненія сводится на поддержаніе statu quo, существующаго. Идеи содействія и почина предполагають деятельное участіе государственной власти въ общественномь прогрессю.

Нельзя назвать ни одного публициста или практическаго дѣятеля (разумѣется, кромѣ тѣхъ, которые отрицаютъ необходимость самаго государства), который бы отрицалъ необходимость государственнаго охраненія частныхъ и общественныхъ правъ. Эти функціи до такой степени тѣсно связаны съ существованіемъ юридическаго порядка, даже просто съ физическимъ существованіемъ личности и самаго общества, что устраненіе государства даже изъ этой сферы повело бы

общество къ первобытному порядку, къ временамъ частной мести, частныхъ войнъ, набъговъ, отсутствія опредъленныхъ правъ, къ насиліямъ всякаго рода.

Охраненіе государственной территоріи, частныхъ правъ, внѣшней и внутренней безопасности—есть тотъ minimum задачъ, который признается за государственною властью всѣми школами, не исключая крайнихъ индивидуалистовъ.

Споръ между индивидуалистами и гувернаменталистами вращается именно около двухъ послъднихъ категорій задачъ. Онъ можетъ быть формулированъ слъдующимъ образомъ: какую роль играетъ и должно играть государство въ дплю общественнаго прогресса, т.-е. въ дълъ распространенія въ наибольшей массъ людей наибольшей суммы нравственности, достоинства, знанія и благосостоянія?

Одинъ изъ замѣчательныхъ французскихъ публицистовъ, Дюпонъ Уайтъ, въ своемъ трактатѣ объ отношеніи личности къ государству <sup>1</sup>), справедливо ставитъ споръ именно на эту почву.

"Дѣло идетъ, говоритъ онъ, о путяхъ прогресса.—Признавъ, что общества предназначены къ совершенствованію, люди спросили себя. въ чемъ состоитъ относительная доля участія государства и свободы въ осуществленіи этого закона?

"Справедливо ли утверждать, что все происходить здёсь отъ недёлимыхь, отъ ихъ самопроизвольнаго и верховнаго дёйствія? Цивилизація совершается ли въ сторонё и даже въ ущербъ общественной власти? Короче—прогрессъ не есть ли, такъ сказать, только уничтоженіе правительства?

"Для того, чтобы нація существовала и процвѣтала, говориль Сійесъ, нужны  $\partial m$  вещи—частные труды и публичныя учрежденія.

"Не нужно ли, случайно, только одной? Или, по крайней мѣрѣ, продвѣтаніе страны зависить ли исключительно оть *частныхъ работъ*, оть личныхъ усилій?"

Краснор вчивым в отв втом на это служать повсемистныя государственныя миры относительно охраненія народнаго здравія, заботы о народном продовольствіи, м ры против б дности, попеченіе о народном образованіи, о путях сообщенія, объ организаціи торговли и т. д. Вс эти стороны государственной д тельности сведены къ общим научным и философским началамь которыя 
излагаются въ весьма практичной и положительной наук , которую 
одни называють наукою управленія (Verwaltungslehre — Штейнь), 
другіе—наукою о полиціи (Polizeiwissenschaft—Моль).

Какъ согласить этотъ живой фактъ съ философскимъ началомъ,

<sup>1)</sup> L'individu et l'état.

гласящимъ, что только личная предпріимчивость есть источникъ прогресса, что прикосновеніе государственной власти мертвитъ всякое предпріятіе?

Нѣкоторые видные представители науки пришли къ такому соглашенію, т.-е. признали годность государственнаго начала въ дѣлѣ общественнаго прогресса, потому что согласить два начала значитъ признать относительную годность обоихъ.

### IX.

## Теорія соглашенія и вя последствія.

Аренсъ въ своей философіи права <sup>1</sup>) формулируеть свою теорію соглашенія слідующимъ образомъ.

Во-первых, онъ отрекается отъ теоріи исключительнаго индивидуализма, "отъ теоріи, которая не видить ни въ человѣкѣ, ни въ обществѣ координированнаго плана дѣятельности, отвергаетъ поэтому всякое вмѣшательство правительства въ національную жизнь". Конечно, свобода есть источникъ всякой жизни, и индивидуализмъ справедливо стремится оградить ее отъ правительственнаго вмѣшательства, нерѣдко переходящаго въ злоупотребленія. "Но насколько правительства прошедшаго времени, дурно направленныя и руководимыя эгоистическими, исключительными видами партіи, касты, династіи, приводили общество къ вреднымъ результатамъ, настолько правительства, обязанныя искреннею практикою народнаго представительства вдохновляться истинными нуждами общества, могутъ содѣйствовать, посредствомъ хорошаго законодательства и мудрой администраціи, добру и благосостоянію".

Следовательно, возраженія противъ принципа "вметательства" направлены противъ дурныхъ правительствъ и ихъ злоупотребленій, но не противъ самаго принципа. Остается только дать этому принципу должную определенность и показать его границы.

Для этой цёли Аренсъ дёлаетъ различіе между *главною*, непосредственною цёлью государства и его косвенными цёлями.

Авторъ остается въренъ своему основному воззрънію, что государство есть учрежденіе юридическое, какъ онъ любитъ говорить— "организмъ права". Поэтому ближайшая его задача состоитъ въ установленіи и охраненіи юридическаго порядка, въ покровительствъ лицамъ и вещамъ противъ всякаго насилія и въ разръшеніи столкновеній между частными лицами посредствомъ судебной власти.

<sup>1)</sup> Cours de droit naturel. 6-е изданіе, Т. II, § 107, стр. 329 и слёд.

Но право не есть само по себѣ цѣль; оно только условіе общественнаго развитія—культуры. Здѣсь конечная цѣль права а, слѣдовательно, и "организма права", т.-е. государства. Государство имѣетъ, слѣдовательно, свою конечную цѣль; должно ли оно осуществлять ее однѣми юридическими нормами, одною охранительною дѣятельностью? Аренсъ отрицаетъ это; онъ признаетъ за государствомъ право и обязанность содѣйствовать возвышенію національнаго благосостоянія. Въ этомъ состоитъ его косвенная, хотя и конечная цѣль. Но въ чемъ должны состоять средства ея осуществленія?

Аренсъ говорить, что государство всегда должно имѣть въ виду, что производительная сила всякой культуры, всякаго прогресса таится въ частныхъ усиліяхъ, частной предпріимчивости; что поэтому государство должно употреблять свою принудительную власть не въ качествѣ производительной, творческой силы народнаго благосостоянія, но для устраненія препятствій къ правильному развитію личныхъ силъ и притомъ такихъ препятствій, которыя въ данную минуту не могутъ быть устранены частною предпріимчивостью. "Дѣйствіе государства, говоритъ онъ,—не должно становиться на мѣстѣ причинъ благосостоянія... Государство не должно дѣлаться ни священникомъ, ни наставникомъ, ни артистомъ или ученымъ, ни земледѣльцемъ, ремесленникомъ или торговцемъ". Государство должно только поощрять и содѣйствовать развитію всѣхъ этихъ отраслей дѣятельности. Оно, по природѣ своей, есть не причина, а условіе прогресса культуры.

Вопросъ поставленъ ясно. Аренсъ признаетъ законными только два изъ трехъ приведенныхъ нами моментовъ государственной дѣятельности: моменты охраненія и содпйствія. Моментъ почина и положительнаго осуществленія разныхъ общественныхъ цѣлей, т.-е. тотъ моментъ, когда государственная дѣятельность становится творческою силою народнаго преуспѣянія и развитія, отвергается имъ категорически.

Но предъ нами опять неопровержимые факты. Государство, въ разныхъ мъстахъ, вводитъ обязательное и даровое обученіе, а даровое, въ переводъ на деньги, значитъ, что государство содержитъ школы на общественный счетъ. Можно бы признать это актомъ государственнаго "деспотизма"; но требованія подобной мъры народнаго образованія раздаются громко въ самыхъ демократическихъ государствахъ Европы. Государство заводитъ желъзныя дороги тамъ, гдъ ихъ не было, предпринимаетъ осушеніе болотъ, пріобрътаетъ для національной торговли новые рынки и морскія станціи, колонизируетъ новыя земли и т. д.

Что это-условія или причины народнаго благосостоянія? И не

превращается ли споръ объ условіяхъ и причинахъ въ споръ о словахъ, совершенно безполезный, когда рѣчь идетъ о важномъ и реальномъ дѣлѣ: о распространеніи наибольшей суммы благосостоннія, умственнаго и нравственнаго развитія въ наибольшей массѣлюдей?

Возможно ли установить прочную границу между ближайшими и косвенными цёлями государства? Почему охраненіе моего личнаго права ближайшая цёль, а пріобр'єтеніе хорошей морской станціи или надежнаго союзщика—косвенная?

На болѣе реальной почвѣ, т.-е. на почвѣ фактовъ, наблюденія попыта, стоитъ теорія Милля. Въ своихъ Основаніяхъ политической экономіи онъ говоритъ о вліяніи правительства, конечно, только въ примѣненіи къ одной сферѣ народной жизни—къ сферѣ экономической, но и при этомъ случаѣ, какъ и всегда, онъ устаповляетъ общіе принципы вопроса.

Оставаясь на почвѣ фактовъ, Милль не совсѣмъ вѣритъ въ возможность проведенія безусловныхъ, "раціональныхъ" границъ между дѣятельностью частныхъ лицъ и вліяніемъ государства. "Обозначеніе надлежащихъ границъ обязанностей и дѣятельности правительствъ, говоритъ онъ 1),—одинъ изъ самыхъ спорныхъ вопросовъ политической науки и государственной практики въ нашу эпоху". Затѣмъ онъ указываетъ на различіе двухъ направленій, изъ которыхъ одно постоянно влечется расширять сферу правительства дальше надлежащихъ предѣловъ, а другое расположено ограничить сферу правительственной дѣятельности самыми тѣсными границами.

Можно бы подумать, что вслёдъ за этимъ указаніемъ начнется исканіе раціональныхъ основаній той и другой школы, метафизика прямыхъ и косвенныхъ задачъ, причинъ и условій. Но Милль, съ истинно научнымъ спокойствіемъ, продолжаетъ:

"По размийо въ историческомъ развити разныхъ націй, — различію, о которомъ нѣтъ надобности распространяться здѣсь, — первая крайность, преувеличеніе правительственной сферы, особенно господствуетъ и въ теоріи, и въ практикѣ у континентальныхъ націй, а въ Англіи до сихъ поръ преобладало противоположное направленіе". Затѣмъ идетъ обѣщаніе сдѣлать попытку опредѣлить общіе принцины этого вопроса, насколько онъ зависить ото принциповъ.

Но прежде всего, говорить авторь, необходимо посмотрёть, какія обязанности необходимо принадлежать правительству, т.-е. тёсно связаны съ его идеей и исполняются всёми правительствами безъ всякаго противорёчія или по общей привычкі. Другими словами,

<sup>1)</sup> Основанія политической экономіи. Кн. У, въ началь.

прежде чѣмъ начинать споръ, нужно выдѣлить изъ общей матеріи вопроса безспорную ея долю, чтобы затѣмъ обратить все свое вниманіе на спорную.

Милль отличаеть необходимыя функціи правительства отъ функцій, которымъ онъ даетъ названіе произвольныхъ. Терминомъ произвольный, по его собственнымъ словамъ, онъ не хочетъ выразить ту мысль, что эти функціи могутъ быть предметомъ равнодушія или произвольнаго выбора; опъ хочетъ только сказать, что "надобность исполнять такія обязанности не простирается до необходимости и остается предметомъ, о которомъ существуютъ или могутъ существовать разныя мнѣнія".

Опредъляя объемъ необходимыхъ функцій государства, авторъ обращаетъ вниманіе на очень распространенное мивніе, будто функцій эти ограничиваются охраненіемъ отъ насилія и обмана. Но факты показываютъ, что область необходимыхъ функцій государства не можетъ быть введена въ тѣ очень опредъленныя границы, которыми "часто думаютъ обнять ихъ въ поверхностной публичной полемикъ". Притомъ многочисленный разрядъ этихъ функцій вовсе не вытекаетъ изъ идеи охраненія противъ насилія и обмана; правительства, по необходимости, дъйствуютъ и тамъ, гдѣ нътъ пи того, ни другого.

Сама область гражданскаго законодательства и процесса слагается изъ нормъ, вытекающихъ изъ совершенно другихъ понятій. Неисполнение договоровъ въ большинствъ случаевъ не можетъ быть подведено подъ понятія насилія или обмана, а между тёмъ правительство обязано принуждать къ ихъ исполненію, потому что иначе прекратилась бы самая возможность гражданскихъ сдёлокъ. Далее, правительства не только охраняють совершенные договоры, но даже определяють, къ исполнению какихъ договоровъ можно принуждать людей. Есть такія об'єщанія, которыми не должны им'єть право связывать себя люди, - того требуеть общес благо. Договоръ, по которому человекъ продалъ бы себя другому въ невольники, былъ бы объявленъ недъйствительнымъ въ судилищахъ Англіи и почти всёхъ европейскихъ земель. Законъ не только охраняетъ права, но, такъ сказать, создаетъ ихъ, опредъляя ихъ юридическое существо. Право собственности, право наследованія, како юридическіе институты, суть произведенія государственнаго законодательства. Опредёляя юридическое существо разныхъ правъ, государство "вмѣшивается" въ общественную жизнь не только для ихъ охраненія, но и для разрешенія споровъ (возникающихъ безъ всякой недобросовъстности) о принадлежности этихъ правъ тому или другому лицу. Таково назначение гражданскихъ судилищъ. Но мало того, что государство береть на себя рѣшеніе споровь, оно заранѣе принимаеть предосторожности, чтобы не возникало споровь. Законъ предписываеть для многихъ родовь договора такую форму выраженій, чтобы не возникло споровь или недоразумѣній въ ихъ смыслѣ. Государство хранитъ подлинныя доказательства фактовь, изъ которыхъ возникають юридическія послѣдствія; для этого оно ведетъ реестры этимъ фактамъ—списки рождающихся и умирающихъ, вступающихъ въ бракъ, завѣщаній, контрактовь и судебныхъ дѣйствій. Оно же береть на себя попеченіе объ интересахъ такихъ лицъ, которыя не могутъ быть признаны дѣеспособными: о дѣтяхъ, помѣшанныхъ, слабоумныхъ. Законъ ввѣряетъ, конечно, попеченіе о такихъ лицахъ не своимъ чиновникамъ, а частнымъ лицамъ (напримѣръ, родственникамъ), но послѣднія дѣйствуютъ подъ строгимъ контролемъ закона.

Всё эти примёры подходять подъ общее понятіе *придическихъ* цёлей, но изъ самаго перечисленія ихъ видно, что даже юридическая дёятельность государства не исчернывается идеею охраненія, особенно въ томъ узкомъ смыслё, какой ей часто даютъ.

Но затъмъ Милль указываетъ на множество случаевъ, въ которыхъ правительство съ общаго одобренія принимаетъ на себя исполненіе обязанностей, которымъ нельзя найти другого основанія, кромѣ всеобщаго удобства. Возьмемъ, напримѣръ, обязанность и монополію правительствъ чеканить монету. Она присвоена правительствами ни больше ни меньше какъ для того, чтобы избавить каждаго отъ хлопотъ провѣрять вѣсъ и пробу монеты. Другой примѣръ: установленіе нормальныхъ вѣсовъ и мѣръ. Далѣе слѣдуютъ устройство и улучшеніе пристаней, постройки маяковъ, топографическія и гидрографическія работы, устройство плотинъ для сдерживанія морскихъ и рѣчныхъ наводненій и т. д.

Этотъ реестръ Милль заключаетъ следующими замечательными словами.

"Число такихъ примъровъ можно бы увеличить до безконечности, не приводя ни одного сомнительнаго случая. Но довольно и приведенныхъ, чтобы показать, что безспорныя обязанности правительства обнимають такое обширное ноле, котораю нельзя обвести межою никакого стосняющаго опредъленія, и что едва ли можно найти для нихъ какое нибудь общее основаніе, кромѣ многообъемлющаго основанія, которое есть всеобщая выгода; наконецъ, что нельзя назначить границъ правительственному вмѣшательству никакимъ общимъ правиломъ, кромѣ простого и неопредъленнаго правила, что вмѣшательство это должно быть допускаемо лишь тогда, когда польза отъ него очевидна".

Таковъ принципъ, съ точки зрвнія котораго должно разсуждать

о второй группъ функцій, которыя Милль назвалъ произвольными или, върнъе, спорными. Этому принципу недостаетъ существеннаго признака всякаго правила—опредъленности и общности. При такомъ свойствъ принципа, опредъленіе объема спорныхъ функцій государства не можетъ имъть въ виду какого-либо всеобъемлющаго правила. Изслъдователь долженъ обратиться къ частному анализу каждаго отдъльнаго случая, каждой отдъльной задачи и опредълить насколько она требуетъ, вообще или при извъстныхъ обстоятельствахъ, правительственнаго вмѣтательства, насколько послъднее выгодно или вредно.

Такъ поступаетъ и Милль. Въ отдёлѣ своей книги. посвяще́нномъ спорнымъ функціямъ государства 1), онъ подвергаетъ этому частному анализу отдёльные вопросы экономической жизни. Такъ, онъ разсматриваетъ вопросъ о покровительствѣ національной промышленности, объ опредѣленіи законнаго роста (ограниченіи процентовъ), вопросъ объ искусственномъ пониженіи цѣнъ, о монополіяхъ, о мѣрахъ противъ стачекъ рабочихъ, о предварительной цензурѣ.

Оцѣнка правительственной дѣятельности приводить его къ справедливому убѣжденію, что примѣненіе правительственнаго вмѣшательства къ этимъ вопросамъ экономической жизни обыкновенно вредно, и что, слѣдовательно, къ нимъ примѣшяется принципъ противоположный, принципъ laissez-faire, гласящій, что каждый—лучшій судья въ своемъ дълъ.

Но безусловно ли даже это скромное положение? Во-первыхъ, Милль насчитываетъ не менъе пяти крупныхъ случаевъ, когда принципъ laissez-faire не примънимъ къ области экономическихъ отноше ній и долженъ быть замъненъ правительственною дъятельностью.

Во-вторыхъ, понятіе правительственнаго вмѣшательства вообще, по справедливому замѣчанію Милля, есть понятіе въ высшей степени сложное. Формы его настолько разнообразны, что иногда въ одномъ и томъ же вопросѣ сильное правительственное вмѣшательство можетъ быть согласовано съ широкимъ развитіемъ частной предпріимчивости и личной свободы.

Во-первыхъ, правительство, принимая на себя извъстный кругъ задачъ, можетъ запрещать всъмъ дълать то или другое, или дълать безъ его дозволенія; оно можетъ также предписывать людямъ дълать то или другое или не дълать извъстнымъ способомъ то, что имъ предоставлено. Милль называетъ это вмѣшательство повелительнымъ и замѣчаетъ, что область его должна быть ограниченнъе другихъ,

<sup>1)</sup> Книга V, гл. Х и след.

А. ГРАДОВСКІЙ, Т. УІ.

потому что, въ этомъ случав, строже чвмъ когда-нибудь должно взввсить его выгоду или возможный вредъ.

Но есть другое вившательство, неповелительное, когда правительство, оставляя частнымь лицамь идти къ извъстной общенолезной цъли частными ихъ силами, не вступансь въ ихъ дъйствія, но не ввъряя дъло исключительно ихъ заботт, — рядомъ съ частными предпріятіями, устраиваетъ свои. Такъ, учреждать школы отъ правительства—одно дѣло, а требовать, чтобъ никто не становился преподавателемъ безъ разрѣшенія правительства - другое дѣло. Національный банкъ или правительственная фабрика могутъ существовать, безъ всякой монополіи, рядомъ съ частными банками и фабриками. Правительственные госпитали могутъ существовать безъ всякаго стѣсненія частной медицинской или хирургической практики. Этого рода вмѣшательство допускаетъ возможность болѣе широкаго примѣненія.

Въ результатъ знаменитый экономистъ, какъ легко видъть, уклоняется отъ непреклонныхъ логическихъ формулъ. Онъ самъ заявляетъ часто, очень часто, что занимающій его вопросъ не поддается всеобщему ръшенію.

Между тѣмъ многолѣтняя ученая дѣятельность Милля достаточно ясно опредѣлила индивидуалистическое его направленіе, его постоянное предпочтеніе частной предпріимчивости и личной свободы во всѣхъ дѣлахъ, гдѣ только это возможно и полезно.

Чёмъ же объясняется его уступчивость принципу государственнаго вмёшательства?

Это объясняется, во-первыхъ, общимъ характеромъ философіи Милля—принципомъ блага, пользы, проникающимъ всё его трактаты. Практическій принципъ пользы всегда побуждаетъ его стать на сторону государственнаго вмітательства, если выгода послідняго очевидна. Должна ли страна отказаться отъ извістнаго выгоднаго условія ея развитія только потому, что условіе это въ данную минуту не можетъ быть осуществлено предпріимчивостью и требуетъ правительственнаго дійствія? Вотъ вопросъ, который никогда не упускаетъ изъ виду знаменитый иыслитель.

Во-вторыхъ, Милль, кромъ раціональныхъ основаній, даеть большое значеніе фактамъ, опыту и наблюденію, а опытное направленіе всегда приводить къ компромиссамъ, сочетанію принциповъ самыхъ противоположныхъ, подобно тому, какъ опытное направленіе англійской политической жизни привело къ сочетанію и совмъстной дъятельности разнообразныхъ элементовъ въ англійской конституціи.

Но кромѣ этихъ, вполнѣ законныхъ основаній, самъ авторъ выставляеть еще одно, необыкновенно важное. Онъ выдаетъ намъ

секретъ къ уразумѣнію его отвращенія къ безусловнымъ формуламъ, къ безпощаднымъ рубрикамъ, къ раціональному размежеванію.

Вотъ что мы читаемъ на последней странице его Основаній:

"Необходимо прибавить, что въ дѣйствительности правительственное вмѣшательство не всегда можетъ останавливаться на границѣ дѣлъ, по самой своей сущности требующихъ его. Бываютъ такія времена и такія положенія націи, что почти всякому дѣлу, дѣйствительно важному для общей пользы, полезно и необходимо бываетъ исполняться правительствомъ, потому что частные люди хотя и могутъ, но не хотятъ исполнять это дѣло. Есть такія времена и мюста, что не будетъ ни дорогъ, ни доковъ, ни каналовъ, ни пристаней, ни работъ для орошенія, ни больницъ, ни первоначальныхъ, ни высшихъ училищъ, ни типографій, если не устроитъ ихъ правительство".

Когда мы говоримъ, что кругъ положительнаго правительственнаго дъйствія не можеть быть обнесенъ постоянною и незыблемою границею, потому что бывають такія времена, такія мыста и націи, когда кругъ этоть расширяется, и другія, когда онъ съуживается, мы ставимъ разрѣшеніе этого вопроса въ зависимость отъ историческихъ условій. Но историческія условія не дають основаній для всеобщихъ рѣшеній, рѣзкихъ формулъ; они требуютъ внимательнаго изслѣдованія каждаго вопроса, хотя бы общаго, не иначе какъ въ отношеніи къ каждому явленію, каждому факту, изъ которыхъ слагается историческая жизнь народа.

Таковы различныя послёдствія двухъ теорій "соглашенія", изъ которыхъ одна, теорія Аренса, стоитъ на почвё логическаго разграниченія цёлей и во имя раціональныхъ основаній приходитъ къ отрицанію нёкоторыхъ насущныхъ требованій жизни, а другая, теорія Милля, оставаясь на почвё фактовъ и опыта, отказывается отъ непреклонныхъ формуль и ограничивается общимъ требованіемъ, чтобы историческій прогрессъ привелъ къ большему развитію частной свободной предпріимчивости.

#### X.

# Возвращение къ истории.

Когда публицисть утверждаеть, что извъстный вопрось должень быть разръшень на почвъ исторических условій, онъ всегда рискуеть встрътиться съ сильными возраженіями или, что еще хуже, съ нъкоторымъ равнодушіемъ, даже презръніемъ. Практическія потреб-

ности жизни часто требують догматического, т.-е. прямого и безусловнаго рѣшенія вопроса: что дѣлать въ данную минуту и на данномъ мѣстѣ, дѣлать сейчасъ же, непосредственно? Раціональная теорія, считающая себя въ обладаніи всеобщими и точно опредѣленными формулами и предлагающая ихъ обществу, встрѣтить въ этомъ обществѣ гораздо больше сочувствія, чѣмъ теорія историческая. Послѣдняя можетъ быть обвинена въ томъ, что она, вмѣсто общихъ формулъ, рекомендуетъ массу частныхъ, дробныхъ и фактическихъ изысканій. Но самое главное обвиненіе, которое часто приходится слышать въ наши дни, состоитъ въ томъ, что исторія обращаетъ главное вниманіе на факты прошедшей жизни, условія которой непримѣнимы въ "настоящее" время.

Другими словами, капитальное обвинение противъ исторіи (кромѣ отсутствія общей теоріи) состоить въ томъ, что самое понятіе "историческихъ условій" примѣнимо единственно къ временамъ прошедшимъ и ни въ чемъ не можетъ "связывать современнаго человѣка". Факты современной жизни, хотя вышли изъ условій историческихъ, но могутъ и должны быть регулированы согласно общимъ требованиямъ разума, по началамъ синтетическимъ.

Защитники исторіи обыкновенно очень неловко брались за опроверженіе подобнаго воззрѣнія. Они считали своею обязанностью напоминать "современнымъ людямъ", что опытъ прошедшихъ поколеній имъетъ нъкоторое право на внимание настоящаго времени, что исторія прошедшихъ заблужденій предохранить наше время отъ многихъ ошибокъ, равно какъ славныя дёла предковъ вдохновятъ ихъ потомковъ. Коротко, -- историческія данныя суть полезныя указанія для нашего времени, которыя могуть быть приняты къ "свъдънію". Но объ "исполненіи", конечно, не могло быть ръчи. Болье смълые и основательные защитники ръшались еще на одинъ шагъ. Они утверждали, что начала прошедшаго времени суть незыблемая основа современныхъ явленій, мірило практичности и годности всіхъ реформъ и что связь настоящаго съ законами прошедшаго не можетъ быть порвана безнаказанно. Следовали примеры процестанія Англіи, развивавшейся исторически, и бъдствій Франціи, разрушившей свое прошедшее.

И въ томъ, и въ другомъ случав рвчь шла о защить прошедшаго отъ грозныхъ и критическихъ требованій настоящаго. Но. разумвется, защита рвдко достигала цвли, потому что учрежденія прошлаго никогда не могли остаться формою последующей общественной жизни: "не вливаютъ вина новаго въ меха старые".

Пока вопросъ будетъ поставленъ такимъ образомъ, пока въ понятіи большинства образованнаго общества онъ будетъ представляться въ формъ судебнаго *процесса* между "прошедшимъ" и "настоящимъ".— дъло историческаго *метода*, разумъется, не будетъ выиграно.

Наука должна пока оставить въ сторонѣ вопросъ о значеніи историческихъ примѣровъ, о неразрывной связи прошедшаго съ настоящимъ. Сто сравнительно частные вопросы, разрѣшеніе которыхъ зависитъ отъ разрѣшенія болѣе общаго вопроса, который можетъ быть формулированъ слѣдующимъ образомъ:

Насколько движеніе самой современной жизни подчиняется общимь законамь исторіи? Насколько, сльдовательно, самая современная жизнь должна быть изсльдуема съ исторической точки зрънія, т.-е. съ точки зрънія національных особенностей, условій страны и т. д.?

Только въ такой формъ вопросъ пріобрътаетъ научное значеніе, т.-е. перестаетъ быть вопросомъ партіи, направленія, односторонняго интереса.

Въ этой формъ мы и попытаемся разръшить его.

Прежде всего мы должны составить себѣ опредѣленное понятіе объ идеѣ историческаго развитія вообще.

Идея эта слагается изъ двухъ понятій одинаково важныхъ и существенныхъ: 1-е) понятія зависимости всёхъ данныхъ явленій общественной жизни отъ физическихъ и духовныхъ условій народности и внёшнихъ условій страны и 2-е) понятія движенія, т.-е. безпрерывнаго измёненія формъ и соотношенія всёхъ естественныхъ силъ, дёйствующихъ въ національной исторіи.

Раціонализмъ поставляетъ строй общественной жизни внѣ зависимости отъ какихъ бы то ни было внѣшнихъ условій, но связываетъ его съ безусловными и непреложными требованіями разума, осуществляемыми свободною волею. Отсюда его стремленіе къ безусловнымъ формуламъ, къ абсолютному вообще. Но если абсолютное сдѣлается основаніемъ общественнаго порядка, то порядокъ этотъ самъ, очевидно, получитъ характеръ безусловный, т.-е. непреложный и неизмітьнный. Отсюда стремленія раціонализма къ установленію идеальнаго statu quo идеальнаго общества, строй котораго, какъ все идеальное и абсолютное, не будетъ уже видоизмѣняться.

Историческое воззрѣніе, признавая вліяніе условій мѣста и времени, ищетъ истинъ не безусловныхъ, а относительныхъ, о которыхъ съ такою любовью говорилъ Бэконъ, въ своемъ Новомъ Органонъ. Признавая относительность истины, т.-е. годность ен только въ условіяхъ пространства и времени, оно признаетъ возможность и необходимость видоизмѣненія извѣстнаго начала при другихъ условіяхъ.

Сущность историческаго воззрѣнія можеть быть выражена въ двухъ словахъ—отрицаніе абсолитнаго, признаніе прогресса,

Когда Прудонъ, въ своей превосходной теоріи прогресса, гово-

рилъ, что вся сущность его критической работы опредѣляется этими двумя положеніями — отрицаніемъ абсолютнаго и признаніемъ прогресса, онъ тѣмъ самымъ становился на почву критики исторической. Всякое истинно-историческое воззрѣніе, отрицающее безусловное и принимающее принципъ прогресса въ существѣ своемъ — есть воззрѣніе критическое.

Оно не признаетъ ни "идеальнаго" общественнаго порядка, ни безусловныхъ началъ, оно видитъ въ обществѣ извѣстный процессъ развитія.

Оно не приковываетъ своего вниманія (какъ это часто утверждаютъ его противники) исключительно къ фактамъ прошедшаго, не утверждаетъ вмѣстѣ съ реакціонерами, что общество достигло уже наилучшей своей формы, что всякое движеніе впередъ будетъ разрушеніемъ всего "сдѣланнаго нашими предками".

Оно не пойдеть вслѣдъ за утопією, за стремленіемъ водворить идеальный порядокъ на землѣ, порядокъ, не имѣющій никакихъ основаній во внѣшнихъ условіяхъ, свободный отъ вліяній мѣста и времени.

Историческое воззрѣніе утверждаеть, *что общество находится* во состояніи непрекращающаюся развитія. Если историческій методь обращается къ фактамъ прошедшаго, то не съ цѣлью проповѣдывать возвращеніе къ отжившему порядку, а для лучшей оцѣнки условій современнаю развитія, которыя несомнѣнно суть результать предыдущей культуры народа. Для этой цѣли ему необходимо выяснить связь прошедшаго съ настоящимъ; на основаніи этихъ же данныхъ, мыслитель, усвоившій себѣ историческое воззрѣніе, будетъ заключать и о будущемъ страны.

Теперь понятно будеть, какъ, на основаніи историческихъ воззрѣній и при помощи историческаго метода, должны быть разрѣшаемы всѣ вопросы общественной жизни вообще и въ частности занимающій насъ вопросъ о взаимномъ отношеніи государственной дѣятельности и частной предпріимчивости.

Что такое современность, современный порядокъ вещей, съ исторической точки зрѣнія? Это не есть порядокъ, поставленный внѣ вліянія общихъ историческихъ условій, внѣ общихъ законовъ движенія, внѣ прошедшаго и будущаго, порядокъ, къ которому могутъ быть примѣнены безусловныя требованія, раціональныя формулы.

Современность, наше время, есть одинъ изъ моментовъ общаго развитія, исторіи народа; слідовательно, совокупность такихъ явленій—такой порядокъ, который можетъ быть изслідованъ и оціненъ только съ точки зрінія его условій, его міста и времени.

Задача науки, вооруженной историческимъ методомъ, заключается

именно въ опредъленіи того, какой моменть наше время, по своему характеру и условіямъ, составляеть въ общемъ ходъ развитія народа?

Такимъ образомъ, задача и методъ положительной науки сходятся съ требованіями практики, которыя до настоящаго времени разсматривались, какъ нѣчто совершенно отличное отъ "началъ теоріи". Когда наука окончательно усвоитъ себѣ этотъ методъ, тогда потеряетъ свою силу ходячій афоризмъ, что "практика—одно, а теорія—другое". Тогда наука сдѣлается философією и руководительницею практики и будетъ имѣть на это право.

### XI.

### Историческое рышение задачи.

Всякій современный порядокъ, сказали мы, есть одинъ изъ моментовъ народнаго развитія; характеръ и направленіе этого момента зависятъ отъ общихъ условій народнаго развитія, и, кромѣ того, отъ особенной комбинаціи этихъ общихъ условій въ каждый данный моментъ исторіи, опредѣляющихъ его отличительныя свойства.

Каждая мфра, опредфляющая границы и формы частной и государственной деятельности, должна быть согласована и съ темъ, и съ другимъ обстоятельствомъ. Такъ, попытка Петра Великаго ввести въ русское гражданское законодательство систему единонаслёдія не удалась, потому что законъ этотъ шелъ въ разръзъ съ народными воззрѣніями на семейныя отношенія и наслѣдственное право; не удалась и его попытка завести въ городахъ "гильдіи и цумты". Номинально они существовали и существують, но какъ административно-финансовыя рубрики, не имфющія жизни, подобной той, какую имѣли корпораціи западной Европы. Тщетно Екатерина II стремилась призвать некоторыя сословныя корпораціи къ самоуправленію. Общество, построенное вообще на началахъ частнаго и государственнаго крупостного права, не способно къ самоуправленію. Если же права самоуправленія являются привилегіей изв'ястныхъ корпорацій, то они дёлаются средствомъ угнетенія непривилегированныхъ классовъ, и правительство, обыкновенно, бываетъ принуждено противопоставить привилегированнымъ классамъ силу единоличной администрации. Въ такомъ положении находилось русское общество при Екатеринъ II. Конечно, Екатерину II, съ общей теоретической точки зрвнія, нельзя осуждать за то, что она попыталась внести начала самоуправленія въ сословныя корпораціи; заслуга ея велика уже потому, что эта идея осталась въ нашемъ законодательствъ, чтобы осуществиться, до извъстной степени, въ наше время. Но историческая критика справедливо могла замътить законодательству XVIII ст., что "вольности" и самоуправленія не шли къ обществу, построенному на началахъ государственнаго и частнаго крупостного права. Общество, переживавшее пугачевщину и раздълявшееся на привилегированныхъ и крипостныхъ, нуждалось въ системи сильной и елиноличной администраціи, въ системъ генераль-губернаторствъ и губернаторствъ, что въ дъйствительности и случилось. Если реформы, им вшін цілью самоуправленіе, и должны были начаться въ ті времена, то, естественно, въ основание ихъ должна была лечь предварительная отміна крівностного права. Такъ какъ правительство въ тъ времена не считало возможнымъ приступить къ такой мъръ, оно естественно должно было ограничиться только преобразованіемъ своихъ собственныхъ органовъ управленія, что можно было сдёлать, не касаясь существенныхъ основъ народнаго быта. Такъ въ дъйствительности и случилось. Реформы какъ Екатерины II, такъ и ея преемниковъ вращаются главнымъ образомъ въ сферъ административной, въ сферф правительственныхъ органовъ. Мы постоянно встрфчаемся то съ учрежденіемъ губерній, то съ реформою сената, то съ введеніемъ министерствъ, учрежденіемъ государственнаго совъта, комитета министровъ, наказомъ губернаторамъ и т. д. Только съ отмёною крёпостного права сдёлались возможны общественныя реформы.

Съ этой же точки зрѣнія долженъ быть обсуждаемъ и занимающій насъ вопросъ о распредѣленіи общественныхъ задачъ между частною предпріимчивостью и государственною дѣятельностью. Наука не можетъ въ этомъ отношеніи руководствоваться никакими общими началами, о которыхъ любитъ говорить раціоналистическая философія права. Она не можетъ принять даже такихъ общихъ положеній, что "вообще желательно, чтобы, съ развитіемъ общества, сфера частной предпріимчивости увеличивалась, а область правительственная уменьшалась".

Съ научной точки зрѣнія нельзя желительность извѣстнаго положенія дѣлать признакомъ его практической годности. Наука можетъ только констатировать фактъ, что въ извѣстныхъ обществахъ, преимущественно англо-саксонскаго племени, частная предпріимчивость дѣлаетъ чрезвычайно много и въ значительной степени замѣняетъ собою правительственную. Но въ то же время она можетъ указать не мало странъ, гдѣ правительственное вмѣшательство возводило страну на высокую степень благосостоянія. Такова, напримѣръ, дѣятельность Кольбера во Франціи, о значеніи которой, конечно, пельзя судить по однимъ отзывамъ экономистовъ англійской школы, но необходимо принять въ разсчетъ и болѣе безпристрастные отзывы, каковъ, напримъръ, отзывъ Луи Блана, въ его исторіи французской революціи.

Нельзя даже сказать, какъ это постоянно говорится въ наше время, что область частной дъятельности постоянно расширяется насчетъ правительственной, по мъръ общественнаго развитія, по мъръ водворенія въ немъ принципа свободы.

Здісь, очевидно, происходить нікоторое смішеніе понятій. Прогрессъ, о которомъ идетъ рѣчь, состоитъ не въ уменьшеніи круга правительственныхъ дёйствій, а въ изміненіи его формы. Та форма правительственнаго вмѣшательства, которую Милль называетъ вмѣшательствомъ повелительнымъ, очевидно, исчезаетъ. Рѣже и реже становятся правительственныя монополіи, воспрещенія делать что либо безъ дозволенія государства или предписанія производить что нибудь не иначе какъ по образцамъ, предписаннымъ государствомъ. Но публицистъ, заключившій изъ этого факта, что принципъ государственнаго вмѣшательства исчезаетъ изъ политической практики и сфера государственной дъятельности сокращается, быль бы похожъ на человъка, который бы началъ доказывать, что воспитаніе дътей исчезаетъ, на томъ основаніи, что прежнія суровыя дисциплинарныя средства выходять изъ употребленія. Правительство, им'єющее дёло съ грубымъ неразвитымъ обществомъ, конечно, проявляетъ свою дъятельность иначе, чъмъ когда оно дъйствуетъ среди граждански и политически развитой массы.

Дѣятельность государства все болѣе и болѣе принимаетъ форму, которую Милль называетъ неповелительною, по той причинѣ, что она болѣе согласна съ требованіями личной и общественной свободы 1). Но этотъ экономистъ, давшій намъ нѣсколько примѣровъ подобной формы, не опредѣлилъ достаточно ея существа. Мы должны сдѣлать это для того, чтобы показать, что государство, видоизмѣнивъ форму своей дѣятельности, удержало, однако, всѣ три ея момента (охраненія, содѣйствія и почина), о которыхъ достаточно сказано выше.

Государство продолжаетъ *охранять* личныя права, общественную безопасность, хотя уничтожило суровыя формы судебной процедуры, не стѣсняетъ въ прежней степени свободы передвиженія, допускаетъ сходки, не употребляетъ безпощадныхъ полицейскихъ мѣръ и т. д.

Оно *содъйствуетъ* развитію промышленности, полезныхъ искусствъ, хотя не предписываетъ болѣе нормальныхъ образцовъ для разныхъ

<sup>1)</sup> Должно замѣтить, что неповелительное вмѣшательство не теряетъ общаго признака государственной дѣятельности — принудительности. Дѣло въ томъ, что и въ этомъ случаѣ государство, для осуществленія своихъ задачъ, пользуется общественными средствами, собираемыми въ формѣ обязательныхъ налоговъ.

издълій, постепенно отказывается отъ системы запретительныхъ и покровительственныхъ тарифовъ и т. д.

Оно береть на себя учреждение разныхъ полезныхъ установленій для народнаго образованія, благотворительности, кредита и т. д., хотя допускаетъ возможность и частныхъ предпріятій подобнаго рода.

Ко всему этому необходимо прибавить еще одну важную форму государственной дѣятельности, получившую необыкновенное развитіе именно въ наше время. Это форма надзора за всѣми явленіями общественной жизни. Государство требуетъ, чтобы ему были извистны всѣ сколько-нибудь важныя предпріятія и явленія общественной жизни, съ тѣмъ, чтобы оно могло принять нужныя мѣры, когда эти предпріятія или явленія станутъ грозить общественному спокойствію или частнымъ интересамъ.

Причина, почему именно въ наше времи подобная форма государственной дѣятельности получила такое развитіе, заключается именно въ большемъ развитіи частной и общественной свободы. Когда ни одно предпріятіе не могло учредиться безъ предварительнаго правительственнаго разрѣшенія, когда каждый митингъ могъ быть воспрещенъ и члены его подвергнуты наказанію, очевидно, правительство могло дѣйствовать одними воспрещеніями и дозволеніями. Но съ развитіемъ свободы, правительство должно было сократить свое право разрѣшать и воспрещать и ограничиться требованіями "поставленія въ извѣстность", съ тѣмъ чтобы, въ случаѣ нужды, принять свои мѣры.

Всѣ эти формы государственной дѣятельности обнимаютъ въ настоящее время гораздо значительнѣйшее число задачъ, чѣмъ въ прежнее время, такъ что внѣшній объемъ государственной дѣятельности (а не только ея внутренніе моменты) не только не сократился, но увеличился.

Иначе и быть не могло даже а priori.

Развитіе общества (кром' изм' ненія его формы и совершенствованія содержанія) означаеть, что интересы его усложнились, отношенія уразнообразились, условія осуществленія первыхъ и опреділенія посл' днихъ затруднились. Дикое общество, съ своими элементарными потребностями и немногосложными отношеніями, можетъ довольствоваться патріархальнымъ управленіемъ съ его немногосложными же органами и первобытными пріемами. Это общество не найдетъ противнымъ интересамъ страны, если его правительство не озаботится даже правильною организацією суда и будетъ довольствоваться частною местью, самосудомъ.

Но общества развитыя потребують отъ правительства всесторон-

няго обезпеченія условій общежитія и дальнѣйшаго прогресса. Конечно, съ усложненіемъ человѣческихъ интересовъ увеличивается и область частной предпріимчивости; но это нисколько не означаетъ, что эта сфера расширилась насчетъ правительственной дѣятельности. Не должно забывать, во-первыхъ, что государство, отстраняясь во многихъ случаяхъ отъ положительной дѣятельности, сохраняетъ, однако, право контроля, содѣйствія, обязанность охраненія и т. д. Затѣмъ, трудно даже перечислить количество новыхъ случаевъ, въ которыхъ дѣйствіе государства проявляется положительнымъ образомъ. Такъ что въ результатѣ, частная предпріимчивость и государственное вмѣшательство росли, расширялись въ объемѣ, параллельно, взаимно пополняя другъ друга.

Лучшимъ образцомъ въ этомъ случав можетъ служить Англія, страна, гдв не только юридически данъ широкій просторъ частной предпріимчивость, но гдв эта предпріимчивость оказывалась способною двйствовать и производить великіе результаты.

Но если бы кто-нибудь быль призвань въ данный моменть, т.-е въ настоящее время, провести точную и незыблемую границу между частною предпріимчивостью и правительственною дѣятельностью въ этой странѣ, — онъ былъ бы поставленъ въ весьма большое затрудненіе.

Конечно, съ точки зрвнія раціоналистической, отввтъ былъ бы весьма легокъ. Всв данныя для строго-раціональнаго вывода готовы:

"частная предпріимчивость слабо развита только въ необразованныхъ странахъ и у неспособныхъ расъ;

съ развитіемъ общества частная дѣятельность всегда беретъ перевѣсъ надъ правительственною;

Англія— страна образованная, привыкшая къ самодёлтельности и самоуправленію, и кром'в того вступила въ XIX въкъ.

Стало быть, здёсь сфера частной предпріимчивости должна быть расширена, область правительственной дёятельности стёснена до послёднихъ предёловъ возможнаго".

Но вотъ неожиданное препятствіе къ осуществленію подобнаго вывода. Большинство писателей, изучавшихъ современный бытъ Англіи, заявляютъ (нѣкоторые съ ужасомъ, другіе просто), что государственное вмѣшательство и даже бюрократія дѣлаютъ удивительные успѣхи въ Англіи, именно въ XIX столѣтіи, въ нашъ вѣкъ. "Нельзя отрицать, говорилъ по одному поводу извѣстный экономистъ и индивидуалистъ Дюнойе, что въ Англіи, по разнымъ предпріятіямъ начали замѣнять дѣйствіемъ опеки и непосредственнаго управленія простыя уголовныя мѣры, примѣнимыя только къ вреднымъ дѣйствіямъ этихъ предпріятій. Нельзя отрицать этого факта, когда имѣемъ предъ

глазами законъ, опредъляющій число рабочихъ часовъ на фабрикахъ; актъ, воспрещающій примънять женскій трудъ въ рудникахъ; третій, который подвергаетъ жителей наиболье населенныхъ городовъ и округовъ, въ случав простого констатированія извъстнаго числа смертныхъ случаевъ, къ тяжкимъ предпріятіямъ улучшенія жилищъ и гигіеническихъ условій; кромъ того, подчиняетъ самое предпріятіе и направленіе этого рода работъ (часть мъстнаго интереса) ръшеніямъ бюро, помъщающагося въ Лондонъ, и т. д."

Дѣйствительно, факты, уже въ силу одного того, что они факты, не могутъ быть отрицаемы. Весь вопросъ только въ объяснении и оцѣнкѣ этихъ фактовъ. Способна ли на это теорія "формулъ"—это другой вопросъ. Но мы посмотримъ, что можетъ сдѣлать историческая критика, съ точки зрѣнія даннаго, современнаго намъ моменто англійской исторіи.

Идея самодёятельности составляеть отличительную черту англійской исторіи; въ сферё политической она выразилась въ формъ самоуправленія, того самоуправленія, которое справедливо считалось типомъ всякой подобной административной системы. Начало самодёятельности и ближайшая его политическая форма были основами англійской свободы.

Эта свобода росла и укрѣплялась въ теченіе вѣковъ. Англія пережила эпоху порядочнаго абсолютизма при Тюдорахъ, прославляла его въ лицѣ Елисаветы, боролась съ нимъ при Стюартахъ и ведетъ лѣтосчисленіе своей современной свободы съ "достославной" революціи 1688 г., когда окончательно сложились начала конституціи, которой завидуютъ континентальные народы. Нѣсколько удачныхъ биллей въ XIX ст. довершили ея образованіе. Если мы сравнимъ сумму современной свободы, предоставленной каждому англичанину, т.-е. кругъ дѣлъ, зависящихъ вполнѣ отъ его самодѣятельности, съ тѣмъ, чѣмъ пользовались англичане въ XVI и XVII ст., мы будемъ поражены успѣхами индивидуализма.

Между тѣмъ, именно въ XIX столѣтіи, кругъ государственной дѣятельности, кругъ регламентаціи и, если угодно, бюрократіп расширлется. Причину этого удивительнаго явленія, по словамъ всѣхъ наблюдателей и ученыхъ, должно искать въ одномъ фактѣ: въ быстромъразвитіи городовъ, городского народонаселенія, слѣдовательно, въ образованіи новаго общества, выступившаго съ своими воззрѣніями на государство и породившаго массу совершенно новыхъ явленій.

Образованіе англійскихъ городовъ, конечно, нельзя разсматривать какъ вполнѣ естественный и здоровый продуктъ движенія "промышленнаго духа", которымъ такъ сильна современная Англія. Промышленное движеніе и промышленная политика Англіи были не

причиною, а послѣдствіемъ образованія того много-милліоннаго городского народонаселенія, составляющаго въ настоящее время большую половину всего народонаселенія собственной Англіи и Уэльса 1).

Количество городского народонаселенія въ Англіи долгое время было невелико, и самые города (за исключеніемъ Лондона) не имѣли вначительнаго политическаго вліянія. Города были призваны къ участію въ народномъ представительствѣ позже землевладѣльческаго джентри. Только со времени Эдуарда І (1272 — 1307) утвердился обычай призванія городскихъ представителей. Первоначально общины являются въ качествѣ "бѣдныхъ и покорныхъ городовъ его величества" и только постепенно сдѣлались "высокопочтенными и могущественными".

Три обстоятельства вліяли на быстрый рость городского народонаселенія и образованіе новыхъ городовъ: способъ уничтоженія крѣпостного права, быстрое исчезновеніе мелкихъ поземельныхъ собственниковъ и реформація.

Постепенная отмёна феодальнаго крёпостного права въ Англіи имёла, какъ извёстно, ту характеристическую особенность, что бывшіе рабы и вилланы освобождались безъ земли. Съ XIV столётія они были освобождаемы цёлыми массами. Эти массы свободныхъ лишались, разумёется, феодальной защиты и продовольствія, получаемаго отъ господъ. Они сами должны были заботиться о продовольствіи и, въ случаё неудачи, попадали въ число нищихъ, которыхъ преслёдовали строгіе законы противъ нищенства и объ осёдлости. Не находя убъжища и работы на земляхъ бывшихъ своихъ владёльцевъ, они толпами стремились искать "хлёба и труда" въ города.

Бѣдствія низшихъ классовъ увеличились особенно съ коренною реформою въ способѣ сельскаго хозяйства. Прежде Англія представляла большое количество мелкихъ собственниковъ (фригольдеровъ), которыхъ еще въ XVII ст. было до 160.000. Прежде ихъ было гораздо больше. Въ XV ст. Фортескью, канцлеръ Генриха VI (1422—1461), говорилъ, что нигдѣ нѣтъ столько мелкихъ собственниковъ, какъ въ Англіи, и считалъ это обстоятельство источникомъ ея благосостоянія. Бѣдствія войнъ Бѣлой и Алой Розы въ корень измѣнили условія экономическаго быта Англіи. Разоренные мелкіе собственники исчезаютъ; имущества ихъ, съ Генриха VII, сосредоточиваются

<sup>1)</sup> Факты, издагаемые здъсь, заимствованы изъ сочиненій Гнейста, Gesch. und heutige Gestult der englischen Communalverfassung и Das englische Verwaltungsrecht; Фишеля, Госуд. строй Англіи. Леонъ Фоше, Etudes sur l'Angleterre; Чичерина, Очерки Англіи и Франціи, и т. д.

въ рукахъ богатыхъ землевладѣльцевъ, образуется поземельная олигархія. Новые господа земли не отдаютъ ее уже въ такой степени подъ сельское хозяйство, имъ нужны луга, парки, для разведенія которыхъ предварительно сгоняются съ земли сотни рабочихъ семей. Дѣло дошло до того, что знаменитый Бэконъ подалъ въ 1597 г. нижней палатѣ проектъ мѣръ противъ распространенія парковъ и пастбищъ, какъ причины уничтоженія многихъ селеній 1).

Реформація, много сділавшая для духовнаго прогресса народа, по способамъ ея осуществленія, нанесла ему громадный матеріальный ущербъ. Она была сопряжена съ конфискаціею бывшихъ монастырскихъ и церковныхъ имуществъ, а монастыри и церковныя власти, по правиламъ религіи и въ силу положительнаго закона, обязаны были благотворить бёднымъ. Послё секуляризаціи этихъ имуществъ, они попали въ руки свътскихъ владъльцевъ, большею частью въ руки любимцевъ короля-реформатора, Генриха VIII. Результатъ этой перемъны характеризуется старымъ писателемъ Сельденомъ слъдующимъ образомъ: "теперь, когда всв аббатства, съ ихъ землями, владъніями, приходскими угодьями, находятся уже въ рукахъ людей свътскаго званія, я не могу похвастать, чтобы хотя полпенни досталось на долю бедныхъ техъ приходовъ, въ которыхъ лежатъ эти имущества.... Правда, монахи не давали столько, сколько они могли давать; но въ тъхъ, болъе нежели ста мъстахъ Англіи, гдъ бѣдные получали ежегодно по 20 ф. ст., теперь не получать они и одного объда. Прекрасное улучшеніе! "2).

Способъ отмѣны крѣпостного права привелъ къ обезземеленію массы народа.

Уничтоженіе мелкой собственности и мелкихъ хозяйствъ понизило ціны на трудъ, отдавало рабочихъ въ распоряженіе крупныхъ собственниковъ, а иногда вовсе лишало ихъ работы и какой бы то ни было осёдлости.

Экономическая сторона реформаціи лишила рабочихъ, впавшихъ въ бѣдность, благотворительности.

Массы народа, подъ двойнымъ гнетомъ закона противъ нищен ства, разныхъ act concerning punishment of beggars and vagabonds и закона объ осѣдлости (law of settlement), стремились въ города, гдѣ по крайней мѣрѣ можно было надѣяться на промышленный трудъ. Тщетно законъ въ пользу бѣдныхъ, установлявшій налогъ для ихъ содержанія (1601 г.), старался облегчить положеніе массъ. И помѣщики, и сами общины наперерывъ старались сбывать не только

і) Фишель, Госуд. строй Англіи.

<sup>2)</sup> Tamb me.

настоящихъ нищихъ, но и лицъ, экономическое положение которыхъ было сомнительно. Война противъ хижинъ свиръпствовала безпощадно; землевладъльцы наперерывъ старались скупать хижины, чтобы ихъ разрушить и замѣнить пастбищнымъ мѣстомъ. И причина этой войны попятна: "для того, говоритъ историкъ закона о бѣдныхъ, Бернсъ, чтобы понизить налогъ въ пользу бѣдныхъ, надо было обезлюдить приходъ".

Города росли съ неимовърною быстротою. Количество старыхъ англійскихъ городовъ (сити), существовавшихъ уже въ періодъ норманскаго завоеванія— довольно невелико. Но бурги (boroughs), города новъйшаго происхожденія, презвычайно многочисленны. Въ собственной Англіи сити всего 12; бурговъ, съ различнымъ юридическимъ положеніемъ, 576 (по статист. даннымъ 1861 г.). О внёшней сторонъ возрастанія числа новыхъ городовъ мы можемъ судить по количеству королевскихъ хартій, дававшихся этимъ городамъ въ разныя царствованія 1). До XIII ст. количество хартій, выданныхъ за каждое царствованіе, весьма скромно. Такъ, Генрихъ I, за 35 літъ (1100—1135 г.) выдаль ихъ 29; Стефанъ за 19 лътъ (1135—1154 г.) всего двъ. Но уже Генрихъ III выдаетъ хартіи 52 бургамъ. Съ тъхъ поръ мы имфемъ дъло съ среднимъ числомъ 40-50 бурговъ, получавшихъ хартіи. Елисавета (1558—1603 г.) выдала 123, а Іаковъ І (1603—1625 г.) 110 хартій. Какъ растуть города въ Англіи, можно видёть на примёрё современныхъ корифеевъ англійскаго бюргерства — Ливерпуль и Манчестерь. Въ Ливерпуль въ 1750 г., когда онь быль ничтожнымь рыбачьимь поселкомь, было 6.000 жителей; въ 1760 г. онъ считалъ уже 25 т. Теперь, по статистич. даннымъ 1861 г., въ немъ 450.000. Манчестеръ въ концѣ XVII ст. былъ немногимъ больше Ливерпуля въ 1750 г. Теперь въ немъ также около 400.000 жителей.

Всѣ интересы этого разраставшагося и скучивавшагося народонаселенія группировались вокругь одного понятія—промышленности и тѣсно связанной съ нею торговли. Мы не можемъ представить себѣ этихъ двухъ городовъ безъ хлопчатобумажной промышленности, которая даетъ жизненную силу имъ и кормъ тысячамъ рукъ. Манчестеръ и Ливерпуль стоятъ не одни; вокругъ Манчестера группируется нѣсколько другихъ хлопчатобумажныхъ планетъ, каждая съ 20—60 тыс. жителей — Бьюри, Рочдель, Галифаксъ, Болтонъ и т. д. Города, живущіе фабричнымъ дѣломъ, выстроены и

<sup>1)</sup> Этими данными нужно пользоваться съ изв'єстною осторожностью, потому что короли, нуждавшіеся въ поддержкі городовъ противъ аристократіи, часто давали хартіи містечкамъ, незаслуживавшимъ названія городовъ.

живутъ какъ фабрики. Это не центры администраціи, наукъ, искусствъ, политической жизни, удовольствій, модъ. Это—огромныя мастерскія. "Города эти, говоритъ одинъ современный наблюдатель Англіи, не отличаются изяществомъ; они представляютъ собраніе кирпичныхъ домовъ, которые всѣ имѣютъ видъ фабрикъ и закопчены дымомъ. Въ расположеніи улицъ и построекъ сообразовались единственно съ удобствами производства; потому нѣтъ здѣсь внутреннихъ парковъ и садовъ; вопросы искусства и литературы чужды этимъ огромнымъ массамъ населенія; о наукѣ нѣтъ и помину, за исключеніемъ экономическихъ вопросовъ".

Промышленность и сбыть произведенных продуктовъ составляють вопрось жизни и смерти для этого новаго общества Англіи. Оно производить много. "Дайте намъ ходъ на другую планету, говориль одинъ манчестерскій фабриканть, и мы беремся ее одѣть". Похвальба, можеть быть, не преувеличена, но она содержить въ себѣ не одно утѣшеніе, но и смертный приговоръ, при неблагопріятныхъ условіяхъ. Англійская промышленность не только можеть одѣть "другую планету", но, пожалуй, будетъ пуждаться въ этой планетѣ, чтобы дать сбытъ своимъ продуктамъ, т. е. обезпечить хлѣбъ и трудъ многимъ тысячамъ рукъ. На первый разъ она нуждается все въ новыхъ и новыхъ рынкахъ, которые она открываетъ себѣ то силою пушекъ (Китай), то силою разныхъ теорій, въ родѣ свободы торговли. Сколько Англіи нужно вывозить, свидѣтельствуетъ, кромѣ массы рабочихъ рукъ, количество ея кораблей. Уже въ 1851 г. у нея было 34.500 кораблей съ 4.400.000 тоннъ груза и 243.000 матросовъ.

Дайте ей рынки и свободу торговли!

Оставляя въ сторонъ вопросъ о сбытъ, должно замътить, что сила производительности возрастала въ поразительной прогрессіи. Въ половинъ XVII ст. навигаціонный актъ организоваль ея силу для борьбы съ заграничною производительностью. Со второй половины XVIII столътія техническія изобрътенія вооружили ее машинами. Въ томъ же XVIII стольтіи Смить возвель на степень научныхъ принциповъ промышленный складъ Англіи и создалъ какъ бы философію индустріализма. Промышленные и торговые классы получили свою идею. Оставалось провести ее въ политическую жизнь. Средства къ тому скоро представились. Рядомъ со старою аристократіею, аристократіею земли и замка, скоро выработалась аристократія биржи, фабрики, банка. Долгое время она не имвла доступа къ государственнымъ дёламъ, благодаря избирательнымъ законамъ, какъ бы закръпившимъ право быть членомъ парламента за землевладъльческою аристократією. Но избирательная реформа открыла дорогу въ парламенть этой новой силь. Съ тъхъ поръ промышленно-торговое

государство все болѣе и болѣе вытѣсняетъ старое—феодально-вемлевладѣльческое.

Въ чемъ же выразилось направление этого новаго государства? Какъ отразилось вліяние его интересовъ и идей на кругѣ дѣятельности правительства?

Съ внѣшней стороны общая идея "самоуправленія" уцѣлѣла и въ новомъ государствѣ; но сущность дѣла радикально измѣнилась.

Старое общество понимало сущность самоуправленія и общія задачи администраціи иначе, чёмъ это понимаетъ общество промышленное.

Поземельная аристократія, на которой держалось самоуправленіе, видъла въ немъ средство мичнаго, непосредственнаго участія въ управленіи страною. Самоуправленіе, по справедливому замічанію Гнейста, было какъ бы системою государственныхъ повинностей, возложенныхъ на знативитую часть народонаселенія. Каждый зажиточный землевладёлецъ принималь на себя какое-нибудь государственное порученіе, несъ лично и безплатно какую-нибудь обязанность. Между этими обязанностями самое видное мъсто занимала хлопотливая и сложная должность мирнаго судьи. Разумбется, принимая на себя подобное поручение, "зажиточный" пріобръталь огромное значеніе, ділался властью, отъ которой часто страдали окрестные жители. Но все-таки для достиженія и сохраненія этой власти землевладёльческая аристократія несла много тягостей. Благодаря этой системъ почетныхъ, безплатныхъ должностей (замъщаемыхъ правительствомъ), вся сила администраціи сосредоточилась въ мѣстности. При старомъ порядкъ только судъ и законодательство были централизованы, -- въ коллегіи вестминстерскихъ судей и въ парламентъ. Всъ же дъла внутренняго управленія разсматривались какъ мистные вопросы и решались мёстными почетными властями. Въ дъйствительности эти мъстные вопросы долго и не получали общегосударственнаго значенія. Самый жгучій внутренній вопросъ Англіи, — вопрось о бъдныхь, до развитія городского населенія, быль дъломъ мъстнымъ, потому что бъдные не составляли еще цъльнаго. общегосударственнаго элемента, пролетаріата. Были бъдные въ каждомъ отдёльномъ приходё, - приходъ и вёдался съ ними при помощи мъстныхъ властей. Но послъ настало время, когда рабочій классъ и пролетаріать сділался компактнымь, общегосударственнымь PACMENTOME: A L. The Copies Southern East of Albert Mark Copies C

Мъстный характеръ администраціи имълъ еще особенный оттънокъ, вслъдствіе того воззрънія на ен *цюль*, которое имъло старое общество. Всъ мъстныя учрежденія старой Англіи проникнуты одною идеею—идеею *охраненія мира*, т.-е. тишины и порядка. Общество, вышедшее изъ слоя завоевателей, раздѣлившихъ между собою страну, прежде всего направило свои усилія на охраненіе личности и собственности. Отсюда суровые полицейскіе законы норманскаго періода. Отсюда система должностей, направленныхъ къ охраненію мира. Первоначальное названіе мирныхъ судей ясно указываетъ на сущность дѣла; при своемъ учрежденіи они названы custodes et conservatores расів. Нигдѣ не видно, чтобы общество считало государственную власть призванною положительно содѣйствовать народному благосостоянію, въ особенности благосостоянію низшихъ классовъ 1).

Совершенно иначе поставленъ вопросъ въ настоящее время.

Промышленные классы — мы говоримъ о зажиточной ихъ части, имъющей уже положительное вліяніе на ходъ государственныхъ дъль—промышленные классы въ той же степени отличаются самодъятельностью и чувствомъ свободы, какъ и старая землевладъльческая аристократія, создавшая англійское самоуправленіе.

Но эта самодъятельность получила другое направленіе, чувство свободы выразилось въ другихъ требованіяхъ.

Самодъятельность всею своею силою направилась на промышленныя и торговыя предпріятія; здёсь въ полной силё проявляется сила частной предпріимчивости; она обнаруживается въ безграничномъ производствъ "предметовъ отпуска", созидании милліонныхъ состояній, быстрыхъ улучшеніяхъ средствъ промышленности и т. д. Въ этой сферъ предпріимчивость не любить встръчаться съ тъмъ, что называется "государственнымъ вмёшательствомъ или регламентаціей". Въ этой сферѣ идея свободы получила главнымъ образомъ, отрицательный характеръ; идея проявляется въ формъ требованія полной независимости въ пользованіи своими личными силами. Что касается до другого и существеннаго понятія свободы, восполняющаго общую ея идею-понятія личнаго участія въ государственномъ управленіи и администраціи, то оно, по свидітельству всіхть наблюдателей, неразвито въ промышленныхъ классахъ и по очень понятной причинъ. Участіе въ политическихъ дѣлахъ предполагаетъ, въ извёстной степени, отрёшеніе отъ своихъ частныхъ дёлъ, трату времени и силъ "непроизводительнымъ" образомъ; какъ ни оборачивать вопросъ, участіе въ государственныхъ ділахъ предполагаетъ принятіе на себя изв'ястныхъ обязанностей, повинностей въ пользу государства. Такъ смотрела на дело земледельческая аристократія и безропотно принимала на себя разныя почетныя должности. Если нынешняя правительственная аристократія добивалась участія въ

<sup>1)</sup> Гнейсть, Die englische Communalverfassung, стр. 1096 и слёд.

парламентъ, то потому, что участие въ государственныхъ дѣлахъ, между прочимъ, обезпечиваетъ и личные интересы тѣхъ классовъ, которые его имѣютъ. Стало быть, на самую политическую свободу перенесено то отрицательное воззрѣніе, о которомъ мы говорили выше. Притомъ же участіе въ парламентѣ есть болѣе или менѣе высшій почетъ и всегда можно найти человѣка, "удалившагося отъ предпріятій", для занятія нехлопотливой должности члена парламента.

Но пробный камень способности къ самоуправленію, къ политической самодёнтельности есть именно мёстное самоуправленіе. По количеству лицъ, принимающихъ на себя служение общему дёлу въ мъстности, можно судить о годности страны къ самоуправленію. Въ этомъ отношеніи оказалась полная несостоятельность новаго общества. Оно не выработало ни одной новой почетной должности, которыми такъ богатъ древній типъ самоуправленія. Вмісто системы почетныхъ должностей, вездв появляется двятельность выборныхъ лиць и, большею частью, состоящихъ на жалованы. Гнейсть справедливо замівчаеть, что вся политическая дівтельность новых в классовъ исчернывается подачею голоса и уплатою следующей съ каждаго доли на жалованье. Промышленникъ, подавшій голосъ въ пользу извъстнаго кандидата и уплатившій ему жалованье, полагаеть, что всв счеты его съ государствомъ окончились. Новое самоуправленіе приняло форму главнымъ образомъ коммиссій, состоящихъ изъ лицъ выборныхъ и, большею частью, оплачиваемыхъ.

Если мы обратимъ вниманіе на самыя задачи управленія, для которыхъ учреждаются коммиссіи и должности новаго самоуправленія, то намъ понятно будетъ, какъ съ послѣднимъ сочеталось другое явленіе новаго времени—правительственная опека и централизація, какъ надъ мѣстными инстанціями, къ которымъ примѣняется выборное начало, возвышаются руководящія ихъ чисто правительственныя учрежденія.

Молодая королева Викторія, въ одной изъ первыхъ своихъ тронныхъ рѣчей, сказала, обращаясь къ парламенту:

"Я видѣла, съ глубокимъ сожалѣніемъ, что смятенія въ мануфактурныхъ округахъ страны продолжаются". То же самое могли сказать ея предшественники, по меньшей мѣрѣ они могли предсказать явленія, вызвавшія горесть королевы.

Вотъ финансовая подкладка этого горя.

Еще въ 1750 г. налогъ въ пользу бѣдныхъ доходилъ только до 4.000.000 талер. з. Въ 1776 г. цифра дошла до 9, въ 1785 г. до 12, 1801 г. до 24, 1813 г. до 39, въ 1818 г. до 47 милліоновъ. Въ 1861 году цифра дошла до 8 милліоновъ фунт. ст., т.-е. 56 милл. тал.

Развитіе промышленности и городовъ-фабрикъ шло параллельно съ развитіемъ нищенства и усложненіемъ рабочаго вопроса.

До образованія "промышленных округовъ" вопросъ о бѣдныхъ былъ вопросомъ мѣстнымъ, дѣломъ каждаго прихода Въ 19 столѣтіи вмѣсто отдѣльныхъ "случаевъ" бѣдности образуется цѣлое государственное сословіе нищихъ. Въ 1857 г. въ однихъ работныхъ домахъ (in-door-relief) получило вспомоществованіе 34.311 мужчинъ, 35.000 женщинъ, до 50.000 дѣтей; да кромѣ того огромное число получило вспомоществованіе внѣ этихъ домовъ (out-door-relief). Таковыхъ, разумѣется, больше. Въ 1857 г. получило вспомоществованіе 762.000, а въ 1861 г.—759.000. Всего, среднимъ числомъ, приходится лицъ, получающихъ вспомоществованіе, на общее число народонаселенія  $4^1/20^0$ .

Оставить этотъ вопросъ мистинымо дёломъ не было возможно. Еще до 1833 г. приходамъ дозволено и рекомендовано соединяться для призрёнія бёдныхъ общими силами и для устройства работныхъ домовъ. Но дозволеніе и рекомендація не принесли своихъ плодовъ. Въ 1833 г. была учреждена коммиссія для изслёдованія положенія бёдныхъ, а въ 1834 г. явилось новое законодательство по этому предмету. Новый законъ вводитъ обязательное соединеніе приходовъ въ союзы для попеченія о бёдныхъ и устройства работныхъ домовъ. Союзы эти образуются по предписанію главнаго центральнаго управленія бёдными—роог law board. Оно же руководитъ дёйствіями мёстной администраціи, состоящей какъ изъ выборныхъ лицъ, не получающихъ жалованья, такъ и изъ чиновниковъ на жалованьё.

Но бѣдность, т.-е. невозможность содержаться на свой счеть, — все-таки явленіе исключительное, хотя и обнимаеть  $4^1/2^0/_0$  всего народонаселенія. Есть вопросъ, касающійся бо́льшей массы, о положеніи рабочих въ этихъ городахъ, "состоящихъ изъ кирпичныхъ домовъ, покрытыхъ дымомъ и приноровленныхъ къ производству".

Остановимся прежде всего на вопросѣ о домахъ. Какъ помѣпаются въ нихъ рабочіе? Каково ихъ жилище? Давно уже до правительства доходили неблагопріятные слухи. Poor law board, выступая, впрочемъ, изъ предѣла прямыхъ своихъ обязанностей, часто
публиковалъ свои "доклады" о положеніи рабочихъ классовъ. Особенное впечатлѣніе произвелъ его докладъ 1842 г.—Report on the
sanitary condition of the labouring population of Great Britain. Какія
свѣдѣнія заключались въ немъ, можно судить по разсказамъ путешественника, который посѣтилъ Англію около этого же времени.
Вотъ что́ говоритъ онъ о Лондонѣ: "тотъ же городъ, который содержитъ въ себѣ образцовые дома, красивыя улицы и зеленѣющіе парки
Вестъ-Энда, заключаетъ въ своей внутренности полуразвалившіяся

хижины, улицы безъ мостовой, безъ освъщенія, безъ стоковъ для нечистоть, площади, гдф нфть выхода для воздуха, наконець, зловонныя трущобы, въ которыхъ никакое другое народонаселение не стало бы жить, и которыя, для чести человъческаго рода, не встръчаются въ другихъ містахъ". Извістно, какою репутацією пользуется часть города, которой имя Вайтъ-Чапель. Здёсь средняя продолжительность человической жизни не достигаеть 22 лить, тогда какъ въ западномъ концв она доходитъ до 31 года. И это еще Лондонъ, городъ не совершенно приноровленный къ "целямъ промышленности". Въ Ливерпулъ средняя продолжительность жизни понижается до 17 лътъ. То же въ Манчестеръ. Отчего? "Рабочіе живутъ на тёсныхъ дворахъ, окруженныхъ со всёхъ сторонъ высокими зданіями, наполненными всякой нечистотой, гдф воздухъ, никогда не переміняющійся, заражень вредными испареніями, часто въ подвалахъ. Подвалы эти такъ низки, что человъкъ не можетъ стоять въ нихъ прямо; въ нихъ нътъ ни оконъ, ни половъ, такъ господствують мракъ, сырость и зловоніе".

Въ 1843 году была учреждена королевская слѣдственная коммиссія (Commision of inquiry). Она работала два года и пришла къ слѣдующимъ результатамъ. Города не представляютъ хорошихъ санитарныхъ условій, потому что 1) они не обладаютъ дренажами для осущенія улицъ и домовъ; 2) улицы, площади и проходы плохо вымощены; 3) нечистоты и вредные предметы не вычищаются; 4) вездѣ чувствуется недостатокъ хорошей воды; 5) дома устроены вообще дурно и не обладаютъ вентиляцією.

Правительство приняло энергическія міры. Для тіх містностей Англіи, гді народонаселеніе не скучено въ большіе промышленные центры, оно издало рядъ актовъ, извістныхъ подъ общимъ именемъ nuisances removal and diseases prevention acts (1848, 1849, 1855 гг.), въ силу которыхъ противъ домохозяевъ и другихъ лицъ, виновныхъ въ отступленіи отъ санитарныхъ правилъ, приміняется судебно-поличейская власть мирныхъ судей по жалобі заинтересованныхъ сторонъ.

Къ большимъ городамъ и густо населеннымъ промышленнымъ округамъ примѣнена система административнаго, медицинско-полицейскаго управленія. Во-первыхъ, вся совокупность санитарныхъ мѣръ изложена въ общемъ законѣ объ общественномъ здравіи (рublic health act). Общее завѣдываніе этими дѣлами ввѣрено особому административному учрежденію — general board of health. Хотя въ 1853 г. это установленіе и уничтожено, но дѣла и власть его переданы особой коммиссіи, состоящей при королевскомъ совѣтѣ. Подъ ея контролемъ и распоряженіемъ дѣйствуютъ мѣстныя коммиссіи по различнымъ предметамъ народнаго здравія.

Правительство пошло и должно было идти дальше. Оно ограничило число рабочихъ часовъ на фабрикахъ. Оказывая свое покровительство взрослымъ рабочимъ мужескаго пола, оно должно было, тѣмъ болѣе, оказать его женщинамъ и малолѣтнимъ рабочимъ. Оно положительно воспретило пользоваться женскимъ трудомъ для разныхъ, слишкомъ тяжелыхъ, работъ (актъ 1842 г.), и еще раньше регламентировало пользованіе трудомъ несовершеннолѣтнихъ (factory act, 1833 г.).

Народное образование также не ушло изъ-подъ вліянія правительства. Во-первыхъ, по закону о бѣдныхъ учреждены школы при работныхъ домахъ. Затѣмъ, въ 1839 г., при тайномъ совѣтѣ учрежденъ особый комитетъ для народнаго образованія (commitee of the privy council for education), Въ настоящее время правительство выдаетъ пособіе 5 — 6.000 школамъ, состоящимъ подъ надзоромъ комитета.

Но не одни интересы и противоръчія въ жизни низшихъ классовъ расширили кругъ правительственной дъятельности. Она была вызвана новыми условіями городской жизни и сложными отношеніями промышленности вообще. Во имя этихъ интересовъ совершились и изданы реформа полиціи, устроенной на вполнъ административный ладъ, многочисленные законы о банкахъ, объ эмиграціи и т. д. Трудно вообще перечислить, что въ настоящее время исполняется правительствомъ Англіи въ виду общаго блага.

Вызываеть ли это "вившательство" противодвиствіе со стороны новаго общества? Убеждено ли оно въ своей способности выполнить великія общественныя предпріятія настолько, чтобы отвергать помощь государства?

Вотъ что писалъ англійскій журналъ Экономистъ (который никакъ не можетъ быть заподозрѣнъ въ поощреніи правительственнаго вмѣшательства) въ 1856 г., послѣ большого кризиса желѣзнодорожныхъ предпріятій <sup>1</sup>):

"Эпизодъ желѣзныхъ дорогъ въ нашей общей исторіи потрясаетъ наши предвзятыя мнѣнія. Великія промышленныя предпріятія одного рода съ желѣзными дорогами стоятъ на очереди. Какъ они будутъ выполнены? Наше довпріе къ личному интересу понизилось. Должны ли мы, по примѣру нашихъ континентальныхъ сосѣдей, довѣриться государству больше, чѣмъ мы дѣлали прежде? Это важный и серьезный вопросъ, который практика разрышаеть положительно, а теорія отрицательно. Опытъ говоритъ намъ, что поставить промышленность, производящую богатство, подъ контроль законовъ—

¹) См. Дюпонъ-Уайтъ, L'individu et l'état, стр. 138.

дёло рискованное. Но публика безпрестанно и настойчиво требуеть вмъшательства законодательной власти".

Таковъ характеръ *момента*, переживаемаго въ настоящее время англійскимъ народомъ, таковъ одинъ изъ моментовъ его исторіи.

Пусть каждый, кто вникъ въ смыслъ приведенныхъ фактовъ, задастъ себъ и безпристрастно ръшитъ вопросъ: отъ кого шла и должна была идти въ настоящее время иниціатива общественнаго благосостоянія?

Промышленное общество, новое общество, для котораго изданы всё вышеприведенныя мёры, обратилось къ частнымъ предпріятіямъ; оно не хочетъ знать о прежней формѣ самоуправленія, члены котораго также не признавали за государствомъ задачи положительными мѣрами содѣйствовать народному благосостоянію. Но, по крайней мѣрѣ, въ сферѣ "охраненія мира" они несли на себѣ тяжесть государственнаго управленія, личнымъ трудомъ осуществляли задачи управленія. Новое общество дастъ правительству денегъ, устроитъ для него коммиссію, признанную по закону обязательною—и больше ничего.

До чего дошла общественная иниціатива въ повомъ обществѣ, можно видѣть изъ слѣдующаго факта. Необходимость соединенія приходовъ въ союзы, для управленія бѣдными, чувствовалась давно. Законъ первоначально (при Георгѣ III) предоставилъ приходамъ, буде пожелаютъ, соединяться въ такіе союзы. Что же вышло? Добровольное соглашеніе привело къ образованію, на основаніи разныхъ мѣстныхъ актовъ и въ силу т. наз. Gilberts' акта, какихъ-нибудь 30 союзовъ съ 2.000.000 жителей. Когда къ этому вопросу была примѣнена принудительная власть роог law board, съ 1834 по 1858 г. образовано 628 союзовъ съ 17 милл. жителей.

Починъ и осуществленіе всѣхъ этихъ задачъ есть дѣло правительственнаго вмѣшательства, которое въ данную минуту сдѣлалось орудіемъ прогресса.

Примъръ Англіи, справедливо гордящейся силою частной предпріимчивости, наглядно доказываетъ невозможность обнести сферу правительственной дѣятельности незыблемыми, разъ навсегда опредъленными границами. Въ другой странѣ, гдѣ государство всегда дѣлало больше, чѣмъ на знаменитомъ островѣ, Дюпонъ-Уайтъ въ правѣ былъ сказать: "роль государства столь же разнообразна, какъ цѣли прогресса; развитіе государства совершается параллельно съ общественнымъ совершенствованіемъ".

Трудно указать, какую пользу принесла политической жизни теорія, что государство призвано единственно къ охраненію даннаго общественнаго строя— но вредъ ея осязателенъ. Она привела къ

тому, что тамъ, гдѣ правительства убѣждались въ ел истинѣ, они дѣлались элементами застоя и твердили вслѣдъ за старыми парламентами Англіи: nolumus leges Angliae mutari. Теорія историческаго прогресса должна призвать къ совмпьстной дѣятельности всѣ факторы національной жизни, распредѣляя между ними, на основаніи практическихъ соображеній, то, что въ данную минуту можетъ быть предметомъ частной предпріимчивости, и то, что нуждается въ содѣйствіи общественной власти. Съ этой точки зрѣнія совершенно справедливы слова одного изъ замѣчательныхъ мыслителей Франціи—Бю те 1). "Когда правительства, говоритъ онъ, убѣдятся, что прогрессъ есть законъ общества, что во всѣ времена силу правительства составляли услуги, оказанныя въ необходимомъ или логическомъ порядкѣ прогрессивности, ни одно изъ нихъ не предпочтетъ безплодный и опасный путь сопротивленія направленію прогрессивному, полезному для него самого и для человѣчества".

### XII.

Насилія и безпомощность раціонализма. Заключеніе.

Итакъ, наука можетъ имѣть извѣстный положительный взглядъ на государство и разрѣшить удовлетворительно разныя сомнѣнія относительно разрушенія и уничтоженія этой формы общежитія.

Законы образованія и развитія человіческих породь, языковь и религій; физическія и географическія особенности страны; особенности экономическаго строя извістнаго народа; вліяніе всіхь этихъ особенностей на развитіе народностей; естественное стремленіе каждой народности образовать свое государство; значеніе политической формы для обезпеченія внутренняго единства и внішней независимости народности — всі эти указанія естествознанія, филологіи, географіи, политической экономіи и исторіи могли бы дать достаточно матеріала для выясненія неизмінныхь, какь законь природы, основаній бытія народности и ея политической формы.

Затёмъ историческій методъ, ученіе о зависимости всёхъ общественныхъ явленій отъ условій міста и времени, понятіе прогресса общественнаго, т.-е. постояннаго видоизміненія этихъ условій, необходимость разрішенія каждаго общаго вопроса не иначе, какъ съ точки зрінія опреділеннаго историческаго момента, даютъ достаточно средствъ для отвіта на вопросъ, можетъ ли дъятельность

<sup>1)</sup> Buchez, Traité de politique et de science sociale, T. II, CTP. 125.

государства быть опредълена, ограничена или видоизмънена извъстными незыблемыми, безусловными границами.

Нужно замѣтить, что всѣ эти понятія иногда прокладывають себѣ дорогу и въ область политическаго раціонализма; отвлеченные мыслители иногда проговариваются реальными, историческими истинами.

Одна изъ такихъ истинъ недавно высказана извѣстнымъ государствовѣдомъ Блунчли. Въ своей послѣдней книгѣ: Новое международное право 1) онъ разсуждаетъ объ основаніяхъ независимости государствъ во внутреннихъ дѣлахъ слѣдующимъ образомъ.

Ученіе о независимости государствъ въ своихъ внутреннихъ дѣлахъ долгое время покоилось на чисто внѣшнемъ, юридическомъ
основаніи—на понятіи верховенства и независимости государственной
власти. Эта теорія династической легитимности была возведена въ
международный принципъ трактатами вѣнскаго конгресса. Съ этой
формальной, юридической точки зрѣнія всякія попытки къ дѣйствительной независимости народностей (попытки въ родѣ итальянскаго
движенія 1859 г., въ родѣ современнаго движенія въ Австріи) разсматривались какъ революціонныя предпріятія. Отъ этого самый
принципъ государственной независимости представлялся чѣмъ то
недоказаннымъ, а въ практическомъ своемъ примѣненіи онъ стѣснялъ
народную жизнь.

Совершенно иначе быль постановлень вопрось, когда основаніемъ права государства на независимость было признано другое высшее право каждой народности на самостоятельное развитіе и самоопредёленіе (das Recht der nationalen Entwicklung und der Selbstbestimmung der Völker). "Это быль великій успёхъ въ правосознаніи, говорить онь, когда наконець убёдились, что народы суть живыя существа и что, соотвётственно этому, ихъ государственныя учрежденія, которыя, какъ организація и какъ бы тёло народа, опредёляють и обусловливають его жизнь, должны принимать измёненія, необходимыя для того, чтобы содёйствовать и сопутствовать развитію этой жизни. Чрезь это само юридическое понятіе было одухотворено. Прежде оно было мертво и холодно. Теперь оно сдплалось полно жизни и теплоты".

Легко убъдиться, что всъ политическія понятія, къ которымъ мы часто относимся какъ къ "холоднымъ" логическимъ формуламъ, сдълаются полны жизни, получатъ "душу живу", когда наука станетъ на ту почву, на которой, полъ неизбъжнымъ вліяніемъ историческихъ событій, поставлено понятіе о государственной независимости.

<sup>1)</sup> Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten, 1868 г., стр. 46 и слъд.

Если многія противорѣчія и "отрицательныя" стремленія въ практической жизни государствъ могутъ быть устранены истинно національною и прогрессивною политикою государствъ, то завоеванія, дѣлаемыя въ умственной сферѣ разными "разрушительными" доктринами, могли бы быть остановлены научно-поставленною идеею національнаю и прогрессивнаю государства.

Даетъ ли современная наука эту идею современному обществу? Даетъ ли ее, въ большинствъ случаевъ, современная практика? Могутъ ли онъ дать ее при существующемъ методъ изслъдованія и воззръніи на государство?

Къ сожалѣнію, всѣ три вопроса должны быть разрѣшены отрипательно.

Существующій методъ не дозволяеть видіть истинныхъ основъ государственной формы, — основъ, опреділяющихъ ея значеніе и принципъ ея прогрессивной діятельности среди національнаго общества. Скажемъ больше: государствовіды обыкновенно отказываются наотрізъ отъ тіхъ основаній государства, которыя могли бы дать имъ положительныя и историческія знанія; они ищутъ раціональныхъ, юридическихъ основаній государства.

Вотъ, напримѣръ, что говоритъ одинъ изъ наиболѣе распространенныхъ учебниковъ общаго государственнаго права—учебникъ Цопфля 1).

"Часто, говорить онъ, смѣшивали и отождествляли вопрось о юридическом основаніи государства (Rechtsgrund des Staates) съ вопросомь о его происхожденіи (Entstehung)". Вопрось о происхожденіи государства, говорится далѣе, есть вопрось чисто историческій. Юридическіе пріемы не могуть разрѣшить его. Но зато и историческое ученіе о происхожденіи государства не въ силахъ дать отвѣть на вопрось объ основаніяхъ его существованія и власти надъ недѣлимымъ. Вопрось этоть, подлежащій "философской спекуляціи" (philosophische Speculation) 2) формулируется, по словамъ Цопфля, слѣдующимъ образомъ: "чѣмъ оправдывается (wodurch ist gerechtfertigt) бытіе (Dasein) государства и его господство надъ недѣлимымъ?" То же самое, только другими словами, говорять прочіе ученые.

"Какою общею разумною идеею можетъ быть оправдано существование государства и его господство надъ недълимымъ?", гово-

<sup>1)</sup> Zopfl, Grundsütze des gemeinen deutschen Staatsrechts, т. I, стр. 58 и след., по пятому изд. 1:63 г.

<sup>2)</sup> Методъ спекулятивной (върнъе всего перевести созерцательной) философіи состоить въ объясненіи смысла и связи явленій чрезъ выясненіе ихъ отношенія къ общей идет, найденной а priori. Вста частпыя явленія должны быть выведены изъ этой идеи и объяснены ею.

ритъ Германъ Шульце въ своемъ введени въ общегерманское государственное право <sup>1</sup>).

"Понятія происхожденія и причины существованія государства, говорить другой, часто еще смѣшиваются; они различаются, однако, между собою тѣмъ, что понятіе причины (raison, ratio) есть принии права, во имя котораю государство существуеть, и въ то же время творческая сила или внутренній источникъ происхожденія государства, тогда какъ различные способы проявленія этой силы въ исторіи составляють внѣшніе или историческіе источники происхожденія государства вообще или каждаго отдѣльнаго государства въ частности" 2).

"Дозволительно ли, съ юридической точки зрѣнія, существованіе государствъ?" тоскливо допрашиваетъ Р. фонъ-Моль въ своей энциклопедіи государственныхъ наукъ <sup>3</sup>).

Уяснимъ себъ прежде всего всю важность раздъленія вопроса о происхожденіи государства отъ вопроса о его раціональномъ, юридическомъ основаніи.

Происхожденіе государства, какъ мы видёли, зависить оть множества причинь и условій; разрѣшая этоть вопрось, мы имѣемъ дѣло съ законами образованія племень, языковь, различныхъ культурь, народностей, съ ихъ естественными стремленіями къ единству и независимости, съ разнообразными отношеніями, которыя нужно регулировать, со множествомъ интересовъ, нуждающихся въ удовлетвореніи, съ постоянною потребностью улучшать жизненныя условія или посредствомъ частной предпріимчивости, или посредствомъ дѣйствія власти.

Всѣ эти основанія общественных связей, эти причины и условія происхожденія государства признаются недостаточными для объясненія его существованія. Всѣ они должны дать мѣсто rationes, выведеннымь спекулятивно изъ идеи права или вообще изъ какой нибудь "идеи".

На чемъ же основано убѣжденіе въ *недостаточности* такихъ, повидимому, прочныхъ основаній? Что обезпокоиваетъ раціональное государствовѣдѣніе?

Отвѣтъ налицо.

"Такъ какъ государство, говоритъ Цопфль, въ качествъ верхов-

<sup>1)</sup> Hermann Schulze, Einleitung in das deutsche Staatsrecht, Leipz., 1867, § 41, стр. 138 и сябя.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ahrens, Cours de droit naturel ou de philosophie du droit. Т. II, § 105, стр. 314 и слъд. шестого изданія.

<sup>3)</sup> R. v. Mohl, Encyclopädie der Staatswissenschaften. 1859 r.; § 13, crp. 6.

ной формы общежитія, ставить себя въ господственное отношеніе къ недѣлимому, то въ силу этого возникаетъ противортие между государствомъ и личною свободою; это противортие не могло не вызвать ряда изслѣдованій о юридическомъ основаніи, т.-е. о юридически оправдывающемъ основаніи этого господства государства и подчиненія недѣлимаго" 1).

Нечего говорить о томъ, что, во-первыхъ, самое существованіе подобнаго "противорѣчія" въ государствѣ (мы говоримъ объ идеѣ національно-прогрессивнаго государства) можетъ быть доказано съ трудомъ, такъ какъ государственная форма и дѣятельность государствъ суть существенныя условія развитія свободы и всяческаго совершенствованія человѣка. Во-вторыхъ, что противорѣчіе, если бы оно существовало дѣйствительно, могло бы имѣть практическія послѣдствія только при томъ предположеніи, что самое происхожденіе государства зависѣло отъ дѣйствія личной воли и индивидуальныхъ силъ.

Но самые рѣшительные сторонники "юридическаго основанія" не рѣшаются объяснять происхожденіе государства чисто личными стремленіями, дѣйствіемъ индивидуальной воли. Они называютъ этотъ вопросъ историческимъ, т.-е. говорятъ, что происхожденіе государствъ зависитъ отъ цѣлаго ряда причинъ и условій, между которыми личная воля занимаетъ не особенно видное мѣсто.

Другими словами, они не рѣшаются примѣнить къ вопросу о происхожденіи государства того же метода, какъ и къ вопросу о его основаніяхъ. Они сурово порицаютъ, напримѣръ, теорію общественнаго договора, который видѣлъ причину происхожденія государства въ актѣ свободнаго соглашенія людей. И совершенно напрасно. Старые раціоналисты и метафизики, основавшіе теорію общественнаго договора, имѣли за собою одно несомнѣнное достоинство—единство метода. Признавъ личное сремленіе къ общежитію единственнымъ мотивомъ образованія общества и личную волю единственнымъ способомъ осуществленія этого стремленія, они примѣнили эти понятія единства и къ вопросу о "происхожденіи", и къ вопросу объ "основаніи". Общество возникло, по ихъ понятіямъ, вслѣдствіе договора, этотъ же договоръ былъ и основаніемъ государства и общества. Зато въ ихъ ученіи и не было никакихъ "противорѣчій", по крайней мѣрѣ, внѣшнихъ, логическихъ.

Новъйшая теорія предоставляеть вопрось о "происхожденіи" — исторіи; но къ вопросу объ основаніяхъ примъняеть прежній методъ, оставленный ей, въ сущности, теоріею договора. Она оправдываеть этоть пріемъ существованіемъ указаннаго выше "противо-

<sup>&#</sup>x27;) Цопфль, назв. соч., тамъ же.

ръчія". Но легко замътить, что это противоръчіе вытекаетъ не изъ существа общественныхъ отношеній, потому что иначе пришлось бы признать противоръчіемъ необходимый историческій процессъ перехода низшихъ формъ общежитія въ высшую. Противоръчіе возникло изъ качествъ и свойствъ метода, удержаннаго государствовъдъніемъ, несмотря на успъхи прочихъ наукъ. Если мы говоримъ, что извъстное явленіе имъетъ "право на существованіе" постольку, поскольку его основанія могутъ быть объяснены раціональнымъ путемъ,—мы невольно становимся въ противортие съ историческими, бытовыми основаніями явленія. Но, замътимъ это разъ навсегда, противоръчіе это существуетъ между явленіемъ и нами или, лучше сказать, между явленіемъ и нашимъ методомъ изслъдованія, но никакъ не въ существъ явленія.

Конечно, это соображение ничего не говорить противь того факта, что въ каждомъ явлени, въ особенности частномъ, бывають внутреннія противорьчія. Они раскрываются или всльдствіе того, что извъстное явленіе утратило свою жизненную силу, разлагается, готово перейти въ другую форму, или всльдствіе того, что оно не ладитъ уже съ общимъ строемъ общественной жизни, въ прочихъ своихъ явленіяхъ ушедшей впередъ. Таково было положеніе крыпостного права въ XIX ст., таково теперь положеніе палаты лордовъ въ Англіи. Но такія противорьчія усматриваются и изсльдуются не иначе, какъ при помощи историческихъ средствъ, т.-е. въ отношеніи извъстнаго явленія ко всему строю общества и ко всьмъ частнымъ его явленіямъ.

Понятно также, что исторія говорить о противорѣчіяхъ, раскрывающихся и уничтожающихся въ процессѣ народнаго развитія; слѣдовательно, она не имѣетъ дѣла съ противорѣчіями безусловными, "принципіальными", но съ противорѣчіями относительными. Рыцарство не было противорѣчіемъ въ эпоху крестовыхъ походовъ; но оно противорѣчило складу того общества, для котораго Сервантесъ написалъ своего Донъ-Кихота.

Напротивъ, Цопфль, Моль, Аренсъ и т. д. выводятъ необходимость теоріи "юридическаго основанія" изъ предположенія противорічія принципіальнаго, вічнаго и безусловнаго—между абсолютною идеею личности и абсолютною же идеею государства. Конечно, и личность, и государство, какъ явленія живын, дійствующія вмісті и другъ для друга, не породили его. Оно явилось вслідствіе того, что метафизическая философія, въ свое время и подъ вліяніемъ историческихъ условій (о которыхъ было сказано въ своемъ місті), отвлекла и возвела въ абсолють идею личности и идею государства, а вслідъ затімъ противоположила ихъ другъ другу.

Но конечнымъ результатомъ такого противоположенія должно быть все-таки примиреніе, соглашеніе. Несмотря на противорѣчіе, государство должно быть дедуцировано, построено на прочныхъ основаніяхъ. Къ этой цѣли одинаково стремятся всѣ государствовѣды. Остается узнать, насколько пригодны ихъ способы для достиженія такой важной цѣли.

Прежде всего необходимо остановиться на свойствахъ этого способа. Новъйшая теорія ищеть разумной причины бытія государства,—идеи, которая оправдывала бы его существованіе.

Какъ можетъ быть найдена эта идея, въ какомъ порядкъ общественныхъ явленій скрывается она? Рядъ историческихъ явленій, предшествозавшихъ установленію государственной формы, рядъ условій, вліявшихъ на постепенное установленіе общественныхъ связей, на прогрессивное движеніе общества отъ одной формы къ другой, признается недостаточнымъ для объясненія государственной идеи. Поэтому ее должно искать въ ряду явленій, слюдовавшихъ за установленіемъ государственной формы,—въ явленіяхъ, которыя могутъ считаться результатомъ государственной дъятельности. Другими словами: мы должны искать идеи государства не въ условіяхъ и причинахъ его образованія, но въ цюляхъ его послѣдующей дъятельности. Бытіе государства должно быть оправдано его цюлью.

Дѣйствительно, къ этому выводу приходить огромное большинство современныхъ государствовѣдовъ.

Они одинаково отвергаютъ естественно-историческую теорію государства, хотя несовершенно развитую въ ученіи, напримъръ, Аристотеля. Съ точки зрѣнія этой теоріи, государство существуетъ такъ же необходимо, какъ и всѣ его элементы, — оно есть форма бытія осѣдлой народности. "Этимъ способомъ, говоритъ Цопфль, вопросъ о юридическомъ основаніи государства совершенно заканчивается и разрѣшается; государство при этомъ не нуждается ни въ какомъ дальнѣйшемъ оправданіи; но основаніе его бытія лежитъ въ самомъ этомъ бытіи, какъ необходимый фактъ. Государство, подобно всякому недѣлимому, можетъ сказать: sum, quia sum— "есмь, потому что есмь". Теорія эта, говорится далѣе, достаточна лишь настолько, насколько она видитъ въ государствѣ проявленіе извѣстной идеи, чрезъ которую объясняются и естественно-историческіе факты.

Точно такъ же отвергаются разныя теоріи, недостаточныя для современныхъ государственныхъ формъ, но вѣрно указывающія на принципъ его первобытныхъ формъ, — напримѣръ, теоріи патріархальную, патримоніальную и т. д.

"Государство, говоритъ Шульце 1), оправдывается его разумною

<sup>1)</sup> Назв. соч., стр. 166.

идеею, его *итльто*". Моль 1), задавши вопрось о "дозволительности" существованія государства, отвінаеть на него утвердительно, такъ какъ, говорить онъ, человікъ только въ государстві можеть обезнечить различныя сферы своей жизни и осуществить свои ціли. Еще різче высказывается тотъ же Цопфль: "государственная ціль, говорить онъ, есть разумная идея, осуществляемая чрезъ существованіе государства, и она, именно потому, что составляеть нравственную сущность послідняго, является по отношенію къ членамъ государства какъ практическое требованіе разума". И дальше: "государственная ціль есть не что иное, какъ существо самого государства". 2).

Не подлежить сомнѣнію, что вопрось о цѣли государства занимаеть одно изъ первыхъ мѣстъ въ политической философіи, но далеко не то, какое думають дать ему названные ученые.

Вопросъ о цёли государства есть вопросъ о томъ, какія условія общежитія должны быть обезпечены и интересы общества осуществлены принудительною дёятельностью государства? Это есть вопросъ о распредёленіи разныхъ задачъ между данными и опредёленными силами — частною предпріимчивостью и государственною властью. Ученіе о государственныхъ цёляхъ имёстъ въ виду выяснить общіе принципы дъятельности государства, начала управленія, но не имёстъ никакого отношенія къ причинамъ бытія государства.

Напротивъ, государствовѣды отождествляютъ вопросъ о государственныхъ цѣляхъ съ вопросомъ о причинахъ бытыя государства. Ученіе о цѣляхъ дѣлается средствомъ объясненія и "оправданія" существованія государственной формы. Въ этомъ видѣ вопросъ о "цѣляхъ" занимаетъ неподобающее ему мѣсто въ наукѣ и приводитъ къ извращенію всѣхъ понятій о государствѣ.

Методъ объясненія бытія вещей ихъ цѣлью, въ настоящее время составляющій печальную особенность государственныхъ наукъ, въ прежнее время быль усвоенъ почти всѣми отраслями знаній. Прежнія науки отличались вообще телеологическимъ характеромъ, т.-е. разсматривали каждое явленіе въ отношеніи къ его цѣли, выходя изъ той гипотезы, что все мірозданіе организовано по извѣстному предваятому раціональному плану, сущность котораго можетъ быть выяснена изъ общихъ началъ разума. Самое понятіе цѣли, съ телеологической точки зрѣнія, вытекало не изъ внутреннихъ условій развитія и существованія предмета, но изъ понятія идеи, лежащей какъ бы вню его, но организующей внѣшнее соотношеніе предметовъ. Такимъ

<sup>1)</sup> Назв. соч., тамъ же.

<sup>2)</sup> Стр. 41 и прим. 1.

образомъ, прежнія науки имѣли дѣло съ понятіемъ *внишнихъ ипълей*, данныхъ предметамъ и объясняющихъ причину ихъ существованія.

Разумфется, этотъ взглядъ былъ развитъ больше всего въ эпоху схоластической философіи, въ періодъ теологическаго міросозерцанія. Но и послѣ упадка этой философіи теорія внѣшнихъ рапіональныхъ пълей долгое время господствовала въ умахъ людей. Она опровергалась по частямъ, по мфрф открытія положительныхъ законовъ мірозданія и міровой жизни. Такъ, до открытія положительныхъ законовъ всемірнаго тяготьнія, законовъ центробыжной и центростремительной силы, астрономы доказывали, что орбиты планеть должны имъть круглую форму, на томъ основаніи, что кругъ есть наиболже совершенная линія, а Богъ не могъ создать ничего несовершеннаго. Такъ, возвышение воды въ насосахъ, при образовании безвоздушнаго пространства, объясняли тёмъ, что природа боится пустоты. Не говоримъ уже о более грубыхъ понятіяхъ, вытекавшихъ изъ этого общаго воззрвнія: какъ, въ силу этихъ понятій. солнце существуєть для того, чтобы освъщать землю, какъ "вся еже есть сущаго" сотворено на потребу человека, какъ волосы покрывають нашу голову для того, чтобы гръть ее, какъ самъ человъкъ существуетъ для того, чтобы осуществить высшія цёли своего "призванія".

Но даже въ тѣ времена теорія внѣшнихъ цѣлей на доходила до крайнихъ своихъ послѣдствій. Конечно, самый рѣшительный телеологъ, объяснявшій существованіе солнца необходимостью освѣщать землю, не рѣшился бы утверждать, что, если бы было доказано, что цѣль освѣщенія и нагрѣванія земли можетъ быть достигнута другими средствами, солнце прекратило бы свое существованіе.

Только въ области нравственныхъ и политическихъ наукъ телеологическіе пріемы достигли крайняго своего развитія и по очень понятной причинѣ. Внѣшній, предметный міръ состоитъ изъ явленій, бытіе которыхъ не зависитъ отъ человѣческой воли. Телеологія считала возможнымъ объяснить причину ихъ бытія чрезъ объясненіе ихъ цѣли. Но, во всякомъ случаѣ, она относилась къ ихъ бытію какъ къ данному, существующему независимо отъ человѣческой воли.

Напротивъ, область политическихъ и нравственныхъ явленій признавалась чѣмъ-то вполнѣ зависящимъ отъ человѣческой воли. Бытіе ихъ, какъ полагали (и полагаютъ), можетъ быть объяснено не только ихъ цѣлью вообще, но и актомъ человѣческой воли, создавшей это явленіе, въ виду опредѣленной цѣли.

Это различіе между физическими и нравственными науками, упорно держащееся до настоящаго времени, есть главная причина того, что телеологическое воззрѣніе сохранило свое господство въ политикѣ. Между тѣмъ это различіе не имѣетъ никакого основанія.

Во-первыхъ, человъческая воля и дъятельность имъютъ свое значение и въ предметномъ міръ. Если бы мы могли предположить противное, то экономистамъ пришлось бы исключить изъ своей науки весь отдълъ о производствю, который разсуждаетъ о томъ, какъчеловъческій трудъ видоизмъняетъ форму матеріи и творитъ цънности. Ученіе о производствъ справедливо различаетъ два факта: существованіе извъстныхъ элементовъ матеріи, которыхъ бытіе не зависитъ отъ воли и дъятельности человъка, и, во вторыхъ, извъстную комбинацію этихъ элементовъ, посредствомъ которой производитель, знающій законы природы, видоизмъняетъ форму матеріи и дълаетъ ее способною къ потребленію. Мы не можемъ ни создать, ни уничтожить ни одного атома матеріи, но можемъ видоизмънять ея форму согласно нашимъ потребностямъ, и то не иначе, какъ на основаніи неизмънныхъ законовъ природы.

То же самое должно сказать и о явленіяхъ нравственнаго и политического міра. Если мы не рішимся исходить изъ понятія абсолютной, метафизической свободы воли (на что врядъ ли можно рёшиться при современномъ успъхъ знаній), то мы должны будемъ признать, что человъческая воля и діятельность такъ же относится къ міру нравственному и политическому, какъ и къ "предметному". Міръ этотъ, какъ было указано выше, слагается изъ элементовъ, бытіе которыхъ не зависить отъ человъческой воли. Мы не можемъ уничто-жить ни одного атома нравственной и политической природы человъка, ни одного изъ существенныхъ ея элементовъ: ни племенныхъ различій, ни особенностей языка, ни естественныхъ стремленій народности къ независимости и единству, ни общаго требованія государственности. Человъческая воля имъетъ значение только въ дълъ комбинаціи этихъ элементовъ и видоизміненія ихъ формы, но и при этомъ она должна принимать въ разсчетъ естественные законы, по которымъ развиваются человъческія общества, иначе всъ усилія ея будутъ безуспѣшны и безплодны.

Съ этой точки зрѣнія понятно, насколько бытіе явленій нравственнаго и политическаго міра можетъ быть объясняемо ихъ цѣлью. Теорія цѣлей и цѣлесообразности непримѣнима къ отдѣльному человѣку и къ цѣлому обществу.

Относительно отдёльнаго человёка никто не рёшится теперь сказать, что онъ существуеть для осуществленія разныхъ цёлей: каждый убёжденъ, что вся совокупность человёческихъ цёлей возникаетъ изъ факта существованія человёка, изъ условій его сохраненія и развитія. Sum, quia sum. Понятіе цёлей не есть здёсь нёчто первоначальное, но по существу своему производное.

Общество со всёми его элементами возникаеть не изъ извёстныхъ

цѣлей, а всѣ цѣли его возникають изъ условій его существованія и развитія: sum, quia sum. Не цѣль объясняеть бытіе общества, а цѣли общественныя объясняются его существованіемъ; не общество основано на своей цѣли, а какъ разъ наоборотъ.

Телеологическое объяснение бытія явленій, съ научной точки зрѣнія и просто съ точки зрѣнія здраваго смысла, всегда отличалось двумя признаками: недостаточностью и неубъдительностью.

Нечего удивляться, что и доказательства необходимости государства, представленныя политическою философіею, отличаются тѣми же признаками; они всѣмъ кажутся недостаточными и никого не убѣждаютъ. Этобабо води

Какимъ образомъ бытіе государства можетъ быть выведено изъ понятія о его цёли? Это прежде всего зависитъ отъ того содержанія, которое мы дадимъ понятію цёли.

Содержаніе государственной ціли прежде всего опреділяють идеею права, составляющаго, какъ говорять, самую безспорную и спеціальную задачу государства, его "внутреннее существо". Насколько эта идея можеть объяснить бытіе государства?

Право, въ самомъ общемъ своемъ опредъленіи, есть совокупность нормъ, опредълющихъ извъстныя человъческія отношенія. Разсматриваемое съ точки зрѣнія личныхъ отношеній, оно подходитъ подъ опредъленіе Канта, въ силу котораго право есть совокупность условій, при которыхъ свобода одного совмѣщается съ свободою другого, по всеобщему закону свободы. Въ сферѣ публичной право проводитъ границу между государственною властью и частною свободою. Словомъ, вездѣ и во всякомъ случаѣ право даетъ извъстную форму человѣческому общежитію, человѣческимъ отношеніямъ; оно опредъляетъ условія существованія различныхъ элементовъ политическаго общества. Но даетъ ли оно бытіе этимъ отношеніямъ и элементамъ? Право опредѣляетъ, въ какомъ отношеніи государство должно находиться къ подчиненнымъ организмамъ, но имъ ли создано государство и эти организмы? Другими словами: возможно ли опредѣляемое содержаніе выводить изъ опредѣляющей его формы?

На этотъ вопросъ очень хорошо отвъчаетъ одинъ изъ замъчательныхъ критиковъ современныхъ воззръній на государство, К. Францъ.

"Право, говорить онъ, не имъетъ въ себъ ничего творческаго, оно не порождаетъ никакихъ связей, оно вездъ предполагаетъ фактически существующія связи, на которыя оно дъйствуетъ формирующимъ образомъ, слъдовательно, регулятивно, но не учредительно. Ни бракъ, ни община не возникаютъ изъ права, точно такъ же и государство. Даже такіе чисто внъшніе союзы, какъ, напримъръ, акціонерная компанія, вызываются къ бытію не правомъ, но интересами участни-

ковъ -- право даетъ только форму этому союзу"... "Здёсь заблужденія договорной (т.-е. и раціональной) теоріи, продолжаеть онъ, обнаруживаются еще въ новомъ свъть. Она хотьла, въ самомъ дъль, вывести цёлое государство изъ формы, откуда могли постоянно возникать только безсодержательныя формулы. Насколько распространено это ошибочное направленіе, видно даже теперь изъ разныхъ проектовъ конституцій, исходящихъ всегда изъ "всеобщей схемы". Подробности этой схемы развивались болже по логическим требованіямь, нежели по действительнымъ потребностямъ, при чемъ всякое внимание къ даннымъ отношеніямъ обыкновенно исчезаетъ. Дъло часто принимаетъ такой видъ, какъ будто государство состоить изъ однихъ законовъ и изъ этихъ законовъ должно возникнуть самое состояніе общества, т.-е. содержаніе изъ законовъ... Источникъ этого зла заключается въ ложномъ взглядъ на право, въ представленіи, что оно имъетъ творческую силу и въ особенности можетъ и должно основать государство, при чемъ действительно творческія силы, т.-е. физическіе и нравственные элементы, оставляются почти безо всякаго вниманія. Соотвётственно этому и учение о государствы разсматривалось только какъ государственное право, тогда какъ последнее есть отрасль науки о государствъ, -- отрасль, которая не можетъ существовать сама по себъ, но неизбъжно сдълается сухою вътвью, къ которой будетъ ирикраплена, подобно паутина, сать пустыхъ формулъ".

Итакъ, идея права не можетъ быть "внутреннимъ, живымъ существомъ" государства, ни историческою причиною, ни раціональнымъ основаніемъ его бытія. Чрезъ совокупность юридическихъ нормъ государственная жизнь получаетъ опредъленную форму, всѣ отношенія дѣлаются прочными, право неприкосновеннымъ. Но неужели вопросомъ о "формѣ" исчерпывается все содержаніе великой общественной науки? Всякій трезвый умъ пожелаетъ еще изслѣдовать, что станетъ дълатъ политическое общество, получившее извѣстную форму?

Политическая наука слишкомъ долгое время останавливалась на вопросф о государственномъ устройствю, насколько последнее зависить отъ юридическихъ нормъ. Вопросъ этотъ въ свое время (до французской революціи) былъ такъ важенъ, и юридическія гарантіи до такой степени были необходимы для его разрешенія, что умъ философовъ и публицистовъ, направленный въ сторону, увидель въ "правф" альфу и омегу государственной жизни, внутреннюю сущность и конечную цёль государства.

Но XIX ст. начало утомляться спорами объ "устройствъ"; оно выдвинуло на первый планъ вопросъ о государственномъ дъйствіи. Этотъ вопросъ уже не могъ быть разръшенъ юридическими форму-

лами. Тщетно юристы-государствовъды доказывали, что люди соединились въ государство единственно для права, что право есть главное связующее начало общежитія, и государство призвано для его осуществленія. Страшное развитіе промышленности, раздоры между трудомъ и капиталомъ, рабочій вопросъ, банковое дѣло, желѣзныя дороги, народное образованіе, требованіе мѣръ общественной гигіены, обезпеченіе народнаго продовольствія, помощь бѣднымъ, тарифы, національный вопросъ, движенія въ Италіи, Австріи, Турціи и т. д—все это подсказывало, что дойствіе государства имѣетъ въ виду еще и другіе интересы, и что если оно замкнется въ строго юридическую сферу, оно сдѣлается безилодно, и самое государство не будетъ имѣть никакого резона продолжать свое существованіе.

ХІХ ст. потребовало отъ государства дийствія; оно же стремится поставить государство на національную почву, т.-е. здісь ищетъ смысла и право его существованія. Среди этого всеобщаго движенія, что говорить наука, взлеліянная на "раціональныхъ формулахъ"; Она, вмісті съ партією раціональныхъ индивидуалистовъ, призываетъ къ порядку. Когда оказывается, что ея Rechtsgrund никого не убіждаеть и всімъ кажется недостаточнымъ, когда среди шумныхъ требованій жизни, безпрерывной переділки карты Европы, движенія новыхъ экономическихъ силъ, ея формулы о существі права оказываются недостаточными, и общество желаетъ видіть въ государстві нічто другое, чімъ простую страховую компанію—Вгапакаяє (какъ выражался о государстві извістный Шлецеръ),—она поворачиваетъ на него пушки... настоящія пушки, заряженныя картечью, усовершенствованныя докторомъ Круппомъ.

Вездъ раздаются крики о быстромъ распространеніи разрушительныхъ теорій; лѣтосчисленіе этихъ пагубныхъ явленій ведется съ "нечестивда" Прудона, провозгласившаго анархію.

Но припомнимъ факты. Противъ какого государства возстаетъ Прудонъ, напримѣръ, въ своей Системъ экономическихъ противоръчій? Слова его слишкомъ ясны: онъ имѣетъ въ виду именно эту пустую "форму", хотя "одухотворенную" идеею права, но которая призвана къ "бездѣйствію и охраненію". Указавъ на глубокіе, жгучіе вопросы современной жизни, отъ разрѣшенія которыхъ государство систематически устраняется, онъ продолжаетъ:

"Жалкіе актеры парламентскихъ трагедій, вотъ что вы такое талисманы противъ будущаго! Каждый годъ приноситъ вамъ жалобы народа, и когда васъ спрашиваютъ о средствахъ противъ зла, ваша мудрость закрываетъ себѣ лицо... Вся ваша энергія стоитъ за неподвижность, вся ваша добродѣтель улетучивается въ пожеланіяхъ! Подобно фарисею, вы, вмѣсто того, чтобы кормить вашего отца молитесь за него! Я говорю вамъ, мы обладаемъ секретомъ вашего назначенія: вы существуете для того, чтобы мѣшать жить. Nolite ergo imperare, ступайте прочь!..

"Но мы, сознающіе назначеніе власти съ другой точки зрѣнія; мы, желающіе, чтобы спеціальною задачею правительства было извидываніе будущаго, исканіе прогресса, доставленіе всѣмъ свободы, равенства, здоровья и благосостоянія, будемъ мужественно продолжать
нашу критическую задачу".

Противъ какого государства направлены эти слова? Какую государственную идею преслъдуетъ великій отрицатель?

Идею государства, построенную на отвлеченныхъ логическихъ формулахъ. въ силу которой государство есть не что иное, какъ внъшнее проявление права, система гарантий.

Эта идея была выработана въ періодъ борьбы съ абсолютизмомъ стараго порядка и была весьма пригодна для обновленія государственнаго устройства на началахъ свободы.

Но она оказалась непригодною для практической доммельности государства; она, въ моментъ своего господства, направляла правительственныя силы на поддержаніе порядковъ, неладившихъ съ новыми требованіями жизни.

Абсолютная въ своемъ существѣ, она стояла въ противорѣчіи и враждѣ съ идеею прогресса, т.-е. съ постояннымъ видоизмѣненіемъ общественныхъ условій.

Что вышло изъ этого понять не трудно.

Раціонализмъ заранѣе освятилъ возможность вывода, что если разумъ не "оправдаетъ" существованіе государства — опо должно прекратить свое существованіе. Раціональное объясненіе "основаній государства", придуманное въ прежнее время, оказалось несостоятельнымъ, неубѣдительнымъ и даже невозможнымъ въ виду насущныхъ и законныхъ вопросовъ общественной жизни.

Стало быть, явленіе, не им'єющее основанія, должно быть отвергнуто, какъ ненужный остатокъ прежняго времени.

Гдѣ же средство остановить подобное движеніе? Государство, превратившееся въ метафизическую формулу и приноровленное исключительно къ интересамъ "порядка",—что можеть оно отвѣчать на вызовъ?

Мы слышали нёсколько такихъ отвётовъ. Іюньская рёзня на улицахъ Парижа, осадное положеніе, государственный переворотъ 2 декабря 1851 г., наполеоновская имперія съ "порядкомъ" внутри и внёшними войнами—вотъ лучшіе образчики этихъ отвётовъ. Что такое былъ Наполеонъ III, какъ не призванный и коронованный порядокъ, послёднее "доказательство" метафизическаго принципа, провозглашеннаго индивидуализмомъ?

Въ 1869 г. большого скандала надълала ръчь Наполеона III въ законодательномъ корпусъ, когда парламентскія привилегіи были расширены и составилось "либеральное" министерство Оливье. Въ этой ръчи говорилось, что во Франціи чрезвычайно трудно примирить порядокъ и свободу; императоръ убъждалъ парламентъ водворить свободу и бралъ отвътственность за порядокъ на себя.

Либералы, подготовившіе превращеніе абсолютной имперіи въ имперію парламентарную, сильно издівались надъ этимъ противоположеніемъ порядка и свободы — вещей, идущихъ рука объ руку, обезпечивающихъ другъ друга. Но событія показали, что они смізялись надъ своими собственными теоріями.

Противополагая порядокъ и свободу, императоръ, очевидно, хотъъ сказать, что тотъ государственный идеалъ, который таится въ душъ каждаго француза, смотрящаго на государство съ точки зрънія "началъ 1789 г." 1), можетъ быть, въ данную минуту, поддержанъ именно тъми мърами, которыя употребляла имперія въ теченіи 20 лътъ. Свобода должна повести къ требованію другого государственнаго идеала. Событія оправдали это предчувствіе, и преемникамъ Наполеона пришлось взяться за его же дъло, т.-е. за порядокъ. Долго ли онъ продержится, это трудно сказать. Но во всякомъ случать, мъры версальскаго правительства только отсрочили ръшеніе вопроса, который для государства формулируется слъдующимъ образомъ:

Должно ли государство идти навстрѣчу новымъ требованіямъ и условіямъ общества, стать во главѣ всякаго движенія, руководить имъ въ видахъ общаго блага, словомъ, расширить свою идею практическими требованіями историческаго развитія, расти вмѣстѣ съ обществомъ; или оно должно замкнуться въ кругъ прежнихъ логическихъ формулъ, отставать съ каждымъ годомъ отъ общественнаго движенія, стать не во главѣ общества, а позади его, при чемъ послѣднее будетъ развиваться въ ущербъ ему, во вредъ самому себѣ?

Каждый, кто удовлетворительно разрёшить этоть вопросъ, будь это Орлеань, Бурбонь, новый Бонапарть, республика "единая и нераздёльная", республика федеральная, заслужить вёчную благодарность Франціи и всего, человёчества.

Приведемъ еще другой примъръ насилія раціонализма, и мы можемъ заключить этотъ отдълъ нашего труда.

Отвлеченная и строго юридическая формула государства оказывается несостоятельною и лишенною основанія предъ другимъ вели-

<sup>1) 2-</sup>я статья этой деклараціи говорить, что *щъл*ь политическаго союза состоить въ *охраненіи* естественныхъ и прирожденныхъ правъ человъка. Мы видъли выше, къ какимъ выводамъ приводить эта идея.

кимъ движеніемъ современной исторіи—движеніемъ національнымъ. До начала этого движенія въ XIX ст., немногія европейскія государства были построены на живыхъ началахъ народности и, что всего замъчательнъе, именно эти государства достигли раньше друтихъ высокой степени культуры и добились вліянія на ходъ всемірной исторіи. Таковы Франція, Англія, Голландія и нікоторыя другія. Прочія государства слагались путемъ чисто искусственнымъ, не имъвшимъ ничего общаго съ естественнымъ ростомъ народности и превращениемъ ея въ государство. Трактатъ, отдача въ приданое, удачная война, завъщаніе, обыкновенно ръшали вопросъ о томъ, кому долженъ принадлежать тотъ или другой народъ. Составить государство, подобное Австріи, изъ обломковъ Италіи, Германіи, славянскихъ земель, венгерскаго королевства, ничего не значило въ тѣ времена, когда народы разсматривались какъ часть поземельной собственности, которою можно было распоряжаться вмфстф съ ея "илодами". Съ возрожденіемъ чувства національной независимости этотъ порядокъ вещей оказался несостоятельнымъ. Раздробленная Италія, отданная въ распоряженіе десятка не-національныхъ династій, Германія, не вышедшая изъ своего феодальнаго раздробленія, разноплеменныя австрійскія народности, племена порабощенныя Турцією обнаружили вновь (на долго задержанное) стремленіе къ единству и независимости, стремление основать свое государство.

Движеніе это встрѣтило ли дѣйствительную, научную опору въ раціонально-юридической теоріи государства? Встрѣтило ли оно въ ней союзницу, которая могла бы помочь ему чѣмъ-нибудь большимъ, кромѣ общихъ соображеній о свободѣ человѣка и народа?

Такой поддержки не оказалось и быть не могло; напротивъ, національное движеніе встрѣтило извѣстную вражду именно въ этой теоріи. указада депофицестий актомиться ком вот на

Канть очень хорошо опредёлиль, что такое государство съ отвлеченной точки зрёнія. "Государство (civitas), говорить онь, есть соединеніе массы людей подъ господствомъ юридическихъ законовъ" 1). Слёдовательно, "юридическіе законы" суть единственное связующее начало этой "массы людей", и она можетъ набираться изъ всёхъ человеческихъ племенъ. Существованіе такого государства, какъ Австрія, вполнё оправдывается съ этой точки зрёнія, и всякое посягательство на ея цёлость будетъ преступленіемъ противъ юридическаго закона. Абстрактная теорія государства сходилась въ своихъ основаніяхъ съ тёмъ практическимъ легитимизмомъ, который на вёнскомъ еще конгрессё занимался передёломъ народовъ, соединяя подъ одинъ "юридическій законъ" самыя разнообразныя народности.

<sup>1)</sup> Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, § 45.

Только уже въ XIX ст. послѣ великихъ войнъ за народную независимость отъ господства французскаго "юридическаго закона" (можетъ быть и очень хорошаго), государственная теорія должна была уступить историческому движенію. Съ великимъ множествомъ оговорокъ было признано, что народность есть натуральная основа государства.

Въ этомъ отношении между собою сходятся всё почти мыслители и ученые, знаменитые и не-знаменитые. Этому успёху общественныя науки обязаны отчасти великимъ историческимъ событиямъ начала XIX ст., отчасти усилиямъ исторической школы. Такъ Савиньи, въ своей Систем нын. рим. права, говоритъ (довольно фигурально), что "государство есть тёлесный образъ духовной общности народа". Шталь 1) выражается яснёе и опредёленнёе. "Человёчество; гововоритъ онъ, въ цёломъ не имёетъ ни общности, ни замкнутости естественныхъ потребностей, ни единства и индивидуальности нравственнаго сознания. Поэтому, государство не есть призвание (Beruf) пёлаго человёчества, которое не предназначено къ всемірному государству, но призваніе народа. Государство должно соотвётствовать каждому народу въ качествё устроителя и носителя его жизни". Новые писатели еще энергичнёе выражаютъ мысль, что народъ есть натуральная основа государства.

Но не трудно замѣтить, что вся эта теорія есть какъ бы посторонній элементь въ общемъ ученіи о государствѣ. Сама историческая школа, оказавшая такія услуги политико-юридическимъ наукамъ, не вполнѣ покончила съ исканіемъ отвлеченной идеи государства. Народность разсматривалась ею, какъ совокупность условій, среди которыхъ осуществалется государственная идея. Что касается современныхъ трактатовъ, то весьма трудно сказать, къ чему послужило для нихъ принятое ими положеніе исторической школы. Если народность есть основа государства, то къ чему же искать еще другихъ основаній бытія государства, къ чему "оправдывать" его существованіе предъ извѣстною идеею? Почему не выяснить его основаній изъ общихъ научныхъ законовъ образованія и развитія народностей, потому что здѣсь только можетъ быть найдена истинная "идея" и животворящій принципъ государства? Другими словами, почему въ основу теоріи государства не положена теорія народности?

Что отношеніе "раціональной" теоріи государства къ принципу народности не совсёмъ искренно, можно видёть изъ множества приміровъ. Блунчли, тотъ самый ученый, который такъ хорошо говорить объ "одухотвореніи" принципа невмішательства началомъ

<sup>1)</sup> Philos. des Rechts.

народности, въ своемъ Общемъ государственномъ прави (Allgemeines Staatsrecht), признавая значеніе народности для государства, создаетъ, однако, теорію всемірнаго, общечеловъческаго государства. Онъ требуетъ подобной формы на томъ основаніи, что идея человъка для осуществленія своего нуждается въ болѣе широкихъ формахъ общенія, чѣмъ національное государство, и самая идея государства есть идея не національная только, а общечеловъческая. Что общаго между этимъ методомъ и методомъ историческимъ, который неизоѣжно приводитъ къ теоріи національнаго государства?

Далѣе, вездѣ замѣтно стремленіе какъ нибудь примирить государственную форму, основанную единственно на общности "юридическаго закона", съ естественно-историческимъ понятіемъ народности. Этой цѣли думаютъ удовлетворить тонкимъ различіемъ между понятіями напія (Nation) и народъ (Volk), или естественною народностью (Naturvolk) и народностью государственною (Staatsvolk).

Естественная народность можеть быть разбита между нѣсколькими государствами (Германія до послѣдняго времени), или отдѣльныя части разныхъ естественныхъ народностей могутъ составлять одно государство (славяне, нѣмцы, венгерцы и до послѣдняго времени итальянцы входятъ въ составъ Австріи). Если рѣчь идетъ о факть, въ такомъ случаѣ это различіе разрѣшаетъ всѣ сомнѣнія. Но для научной теоріи этого успокоительнаго различія недостаточно.

Германія не удовлетворилась тімь, что она, какъ Naturvolk, была разбита на нісколько Staatsvolk'овъ. Она все стремилась слить это понятіе въ одно живое цілое и почти достигла ціли.

Какое утъшение народностямъ Австріи, "моимъ народамъ", какъ выражаются Габсбурги, что они не существуютъ, какъ Naturvolk, но представляютъ огромный Staatsvolk?

Одно изъ двухъ—или государство имѣетъ свое основаніе въ народности, и въ такомъ случаѣ система искусственныхъ политическихъ клѣтокъ противорѣчитъ истинному, жизненному началу государства, почему карта Европы должна преобразоваться и преображается сообразно стремленію каждой народности къ единству и независимости.

Или государство имъетъ свое основание въ отвлеченной и безнаціональной юридической цъли, а потому система искусственныхъ политическихъ сочетаній должна быть поддерживаема, естественныя стремленія народовъ должно разсматривать какъ "разрушительныя" теоріи и подавлять силою.

Здёсь нётъ выбора ни для теоріи, ни для практики. Пока теорія будеть видёть основаніе государства въ чемъ-либо иномъ, кром'є естественно-историческихъ условій народности,—она будеть поддер-

живать практику, насильственно замыкающую и комбинирующую разныя народности въ искусственныя политическія тёла. Мало того, она не найдетъ истиннаго принципа государственности, не опредёлитъ условій жизненности и нормальнаго развитія государства.

Но вѣдь существують же государства, не построенныя на этомъ началѣ? Да, но отсутствіе этого принципа есть главная причина ихъ вѣчной болюзни. Австрія обладаетъ хорошею и очень образованною администрацією, либеральною конституцією, доставляетъ подданнымъ правосудіє, обезпечиваетъ ихъ свободу и собственность,—словомъ, обладаетъ всѣмъ, чѣмъ должно обладатъ хорошее государство по его "внутреннему существу и идеѣ". Почему же оно готово развалиться каждую минуту? Почему "мои народы" употребляютъ свободу слова для распространенія идей, противныхъ единству столь просвѣщеннаго государства? Не потому ли, что всѣ они чувствуютъ, въ какой степени они "не дома", не въ своемъ государствъ, и что ихъ государство далеко не здѣсь?

И вотъ просвъщенное государство должно поддерживать свое существованіе или конституціональными уловками, или армією, т. е. или обманомъ, или насиліемъ.

Такимъ образомъ, современная государственная теорія предъ всёми великими движеніями вёка оказывается безсильною и безпомощною, а руководимая ею практика должна прибёгать къ насилію или къ обману. Нормально ли такое положеніе вещей—пусть рёшить каждый безпристрастный читатель 1).

<sup>1)</sup> См. Приложеніе І, в въстаницент йняньстр заминовинцействови Ред.

## возрождение германии

И

## ФИХТЕ СТАРШІЙ 1).

## Лекція І.

Въ 1862 году германское общество шумно праздновало столътній юбилей рожденія Фихте Старшаго. Немногіе изъ знаменитыхъ философовъ этой страны удостоились такой чести. Германія, конечно, не забыла ихъ. Въ обширномъ умственномъ кациталѣ своемъ, благодарное общество умфетъ открыть вклады, принадлежащие его великимъ мыслителямъ. Почему же именно Фихте вызвалъ такое одушевленное сочувствіе? Потому ли, что его философская система стоитъ выше другихъ? - Далеко нътъ. Философія Фихте, даже въ свое время, не имъла такого всеобъемлющаго значенія, какое прежде него имълъ Кантъ, а послъ Гегель. Въ свое время, система Фихте была однимъ изъ возможныхъ способовъ разрешения задачъ, поставленныхъ критическою философіей Канта. Она совпадаетъ со временемъ илодотворнаго, но переходнаго движенія философской мысли; субъективный идеализмъ Фихте-переходная ступень къ всеобъемлющимъ системамъ спекулятивной философіи: объективному илеализму Шеллинга и абсолютному идеализму Гегеля.

Смѣло можно сказать, что если бы Фихте оставилъ Германіи только свою философію, его имя стояло бы, въ общественномъ сознаніи, немногимъ выше именъ Рейнгольда или Якоби. Но въ дѣятельности Фихте была другая сторона, которая даетъ его личности необыкновенное обаяніе въ глазахъ не только германца, но и вся-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Публичныя лекціи, читанныя въ мартѣ 1871 года въ С.-Петербургѣ.

каго, кому дороги человъческие интересы. Въ отношени къ созердательной, философской способности, онъ уступалъ Канту и Гегелю; но онъ превосходилъ ихъ стремлениемъ перевести философския понятия въ жизнь, стремлениемъ обновить дряхлъвшее общество посредствомъ воспитания его, къ новой, духовной жизни. Фихте не какъ философъ, но какъ проповъдникъ философии, какъ народный учитель, ораторъ навсегда останется въ памяти политической Германии. Эта сторона дъятельности Фихте приобрътаетъ особенную важность, если мы вспомнимъ, на какую цъль она была направлена. Воспитание народа къ новой духовной жизни, въ глазахъ Фихте, было средствомъ подвинуть впередъ національное дъло Германіи, сначала освободить ее отъ ига чужеземцевъ, а затъмъ сдълать изъ нея могущественный органъ исторической жизни человъчества.

Слѣдовательно, воспоминаніе о Фихте, въ глазахъ германскаго общества, неразрывно связано съ исторіей національнаго вопроса, которому онъ далъ такой могущественный толчокъ. Эта сторона дѣятельности Фихте будетъ предметомъ моихъ чтеній.

На первый разъ можетъ показаться страннымъ, почему русскій публицистъ обращаетъ вниманіе русскаго общества на трибуна чуждой и, во многихъ отношеніяхъ, враждебной намъ народности; еще страннѣе покажется то обстоятельство, что я предполагаю, посредствомъ этихъ чтеній, вызвать горячее сочувствіе къ человѣку, усилія котораго, повидимому, содѣйствовали образованію державы, вызывающей нѣкоторыя опасенія со стороны всѣхъ европейскихъ государствъ. Конечно, служеніе цѣлямъ своего отечества — дѣло почтенное; хорошіе патріоты однѣхъ странъ всегда могутъ служить полезнымъ примѣромъ для другихъ, Но дѣлать изъ этихъ примѣровъ предметъ чтеній — значитъ впадать въ ненужный дидактическій тонъ, всегда непріятный образованному обществу.

Но мы обращаемся къ памяти Фихте вовсе не съ цѣлью нравоученія на примѣрахъ. Патріотическая дѣятельность Фихте не состояла только въ актахъ самоножертвованія въ пользу отечества; онъ вызываль общественное уваженіе и удивленіе не одними свойствами своего характера—мужествомъ, твердостью и честностью. Всѣ акты его воли и свойства его души были отданы на служеніе высшей философской идеѣ; онъ умѣлъ оставаться философомъ при разрѣшеніи самыхъ жгучихъ, практическихъ вопросовъ тогдашней политики. Не уступая въ достоинствѣ патріотическихъ актовъ лучшимъ изъ своихъ современниковъ, онъ съумѣлъ возвести вопросъ о національности на степень вопроса философскаго, слѣдовательно, общечеловѣческаго, сдѣлать изъ понятія національности принципъ философіи исторіи. Въ этомъ заключаются его права на вниманіе просвъщенныхъ патріотовъ всёхъ странъ и народовъ. Мы должны нёссколько пояснить нашу мыслы в положно воздата в положно в положно

Вопросъ о національности, въ своей грубой, не-философской формв, представляется вопросомъ объ узкой исключительности національной жизни, исключающей всякое международное общеніе. Въ большинствъ случаевъ, эта изолированность народа опирается на понятіе о превосходств' одной народности надъ другою. Если такой народъ выходить изъ своей изолированности, то исключительно съ цълью всемірнаго преобладанія, на которое онъ, какъ "призванная" народность, имжетъ право. Исчезновеніе, поглощеніе другихъ народностей-конечная дёль такого взгляда; презрёніе "призванной" народности къ "непризваннымъ" -- естественная форма ихъ отношеній. Военное могущество-единственное средство осуществить такую національную цёль. Эти первобытные элементы національнаго вопроса не утратили своего значенія и въ настоящее время, въ самомъ отечествъ Фихте. Мы слышимъ о томъ, что славянскій міръ осужденъ на въчное прозибание, что латинская раса отжила свой евкъ, что единственное спасеніе европейскаго материка заключается въ безусловномъ подчинении диктатуръ "призванной" расы.

Понятно, что такая постановка вопроса не имѣетъ никакого философскаго основанія. Во имя чего ни провозглашалось бы поглощеніе и порабощеніе народностей, — во имя ли племенных достоинствъ порабощающей расы, или во имя ел высшей цивилизаціи, — въ основѣ дѣла будетъ лежать грубое физическое насиліе, смерть народностей, этихъ живыхъ организмовъ человѣческаго рода. Средства будутъ соотвѣтствовать основанію. Идеи грубаго преобладанія выражаются въ формѣ внѣшняго, политическаго могущества. Другими словами, національныя задачи сводятся къ задачамъ политическаго преобладанія, основаннаго на военной силѣ.

Философія исторіи видить въ національномъ вопросѣ нѣчто другое. Для философіи народность есть живая, коллективная личность, отличающаяся отъ другихъ особенностями своего характера, своихъ умственныхъ и правственныхъ способностей, а потому имѣющая право на независимое существованіе и развитіе. Это разнообразіе національныхъ особенностей есть коренное условіе правильнаго хода общечеловической цивилизаціи. Каждый народъ, какъ бы ни были велики его способности и богаты его матеріальных средства, можетъ осуществить только одну изъ сторонъ человѣческой жизни вообще. Лишить человѣчество его разнообразныхъ органовъ—значитъ лишить его возможности проявить во всемірной исторіи все богатство содержанія человѣческаго духа. Теорія "призванныхъ" народностей построена на понятіи единства и исключительности цивилизаціи; ея идеалъ—

всемірное государство, наполненное "общечелов вками", скроенными по образцу преобладающей расы. Философская теорія народностей не допускаеть такого однообразія цивилизаціи: подобно тому, какъ въ государствъ она видитъ не союзъ отвлеченныхъ гражданъ, а массы живыхъ и разнообразныхъ личностей, такъ и человъчество, въ ея глазахъ, слагается изъ совокупности коллективныхъ и разнообразныхъ личностей. Наука не отвергаетъ понятія общечеловъческой цивилизаціи, въ томъ смысль, что важньйшіе результаты умственной, нравственной и экономической жизни каждаго народа становятся достояніемъ всёхъ другихъ. Но философія исторіи, неопровержимыми данными, доказываетъ, что каждый изъ этихъ результатовъ могъ быть добыть только на почвъ національной исторіи, что статуи Фидія и философія Платона были греческимъ созданіемъ, что римское право есть продуктъ римской исторіи, конституція Англіи есть ея національное достояніе. Это не мішаеть имъ иміть общечеловъческое значеніе, вліять на развитіе искусства, философіи и политики, воплощать въ себъ ту или другую сторону духовной природы человъка, въ данную эпоху ея развитія.

Философія исторіи призываетъ всё народности къ жизни, къ д'вятельности, одинаково удаленной и отъ замкнутаго отчужденія и отъ сліпого подражанія. Она призываетъ каждое племя дать человічеству то, что скрыто въ силахъ его духовно нравственной природы. Народное творчество — вотъ послідняя ціль, указываемая наукой каждому племени, — ціль, безъ которой не можетъ быть достигнуто совершенство рода человіческаго. Убить творческую силу народа — все равно, что убить силу личной предпріимчивости въ недівлимомъ. Подчиненіе всіхъ расъ одной всеспасающей цивилизаціи "призваннаго" народа такъ же пагубно дійствуєть на международную жизнь, какъ всеспасающая административная централизація на внутреннюю жизнь страны.

Изъ этого понятно, гдѣ философія національности ищеть условій для осуществленія своего принципа. Національная цѣль не можеть быть достигнута посредствомъ внѣшняго, физическаго преобладанія одной народности надъ другими. Если бы народъ завоеваль всю вселенную, то и тогда онъ не прибавилъ бы ни одного слова къ общему достоянію цивилизаціи. Работой надъ собою, развитіемъ своихъ особенностей и способностей, воспитаніемъ къ сознательной, духовной жизни—только этимъ путемъ народъ можетъ занять прочное мѣсто въ исторіи цивилизаціи. Такимъ образомъ, вопросъ съ почвы полимической сводится на почву культурную, общественную. Затѣмъ въ жизни народовъ внѣшняя и внутренняя свобода является такимъ же условіемъ творчества, какъ и въ жизни недѣлимаго. Эта свобода

можетъ быть нарушена въ двухъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, физическое насиліе, рабство для отдёльнаго лица, завоеваніе для народа-или совершенно убиваетъ въ немъ энергію, или задерживаетъ въ немъ творческую силу на неопредъленное время. Во-вторыхъ, плънение духовное, наложенное на себя самимъ народомъ, въ виду такъ называемой высшей цивилизаціи, лишаеть его всякой самостоятельности и обрекаетъ на пассивное подражание — эту смерть всякаго творчества. Неподкупный голосъ общественнаго мивнія не поставить высоко компилятора или переводчика, хотя бы очень талантливаго. Не долженъ ли каждый патріотъ заботиться о томъ, чтобъ его собственное отечество не оставалось на степени компилятора и переводчика чужихъ идей? Чужіе образцы и идеи — хорошее воспитательное средство, но они не должны убивать творческой силы, духовной самостоятельности человека, ихъ изучающаго. Взять, что можно, отъ другихъ, на правахъ свободнаго обмъна, сохпаняя полную свою самостоятельность, — вот условіе народнаю сишествованія.

Фихте, обращаясь къ своему народу, первый выяснилъ эти коренныя условія всякой національной жизни, а потому его выводы им'єють общечелов'єческое, научное значеніе настолько же, насколько общечелов'єчны выводы раціональной философіи XVIII ст., выяснившей права челов'єческой личности. Мы обращаемся къ Фихте, какъ къ одному изъ представителей общечелов'єческаго движенія, начавшагося въ первой четверти XIX в'єка и изв'єстнаго подъ именемъ національнаго движенія. Понять систему Фихте — значить уяснить себ'є, въ изв'єстной степени, философскія основанія и смыслъ этого движенія.

Прежде всего мы постараемся дать нѣкоторое понятіе о личности философа. Фихте родился въ тотъ годъ, когда Руссо издаль свой знаменитый трактатъ Объ общественномъ договори (Du contrat social), въ 1762 г. Слѣдовательно, его юношескіе годы прошли подъ могущественнымъ вліяніемъ раціональной философіи, достигшей полнаго своего торжества. Особенно велико было это торжество въ Германіи. Франція уже пережила вѣкъ системъ философіи, періодъ исканія общихъ началъ и догматическаго построенія теорій. Руссо, умершій въ 1778 году, когда Фихте было 16 лѣтъ, былъ послѣднимъ изъ французскихъ "философовъ" въ тѣсномъ смыслѣ. На смѣну философамъ пришли люди дѣйствія,—сначала Тюрго съ своими реформами, а послѣ Мирабо, Дантонъ и Робеспьеръ съ революціей. Сама наука сдѣлалась непосредственною руководительницею политической жизни. Теоріи "Духа законовъ" и "Общественнаго договора" вдохновляли ораторовъ національнаго собранія, клубовъ и площадей. На-

противъ, въ Германіи критическій раціонализмъ Канта еще творилъ систему новой логики, систему нравственной и политической философіи. Общіе вопросы о предметь и средствахъ познанія, о своболь воли, объ источникъ нравственнаго закона и т. д. занимали германское общество XVIII ст. такъ же, какъ французское въ XVII, во времена Декарта и Малебранша. Созерцательное отношение къ жизни было естественнымъ последствиемъ этого направления. Въ эпоху ожесточенныхъ войнъ, когда старая "священная" имперія германцевъ рушилась подъ ударами Наполеона, Шеллингъ создавалъ свою систему объективного идеализма, а въ 1812 году Гегель печаталъ свою логику. Это явленіе иміло свою грандіозную сторону. Въ основани его лежали глубокая въра въ человъческій разумъ и убъжденіе, что философіи суждено обновить міръ. "Духъ," говорилъ Гегель, "уже обнаружиль свое могущество, такъ что въ настоящее время прочны однъ идеи и то, что согласуется съ идеями, и только то имфетъ цфиность, что можетъ оправдать себя предъ умомъ и предъ мыслью". Міръ управляется идеями. Но философія есть наука, изследующая идеи во всей ихъ чистоте и отвлеченности; она есть наука объ идеяхъ попреимущетву. Кому же, какъ не ей, принадлежить руководящая роль въ дёлё обновленія человёчества?

Это воззрвніе на призваніе философіи раздвлялось всвми мыслителями. Но ни одинъ изъ нихъ не чувствовалъ въ себъ призванія лично, непосредственно вліять на жизнь, переводить идеи въ бытіе. Мыслители, подобные Гегелю, полагали, что идея, выясненная философією, сама по себъ, безъ внъшняго посредства овладъетъ всеобщимъ сознаніемъ и отсюда перейдеть въжизнь. Поэтому непосредственное участіе во внішнихъ событіяхъ казалось имъ недостойнымъ призванія философа. Что такое внішнее событіе, какъ не случайный факть, нередко нарушающій свободное развитіе мысли? Какъ отнесся Гегель къ событіямъ, наполняющимъ эпоху борьбы Германіи съ Наполеономъ? Эти событія, въ которыхъ современное общество видить зародышь будущаго величія Германіи, разсматривались имъ какъ нтчто задержавшее на время возможность истинной жизни, жизни философской. Вотъ что говорилъ онъ въ 1818 г.: "Борьба, им вшая целью возстановить и спасти государство и политическую цёлость народной жизни, овладпвала всёми способностями духа, силами всёхъ состояній, а также и внёшними средствами, такъ что внутренняя жизнь духа не могла найти должнаго спокойствія. Но, продолжаеть онь, такъ какъ въ настоящее время поставлена преграда этому потоку дъйствительности..., то наступило время, когда, вмъсть съ порядкомъ въ дъйствительномъ мірь, можетъ расцвъсти въ государствъ свободное парство мысли".

Правда, и Шеллингъ и Гегель отдали въ свое время дань "потоку дъйствительности". Оба они были студентами въ Тюбингенъ, когда вспыхнула французская революція. Разсказываютъ, что оба они восторгались ея началами и однажды въ воскресенье, вмъстъ съ Шиллеромъ, отправились за городъ и посадили на какомъ-то лугу "дерево свободы". Но этимъ, кажется, и ограничилось ихъ личное участіе во внъшнихъ событіяхъ.

Напротивъ, Фихте весь отдался этимъ событіямъ. "Я не рожденъ быть цеховымъ ученымъ, говорилъ онъ самъ про себя; я не могу просто думать, — я хочу дѣйствовать". И въ самомъ дѣлѣ, онъ былъ однимъ изъ замѣчательныхъ дъйствующихъ лицъ въ исторіи обновленія Германіи. Потомство поставило его рядомъ съ Штейномъ. Шарнгорстомъ и другими практическими государственными людьми того времени. Онъ продолжалъ дѣйствовать, хотя его всячески устраняли отъ вмѣшательства во внѣшнія событія, которыя, по воззрѣніямъ того времени, подлежали всецѣло вѣдомству оффиціальныхъ лицъ.

Но оффиціальныя лица какъ будто не видѣли, что ихъ практическая дѣятельность не можетъ замѣнить въ національномъ движеніи того, что вносилъ въ него Фихте. Въ то время, какъ они организовали матеріальныя силы для борьбы съ внѣшнимъ врагомъ, Фихте проповѣдывалъ идею національности, выяснялъ историческія и философскія основанія началъ народности въ цивилизаціи. Они не видѣли, что Фихте не хотѣлъ похитить у нихъ ни военной, ни финансовой, ни законодательной власти, но что онъ хотѣлъ только воснользоваться своимъ правомъ философа дѣйствовать на человѣческія убѣжденія и содѣйствовать возвышенію національнаго чувства. Онъ хотѣлъ сдѣлать свое дѣло, котораго не могла сдѣлать ни одна оффиціальная власть,—внести общую, руководящую идею въ массу внѣшнихъ событій.

Другими словами, онъ, участвуя въ "потокѣ дѣйствительности", оставался философом». Но онъ иначе понималъ отношеніе философа къ жизни, чѣмъ современные ему мыслители. Философъ, по его мнѣнію, долженъ былъ принимать непосредственное участіе въ созиданіи внѣшнихъ фактовъ. Онъ долженъ вліять на человѣческое творчество, на проявленіе духа во внѣшнемъ мірѣ. Какимъ же образомъ философъ можетъ участвовать въ дѣйствительной жизни?

Всѣ философы вѣрили въ воспитательное и образовательное значеніе философіи. Всѣ вѣрили въ силу разума и могущество идей. Но всѣ они видѣли соотношеніе "науки идей" только къ мыслящей части человѣческаго духа. Философія, полагали они, дѣйствуеть на человѣка тѣмъ, что даетъ ему ясныя представленія о справедливомъ

и въ критическомъ ея періодѣ, основана на одномъ общемъ понятіи, что человъческій разумъ есть принципъ познанія и источникъ истины. Свободный и самостоятельный духъ челов ка знаетъ прежде всего только самого себя. Наше мышленіе есть для насъ первое достовърное: вмъстъ съ тъмъ, оно есть мърило достовърности и истинности всего существующаго вив насъ. Поэтому первое естественное отношение личности къ предметному міру есть отношеніе отрицательное: оно формулировано Декартомъ следующимъ образомъ: мы ничего не знаемъ достовърно и во всемъ сомнъваемся—de omnibus dubito. Мы первоначально знаемъ только о своемъ собственномъ бытіи, въ которомъ убъждаеть нась наше сознаніе, или, лучше сказать, фактъ мышленія. На этомъ основаніи, Декартъ сказаль: cogitoergo sum. Отсюда — два последствія: во-первыхъ, законы внешняго міра могуть быть познаны только чрезъ посредство логическихъ формъ субъективнаго мышленія, во-вторыхъ, необходимость каждаго явленія можеть быть признана только тогда, когда оно согласно съ законами разума. Человъкъ, при посредствъ своего разума, можетъ познать сущность вещей и общую причину явленій. Этого познанія онъ достигаетъ следующимъ образомъ. Во-первыхъ, онъ находитъ въ предметномъ мірі первое данное, которое иміветь для него значеніе аксіомы. Это данное, бытіе котораго не зависить отъ чегонибудь другого, которое существуеть совершенно самостоятельно, есть причина и сущность міра — его субстанція. Затъмъ мышленіе открываеть свойства или аттрибуты этой субстанціи, которые въ проявленіи своемъ дають внішній мірь, мірь производныхъ явленій. Такъ созидается философская система міра. Для такого философа важенъ только одинъ вопросъ: что онъ долженъ признать за субстанцію? Но разъ субстанція дана, разумъ безъ затрудненія выведеть изъ ея аттрибутовъ всю систему вселенной, и притомъ систему какъ физическаго, такъ и нравственнаго міра. Этимъ характеризуется періодъ догматической философіи.

Легко замѣтить, что эти философскія системы оставляли неразрѣшеннымъ одинъ существенный вопросъ — вопросъ о размѣрѣ способностей познающаго разума, слѣдовательно о возможности познанія сущности вещей, открытія ихъ субстанціи. Разумъ есть принципъ и средство познанія,—очень хорошо. Но какъ велики его силы, ито оно можето знать?

Этотъ вопросъ поставиль себѣ Кантъ; онъ постарался опредѣлить средства этого всеобщаго орудія познанія и началь собою періодъ *крипической* философіи. Извѣстно, до какихъ результатовъ дошелъ онъ. Прежде всего былъ разрѣшенъ вопросъ объ отношеніи познавательныхъ средствъ разума къ міру явленій, міру чувственному.

Здёсь Канта даеть отвёть категорическій. Мы не можемь познать сущности вещей, вещей въ самихъ себё: мы познаемь только ихъ явленія (phaenomena). Внёшнія, опытныя явленія дають внёшній толчокъ нашей познавательной способности, сообщають ей весь матеріаль, которымь она овладёваеть при помощи прирожденныхъ категорій разума. Другими словами, мы познаемь только внёшнюю сторону явленій. Познавая лишь внёшнюю (опытную) сторону явленій, разумъ не можеть возвыситься до теоретическаго познанія началь, лежащихъ внё опыта. Поэтому бытіе и сущность такихъ понятій, какъ Богь, свобода и безсмертіе, не подлежать теоретическому познанію, потому что они не могуть быть предметомъ теоретическаго доказательства, какъ понятія сверхьопытныя, выходящія изъ міра явленій.

Между тъмъ эти понятія недоступныя теоретическому разуму, имътть весьма большое значение для разума практическаго, т.-е. для воли. Міръ нравственныхъ явленій, т.-е. дъяній, создается человъческою волею; а возможно ли говорить о системъ нравственныхъ дъяній безъ понятія, наприм., свободы, которая одна можетъ дать человъческому дъйствію нравственный характерь? Всльдствіе этого, Канть ввель эти сверхъопытныя понятія въ свое ученіе о нравственности. Онъ призналъ ихъ необходимыми последствіями понятія воли или, какъ онъ выражался, постулатами практического разума. Для каждаго индивидуальнаго разума эти понятія имфють значеніе врожденных понятій, понятій, присущих каждому сознанію. Они лежать въ основаніи всей нравственной дъятельности человъка. Послъдствія кантовской философіи понятны. Строго говоря, ее нельзя назвать системою философіи-для этого ей недоставало одного общаго принципа. Человъкъ, какъ теоретическій разумъ, не знаетъ сущности видимыхъ предметовъ: теоретическій разумъ состоить изъ совокупности прирожденныхъ категорій, съ помощью которыхъ онъ систематизируетъ явленія видимаго міра. Онъ можетъ понять соотношеніе и причинную связь явленій, но не знаетъ причины и сущности самихъ предметовъ, порождающихъ эти явленія; слёдовательно, онъ не видить общаго принципа міра физическаго. Какъ разумъ практическій, какъ воли, человъкъ дъйствуетъ согласно извъстнымъ сверхъопытнымъ представленіямъ. Они ему врождены, но онъ не знаетъ ихъ причины. Другими словами, нетъ общаго принципа и въ міре нравственномъ. Сознательно дъйствующая личность можетъ дать себъ отчеть, по какому нравственному закону она дъйствовала въ данномъ случав, но не можеть отвётить, на чемъ основань самый законь. Наконецъ, вся духовная дъятельность человъка сводится на одинъ актъ-актъ познанія или закона физическаго, или закона нравственнаго. Разъ законъ познанъ, онъ требуетъ себъ безусловнаго повиновенія. Слівдовательно, надъ всею философіей Канта царило понятіє логической необходимости. Понятно, что спеціально въ отношеніи нравственной философіи эта философія не разрівшала и коренного вопроса о человівческой свободю. Теоретическій разумь, съ своими прирожденными категоріями и императивами, цариль надъ человівческимь духомь, который признавался свободнымь только въ актіз познанія, но не въ практическомь дияніи.

Фихте первый постарался дать практическое разръшение вопросамъ, поставленнымъ критическою философіей Канта, не сходя съ общей почвы критицизма. Фихте принялъ и общее положение догматической философіи, что наше мышленіе есть для насъ первая достов'єрность, и положение критической философіи, что мы не знаемъ вещей самихъ въ себъ. Но что же изъ этого слъдуетъ? Должна ли философія остаться безъ одного общаго начала? Изъ того, что мышленіе не можеть открыть въ предметномъ мір'я первоначальной субстанціи, слъдуетъ ли, чтобы философія отказалась отъ своей коренной задачи — свести міръ явленій къ одному общему началу? Фихте, для разръшенія этого противорьчія, рышился на чрезвычайно смьлый шагъ. Онъ сказалъ себъ: субъективный духъ не можетъ найти общей сущности въ міръ предметныхъ явленій; но это не потому, чтобы средства его были ограничены, а потому, что предметный міръ не имъеть реального бытія. Что мы имжемъ прежде всего отъ предметнаго міра? — Изв'єстную совокупность представленій. Я вижу домъ. Это означаетъ прежде всего, что и имъю представление объ этомъ домъ. Слъдовательно, первая достовърность для меня есть представленіе о дом'в, — и не только первая, но и посл'ядняя. Я знаю только представленія — и больше ничего. Другими словами: я знаю міръ только въ моихъ представленіяхъ, они одни имфютъ для меня реальное бытіе. Но какимъ образомъ создаются эти представленія?.. Кантъ говорилъ, что первый источникъ представленій есть внѣшній, опытный міръ; основа каждаго представленія есть чувственное воспріятіе ощущеній вившняго міра; субъективный разумъ только вноситъ въ нихъ форму — пространства и времени. Фихте отвергъ и это положеніе. Представленія во всемъ ихъ объемъ составляются субъективнымъ духомъ; они суть продуктъ творчества нашего я. Такимъ образомъ, реальная причина единственно реальнаго міра, міра представленій, есть наше я. Вследствіе этого, въ ученіи Фихте я какъ бы замѣняетъ прежнюю субстанцію. Оно является для него не только высшимъ принципомъ и орудіемъ познанія, но и твориескою силою, первою основою реальнаго бытія. Поэтому философія Фихте получила название системы субъективнаго идеализма.

Приложение этого начала къ системъ нравственной философіи

понятно. Прирожденные императивы практическаго разума превращаются въ произведеніе субъективнаго мышленія. Человѣкъ не только подчиняется сознаннымы имъ законамъ нравственности, но творитъ ихъ изъ своего субъективнаго мышленія. Поэтому, первое начало нравственной дѣятельности состоитъ въ согласіи внѣшнихъ дѣяній съ внутреннимъ существомъ субъективнаго я. Это согласіе осуществляется при посредствѣ полнаго освобожденія отъ всякихъ внѣшнихъ мотивовъ; человѣкъ побуждается къ дѣйствію не какимъ нибудь внѣшнимъ объектомъ, но самодѣятельностью духа, поставившаго себѣ извѣстный законъ. Это согласіе внѣшняго дѣйствія съ существомъ субъективнаго я приводитъ къ идеѣ правственной необходимости, къ идеѣ дома, которая замѣняетъ прежнее понятіе логической необходимости. Такимъ образомъ, свобода дѣлается не только условіемъ нравственнаго характера дѣяній, но и, такъ сказать, существомъ творчества субъективнаго я

Много можно возразить противъ системы Фихте; мы не будемъ дълать этого, потому что она скоро пережила себя. Но нельзя не замѣтить, что въ свое время она дала обществу очень много. Въ періодъ, когда ученіе о вившней субстанцін было разрушено, а коренные принципы правственной жизни были объявлены бездоказательными положеніями, Фихте возвратиль общественному міросозерцанію общее начало, указаль ему на коренной принципь нравственнаго порядка. Притомъ онъ внесъ въ философію удаленное изъ нея понятіе о творчество, самоділятельности, къ которой онъ призываль всякое мыслящее существо. Онъ далъ ученію о свобод в бол ве широкое и плодотворное основание. Провозглашая принципъ свободы, онъ думалъ вызвать посредствомъ него творческія силы общества. Кантъ призывалъ къ разумѣнію существующихъ неизминныхъ началъ нравственнаго порядка. Фихте призывалъ субъективное мышленіе къ новому и постоянному творчеству, къ созиданию "новой земли и новаго неба": Призывая субъективное мышленіе къ творчеству, онъ обращался не къ теоретическому разуму, съ еѓо неизмѣнными категоріями, а къ волѣ съ ея свободой. Поэтому, направленіе его философіи было попреимуществу преобразовательное. Онъ требоваль новыхъ условій жизни, указываль на новыя цёли. Эти условія относились, главнымъ образомъ, къ возможности болъе широкаго и плодотворнаго проявленія творчества. Но условія творчества заключаются въ развитіи силы субъективнаго мышленія, ставящаго законы нравственному міру, и въ крівности воли, готовой къ исполненію сознаннаго долга. И то и другое можеть быть достигнуто посредствомъ воспитанія; отсюда его стремленіе пересоздать общественное воспитаніе, въ которомъ онъ видълъ главное условіе національнаго возрожденія. Указывая обществу новыя задачи, онъ не требоваль отъ него возвращенія къ идеальному, естественному порядку, выясненному изъ неизмѣнныхъ началъ разума, какъ это дѣлали Руссо и прежніе представители естественной философіи. Фихте не стоялъ на такой неисторической точкѣ зрѣнія. Признавая субъективное творчество принципомъ нравственной жизни, онъ предусматривалъ возможность внесенія новыхъ началъ и идей во всемірную исторію и преобразованія общества на основаніи этихъ началъ, созданныхъ силою его творчества.

Таковъ, мм. гг., былъ человъкъ, столкнувшійся въ началь нынъшняго стольтія съ колоссальными событіями, сначала французской революціи, потомъ войнъ республики и имперіи. Нечего и говорить, что этотъ трибунъ свободы съ жаромъ приветствовалъ событія начала революціи. Онъ выразиль д'ятельное сочувствіе революціи именно потому, что видълъ въ ней міровое событіе, долженствующее призвать къ творческой свобод все челов вчество. Онъ вид влъ, какъ палъ старый порядокъ и какъ на м'есто его возникъ новый, вышедшій изъ общественнаго сознанія. Онъ видёль силу народнаго творчества въ появленіи французской конституціи, казавшейся всёмъ последнимъ словомъ цивилизаціи. Сами предводители революціи, повидимому, убъждали въ этомъ. На весь свътъ и для всего міра провозгласили они "права человъка и гражданина". Всему міру объщали они любовь и свободу. Фихте съ жаромъ взялся за дёло революціи и написаль свои знаменитыя "размышленія о французской революціи", въ которыхъ онъ выясняль ся начала германской публикъ и опровергалъ ея противниковъ.

Но свободная и миролюбивая республика, по своей или по чужой воль, сдълалась завоевательною республикой, а послъ завоевательною имперіей. О свободь не было уже и ръчи, какъ въ самой побъдоносной имперіи, такъ и въ земляхъ, куда она несла свою цивилизацію. Въ тъ времена идся свободы во Франціи играла такую же роль, какъ совъсть въ нравственно падшемъ человъкъ. Подъ вліяніемъ такъ называемыхъ угрызеній совъсти, человъкъ неръдко бросается въ самыя эксцентрическія внѣшнія предпріятія, забывается во внѣшней жизни отъ противоръчій жизни внутренней. Такъ и въ наполеоновской Франціи: общество и правительство забывались отъ угрызеній падшей свободы въ безпрерывныхъ войнахъ и думали вознаградить политическое банкротство военною славой:

Тяжко приходилось сосёднимъ народамъ отъ этихъ идеаловъ всемірной монархіи. Но для дійствительныхъ патріотовъ были тяжки не одни матеріальныя бідствія ихъ родины. Въ наступательномъ движеніи Франціи они предвиділи не только матеріальное порабо-

щеніе, которое можеть быть еще свергнуто матеріальною же силой, но и пленение духовное, грозившее надолго задержать самостоятельное развитіе народностей. Предупредить этот результать было трудиве, но вмысты съ тымь необходимые, чымь первый. Такія лица, какъ Фихте, не могли ограничиваться желаніемъ, чтобъ ихъ родина матеріально не сділалась Франціею, то-есть сохранила бы свое правительство, свое войско, полицію, бюджеть и т. д. Что было для него все это, если бы, подъ напоромъ французской силы, исчезла духовная Германія, — та Германія, о возрожденіи которой недавно заботился Лессингъ, для которой жили Шиллеръ и Кантъ? Что если бы германскій народъ, освободившись отъ французскихъ властей, преклонился передъ французскою цивилизаціей, остался бы на степени подражателя французскихъ учрежденій и убиль бы въ себъ всякое творчество? Стоило ли бы даже въ такомъ случав думать о матеріальном освобожденіи Германіи? Народъ, не призванный ни къ какой самостоятельной исторической роли, съ большимъ удобствомъ можетъ подчиниться чужому владычеству. Въ самомъ дёлё, если онъ способенъ только управлять своею страной при помощи заимствованныхъ установленій, воспитывать своихъ дітей на чужихъ идеяхъ, перебирать чужія научныя системы, то для чего ему самостоятельность? Она можеть быть даже вредна во многихъ отношеніяхъ. Народъ-подражатель не сумфеть примфнить чуждыхъ установленій къ дёлу такъ, какъ народъ изобрётатель; великолёпное учреждение окажется негоднымъ въ непривычныхъ и неумълыхъ рукахъ. Не лучше ли просто подчиниться "выстей расъ" или, по крайней мёрё, выписать побольше иностранцевъ для завёдыванія всъми этими мудреными вещами?

Но дъйствительно ли германскій народъ призванъ къ самостоятельной жизни? Дъйствительно ли освобожденіе его необходимо не только съ точки зрънія физическаго самосохраненія, но и въ интересахъ цивилизаціи, въ интересахъ всего человъчества?

Фихте, вступая въ борьбу за свой народъ, долженъ былъ разрѣшить себѣ этотъ вопросъ. Настоятельность подобнаго разрѣшенія почти непонятна въ наше время, когда германская имперія стоитъ на верху могущества и славы. Но тогда вопросъ ставился иначе. Право Германіи въ ея борьбѣ съ Франціей опиралось, въ сознаніи образованнаго общества, едва ли не на одну необходимость физическаго самосохраненія. На сторонѣ Франціи была высшая цивилизація, послѣдніе результаты политической философіи, новый припципъ жизни, къ которому она взывала, разрушая "старую" феодальную Европу. Обаяніе ея было такъ сильно, что нѣмецъ, естествоиспытатель Форстеръ сдалъ французамъ безъ боя крѣпость, ввѣренную его за-

щить, на томь основани, что предъ нимь стояли люди "высшей цивилизаціи". Нужно ли говорить о прочемь обществь? Еще живы были люди, думавшіе по книгамь Вольтера и учившіеся но "энциклопедіи": если знатная часть этого общества ненавидьла современную Францію, — Францію, вышедшую изъ ревслюціи, то она съ любовью лельяла представителей старой Франціи—эмигрантовь, училась у нихъ языку и манерамь, вмъсть съ ними мечтала о возстановленіи Бурбоновь, дабы все во Франціи и Европь было попрежнему, дабы нопрежнему Франція присылала имъ моды и книги. Другая часть обратилась къ революціонной Франціи, видьла въ ней якорь спасенія, и если сражалась съ нею, то потому, что находила ея притязанія немного преувеличенными, какъ древніе католики ворчали на жадность папской куріи, старались платить поменьше, по все-таки лежали во прахъ передъ святьйшимъ отцомъ.

Нигдѣ не было вѣры въ себя; никто почти не понималъ, что рѣчь идетъ о спасеніи Германіи, какъ великой культурной силы, призванной сказать свое слово во всемірной исторіи.

Трудный путь предстояль Фихте. Ему нужно было уяснить себъ и доказать другимь, что французскій государственный строй и французскія идеи не суть послъднее слово цивилизаціи; нужно было доказать, что Европа переживала переходную эпоху, за которою должна была начаться новая эра; что германскому народу суждено играть въ ней видную роль, и что этой націи выпали на долю новыя задачи, которыхъ не разръшила и не могла разръшить Франція.

Мы увидимъ ниже, какъ онъ выполнилъ свое дёло. Онъ взялся за него съ безграничною върою въ себя и въ силу своихъ убъжденій. Онъ думалъ вызвать разумную, сознательную въру въ назначеніе германскаго народа; но вмъстъ съ тъмъ онъ не могъ не видъть, что ему предстоить бороться съ большими препятствіями. Какъ вызвать эту разумную, мужественную въру въ обществъ, указать ему на будущее величее въ Германіи, въ тотъ самый моментъ, когда Берлинъ былъ занятъ французскими войсками, когда самъ Фихте читаль подъ французскими штыками? Но онъ мирился и съ другимъ результатомъ. На случай, еслибъ ему не удалось привести общество къ сознательному убъжденію въ историческомъ призваніи германцевъ, онъ мирился съ тою слѣпою, наивною вѣрою, которая вела ихъ предковъ на борьбу съ Римомъ. Если вы не хотите быть лучше вашихъ отцовъ, древнихъ обитателей лъсовъ, то не сдълайтесь хуже ихъ, — казалось, говорилъ онъ своимъ современникамъ. Отнеситесь къ подавляющему вліннію Франціи такъ же мужественно, какъ они отнеслись къ вліянію Рима; а, вёдь, они имёли меньше васъ основанія вірить въ свое будущее. В вый домень в не в в в

Я не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести здѣсь отрывокъ изъ этого величаваго обращенія къ народному самосознанію, которое полезно имѣть въ виду, и членамъ другихъ народностей, какъ тѣмъ, кто укрѣпляетъ свое патріотическое сознаніе обращеніемъ къ исторіи, такъ и тѣмъ, кто обращается къ "чредкамъ" съ чувствомъ дешеваго высокомѣрія.

"Въ силу въры въ въчную жизнь своего народа, наши общіе предки, родоначальники новой цивилизаціи, мужественно противостали распространявшемуся всемірному владычеству римлянъ. Не видёли ли они передъ глазами высокое процвётание римскихъ провиндій, ихъ тонкія наслажденія, ихъ законы, курульскія кресла, а вдобавокъ - связки розогъ съ сѣкирами? Не были ли римляне готовы дозволить имъ принять участіе во всёхъ этихъ благахъ? Не переживали ли они владычество многихъ своихъ собственныхъ князей, которые позволяли себя убъждать, что война противъ такихъ благодътелей человъчества есть бунть; не видъли ли они доказательство прославленнаго милосердія римлянь, которые украшали покорныхъ королевскими титулами, начальническими мъстами въ ихъ войскахъ и римскими священными повязками, давали имъ убъжище и содержание въ своихъ цвътущихъ городахъ, когда они были изгоняемы своими соотечественниками? Не понимали ли они пренмущества римской цивилизаціи, наприміть, для лучшей организаціи римскаго войска, въ которомъ Арминій не пренебрегъ обучаться воинскому искусству? Ихъ нельзя упрекнуть въ подобномъ незнаніи п невниманіи. Ихъ потомки усвоивали себѣ римское образованіе, когда они могли сдёлать это безъ ущерба своей свободё и потери своей самобытности. За что же сражались они, въ течение цёлыхъ покольній, въ кровавыхъ войнахъ, постоянно возобновлявшихся съ прежнею силой? Одинъ римскій писатель заставляетъ объяснить это одного изъ ихъ предводителей: "оставалось ли имъ что нибудь, какъ или отстоять свою свободу, или умереть прежде, чемъ они не сдёлались рабами?" Свобода состояла для нихъ въ томъ, чтобъ остаться германцами, чтобы продолжать вести свои дёла самостоятельно и своеобразно, согласно своему духу, чтобы согласно съ нимъ же двигать впередъ свое развитие и передать ту же самостоятельность своему потомству. Рабствомъ называли они всѣ благодѣянія. принесенныя имъ римлянами, потому что, подъ вліяніемъ этихъ благодъяній, они должны были сдълаться не германцами, а полуримлянами; понятно само собою, что они предположили, что каждый. прежде чёмъ онъ сдёлается полуримляниномъ, лучше умретъ, и что каждый настоящій германець можеть желать жить только для того,

чтобы быть и остаться германцемъ и образовать своихъ въ такихъ же германцевъ.

"Они не всъ умерли, не видъли рабства и оставили свободу своимъ дътимъ!... Ихъ упорному сопротивленію обязанъ весь міръ за то, что онъ существуеть въ настоящемъ своемъ. Если бы римлянамъ удалось поработить ихъ и, какъ это они делали везде, уничтожить ихъ, какъ націю, то все дальнъйшее развитіе человъчества приняло бы другое направление, — надо полагать, неутвшительное. Имъ обязаны мы, ближайшіе наследники ихъ почвы, языка и духа, тъмъ, что мы еще германцы, что насъ несетъ еще потокъ самородной и самостоятельной жизни; имъ обязаны мы всёмъ, чёмъ мы были, какъ нація, имъ будемъ мы обязаны всёмъ, чёмъ мы будемъ дальше, если только намъ не суждено погибнуть, и если послёдняя капля унаследованной отъ нихъ крови въ нашихъ жилахъ не будетъ завоевана. Имъ обязаны своимъ существованіемъ другіе народы, сдёлавтеся теперь чужестранными, наши братья по крови. Когда наши предки завоевали Римъ, ни одного изъ этихъ народовъ еще не было; тогда была завоевана и для нихъ возможность будущаго возникновенія".

## Лекція II.

Дъятельность Фихте, какъ представителя національнаго движенія въ Германіи, была направлена къ эманципаціи германскаго самосознанія изъ-подъ чисто чужеземной цивилизаціи. Поэтому его цёль, очевидно, отличалась отъ техъ задачь, которыя были предметомъ всёхъ усилій оффиціальныхъ сферъ. Послёднія имёли въ виду главнымъ образомъ спасеніе германскихъ государствъ изъ-подъ чужеземнаго владычества. Фихте обращалъ свое вниманіе на германскій народь, въ которомъ онъ хотълъ вызвать творческія силы для новой эпохи цивилизаціи. Оффиціальныя сферы въ стремленіяхъ своихъ были попреимуществу консервативны; ихъ мечта состояла въ возвращении къ statu quo ante bellum, къ тому времени, когда войны республики и имперіи не измѣняли еще политическаго строя Германіи, когда Наполеонъ не уменьшалъ на половину объема Пруссіи. не создаваль вестфальского королевства для своего брата. Фихте требоваль отъ своего народа движенія впередъ, не въ смысл'й пріобратенія новых в территорій, не въ смысла военной славы на чужой счеть, но въ смыслѣ созданія новыхъ основъ для общественной и государственной жизни.

Нельзя не согласиться, что подобная идея была смѣлою и даже дерзкою новостью въ 1804 г., когда Фихте въ первый разъ выступилъ съ своею общественною проповѣдью. Вы помните, мм. гг., что это было время гигантскихъ войнъ законнаго, стародавняго порядка противъ революціи, которой Наполеонъ считался законнымъ наслѣдникомъ и даже исчадіемъ. Всѣ думали, что коалиція европейскихъ державъ призвана возстановить старый порядокъ и побороть дерзкія, неслыханныя новости, зародившіяся на французской почвѣ. Въ борьбѣ за освобожденіе уже подготовлялась политика, извѣстная подъ именемъ реакціи, послѣднимъ выраженіемъ которой былъ священный союзъ-

И вотъ, при господствъ такого воззрънія на "французскія идеи", фихте ръшается объявить, что начала революціи суть только переходная ступень къ новымъ, высшимъ принципамъ жизни; что современная ему эпоха приготовляетъ другую, въ которой германскому народу суждено играть первенствующую роль. Сказать такую вещь тогда—значило навлечь на себя обвиненіе въ преувеличенномъ національномъ чувствъ, въ узкомъ патріотизмъ. Но Фихте не боялся подобныхъ обвиненій. Обращаясь любовно и повелительно къ своему народу, онъ говорилъ ему: ты хочешь жить самостоятельно, и я всею душою преданъ твоему дълу; но неужели эта самостоятельность нужна тебъ для того, чтобъ или возвратиться къ старому порядку, который такъ или иначе поконченъ революціей, или переводить чужія учрежденія на національные нравы? Нътъ, исторія даетъ самостоятельность народу для выполненія великихъ задачъ, для внесенія новыхъ элементовъ въ цивилизацію,—иначе лучше отдать свою жизнь въ чужія руки...

Начиная такое дёло, Фихте долженъ былъ работать много, не только надъ обществомъ, но и надъ собою. Мы видели, что онъ самъ долгое время вращался въ кругу французскихъ понятій объ обществ и государств . Онъ усвоиль себ и пропов дываль въ своемъ Естественномо прави (вышло въ 1796 г.) ту договорную теорію государствъ, начала которой категорически выражены въ деклараціи правъ человъка и гражданина. Сообразно этому воззрѣнію, государство основывается людьми единственно съ цёлью огражденія ихъ личной свободы. Такимъ образомъ, назначение государства исчерпывается отрицательными задачами охраненія, а всв его установленія сводятся къ суду и полиціи въ узкомъ смыслѣ слова. Эта теорія выработана прежними учителями естественнаго права и примънена къ дѣлу французскою буржуазіей. Она была могущественнымъ средствомъ ограничить древній абсолютизмъ власти и упрочить участіе въ общественныхъ дѣлахъ всѣмъ правоспособнымъ лицамъ. Но она заключала въ себъ нъкоторое внутреннее противоръчіе. Въ чемъ оно состоить, наглядно и характерно опредёляеть одинь извёстный ученый и ораторъ:

"Воззрѣніе буржуазіи на цѣль государства", говорить онъ, "состоить въ томъ, что государство имѣетъ цѣлью исключительно лишь обезпеченіе каждому безпрепятственнаго пользованія своими силами".

Эта идея была бы удовлетворительна и нравственна, если бы всё мы были равно сильны, равно ловки, равно образованы и богаты. Но такого равенства нёть и быть не можеть; поэтому эта мысль недостаточна и, по своей недостаточности, приводить къ глубоко безнравственному выводу. Она приводить къ полной безпомощности слабёйшихъ и чрезмёрному господству сильнёйшихъ.

Не соглашаясь съ извѣстными выводами той школы, которая объявила войну принципамъ буржуазіи, нельзя не замѣтить, что она
во многомъ восполнила взглядъ политики на задачи государства,
именно—внесла въ нихъ положительный элементъ, который дѣлаетъ
все большіе усиѣхи. Государство не только охраняетъ порядокъ, но
идетъ съ своею помощью навстрѣчу общественнымъ бѣдствіямъ и
несовершенствамъ, заботится о народномъ образованіи, организуетъ
общественную благотворительность, улучшаетъ условія всесторонняго
развитія всѣхъ и каждаго.

Это внутреннее противоръчие началъ торжествующей революции Фихте увидёль еще въ началё XIX столётія. Онъ увидёль, что революція разрішила такъ или иначе политическій вопросъ, но почти не коснулась вопроса общественнаго. Одинъ изъ лучшихъ критиковъ Фихте, Целлеръ, утверждаетъ, что Фихте, "можетъ быть, первый въ Германіи обратиль серьезное вниманіе на общественный вопросъ". Идеи его относительно этого предмета изложены и систематизированы въ трактатъ — Уединенное торговое государство (Der geschlossene Handelsstaat). Онъ вышелъ въ 1800 г. Здёсь Фихте радикально видоизмѣнилъ свое прежнее воззрѣніе на государство. Вмѣсто охранительно-судебнаго установленія, оно является у него уже организующею силой, обезпечивающею матеріальное благосостояніе общества. Въ этомъ трактатъ и позднъйшей Системъ нравочиения (System der Rechtslehre) Фихте провозгласилъ такія начала, которыя считаются неудобоисполнимыми даже въ настоящее время. Въ немъ виденъ уже сильный соціалистическій оттінокь, оттінокь протеста не только противъ старой Европы, по и противъ новой, вышедшей изъ революцін. Нельзя согласиться со многими его выводами, нельзя не пожальть, какъ это делаетъ Целлеръ, о его наклонности къ государственной диктатурт во имя экономическаго блага; но каждый согласится, что Фихте сознательно указаль на цёлый рядь вопросовъ, которые не были разръжены страшнымъ политическимъ переворотомъ, казавшимся последнимъ словомъ цивилизаціи для однихъ, или концомъ временъ для другихъ. Фихте одинъ изъ первыхъ указалъ на страшную язву, разъвдающую западъ Европы,—на пролетаріатъ, на хозийственную безпомощность низшихъ классовъ, и сказалъ, что будущая эпоха цивилизаціи должна обратить вниманіе прежде всего на этотъ вопросъ. Словомъ, онъ имѣлъ философское мужество, подъ громъ побъдъ торжествующей революціи, отнестись къ ея началамъ отрицательно, во имя высшихъ формъ общественной жизни:

Высокій, поучительный примірь для патріотовь всіхь странь и народовъ! Въ великой международной борьбъ не то важно, чтобы вооруженная сила врага встрътила сопротивление въ хорошо организованной матеріальной силь націи, но чтобы самая цивилизація этого врага столкнулась съ безнощаднымъ анализомъ философствующаго духа, разлагающаго ея элементы и указывающаго ея внутреннія противорічія. Важно то, чтобы предъ глазами народа раскрылась нравственная несостоятельность его врага, чтобы его возгласы о высшей цивилизаціи, о его правахъ на всемірное владычество превратились въ дымъ, въ фразу, лишенную всякаго смысла. Важно, наконець, то, чтобы тоть же философствующій духь указаль народу на живые источники его національнаго развитія, его творчества и силы въ будущемъ. Таковъ уже законъ историческаго развитія народовъ, ихъ превращенія въ самостоятельныя части человъчества. Отдъльная личность выдъляеть себя изъ общей массы человъчества и другихъ предметовъ видимаго міра, прежде всего, посредствомъ противоположения своего внутренняго я предметному міру. Первое отношеніе духа, начинающаго себя сознавать, къ предметному міру есть отношеніе отрицательное. То же самое видимъ мы и въ исторіи обособленія народностей. Какимъ образомъ въ Европъ началась національная жизнь? Средневъковая Европа представляла массу безформенныхъ народностей, слитыхъ въ одно цёлое идеею католической церкви и императорской власти. Среднев вковое единство было прямымъ отрицаніемъ національностей. Но вотъ внутренняя несостоятельность императорства обнаруживается; містныя власти отрицають этотъ идеаль во имя своихъ верховныхъ правъ, она поддерживаются народами и вырабатывають національную королевскую власть. Въ XVI ст. наступаетъ новый періодъ отрицанія. Несостоятельность католической іерархіи порождаеть реформацію, и протестантские народы разко отдалили себя отъ народовъ, оставшихся вёрными католическому идеалу. XVIII столётіе испытываетъ нічто подобное. Сильнійшее распространеніе французских идей, французской псевдо-классической литературы, модъ, обычаевъ, даже разврата, приготовило этой стран духовное владычество надъ Евроной. Но владычество это столкнулось съ самобытнымъ геніемъ людей.

подобныхъ Лессингу, и они скоро замѣтили внутреннее противорѣчіе блистательной литературы, разрушили ея обаяніе и выставили противъ нея свое искусство. Это искусство не было жанромъ, проявленіемъ не узко-національнаго духа, по одной изъ сторонъ духа общечеловѣческаго, громко заявившей свое право на существованіе.

Это отрицательное отношеніе къ посторонней цивилизаціи, какъ первый моменть національнаго возрожденія, находится въ глубокомъ соотвѣтствіи со всѣми требованіями нравственнаго закона. Ни одна цивилизація не имѣетъ права на безусловное владычество надъ чуждыми національностями, потому что ни одна изъ нихъ не заключаетъ въ себѣ абсолютной истины. Никто не отрицаетъ, что каждая самобытная цивилизація призвана дать другимъ народамъ многія начала, которыя возводятся потомъ всѣми на степень началъ общечеловѣческихъ. Но хотя это законное вліяніе переходитъ въ неограниченное преобладаніе, когда относительная истина хочетъ играть роль безусловной, никогда не умирающее чувство индивидуальности въ народѣ заявляетъ свой протестъ. Этотъ протестъ состоитъ въ указаніи тѣхъ внутреннихъ противорѣчій въ каждой цивилизаціи, въ силу которыхъ она должна остаться на степени относительной, а не безусловной истины.

Подобное отрицательное отношение къ чужой цивилизации во имя народной самобытности выразилось и въ теорияхъ нашихъ славянофиловъ. Они первые, послѣ полуторасталѣтняго поклонения Западу, указали на его болѣзни и противорѣчия. Можно не соглашаться съ нѣкоторыми изъ ихъ выводовъ, можетъ быть, преждевременными и рискованными, но нельзя не видѣть, что со времени ихъ появления начинается поворотный пунктъ въ истории русскаго мышления, начинается сознательная критика западныхъ явлений съ твердой, національной точки зрѣнія. "Хомяковъ и его братчики", говориль Герценъ, "глубоко вдавили свой слѣдъ въ русскую жизнь". Этотъ слѣдъ далъ уже свои плоды. Съ ихъ точки зрѣнія были защищены и проведены идеи крестьянскаго надѣла и общинное устройство крестьянъ, противъ которыхъ стояли всѣ западныя понятія о собственности и личности.

Такимъ образомъ, въ философскомъ развитіи Фихте проявился одинъ изъ коренныхъ законовъ національнаго развитія. Освобожденный отъ предразсудка "единой и всеспасающей цивилизаціи", онъ смѣло выступилъ съ своею патріотическою проповѣдью.

Между тѣмъ внѣшнія событія принимали все болѣе и болѣе грозный характеръ. Могущество Наполеона достигло высшей степени. Въ 1804 г. побѣдоносный копсулъ принялъ императорскій титулъ и повелъ Францію къ новымъ побѣдамъ. Еще въ 1803 году Наполеонъ

почти безъ сопротивленія заняль Ганноверь. Южно-германскіе государи находились отъ него въ полнъйшей зависимости. При проъздъ его черезъ Ахенъ, Кельнъ и Майнцъ, народъ и князья осыпали его изъявленіями покорности. Въ Италіи его владычество было обезпечено, и въ март 1805 г. онъ в в нчался въ Милан в знаменитою жельзною короной; Испанія обязалась новымь договоромь доставлять Франціи военныя суда и денежныя вспоможенія. Къ довершенію всего. Пруссія, на которую Фихте возлагаль всѣ свои надежды, вела себя съ полнъйшимъ равнодушіемъ къ германскому дълу. Несмотря на всѣ усилія патріотической партіи, на всѣ представленія барона Штейна, король, окруженный совътниками, преданными Франціи, Гаугвицомъ, Ломбардомъ и Бейме, не ръшался пристать къ коалиціи, составленной изъ Россіи, Австріи, Шведіи и Неаполя. При такихъ условіяхъ Наполеонъ могъ спокойно готовиться къ задуманному имъ походу 1805 г. Семь большихъ корпусовъ, подъ предводительствомъ опытнъйшихъ генераловъ, двинулись къ Дунаю и направились къ Австріи. Курфюрсты баденскій, баварскій и виртембергскій, герцоги гессенскій и нассаускій присоединили свои войска къ французскимъ, думая снискать этимъ благорасположение новаго императора. Значительная часть Германіи была не только оторвана отъ народнаго дъла, но и обращена противъ него. Австрія не выдержала. Войска ея, лишенныя способныхъ полководцевъ, отданныя подъ начальство злополучнаго Мака, проигрывали одно дёло за другимъ и окончили известною капитуляціей при Ульмю.

Наконецъ, и прусскій король, пропустившій благопріятное время, присоединился къ коалиціи и дозволилъ русскимъ и шведамъ перейти чрезъ свои владения въ Ганноверъ. Въ то же время онъ возобновиль "союзь въчной дружбы" съ императоромъ Александромъ. Эта клятва была произнесена при самой торжественной обстановкънадъ гробомъ Фридриха Великаго въ потсдамской гарнизонной церкви. Но теперь было не время думать о сопротивлении побъдителю. Чрезъ десять дней послъ "клятвы" короля прусскаго Въна была уже въ рукахъ французовъ, а 2 декабря 1805 г. разыгралась аустерлицкая битва. Австрійское правительство рішилось заключить пресбуріскій миръ, вслъдствіе котораго она лишилась Верхней Австріи, Тироля, Венеціанской области; Неаполь и Голландія получили королей изъ дома Бонапарта. Въ то же время Пруссія, въ силу шенбрунскаго договора, вступила въ оборонительный и наступательный союзъ съ Франціею, т.-е. обязалась имъть съ Франціей однихъ друзей и враговъ, а первымъ изъ этихъ враговъ былъ германскій народъ...

Въдная философская мысль, которая въ это время стремилась выяснить основы будущаго величія Германіи и доказать преходящее значеніе французской цивилизаціи! Нельзя безъ особеннаго удивленія смотрѣть на тотъ фактъ, что въ то время, когда предъ Европой развертывались событія 1804—1805 г., Фихте предпринимаетъ критическую оцѣнку тѣхъ идей, которыя торжествующая Франція вносила въ Европу. Мало того, Фихте не ограничивается простою критикою чужихъ понятій, онъ стремится подчинить ихъ новымъ идеямъ и эти идеи положить въ основаніе новой философіи исторіи.

Такова была задача его публичныхъ лекцій, читанныхъ имъ во время зимняго семестра 1804—1805 г. въ Берлинъ, на тему Основныя черты настоящаго времени (die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters). Въ это время его извъстность, какъ философа и оратора, была уже достаточно велика. Весь ученый и образованный міръ зналь его философію, а также тѣ преслѣдованія, которыя вызвала его преподавательская и литературная деятельность. Извёстно, что онъ началъ свою профессорскую деятельность въ Іене. Здесь ему часто приходилось сталкиваться съ оберконсисторіей, которая была недовольна тъмъ, что иногда онъ читалъ по воскресеньямъ. Мало-помалу ученые пасторы взвели на него обвинение въ атеизмѣ. Съ своей стороны, веймарское правительство было недовольно его либеральными стремленіями. Ближайшій другъ веймарскаго герцога, Гёте поддерживаль это гоненіе, и, наконець, Фихте должень быль оставить университетъ. Говорятъ, что когда ученое сословіе выразило свое сожальніе по этому поводу Гёте, онъ сказаль: одна звызда заходить, другая восходить, и прибавиль къ этому въ письмъ къ своему другу: я бы подаль голось противь моего собственнаго сына, еслибъ онъ говорилъ такъ о правительствъ. Пять лътъ оставался Фихте безъ мѣста, но новыя сочиненія расширили его извѣстность. Въ 1804 году онъ получилъ два предложенія: одно отъ Россіи, приглашавшей его для харьковскаго университета (тогда предположеннаго къ открытію), другое отъ Баваріи. Онъ не принялъ ни того, ни другого предложенія и предпочель остаться въ Пруссіи, пріютившей его въ годы бъдствій. Наконецъ, Пруссія пригласила его въ эрлангенскій университетъ. Но въ Эрлангенъ Фихте читаль во время лътняго семестра; зимній оставался у него свободенъ. Друзья и просвъщенная публика побудили его открыть курсъ частныхъ лекцій въ Берлинъ. Это и были тъ чтенія, о которыхъ мы будемъ говорить. Успъхъ ихъ былъ очень великъ; въ рядахъ многочисленной публики сидели известные государственные люди-Шретеръ, Альтенштейнъ, даже Бейме и Меттернихъ, бывшій тогда посланникомъ въ Берлинъ.

Задача этихъ чтеній опредѣляется самимъ авторомъ слѣдующимъ образомъ: "представить философское изображеніе современной эпохи

(ein philosophisches Gemälde des gegenwärtigen Zeitalters)". Но философскимъ можетъ быть названо только такое воззрѣніе, которое сводитъ разнообразіе, данное въ опытѣ, къ одному общему принципу и затѣмъ выводитъ разнообразіе фактовъ изъ этого общаго принципа и объясняетъ ихъ съ достаточною полнотою".

Такимъ образомъ, Фихте рѣшился подняться до общаго принципа, изъ котораго вытекають и которымъ объясняются всв явленія современной ему эпохи. Но каждая эпоха, съ точки эрвнія Фихте, составляетъ одинъ изъ моментовъ въ общемъ процессъ развитія человъчества. Слъдовательно, философское отношение къ ней предполагаетъ не только выяснение ея принципа, но и уразумение этого принципа въ связи съ общею идеей, управляющею развитіемъ человъчества. Философъ, анализирующій явленія эпохи, долженъ имѣть въ виду то, что Фихте называетъ міровымъ планомъ. Міровой планъ предполагаетъ одну общую идею, изъ которой онъ исходить и къ осуществленію которой стремится человічество, какъ къ своей ціли. Принципь каждой отдёльной эпохи есть только частное проявленіе общей идеи, отдёльный моментъ ея развитія, — слёдовательно, не можеть заключать въ себъ всей идеи и, въ своей ограниченности, содержить внутреннее противоръчіе, раскрытіе котораго предвъщаетъ наступление новой эпохи. (жейне) честове Услава забинеть

"Такимъ образомъ", говоритъ Фихте, "мы имѣемъ передъ собою слѣдующее: во-первыхъ, единое понятіе всей совокупности жизни, которая распадается на различныя эпохи, понятныя только въ ихъ взаимной связи; затѣмъ, каждая изъ этихъ отдѣльныхъ эпохъ представляетъ, въ свою очередь, общее понятіе, проявляющееся въ разнообразіи явленій".

Я обращаю ваше вниманіе, мм. гг., что Фихте говорить въ своихъ лекціяхъ объ идев и цвли жизни *иплаго* человвчества, а не отдвльнаго лица. "Мы", объяснялъ онъ своимъ слушателямъ, "говоримъ о прогрессв жизни *рода* (Gattung), а не о недвлимыхъ, и просимъ васъ не терять изъ виду этого воззрвнія". Двиствительно, имъ объясняются всв подробности его "основныхъ чертъ".

Въ чемъ же состоитъ эта общая идея "мірового плана" жизни человъчества? Фихте, формулируя ее, поступаетъ нъсколько геометрическимъ способомъ. Онъ выставляетъ ее въ качествъ аксіомы, какъ поступалъ онъ со всъми воззрѣніями, перешедшими въ его убъжденія. Итакъ, въ началѣ первой лекціи его, мы находимъ слѣдующее опредѣленіе этой идеи: "иплъ земной жизни человичества состоитъ въ устроеніи ея отношеній при посредстви свободы по началамъ разума".

Разумная, то-есть сознательная организація жизненныхъ отно-

можетъ осуществиться дёйствительно разумное, то-есть согласное съ существомъ народнаго самосознанія. В разделення по сеть согласное съ существомъ народнаго самосознанія.

Съ этой точки зрѣнія эпохи въ исторіи человѣчества могутъ быть подведены подъ двѣ логическія группы: въ первой человѣчество живетъ и существуетъ, не устроивши еще своихъ отношеній свободно и согласно съ разумомъ; во второй оно достигаетъ этой цѣли. Но одного признака — отсутствія или присутствія свободы еще недостаточно для разграниченія дѣйствительныхъ эпохъ развитія человѣчества.

Такъ, относительно первой группы, мы говоримъ, что человѣчество не устрояетъ своихъ отношеній свободно, по началамъ разума. Но отношенія, не устроенныя актомъ свободной воли, могутъ, однако, быть устроены въ извѣстной степени разумно, принудительною волею внѣшняго авторитета. "Можетъ случиться", говоритъ Фихте, "что разумъ самъ по себѣ и своею собственною силою, безъ содѣйствія человѣческой свободы, опредѣлитъ и устроитъ человѣческія отношенія".

Разумъ самъ по себѣ есть движущее начало человѣческой жизни; онъ лежитъ въ основани всей исторіи; различіе ея эпохъ зависитъ только отъ степени и формы его проявленія.

Дѣйствительныя эпохи развитія человѣчества, съ этой точки зрѣнія, представляють слѣдующую постепенность.

Разумъ безъ свободы дёйствуетъ какъ темный инстинктъ. Это господство инстинкта лежить въ основании первой эпохи. Инстинктъ, говорить Фихте, слѣпъ; это — сознаніе безъ пониманія основаній. Поэтому онъ противорвчить свободь, которая отдаеть себь отчеть въ основаніяхъ своей діятельности. Это внутреннее противорічіе эпохи приводить къ дальнъйшему развитію человъчества. Сознаніе разумнаго воплощается въ отдёльныхъ личностяхъ съ могущественною волею; онъ берутъ на себя великую задачу организаціи человъческихъ отношеній и противопоставляють господству инстинктовь начала разума. Общественныя формы, созданныя ими, освобождають человъчество отъ господства слепыхъ инстинктовъ; но это освобождение совершается подъ условіемъ подчиненія высшей разумной воль. Первые законодатели человъчества, внося разумныя начала въ человъческую жизнь, не объясняють и не могуть объяснить ихъ действительныхъ основаній. Разумное сознаніе вънихъсамихъ дібіствуєть како инстинкто, какъ въра въ высшій порядокъ. Они не могутъ перевести этихъ началь въ действительныя убъжденія людей, въ силу которыхъ они сами собою, свободно действовали бы по разуму. Законодатели ограничиваются подчиненіемъ людей своимъ предписаніямъ и проводятъ разумное въ жизнь при помощи принудительного авторитета.

Фихте, описывая эту эпоху, очевидно, имъетъ въ виду то время, когда религозный авторитетъ далъ первую раціональную форму человъческимъ обществамъ и вызвалъ первое сознательное отношеніе къ жизни, когда затъмъ монархическій абсолютизмъ, вооруженный всти умственными и нравственными средствами эпохи, боролся съ грубыми инстинктами феодальной эпохи и замънялъ ея начала новыми, выработанными геніемъ въковъ.

Но дёло развитія человічества только тогда станеть на прочную почву, когда разумныя начала будуть осуществляться при помощи свободы, т.-е. тогда, когда они сділаются внутреннимь убіжденіемь людей, и человіческая воля, для объясненія своего діянія, будеть ссылаться не на внішній авторитеть, но на существо своего самосознанія. Для этого нужно новое движеніе въ исторіи человічества. Мы виділи уже, въ чемъ состоить сущность второй эпохи. Человічество находится подъ господствомь принудительнаго авторитета, вносящаго въ жизнь разумныя начала; познанныя, такъ сказать, непосредственно, въ силу вдохновенія, но не изслідованныя въ ихъ посліднихъ основаніяхъ. Подобное изслідованіе можеть быть сділано только новою, притическою работою субъективнаго разума. Вновь должны быть провірены всі принципы жизни; разумъ должень выработать правила діятельности, и затімь воля должна пріучить себя къ выполненію новаго нравственнаго долга.

Изъ этого видно, что человъчество, прошедшее чрезъ воспитательное вліяніе внѣшняго авторитета, ожидаетъ еще длинный циклъ развитія. Во-первыхъ, оно должно пройти чрезъ періодъ, который можно назвать критическимъ и разрушительнымъ. Не желая болѣе подчиняться разумному, въ формѣ внѣшняго авторитета, человѣческое сознаніе подвергаетъ критикѣ всѣ основы прежняго порядка, все, что прежде было признано истиною. Все дѣлается предметомъ сомнѣнія. Это всеобщее настроеніе освобождаетъ человѣческую волю отъ внѣшнихъ авторитетовъ, основываетъ будущую свободу дъятельности. Но вмѣстѣ съ тѣмъ человѣческій разумъ въ эту эпоху направленъ не столько къ исканію истины, сколько къ своему освобожденію отъ ея прежнихъ авторитетныхъ формъ. Отсюда — полное равнодушіе къ истинѣ и отсутствіе твердыхъ нравственныхъ правилъ.

Но человъческое сознание не останется въ этомъ состоянии сомнънія и отрицанія. Разумъ направится къ исканію положительныхъ истинъ; настанеть эпоха науки разума (der Vernunftwissenschaft); въ эту эпоху истина будетъ признана за высшее въ человъческой жизни и любима больше всего.

И эта теоретическая работа разума не есть последняя ступень

развитія человъчества. Познанная истина не останется на степени истины теоретической; человъческій духъ не удовлетворится актомъ познанія. Онъ обратится къ средствамъ примъненія истины къ жизни, выработаетъ совокупность практическихъ правилъ нравственности, выработаетъ то, что Фихте называетъ искусствомъ разума (Vernunftkunst).

Такимъ образомъ, человъчество возвратится, въ сущности, къ своей исходной точкъ, къ полному и безграничному господству разума. Но вначалъ разумъ господствомалъ какъ темный инстинктъ безъ помощи свободы; "въ эпоху совершенства, человъчество должно", говоритъ Фихте, "идти къ тому же пути, но на своихъ ногахъ". Поэтому оно должно было первоначально уклониться отъ прямого пути, пережить эпоху владычества внъшняго авторитета и всеразрушающаго сомнънія.

Нельзя не видѣть, что въ ученіи Фихте господство разума отождествлено съ господствомъ нравственнаго, и всему процессу развитія человѣчества приданъ нѣкоторый религіозный оттѣнокъ. Поэтому, для обозначенія различныхъ эпохъ развитія человѣчества, онъ употребляетъ термины религіознаго свойства.

Первую эпоху, періодъ инстинктивного господства разума и безсознательнаго подчиненія инстинкту, онъ называеть состояніемъ невинности человъческаго рода. Во вторую эпоху, когда разумный инстинктъ превращается въ принудительный авторитетъ, періодъположительныхъ ученій и системъ жизни, не восходящихъ къ последнимъ основаніямъ, а потому не действующихъ на свободное убъжденіе, но требующихъ слъпой въры и безусловнаго повиновенія, — Фихте называетъ состояніемъ начинающаюся грпха. періодъ, періодъ освобожденія отъ авторитета, равнодумія къ истинъ и отсутствія нравственныхъ правилъ, называется состояніемъ довершенной граховности За нимъ следуетъ эпоха неустаннаго исканія истины, науки, разума; Фихте называеть ее состояніемъ начинающагося оправданія. Наконець, послідняя эпоха, когда устанавливаются твердыя правила практической деятельности, вырабатывается "искусство разума", носить название состояния совершенного оправданія и освященія папарат гојата урга з

Къ какой же эпохѣ относилось, по мнѣнію Фихте, то время, когда онъ взываль къ германскому самосознанію?

Внѣшніе факты подсказывали ему готовый отвѣтъ. Онъ жилъ въ эпоху революціи; революція провозглашала освобожденіе человѣческой личности, индивидуальной воли отъ всей системы внѣшнихъ авторитетовъ, руководившихъ въ прежнее время жизнью человѣчества. Не вездѣ было довершено это освобожденіе; но во многихъ

мѣстахъ уже было провозглашено верховенство индивидуальнаго разума. Церковь и феодальное государство колебались въ своихъ основаніяхъ; система религіозныхъ истинъ и предписаній положительнаго закона была отвергнута; на мѣсто ихъ не установилось ничего прочнаго. Вникая въ духъ и смыслъ своего времени. Фихте объявилъ, что оно стоитъ между двумя эпохами—второю и третьей. Оно заканчиваетъ владычество авторитета и начинаетъ особую эпоху свободы; но движеніе свободы приняло здѣсь ту критическую разрушительную форму, съ которой должно было, по ученію Фихте, начаться освобожденіе человѣчества.

Но этихъ общихъ соображеній, очевидно, недостаточно для уясненія принципа эпохи во всёхъ его подробностяхъ. Къ этой задачёмы и приступимъ теперь вмёстё съ Фихте. Гдё и какъ мы можемъ лучше всего изучить этотъ принципъ? Принципъ каждой эпохи можетъ быть лучше всего понятъ на цивилизаціи того народа, который въ данную минуту стоитъ во главё цивилизаціи вообще, — народа, выражающаго собою, такъ сказать, мысль эпохи. Конечно, эта цивилизація распространяется и на другія народности; онётакже должны быть приняты въ соображеніе философомъ, изучающимъ эпоху въ ея дёлахъ и въ подробностяхъ. Нечего говорить, что въ эпоху революціи главное вниманіе наблюдателя обращала на себя Франція — эта руководительница революціоннаго движенія. Фихте нигдё не высказывается; но вчитываясь въ его удивительныя характеристики подробностей эпохи, нельзя не убёдиться, что образъ великой націи постоянно стояль передъ нимъ.

Въ чемъ же состоитъ принципъ этой замъчательной эпохи?

Прежде всего намъ необходимо понять смыслъ и дъль ен умственнаго движенія, потому что ими опредъляется ея міросозерцаніе. Фихте назваль третью эпоху эпохою освобожденія, но никакъ не періодомъ свободы. Человъчество еще не дълается свободнымъ отъ того, что извъстные авторитеты, прежде владычествовавшіе надъ нимъ, пали. Только некоторыя личности, которыя ведутъ дело освобожденія, становятся вполн'я свободными: прочія сл'ядують за ними, какъ за своими вождями. Орудіемъ подобнаго освобожденія является сопоставленіе авторитетной истины, поддерживаемой внішнею силою, съ понятіями индивидуальнаго разума, при чемъ все, несогласное съ послъднимъ, объявляется несостоятельнымъ. Авторитетная истина, требовавшая слёпой вёры и безусловнаго повиновенія, не обращалась къ понятіямъ людей; въ эпоху освобожденія люди объявляють, что они согласны подчиняться только тому, что они понимають безъ труда своимъ индивидуальнымъ разсудкомъ. Другими словами: эпоха освобожденія объявляеть господство обыкновенныхъ, общихъ понятій,

такъ сказать, прирожденныхъ индивидуальному разсудку; это то, что обыкновенно называемъ здравыми смысломи, но что върнъе было бы назвать общими смысломи (sens commun).

Въ самомъ дѣлѣ, если мы спросимъ первыхъ эманципаторовъ человѣчества, въ чемъ состояло ихъ оружіе въ борьбѣ со старымъ порядкомъ,—мы убѣдимся въ справедливости словъ Фихте. Вольтеръ осмѣивалъ затѣйливыя и часто непонятныя учрежденія католицизма и старой монархіи съ точки зрѣнія здраваго смысла (du sens commun). Руссо, ужасаясь сложностью современныхъ ему отношеній, взывалъ къ первобытной простотѣ, къ общему смыслу. Учители естественнаго права, какъ Томазій въ Германіи, строили систему общества и государства на началахъ общаго смысла (sensu communi).

Отдёляясь отъ "непонятнаго", признавая необходимость только понятнаго, то-есть доступнаго индивидуальному разуму безъ всякихъ усилій съ его стороны, освободители провозглашали вмѣстѣ съ тѣмъ непогрышимость этихъ общихъ понятій и возможность постигнуть все необходимое при ихъ помощи. "Наше время", говорилъ Фихте, "все знаеть, ничему не учившись, и можеть разрешить безъ всякаго затрудненія все, что ни попадется ему подъ руку. То, чего я не понимаю при помощи прирожденных понятій, того и нётъ, говоритъ всякій. При полномъ убъжденіи въ непогръшимости "общихъ понятій", они дёйствують на массу какъ нёкоторый авторитеть. Она вприто въ нихъ и слёпо слёдуеть за каждымъ учителемъ "общаго смысла". Всякій знаеть, какъ вприли діятели французской революціи въ философію Вольтера, въ contrat social Руссо; каждый старался воилотить въ себя произведение знаменитаго демократа и ссылался на него, какъ на символъ въры. "Да, человъчество", говорилъ Фихте, "вступило въ эпоху освобожденія, потому что оно старается дъйствовать по понятіямь; но оно еще не свободно".

Посмотримъ теперь, какіе принципы вносить эпоха освобожденія въ общественную философію. Предъ нами лежить одно изъ произведеній знаменитаго Вольнея, автора Развалинъ (Les Ruines),— О естественномъ законъ 1). "Въ чемъ", спрашиваеть онъ, "состоить нервый принципь естественнаго закона въ отношеніи къ человѣку?"— "Въ правилѣ самосохраненія", отвѣчаеть онъ безъ замедленія. Фихте находить, что, дѣйствительно, въ этомъ состоить вся сущность политическаго міросозерцанія третьей эпохи, а потому она не совершенно разумна.

Принципы истинно разумной жизни, говорить онь, имъють въ

<sup>1)</sup> La loi naturelle ou principes physiques de la morale etc.

иначе, исходили изъ этого понятія; последующія направять истинно свободныя усилія людей къ этой великой цёли. Но третья эпоха, освободившись отъ разумнаго въ его авторитетной формв и не выработавши разумнаго въ его свободной формъ, осталась при понятіи, полсказанномъ ей "общимъ смысломъ". Прирожденный разумъ, обращаясь только къ "понятному", открыль одну реальность — жизнь недълимаю, дальше которой онъ ничего не видълъ. Поэтому движушимъ началомъ новаго общественнаго устройства было признано "естественное" стремленіе къ самосохраненію и цёлью его личное благо. Другими словами: начало личнаго своекорыстія сділалось принципомъ общественнаго строя. "Личность, движимая личнымъ своекорыстіемъ", продолжаетъ философъ, "никогда не возвысится до сознанія чистой идеи, не достигнеть до познанія а priori; во всемъ она будетъ руководиться опытомъ въ самой грубой его формъ. Отсюда вытекаетъ слабость ея политическихъ идеаловъ, которые основаны на бездоказательныхъ положеніяхъ "общаго смысла" и приноровлены къ огражденію личныхъ интересовъ".

Мы не можемъ, къ сожалѣнію, слѣдить за всѣми подробностями аргументаціи философа, которая содержить въ себѣ характеристику нравственной, умственной и политической жизни эпохи. Мы ограничимся только соноставленіемъ принциповъ этой эпохи съ началами будущей, истинно разумной, — сопоставленіемъ, сдѣланнымъ самимъ Фихте.

"Разумная жизнь", говорить онь, "состоить въ томъ, чтобы личность забывала себя въ родѣ, полагала свою жизнь въ жизни рода и отдавала бы ей въ жертву свое существованіе; неразумная — въ томъ, чтобы личность не мыслила ничего кромѣ самой себя, не любила бы ничего, кромѣ самой себя и въ отношеніи къ себѣ. а полагала бы цѣль жизни въ своемъ личномъ благополучіи. Но такъ какъ все разумное можно назвать хорошимъ, а неразумное дурнымъ, то на свѣтѣ есть только одна добродѣтель — забывать себя какъ личность, и только одинъ порокъ—думать только о себѣ. Нравственное же ученіе нашей эпохи здѣсь, какъ и во всемъ, понимаетъ дѣло обратно и дѣлаетъ единственною добродѣтелью то, что есть единственный порокъ, и единственнымъ порокомъ то, что есть единственным добродѣтель".

Но эпоха своекорыстія и относительности истинъ пройдеть, своекорыстіе уничтожить само себя, а разумь отъ простыхъ истинъ "общаго смысла" обратится къ болье высокимъ задачамъ философіи.

Простое отрицаніе "неизвъстнаго" во имя небольшой суммы "извъстнаго", отреченіе отъ обширной области "непонятнаго" во имя банальностей "понятнаго" не можетъ быть окончательною формою

разумной жизни. Разумная, научная жизнь четвертой эпохи, предсказываемой Фихте, сходна съ жизнью третьей эпохи въ томъ отношеніи, что, подобно послёдней, стремится къ господству понятій и знаеть, что разумная дінтельность возможна только въ виду понятнаго. Но вотъ гдв Фихте видитъ коренную разницу между двумя эпохами. Она заключается въ томъ употребленіи, какое дёлають об'в эпохи изъ понятій. Въ четвертой эпох в понятіе будеть средствомъ овладъть вею сферою познанія, встить содержаніемъ предметнаго и нравственнаго міра. Эта эпоха не будеть отрицаться ни оть неизвъстнаго, ни отъ непонятнаго; она будетъ направлять свой испытующій духъ во всё сферы, хотя бы для того, чтобъ убёдиться въ томъ, дъйствительно ли ею извъдано все понятное. Напротивъ, третья эпоха считаетъ понятие за самое знание. Для человъка третьей эпохи кажется, что та небольшая сумма понятій, которыя онъ называетъ прирожденными, исчернываетъ всю массу знанія. Отсюда-господство общихъ мъстъ, фразъ и даже любимыхъ словъ. Для человъка третьей эпохи достаточно услышать слова "свобода, популярность, гуманность", чтобы прійти въ восторгь и кинуться на какое нибудь дізло. Фихте и называетъ третью эпоху эпохою безсодержательной свободы. Напротивъ, четвертая эпоха будетъ знать, что одни понятія не дадуть ей ничего, что имъ необходимо дать известное содержаніе, а этого нельзя достигнуть безъ великаго напряженія всёхъ духовныхъ силъ человъка.

Такимъ образомъ, область познанія расширится; стремленія человъческаго духа будутъ соотвътствовать безпредъльности этой области. Отдъльная личность выйдетъ изъ состоянія мелкаго самодовольства своими "общими понятіями" и устремится къ познанію идеи во всей ея безпредъльности. Когда это стремленіе прочно утвердится въ жизни,—измѣнится и самое понятіе о утьли жизни.

Мы видѣли выше, что третья эпоха разрушила значеніе авторитетной истины, не замѣнивъ ея владычествомъ идеи. Она неспособна уже была кинуться въ крестовый походъ по слову римскаго первосвященника, но не была еще готова отдать себя на служеніе раціональной идеѣ. Понятіе безконечного совершенно изгладилось изъ умовъ, и, вмѣсто него, утвердилось господство конечнаго, а конечное въ общественномъ отношеніи есть недѣлимый съ его личными цѣлями. Поэтому принципъ своекорыстія и провозглашенъ началомъ общественной жизни, если только онъ играетъ такую роль и не составляетъ прямого отрицанія всякаго общественнаго начала. Напротивъ, философское направленіе четвертой эпохи приведетъ всѣхъ и каждаго къ убѣжденію, что духовная жизнь недѣлимаго совпадаетъ съ жизнью идеи; но жизнь и развитіе идеи не могутъ быть

замкнуты въ узкую сферу индивидуальнаго бытія. Идея медленно и постепенно раскрывается въ исторіи цёлаго человіческаго общества. Поэтому каждый философствующій духъ, посвятившій себя служенію идев, вмвств съ твмъ отдаетъ себя обществу, ибо только въ немъ раскрывается идея съ ея безконечнымъ содержаніемъ. Идея въ обществъ-вотъ первое и коренное представление новой эпохи, которой суждено уничтожить принципъ своекорыстія въ самомъ его корнъ. Она противупоставитъ ограниченности и конечности "прирожденныхъ понятій" и безпредёльность, и абсолютность идеи; она возвратитъ недълимому понятіе о въчной жизни, жизни неоканчивающейся предвлами единичного существованія, но продолжающейся безконечно въ человъческомъ родъ, въ обществъ. Сдълаться участникомъ въ въчной жизни идеи, слъдовательно, въ жизни общества, такова будеть новая цёль жизни; воспитать все общество къ свободному, сознательному и разумному участію въ жизни идеи, поддержать его въ стремленіяхъ къ безконечному-такова цёль будущаго государства.

Такую цёль указываль Фихте германскому обществу. Отсюда понятно его отличіе отъ тъхъ оффиціальныхъ сферъ, которыя, подобно ему, относились къ событіямъ и началамъ своей эпохи отрицательно. Но точка эрвнія, идеаль, съ которыхъ производилось это отрицаніе, лежали не тамъ, гдв искалъ своего идеала Фихте. У нихъ была своя точка зрѣнія — интересы стараго порядка, свой идеалъ-среднев вковая Европа. Спросимъ самаго виднаго представителя реакціи, графа де-Местра, чего онъ просить у Бога и у властей предержащихъ. Обращаясь къ властямъ и народамъ, онъговорить: ваше паденіе началось очень давно. Во-первыхъ, человъческая дерзость поколебала первый и основной авторитетъ, подъ владычествомъ котораго жили народы, --авторитетъ папской власти. Революція--перван повела народы къ ужасной пропасти. Свътскія власти, по недальновидности своей, рукоплескали паденію стѣснявшей ихъ власти. Но они не подозрѣвали, что въ лицѣ папской власти падалъ принципъ, на которомъ, въ итогъ, держалась ихъ собственная власть. Последствія доказали это. Шагъ за шагомъ эманципированная мысль разрушала всв авторитеты и теперь бросила народы во всв ужасы анархіи. Какъ выйти изъ этого положенія — понятно. Пусть воскреснеть старый порядокь въ его первоначальной формъ. когда папская власть стояла во главъ человъчества и авторитетомъсвоимъ освящала прочія власти. Фихте отрицалъ начало "третьей эпохи" съ точки зрѣнія новаго, высшаго идеала. Онъ не искалъ золотого вѣка за предѣлами современной исторіи. Онъ могъ сказать то, что впоследстви сказалъ Сенъ-Симонъ: "золотой векъ не свади, а впереди насъ; наши отцы его не видели, и мы его не увидимъ; но дети наши увидятъ, и мы должны подготовить это время".

Кромѣ общихъ достоинствъ такого взгляда, онъ имѣлъ еще важное значеніе для той эпохи, когда писалъ Фихте. Ничто такъ не можетъ содѣйствовать возрожденію націи и человѣчества, какъ выясненіе новой цѣли, новой задачи, которую они призваны выполнить. Ничто такъ не возбуждаетъ человѣческій духъ къ дѣятельности, какъ новый и высокій идеалъ жизни, и чѣмъ выше идеалъ, тѣмъ могущественнѣе вліяніе. Одно изъ величайшихъ условій вліянія христіанства состояло въ томъ, что оно потребовало отъ человѣка высокой степени нравственнаго совершенства. "Будьте совершенны, какъ отецъ вашъ небесный", говорилъ божественный основатель нашей религіи. Другими словами, всякій идеалъ, дѣйствительно могущественный, заключаетъ въ себѣ большую долю безконечнаго; только такой идеалъ можетъ призвать людей къ упорной работѣ надъ собою, держать въ напряженіи всѣ силы ихъ духа и побуждать ихъ къ актамъ высокаго самопожертвованія.

Общественный голосъ Германіи оправдаль Фихте въ этомъ отношеніи. Въ такъ называемой борьбѣ за освобожденіе (Befreiungs-krieg) высказывались мотивы совсѣмъ другого свойства, чѣмъ простая преданность законамъ своего отечества и прежнему порядку. Борьба за освобожденіе, сдѣлавшись народнымъ дѣломъ, вызвала въ обществѣ то чувство самоуваженія, которое естественно привело къ требованіямъ свободы и лучшаго порядка вещей, — требованіямъ, которыя только впослѣдствіи были задавлены усиліями реакціи. И если это чувство самоуваженія проснулось въ обществѣ, то Фихте мотъ считаться однимъ изъ первыхъ его авторовъ.

Этого мало. Выясненіе народу новой и высокой цёли, которой онъ призвань служить, пробуждаеть въ немъ чувство національнаго достоинства, независимости относительно другихъ народностей. Оно выводить его изъ эпохи зависимости, подражанія, заимствованія, ставить его, какъ говариваль Фихте, на свои ноги. Подобный пріемъ имѣетъ, такъ сказать, общечеловѣческое значеніе, въ томъ смыслѣ, что люди, начинающіе національное возрожденіе, всегда указываютъ своему народу на такія задачи человѣческой жизни, которыя не тронуты общественною дѣятельностью другихъ народовъ. Такъ и наши славянофилы указывали въ свое время, что Россія, вмѣстѣ съ другими славянскими племенами, должна внести во всемірную исторію новые элементы, не выработанные чуждыми намъ цивилизаціями. Первоначально эти заявленія оставались въ области отвлеченныхъ идеаловъ, но мало-по-малу, получивъ практическое значеніе, входять во всеобщее сознаніе. Теперь мы знаемъ, напримѣръ, что

новая сила Россіи заключается въ устроеніи экономическаго быта крестьянъ, въ противоположность западно-европейскому пролетаріату, что идея *крестьянскаго надпла* есть ея національная идея и ея призваніе въ тѣхъ мѣстностяхъ нашего обширнаго отечества, которыя еще живутъ подъ господствомъ экономическихъ идей запада.

Но выяснить и поставить передълицомъ народа выслкій идеаль не значить еще выполнить всю задачу возрожденія; нужно еще вызвать къ дѣятельности силы, способныя осуществить его. А это весьма сложная и трудная задача. Во-первыхъ, должно указать народу на эти силы, которыми онъ можетъ располагать; во-вторыхъ, должно побудить его къ дѣятельности, къ желанію воспользоваться своими силами.

Здёсь начинается второй элементь патріотической дёятельности Фихте, который мы можемъ назвать элементомъ обличенія. Высокій идеаль поставлень, общество призывается къ его осуществленію; но какое страшное, поразительное разстояние между этимъ идеаломъ и дъйствительнымъ состояніемъ общества! Вмъсто единства общественныхъ силъ-ихъ раздробленіе; вмѣсто высокаго сознанія общественнаго интереса-господство грубаго своекорыстія; вмісто твердости и мужества воли, готовой на служение общему дёлу, -- распущенность, трусость и продажность. Пусть же слово обличенія падетъ на это общество, пусть неподкупный голосъ проповёдника укажетъ обществу ту бездну "мерзости запустѣнія", въ которой оно лежитъ. Нужно заставить общество посмотрёть въ глаза истине. "Почему бы", говорить Фихте, "намъ бояться этой опасности? Зло не сдълается меньше отъ неизвъстности; отъ извъстности оно не сдълается больше, но издечние его возможно только при известности. Пусть же лёнь и своекорыстіе бичуются горькими різчами обвиненія, ідкою насмізшкою и презрѣніемъ!"

Дъйствительно, въ *Ръчахъ къ германскому народу* чрезвычайно много этого элемента; но мы должны заранъе понять истинный его смыслъ. Есть два рода обличенія. Одно возникаетъ изъ чувства своего превосходства надъ народомъ, вслъдствіе того, что обличающему удалось схватить нъсколько свъдъній, которыхъ не имъетъ масса. Цъль такого обличенія состоитъ въ приведеніи своего народа къ "единой, всеспасающей цивилизаціи". Результатъ его—убъжденіе, что народъ ничего не можетъ сдълать самъ собою, что его можетъ спасти только заимствованіе,—словомъ, мы приходимъ къ презульню ко всъмъ народнымъ началамъ. Второй видъ обличенія возникаетъ въ сердцъ людей, которые живутъ и страдаютъ съ народомъ, върять въ его силу и которыхъ поражаетъ разстояніе между тъмъ, чъмъ могъ бы быть народъ въ силу своей собственной цивилизаціи,

и тѣмъ, что онъ есть на самомъ дѣлѣ. Цѣль такого обличенія вызвать народъ къ самодѣятельности, результатъ его—уваженіе къ началамъ народной исторіи.

На этой точкѣ зрѣнія стояль и Фихте. Онъ видѣль безпримѣрное разложеніе Германіи, но чувствоваль и силу ея; въ его обличеніяхъ всегда слышится вѣра въ лучшее будущее. Посмотримъ, какъ онъ самъ опредѣляеть свое отношеніе къ настоящему и будущему Германіи.

"Пусть", говорить Фихте, "наше время выслушаеть виденіе древняго ясновидца, относившееся къ не менте печальному положенію діль. Такъ говорить пророкь у водь хебарскихь, утішитель народа, плененнаго не въ своей, но въ чужой земле 1): "рука Господня нашла на меня и вывела меня духовно и поставила меня на общирное поле, исполненное костей, и повела меня кругомъ, и всюду видель я, что много костей лежало на поле, и были оне весьма изсохши. И Господь сказаль мий: ты, сынь человическій, думаешь ли, что эти кости будуть опять жить? Я отвъчаль: Господи, это ты знаешь. И Онъ сказалъ мнъ: пророчествуй объ этихъ костяхъ и скажи имъ: вы, изсохшія кости, слушайте слово Господне. Такъ говорить Господь объ васъ, изсохшихъ костяхъ: Я хочу васъ связать опять жилами и повелёть мясу расти на васъ и одёть васъ кожею и вложить въ васъ духъ, чтобъ опять жили и знали, что я-Господь. И я пророчествоваль, какъ мнв было повелено, и начался шумъ и трясеніе, и кости приблизились другъ къ другу, каждая на свое мъсто, и на нихъ выросли жилы и мясо, и одълись онъ кожею. Но духа не было. И Господь сказалъ мнъ: пророчествуй къ вътру и скажи ему: такъ глаголетъ Господь: вътеръ, прійди сюда отъ четырехъ вътровъ и дунь на этихъ мертвецовъ, чтобъ они опять ожили. И я пророчествоваль, какъ мнѣ было приказано. Тогда пришелъ въ нихъ духъ, и онв ожили и встали на ноги, и было ихъ большое войско". -- "Пусть", восклицаетъ Фихте, "составныя части нашей духовной жизни останутся такими же изсущенными и связи нашего національнаго единства такъ же разорваны и лежать въ дикомъ безпорядкъ, какъ мертвыя кости пророка; пусть онъ выцвътаютъ и изсыхаютъ подъ бурями, потоками дождей и палящими лучами солнца: животворящій духъ духовнаго міра не пересталь еще въять. Онъ охватить и соединить вымершія кости нашей національности, чтобъ онѣ величественно возстали къ новой просвътленной жизни".

<sup>1)</sup> Пророкъ Іезекімль, XXXVII, 1-10.

### Лекція III.

Мы будемъ свидътелями торжественнаго зрълища — зрълища патріотическаго духа одинокаго философа, который укрѣпляется въ въръ въ свой народъ, призываетъ его къ возрожденію и высокой исторической роли-именно въ то самое время, когда этотъ народъ дошель до крайнихъ предёловъ паденія. Мало того, мужество и въра этого удивительнаго философа растутъ вмъсть съ несчастьями народа. Кажется, это величіе върующаго духа и могло быть создано только величіемъ несчастья. Живи Фихте въ такъ называемое мирное время, когда общество жалуется на мелкія злоупотребленія своихъ чиновниковъ, на взяточничество и расхищение казны, на плохой выборъ должностныхъ лицъ, и т. д., онъ, въроятно, безмолвствовалъ бы и предоставилъ бы слово обличителямъ второго и третьяго разряда. Но теперь обстоятельства были по плечу только такимъ людямъ, какъ онъ. Эпоху войнъ республики и имперіи справедливо называють борьбою гигантовь; эта эпоха вызывала на свёть всё титаническія силы обществъ, давала дёло могущественнымъ характерамъ. Наполеонъ во Франціи, Питтъ и Боркъ въ Англіи, Фихте и Штейнъ въ Германіи, Кутузовъ въ Россіи-таковы личности, вызванныя въ то время судьбою на удивление всему человъчеству: Однъ изъ нихъ были вызваны къ дълу національнымъ торжествомъ, какъ Наполеонъ съ его маршалами, другія—народными несчастьями.

Посмотримъ же, что вызвало въ Фихте новый порывъ патріотическаго чувства.

Курфюрсты баварскій и виртембергскій, за свои услуги Наполеону противъ Германіи, были возведены въ королевское достоинство. Благодарные за эту милость, они уже были более сановниками французской имперіи, чёмъ германскими князьями. Опирансь на нихъ и на своекорыстіе другихъ германскихъ владітелей, Наполеонъ рівшился разорвать Германію на двѣ части, изъ которыхъ одна находилась бы въ полномъ подчинении у Франции. 12 іюля 1806 г. былъ учрежденъ знаменитый рейнскій союзь, подъ покровительствомъ Наполеона. Члены рейнскаго союза обязались за это покровительство держать наготов для будущихъ войнъ Наполеона 63 тыс. войска. Намецкій курфюрсть, архиканцлерь Дальбергь быль избрань въ намъстники Наполеона и надъленъ городомъ Франкфуртомъ. Про него говорять, что онь быль просвещенный покровитель наукъ и искусствъ, но человъкъ преданный космополитическимо идеямъ той 🌤 эпохи до совершеннаго забвенія чувствъ патріотизма. Самая идея германской имперіи—и прежде слабая—рушилась. Австрійскій императоръ Францъ отказался отъ титула нѣмецкаго императора и принялъ званіе императора австрійскаго. Имперскіе законы и учрежденія были отмѣнены. Началось преслѣдованіе патріотовъ. Извѣстный патріотическій писатель Арндтъ, по волѣ Наполеона, былъ изгнанъ изъ Германіи, скитался по Швеціи и Россіи и лишь украдкою являлся въ свое отечество. Патріотъ книгопродавецъ Пальмъ былъ приговоренъ и казненъ за изданіе книги, непріятной Наполеону.

Настала очередь и Пруссіи. Что ни ділаль прусскій король, руководимый Гаугвицомъ, другомъ французовъ и цивилизаціи, чтобы заслужить расположение Наполеона, -- ничто не помогало. Наконецъ, дело дошло до формальнаго разрыва. Пока Пруссія медленно и методически готовилась къ войнѣ, Наполеонъ уже вторгся въ Германію, гдё къ нему присоединился курфюрсть саксонскій. Старый предводитель прусскихъ войскъ, герцогъ брауншвейгскій, былъ разбить въ знаменитой битвъ подъ Іеной. Послъ того кръпости, находившіяся въ рукахъ "заслуженныхъ", но дурныхъ генераловъ, сдавались безъ сопротивленія. Эрфуртъ, Шпандау, Потсдамъ, Штеттинъ, Кюстринъ и Магдебургъ были въ рукахъ французовъ. Черезъ тридцать дней послѣ битвы подъ Іеной Наполеонъ уже вступилъ въ Берлинъ. Король прусскій біжаль въ Кенигсбергъ и униженно молиль побёдителя о мирё, изъявляя даже готовность приступить къ рейнскому союзу. Но Наполеонъ отвергъ эти ходатайства. Тогда король обратился къ Россіи. Изв'єстно, что и эта помощь не доставила выгодъ Пруссіи. Послі битвы подъ Фридландомъ былъ заключенъ тильзитскій миръ. Пруссія потеряла половину своихъ владеній въ пользу герцогства варшавскаго и вестфальскаго королевства, вновь учрежденнаго. рег перенерова постольных выстран

Нужно ли говорить о положеніи Фихте въ виду всёхъ этихъ обстоятельствъ? Едва началась война 1806—1807 г., какъ онъ подаль прусскому правительству прошеніе о томъ, чтобъ его допустили въ главную квартиру въ качествѣ оратора и нравственно-политическаго проповѣдника. Король велѣлъ Бейме благодарить его и сказать, что, можетъ быть, его краснорѣчіе будетъ полезно послѣ побюды. Дѣлать было нечего. Пруссія не дождалась побѣды, а краснорѣчію Фихте пришлось сдѣлать свое дѣло послѣ окончательнаго низложенія Пруссіи. Во время войны Фихте принужденъ былъ бѣжать сначала въ Кенигсбергъ, а потомъ въ Копенгагенъ. Только послѣ заключенія тильзитскаго мира возвратился онъ въ Берлинъ, чтобъ утѣшать народъ въ его глубокомъ униженіи. Въ зимній семестръ 1807—1808 г. онъ прочелъ здѣсь, съ величайшею для себя опасностью, свои знаменитыя Рючи къ германскому народу (Reden an die deutsche Nation).

Друзья указывали ему на всю опасность его предпріятія; доказывали ему, что Наполеонъ можетъ изгнать его подобно Арндту, Гарденбергу и многимъ другимъ. Онъ не сдался на эти доводы. "Добро", говорилъ онъ, "состоитъ въ воодушевленіи, въ возвышеніи; моя личная опасность не можетъ быть принята во вниманіе, — она была бы даже полезна". Въ другой разъ онъ говоритъ: "я зналъ очень хорошо, чъмъ я рискую. Я знаю, что меня, подобно Пальму, можетъ постигнуть свинецъ. Но я этого не боюсь и охотно умру для пъли, мною избранной".

Это высокое патріотическое настроеніе дало ему возможность сдълать изъ Рпчей къ германскому народу непреходящій памятникъ философскаго творчества. Онъ дали ему право на въчную благодарность потомства; во имя ихъ праздновался столетній юбилей его рожденія. Въ нихъ окончательно отрішился Фихте отъ прежнихъ космонолитических воззрвній, которыя проглядывають еще вв Основных чертах нашего времени. Въ этихъ чертахъ мы находимъ еще следующую страницу: "Где отечество истинно просвещеннаго христіанина-европейца? Вообще — Европа, а въ особенности, каждую эпоху, то европейское государство, которое стоитъ во главъ цивилизаціи. То государство, которое ошибочно пойдетъ но опасному пути, съ теченіемъ времени, погибнетъ, а потому не будетъ уже стоять во главъ дивилизаціи. Но именно потому, что оно погибнеть и должно погибнуть, появляются другія, и между ними одно въ особенности выдвинется впередъ. Пусть же земнорожденные, признающіе въ земной корф, рфкахъ и горахъ свое отечество, остаются гражданами погибшаго государства; они получать то, чего желали и что дълаетъ ихъ счастливыми. Но солнцеподобный духъ неудержимо притягивается и направляется туда, гдв сввтъ и правда. И въ этомъ всемірно-гражданскомъ чувствъ мы можемъ успокоиться о судьбъ и дъяніяхъ государства".

Но это успокоивающее, всемірно-гражданское чувство было нарушено реальнымъ фактомъ—чужеземнымъ завоеваніемъ. Филте увидівлъ, что "земная кора, горы и різки"—также отечество, что гражданинъ "погибшаго государства" не можетъ найти утівшеніе въ космополитической философіи. Чужеземное завоеваніе, это огненное крещеніе, искупляющее отъ грізка космополитизма, двинуло его на патріотическое дівло, подъ рискомъ пули или изгнанія.

Новыя рѣчи Фихте были уже обращены не ко всему цивилизованному міру, участвующему въжизни "нашего времени", но только къ германцамъ. "Я", говоритъ онъ въ своей первой лекціи, "говорю для нѣмцевъ и о нѣмцахъ".

Рпчи къ германскому народу составляють, по словамъ самого

Фихте, "продолженіе его чтеній объ основныхъ чертахъ настоящаго времени". Дъйствительно, для уясненія философскаго ихъ смысла, необходимо имъть въ виду главныя положенія этихъ чтеній. Въ этихъ ръчахъ героемъ, такъ сказать, является принципъ эпохи, выясненный въ чтеніяхъ. Фихте хочетъ доказать, что этотъ принципъ уже переживаетъ себя, что пора германцамъ взяться за подготовленіе новой эпохи.

Мы видёли, что Фихте призналъ общественнымъ принципомъ современной ему эпохи начало личнаго своекорыстія. Но принципъ каждой эпохи переживаетъ себя, когда результаты его будутъ доведены до конца, когда эпоха губитъ сама себя.

Въ какомъ же положени находится этотъ принципъ?

"Наше время", говорить Фихте, "идеть исполинскими шагами. Въ послѣдніе три года наша эпоха во многихъ мѣстахъ уже закончилась; кое-гдѣ своекорыстіе, развившись вполнѣ, уже уничтожило себя, потеряло свою самостоятельность; думая служить только себѣ и своимъ личнымъ цѣлямъ, оно сдѣлалось орудіемъ въ рукахъ чуждой, насильственной власти. Мы должны признать нашу эпоху за прошедшее и думать о будущемъ".

"Но для того, чтобы доказать, что принципъ эпохи дошель до своихъ послъднихъ предъловъ, нужно обратить вниманіе общества на эти страшные признаки разложенія: пусть оно увидитъ свою смерть, умретъ духовно для прошлаго и воскреснетъ для будущаго!"

Эти признаки разложенія, по мнінію Фихте, состоять въслідующемь:

"Своекорыстіе достигаетъ своей высшей степени, когда оно обхватываетъ, за немногими исключеніями, правительства и, укръпившись въ нихъ, переходитъ и на управляемыхъ. Такое правительство познается, прежде всего, во внушней политику, въ пренебрежени всвхъ связей, чрезъ которыя его безопасность обусловливается безопасностью другихъ, принесеніемъ цѣлаго, котораго оно составляетъ часть, въ жертву тому, чтобы сохранить свое ленивое спокойствіе, и въ ложномъ убъждени своекорыстія, что оно пользуется миромъ. пока его границамъ не грозитъ видимая опасность. Во внутренней политикъ это разложение обнаруживается въ слабости управления, которая, по-иностранному, называется гуманностью, популярностью, а по-нъмецки-сонливостью и недостойнымъ поведениемъ". Мы знаемъ, имъть ли право Фихте сказать, что германскія правительства, продававшія Германію за королевскій титуль, своекорыстны; мы знаемь, им влъ ли онъ право назвать испорченными такихъ либеральныхъ и гуманныхъ правителей, какъ Дальбергъ и ему подобные.

Такими же мрачными красками, взятыми изъ дѣйствительности, описываетъ Фихте и нравственное паденіе народовъ. Здѣсь также

онъ не видитъ никакихъ связей, соединяющихъ недѣлимыхъ съ государственнымъ тѣломъ. Своекорыстіе подсказываетъ имъ только страхъ и уваженіе къ иноземцамъ; утративши всякое чувство долга, они охотно и съ веселымъ лицомъ отдаютъ иноземцамъ значительную долю имущества, въ которой они отказывали защитникамъ отечества, ни дать ни взять, какъ французы въ нынѣшнюю войну 1) прятали съѣстные припасы отъ своихъ войскъ, для того чтобъ отдать ихъ пруссакамъ. И, въ концѣ концовъ, это испорченное племя вступаетъ въ иностранное войско, чтобы сражаться противъ собственнаго отечества.

"Такъ", заключаетъ Фихте, "своекорыстіе уничтожаетъ само себя, и тѣ, которые полагали самихъ себя цѣлью жизни, принуждены служить цѣлямъ другихъ".

Гдѣ же выходъ изъ этого положенія? Здѣсь, мм. гг., мы приближаемся къ самому корню ученія Фихте.

"Никакая нація", говорить онь, "ниспавшая до состоянія зависимости отъ чужеземцевъ, не можетъ подняться изъ нея при помощи обыкновенныхъ и до сихъ поръ употреблявшихся средствъ. Если ея сопротивление было безплодно, даже тогда, когда она еще обладала всёми своими силами, - что можетъ сдёлать она теперь, когда она лишилась большей части изъ нихъ? Другими словами: общество, построенное на принципъ своекорыстія, могло ожидать своего спасенія только отъ силы правительства. Правительство и делало, что могло; но результаты не оправдали его усилій. Теперь общество лишилось сильнаго правительства и ничего не можетъ ожидать отъ него. То, что прежде могло помочь, когда правительство твердо держало бразды правленія, теперь непримінимо, потому что эти бразды только повидимому находятся въ рукахъ правительства, и самая эта рука направляется чужеземнымъ завоевателемъ.. Если такая падшая нація можеть быть спасена, то при помощи новыхъ, до сихъ поръ не употреблявшихся средствъ-чрезъ создание новаго порядка вещей".

"Общій планъ этого новаго порядка вещей долженъ быть направлень къ измѣненію существующихъ отношеній между недѣлимымъ и цѣлымъ обществомъ". "Въ настоящее время", говоритъ Фихте, "участіе недѣлимаго въ цѣломъ было основано на участіи его къ самому себѣ, т.-е. на такихъ связяхъ, которыя весьма легко могли быть разорваны, на страхѣ и надеждѣ недѣлимаго относительно условій его личной жизни. Соотношеніе недѣлимаго къ вѣчной жизни цѣлаго было затемнено; напрасно стараются замѣнить эту идею любовью къ національной славѣ и чести. Эти обманчивыя представленія никогда не могутъ замѣнить истинной общественной связи".

<sup>1)</sup> Войну 1870 года.

"Эта общественная связь можеть быть построена не на чувственныхъ стремленіяхъ надежды и страха за свое личное существованіе, но на духовномъ стремленіи нравственнаго удовлетворенія или неудовлетворенія или на высшемъ аффектъ удовольствія или неудовольствія относительно своего и чужого состоянія. Чувственный глазъ, привыкшій къ чистот и порядку, будетъ испытывать неудовольствіе отъ грязи и безпорядочно лежащихъ вещей. хоть это и не причиняетъ ему физической боли; такъ и духовный глазъ человъка можеть быть воспитань такимъ образомъ, что простой взглядъ на безпорядочное, недостойное и безчестное существование своего народа будетъ причинять ему боль, страданіе, независимо отъ личныхъ надеждъ и страховъ. Обладатель такого глаза будетъ страдать и радоваться вмёстё со своимъ народомъ, потому что онъ будетъ чувствовать себя его частью и ему будеть житься хорошо, если только целое будеть совершенно и благоустроено. Воспитание въ неделимыхъ такого воззрвнія на общественную жизнь и есть главное, даже единственное средство къ обновленію общества, которое гибнетъ отъ своекорыстія. Слідовательно, хорошая система общественнаго воснитанія—вотъ единственное снасеніе Германіи".

Повидимому, Фихте высказываль мысль не особенно новую. Кто же изъ знаменитыхъ политическихъ мыслителей, начиная съ Платона, не говорилъ о необходимости воспитанія и не предлагалъ даже своихъ проектовъ? Особенно XVIII стольтіе богато проектами общественнаго воспитанія. Руссо во Франціи и Швейцаріи съ своимъ Эмилемъ и Базедовъ въ Германіи произвели сильнѣйшее движеніе, о которомъ мы не можемъ даже составить себѣ понятія. Но Фихте и не говорилъ о пользт воспитанія; онъ говорилъ о новыхъ его началахъ и формахъ, приноровленныхъ къ общественному возрожденію Германіи.

Чёмъ эти принципы и формы должны отличаться отъ прежней системы?

Нельзя не согласиться, говорить Фихте, что современное воспитание представляеть глазамъ воспитанниковъ картину религіознаго, нравственнаго, политическаго образа мыслей, всяческаго порядка и добрыхъ нравовъ, и даже кое-гдѣ напечатлѣло эти образы въ жизни. Но, за немногими исключеніями, воспитанники руководятся въ дѣйствительной жизни не этими представленіями, а своими естественными, своекорыстными стремленіями, возросшими безъ всякаго воспитанія. Такимъ образомъ, современное воспитаніе не дѣлаетъ своего дѣла. Его правоученіе, правила скользятъ по уму, какъ блѣдная картина, не направляя воли, не подчиняя себѣ дѣйствительной жизни.

Во-вторыхъ, даже эта ограниченная система воспитанія распро-

страняется на незначительное количество лицъ, которыя и составляютъ, такъ называемый, "образованный классъ", а большинство, на которомъ собственно и держится общественный строй, народъ, остается безъ всякаго воспитанія.

Такимъ образомъ, воспитание требуетъ реформы въ двухъ направленіяхъ: относительно своего содержанія и относительно его объема. По своему содержанію, оно должно служить средствомъ действительнаго образованія человіческой нравственной личности; по своему объему, оно должно сдълаться народнымъ просвъщениемъ въ самомъ точномъ смыслѣ этого слова. "Мы", говоритъ Фихте, "хотимъ чрезъ воспитаніе образовать німцевь такъ, чтобь они составили одно цімое, которое было бы одупіевляемо и руководимо во всёхъ своихъ частяхъ одними условіями". Никто не можеть быть исключень отъ пользованія этимъ духовнымъ благомъ; этого требуетъ благо отечества; только при такомъ условіи высшіе классы не будуть отдёлять себя отъ низпихъ и не будутъ признавать своимъ духовнымъ отечествомъ чужую страну, не будуть измёнять родине, какь это сдёлали высшіе классы во время борьбы съ Наполеономъ. Для того, чтобы предупредить возможность Бейме или Гаугвица, нужно. чтобы послёдній крестьянинъ былъ озаренъ свътомъ знанія.

Намъ предстоитъ, слѣдовательно, разсмотрѣть два вопроса: вопросъ о самой *системъ* новаго воспитанія и о примѣненіи ея въ наибольшему количеству лицъ.

Чфмъ грфшитъ система прежняго воспитанія? Почему она даетъ уму только теоретическія представленія, не переходящія въ убъжденія и не овладівающія всімь нравственнымь существомь человіка? Причина этого, по мнжнію Фихте, заключается въ томъ, что старая школа требуеть отъ ученика пассивнаго познаванія готовыхъ научныхъ истинъ, но не заставляетъ его принимать дъятельное участіе въ самомъ созиданіи этихъ положеній, такъ чтобъ они, такъ сказать, выходили изъ его творческой делтельности. Между темъ мы видели, что, по ученію Фихте, только та истина можеть перейти въ наше убъжденіе, которая родилась изъ нашего самосознанія. "Большая разница", говоритъ онъ. "принять что либо, не имъя ничего противъ этого, такъ что пассивное воспріятіе вытекаетъ изъ пассивнаго подчиненія, и большая разница-усвоить себ' истину, выработанную на нашихъ глазахъ, при участіи всёхъ нашихъ силъ". Если, напримфръ, вы скажете ученику, что мы можемъ получить замкнутое пространство при помощи, по крайней мфрф, трехъ линій, и заставимъ заучить его эту истину, какъ догматическое положение, онъ заучить ее, но и забудеть ее такъже скоро, потому что, что ему до нея? Она, вѣдь, не его открытіе, не его собственность. Напротивъ,

заставьте вы ученика самого начертить замкнутое пространство; онъ найдеть, что ему нужно не менте трехъ линій, и тогда то положеніе, къ которому вы веми его, станеть его действительнымъ достояніемъ, которое будеть ему дорого, какъ все, добытое его усиліями.

Вызвать въ воспитанникахъ *творческую* силу, заставить ихъ искать истины, вести ихъ къ этой истинѣ, и такъ, чтобъ она вышла изъ ихъ самосознанія, таково первое средство новаго воспитанія. Если бы только въ этомъ состоялъ его результатъ, то и тогда эта система имѣла бы все право на предпочтеніе, сравнительно съ пассивнымъ заучиваніемъ. Но подобная система имѣетъ еще другую сторону, особенно важную съ общественной точки зрѣнія.

Система пассивнаго усвоенія приводить къ полному разъединенію школы, къ совершенной изолированности воспитанниковъ. Ученикъ, усвоивающій истины по книгь, совершенно уединень отъ своихъ товарищей. Предъ нимъ его книга и учитель, -- до остального школьнаго міра ему ніть діла. Если онь и думаеть о своихь товарищахь, то развѣ по поводу желанія отличиться предъ ними, вызвать большую благосклонность учителя и т. д. Новая система воспитанія, призывая всёхъ къ творческой дёлтельности, уничтожаетъ это разобщение. Всв участвують въ исканіи правила, закона; всв помогають другь другу. Между учениками установляется общность духовных в цёлей, общія затрудненія, радости и горести. Другими словами: духовное общение народа, которое уничтожаетъ принципъ личнаго своекорыстія, должно быть подготовлено въ школъ. Фихте идетъ дальше. По его плану школьная жизнь должна быть дёйствительнымъ преддверіемъ къ государственной жизни. Старая школа, говорить онъ, давала ученикамъ теоретическое понятіе о государствъ, объ его устройствѣ, законахъ и т. д. Все это пассивно познается учениками; умъ ихъ подчиняется познаннымъ понятіямъ въ школь, а потому посль школы ихъ воля такъ же пассивно относится къ государственной практикѣ, какъ въ школѣ умъ ихъ относился къ теоріи. Фихте доказываеть, что еще въ школъ ученики должны участвовать въ выработкъ политическихъ идеаловъ, испытывать ихъ годность въ предблахъ товарищескихъ отношеній; они должны выходить изъ школы хорошо подготовленными гражданами.

Духъ общенія, выработанный въ каждой школь, долженъ сплотить въ одно цьлое и весь народъ, чрезъ распространеніе образованія во всей націи. Весь народъ долженъ пройти чрезъ школу, которая вызоветь въ немъ творческія силы, любовь къ духовной жизни. Наконецъ, подобная система воспитанія вызоветъ къ жизни и къ дъятельности всь особенности не только недълимыхъ, но и народовъ. Только при ней возможно будетъ плодотворное разнообразіе научныхъ

системь, двиствительное богатство міросозерцанія и самобытность духовной жизни.

Мы представили здёсь планъ Фихте въ самыхъ общихъ чертахъ не по одному недостатку мъста и времени, но потому, что общія идеи и цъли, указанныя имъ, могутъ быть осуществлены самыми разнообразными способами. Другими словами: эта общая идея можетъ вызвать различные технические планы воспитанія. Что касается этой технической стороны дёла, то Фихте, какъ извёстно, рекомендовалъ своему обществу планъ знаменитаго Песталоцци. Между этими двумя личностями было чрезвычайно много общаго. То же преобразовательное стремленіе, тѣ же мечты объ обновленіи человѣчества чрезъ воспитание вдохновляли Песталоцци и поддерживали его страдальческую жизнь. Бёднякъ, нерёдко изгнанникъ, онъ посвятилъ себя трудной задачь перевоспитанія самыхъ испорченныхъ дьтей. Его можно назвать народнымъ учителемъ въ самомъ строгомъ смыслѣ слова. Школа Песталоции была наполнена заброшенными дѣтьми, сиротами всёхъ состояній и возрастовъ. Съ ними онъ дёлалъ такія чудеса, что гордые аристократы стали поручать ему своихъ дътей. Подобно Фихте, онъ не върилъ въ силу обученія по книгамъ и пассивнаго усвоенія знаній. Онъ самъ былъ книгой для своихъ учениковъ и опять-таки не въ томъ смыслъ, что они получали отъ него отвъты на разные вопросы. Сила этой "книги" заключалась именно въ томъ, что она умъла вдохновить ребенка, заставить его искать истину и полюбить ее больше всего на свътъ. Какъ только это вѣяніе познанія прикасалось къ душѣ ребенка, хотя бы испорченнаго, для него начиналась новая жизнь. Пропадали низкіе инстинкты, своекорыстіе; установлялось общеніе съ другими. Въ школ'в Песталоцци не бывало техъ печальныхъ столкновеній между учениками, которыя порождаются разобщениемъ и взаимною ненавистью. Неудивительно, если въ подобной школѣ Фихте видѣлъ образецъ, типъ той школы, которая нужна была для народнаго образованія въ его отечествъ.

Средство обновленія указано; мы знаемъ, какъ могутъ быть вызваны и направлены къ благой цёли творческія силы народа. Но школа все-таки не болѣе какъ средство вызвать и образовать живыя силы народа, не тронутыя еще временемъ, не изсохшія въ исторической борьбѣ. Есть ли такія силы въ германскомъ народѣ? Способенъ ли онъ къ обновленію?

Вопросъ о "силахъ" народа обыкновенно относится къ числу самыхъ темныхъ и даже "пустыхъ" вопросовъ, особенно когда рѣчь идетъ о силахъ даннаго народа. Еще о народныхъ силахъ, взятыхъ in abstracto, можно говорить при помощи общихъ мѣстъ. Мы можемъ

говорить о богатствѣ, о плодородіи почвы, о живости характера, врожденномъ умѣ и т. д. Но нельзя не сказать, что съ подобными опредѣленіями мы не пойдемъ далеко. Для практической дѣятельности въ данномъ государствѣ необходимо указать на опредѣленныя силы извѣстной народности,—тѣ силы, которыми она отличается отъ другихъ. Эту задачу, въ отношеніи къ германскому народу, принялъ на себя Фихте.

При опредѣленіи силъ своего народа, живыхъ источниковъ его жизни, онъ употребляетъ методъ различенія, старается уяснить, что имѣютъ германцы въ отличіе отъ другихъ народностей, съ которыми они вели борьбу. Поэтому онъ прежде всего задаетъ себѣ общій вопросъ: въ чемъ состоитъ различіе между нѣмцами и другими народами германскаго происхожденія?

Нѣмцы, говорить онъ, составляють часть германскаго племени вообще: поэтому они родственны всѣмъ почти племенамъ, основавшимъ свои государства въ областяхъ бывшей римской имперіи. Но между нѣмцами и прочими племенами существують два капитальныхъ различія. Во-первыхъ, они одни остались на первоначальномъ мѣстѣ осѣдлости германскихъ племенъ, — другіе ихъ оставили. Вовторыхъ, одни нѣмцы сохранили и развили первоначальный языкъ своихъ предковъ, — прочіе усвоили себѣ чужой языкъ и видоизмѣнили его по-своему. Вслѣдствіе этого, нѣмцы могутъ быть названы самородною націей, или, какъ выражается Фихте, Urvolk, т.-е. ихъ исторія складывалась подъ вліяніемъ естественныхъ условій, составляла прямое развитіе первоначальныхъ данныхъ.

Изъ этихъ двухъ различій Фихте придаетъ особенный вѣсъ второму, то-есть различію въ языкѣ. Это совершенно понятно. Во-первыхъ, такой идеалистъ, какъ Фихте, не могъ придавать особеннаго значенія вліянію физическихъ условій, надъ которыми человѣкъ можетъ господствовать. Во-вторыхъ, языкъ есть первый органъ духовной жизни народа, которая чрезъ него проявляется и въ немъ отражается. Если вы хотите получить понятіе о степени самородности націи, узнайте прежде всего, на какомъ языкѣ она говоритъ. Поэтому и различія народныя прежде всего опредѣляются различіемъ въ языкѣ.

Языкъ не есть совокупность условныхъ звуковъ, посредствомъ которыхъ извъстная группа людей сговорилась обозначать тъ или другія представленія. Подобно тому, какъ представленія складываются согласно неизмѣннымъ условіямъ человѣческой природы, такъ, подъ вліяніемъ тѣхъ же условій, они переходятъ и въ звуки. Языкъ (мы говоримъ о языкѣ самобытномъ) всегда выражаетъ совокупность представленій, выработанныхъ и пережитыхъ народомъ. Поэтому

онъ и является могущественною общественною связью. Каждое слово самобытнаго языка не только обозначаетъ предметъ видимаго или сверхчувственнаго міра, какъ ярлычки въ минералогическомъ кабинетъ, но выражаетъ собою результатъ въковой духовной жизни народа, результатъ его творчества въ мірѣ представленій, говоритъ народному сознанію, возбуждаетъ въ каждомъ сознательный процессъ мысли, приводитъ въ движеніе всю его нравственную природу. Поэтому члены одного народа понимаютъ другъ друга, понимаютъ своихъ предковъ, потому что каждое слово, выражающее современное представленіе, зародилось въ аналогическихъ представленіяхъ прежняго времени и росло, развивалось вмѣстѣ съ народомъ. Иностранное слово, напротивъ, ничего не говоритъ сознанію; оно не дѣйствуетъ на народныя представленія, и народъ остается къ нему глухъ, пока представленіе, обозначаемое такимъ словомъ, не войдетъ въ сферу народной жизни.

Въ результатъ, только народъ, говорящій *своимъ* языкомъ, сознательно относится къ этому органу духовной жизни и способенъ развить его согласно условіямъ своей природы.

Въ совершенно другомъ положении находится народъ, отказавшійся отъ своего языка въ пользу другого, болье развитого, особенно въ сверхчувственной его части, какъ это сдёлали народы романской расы. Онъ долженъ выучивать чужіе звуки, выражающіе не имъ выработанныя представленія. Первоначально онъ становится въ положеніе детей, обучаемыхъ звукамъ, истиннаго смысла которыхъ они не понимають. Относительно звуковь, выражающихъ чувственныя представленія, дёло еще улаживается при помощи нагляднаго объясненія. Но звуки, выражающіе духовныя представленія, не поддаются такому объясненію. Для уразумінія ихъ, человіку нужно обращаться къ прошедшей исторіи народа, выработавшаго соотвітствующія имъ представленія, вникать въ его идеалы, подчиняться его міросозерцанію. Вслідствіе этого, духовная жизнь такого человіка становится въ зависимость отъ чужихъ представленій, сводится на простое подражание. Сила самобытного творчества изсякаетъ и самая роль языка терлетъ прежнее значение. Когда до смысла каждаго слова нужно доходить при помощи ученыхъ изысканій, этотъ смыслъ доступенъ немногимъ; для массы такія слова-просто звуки, мертвыя буквы. Поэтому мы въ правъ назвать такой языкъ мертвымъ. Мертвый языкъ-несамостоятельность духовной жизни, отсутствіе творчества и самобытныхъ идеаловъ:

Фихте освѣщаетъ свою аргументацію примѣрами. Любопытные читатели найдутъ въ четвертой рѣчи его превосходный анализъ трехъ модныхъ словъ, пущенныхъ въ обращеніе Франціею: либе-

ральность, гуманность и популярность. Онъ показываеть, какъ эти слова, выработанныя римскою жизнью, мало говорять народному самосознанію другихъ племенъ. Не останавливаясь здёсь на этомъ разборё, замётимъ, что, дёйствительно, въ исторіи такъ называемыхъ романскихъ народовъ нельзя не замётить нёкотораго отсутствія дёйствительнаго народнаго творчества. Что такое католическая церковь, отвергнутая другими народами, какъ не перенесеніе идей императорскаго Рима въ церковное устройство? Что такое былъ первый политическій опытъ романской Франціи, имперія Карла Великаго, какъ не продолженіе имперіи римской? Что такое французская централизація, какъ не римское единство, а преобладаніе "вёчнаго" Парижа не есть ли воспроизведеніе господства "вёчнаго" Рима?

Не останавливаясь на этихъ соображеніяхъ, мы послѣдуемъ за фихте въ анализѣ различій между народомъ, говорящимъ своимъ языкомъ, и народомъ, усвоившимъ себѣ языкъ мертвый, — другими словами, между тѣмъ случаемъ, когда слово связано съ представленіями, выработанными самимъ народомъ, слѣдовательно, съ его творческими силами, и тѣмъ, когда языкъ и мысль не связаны между собою органически.

Первое послѣдствіе такого порядка очевидно. Въ народѣ, говорящемъ живымъ языкомъ, духовное образованіе входить въ жизнь и постоянно вліяетъ на нее. Въ противномъ случаѣ, духовное образованіе отдѣляется отъ жизни; жизнь и мысль идутъ каждая своимъ путемъ. Истинно философская жизнь, жизнь духа во всемъ ея объемѣ, доступна только самородной націи, потому что только тогда понятіе выражаетъ собою дѣйствительную мысль и чувство мыслящаго. Только такое понятіе можетъ быть усвоено и можетъ перейти въ убѣжденія. Но понятіе не перейдетъ въ жизнь, если оно выражаетъ мысль другого народа и составляетъ продуктъ чуждой жизни. Въ такомъ случаѣ разрывъ между понятіемъ и жизнью неизбѣженъ.

При такомъ различіи въ отношеніи идеи къ жизни, различно и отношеніе мыслящаго субъекта къ идеѣ, къ духовной жизни. Мыслитель, принадлежащій къ самобытному народу, видитъ въ мысли нѣчто важное, долженствующее увеличить умственный капиталъ народа и сдѣлаться элементомъ дѣйствительной жизни. Онъ знаетъ, что его вст поймутъ, что онъ мыслитъ для всего народа. Поэтому онъ относится къ своему дѣлу серьезно и трудолюбиво. Напротивъ, мыслитель, овладѣвшій чужими понятіями, не разумѣющій ихъ связи съ жизнью (которой и нѣтъ въ самомъ дѣлѣ). направляетъ свои силы не столько къ творчеству представленій, сколько къ толкованію заимствованныхъ понятій, даже словъ, и единственная его цѣль въ

подобномъ словотолкованіи и словопреніи — отличиться остроуміємъ. Первый мыслитель заботится о хорошемъ содержаніи своихъ представленій, при чемъ форма понятій иногда не дается ему; второй видитъ свою славу и заслугу именно въ этой формѣ, въ блескѣ изложенія, въ краснорѣчіи. При такомъ отношеніи къ дѣлу, онъ не обращаетъ серьезнаго вниманія на содержаніе мысли. Въ философіи онъ впадаетъ въ парадоксы, въ поэзіи — въ каррикатуру. Можетъ быть, Фихте и преувеличиваетъ эти результаты. Но почему же, въ самомъ дѣлѣ, всѣ подъ именемъ философіи разумѣютъ, главнымъ образомъ, трактаты германскихъ и англійскихъ мыслителей, при словѣ поэзія—вспоминаютъ прежде всего Шиллера, Гёте, Шекспира, и величіе Данта объясняютъ тѣмъ, что онъ началъ писать не на латинскомъ, а на италіанскомъ языкѣ? Почему французскихъ ораторовъ и адвокатовъ обвиняютъ въ страсти къ блестящему построенію фразы, къ краснорѣчію и остроумію?

Направленіемъ умственной жизни опредфлиются ел объемъ и характеръ. Духовная жизнь, тесно связанная съ условіями жизни народной, будеть обнимать всё классы общества. Каждый новый шагъ въ области мысли будетъ дъйствительнымъ пріобрътеніемъ цълаго народа; каждый мыслитель въ своихъ изысканіяхъ будетъ имѣть въ виду вспхо своихъ соотечественниковъ; величайшую свою честь онъ будетъ полагать въ томъ, чтобы сдёлаться народнымъ мыслителемъ, какъ народны были Лютеръ, Лессингъ и Фихте. Напротивъ, духовное просвещение у народа, говорящаго чужимъ языкомъ, недоступно всему народу, оно делается достояніемъ высшихъ классовъ, для которыхъ и думаютъ, и пишутъ всѣ мыслители. Отсюда-раздёленіе высшихъ классовъ, какъ образованныхъ, отъ низшихъ, какъ непросвъщенныхъ; отсюда — высокомърное отношеніе "просвещеннаго" къ "невежде", сознательное освящение общественнаго неравенства при помощи, грустно сказать, науки... Отсюда, наконецъ, возможность гибели какъ для низшихъ, такъ и для высшихъ классовъ; потому что последние основываютъ свое просвещение не на живыхъ силахъ народной жизни, а въ первыхъ убивается всякая возможность творчества.

Эти теоретическіе выводы могуть быть провірены на фактахъ дійствительной, исторической жизни народовь. Фихте посвятиль этому изслідованію цілую річь (шестую). Мы не будемь исчислять здісь всіхь этихъ приміровь; остановимся на одномь, къ которому съ особенною любовью обращается и самъ Фихте, на протестантизмів. Въ чемъ заключается смыслъ этого движенія, какъ въ немъ выразились особенности германскаго народа?

Германцы, во всёхъ своихъ отрасляхъ, приняли христіанство

отъ Рима. Проповъдники христіанства, воспитанные на римскихъ началахъ, не сообщили ихъ новообращеннымъ. Латинскій языкъ спѣладся оффиціальнымъ языкомъ церкви, но не народа; римское просвъщение не было, такъ сказать, дано въ руки народамъ, но преподавалось имъ въ духв и смыслв новыхъ просвътителей. Разрывъ народностей и оффиціальной церкви быль неизбѣженъ. Церковь, державшаяся на римскихъ идеалахъ и требовавшая себъ слъпого новиновенія, сама давала оружіе противъ себя. Какъ только, въ эпоху возрожденія, въ руки народовъ достались подлинные источники классического образованія, они тотчасъ увидёли внутреннее противорѣчіе церковнаго устройства. Къ этому присоединился и страшный упадокъ нравственной жизни въ духовенствъ. Но уяснение противорвчія въ томъ, что прежде было предметомъ слвпой ввры, ведеть къ смфху. Вся Европа разразилась страшнымъ смфхомъ. Люди, отгадавшіе загадку римскаго двора, смінлись и кощунствовали; "смінлось само духовенство, увъренное", говоритъ Фихте, "что все-таки не многіе поймутъ, въ чемъ діло, такъ какт средство къ уразумінію загадки, классическое образованіе, было недоступно массь ".

Но что же дальше?... Когда очарование было разрушено, народамъ представлялось два выхода: или ограничиться смёхомъ, отказаться отъ прежнихъ върованій, т.-е. отръшиться отъ всякой религіи, или, сохраняя религіозное чувство, выработать для него новую форму церковной жизни. Но къ последнему выходу былъ способенъ только народъ, сохранившій въ себѣ силу первоначальнаго творчества, способный начать новую жизнь, когда противоржчія прежней стали ясны. Это и быль германскій народь. Въ то время, когда романскіе народы отъ сміха переходили къ невірію, какъ Франція, или, испугавшись прежней дерзости, кинулись снова въ объятія католичества, германскіе реформаторы предприняли создать новыя формы церковной жизни, которыя были бы основаны на возрожденіи религіознаго чувства въ народів. Для этого они прежде всего дали народу въ руки Библію, переведенную на німецкій языкъ. Успахъ былъ полный. Въ то время, какъ романскіе скептики принялись защищать власть напы, протестанты, воодушевленные новою проповадью, при паніи псалмова, обновили церковную и національную жизнь. Торжество протестантизма было также первымъ сознательнымъ торжествомъ принципа національности въ политикъ.

Результать всёхъ этихъ соображеній ясень. Если новое воспитаніе, долженствующее обновить человёчество, должно прежде всего воспитать народъ къ творчеству, то воспользоваться такимъ воспитаніемъ способенъ прежде всего народъ, сохранившій свою національную самобытность, какъ основу всякаго творчества. Мало того; каж-

дая отдёльная личность можеть быть воспитана къ дёйствительно творческой, духовной жизни только при помощи національнаго воспитанія. Только тогда, когда, при первомъ шагё школьной жизни, человікь почувствуеть себя членомъ великаго цёлаго, когда духъ общности и сознаніе началь духовной жизни народа будуть воспитаны и укрёплены въ нихъ постояннымъ общеніемъ съ товарищами всёхъ классовъ и состояній—замолкнеть въ немъ духъ своекорыстія, и онтвоскреснеть для духовной жизни, которая есть въ то же время жизнь національная.

Человѣкъ, лишенный чувства національности, неспособенъ къ разумной, духовной жизни. Мы видѣли выше, что, по ученію Фихте, разумная жизнь состоитъ въ посвященіи всѣхъ своихъ индивидуальныхъ силъ осуществленію идеи, развивающейся въ обществѣ. Но для того, чтобы посвятить себя служенію идеѣ, нужно носить въ себѣ сознаніе безконечной жизни, не оканчивающейся предѣлами жизни индивидуальной. Къ подобному сознанію способенъ только человѣкъ, живущій національною жизнью.

Въра каждаго благороднаго человъка, говоритъ Фихте, въ въчное продолжение его дългельности на этой земль основана на въръ въ въчное существование того народа, изъ котораго онъ самъ развился, и въ его самобытность, обезпеченную отъ всякаго посторонняго вмъшательства и порчи. Эта самобытность есть вычное, которому онъ ввъряетъ свою собственную въчность, — въчный порядокъ вещей, въ которомъ онъ полагаетъ свою въчность. Его продолжения онъ долженъ желать, потому что онъ есть единственная связь, соединяющая его кратковременную жизнь съ земною въчностью. Его въра и стремление насадить непреходящее, — понятие, въ которомъ онъ разумъетъ свою жизнь какъ въчную, — есть связь, соединяющая съ нимъ весь его народъ, а чрезъ него все человъчество. Въ этомъ состоитъ его любовь къ своему народу, — любовь, его уважающая, ему довъряющая, имъ радующаяся и гордящаяся происхождениемъ отъ него.

Не все въ ученіи Фихте безспорно. Онъ не далъ еще, по многимъ причинамъ, надлежащаго развитія началу народности. Самобытность Германіи мыслилась имъ въ формѣ ен негемоніи надъ другими странами 1). Но имъ вѣрно указанъ путь, который ведетъ народность къ независимости и свободѣ.

Неопровержимо то, что главное средство спасти и образовать гворческую силу народа состоить въ хорошей системъ воспитанія, которое должно быть народнымъ, т.-е. организовано для всѣхъ и распространено на всѣхъ. Народная школа—вотъ мечта каждаго

<sup>1)</sup> См. первую лекцію о славянофилахъ. Позди. прим.

натріота, и каждый патріотъ знаетъ, что мальйшая сумма, издержанная на народное образованіе, возвратится сторицею, не только нотому, что народъ получитъ нъсколько свъдъній, необходимыхъ для его домашняго быта, но и потому, что она вызоветъ къ дълу непреодолимыя творческія силы, которыя сохранятъ и образуютъ народную самобытность.

Неопровержимо, наконецъ, то, что самая система національнаго воспитанія безсильна, если она не опирается на живые источники народной жизни, на національный языкъ и на любовь къ отечеству. Только народъ, говорящій своимъ языкомъ, способенъ къ прогрессу въ умственной жизни; потому что слово, содержаніе котораго чуждо народнымъ представленіямъ, останется мертвою буквой и ничего не вызоветъ въ мыслящемъ духъ. Только человъкъ, побъдившій въ себъ чувство своекорыстія и бездушнаго космополитизма, отдавшій себя народному дълу, върящій въ силу и призваніе своего народа, способенъ къ творчеству и къ истинно великимъ дъламъ; потому что онъ дъйствуетъ въ виду живой въчности народа, со всёмъ его прошедшимъ и будущимъ:

При такихъ условіяхъ, народъ, привыкшій къ серьезной упорной работѣ надъ собою, не будетъ стремиться къ внѣшнему преобладанію; всеобщій трудъ вызоветъ дѣйствительное уваженіе одного народа къ личности другого, и національная свобода сдѣлается закономъ общечеловѣческой жизни.

Національность и трудъ, національность и творчество, національность и школа, національность и свобода—эти слова должны сдізлаться однозначащими.

Но они еще не сделались таковыми: еще теперь, во имя ложно понятой національной независимости, народы несуть къ другимъ войну, грабежъ, контрибуціи и деспотизмъ. Пусть эти бранные клики умолкнуть у предъловъ Россіи, какъ разбилась о нее великая армія Наполеона. Мы отстояли свою независимость, когда вся Европа была порабощена; мы сдёлались сильны, когда другіе были слабы. Но мы понесли имъ слово свободы; въ самое отечество нашихъ враговъ мы не внесли ни мщенія, ни контрибуціи, ни раздробленія. Мы оставили имъ ихъ землю въ цёлости, дали имъ миръ внёшній и внутренній и хартію свободы. Пусть и впредь будеть такъ. Пусть и впредь о Россію сокрушается всякая завоевательная политика, какую бы маску она ни носила, во имя чего она ни требовала бы себъ покорности. Мы твердо въримъ, что матеріальная и духовная самостоятельность Россіи имъетъ общечеловъческое значеніе, какъ оплотъ свободы народовъ противъ всякаго посягательства. Пусть же она украпляеть въ себа эту самостоятельность неуклонною работою надъ собою, непрерывнымъ обновлениемъ своей внутренней жизни, народною школою, равноправностью, правдою въ податяхъ, въ судѣ и въ народномъ хозяйствѣ.

И когда же взяться за эту работу, какъ не теперь, когда однъ національности, нами же освобожденныя, уже сдълали свое дъло, когда другія ждуть нашей помощи; когда самостоятельное развитіе наше является не только полезнымъ дъломъ для насъ, но и обязанностью по отношенію къ другимъ? Если свобода и самобытность народностей сдълались принципомъ жизни во всей западной Европъ, то пеужели славянскій Востокъ составить исключеніе въ этомъ отношеніи? Или онъ въ самомъ дъль рожденъ для зависимости?

Вспомнимъ слова Хомякова:

"О Русь моя! какъ мужъ разумный, Сурово совъсть допросивъ, Съ душою свътлой, многодумной, Идешь на Божескій призывъ!"

# ПЕРВЫЕ СЛАВЯНОФИЛЫ $^{1}$ ).

# ЛЕКЦІЯ ПЕРВАЯ.

Мм. Гг.

Я не намѣренъ особенно много оправдывать передъ вами выборъ моей темы для предстоящихъ чтеній. Труды небольшого кружка лицъ, извѣстныхъ подъ именемъ славянофиловъ, заслуживаютъ вниманія уже по одной новости и оригинальности идей, которыя опи внесли въ русское общество. Что идеи эти были во многихъ отношеніяхъ благотворны, сознаютъ даже лица, относящіяся къ славянофильству отрицательно. "Славянофильская тенденція,—говоритъ одинъ изъ новѣйшихъ и добросовѣстнѣйшихъ критиковъ славянофильства,—имѣла, безъ сомнѣнія, высокую нравственную цѣну относительно массы общества, какъ стараніе пробудить въ немъ какое-нибудъ нравственное сознаніе; она имѣла цѣну и для литературы, для той части общества, гдѣ шло уже извѣстное броженіе понятій, какъ требованіе большаго вниманія къ народному быту, большаго уваженія къ собственнымъ понятіямъ и желаніямъ народа, на который дѣйствительно всего чаще смотрѣли съ извѣстной долей самодовольнаго снисхожденія" 2).

Кажется, и этого бы довольно для ихъ правъ на полное вниманіе потомства. Но мы намърены взывать здѣсь не "къ памяти" общества, не къ чувству благодарности. Задача этихъ чтеній иная. Они должны показать не то, что "сдѣлали" славянофилы въ свое время, а то, что труды ихъ дълаютъ въ настоящее время; мы будемъ изслѣдовать ихъ идеи не со стороны ихъ вліянія на свое время, а со стороны ихъ дъйствія на наше.

Становясь на такую точку зрвнія, мы признаемъ, следовательно, славянофильскія идеи за часть умственнаго капитала современнаго

<sup>1)</sup> Публичныя лекціи, читанныя въ марть 1873 г., въ С.-Петербургъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Впсти. Европы, декабрь 1872, ст. г. Пыпина, стр. 676; ноябрь, стр. 60 и друг. м'вста.

русскаго общества; мы утверждаемъ, стало быть, что эти идеи или часть ихъ живутъ во многихъ русскихъ людяхъ, руководятъ ихъ стремленіями, проявляются въ ихъ дѣйствіяхъ, заставляютъ ихъ то радоваться, то страдать, что они крѣпко сжились съ нравственнымъ существомъ многихъ. Мы утверждаемъ даже большее. Славянофильство, говоримъ мы, живетъ и проявляется не только въ опредѣленномъ кружкѣ лицъ, которыя могутъ быть названы "нынѣшними славянофилами". Нѣтъ! Подобно всякому сильному и живучему ученію, славянофильство видоизмѣнило общій духъ времени, т.-е., говоря опредѣленно, оно подѣйствовало не только на сознаніе извѣстнаго круга людей, но и на инстинкты значительной массы общества. Славянофильство отчасти предугадало, отчасти пробудило тѣ стремленія русскаго общества, которыя заставляють его иначе относиться къ разнымъ явленіямъ и событіямъ, чѣмъ относилось къ нимъ общество прежнее.

Утвержденія наши идуть еще дальше. Мы утверждаемь, что стремленія, пробужденныя славянофильствомь, будуть имѣть неотразимое вліяніе на *будущее* русскаго общества; что вліяніе это будеть тѣмь сильнѣе, чѣмъ сознательнѣе, свободнѣе, самостоятельнѣе будеть относиться русскій человѣкъ ко всѣмъ политическимъ, общественнымъ и международнымъ вопросамъ.

Но имѣемъ ли мы право, научное право, выставлять такія предположенія, разсматривать славянофильство именно съ этой точки зрѣнія?

Всѣ, даже противники славянофильства (мы говоримъ о противникахъ добросовѣстныхъ) признаютъ и одобряютъ вліяніе славянофильства въ предѣлахъ своего времени. Но заключала ли въ себѣ эта теорія зародыши дальнѣйшаго развитія, или она, вспыхнувъ какъ метеоръ, должна разлетѣться въ прахъ? Таково именно заключеніе весьма многихъ. По ихъ мнѣнію, коренныя начала славянофильства, какъ теоріи, а не какъ направленія, ложны. Поэтому въ настоящее время оно анахронизмъ, мертвенный остатокъ прошлаго, которое никогда не возвратится.

Вотъ, слѣдовательно, выводъ, требующій возраженія и возраженія не ради простого спора. Спорить просто—занятіе, можетъ быть, пріятное, но безполезное. Съ нашей точки зрѣнія предполагаемый споръ имѣетъ болѣе серьезное значеніе. Онъ будетъ новымъ предлогомъ для провѣрки того, что многіе дълаютъ, чему многіе служатъ, во что многіе върятъ. Конечно, каждый изъ нихъ и безъ того служитъ своему дѣлу съ сознаніемъ и вѣрою. Но, можетъ быть, ихъ сознаніе затемнено, можетъ быть, ихъ вѣра слѣпа. Поэтому ничто не можетъ такъ выяснить этого сознанія и этой вѣры, какъ провѣрка

возраженія, исходящаго отъ противниковъ добросовъстныхъ и твердо убъжденныхъ въ правотъ своего дъла.

Предпринимая это возраженіе, я долженъ оговориться. Все, что здѣсь будетъ сказано, есть выраженіе моего личнаго взгляда на ученіе первыхъ представителей славянофильства. Мое выраженіе не есть апологія Кирѣевскаго, Хомякова и К. Аксакова. Оно будетъ такою же критикою славянофильства, какъ и критика ихъ противниковъ. Можетъ быть, мнѣ удастся указать на нѣкоторые большіе "грѣхи" школы, чѣмъ имъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, я льщу себя надеждою, что мнѣ суждено будетъ указать на такія начала ученія, которымъ не суждено погибнуть, которыя войдутъ въ плоть и кровь каждаго русскаго, которыя способны подвинуть многихъ на высокіе подвиги во славу земли.

Эти оговорки нужны мив и еще для одной цвли. Онв дадуть мив возможность сразу показать, что первые представители славянофильства и ихъ противники стояли, въ сущности, на одной почет, и что отъ этого зависвло появление въ славянофильств многихъ крайнихъ ученій, которыя мы должны оставить въ настоящее время; но что, независимо отъ этихъ крайностей, въ славянофильской теоріи кроется зародышъ плодотворнаго стремленія, которому не суждено погибнуть въ нашемъ обществ , если только общество это призвано къ самостоятельной, національной жизни.

Мы должны развить и доказать эту мысль теперь же, для того, чтобы развязать себъ руки для дальнъйшей оцънки славянофильства.

# Два врага.

I.

Почему славянофилы названы этимъ именемъ? Кажется потому же, почему противники ихъ названы западниками. Оба эти названія имѣли свой очень опредѣленный смыслъ въ свое время. Славянофилы провозгласили право славянъ, т.-е. племенъ или политически порабощенныхъ другими расами, или духовно ими плѣненныхъ—играть роль во всемірной цивилизаціи; т.-е. они доказывали культурную годность началъ, составляющихъ особенность славянскаго племени. Они сдѣлали больше. Теорія ихъ доказывала не только годность, но превосходство культурныхъ началъ славянскаго міра надъ таковыми же началами міра романо-германскаго. Она не только защищала самобытность славянства, но и осуждала содержаніе и форму западно-европейской цивилизаціи. Отсюда знаменитая теорія "гніенія запада".

Противники славянофильства видёли всё просвётительныя начала, т.-е. начала, способныя образовать человёка, въ цивилизаціи романо-

терманской. Народы, въ которыхъ не было именно этихъ началъ, признаны были некультурными народами. Они могли пріобщиться къ цивилизаціи только путемъ заимствованія нравовъ, учрежденій, методовъ и т. д. народовъ просвіщенныхъ. Мало того. Не простое внішнее заимствованіе рекомендовалось "варварамъ". Заимствованное начало должно было пройти въ плоть и кровь народа, слідовательно, по законамъ физики, вытіснить всі природныя особенности его. Цивилизовавшійся путемъ заимствованій человікъ долженъ былъ обновиться, сділаться новымъ человікомъ—какимъ это все равно. Отсюда критическое и даже враждебное отношеніе ко всему, что составляетъ особенность народа, подлежавшаго цивилизаціи. То, что въ глазахъ славянофила было началомъ самостоятельной культуры, въ глазахъ западника было поміхою истинной цивилизаціи.

Насъ, въ данную минуту, не занимаетъ вопросъ о томъ, кто изъ двухъ противниковъ былъ правъ и кто виноватъ. Важно то, на какой почвъ стояли противники, откуда шелъ ихъ споръ. И для разръ-шенія этого вопроса для насъ драгоцѣнно именно то, что обыкновенно называютъ крайностями школъ. Для человѣка, понимающаго дѣло, крайность есть прямое послѣдствіе и послѣдній аргументъ исходной точки ученія. Французская революція не была бы понятна безъ Робеспьера, этой величайшей крайности теоріи "общественнаго договора", какъ реакція 1815 г. была бы непонятна безъ Меттерниха, какъ идеализмъ не былъ бы понятенъ безъ Гегеля и т. д.

Въ чемъ же состояли "крайности" двухъ школъ?

Послѣднее слово славянофильства, какъ мы видѣли, состояло не въ критикъ западно-европейской культуры (законность и необходимость этой критики мы постараемся доказать), а въ безповоротномъ осуждени ея, въ предречени близкой гибели западнаго міра.

Крайность западничества заключалась (какъ показалъ примъръ Чаадаева) не только въ критикъ особенностей народа не-европейскаго, а въ отрицаніи его способности сдълать что либо безъ полнаго заимствованія всъхъ началъ чуждой культуры, безъ *отреченія* отъ самого себя.

Фактъ знаменательный и поучительный! Онъ наведетъ насъ на настоящую дорогу изследованія двухъ школъ. Во имя чего, спрашивается, славянофиламъ нужно было осудить западъ, предречь ему гибель и превознести культурныя начала славянства? Во имя чего, съ другой стороны, западники безповоротно осудили все, что не подходило подъ мерку европейской цивилизаціи?

Разгадка, сколько намъ кажется, налицо. Объ школы исходили изъ одинаковаго возэрънія на цивилизацію и спорили только о мъстъ, которое суждено занять славянскому племени въ этой цивилизаціи.

Возарѣнія на цивилизацію и тамъ и здѣсь были одинаковы и по источнику и по содержанію.

Во-первыхъ, по источнику. Объ школы или, лучше сказать, оба кружка получили одинаковое высшее образованіе, т.-е. одинаково развились подъ вліяніемъ нѣмецкой философіи шеллингіанской и главнымъ образомъ гегельянской. Это фактъ общеизвъстный. О немъ свидътельствуютъ всѣ современники и всѣ біографіи замѣчательныхъ людей того времени.

Во-вторыхъ, по содержанію. Нѣмецкая философія, болѣе чѣмъ какая нибудь другая, установила понятіе общечеловъческой цивилизаціи, и это понятіе было принято какъ славянофилами, такъ и западниками. Вотъ какое невинное, повидимому, обстоятельство, явилось источникомъ безпощадной вражды, ожесточенной полемики и взаимнаго отлученія отъ церкви...

Въ наше время подобная вражда изъ-за теоретическаго принципа кажется непонятной. Но не надо забывать, что теперь много людей, расходясь въ теоріи, могутъ примириться и соединиться въ жизни общественной. Тогда не было общественной жизни, не было и поприща совмѣстной дѣятельности. Теоретическій догматъ грозно и безпощадно раздѣлялъ людей, какъ жезлъ Моисея волны Чермнаго моря! Прошло ли это время теперь—не знаю; но знаю и вѣрую, что оно пройдетъ, когда общественная жизнь соединитъ людей въ одну великую русскую "землю" и смоетъ наши смѣшные "кружки".

Теперь помиримся съ этимъ фактомъ. Теорія раздѣляла— надо разсмотрѣть почему, надо допросить эту теорію по пунктамъ.

#### TI:

Что такое общечеловическая цивилизація? На этотъ вопросъ каждая эпоха отвѣчала по-своему. Мы, съ своей стороны, постараемся разрѣшить его въ слѣдующихъ лекціяхъ. Но теперь намъ важно опредѣлить, какъ онъ былъ разрѣшенъ въ ту эпоху, когда выступили наши славянофилы.

Яснѣе всего это будетъ видно изъ словъ двухъ крупныхъ представителей идеализма начала нынѣшняго столѣтія—Фихте Старшаго и Гегеля.

Фихте въ своихъ лекціяхъ, озаглавленныхъ Основныя черты нашего времени <sup>1</sup>), высказываетъ общепринятое тогда положеніе, что цивилизація, т.-е. жизнь человѣчества, расположена по одному общему плану, осуществляющему одну общую идею. Но эта общая идея

<sup>. 1)</sup> Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters; читаны въ 1804—1805 году.

осуществляется постепенно; исторія человѣчества распадается на отдѣльныя эпохи, изъ которыхъ каждая представляетъ особую, частную идею. Частная идея эпохи воплощается въ опредѣленномъ народѣ, который, вслѣдствіе этого и становится во главѣ цивилизаціи своего времени.

Какъ же относится этотъ народъ къ другимъ? Какъ долженъ относиться къ нему всякій просвъщенный человъкъ? Это видно изъ слъдующихъ словъ Фихте:

"Гдѣ отечество истинно просвѣщеннаго христіанина-европейца? Вообще—Европа, а въ особенности, въ каждую эпоху, то европейское государство, которое стоить во главъ цивилизаціи. То государство, которое ошибочно пойдетъ по опасному пути, съ теченіемъ времени, погибнеть, а потому не будеть уже стоять во главѣ цивилизаціи. Но именно потому, что оно погибнеть и должно погибнуть, появляются другія и между ними одно въ особенности выдвинется впередъ. Пусть же земнородные, признающіе въ земной корѣ, рѣкахъ и горахъ свое отечество, остаются гражданами погибшаго государства; они получатъ то, чего желали и что дѣлаетъ ихъ счастливыми. Но солнцеподобный духъ неудержимо притягивается и направляется туда, гдѣ свѣтъ и правда. И въ этомъ всемірно-граджанскомъ чувствѣ мы можемъ успокоиться о судьбѣ и дѣяніяхъ государства".

Эта мысль еще рельефите выставлена у Гегеля. Читатели, знакомые съ гегелевой философіей, помнять, что, съ его точки зрѣнія, общественная жизнь вообще есть моменть объективнаго бытія воли, какъ аттрибута духа. Воля, въ своемъ объективномъ бытіи, проходить разныя ступени или моменты развитія — семью, гражданское общество, государство. Въ государствъ воля дълается субстанціальной, вполнъ свободной, сознательной. Жизнь государства, какъ законченнаго организма, выражается во внутренней политикъ и въ международныхъ сношеніяхъ. Но во внутренней жизни государства и въ международномъ союзъ, жизнь духа выражается еще въ частныхъ явленіяхъ и понятіяхъ, которыми ограничивается его абсолютность. Особенности извъстнаго народа, учрежденія даннаго государства, таланты его правителей, частныя стремленія обществъ. борьба политическихъ партій, страданія и интересы изв'ястнаго класса наполняють жизнь отдёльных в государствь. Субстанціальный духь проявляется какь опредъленный, ограниченный духь извъстныхь народовъ. Последній не можеть воплотить вы себе абсолютной идеи, возвыситься на степень абсолютнаго духа.

Только во всемірной исторіи духъ достигаетъ послѣдняго момента своего развитія, своего могущества и свободы. Во всемірной исторіи, въ торжествующемъ саморазвитіи безусловнаго, разрѣшаются всѣ частныя противорѣчія, примиряются въ безпрерывно мѣняющихся синтезахъ, сглаживаются вст особенности отдѣльныхъ народовъ и сливаются въ одну общую идею безконечнаго развитія. Предъ саморазвивающимся абсолютомъ всѣ частныя права, особенности, свойства народовъ не имѣютъ никакого значенія. Если народы недостаточно сильны, чтобы участвовать въ движеніи абсолюта, если ихъ особенности противоръчать единству общей идеи, всемірная исторія осуждаеть ихъ, подобно тому, какъ судебный приговоръ осуждаеть единичную волю, уклоняющуюся отъ воли общей. Вотъ почему Гегель называеть всемірную исторію всемірнымъ судомъ (Weltgericht).

Но кто же явится представителемъ абсолюта? Кто будетъ исполнителемъ его всемірно-историческихъ приговоровъ?

Въ исторіи являются народы, въ которыхъ какъ бы воплощается всемірно-историческая идея въ данную минуту ея развитія. Такой народь даеть общій характеръ своей эпохѣ; поэтому онъ и является господствующимъ народомъ между всѣми другими. Относительно его безусловнаго права, быть представителемъ даннаго момента развитія всемірнаго духа, духъ другихъ народовъ безправенъ (rechtlos). Эти народы не считаются болѣе во всемірной исторіи (sie zählen nicht mehr in der Weltgeschichte). Четыре государства до настоящаго времени имѣли такое господствующее значеніе во всемірной исторіи: древне-восточное, греческое, римское и германское. Послюднее завершаеть собою всемірную исторію; оно есть послюднее слово саморазвивающаюся духа.

#### III.

Вопросъ поставленъ, кажется, ясно. Намъ остается сдѣлать только надлежащіе выводы и примѣнить ихъ къ взаимному отношенію нашихъ литературныхъ партій.

Центръ тяжести теоріи общечеловѣческой цивилизаціи состояль именно въ томъ, что въ каждую данную эпоху есть одинь народъ, воплощающій въ себѣ идею всемірной культуры и притомъ идею безусловную для даннаго времени. Поэтому такой народъ долженъ считаться господствующимъ, а другіе предъ нимъ безправны, т.-е. должны или политически, или духовно подчиниться ему. Ихъ особенности есть какъ бы оскорбленіе для саморазвивающагося абсолюта, воплотившагося въ избранномъ народъ.

Какой представляется отсюда выходъ для человъка, считающаго себя просвъщеннымъ понятно.

Если онъ въритъ въ силы *своего* народа, т.-е. считаетъ его способнымъ стать со временемъ во главъ человъчества, онъ станетъ доказывать, что народъ, стоящій теперь во главѣ цивилизаціи, отживаеть свой вѣкъ, и что пришла пора для его согражданъ. Такъ поступиль Фихте. Изъ событій первыхъ годовъ XIX вѣка онъ увидѣлъ, что Франція, стоявшая во главѣ цивилизаціи прежней эпохи, умираетъ вмѣстѣ съ этою эпохой. Онъ, въ своихъ "Рѣчахъ къ германскому народу", кликнулъ патріотическій кличъ, возвѣщавшій, что настала пора приблизиться къ Синаю, взять скрижали новаго завѣта и стать "сынами Божіими".

Если, напротивъ, человѣкъ не вѣритъ въ силы своего народа, онъ, во-первыхъ, отнесется къ нему отрицательно. Онъ отрѣшится отъ него, отъ этихъ "земнородныхъ", потому что "солнцеподобный духъ неудержимо стремится туда, гдѣ свѣтъ и правда". Онъ посовѣтуетъ ему бросить свои особенности и сдѣлаться "сосудомъ абсолютнаго", т.-е. воспріять иноземное, потому что оно выраженіе общечеловѣческаго. Онъ будетъ даже любить и просвѣщать свой народъ—но его любовь будетъ хуже ненависти, а благодѣянія хуже обиды—ибо въ каждомъ его дѣйствіи будетъ виденъ пріемъ высокомѣрнаго педагога. Такъ поступали многіе — имя имъ легіонъ. Но въ особенности ярко воплотилось это направленіе въ "Философическомъ письмѣ" Чаадаева.

Мы говоримъ, что въ письмѣ Чаадаева воплотилось это направленіе; но мы ошибаемся. Чаадаевъ утверждалъ большее: онг сомнивался въ способности русскаю народа къ культурт вообще. Приведемъ, въ доказательство, слѣдующія замѣчательныя мѣста Философическаго письма (Телескопъ, 1836, стр. 283 и слѣд.).

"Въ самомъ началъ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевёріе, затёмъ жестокое, унизительное владычество завоевателей, владычество, следы котораго въ нашемъ образе жизни не изгладились до настоящаго времени. Вотъ горестная исторія нашей юности. Мы совсёмъ не имёли этой безмёрной дёятельности, этой поэтической игры нравственных силь народа. Эпоха нашей общественной жизни, соотвётствующая этому возрасту, наполняется существованіемъ темнымъ, безцвътнымъ, безъ силы, безъ энергіи. Нътъ въ памяти чарующихъ воспоминаній, нѣтъ сильныхъ наставительныхъ примъровъ въ народныхъ преданіяхъ. Пробъгите взоромъ всь въка, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминанія, которое бы васъ остановило, ни одного памятника, который бы высказаль вамь прошедшее сильно, картинно, живо. Мы живемъ въ какомъ-то равнодушіи ко всему, въ самомъ тъсномъ горизонтъ, безъ прошедшаго и безъ будущаго. Если же иногда и принимаемъ въ чемъ участіе, то не отъ желанія, не съ цълью достигнуть истиннаго, существенно нужнаго и приличнаго намъ блага; а по дътскому легкомыслію ребенка, который подымается

и протягиваетъ руки къ гремушкѣ, которую завидитъ въ чужихъ рукахъ, не понимая ни смысла ея, ни употребленія...

"Первые годы нашего существованія, проведенные въ неподвижномъ невѣжествѣ, не оставили никакого слѣда въ умахъ нашихъ. Мы не импемъ ничего индивидуальнаго, на ито́ могла бы опереться мыслъ наша...

"Не знаю, въ крови у насъ что-то отталкивающее, враждебное совершенствованію.

"Послѣ этого, скажите, справедливо ли у насъ почти общее предположеніе, что мы можемъ усвоить европейское просвѣщеніе?"

Вотъ, следовательно, корень вопроса и ключъ къ разрешению загалки.

Представимъ себъ молодыхъ, пылкихъ юношей, которымъ говорятъ, что абсолютная идея абсолютной цивилизаціи воплотилась въ германскомъ народѣ; что цивилизація этого народа есть послѣднее слово саморазвивающагося духа, какъ гегелева философія есть послѣднее слово разума; что славянство призвано къ подражанію и къ духовному плѣну, и что величайшее для него благо — перестать быть славянствомъ. Прибавимъ къ этому, что у нихъ оффиціально были отняты и тѣ надежды, какими питался Фихте Старшій. Фихте имѣлъ право надѣяться, что враждебная ему Франція падетъ и уступитъ мѣсто новому свѣтилу — Германіи. Славянофиламъ возвѣщали, что германская культура есть послѣднее слово саморазвивающагося духа, что за этимъ словомъ остается только ожидать трубнаго звука архангела, призывающаго на страшный судъ.

Спрашивается, что имъ было дълать? Что имъ было дълать особенно въ виду того факта, что Россія успъла развиться въ громадное государство безъ особенной помощи "абсолюта", воплощеннаго въ иныхъ народахъ.

Сойди они съ точки зрѣнія абсомотной цивилизаціи, мы бы сказали, что имь нужно было сдѣлать,—и увидимъ это ниже. Но, оставаясь на одной почвѣ съ своими противниками, они не могли сдплать ничего, кромѣ того, что сдѣлали и что, раньше ихъ, сдѣлалъ Фихте для своего народа. Они подвергли, опять-таки съ точки зрѣнія абсомотной годности, критикѣ всѣ начала европейской цивилизаціи. Они осудили ее, предсказали ей близкую смерть. Имъ не для чего было бы прибѣгать къ такому пріему, если бы они стали на точку зрѣнія свободы всѣхъ національныхъ культуръ. Для того, чтобы доказать относительную годность того или другого культурнаго начала даннаго народа, вовсе не нужно доказывать его общечеловниескаго значенія. Напротивъ, славянофилы, съ своей точки зрѣнія, иначе не могли доказать годности культурныхъ началъ сла-

вянскаго племени, какъ доказавъ предварительно ихъ безусловное, общечеловъческое значеніе. "Вы, говорили они, ищете просвътительныхъ началь въ католичествъ и протестантствъ; но католичество и протестантство суть одностороннія, а потому фальшивыя выраженія абсолютной христіанской идеи. Вселенская истина не здъсь, а въ православіи. Вы видите послъднее слово политической мудрости въ западныхъ парламентахъ и разныхъ гарантіяхъ, а мы видимъ его въ "земскомъ единствъ" Россіи".

И т. д., и т. д., этотъ споръ можно бы вести до безконечности, потому что какое же данное учреждение данной эпохи воплощаетъ вселенскую истину?

Такимъ безплоднымъ характеромъ отличалась вся полемика двухъ школъ. Напримъръ, Киръевскій доказываетъ упадокъ европейскаго просвъщенія тъмъ, что "разсудочная мысль" запада изжилась въ системахъ Шеллинга и Гегеля. Его опровергаютъ тъмъ (совершенно върнымъ) замъчаніемъ, что "разсудочная мысль" послъ Гегеля вступила на лучшую дорогу и проявилась въ полезныхъ открытіяхъ. Но это возраженіе нисколько не устраняетъ причины спора. Чрезъ нъсколько времени можетъ явиться другой Киръевскій, который покажетъ, что и новое направленіе "разсудочной мысли" изжилось, а новый критикъ покажетъ ему, что это заблужденіе—и т. д., аd infinitum.

Что́ же изъ этого выйдетъ? То, что̀ обыкновенно выходитъ, когда противники не понимаютъ причины своего спора — взаимное, безплодное раздраженіе. А непониманіе причины спора зависитъ отъ того, что оба противника, въ сущности, стоятъ на одной почвъ.

Пояснимъ нашу мысль нагляднымъ примъромъ. Въ знаменитой коммиссіи для составленія новаго уложенія 1767 г. шли пренія по поводу способовъ пріобрътенія дворянства. Одна партія, во главъ которой стоялъ князь М. М. Щербатовъ, доказывала, что дворянство, какъ "особенное нарицаніе чести", можетъ быть пріобрътаемо, кромъ естественнаго происхожденія отъ "доблестныхъ начальствовавшихъ въ древности мужей", особеннымъ пожалованіемъ отъ монарха, въ чрезвычайныхъ случаяхъ. Щербатовъ возражалъ противъ табели о рангахъ, допускавшей возможность пріобрътенія дворянства по "чину". Эта мъра Петра Великаго, говорилъ князъ, открыла доступъ къ дворянству лицамъ изъ "подлаго" народа, оскверняющихъ благородное названіе дворянина.

Противная партія, съ депутатомъ Мотонисомъ во главѣ, доказывала, что предъ лицомъ отечества нѣтъ "подлыхъ", и что заслуга должна каждаго выдвигать въ дворянство.

Читая эти пренія въ Сборникь Историческаго Общества, можно

на время даже умилиться духомъ; но по зрѣломъ обсуждени дѣла окажется, что и Щербатовъ и его противники, съ нынѣшней точки зрѣнія, одинаково стояли на ложной точкѣ зрѣнія. И по очень простой причинѣ. Оба они въ сущности добивались привилегій; разница была только въ способахъ пріобрѣтенія этихъ привилегій и въ томъ, на кого онѣ должны были распространяться. Въ настоящее время, когда въ нашемъ законодательствѣ утверждается начало равноправности, всякій споръ о привилегіяхъ, какъ бы онѣ ни пріобрѣтались, кажется празднымъ препровожденіемъ времени.

То же самое представляетъ и занимающій насъ споръ. Въ немъ участвовали свои Щербатовы, доказывавшіе, что привилегія воплощать "единую, вселенскую и абсолютную" цивилизацію принадлежитъ только избраннымъ народамъ; это были, не во гнѣвъ имъ буди сказано, западники. Были и свои Мотонисы, доказывавшіе, что и "подлые" народы могутъ отличиться и сдѣлаться сосудомъ всемірной цивилизаціи—это были славянофилы.

Но мы живемъ въ минуту, когда горькій опытъ исторіи показаль и показываетъ, къ чему приводятъ эти идеи вселенской истины и избранныхъ расъ; если не научила Европу гегемонія Франціи, то научить командирство иныхъ. Теперь народы все больше и больше сознають свою равноправность, свои права на внутреннюю свободу и самостоятельное развитіе. Теперь гегелевская идея о безправности "подлыхъ" народовъ предъ "избраннымъ" сосудомъ — просто возмутительна.

Мечтанія славянофиловъ о томъ, что западъ погибнетъ, а на развалинахъ сего Вавилона заиграетъ новая жизнь славянскихъ народовъ, были естественнымъ, законнымъ протестомъ противъ безпощадной теоріи божественнаго права западныхъ народовъ.

Смѣяться надъ ними за этотъ протестъ нельзя, нельзя приписывать имъ "самонадѣянности и гордыни" такъ какъ они стали только въ оборонительное положение противъ весьма оскорбительной теоріи.

Можно сказать только одно—ихъ теоріи о гибели запада и абсолютности восточной культуры отжили свой вѣкъ вмѣстѣ съ противоположной теоріею, ихъ вызвавшею. Снесемъ старыхъ борцовъ вмѣстѣ на одно кладбище и поставимъ надъ ними общій крестъ.

Но не надо забывать одного — покойники возвращаются, пока бродять по свъту другіе покойники—ихъ старые враги. Пока будуть повторяться толки о "единой, святой и апостольской" цивилизаціи, до тъхъ поръ, періодически, будуть возобновляться толки о "гніеніи запада" и "призваніи славянства". Короче говоря, пока критика славянофильства и даже національныхъ стремленій будетъ стоять на идеъ, часто развиваемой многими писателями, до тъхъ поръ въ

литературъ будутъ дълаться бунты противъ "культурныхъ" папъ, подобно тому какъ возстанія крестьянъ періодически возобновлялись до отміны кріностного права. Повторяемъ—покойниковъ надо похоронить вмінсті.

Вотъ та точка зрѣнія, съ которой, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ смотрѣть на "крайности" славянофильства, на ихъ "гордыню и самонадѣянность". Эти крайности, съ другими крайностями, ихъ вызвавшими—принадлежатъ прошедшему.

Но въ славянофильствъ, сказали мы, было не только это; отбрасывая крайности, вытекавшія изъ безпощадной метафизики двухъ школъ, мы легко открываемъ въ славянофильствъ зародышъ національной теоріи. Явившись въ качествъ реакціи безусловному космонолитизму, славянофильство, само собою, логически, должно было прійти къ признанію національнаго принципа въ теоріи и въ жизни. Въ этомъ заключалось его громадное преимущество предъ противной партіей, которая не могла, въ большинствъ случаевъ, измѣнить своего направленія и оставалась на почвъ чистаго космополитизма.

Наиболье дальновидные славянофилы скоро почувствовали, куда влечеть ихъ начатое ими противодъйствие господствующимъ мнъніямъ. Такъ, Хомяковъ, въ которомъ вообще "крайности" славянофильства чувствовались меньше, прежде другихъ призналъ народность общечеловъческимъ, философскимъ принципомъ.

"Народность, говорить онъ, есть начало общечеловъческое, облеченное въ живыя формы народа; съ одной стороны, какъ общечеловъческое, она собою богатить все человъчество, выражаясь то въ Фидіи и Платонъ, то въ Рафаэлъ и Вико, то въ Бэконъ или Вальтеръ-Скоттъ, то въ Гегелъ и Гете; съ другой стороны, какъ живое, а не отвлеченное проявление человъчества, она живитъ и строитъ умъ человъка. Въ то же время она, по своему общечеловъческому началу, принимаетъ въ себя все человъческое, отстраняя чуженародное своею неподкупною критикою, тогда какъ отдъльному лицу нельзя не поддаваться самымъ формамъ чуженародности и не смъщивать ихъ съ тою общечеловъческою стихіею, которая въ нихъ таится".

Та же идея воплощена въ одномъ изъ лучшихъ его стихотвореній:

"Мы—родь избранный", говорили Сіона дѣти въ старину,
"Намъ Божьи громи осушили Морей волнистыхъ глубину.
Для насъ Синай одѣлся въ пламя,
Дрожала горъ кремнистыхъ грудь,
И дымъ и огнь, какъ Божье знамя,
Въ пустыняхъ намъ казали путь.
Намъ камень лилъ воды потоки,

Дождили манной небеса,
Для наст законъ, у наст пророки,
Въ наст Божьей силы чудеса!"
Не терпитъ Богъ людской гордыни,
Не съ тъми Онъ, кто говоритъ:
"Мы—соль вемли, мы—столбъ святыни,
Мы—Божій мечъ, мы—Божій щитъ!"

Онъ съ тъмъ, кто гордости лукавой Въ слова смиренья не рядилъ. Людскою не хвалился славой, Себя кумиромъ не творилъ; Онъ съ тъмъ, кто духа и свободы Ему возносить виміамъ: Онъ съ тъмъ, кто всю зоветь народы Въ духовный міръ, въ Господень храмъ!

# ЛЕКЦІЯ ВТОРАЯ.

Протестъ.

I.

Славянофильство, какъ легко видъть изъ предыдущаго, было нѣкоторымъ протестомъ противъ установившихся воззрѣній на цивилизацію; и живая сила этого протеста не умретъ въ русскомъ обществѣ, она, волею-неволею, течетъ въ нашихъ собственныхъ жилахъ.

Для уразумѣнія смысла этого протеста необходимо прежде всего отвѣтить какъ слѣдуетъ на вопросъ, противъ чего онъ былъ направленъ?

Отвётить на этотъ вопросъ нельзя безъ указанія на исходную точку всего славянофильства. И это мы постараемся сдёлать въ немногихъ словахъ.

Мы должны сдёлать это въ немногихъ словахъ— за недостаткомъ времени—хотя не ручаемся, чтобы это было полезно для дёла. Не ручаемся потому, что при краткости объясненій идея можетъ быть непонятна. Мы говоримъ можетъ быть! Она будетъ непонятна, если мы не отрёшимся отъ нѣкоторыхъ ходячихъ воззрѣній нашего времени, отъ поклоненія силѣ, внѣшнему блеску, выправкѣ и дисциплинѣ: если не забудемъ на минуту, что, по убѣжденію пророковъ нашего времени, всѣ великіе вопросы жизни должны разрѣшаться "желѣзомъ и кровью".

Сделаемъ, мм. гг., это усиліе, и тогда мы разомъ возвысимся до исходной точки проповеди Хомяковыхъ, Киревскихъ и Аксаковыхъ.

Славянофильство было *правственною* философіею по преимуществу, т.-е. оно утверждало, что человѣчество управляется извѣстными сознательными началами, нравственными идеями.

Что было ему дороже всего въ человъческомъ обществъ, въ народъ? Не трудно разръшить этотъ вопросъ, потому что отвътъ на него есть на каждой страницъ сочиненій Хомякова и Аксакова; онъ проникаетъ и одухотворяетъ каждую ихъ статью. Для нихъ первое въ отдъльномъ человъкъ и въ народъ были его нравственные идеалы, выработанные его свободнымъ сознаніемъ, т.-е. творчествомъ. Они могли примънить къ себъ извъстное евангельское выраженіе: какая польза человъку, если онъ пріобрътетъ весь міръ, но отдастъ свою душу, т.-е. продастъ за внъшнее величіе и благосостояніе свои нравственные идеалы?

Каждый народь, говорили они, какъ дичность коллективная, имѣетъ свою нравственную идею, которая и даетъ ему значеніе какъ народу, т.-е. единству сознательному, а не механическому, стадному. Эта идея постепенно выражается въ народной исторіи. Какъ все нравственное—идеалы эти тогда только имѣютъ значеніе, когда они суть нѣчто свободно сознанное и усвоенное народомъ; всякая идея, навязанная народу, не даетъ въ немъ плодовъ: она остается сухою вѣтвью. Слѣдовательно, исторія народа должна быть дѣломъ самого народа. Конечно, они не отрицали и роли государства въ этомъ отношеніи. Но они видѣли въ государствѣ внѣшнюю, принудительную силу, которая только тогда можетъ дѣйствовать во благо, когда ею руководитъ народная мысль. Историческое развитіе тогда правильно, когда оно совершается согласнымъ дѣйствіемъ двухъ силъ—народа и государства или, какъ говорилъ К. Аксаковъ— "народу сила мнѣнія, правительству сила власти".

Съ этой точки зрѣнія понятно, противъ чего должны были направиться протесты славянофиловъ. Эти протесты разсѣяны во всѣхъ ихъ трудахъ, но они легко могутъ быть собраны въ одно цѣлое и сведены къ слѣдующимъ тремъ началамъ:

1) Они протестовали противъ принесенія въ жертву національныхъ идеаловъ идеаламъ чуждыхъ намъ народовъ; 2) они протестовали противъ осуществленія чуждыхъ намъ идеаловъ принудительнымъ, государственнымъ порядкомъ, мимо народа и часто противъ него; 3) они протестовали, наконецъ, противъ того, что было естественнымъ результатомъ двухъ предыдущихъ явленій—противъ разовоенія земли и государства, т.-е. противъ превращенія государства въ какое-то безличное абстрактное начало, и земли, народа—въ нравственно пассивную массу.

Каждый изъ этихъ протестовъ заслуживаетъ внимательнаго и подробнаго разсмотрвнія.

## II.

Съ точки зрѣнія научныхъ и культурныхъ интересовъ, конечно, нужнѣе всего доказать законность перваго протеста. Законность остальныхъ оправдается сама собою. Другими словами, относительно перваго протеста намъ должно доказать законность самой его идеи; говоря о послѣднихъ, мы должны будемъ доказать только дѣйствительность тѣхъ фактовъ, о которыхъ говорили славянофилы.

Итакъ, законна ли, съ точки зрѣнія науки и разума, мысль перваго протеста, т.-е. протеста противъ извѣстныхъ культурныхъ началъ, прививаемыхъ намъ извнѣ? Неужели славянофилы были противъ заимствованія какихъ бы то ни было началъ, выработанныхъ западноевропейскою цивилизаціею, которой мы всѣ обязаны столь многимъ? Неужели они были противъ тѣхъ требованій цивилизаціи, противъ тѣхъ ея началъ, которыя мы всѣ привыкли (и справедливо) называть общечеловъческими? Возставали ли они противъ общечеловѣческой цивилизаціи?

Что они не могли возставать противъ общечеловъческой цивилизаціи, это доказывается тъмъ, что они, какъ мы видъли, исповъдывали ту же философію исторіи, какъ и ихъ противники. Они дорожили славянскими началами именно потому, что видъли въ нихъ общечеловъческое. Въ этомъ отношеніи они дошли даже до извъстныхъ крайностей.

Слёдовательно, для того, чтобы понять смыслъ ихъ протеста, намъ нужно разсмотрёть его съ точки зрёнія не того понятія объ общечеловёческой цивилизаціи, которое имёли они и ихъ противники (что одно и то же), а того, которое мы имёемъ или должны имёть въ настоящее время.

Что такое общечеловъческая цивилизація, необходимость которой никто, конечно, не намъренъ отрицать?

Для отвъта на этотъ вопросъ необходимо, сколько мнѣ кажется, произвести маленькую перестановку въ словахъ или, лучше сказать, сдѣлать къ нимъ небольшую прибавку. Именно, вмѣсто того, чтобы говорить объ общечеловѣческой цивилизаціи, правильнѣе, кажется, говорить объ общечеловъческомъ въ цивилизаціи, т.-е. совокупности такихъ условій культуры, которыя должны быть усвоены цѣлымъ кругомъ народовъ, какъ бы эти народы ни расходились во всемъ остальномъ.

Это измѣненіе термина оправдывается очень простымъ соображеніемъ. Самый рѣшительный сторонникъ общечеловѣческой цивили-

заціи въ старомъ смыслѣ не станетъ доказывать, что одинъ народъ долженъ усвоить всю культуру другого народа, болѣе его образованнаго. Самые отчаянные космополиты нашего времени очень справедливо смѣялись надъ англоманіей нѣкоторыхъ нашихъ публицистовъ, а эти постоянно издѣвались надъ галломаніей другихъ. Мы теперь очень недоброжелательно относимся къ германоманіи, господствующей въ нѣкоторыхъ сферахъ нашего общества. Какая же мысль проглядываетъ въ этомъ отношеніи къ разнымъ "маніямъ"? Очень простан и вѣрнан: что каждый цивилизующійся народъ долженъ и можетъ усвоить себѣ только ничто изъ результатовъ чужой культуры, что это нючто есть именно общечеловѣческое, т.-е. подлежащее усвоенію, а остальное должно быть предоставлено свободному творчеству каждаго народа. Для опредѣленія этого "нѣчто" необходимо возстановить въ нашемъ представленіи тотъ умственный процессъ, посредствомъ котораго мы доходимъ до понятія "общечеловѣческаго".

Названіе общечеловіческое прилагается, во-первыхъ, къ совокупности такихъ цілей и требованій жизни, которыя мы выводимь непосредственно изъ природы человіка, взятой абстрактно, т.-е. безъ отношенія его къ данной народности, особенностями которой опреділяются психическое и умственное направленіе каждаго дъйствительного человіка. Говоря объ общечеловіческомъ, мы составляемъ понятіе человіка съ точки зрінія лошки, анатоміи, физіологіи, т.-е. мы опреділяемъ человіка, какъ особь, въ которой отражаются коренные признаки цълаго рода. Но мы не беремь его со стороны антропологіи и исторіи, въ которыхъ проявляются особенныя свойства и стремленія людей, какъ членовъ конкретной расы или данной народности.

Каково же отношеніе между этими двумя понятіями—общечеловіческимь и народнымь? Такое же, какъ между общимь логическимъ понятіемь и реальнымь явленіемь. Наше представленіе объ общечеловіческомь есть продукть логическаго и философскаго обобщенія всіхть частныхь явленій. Поэтому, человікь, желающій признать, что дійствительное значеніе, дійствительное бытіе имість только общечеловіческое, а частное, народное есть только призракь, ничтожный съ точки зрівнія общечеловіческаго, должень вмісті съ тімь стать на почву чистой метафизики. Онъ должень признать вмісті съ Тегелемь, что мірь есть проявленіе отвлеченной идеи, а отдільные народы и люди суть только преходящіе и ничтожные "сосуды" абсолютнаго. Онъ должень признать, какъ это сділаль Платонь, что идея предмета существуєть не только независимо оть этого предмета, но что одна она и имість бытіє. На ділі представляется другое. Идея есть представляетіє мыслящаго субъекта; она суще-

ствуеть во немо и чрезо него; то, что мы называемъ общечеловическими стремленіями, не имфетъ реальнаго бытія. На дфлф эти общечеловъческія стремленія воплощены, выражены въ учрежденіяхъ, поэзін, искусствъ, философіи и т. д. разныхъ народовъ; въ нихъ и чрезъ нихъ только они получаютъ дъйствительное бытіе. Эти различныя выраженія народной мысли и нравственных стремленій не могуть быть замінены однообразными учрежденіями и формами, построенными на отвлеченныхъ представленіяхъ о человіческихъ стремленіяхъ и способностяхъ, ибо въ мірт существуютъ не слова и понятія, а народы и люди. Что сказали бы мы, напримъръ, еслибы кто-нибудь предложиль уничтожить всв различныя формы семьи и замънить ихъ единообразной формой, на томъ основании, что де семья удовлетворяетъ единообразнымъ стремленіямъ человъческой природы? Не сказали ли бы мы, что хотя, дёйствительно, каждая форма семьи основана на извёстномъ общечеловёческомъ стремленіи, слёдовательно, въ каждой семьй есть ничто общечеловическое, но что изъ этого никакъ нельзя вывести необходимости уничтожить конкретныя формы семейнаго быта, созданныя культурою отдёльныхъ народовъ? Въ самомъ дёлё, что нужно было бы сдёлать для этого? Мы должны были бы уничтожить не только внёшнія формы семьи, которыя можно уловить и опредёлить юридически, но коснуться и неуловимыхъ, но важныхъ мелочей семейнаго быта, жизни, которыя составляють сущность живыхъ семей англійской, французской, німецкой, польской, русской. Точно такъ же въ языки есть нёчто общечеловёческое-это потребность человъка выражать свои мысли словами и способность этого выраженія; но возможень ли общечеловіческій языкъ?

Но неужели же, по нашему мивнію, общечеловвическое есть только логическая фикція, плодъ абстракціи, не имвющая никакого значенія въ жизни народовъ? О нвть! Это значило бы отрицать достоинство одной изъ драгоцвинвишихъ способностей человвическаго духа и ума — способности къ обобщенію, къ составленію общихъ понятій. Если мы нападаемъ на злоупотребленія, часто двлаемыя изъ общихъ понятій, то мы никакъ не намврены отрицать ихъ великаго достоинства въ цивилизаціи.

Роль этихъ общихъ понятій, съ нашей точки зрѣнія, проявляется въ двоякомъ отношеніи.

Во-первыхъ, представление объ общечеловъческомъ раскрываетъ намъ совокупность тъхъ коренныхъ условій, безъ которыхъ немыслима нормальная жизнь человъка и цълаго народа, каковы бы ни были особенности ихъ культуры. Такими условіями мы можемъ назвать, напримъръ, личную безопасность, свободу совъсти, свободу мысли и

слова, правосудіе, обезпеченіе условій народнаго здравія, народнаго продовольствія, образованія и т. д. Эти условія должны быть признаны необходимыми для всёхъ народовъ или, по крайней мёрё, для цълаго круга народовъ. Съ этой точки зрвнія, понятіе "общечеловвческого пвляется даже основаниемъ для критики національныхъ несовершенствъ, если эти несовершенства думаютъ оправдать мнимыми потребностями даннаго народа. Съ этой точки эрфнія отвергались и отвергаются разныя фарисейскія заявленія ложной теоріи народности; своекорыстные возгласы, напримірь, американскихъ рабовладфльцевъ, доказывавшихъ, что рабство есть естественное призваніе негра, или русскихъ кріностниковъ, доказывавшихъ, что крѣпостное право есть необходимое національное достояніе Россіи. Въ этомъ смыслѣ справедливо знаменитое восклицаніе В. Гумбольдта, повторенное братомъ его Александромъ въ Космосъ: "Нътъ племенъ болъе благородныхъ, чъмъ другія. Всъ одинаково созданы для свободы, для той свободы, которая въ первобытномъ обществъ принадлежитъ лицу, но у націй, обладающихъ настоящими политическими учрежденіями, есть право цёлаго общества".

Во-вторыхъ, общечеловъческими, т.-е. не принадлежащими къ существеннымъ особенностямъ отдёльныхъ народовъ, являются внёшнія, такъ сказать, техническія условія осуществленія челові ческихъ цілей, или выраженія нашихъ идеаловъ, каково бы ни было ихъ внутреннее содержаніе. Таковы, напримірь, пути сообщенія, орудія экономическаго обмена, орудія производства, машины и т. д.; техника въ поэзіи, искусствв и т. п. Для того, чтобы нарисовать картину, нужно знать много техническихъ пріемовъ, какъ для того, чтобы написать поэму, нужно знать правила версификаціи. Эти техническіе пріемы и правила имфютъ такое же общечеловъческое значение, какъ и желъзныя дороги, машины и т. д., т.-е. усвоеніе ихъ не предполагаеть отреченія оть своей народности, отказа отъ самостоятельности мысли и духа. Существенное въ картинъ, статуъ, поэмъ, музыкальномъ произведении, конечно, не правила, при помощи которыхъ они созданы, но идея, вложенная въ нихъ художникомъ, т.-е. живымъ человъкомъ своего времени, своего народа. По степени самостоятельности, самобытности идеи, вложенной въ художественное произведеніе, мы судимъ о ея достоинствъ. Дантъ, Шекспиръ, Гомеръ никогда не были бы великими поэтами, еслибы въ нихъ не воплотилась мысль ихъ народа и ихъ эпохи. Не осудимъ ли мы художника, если въ его твореніяхъ видно только воспроизведеніе, копировка чужихъ понятій, рабское подражаніе? Никто не станетъ отрицать пользы и необходимости изученія великихъ образцовъ мысли, поэтическаго чувства, художественнаго вдохновенія. Но это изученіе приносить пользу только тогда, когда оно возбуждаеть А. ГРАДОВСКІЙ, Т. ТІ.

изучающаго къ самодъятельности, обогащаетъ содержание *его* духа, расширяетъ *его* кругозоръ, превращаетъ его изъ ученика въ мастера.

Такимъ образомъ, общечеловъческимъ въ цивилизаціи можетъ быть названа совокупность общихъ, преимущественно внёшнихъ условій жизни народа и отдъльнаго человъка. Изученіе, усвоеніе этихъ условій вполнѣ необходимо. Но величайшимъ заблужденіемъ было бы думать, что изученіемъ и усвоеніемъ общечелов вческаго въ цивилизаціи исчерпывается задача культурнаго народа. Напротивъ, эта работа только приготовительная. За нею начинается настоящая культурная жизнь народа; внёшнія условія культуры не создають ен содержанія. Содержаніе это вырабатывается или должно вырабатываться самими народами, и въ особенностяхъ каждой культуры раскрывается все разнообразное содержание человического духа, котораго ни одинъ народъ своею частною цивилизаціею не можеть исчерпать. Содержаніе челов'яческой мысли и духа мы можемъ видёть только въ культурахъ разныхъ народовъ. И въ дёлё раскрытія внутренняго содержанія каждаго народа общечеловіческія условія играють вспомогательную служебную роль. Они не могуть быть ильлью народной діятельности. Мы дорожимъ, говоря безъ фразъ и околичностей, формами европейской жизни потому, что онв дають, по нашему мнвнію, наибольшія гарантіи для личной и общественной свободы, т.-е. открывають широкій просторь личной предпріимчивости и народному творчеству. Еслибы мы не дорожили своимъ внутреннимъ содержаніемъ, то для чего, спрашивается, нужна была бы самая гражданская свобода? Для подражанія, для заимствованія самого содержанія чужой жизни свобода не нужна: для этого нужна жестокая рука неумолимаго педагога. Выиграло бы само человъчество отъ однообразія въ содержаніи, разныхъ культурь? Величайшее счастье европенца до настоящаго времени состоить въ томъ, что онъ можеть изучать философію въ разныхъ ея направленіяхъ, соотв'ятствующихъ особенностямъ отдёльныхъ народовъ, т.-е. философію англійскую, нъмецкую, французскую, наслаждаться поэзіею и искусствомъ разныхъ народовъ. Величайшее несчастье постигнетъ его, когда онъ вездѣ будетъ видѣть одно и то же, т.-е. когда свободное творчество разныхъ народовъ погибнетъ въ мертвенномъ единствъ.

Итакъ, понятіе *цивилизаціи*, слишкомъ, нужно замѣтить, общее понятіе, представляется намъ въ двоякомъ видѣ и значеніи; во-первыхъ, со стороны внѣшнихъ условій жизни и способовъ труда, цивилизація представляется намъ общечеловѣческою; со стороны ея содержанія, она разбивается на культуры различныхъ народовъ, изъ которыхъ каждая самостоятельно проявляетъ одну изъ сторонъ, одинъ изъ оттѣнковъ человѣческаго духа. Другими словами, со сто-

роны своего содержанія, человъческая цивилизація представляется намъ въ формъ совокупности частныхъ напіональныхъ культуръ; поэтому ни одна изъ нихъ не можетъ быть признана общечеловъческою цивилизаціею; на этомъ фактъ основаны наши законныя насмѣшки надъ англоманіею, галломаніею и т. д. Изъ этихъ соображеній, наконець, раскрывается глубокій смысль славянофильскаго протеста. Они протестовали противъ заимствованія самаго содержанія чужой національной культуры, которой придано было значеніе культуры абсолютной, т.-е. общечелов вческой. Мы вообразили, что самое содержаніе жизни шведской или німецкой или французской должно быть пересажено къ намъ и вытёснить начала нашей культуры, т.-е. убить нашу самостоятельность. Вотъ сторона реформы Петра Великаго, вызвавшая ихъ протесть и только она одна. Противъ чего возставалъ главнымъ образомъ К. Аксаковъ? "Петръ сталъ принимать все отъ иностранцевъ, не только полезное и общечеловъческое, но частное и національное, самую жизнь иностранную, со всёми случайными ея подробностями; онъ перемънялъ всю систему управленія государственнаго и весь образъ жизни; онъ измѣнялъ на иностранный ладъ русскій языкъ; онъ принудиль переменить самую русскую одежду на одежду иностранную; переломленъ былъ весь строй русской жизни, перемънена была самая система. Такимъ образомъ, даже самое полезное, что принимали въ Россіи и до Петра, непремвнно стало не свободным заимствованием, а рабским подражаніемъ. Къ этому присоединилось еще другое обстоятельство: именно насиліе, неотъемлемая принадлежность дівствій Петра" (Сочин., І стр. 41 и слъд.).

Сказать ли, кто въ этомъ отношеніи подаеть имъ руку? Одинъ изъ знаменитыхъ "общечеловѣковъ" XVIII вѣка, Ж. Ж. Руссо! Вотъ что говоритъ онъ въ своемъ Contrat social 1); "Петръ захотѣлъ дѣлать нѣмцевъ, англичанъ, когда нужно было дѣлать русскихъ; онъ помѣшалъ своимъ подданнымъ навсегда сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ они могли бы быть, увѣривъ ихъ, что они то, чѣмъ они не были.

"Такъ, французскій наставникъ образуетъ своего воспитанника для того, чтобы блеснуть въ дътствъ и затъмъ быть ничъмъ".

Ниже (въ 3-й лекціи) мы укажемъ на крайности взгляда славянофиловъ относительно реформы Петра Великаго. Здѣсь мы хотимъ только показать, противъ какой *идеи* былъ направленъ ихъ протестъ, и какъ эта идея опредѣляла самыя *орудія* ихъ борьбы.

<sup>1)</sup> II, VIII.

## III.

Такимъ образомъ, первый протестъ славянофиловъ былъ направленъ противъ *обезличенія* народа. Они первые у насъ, въ философской формѣ, высказали мысль, что усвоеніе началъ общечеловѣческой цивилизаціи не предполагаетъ *отреченія* отъ своей народности.

Въ полемикъ славянофиловъ можно замътить двоякую струю. Первая изъ нихъ состоитъ въ изслъдованіи и указаніи размиія греко-славянскаго міра отъ западнаго; вторая заключается въ превознесеніи этихъ особенностей и осужденіи, во имя ихъ, началъ западной цивилизаціи.

Конечно, вполнѣ законна была только первая часть работы; но она и останется на-вѣки. Ее будетъ продолжать каждый *русскій* мыслитель. И понятно почему.

Указаніе коренныхъ особенностей народа есть простое требованіе логики и самое могущественное средство для народнаго самосознанія.

Требованія логики, во-первыхъ. Я не могу изучать міръ какъ безразличное и безусловно-однообразное. Міръ есть система, т.-е. цѣлое въ своемъ разнообразіи, цѣлое, представляющее правильное соотношеніе и связь частей. Я долженъ прежде всего различить части, т.-е. категоріи вселенной, и тогда уже представить цѣлое. Поэтому начало истиннаго знанія есть различеніе; оно состоить въ указаніи тѣхъ признаковъ, которыми одинъ предметъ или категорія предметовъ отличается отъ другихъ. На основаніи признаковъ я строю понятіе предмета; сравнивая между собою совокупность признаковъ разныхъ предметовъ, я постепенно восхожу къ ихъ общей идеть.

Средство для народнаго самосознанія, во-вторыхъ. Я не могу сознать себя мичностью, прежде чёмъ не противоположу себя, съ своими особенностями, всему остальному міру. Народъ не можетъ сдёлаться личностью, прежде чёмъ не сознаетъ особенностей, отличающихъ его отъ другихъ народовъ. Безъ сознанія своей личности каждымъ человёкомъ, народъ былъ бы стадомъ; безъ сознанія своихъ особенностей каждымъ народомъ, такимъ стадомъ было бы все человёчество. Другими словами, безъ народной индивидуальности, человёчество было бы не системой, а безразмичной стихіей, хаосомъ.

Исторія человъчества состоить именно въ томъ, что изъ первоначальнаго безразличія дикихъ народовъ постепенно выдъляются личности народовъ цивилизованныхъ. Велика заслуга тъхъ, которые дали толчокъ этому движенію. У насъ эта заслуга принадлежитъ славянофиламъ.

Они, на первый разъ въ общихъ чертахъ, указали на особенности славянскихъ народностей, провозгласили право этихъ особенностей и потребовали общаго къ нимъ уваженія.

Въ чемъ должно было состоять это общее уважение? Во имя чего требовали его славянофилы?

Пояснимъ нашу мысль примъромъ. Архитектура имъетъ свои общечеловъческія, техническія правила. Правила эти держатся на еще болье общихъ законахъ физики и механики. Гдѣ бы ни были открыты эти законы и правила — они должны стать и становятся общечеловъческимъ достояніемъ. Нельзя выстроить ни одного большого зданія, не зная существенныхъ техническихъ правилъ архитектуры. Для этого нужно учиться у другихъ народовъ, опередившихъ насъ въ этомъ искусствѣ. Но кромѣ общечеловъческой техники, въ архитектурѣ мы открываемъ элементъ не всеобщій, но частный, народный—именно стиль, въ которомъ выражается художественная идея; и однообразіе техническихъ правилъ не должно вести за собою однообразія стиля въ архитектуръ.

Реформа Петра Великаго въ архитектурномъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, имѣла двоякія послѣдствія. Она не только открыла намъ возможность изученія научныхъ, техническихъ правилъ архитектуры, но и ввела къ намъ обязательный, казенный стиль, усердно проводимый разными полицейскими правилами. Что изъ этого вышло, понять не трудно.

Развитіе русскаго самобытнаго стиля, выразившагося въ архитектуръ изящныхъ избъ и перенесеннаго на терема, пріостановилось. Вмѣсто него явился однообразный, казарменный стиль, предписанный и утвержденный. И города наши, со стороны архитектуры, превратились въ казармы. Въ особенности это должно сказать о Петербургъ. Здѣсь нѣтъ домовъ—а есть какія-то людскія помищенія. Абстрактность и казенность нашего стиля зависять именно отъ того, что мы возвели въ догмать стиль чужой и воплотили его въ "вѣчныя", непреходящія формы. Отъ этого мы ничего не можемъ создать. Мы подражаемъ или ново-европейскому или старо-русскому стилю; у насъ есть постройки въ европейскомъ вкусѣ или въ русскомъ XVII вѣка, но имтъ русскою стиля XIX въка.

Могутъ сказать, что архитектура еще не особенно важная вещь не все ли равно въ какомъ домѣ жить?

Но есть вопросъ и поважнее архитектуры. Казенный стиль тронулъ нашъ общественный бытъ и не всегда во благо.

Здёсь мы касаемся второй стороны славянофильскаго вопроса, направленной противъ принудительного, чрезъ силу государства, проведенія къ намъ содержанія чуждой общественной жизни. Въ сочиненіяхъ славянофиловъ, особенно Хомякова, эта мысль выражена въ формѣ осужденія ненормальныхъ отношеній закона писаннаю къобычаю.

Хомяковъ, разсуждая объ отношеніи нашего "вигизма" къ русскому быту, замівчаеть слівдующее: "онь (обычай) весь составлень изъ мелочей, не имъющихъ, повидимому, никакой важности: кремнистыя твердыни воздвигнуты изъмикроскопическихъ остатковъ Эренберговыхъ инфузорій, а изъ мелочныхъ подробностей быта слагается громада обычая, единственная твердая опора народнаго и общественнаго устройства. Его важность еще не довольно оценена. Обычай есть законъ; но онъ отличается отъ закона тъмъ, что законъ является чёмъ-то внъшнимъ, случайно примешивающимся къ жизни, а обычай является силою внутреннею, проникающею во всю жизнь народа, въ совъсть и мысль всъхъ его членовъ... Циль всякаго закона, его окончательное стремление-есть обратиться въ обычай, перейти въ кровь и плоть народа и не нуждаться уже въ письменныхъ документахъ... Но, продолжаетъ Хомяковъ, кто же изъ насъ не признается, что обычай не существуеть для насъ, и что нашъ въчноизміняющійся быть даже не способень обратиться въ обычай? Прошедшаю для нась (т.-е. образованныхъ) ньть: вчерашній день-старина, а недавнее время пудры, шитыхъ камзоловъ и фижмъ едва ли уже не египетская древность. Ръдкая семья знаетъ что-нибудь про своего прапрадеда, кроме того, что онъ былъ чемъ-то въ роде дикаря въ глазахъ своихъ образованныхъ правнуковъ" 1).

Итакъ, ненормальное, скоротечное измѣненіе нашего быта, подъ вліяніемъ закона, оторваннаго отъ обычая, вотъ одна изъ существеннѣйшихъ болѣзней нашего общества, которое само теряетъ всѣ условія устойчивости. Для поясненія словъ Хомякова, необходимо остановиться на соотношеніи этихъ двухъ понятій: обычая и закона-Мы никогда не поймемъ смысла славянофильскаго протеста, если не уяснимъ себѣ идеи "обычая", т.-е. будемъ соединять съ этимъ словомъ тѣ представленія, какія обыкновенно соединяются съ нимъ въ обыденныхъ и поверхностныхъ разговорахъ и статьяхъ.

Что такое обычай? Какіе признаки лежать въ этомъ понятіи? Обыкновенно подъ именемъ обычая разумѣють нѣчто стародавнее, остатокъ старины. Такъ, дѣйствительно, и бываетъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ сила обычая подавлена, гдѣ обычай преданъ презрѣнію, какъ "остатокъ старины". Но самъ по себѣ обычай не есть только старина; его корни, дѣйствительно, въ старинѣ; но, опираясь на старину, сохраняя съ нею связь преданія, онъ безпрерывно развивается, если

<sup>1)</sup> Помое собрание соч. Хомякова, т. І, стр. 164 и след.

только общественная жизнь достаточно свободна. Англійское common law опирается и на обычаи древнихъ саксовъ и на законы Альфреда Великаго и на учрежденія Эдуарда Испов'єдника; но оно безпрерывно развивается, сообразно новымъ условіямъ народной жизни и содержанію народныхъ уб'єжденій.

Значеніе и сила обычая именно въ томъ, что онъ есть результатъ народнаго творчества, въ его преемственномъ развитіи, что онъ опирается на всеобщее убъжденіе, а не на писанный документъ.

Напротивъ, законъ есть обыкновенно выраженіе личной воли опредѣленнаго законодателя. Опора закона, взятаго an und für sich, не во всеобщемъ убѣжденіи, а въ сознаніи законодателя, который стремится подчинить своему сознанію убѣжденія другихъ. Это стремленіе бываетъ успѣшно и плодотворно тогда, когда законъ, такъ сказать, только формулируетъ нѣчто, находящееся уже во всеобщемъ сознаніи, или, если и вноситъ нѣчто новое, то согласное съ общимъ строемъ народныхъ убѣжденій. Обычай есть мѣрило для оцѣнки истиннаго достоинства закона и его практичности. Хорошій законъ перейдетъ въ обычай.

Но когда законъ останется только закономъ, отрѣшеннымъ отъ обычая; когда онъ захочетъ подчинить себѣ все содержаніе народной жизни—послѣдняя приметъ направленіе ненормальное.

Такой именно характеръ приняло законодательство наше въ такъ называемый петербургскій періодъ, періодъ, относящійся теперь уже къ прошедшему, ибо реформы нынѣшняго царствованія пробуждають въ обществѣ самостоятельность и самодѣятельность. Тѣмъ свободнѣе и безпристрастнѣе можемъ мы говорить объ этой прошлой системѣ. Мы можемъ даже объяснить и оправдать эту систему до извѣстной степени. Петру Великому нужно было создать условія самостоятельности Россіи чрезъ исправленіе русской государственной машины. На служеніе государству ушли всѣ силы великаго преобразователя. Многое изъ того, что онъ дѣлалъ, могло быть сдѣлано только путемъ уставовъ, законовъ организовавшихъ новую систему.

Но несчастье наше состояло въ томъ, что послю Петра, временныя орудія его реформы были возведены въ общій принципъ. Законодательство наше шло часто путемъ абстрактнымъ, отрѣшеннымъ отъ основъ народнаго обычая. Оно поставило субъективную волю, выраженную въ законъ, выше всего содержанія народной жизни; законъ принялся создавать не только формы, но самое содержаніе этой жизни. Убѣжденіе, что закономъ можно все передѣлать, все улучшить, все отмѣнить — часто входило въ плоть и кровь людей, изготовлявшихъ законы. Отсюда сильное развитіе бюрократіи; отсюда—появленіе законовъ, не имѣющихъ ничего общаго съ коренными

началами нашей общественной жизни и облекавшихъ эту жизнь въ крайне неудобныя формы. Если вспомнить при этомъ, что законодательство, отрѣшенное отъ историческихъ обычаевъ народа, само было подчинено содержанію чужой жизни, принятой за образецъ, то намъ понятенъ будетъ тотъ фактъ, что законодательство часто было орудіемъ принудительнаго проведенія въ нашъ бытъ чужеродныхъ началъ. За примѣрами ходить не далеко.

## IV.

Мы не остановимся для доказательства нашихъ мивній на временахъ, отъ которыхъ съ ужасомъ отворачиваются и противники славянофиловъ—на временахъ владычества ивмецкой партіи, воплощенной въ Биронв. Мы должны двйствовать добросовъстно: пусть говорять за насъ факты, взятые изъ великаго и, во многихъ отношеніяхъ, національнаго царствованія Екатерины II.

Остановимся, напримѣръ на новой, т.-е. на совершенно новыхъ началахъ построенной организаціи сословій.

Москва также знала различные "чины", т.-е. сословія; она ихъ и создала. Но въ то время всв "чины" имвли одно общее основаніегосударственное тягло, наложенное на всё состоянія. Различіемъ тягла и степенью его достоинства (съ государственной, конечно, точки зрънія) опредълялось и положеніе сословія, несшаго это тягло. Имъ опредълялись преимущества сословія. Такъ, съ государственной точки зрѣнія, служилое сословіе должно было пользоваться разными преимуществами. Оно освобождалось отъ податей и натуральныхъ повинностей, потому что несло обязательную государственную службу; оно сосредоточило въ своихъ рукахъ почти исключительное право владёть населенными имёніями, потому что эти земли были предназначены государствомъ для обезпеченія правильнаго и "безсъбзднаго" отбыванія государственной службы. Такимъ образомъ, мы не найдемъ въ московскомъ законодательствъ привилегій, въ собственномъ смыслё этого слова, привилегій, какъ чистых изъятій изъ общаго права. Каждое преимущество вытекало изъ общей системы государственных тяголь, до извъстной степени оправдывалось ею и, логически, должно бы прекратиться вивств съ тягломъ.

Петербургскій періодъ началь эпоху привилегій въ собственномъ смысль. Когда въ 1762 г. съ дворянства была снята обязательная служба, его преимущества потеряли прежнее общее основаніе, прежній смысль. Чѣмъ же законодательство думало теперь объяснить оставленныя и даже расширенныя имъ преимущества разныхъ состояній?

Оно отыскало себъ точку опоры въ западно-европейскомъ понятіи сословной чести, разныхъ нравственныхъ достоинствъ, присущихъ, будто бы, тому или другому сословію и потому требующихъ разныхъ юридическихъ отличій въ пользу такихъ сословій. "Дворянство, говорить наказь Екатерины II, есть почетный титуль (titre d'honneur), отличающій отъ обыкновенныхъ людей тёхъ, кои онымъ украшены" (ст. 360). "Дворянское название есть следствие, истекающее отъ качества и добродътели начальствовавшихъ въ древности мужей, отличившихъ себя заслугами, чвмъ, обращая самую службу въ достоинство, пріобръли потомству своему нарицаніе благородное", говоритъ жалованная грамота дворянству (ст. 1). Дворянинъ, слъдовательно, долженъ пользоваться разными привилегіями, потому что онъ благородный. Онъ не можеть платить податей, нести какую-нибудь обязательную службу, потому что это несогласно съ достоинствомъ благорожденнаго. Онъ одинъ можетъ владъть населенными имъніями, какъ благородный. Дворянская грамота уничтожила даже единственный видъ равенства предъ закономъ, существовавшій въ прежнее время. Она стремится ввести къ намъ иноземное и несродное намъ начало-суда пэровъ. "Да не судится благородный окромъ своими равными". "Тълесное наказание да не коснется до благороднаго". Конечно, отміна тілесных наказаній даже для нікоторых сословій вещь похвальная. Но логичное было бы, признавъ невыгоды плетей и розогъ, отмънить ихъ для всёхъ сословій.

Даже для полупривилегированных сословій была изобрѣтена своя "честь". Возьмите городовое положеніе 1785 г. "Городовых обывателей средняго рода людей, или мѣщанъ названіе есть слѣдствіе трудолюбія и добронравія, чѣмъ пріобрѣли отличное состояніе" (ст. 80).

Вотъ настоящій принципъ привилегій, принципъ изъятія изъ общаго законодательства, изъ прежней единой земли. И каждый согласится, что этотъ принципъ не русскій. Идеи наказа (въ другихъ отношеніяхъ гуманныя и либеральныя) и жалованныхъ грамотъ прямо заимствованы изъ Духа законовъ Монтескьё, который чрезвычайно върно характеризовалъ и идеализировалъ начала тогдашней франчузской монархіи. Въ кн. ІІІ, гл. VІ, Монтескьё указываетъ, что честь, т.-е. предразсудокъ, который каждый имъетъ относительно своего лица и своего сословія, есть движущее начало монархіи; "поэтому, говоритъ онъ дальше (гл. VІІ), монархическій образъ правленія предполагаетъ преимущества, разряды и даже наслъдственное дворянство. Честь по природъ своей требуетъ предпочтеній и различій".

Оторвать свою личную честь и честь своего сословія отъ достоинства земли—вотъ, конечно, новая идея, невѣдомая старой Руси! Послѣдствія этой новой идеи были неисчислимы. Вокругъ государства сгруппировалась часть русскаго общества, получившая отъ него свою честь, свое "отличное" состояніе. Опираясь на эту честь, оно уже принципіально противоположило себя остальной массѣ народонаселенія, получившей тогда характеристическое названіе "подлаго" народа. Положеніе этого "подлаго" народа въ XVIII ст. стало юридически хуже, чѣмъ въ XVII вѣкѣ. Говоря конкретно, крѣпостное право въ XVIII вѣкѣ принимаетъ все худшій и худшій видъ.

По уложенію царя Алексѣя Михайловича за крѣпостными крестьянами признаются нѣкоторыя личныя и гражданскія права, и во имя этихъ правъ ограничивается власть помѣщиковъ ¹). Прикрѣпленіе крестьянъ имѣло характеръ финансовой мѣры государства, а не отдачи ихъ въ частную и полную власть землевладѣльцевъ. Государство не разрывало своей связи съ крестьянствомъ, оно не было заслонено отъ него массою привилегированныхъ. Оно считало, поэтому, своею обязанностью защищать крестьянъ отъ злоупотребленій помѣщиковъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ даже такой пристрастный очевидецъ какъ Котошихинъ ²). Въ XVIII ст. весь центръ тяжести крѣпостного права переносится именно на власть помѣщиковъ; крестьяне дѣлаются собственностью владѣльцевъ, и государство въ значительной степени отъ нихъ отворачивается.

Гражданскія права крестьянь, рядомь послідовательных указовь, были почти уничтожены, а власть помъщиковъ усилилась. Въ 1747 г. за помѣщиками утверждено право продавать дворовыхъ людей и крестьянъ безъ земли; въ 1760 г. помъщики получили право ссылать неугодныхъ дворовыхъ людей и крестьянъ въ Сибирь. Въ 1765 г. они получили право отдавать крвпостныхъ даже въ каторжную работу. Наконецъ, крестьянамъ даже формально запрещено было подавать жалобы на своихъ помъщиковъ. И это случилось въ 1767 г., именно въ тотъ годъ, когда собралась знаменитая коммиссія для составленія новаго уложенія! Вотъ заключеніе этого указа: "А буде и по обнародованіи сего указа, которые люди и крестьяне въ должномъ у помъщиковъ своихъ послушании не останутся, и недозволенныя на помъщиковъ своихъ челобитныя, а наипаче въ собственныя руки императрицы, подавать отважатся: то какъ челобитчики, такъ и сочинители сихъ челобитенъ наказаны будутъ кнутомъ и прямо сошлются въ въчную работу въ Нерчинскъ, съ зачетомъ ихъ помъщикамъ въ рекруты". То прим пример доминения

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. классическое изслѣдованіе г. Бѣляева, *Крестьяне на Руси*, стр. 149 и слѣд.

<sup>2)</sup> O Pocciu es uapeme. Anexe. Mux. XI, 3.

Кажется, къ этимъ фактамъ прибавлять нечего. Можно спросить только, при чемъ тутъ "западныя" начала? А вотъ при чемъ. Западъ, построенный на феодальныхъ началахъ, выработалъ то положеніе, что извѣстныя сословія не только должны пользоваться разными преимуществами, но и быть властью по отношенію къ другимъ сословіямъ, составлять наслѣдственно правящій классъ. Пруссія только теперь, благодаря реформѣ мѣстнаго устройства, отдѣлилась, кажется, отъ этого начала. Въ XVIII ст. эти идеи были рѣзче, полнѣе. Самъ Монтескьё упорно защищаетъ вотчинную юрисдикцію и полицію дворянства въ монархическихъ государствахъ 1). Соединеніе права землевладѣнія съ правомъ управленія есть продуктъ феодальной Европы и занесено къ намъ законодательствомъ XVIII вѣка.

Понятно само собою, какъ при этихъ условіяхъ должно было организоваться выборное начало, введенное будто бы законодательствомъ XVIII вѣка.

Во-первыхъ, выборное начало есть начало весьма знакомое русской старинѣ. Все мѣстное управленіе держалось на системѣ выборныхъ должностей. Но тогда эти выборныя должности имѣли гораздо больше земскаго, общесословнаго значенія. Такова, напримѣръ, должность губныхъ старостъ. Выборныя должности, созданныя XVIII вѣкомъ, имѣли значеніе привилегій, данныхъ преимущественно дворянскому сословію. Благодаря именно этимъ должностямъ, въ рукахъ дворянства, до послѣдняго времени, сосредоточивалась судебная и полицейская власть надъ крестьянствомъ. Они были, слѣдовательно, средствомъ для учрежденія владычества высшихъ сословій надънизшими.

Во-вторыхъ, было бы ошибкою смѣшивать это выборное начало съ самоуправленіемъ. Самоуправленіе предполагаетъ передачу извѣстныхъ административныхъ задачъ въ самостоятельное завѣдываніе общественныхъ должностей, подъ условіемъ правительственнаго контроля. Такой смыслъ имѣютъ, напримѣръ, наши земскія учрежденія. Но выборное начало собственно петербургскаго періода имѣло одинъсмыслъ—права, предоставленнаго нѣкоторымъ сословіямъ замѣщать своими выборными людьми извѣстныя правительственныя должности. Избранный поступалъ на службу государству, пользовался отъ него содержаніемъ и наградами. Онъ, такъ сказать, не принадлежалъ уже землѣ и, тѣмъ болѣе, всей землѣ. De jure онъ представлялъ интересы правительственные, de facto интересы одного, избравшаго его, сословія.

Станемъ ли говорить о другихъ явленіяхъ? О томъ, какъ наша промышленная жизнь была закована въ рамки гильдій и цеховъ, заимствованныхъ изъ Европы въ эпоху ихъ упадка? Какъ въ про-

<sup>1)</sup> KH. II, TA. IV.

тивность всёмъ историческимъ началамъ нашего наслёдственнаго права, признающаго равноправность всёхъ братьевъ, къ намъ пытались ввести западно-европейскіе майораты? Какъ для улучшенія быта казенныхъ крестьянъ, вмёсто того, чтобы утвердить начала крестьянскаго самоуправленія, выработанныя обычаями, имъ дали административную опеку въ лицё палатъ государственныхъ имуществъ и множества окружныхъ начальниковъ съ помощниками?

Освободившись отъ обычая "земли", превратившись на далекомъ сѣверѣ въ безусловный и недосягаемый абстрактъ, государство русское почувствовало въ себѣ призваніе просвѣтительной дѣятельности, пріобрѣло увѣренность, что жизнь народная не пойдетъ безъ его уставовъ. На сколько бы статей сократился нашъ сводъ законовъ, еслибы этой увѣренности не было? Кто повѣритъ, а это правда, что въ законодательствѣ нашемъ встрѣчались и встрѣчаются подробнѣйшія наставленія о сельскомъ хозяйствѣ, о домашнемъ обиходѣ, даже о взаимномъ обхожденіи людей?

Отсюда понятно, что славянофилы называли раздвоеніемъ земли и государства, совершившимся, по ихъ мнѣнію, въ петербургскій періодъ. Государство безъ мысли народной; законъ, быстро создаваемый, быстро преходящій, ничего не черпающій изъ обычая, а потому самъ не переходящій въ обычай. Отсюда расколъ между жизнью оффиціальною, жизнью по закону и жизнью народною, жизнью по обычаю. Законъ безпрерывно творитъ новыя формы, и подъ силою его принужденія изсякаетъ живая сила обычая, пріостанавливается народное творчество. Отсюда нерѣдко замѣчавшееся отсутствіе преданія и самостоятельности въ внѣшней и внутренней политикѣ самого государства. Потерявъ опредѣленную точку опоры въ народности и его исторіи, оно часто обречено на подражаніе и притомъ даже подражаніе безъ опредѣленнаго и твердаго плана.

Какъ часто переходили мы отъ поклоненія типу шведскому, германскому къ поклоненію типу французскому и наоборотъ? Сколько разъ приходилось намъ служить пассивнымъ орудіемъ чужихъ политическихъ цѣлей?

Затемъ государственный механизмъ, сферы оффиціальныя какъ бы выдёлились изъ массы "земли", народа. Часто провозглашалась и проводилась мысль, что "государство" и "общество" суть два организма, даже лагеря, живущіе своими интересами. "Земское единство", при которомъ всть элементы общества, какъ оффиціальные, такъ и неоффиціальные подчиняются общему интересу земли, при которомъ усиёхи общественной самостоятельности не считаются дёломъ опаснымъ для "государства", а, напротивъ, желательнымъ и полезнымъ— дёйствительно, было нарушено.

Нечего говорить, что это раздвоение перешло и въ жизнь общественную. Высшіе классы общества, оторванные отъ обычая, оставили этотъ обычай классамъ низшимъ, которые могли только хранитъ его, но не могли развивать его дальше, сообразно историческому росту общества. Коротко говоря—они могли только коснъть въ обычав. Высшіе классы, принявъ оффиціальную одежду, моды, нравы, стремленія, съ нікоторымъ удовольствіемъ занялись обезличеніемъ своего нравственнаго существа, прилаживаниемъ его къ тому или другому типу. Это обезличение и подражательность дали свой плодъ; они привели къ общественному безсилію этихъ классовъ; на чемъ могли бы основаться ихъ сила и вліяніе? Были ли они земскою силою, элементомъ народнымъ? Они владъли народомъ чрезъ кръпостное право или при помощи разныхъ занимаемыхъ ими должностей; но они не выражами его, не имъя съ нимъ дъйствительной связи. Ихъ мнѣніе не могло имѣть и не имѣло вѣса въ глазахъ государства, потому что они сами шли за чужимъ мнѣніемъ и не представляли самобытной нравственной величины. Къ чему было ихъ мнъніе, когда государство могло выслушивать болье авторитетное мнине, мнине Европы? Что значить мнине школьника предъ мниніемъ учителя?

Обреченное на такое совершенно законное бездъйствіе, общество это не могло отдать силь своихъ практическимъ насущнымъ задачамъ страны. Оно просто не видъло ихъ. Что пользы изъ того, что многіе мечтали о томъ и другомъ? Мечта оставалась мечтою, внося только бользненный разладъ въ жизнь невольныхъ мечтателей. Кто не помнитъ этихъ "больныхъ и лишнихъ" русскихъ людей, этихъ Бельтовыхъ и Рудиныхъ, Гамлетовъ Щигровскаго увзда, погибшихъ неизвъстно за что?

Но не всѣ даже въ состояніи были почувствовать горечь своего внутренняго разлада. Ее чувствовали только выдающіеся люди, люди способные критически относиться къ себѣ. Люди, не имѣвшіе этой способности, видѣли въ этомъ разладѣ нѣчто весьма для себя утѣшительное. Они видѣли въ немъ доказательство своего превосходства надъ окружающею ихъ жалкою средою. Въ раздвоеніи ихъ мысли и ихъ дѣла или дѣла чужого они видѣли явный признакъ величія ихъ умственныхъ способностей. "Какія великія мысли роятся у меня въ головѣ! Какіе планы человѣческаго благополучія зрѣютъ въ моей душѣ!" Удивительные люди: они полагали, что подумать, даже выдумать какую-нибудь вещь, хотя непригодную для живого дѣла, есть уже великая заслуга. Даже въ негодности мысли они видѣли великое ея достоинство. "Меня не понимаютъ, я умру непонятымъ!" Быть "непонятымъ", какая честь, какая заслуга! И

это говориль не какой-нибудь Коперникь или Канть, а рядовой чиновникь, у котораго въ головъ быль Фурье, а въ рукахъ "доходное мъсто".

Не въ правѣ ли были славянофилы спросить этихъ господъ—чѣмъ вы живете, что вы изъ себя представляете? Во имя чего становитесь вы выше народа? Не въ правѣ ли былъ Хомяковъ обратиться къ нимъ съ слѣдующими замѣчательными словами:

"За страннымъ призракомъ погнались у насъ многіе! Общеевропейское, общечеловъческое!... но оно нигдъ не является въ отвлеченномъ видъ. Вездъ все живо, все народно. А думаютъ же иные обезнародить себя и уйти въ какую-то чистую, высокую сферу. Разумъется, имъ удается только уморить всю жизненность и, въ этомъ мертвомъ видъ, не взлетъть въ высоту, а, такъ сказать, повиснуть въ пустотъ", т.-е. изобразить изъ себя "Магометовъ гробъ".

# ЛЕКЦІЯ ТРЕТЬЯ.

# Орудія ворьвы.

I.

Отъ указаній предмета славянофильскаго протеста, обратимся къ орудіямь ихъ борьбы. Общая цёль этой борьбы—возвышеніе народнаго самосознанія, самосознанія общественнаго. Этой цёли они думали достигнуть двоякимъ путемъ: указаніемъ роли, которую играль народь русскій въ своей исторіи, и критикою общихъ началь западной культуры сравнительно съ этими же началами культуры русской. Другими словами, они искали разрёшенія волновавшихъ ихъ вопросовь въ смыслё русской исторіи и въ критическомъ разборё того просвёщенія, которое съ давнихъ поръ сдёлалось нашимъ образцомъ. Между общими началами этого просвёщенія главное вниманіе ихъ было обращено на начало религіозное.

Между этими двумя вопросами раздёлялись труды главныхъ славянофиловъ. Съ трудами по русской исторіи тёсно связано имя К. Аксакова; критика религіозныхъ основъ европейскаго просвёщенія поглотила силы А. С. Хомякова и И. В. Кирѣевскаго. Такимъ образомъ, вниманіе славянофиловъ было обращено на культурные вопросы; они мало и недостаточно думали о вопросахъ политическихъ, что зависѣло, конечно, и отъ ихъ взгляда на государство, и отъ политическихъ обстоятельствъ того времени.

Мы остановимся сегодня на историческихъ трудахъ этой школы; слёдующая лекція будетъ посвящена оцёнкѣ религіозной полемики славянофиловъ.

Характеризовать задачу, поставленную себѣ К. Аксаковымъ въ его историческихъ изслѣдованіяхъ, довольно легко; онъ самъ указываетъ свои тайныя желанія въ одной замѣчательной полемической статьѣ, написанной имъ по поводу VII т. исторіи г. Соловьева. "Теперь, говорить онъ, когда вышло уже семь томовъ исторіи Россіи, можно сказать вообще о ней мнѣніе, т. е. о всемъ написанномъ. Въ "Исторіи Россіи" авторъ не замѣтилъ одного: русскаго народа. Русскаго народа не замѣтилъ и Карамзинъ".

Вотъ капитальный упрекъ, дѣлаемый К. Аксаковымъ исторіямъ, существовавшимъ въ его время; вотъ пробѣлъ и, кажется, важный, который онъ самъ хотѣлъ дополнить.

Но я знаю, что это выраженіе слишкомъ общее; оно требуетъ многихъ и многихъ поясненій. Что значить не замътить народа въ исторіи? Вёдь и Карамзину и г. Соловьеву было извёстно, что въ Россіи издревле жили люди, называвшіе себя русскими, и что совокупность ихъ составляла русскій народь. Но какую роль играль этотъ народъ въ своей исторіи? Былъ ли онъ въ ней дъятелемъ, творцомъ идеаловъ или только смотрёлъ на чужія дёйствія, безмольно подчиняясь имъ? Была ли та совокупность послёдовательныхъ событій, которыя мы называемъ русскою исторіею, произведеніемъ одного изъ элементовъ общественной жизни, именно государства, въ тёсномъ смыслё слова, или двухъ, государства и народа? Ясно, что отъ разрёшенія этого вопроса зависить нашъ взглядъ на всю исторію даннаго народа.

И вотъ какой отвътъ даетъ на него одинъ изъ капитальнъйшихъ историковъ нашихъ, всъми уважаемый профессоръ Соловьевъ 1).

Предъ появленіемъ князей и ихъ дружины, славяне, занявшіе восточную равнину Европы, не знали историческаго движенія; они знали только первобытныя формы общежитія — бытъ родовой. Въ этихъ формахъ нѣтъ никакихъ общественныхъ понятій и интересовъ: родственныя начала исчерпываютъ все міросозерцаніе мелкихъ племенъ. Изрѣдка это безмятежное однообразіе нарушается набѣгами степныхъ хищниковъ. Промчится буря—и все опять тихо и однообразно попрежнему. Но пробилъ часъ: историческое движеніе, историческая жизнь началась и для восточной Европы. Ильменскіе славяне не выдержали неудобства родового быта и призвали себѣ князя изъ-за моря. Затѣмъ княжеская сила двинулась изъ Новгорода по водному пути къ морю Черному. "Платите намъ дань", повторяютъ пришельцы въ каждомъ селеніи, у каждаго острожка славян-

<sup>1).</sup> Мы излагаемъ этотъ взглядъ проф. Соловьева приблизительно собственными словами автора. См. *Исторія Россіи*, т. XIII, гл. I.

скаго. "Требованіе не новое: несуть міха, лишь бы только поскоріве избавиться отъ гостей. Но на этотъ разъ гости не исчезаютъ, какъ авары, не уходять въ донскія и волжскія степи, какъ хозары. На высокомъ западномъ берегу Днъпра поднимается городъ, стольный городъ княжескій, мать городовъ, -- Кіевъ. Князь усаживается здёсь съ дружиною; окрестнымъ племенамъ уже нътъ болье покоя: по всъмъ ръкамъ и ръчкамъ ходитъ князь съ дружиною, собираетъ дань; куда не придеть самъ князь, придеть мужъ княжой съсвоею дружиною за данью; смотрять-гости рубять городки и усаживаются въ нихъ, садятся въ старыхъ городахъ, которые повыгодне стоятъ и которые побольше. Кличутъ кличъ: кто хочетъ селиться около городовъ, --будетъ защита и льгота; кто знаетъ нужное ремесло, -- будетъ пожива, дорого будуть платить ратные люди, которымъ не самимъ же все на себя делать. И города населяются, начинаются въ нихъ торги, стягивается народъ отовсюду; пустъють села; князекъ-родоначальникъ не досчитывается многихъ своихъ: ушли въ городъ, а все были люди хорошіе, досужіе на всякое діло. Но села опустіють еще больше; кличутъ кличъ: "князь идетъ въ походъ, собирайтесь, кто сможетъ!" Молодежь поднимается, рубятъ лодки, уходятъ и долго нътъ въсти; наконедъ, возвращаются — другіе люди! Были они въ самомъ Царъградъ, какія чудеса тамъ видъли! Какія диковинныя вещи собою привезли! Грековъ побъдили, несмотря на всъ хитрости, заставили дань платить. А кто отличился, тоть въ дружинъ у князя или боярина; чудное житье въ дружинъ: пиръ да ловы съ утра до вечера-всего много у князя, ничего не жалветъ для дружины, —а какой почеть!

"Такимъ образомъ, исторія Россіи… начинается богатырскимъ или героическимъ періодомъ, т.-е. вслѣдствіе… появленія варяго-русскихъ князей и дружинъ ихъ, темная, безразличная масса народонаселенія потрясается, и происходитъ выдѣлъ изъ нея лучшихъ людей, по тогдашнимъ понятіямъ, т.-е. храбрѣйшихъ, одаренныхъ большою матеріальною силою и чувствующихъ потребность упражнять ее... Это мужи, люди по преимуществу, тогда какъ остальные въ глазахъ ихъ остаются полулюдьми, маленькими людьми, мужиками".

### II.

Вотъ что значитъ говорить безъ недомолвокъ. "Темная и безразличная масса" живетъ безъ сознанія и смысла, пока *внъшній* фактъ появленія князей не заставилъ ее начать свою собственную исторію. Чѣмъ же, спрашивается, князья втянули эту массу въ политическую и историческую жизнь? Идеей, пробужденіемъ какихъ нибудь нравственныхъ стремленій? Нѣтъ, не этимъ; прежде всего платежом дани; потомъ ратные люди князя позволили мужикамъ продавать себъ разныя вещи, и тъмъ началась торговля; наконецъ, князья начали водить съ собою мужиковъ на войну, и это обстоятельство выдёлило изъ ихъ среды лучшихъ людей богатырей. Что движетъ этими богатырями, сдёлавшимися героями народныхъ пёсенъ и былинъ? Какое либо нравственное начало? Нътъ, опять-таки чисто матеріальное обстоятельство. Г. Соловьевъ думаетъ, что смыслъ богатырства определяется следующимъ отрывкомъ изъ старой русской песни: "Сила-то по жилочкамъ такъ живчикомъ и переливается, грузно отъ силушки, какъ отъ тяжелаго бремени". Къ сожальнію, русскій народъ, слагая свои пісни про богатырей, усмотрівль въ нихъ кое-что другое, кромъ "грузной силушки".

Но пусть будеть такъ. Пусть исторія наша началась этимъ фискально-богатырскимъ движеніемъ. Послёдствія будутъ понятны, и проф. Соловьевъ не остановится ни предъ какимъ выводомъ. Животворная сила русской исторіи въ государстві и въ тіхь, кто изъ "безразличной массы" вышель въ государство — въ кіевской Руси, въ качествъ богатыря-дружинника, послъ въ качествъ служилаго человъка и приказнаго, наконецъ, въ послъднія времена, въ качествъ армейца и чиновника. Процессъ историческаго развитія будетъ состоять въ постепенной побъдъ государства надъ темными силами, затаившимися въ мужичествъ. Масса коснъетъ въ своемъ родовомъ быть, государство понемногу разбиваеть эти формы и прививаеть къ народу новыя, лучшія. Отсюда все, что ни идеть отъ государства, хорошо и разумно; все. что ни идеть отъ народа, дико, противообщественно и противогосударственно. Государство становится на почву цивилизующихъ началъ, народъ упорно держится старины, пошлины. Вся исторія русская проходить въ этой борьбі началь государственных в съ противогосударственными, т.-е. народными. На кіевской Руси эта борьба выражается въ формъ отнощеній между княжескою властью и въчевымъ началомъ; послъ въ формъ протеста противъ государственнаго закръпощенія сословій, въ усиліяхъ дружины отстоять свои вольности, въ бъгствъ крестьянскомъ, въ казачествъ; въ эпоху реформы, въ тупомъ протестъ противъ бритья бородъ, саксонскаго платья и т. д. Тотъ представитель власти, кто больше всего подламываль эту старину, выдвигается въ этой исторіи, какъ величайшій герой. Достаточно вспомнить, что личность кровожаднаго тирана, Ивана Грознаго, превозносится г. Соловьевымъ за то, что онъ сломилъ какіе-то остатки старой Россіи. Немного придется сказать намъ противъ этого взгляда послѣ того, что уже сказано К. Аксаковымъ и Н. И. Костомаровымъ.

Вотъ, слъдовательно, что значитъ не замътить народа въ исторіи. Это значить не замътить его роли въ созиданіи своихъ судебъ, не понять значенія и смысла его идеаловъ, это значитъ все время относиться къ нему отрицательно. Карамзинъ не замътилъ народа, но онъ не замътилъ его просто потому, что остановился на внъшнихъ фактахъ исторіи. Народъ въ его исторіи есть, если хотите, въ качествъ декораціи или даже хора въ пьесъ. Но г. Соловьевъ замътилъ эти народныя начала нашей древней исторіи, но замътилъ для того, чтобы осудить ихъ. И онъ написалъ исторію не Россіи; онъ не написалъ даже исторіи "государства россійскаго", какъ Карамзинъ; онъ написалъ, какъ замътилъ Хомяковъ, исторію государственности въ Россіи, т.-е. судьбу какого-то политическаго начала, случайно зашедшаго въ необозримыя равнины нашего отечества.

Вдумываясь въ эти "судьбы", невольно наталкиваешься на вопросъ, для чего явилось и во имя чего существуеть это государство? Гдв его смысль, въ чемъ его призваніе? Никакое государство не имветь смысла во самомо себт; оно не составляеть цвли само для себя. Смыслъ всякаго государства, какъ внюшняю учрежденія. въ твхъ живыхъ народныхъ силахъ и стремленіяхъ, которыя ограждаются силою государства и опредёляють его призваніе. Для того, чтобы понять смыслъ англійскаго государства, должно изучить свойства племенъ, изъ которыхъ составилась англійская народность, ихъ первоначальные нравы, убъжденія, міросозерданіе, выразившееся въ пъсняхъ и первихъ произведеніяхъ литературы; должне прослъдить характеръ его религіи и церковныхъ учрежденій; проследить условія его экономическаго развитія, порядокъ распредёленія поземельной собственности, направление промышленности, положение всёхъ классовъ обществъ; сравнить всв эти факты и условія съ фактами и условіями исторіи другихъ народовъ. Тогда предстанеть нашимъ глазамъ опредъленный народъ, живая сила, а не форма, нравственная личность, которой интересы, убъжденія и стремленія руководять политикою государства или непосредственнымъ, юридическимъ вліяніемъ, или силою мненія, или самымъ существованіемъ своимъ. Тогда мы поймемъ смыслъ англійской политики, ея реформацію, ея въковыя войны съ Франціею, силу ен колонизаціи, ен парламенты, мвстныя учрежденія и т. д.

Воть что значить видить народь во исторіи. Это значить искать истиннаго, реальнаго смысла во всёхь событіяхь, наполняющихь его существованіе, и искать его тамь, гдё онъ дёйствительно заключается. Да, скажуть намь, для исторіи Англіи этоть пріемь необходимь: тамь народь дёйствоваль въ исторіи. Но въ Россіи возможна только исторія государственности, потому что народь быль только

пассивнымъ орудіемъ въ рукахъ правительства. Еслибы это было такъ, тогда не стоило бы писать исторіи Россіи. Стоитъ ли заниматься тѣмъ, что не имѣетъ смысла? Во имя чего, спрашивается, живемъ мы, и живемъ не какъ люди вообще, ап und für sich, но именно какъ Россія? Для чего сложились мы въ громадное государство? Для того ли началъ народъ свою историческую жизнь, чтобы нести государственныя повинности и ходить на войну, какъ это дѣлали наши предки, по увѣренію г. Соловьева? Но это не есть жизнь историческая. Невольно приходитъ здѣсь на память насмѣшливое замѣчаніе Хомякова по поводу исторіи Соловьева: "читатель изъ всего чтенія выносить одно сомнѣніе: была ли бы для человѣчества какая-нибудь утрата, еслибы все пространство отъ Чернаго моря до Бѣлаго и отъ Нѣмана до Урала оставалось пустынею, населенною бродячими вогулами, остяками или даже медвѣдями?" (598).

### III.

Эти вопросы невольно должны были предстать уму людей, искавшихъ въ исторіи прежде всего нравственной идеи и видъвшихъ источникъ этихъ нравственныхъ идей въ народномъ сознаніи. К. Аксаковъ ясно увидълъ, что нужно покончить періодъ "исторіи государства россійскаго" и начать исторію русскаго народа. Вспомнимъ, съ благодарностью, что эта мысль была высказана и Н. А. Полевымъ. Его трудъ прямо называется исторіею русскаго народа. Но у Полевого это требованіе не было результатомъ непосредственнаго изученія русской исторіи въ ея источникахъ: его мысль была плодомъ теоретическихъ соображеній, почерпнутыхъ изъ иностранной литературы. Поэтому его система носить на себъ слъды нъкоторой искусственности. Его исторія—какъ бы антитеза исторіи Карамзина. Напротивъ, К. Аксаковъ вездъ исходить изъ непосредственнаго изученія источниковъ русской исторіи и притомъ источниковъ, которые мало еще обращали на себя вниманіе—пъсенъ и сказокъ народныхъ.

Должно замѣтить, что всѣ его труды относятся, главнымъ образомъ, къ начальной народной исторіи. Причинъ къ этому было двѣ. Во-первыхъ, извѣстно, что славянофилы искали идеалы русской жизни въ старинѣ, не измѣненной позднѣйшими перемѣнами и заимствованіями — это чисто субъективная причина, разбирать которой мы здѣсь не будемъ. Во-вторыхъ, и эта причина существенная, изслѣдованіе древнѣйшей исторіи имѣетъ ту важность, что элементами этой исторіи опредѣляется характеръ дальнѣйшаго развитія народа. Это фактъ общеизвѣстный. Исторія западно-европейскихъ государствъ начинается съ факта завоеванія областей

бывшей римской имперіи варварскими дружинами— и этотъ фактъ опредълиль весь характеръ послъдующей исторіи европейскихъ обществъ. На немъ выросъ феодализмъ. Изъ феодализма вышло общество позднъйшихъ монархій. Имъ объясняется долгое преобладаніе класса поземельныхъ собственниковъ. Его отзвуки слышатся въ борьбъ труда и капитала. Станемъ ли говорить, какое значеніе для Европы имълъ такой фактъ, что она сдълалась католическою? Какъ для историка литературы важны первыя произведенія человъческой мысли? На это отвътитъ превосходная исторія англійской литературы Тэна.

Итакъ, споръ, поднятый К. Аксаковымъ, о фактахъ первоначальной исторіи Россіи представляєть не одинъ отвлеченный научный интересъ. Отъ исхода этого спора зависѣла философія русской исторіи, весь взглядъ на ея характеръ. Припомнимъ, что вышло изъгипотезы Эверса о родовомъ бытѣ, гипотезы, доведенной до крайнихъ послѣдствій г. Соловьевымъ. Весь ихъ взглядъ на роль народа въ исторіи опредѣлился ихъ взглядомъ на ту форму общежитія, въкоторой жили наши предки въ эпоху призванія князей.

Вотъ почему К. Аксаковъ, сознательно или инстинктивно, напалъ прежде всего именно на этотъ взглядъ. Онъ сдѣлался главнымъ представителемъ такъ называемой школы общиннаго быта, въ противоположность школѣ быта родового. Этими названіями обозначились два направленія въ наукѣ русской исторіи. Тѣ, которыхъ мы называемъ западниками, въ русской исторіи являются защитниками теоріи родового быта; напротивъ, лица, извѣстныя подъ именемъ славянофиловъ, становятся на сторону теоріи общиннаго быта. Первые видять высшее цивилизующее начало въ государственномъ элементѣ, вторые въ началахъ культурныхъ, свободно выработанныхъ народомъ. Мы заявляемъ только фактъ, достовѣрность котораго каждый можетъ провѣрить.

Въ чемъ же состояла эта теорія общиннаго быта? Въ чемъ заключались ея посл'ядствія? по возможно в возможно в возможно возможно возможно возможно возможно возможно возможно в возможно возможн

Теорія родового быта заключала въ себѣ *отрицаніе* въ славянскихъ племенахъ двухъ существенныхъ элементовъ и условій культурнаго развитія—начала личности и сознанія общественности, т.-е. способности разумѣнія высшихъ общественныхъ цѣлей и связей, стоящихъ выше элементарныхъ, такъ сказать, стихійныхъ интересовъ, порождаемыхъ кровнымъ родствомъ.

Личное самосознаніе, слёдовательно, личная предпріимчивость, сознаніе своей свободы, не могли выработаться въ условіяхъ патріархальнаго родового быта. Мы видёли, что это личное начало, по означенной теоріи, появляется только вмёстё съ элементомъ го-

сударственнымъ, *дружиною*, въ которую выдыляются лучшіе люди, мужи, изъ темной и нассивной массы мужиковъ.

Сознаніе общественное не могло возвыситься выше разумѣнія кровныхъ или quasi-кровныхъ родовыхъ интересовъ и выработанныхъ родомъ обычаевъ. Высшія цѣли, высшія и болѣе общія связи были указаны, выработаны и осуществлены государствомъ, не только безъ содѣйствія народа, но даже противъ него.

Вотъ, слъдовательно, что предстояло найти славянофильской исторіи и что было ею найдено.

Мы, къ сожальнію, не можемъ, просльдить во всьхъ подробностяхъ весь ходь этихъ замьчательныхъ работъ, между которыми общирная статья К. Аксакова, О древнемъ бытть у Славянъ вообще и у Русскихъ въ особенности, занимаетъ первое мъсто. Остановимся только на общихъ результатахъ. Мы противопоставимъ только одной философіи русской исторіи, изложенной нами въ началь лекціи, другую философію исторіи, формулированную К. Аксаковымъ.

Шагъ за шагомъ, путемъ подробнаго разбора лѣтописей, филоло гическаго объясненія терминовъ, сравненія нашихъ обычаевъ съ обычаями другихъ славянскихъ народовъ разрушались одинъ за другимъ доводы защитниковъ теоріи родового быта. Постепенно, вмѣсто родового начала, выступали лично-семейственное и общинно-земское, выразившіяся въ въчевомъ строѣ древней Россіи.

Съ точки зрѣнія этихъ двухъ началъ, ходъ русской исторіи представляется К. Аксаковымъ въ слѣдующемъ видѣ.

"Община есть то высшее, то истинное начало, которому уже не предстоить найти начто себя высшее, а предстоить только преуспѣвать, очищаться и возвышаться... Община есть союзъ людей, отказывающихся отъ своего эгоизма, отъ личности своей, и являющихъ общее ихъ согласіе... Община представляетъ, такимъ образомъ, нравственный хоръ, и какъ въ хоръ не теряется голосъ, но, подчиняясь общему строю, слышится въ согласіи всёхъ голосовъ, такъ и въ общинъ не теряется личность, но, отказываясь отъ своей исключительности для согласія общаго, она находить себя въ высшемъ очищенномъ видъ, въ согласіи равномърно самоотверженныхъ личностей... Выражение человъческого разума есть слово; оно выражаеть согласіе общины; итакъ, выраженіе ея совокупной правственной двятельности есть совпишание (ввче, сходка, соборъ, дума)... Самое начало Русской исторіи есть такое сов'єщаніе. Славяне, кривичи и чудь совъщаются между собою и на совъщании ръшаютъ призвать Рюрика съ братьями, а въ лицъ ихъ государственную власть. Потомъ, когда цълый родъ Рюриковъ княжилъ въ Россіи, когда князья этого рода безпрестанно переходили изъ города въ городъ, въ каждомъ городъ видимъ мы въче, совъщанія. Князь совъщается съ дружиною, князь совъщается съ въчемъ. Князь (власть государственная), добровольно призванный, сталъ необходимостью для народа. Даже новгородцы безъ князя обойтись не могутъ. Но при этой власти княжой, община живетъ полною жизнью, думаетъ, совъщается.— Постоянное бродяжничество князей ставитъ общину въ необходимость, не ограничиваясь однимъ словомъ, принимать участіе въ дълъ самомъ для того, чтобы обезопасить себя отъ разоренія и войны, а иногда для того, чтобы поддержать князя, который имъ любъ; но такое внъшнее распоряженіе Россіи необходимо вызывается исторической эпохой, положеніемъ дълъ.

"Наконецъ, государственная разрозненность Россіи, представляемая множествомъ князей, разрозненность, мѣшавшая ея земскому, народному единству, ...соединилась въ одно цѣлое и надъ единою цѣлою землею явилось единое государство. ...Тогда-то, когда земля и государство явились, и та и другое, въ своей цѣлости, явились ясно и сознательно: земля и государство, государево и земское дѣло.

"Иванъ IV оставилъ (прежнее) название великаго князя, напоминающее удёлы и раздёленіе государственное Россіи, и какъ единый великій князь наименовался царемъ, единымъ государемъ Россіи. Какъ скоро только русская земля собралась вся во-едино и подъ единою властью государственною царя, такъ сейчасъ былъ созванъ Земскій Соборъ. Первый царь созываеть земскій соборъ. Земля и государство стали въ ясныя отношенія другъ къ другу, цоняли взаимные свои предълы и значеніе, и явилось понятіе и названіе: государево и земское дѣло, служилые и земскіе люди... Земля получила вполнъ подобающій ей смыслъ совъта, мньнія, мысли и слова; смыслъ, изъятый отъ всякой государственной примъси, не имъющій ни тыни принудительной силы-но силу убъжденія, свободную, духовную. Не вновь воздвиглось, а только очистилось и выяснилось гражданское устройство Россіи, отношенія земли и государства между собою: т.-е. государству---неограниченное право дъйствія и закона, земль--полное право мивнія и слова. И вотъ на земскомъ соборв раздались такія річи: "Государь, какъ поступить это отъ тебя зависить, а наша мысль такова".

"Право духовной свободы, продолжаетъ Аксаковъ, другими словами, свобода мысли и слова есть неотъемлемое право земли; только при немъ никакихъ правъ политическихъ она не хочетъ, предоставляя государству неограниченную властъ политическую. Сила нравственная, эта свобода мысли и слова, есть элементъ, въ которомъ живетъ и движется земля".

Подтвердились ли эти пророческія работы позднійшими изслідо-

ваніями? Не было ли въ выводахъ славянофиловъ увлеченій, преувеличеній? Конечно, были, какъ всегда бываетъ въ томъ случаѣ, когда, взамѣнъ одной теоріи, является другая, построенная на прямо противоположномъ началѣ; мы и укажемъ эти преувеличенія. Но въ общихъ основаніяхъ славянофильская теорія восторжествовала.

Возьмемъ дёло сначала со стороны отрицательной; отвётимъ на вопросъ: опровергнута ли теорія родовоге быта? На это должно отвёчать утвердительно. Возьмемъ, напримёръ, замёчательное вообще и лучшее въ настоящее время изслёдованіе о государственномъ строё древней Россіи г. Сергѣевича: Князь и Въче. Оно все построено на признаніи господства въ древне-политической жизни личнаго начала, которымъ объясняется у него развитіе начала вписвого. Этого мало. Первые славянофилы, отрицая существованіе родового быта въ народё, допустили, однако, или готовы были допустить его въ отношеніяхъ между-княжескихъ. Г. Сергѣевичъ разбилъ и эту иллюзію, доказавъ, что и здёсь личное начало господствовало, какъ во всёхъ другихъ отношеніяхъ.

Возьмите превосходныя историческія монографіи профессора Костомарова, напримѣръ, его Мысми о федеративном начам въ древней Руси, мысли, къ сожалѣнію, еще не утилизированныя русскою наукою, потому что къ нимъ отнеслись не столько научно, сколько полицейски. Что выступаетъ въ этихъ монографіяхъ? Цѣлыя земми, на которыя была раздѣлена древняя Русь и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сильная, по тому времени, земская жизнь, имѣвшая большое политическое значеніе.

Обращаясь къ положительной сторонъ работы славянофиловъ, мы должны замётить слёдующее. Ихъ идеи о семейно-общинномъ бытъ получили право гражданства въ наукъ. Г. Бестужевъ-Рюминъ, послів основательнаго и добросовівстнаго сличенія всіхть мнівній о быть древнихъ славянъ, приходитъ къ следующему выводу: "основою общественнаго развитія славянь служила семейная община (вервь, задруга), соединенная отчасти общимъ происхожденіемъ еще болже общимъ сожительствомъ — общимъ землевладжніемъ и своимъ собственнымъ судомъ въ своихъ предълахъ". Но нельзя не согласиться, что славянофилы, особенно К. Аксаковъ, нъсколько идеализировали этотъ общинный бытъ. Они перенесли на эту общину свои собственные религіозные и даже церковные идеалы. Въ ихъ теоріи "община, міръ" выходить какимъ-то церковнымъ "согласіемъ", соединеннымъ силою любви и высшихъ, немного мистическихъ интересовъ. Конечно, эти субъективныя прибавки могутъ быть отброшены безъ особеннаго ущерба для науки.

## IV.

Но великое дёло было сдёлано. Коренные вопросы русской исторіи должны были получить новую постановку. Народъ явился въ исторіи не пассивнымъ и противнымъ цивилизаціи матеріаломъ, обнаруживающимъ это сопротивленіе свое, то пассивно, то активно, то неисполненіемъ предписаннаго, то открытымъ сопротивленіемъ, за что его слёдовало бы, съ точки зрёнія нёкоторыхъ историковъ, подвести нодъ 262 и слёд. ст. Уложенія о наказаніяхъ. Нётъ, онъ является дёятельною и благотворною силою въ исторіи, самостоятельнымъ ея элементомъ.

Элементъ этотъ имѣетъ свою форму, свое значеніе, свой кругъ дѣйствій: онъ носитъ названіе выча. Вѣче есть народная сила, не смѣшивающаяся съ княземъ, дѣйствующая рядомъ съ нимъ, иногда направляющая и контролирующая его дѣйствія. Князь не можетъ обойтись безъ содѣйствія вѣча; онъ долженъ дѣйствовать согласно съ нимъ. Это вызывалось слабостью княжеской власти, утрачивавшей свое значеніе въ междоусобіяхъ. "Народные интересы, говоритъ г. Костомаровъ, сами собою стали пробиваться сквозь путаницу княжескихъ междоусобій, совершенно подчиняли своему направленію княжескія побужденія и хотя сами измѣняли свой характеръ, но зато и характеръ княжескихъ отношеній сообразовался съ ними".

Роль віча проявляется главнымь образомь въ томь, что оно охраняетъ силу народнаго обычая, народныхъ правъ отъ злоупотребленій княжеской администраціи. Оно стоить на страж вемской пошлины, старины. Князь, обыкновенно человъкъ пришлый, призванный, не знаетъ обычаевъ земли, которою онъ долженъ управлять. И вотъ въче, прежде чъмъ князь сълъ на престолъ, заключаетъ съ нимъ рядъ, договоръ, и въ самомъ началѣ ряда ставитъ "а землю держать тебъ въ старинъ, по пошлинъ". Разсмотрите какъ различенъ смыслъ этихъ словъ: съ точки зрвнія первой теоріи, требованіе охранять старину, пошлину, заключало въ себъ явное противодъйствіе цивилизующему началу, таившемуся въ княжеско-дружинномъ началь. Странное дьло! Ть же самые историки, которые преклоняются предъ уваженіемъ англичанъ къ своей старинь, восхищаются ихъ ссылками на common law, на добрые законы Эдуарда Исповъдника, Альфреда Великаго, не могутъ понять смысла въчевыхъ рядовъ! Теорія общиннаго быта видитъ въ этой пошлинъ живое народное начало, представляющее не только старину, но способное къ дальнъйшему развитію. Припомнимъ сказанное нами въ прошлую лекцію. Мы не должны обманываться словами "обычай, пошлина". Обычай безпрерывно наростаеть, способень къвидоизмѣненію. "Обычай", выразившійся въ Псковской Судной Грамотѣ, этомъ превосходномъ памятникѣ вѣчевого законодательства, шире, разнообразнѣе. чѣмъ обычай, выразившійся въ Русской Правдѣ, хотя основы его тѣ жельный правдържана по разность на правдържана по разность.

Витель съ измѣненіемъ взгляда на "пошлину" видоизмѣняется взглядъ на представителей земскаго и общественнаго движенія въ древней Руси. Съ точки зрѣнія родового быта богатырство было выдвинуто сознаніемъ физической силы, отъ которой имъ было "грузно". Выдвинувшись въ дружину, удалецъ уже разрывалъ свою связь съ "темной массой". И вотъ К. Аксаковъ положилъ твердое основаніе другому взгляду на богатырей и дружину. Онъ посвятилъ особенную статью на изслѣдованіе русскихъ былинъ, и въ этой статьѣ богатыри выступаютъ не только удальцами, думающими о личномъ возвышеніи, но борцами за землю, представителями извѣстныхъ нравственныхъ стремленій. Возстанавливается и связь между дружиною и земщиною.

Мало того; объясняется полнѣе и значеніе самихъ князей. Князь перестаетъ быть чисто внѣшней, хотя и "пивилизующей" силой. Онъ существенный земскій элементъ: ни вѣче не можетъ обходиться безъ князя, ни князь безъ вѣча. Вольный, привыкшій къ свободѣ Новгородъ не можетъ жить безъ князя. И только тотъ князь превозносится лѣтописями, пѣснями, преданіями, въ комъ жива эта связь, кто воплощаетъ это "одиначество" власти и вѣча. Таковы Владиміръ Святой, Владиміръ Мономахъ, два Мстислава Новгородскіе и т. д.

Итакъ, сила власти, направляемая народною мыслью и преданіемъ—таковъ смыслъ древнъйшей русской исторіи, исходныя точки нашего политическаго развитія, по мнѣнію Аксакова.

Опредълить такимъ образомъ значеніе исходныхъ началъ нашей исторіи, значитъ совершить ръшительный переворотъ въ историческомъ міросозерцаніи, въ общихъ воззрѣніяхъ на исторію. Къ сожальнію, славянофиламъ не суждено было провести свои взгляды чрезъ всю исторію. Они не успѣли написать своей исторіи Россіи, хотя въ сочиненіяхъ К. Аксакова напечатано множество приготовительныхъ работъ по этому предмету. Только по отдѣльнымъ вопросамъ до-петровской исторіи удавалось высказывать имъ свое мнѣніе, и въ этихъ мнѣніяхъ ясно видно, какое высокое значеніе имѣли, для объясненія исторіи, ихъ основные взгляды.

Остановимся, напримъръ, на замъчательномъ періодъ, извъстномъ подъ именемъ *смутнаго времени*. Періодъ этотъ, кромъ своей внутренней важности, замъчателенъ еще тъмъ, что историки всъхъ

направленій одинаково превозносять роль народнаго движенія въ дѣлѣ освобожденія земли отъ иноземцевъ и возстановленія государственнаго порядка. Но подъ этимъ видимымъ единомысліемъ таится глубокое разномысліе разныхъ школъ.

Возьмите, напримъръ, VIII т. исторіи Россіи г. Соловьева, посвященный описанію событій смутнаго времени. Онъ весьма добросовъстно, а иногда мастерски выдвигаетъ значение народнаго движенія: описываетъ подвиги героевъ тогдайняго времени; выставляетъ эти подвиги въ должномъ свътъ. И къ какой же морали приводитъ его это добросовъстное, во всякомъ случав, изследование? Въ одной изъ статей своихъ онъ восклицаетъ: "вотъ что выиграла Русь отреченіемь отъ вічевого быта!" Другими словами, по его убіжденію, Россія могла совершить свой подвигь въ 1612 г. потому, что она была, такъ сказать, воспитана государственнымъ началомъ, убившимъ въ ней начало въчевое, т.-е. не только въче какъ форму политическую, но даже какъ привычку самодвятельности, соввщанія. Доводя эту мысль до крайнихъ, но весьма законныхъ последствій, мы должны сказать: земля русская поднялась въ 1612 г. потому, что въ ней не было никакихъ энергическихъ началъ. Это върно замъчено Хомяковымъ:

"Г. Соловьевъ, говоритъ онъ, не замѣчаетъ, что окруженная врагами, разорванная внутри призракомъ угасшей династіи, безъ царя и безъ правительства, старая Русь могла только потому и совершить свое великое дѣло, что она не *отрекалась* отъ вѣча, сходки, міра, общины, выборовъ, самопредставительства и прочихъ живыхъ своихъ силь и живыхъ выраженій своей силы. Кто сдѣлалъ Минина выборнымъ всей земли русской? Пожарскаго военачальникомъ? Кто посылалъ грамоты городовыя? Кто, какъ не вѣче или сходка или міръ? Кто могъ это все строить? Обычай и исконная привычка къ жизни гражданской въ городахъ и *селахъ*. Почти совѣстно это доказывать".

Въ томъ же смыслѣ высказывается и К. Аксаковъ, въ своемъ превосходномъ разборѣ VIII т. исторіи Россіи. Мало того. То же говоритъ, въ порывѣ истиннаго увлеченія правдой, и г. Соловьевъ, который, къ величайшей своей чести, часто отступаетъ отъ своей безпощадной теоріи. Вотъ эти слова:

"Получивъ вѣсть о недобромъ совѣтѣ Шульгина и Биркина, князь Дмитрій (Пожарскій), Кузьма (Мининъ) и всѣ ратные люди положили упованіе на Бога, и какъ Іерусалимъ былъ очищенъ послюдними людьми, такъ и въ московскомъ государствѣ, послюдніе люди собрались и пошли противъ безбожныхъ латынъ и противъ своихъ измѣнниковъ. Дѣйствительно, это были послѣдніе люди московскаго

государства, коренные, основные люди: когда ударили бури смутнаго времени, то потрясли и свёяли много слоевъ, находившихся на поверхности; но когда коснулись основаній общественныхъ, то встрётили и людей основныхъ, о силу которыхъ напоръ ихъ долженъ былъ сокрушиться".

Вяжутся ли эти замѣчательныя слова съ теоріею *отреченія* отъ старыхъ обычаевъ, о которой мы говорили выше? Не идутъ ли они больше къ слѣдующимъ словамъ К. Аксакова—"великое время междуцарствія представляетъ рѣшительное торжество начала Земскаго, начала нравственнаго, свободнаго. Все могущество внѣшнее, государственное, было сокрушено и безсильно. Очищаясь и возвышаясь нравственно, наконецъ, встала сама земля, и, исполненная силы духа, одолѣла всѣхъ враговъ".

Что дёло дёйствительно происходило такъ, это доказываетъ превосходное изслёдование г. Забёлина: Мининъ и Пожарскій.

Значеніе этой силы славянофилы любили изследовать во всёхъ ен проявленіяхъ. Можно сказать, что во всёхъ событіяхъ и явленіяхъ до-петровской Россіи ихъ занимала именно эта общественная сторона, это проявление народной мысли, действовавшей совместно съ государствомъ. Такъ, К. Аксаковъ очень часто возвращается къ вопросу, о земских соборах, которымь онъ думаль посвятить особое изследованіе. Онъ, какъ видно изъ его введенія, хотель показать, что земскіе соборы органически, необходимо были связаны съ историческими идеалами русскаго народа. Показать это было необходимо, потому что другіе историки видёли въ земскихъ соборахъ явленіе незначительное и случайное. Пъвцы государственности! Глашатаи административнаго просвъщенія! Они видъли логику, необходимость, строгую последовательность только тамъ, где действовало государство; тамъ же, гдъ приходилось имъть дело съ народными силами, они видёли случай. Но отдёльныя мысли, высказанныя К. Аксаковымъ, подтверждены спеціальнымъ и добросов встнымъ изследованіемъ г. Бѣляева 1).

· V.

Если мы вдумаемся въ общій смыслъ этихъ изслідованій, то намъ понятно будетъ глубокое различіе между исторією, изложенною съ точки зрівнія такъ называемыхъ западниковъ, и исторією, какъ понимали ее славянофилы. Исторія перваго рода будетъ апотеозою государственности, понимаемой въ довольно узкомъ смыслів, т.-е. апо-

<sup>1)</sup> Московскія университетскія извистія; январь 1867 г.

теозою дѣятельности государственнаго механизма, вдохновляемаго, такъ сказать, своими собственными началами, внѣ всякаго общественнаго вліянія. Славянофильская, такъ сказать, исторія будетъ исторією жизни народной, совершающейся при содпиствіц государственнаго начала. Главный источникъ прогресса славянофильство видитъ въ самодѣятельности народной; государство не должно брать на себя творческую роль, становиться на мѣсто живыхъ народныхъ силъ. Иначе предъ нами будетъ не жизнь, а внѣшнее подобіе жизни.

Отсюда вытекають следующія последствія:

- 1) Только тѣ культурныя пріобрѣтенія прочны, которыя усваиваются обществомъ свободно, т.-е. безъ внъшняго принужденія. "Все, говориль К. Аксаковъ, имѣетъ только цѣну, во сколько что́ дѣлается искренно и свободно". Въ особенности это должно сказать о началахъ бытовыхъ, культурныхъ, въ собственномъ смыслѣ. Они нисколько не возставали противъ заимствованій отъ другихъ народовъ. Они возставали противъ принудительного проведенія разныхъ заимствованій, которымъ отличается періодъ петербургскій, который поэтому и не могъ создать ничего прочнаго, не могъ, говоря словами Хомякова, перевести своихъ законовъ въ обычай. Онъ создавалъ моды, т.-е. внѣшнее увлеченіе тѣмъ или другимъ вліяніемъ, но не дѣйствительныя потребности. Таковы были наши англоманіи, галломаніи и разныя другія маніи.
- 2) Признавая необходимость и пользу заимствованія, они возставали противъ слѣпой подражательности, и по очень понятной причинъ. Заимствование не убиваетъ человъческой самостоятельности. Заимствуя разумно, мы должны проникнуть въ смысль заимствуемаго, возвыситься къ его принцинамъ, отделить внешнюю и часто случайную форму отъ сущности дела; видоизменить, переработать даже эту форму приманительно къ условіямъ собственной жизни. Работа не легкая, и предполагающая большую самодвятельность. Напротивъ подражаніе, простая копировка чужого, пересаживаніе чужихъ учрежденій не требуеть никакого умственнаго напряженія; увлекаясь легкою задачею подражанія, общество даже отвыкает отъ действительной работы, засыпаетъ, убиваетъ въ себъ нравственную энергію. Затемь, и это самое важное, заимствование не убиваеть оригинальности человъка и народа; оно даже обогащаетъ его нравственныя силы, потому что заимствованное усваивается, входить въ плоть и кровь. Чрезъ разумное заимствование человъкъ получаетъ даже большую возможность развить, возвести на степень общечеловъческаго свои собственныя культурныя начала. Такъ, заимствование классической мудрости Европой дало ей возможность проявить свои собственныя силы въ національныхъ литературахъ, философіяхъ, искусствахъ

разныхъ народовъ французовъ, нѣмцевъ, англичанъ и т. д. Подражанія принимаетъ народную самостоятельность, ибо предметъ подражанія принимается безъ критики, безъ разсужденія, какъ безусловно высшее начало, какъ законъ. Мысль эта лучше всего выражена Кирѣевскимъ: "Разумное развитіе отдѣльнаго человѣка есть возведеніе его въ общечеловѣческое достоинство, согласно съ тѣми особенностями, которыми его отличила природа. Разумное развитіе народа есть возведеніе его до общечеловѣческаго значенія того типа, который скрывается въ самомъ корнѣ народнаго бытія".

3) Развитіе народное должно быть преемственно, т. е. не разрывать связи съ преданіемъ, потому, во-первыхъ, что въ преданіи, "громадъ обычая", выражается индивидуальность народная и, вовторыхъ, потому, что въ обычай заключается твердая точка опоры для самостоятельной критики всякихъ реформъ, заимствованій, всякаго шага впередъ. Тогда только и развитіе или, говоря по иностранному, прогрессь будеть процессомъ внутреннимъ, дъйствительнымъ, а не внёшнимъ и потому мнимымъ. Съ этой точки зренія Хомяковъ возстаетъ противъ глашатаевъ не столько прогресса, сколько слова "прогрессъ", не понимающихъ дъйствительнаго его значенія. Иногда, говорить онъ, можно подумать, что, по мнинію этихъ господъ, "все, что случилось въ извъстныхъ географическихъ предълахъ годомъ позже, есть уже прогрессъ противъ того, что было годомъ раньше, и что завоевание Константинополя турками есть прогрессъ греческой области"... Нужно задать себъ вопросъ — чей прогрессъ, прогрессь чего именно? Иначе выйдеть, что вся жизнь римской имперіи до последняго дня была прогрессомъ. "Можетъ усовершенствоваться наука, а нравы могутъ упадать и страна гибнуть; можетъ разграфляться администрація и, слёдовательно, повидимому, приходить въ порядокъ, а народъ упадать и страна гибнуть. Можетъ скрипляться случайный центръ, а члены всё болёть и слабёть и страна опятьтаки гибнуть. Гдв же туть прогрессь страны?... Прогрессь есть слово, требующее субъекта. Везъ этого субъекта прогрессъ есть отвлеченность, или, лучше сказать, чистая безсмыслица".

Таковы твердыя точки опоры, на которыхъ славянофилы думали основать свою критику ходячихъ воззрѣній на русскую исторію. Понятно, какъ съ этой точки зрѣнія они должны были отнестись къ реформѣ Петра Великаго. Мы уже выяснили это отношеніе въ прошлой лекціи.

Здёсь справедливость требуетъ замётить, что ихъ мнёнія объ этомъ историческомъ событіи, конечно, преувеличены. Конечно, рёзкое осужденіе реформы Петра было естественнымъ результатомъ того, въ свою очередь, преувеличеннаго мнёнія людей противоположнаго лагеря, которые серьезно полагали, что историческая жизнь Россіи началась только сь Петра. Конечно, далье, они, по самой своей, такъ сказать, критической позиціи, склонны были останавливаться только на отрицательныхъ сторонахъ реформы.

Но это не снимаеть съ нихъ отвѣтственности за многія увлеченія и крайности, замѣченныя, впрочемь, самимь Хомяковымь, въ его превосходной статьѣ О старомь и новомь.

Это не снимаеть съ нихъ упрека въ неполномъ пониманіи личности Петра, котораго они не умѣли выдѣлить изъ послѣдующей исторіи. Они не увидѣли народныхъ чертъ въ преобразователѣ Россіи и его, во многихъ отношеніяхъ, свободнаго отношенія къ Западу. Мало того. Они не дали себѣ труда отвѣтить на вопросъ—дѣйствительно ли исторія XVIII ст. такъ оторвана отъ исторіи предыдущей, и не былъ ли разрывъ болѣе внѣшнимъ, чѣмъ внутреннимъ? Этого, правда, они и не могли сдѣлать, потому что исторія XVIII ст. едва начинаетъ выступать изъ мрака, благодаря обилію издаваемыхъ теперь матеріаловът болька в права у права потому что исторія хули теперь матеріаловът болька права потому что исторія хули теперь

Съ другой стороны, они слишкомъ идеализировали древнюю Русь, въ томъ смыслѣ, что уваженіе свое къ принципамъ древней жизни они переносили иногда на самыя формы, а иногда и на отсутствіе формь, гдѣ онѣ были бы нужны. Такъ, К. Аксаковъ упорно проповѣдуетъ безполезность юридическихъ гарантій разныхъ правъ личныхъ и общественныхъ и видитъ въ безформенности древней Руси нѣкоторую заслугу, даже высшій принципъ, возвышающій насъ надъ Западомъ, слишкомъ увлеченнымъ формой. Онъ забываетъ, что отсутствіе формъ и гарантій въ самой древней Руси было не повсемѣстно. Новгородъ и Псковъ, развитые больше другихъ частей, выработали свои "гарантіи".

Во-вторыхъ, отсутствие гарантій въ другихъ мѣстахъ было признакомъ несовершенства общественнаго, даже, можетъ быть, отсутствия гражданственности.

Въ этихъ увлеченіяхъ опять-таки можно видѣть естественное послѣдствіе противоположныхъ увлеченій. Другіе превозносили всякое послѣдующее событіе надъ предыдущимъ потому только, что оно послѣдующее. Они часто впадали въ другую крайность.

Но, несмотря на эти увлеченія, нельзя не сознаться, что въ ихъ историческихъ трудахъ гораздо меньше того формализма, какимъ часто отличаются труды ихъ противниковъ. Они ищутъ идеала, внутренняго смысла событій для того, чтобы изъ исторіи вышла руководительница народной жизни. Труды ихъ противниковъ часто могутъ быть названы теоріею внишняго прогресса—основанною на мысли, что разрушеніе стараго ведетъ къ новому и непремѣнно лучшему. Па-

деніе кіевской Руси весьма радостно, ибо надъ нею возвысилась Русь суздальская, представлявшая другіе порядки; отрицаніе московской Руси Русью иетербургской тоже радостно и т. д. К. Аксаковъ справедливо называеть такой взглядъ поклоненіемъ не исторіи, а времени. Нѣтъ ничего легче какъ писать такую исторію; для этого не нужно имѣть никакой мысли кромѣ той, что новое лучше стараго, а потому наблюдателю остается только бѣжать за временемъ. Для работы, предпринятой славянофилами, нужно кое-что другое.

"Легче и несравненно легче, говорить Хомяковъ, давать себя увлекать теченію, чёмъ стараться отклонить самое теченіе въ лучшее русло. Работа мыслящаго ума тяжелёе работы пишущей руки: тотъ, кто въ современной, подспудной жизни народа и въ непонимаемой, хотя и описываемой старинё отыскиваетъ тё живыя стихіи, тё умственные типы, въ которыхъ заключается и прошедшій идеалъ и развитіе будущей судьбы народа, — трудится много болѣе, чёмъ тотъ, кто

Безсиленъ въ смѣлому возврату Иль шагу смѣлому впередъ И по углаженному скату Лѣниво подъ гору ползетъ...

## ЛЕКЦІЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

Орудія ворьвы.

(Окончаніе).

T.

Сегодня мий предстоить говорить о вопросй, важность котораго, признаюсь, приводить меня въ смущеніе; именно, я обращу ваше вниманіе на богословскую полемику Хомякова, полемику, которая представляеть замічательную и единственную у нась критику реминіозных осново западно-европейскаго просвищенія.

Вопросъ этотъ приводитъ меня въ смущение потому, что, не будучи спеціалистомъ по богословію и церковной исторіи, я не могу опівнить взгляды Хомякова по истинному ихъ достоинству. Во-вторыхъ, я затрудненъ еще однимъ обстоятельствомъ. Чтенія мои, какъ всякій могъ замітить, представляли критику славянофильства съ чисто научной точки зрівнія. Вопросъ же, поставленный на очередь сегодня, повидимому, переходить за область научныхъ изслідованій и относится къ тому міру, гді безсиленъ разумъ и сильна одна только віра.

Но неужели въ богословскихъ вопросахъ, поднятыхъ какъ Киръевскимъ, въ его знаменитой статъв О различии просвъщения и т. д., такъ и еще полнъе Хомяковымъ, нътъ ничего, что не только можетъ, но должено быть изслъдуемо науками историческими, общественными и политическими? На вопросъ этотъ врядъ ли можно отвъчать отрицательно. Религіозная жизнь проявляется не только въ формъ невидимыхъ, внутреннихъ отпошеній отдъльнаго человъка къ Богу. Она выражается въ формъ общенія массы людей, связанныхъ единствомъ въры, т.-е. въ общеніи церковномъ. Формы церкви, какъ установленія общественнаго, неизбъжно подчиняются законамъ историческаго разнообразія, составляють часть формъ жизни общественной вообще, находятся въ связи съ особенностями цълыхъ расъ и даже отдъльныхъ народовъ. Слъдовательно, формы и жизнь иеркви должны быть изслъдованы исторически.

Этого мало. Коренныя основы церковнаго устройства и жизни неизбѣжно и неотразимо вліяють на весь строй общественной и политической жизни. Развитіе отдёльныхъ типовъ государства находится въ теснейшей связи съ формами церковнаго быта, по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, какъ показываетъ опытъ исторіи, церковное общество слагается раньше общества политическаго и свётскаго; поэтому въ церкви вырабатываются основные общественные идеалы каждой народности. Свътское общество и государство развиваются первоначально подъ руководствомъ церкви, изъ нея заимствують свои верховныя начала. Впоследствии светское государство эманципируется изъ-подъ церковной опеки, но это эманципація болье вившняя, чымь внутренняя. Разбирая начала отдыльнаго государственнаго строя, мы легко можемъ опредёлить, изъ какого церковнаго типа они вышли. Такъ, напримъръ, мы можемъ назвать Францію католическим государствомъ, не потому только, что большинство французовъ католики, но потому, что формы этого государства остаются вфрны формамъ католицизма. Мы можемъ сказать здёсь нёчто похожее на парадоксъ, для людей не довольно знакомыхъ съ духомъ разныхъ государственныхъ учрежденій, но совершенно понятное для людей, знающихъ дъло. Общество и государство остаются върны церковному типу, изъ котораго они вышли, даже тогда, когда они впадають въ невъріе, т.-е. отказываются отъ религіи. Формы французскихъ учрежденій временъ республики, закрывшей христіанскіе храмы, были вёрны католицизму, т.-е. церкви, пострсившей свои установленія на идей внішняго и принудительнаго единства, съ разделеніемъ управляющихъ и управляемыхъ на два противоположные лагеря и безм'врною централизацією. Не знаетъ ли всякій, изучавшій Токвилля, Банкрофта, Лабулэ и т. д.,

что корень нынашнихъ установленій С. Америки въ религіозныхъ стремленіяхъ первыхъ пуританъ, основавшихъ здась свои колоніи?

Съ этой точки зрѣнія, намъ понятна будетъ важность сочиненій Хомякова для общественнаго развитія Россіи. Оставляя въ сторонѣ богословско-догматическое значеніе ихъ, оцѣнить которое я не считаю себя призваннымъ, остановимся на нихъ какъ на критикѣ религіозныхъ основъ западно-европейскаго просвѣщенія и формъ церковной жизни.

Избрать такую точку зрѣнія дастъ намъ право самое содержаніе главныхъ сочиненій Хомякова. Ихъ содержаніе полемическое, и полемика эта направлена главнымъ образомъ противъ церковныхъ идеаловъ западно-европейскаго міра. Основою критики является очень опредѣленный церковный идеалъ, выработанный первыми вѣками христіанства и сохраненный православною церковью.

Какъ опредълимъ исходную точку этой замѣчательной критики? Кажется, она заключается въ слѣдующихъ словахъ Хомякова. "Церковь—авторитетъ, сказалъ (протестантъ) Гизо въ одномъ изъ замѣчательнѣйшихъ своихъ сочиненій, а одинъ изъ его (католическихъ) критиковъ, приводя эти слова, подтверждаетъ ихъ; при этомъ ни тотъ, ни другой не подозрѣваетъ сколько въ нихъ неправды и богохульства. Вѣдный римлянинъ, бѣдный протестантъ! Нѣтъ, церковъ не авторитетъ, какъ не авторитетъ Богъ, не авторитетъ Христосъ; ибо авторитетъ какъ не авторитетъ Богъ, не авторитетъ, говорю я, а истина, и въ то же время жизнь христіанина, внутренняя жизнь его..." 1)

Смыслъ этихъ словъ ясенъ: върующая совъсть отдъльнаго человъка относится къ церкви, къ Богу, къ Христу, не какъ къ авторитету, т.-е. внъшней, принудительной силъ, а какъ къ истинъ, когда ръчь идетъ о Богъ, или какъ къ выражению и хранителю истины, когда дъло идетъ о церкви. Какая же разница между авторитетомъ и истиною?

Авторитетъ предписываетъ вѣрованіе и требуетъ себѣ подчиненія; онъ выдаетъ себя за признакъ истины, за такой признакъ, безъ котораго истина не можетъ быть истиною. Стало быть, авторитетъ предполагаетъ не непосредственное отношеніе къ истинѣ и не непосредственное ея познаніе, а внѣшнее ей подчиненіе чрезъ повиновеніе установленному авторитету. Поэтому авторитетъ убиваетъ свободу въры или, лучше сказать, самую въру, ибо вѣра есть свободное движеніе человѣческаго духа, такое же свободное, какъ самая мысль. Христосъ не сказалъ: повинуйтесъ мнѣ, но въруйте въ меня; онъ,

<sup>1)</sup> Богословскія соч., стр. 49.

А. ГРАДОВСКІЙ, Т. VI.

не сказалъ: подчинитесь моимъ словамъ, но "познайте истину и истина свободитъ вы". Когда ученики, еще несовершенно проникшеся духомъ новаго ученія, просили у него позволенія низвести огонь на городъ, не принявшій ихъ, онъ сказалъ имъ: "не знаете какого вы духа!"

Ю. Ө. Самаринъ, объясняя мысли Хомякова, справедливо говоритъ: "Я признаю, подчиняюсь, покоряюсь,—стало быть, я не върую. Церковь предлагаетъ только въру, вызываетъ въ душъ человъка только въру и меньшимъ не довольствуется; иными словами: она принимаетъ въ свое лоно только свободныхъ; кто приноситъ ей рабское признаніе, не въря въ нее, тотъ не въ церкви и не отъ церкви".

Что же такое церковь? Каково ея отношеніе къ върующей совъсти отдъльнаго человъка? Церковь менте всего есть внъшній авторитетъ, связывающій совъсть, предписывающій къ върованію тъ или другія истины. Церковь хранить истину въ своемъ преданіи, распространяеть ее своимъ ученіемъ, осуществляетъ совмъстною жизнью всть своихъ учениковъ. Основаніе церкви—взаимное довтріе, любовь; жизнь церкви въ совмъстномъ и согласномъ служеніи истинъ. Поэтому церковь предполагаетъ полное и постоянное общеніе въ дълахъ втры; возможность общенія есть признакъ истины; въ церковномъ согласіи должно искать ея критеріума; изъ этой домесьной жизни втры никто не можетъ быть исключенъ—вст члены церкви суть братья о Христть—и это слово братья не должно быть фарисейскимъ, суетнымъ выраженіемъ, подобнымъ тому, какъ мы съ гордостью говоримъ иногда "о меньшихъ братьяхъ", не знан еще, кто даль намъ право называться "большими братьями".

Истина выражается всею церковью, живеть во всей церкви, и если даже вся церковь не можеть быть авторитетомъ, т.-е. внѣшнею принудительною властью, то тѣмъ менѣе можемъ мы говорить объ авторитетѣ въ церкви, т.-е. объ авторитетѣ извѣстной ея части. Въ церкви есть только върующіе, но нѣтъ властей, въ смыслѣ видимыхъ главъ церкви, которыхъ бы слово было непогрѣшимымъ авторитетомъ для всѣхъ другихъ. Церковь вѣруетъ въ единаго, невидимаго главу своего; она вѣруетъ затѣмъ, что воля этого невидимаго главы выражается въ согласномъ убѣжденіи всѣхъ вѣрующихъ, т.-е. въ соборныхъ постановленіяхъ и церковномъ преданіи. Поэтому въ нашемъ символѣ вѣры помѣщены слова: "вѣрую въ соборную церковь". Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, чтобы церковь не возлагала отправленія разныхъ обрядовъ, совершенія таинства и обязанностей поученія на отдѣльныхъ лицъ. Но эти лица не становятся властями, т.-е. ихъ слова не становятся церковною истиною.

Пояснимъ эту мысль примъромъ. Если церковь признаетъ внъш-

ній авторитеть (какъ это сдёлала римско-католическая церковь), каждое слово этого авторитета будеть обязательно для всей церкви. Не подчиняться этому властному слову-значить отпасть отъ церкви, сдёлаться раскольникомъ, еретикомъ. Такъ случилось съ благородными людьми, не признавшими нелъпаго догмата папской непогръшимости. Возьмемъ же другое положение вещей, когда въ церкви ньтъ видимой власти; что можетъ сдълать лицо или группа лицъ, возмнившихъ, что они власть? Предположимъ, что такая власть издастъ правило, нарушающее чистоту церковнаго ученія. Будетъ ли церковь имъть право не повиноваться такому правилу? О, конечно! Ибо такая церковь можеть сказать авторитету, посягнувшему на преданіе: "не мы отпадаемъ отъ церкви, не повинуясь твоему произвольному уставу, а ты отпадаешь отъ нея; ты вносишь смуту туда, гдъ прежде было согласіе и единство". Разница огромная! Въ такомъ положеніи именно находится православная церковь. Эта въра выражена въ отвътъ Хомякова іезуиту изъ русскихъ — Гагарину. Гагаринъ высказалъ смълое предположение, что соединение римской и православной церкви очень легко-стоить только русской церковной администраціи сойтись съ папскимъ престоломъ. Разъ это случится, восклицаеть патерь, тогда кто можеть поменть примиренію? "Кто, самомъ дѣлѣ? иронически спрашиваетъ Хомяковъ. Провинціальная ли церковь востока, угнетенная исламомъ и обстрѣливаемая западомъ? Провинціальная ли церковь маленькаго королевства греческаго, которан считается за ничто въ мірѣ? Народъ ли русскій, голосъ котораго не слышень въ правительственныхъ вопросахъ? Кто же? Если нужно, я скажу іезуиту кто... Пусть духовенство измѣнитъ (хотя такое предположение выходитъ изъ предѣловъ возможнаго), и тогда милліоны душъ останутся непоколебимыми въ истинъ; милліоны рукъ поднимутъ непобъдимую хоругвь церкви и образують чинь мірянь; найдется же въ неизміримомь восточномь мірь, по крайней мьрь, два или три епископа, которые не измынять Богу; они благословять низшіе чины, составять изъ себя все епископ-. ство, и церковь ничего не потеряетъ ни въ силъ, ни въ единствъ; она останется канолическою церковью, какою была и во времена апо-CTOJOBE" ( Ten 1 Proprie de Nerre : pair ser la relation de la republica de la reserva-

II.

Вотъ идеалъ церковной жизни, съ точки зрѣнія котораго Хомяковъ разсмотрѣлъ значеніе двухъ церквей, раздѣляющихъ западный міръ—католичества и протестантства. Уже самый поводъ, по которому вышли эти статьи, заслуживаетъ вниманія. Въ 1852 г., извѣстный

писатель нашъ О. И. Тютчевъ, напечаталъ въ Revue des deux mondes, статью, заключавшую въ себъ критику римско-католическихъ церковныхъ учрежденій. Статья эта вызвала отвъть католическаго писателя г. Лоренси, заключавшій въ себ'й не столько оправданіе католицизма, сколько нападки на церковь православную. Эти нападки и взялся опровергнуть Хомяковъ. Задача не новая, ибо много уже духовныхъ писателей нашихъ пробовали свои силы на этомъ поприщъ. Но полемика Хомякова представляла новую сторону. Онъ не ограничился защитою православія, даже даль этой защить довольно мало мъста въ своихъ трудахъ; онъ могъ быть кратокъ въ этомъ отношеніи, нотому что имёль дёло съ довольно поверхностными возраженіями людей, почти не знавших православной церкви. Полемика Хомякова имѣла то значеніе, что она раскрыла, съ точки зрѣнія идеала православной церкви, внутреннее значеніе двухъ западныхъ в вроученій, католицизма и протестантизма, въ ихъ взаимной связи... Да, въ ихъ взаимной связи. Хомяковъ первый показаль, что протестантизмъ, въ которомъ католики видять отпаденіе отъ истинныхъ началь вёры, быль логическимь последствиемь католицизма, что смысль протестантизма въ католицизмъ, что исходныя ихъ точки одинаковы и одинаково ложны съ точки зрвнія соборной церкви.

## III.

Что такое протестантизмъ? спрашиваетъ Хомяковъ. Опредъляется ли его смыслъ актомъ протеста, предъявленнаго по дъламъ въры? Но тогда протестанты были апостолы, протестовавшіе противъ юданизма и идолопоклонства? Не заключается ли сущность протестантизма въ свободю изслюдованія? Но апостолъ сказалъ: испытуйте писаніе, стало быть, изслъдуйте; но свободное изслъдованіе, такъ или иначе понятое, составляетъ единственное основаніе всякой въры. Спращивается, наконецъ, не въ реформю ли, не въ актъ ли преобразованія искать сущности протестантства? Но въдь и церковь постоянно реформировала свои обряды и правила, и никому не приходило на мысль назвать ее ради этого протестантскою.

Міръ протестантскій отнюдь не міръ свободнаго изслѣдованія; ибо свобода изслѣдованія принадлежить всѣмъ людямъ. Протестантизмъ есть міръ, отрицающій другой міръ, т.-е. спеціально католическій. Отнимите у него этотъ другой міръ, и протестантство умреть, ибо вся жизнь его въ отрицаніи. Стало быть, протестантизмъ другая сторона католицизма, его инобытіе (Anderssein), какъ сказалъ бы Гегель; исторически говоря, онъ его законное послѣдствіе. Смыслъ протестантскаго раскола въ началахъ раскола, совершеннаго като-

лицизмомъ. Въ чемъ же заключается тайна католицизма? Въ томъ ли, что онъ установиль у себя некоторые новые догматы и каждый день устанавливаетъ новые? Но каждому известно, что нашъ символъ вырабатывался постепенно, и постепенно вносились въ него новыя начала, согласныя, однако, съ общимъ духомъ Христова ученія. Весь вопросъ состояль въ томъ, кто и какъ установляль догматы? До раздёленія церквей догматы вёры обсуждались вселенскими соборами, какъ представителями всей церкви; затёмъ вся церковь принимала или отвергала определенія соборовъ, смотря по тому, находила ли ихъ сообразными или противными своей въръ и своему преданію, и присвоивала названіе соборовъ вселенскихъ тъмъ изъ нихъ, въ постановленіяхъ которыхъ признавала выраженіе своей внутренней силы. Что же произошло въ моментъ разделенія церквей? Одна мъстная церковь сочла себя въ правъ внести во всеобщій символъ въры свое мъстное преданіе или мнъніе. Мъстная церковь поставила себя на высоту всей церкви. Этимъ самымъ міръ западный отвергь значеніе въ ділахь религіи всіхь восточныхь церквей и заявиль, говоря словами Хомякова, что весь востокъ не болве, какъ міръ илотовъ въ ділахъ віры и ученія. Здісь зародышь презрвнія запада къ востоку.

"Частное мнѣніе... присвоившее себѣ въ области вселенской церкви право на самостоятельное рѣшеніе догматическаго вопроса, говорить Хомяковъ, заключало въ себѣ постановку и узаконеніе протестантства, т.-е. свободы изслѣдованія, оторванной отъ живого преданія о единствѣ, основанномъ на взаимной любви".

Но это отридание дерковнаго единства не выразилось еще въ форм в истинно протестантской, т.-е. въ религіозномъ индивидуализм в. Для западнаго міра необходима все-таки церковь, ибо онъ хотіль, хотя наружно, сохранить преданіе. Но какъ создать эту перковь, т.-е. единство върующихъ? Отказавшись отъ условій единства внутренняго и потому свободнаго, нужно было создать единство внъшнее, основанное на внёшнемъ авторитетв, следовательно, принудительное. Міръ западный нашель этоть внішній авторитеть, пріурочивъ монополію боговдохновенности къ одному епископскому престолу, древнъйшему на западъ-престолу римскому. Епископъ римскій, прежде представитель одной изъ містныхъ церквей, равный всвиъ другимъ епископамъ христіанскаго міра, сталъ римскимъ папою, т.-е. владыкою церкви. Личная воля одного, руководимая личнымъ разумомъ этого одного, стала на мъсто вселенскаго сознанія. Западная церковь думала завоевать себъ независимость отъ церкви соборной; вмѣсто того она создала духовнаю юсударя, превратилась въ государство, скроенное по образцу и подобію римской имперіи.

Какъ во всякомъ государствъ, явились управляющие и управляемые: церковь раскололась на клиръ, во главъ котораго стоялъ духовный государь, и мірянъ, иначе говоря, на начальствующихъ и подданныхъ. "Христіанинъ, нъкогда членъ церкви, нъкогда отвътственный участникъ въ ея ръшеніяхъ, сдълался подданнымъ церкви". Онъ подчинился опредёленіямъ этой церкви, уже не какъ нравственному, а какъ поридическому закону. Самъ законъ этотъ сделался выраженіемъ не живого нравственнаго начала, а чисто разсудочных стремленій, руководимыхъ соображеніями внішней пользы. Представимъ примъръ такихъ соображеній. Что нужно для спасенія человъка: одна ли въра или и добрыя дъла? Православный христіанинъ не задасть даже себъ подобнаго вопроса. Христось сказаль ему: "люби Бога и ближняго"; эта любовь предполагаеть и въру въ Бога и добрыя дёла для ближнихъ. Христіанинъ, проникнутый этимъ живымъ христіанскимъ началомъ, даже не станетъ разсуждать, нужны ли ему добрыя дёла; его живая вёра проявится во всёхъ его дёйствіяхъ. Разсудочный христіанинъ мыслить такъ: мнѣ нужно спастись; какъ и это сдёлаю? Конечно, вёра въ Бога великое дёло-Христосъ сказалъ каявшейся грёшницё: "иди, вёра твоя спасетъ тя". Но апостолъ говоритъ; "въра безъ дълъ мертва". Стало быть, необходимы добрыя дёла. Но тутъ новое затрудненіе. Что будетъ съ тъми, кто хотя добрыхъ дълъ не совершилъ, но предъ смертью покаялся и получиль отпущение за свою въру? Онъ не долженъ погибнуть, ибо и въра оправдываетъ человъка. Здъсь уже за отдъльнаго человъка, за подданнаго церкви, начинаетъ разсуждать "государство-церковь". Конечно, говорить она, у меня есть много върующихъ гръшниковъ, правда, кающихся, но которымъ недостаетъ добрыхъ дёлъ. Но зато въ лонъ моемъ были и есть святые, у которыхъ такое количество добрыхъ дёлъ, что они способны оправдать не только ихъ, но и многихъ другихъ. Эти излишнія заслуги суть. достояніе церкви, которая можеть отпускать изъ нихъ потребное количество другимъ, даромъ или за деньги. Но за деньги лучше. И воть является продажа индульгенцій, переводы заслугь одного человъка на другого.

## IV,

Идея, сдёлавшаяся формальною, стала нуждаться въ формальномъ учрежденіи, въ *знаменіи церковности*, котораго никогда не искала христіанская церковь, пока сознавала свое внутреннее единство. Это "знаменіе церковности" католицизмъ нашелъ въ папѣ, государѣ церкви. "Государство отъ міра сего, говоритъ Хомяковъ, заняло

мъсто христіанской церкви. Единый, живой законъ единенія въ Богъ вытёсненъ былъ частными законами, носящими на себё отпечатокъ утилитаризма и юридическихъ отношеній. Раціонализмъ развился въ формъ властительскихъ опредъленій; онъ изобръль чистилище, чтобъ объяснить молитвы за усоншихъ; установилъ между Богомъ и челов вкомъ балансъ обязанностей и заслугъ; началъ прикидывать на въсы гръхи и молитвы, проступки и искупительные подвиги; завелъ переводы съ одного человъка на другого; узаконилъ обмъны мнимыхъ заслугъ; словомъ: онъ перенесъ въ святилище въры полный механизмъ банкирскаго дома. Единовременно, церковь-государство вводила государственный языкъ-языкъ латинскій; потомъ, она привлекла къ своему суду дъла мірскія; затьмъ, взялась за оружіе и стала снаряжать, сперва нестройныя полчища крестоносцевъ, впослёдствіи постоянныя армін-рыцарскіе ордена, и, наконецъ, когда мечъ быль вырванъ изъ ея рукъ, она выдвинула въ строй вышколенную дружину іезуитовъ"... "Отыскивая источникъ протестантскаго раціонализма, продолжаеть Хомяковъ, я нахожу его переряженнымъ въ формъ римскаго раціонализма и не могу не прослъдить его развитія. О злоупотребленіяхъ ніть річи; я придерживаюсь началь. Вдохновенная Богомъ церковь для западнаго христіанина сдёлалась чёмъ-то внёшнимъ, какимъ-то прорицательнымъ авторитетомъ, авторитетомъ какъ бы вещественнымъ: она обратила человъка себъ въ раба и вслъдствіе оэтго нажила себт въ немъ судъю".

Да, судью и судью, не замедлившаго произнести свой приговоръ. "Какъ только авторитетъ сдёлался внёшнею властью, говоритъ Хомяковъ, а познаніе религіозныхъ истинъ отрёшилось отъ религіозной жизни, такъ измёнилось и отношеніе людей между собою. Въ церкви они составляли одно цёлое, потому что въ нихъ жила одна душа; эта связь исчезла, ее замёнила другая: общеподданническая зависимость всёхъ людей отъ верховной власти Рима".

Такимъ образомъ, западная церковь думала основать свою силу и твердость на внъшнемъ знаменіи церковности, т.-е. паиской власти; но это "знаменіе" сдѣлалось причиною новаго раскола въ однѣхъ странахъ и невърія въ другихъ. Рано или поздно долженъ былъ возникнуть вопросъ: на чемъ основанъ авторитетъ папы, его верховенство надъ церковью? Подобнаго вопроса никогда не могло бы возникнуть въ соборной церкви, потому что эта церковь не есть внѣшній авторитетъ и не нуждается во внъшнихъ доказательствахъ своихъ правъ. Основаніе ея силы въ ней самой; она уронила бы свое достоинство, еслибы стала искать внѣшнихъ основаній и доказательствъ и, тѣмъ болѣе, поддерживать свое значеніе принужденіемъ, рыцарскими орденами и инквизиціей. Но для папства, какъ

власти внёшней, необходимы были внёшніе признаки и доказательства его законности, т.-е. нъчто основывающееся не на непосредственномъ убъжденіи совъсти, а на логическихъ и даже юридическихъ силлогизмахъ и доказательствахъ. Но гдв ихъ найти? Мы говоримъ именно найти, потому что основанія папской власти не вытекали изъ истиннаго существа церкви. И папство, не имъя возможности основать свою силу на церкви, ибо церковь отрицаетъ папство, принялось изобратать, подбирать доказательства своей законности, какъ истецъ, собирающійся выиграть тяжбу. Всякій знаетъ, что было пущено въ ходъ для этой цъли: и преданіе о мнимомъ преемствъ отъ апостола Петра, и Исидоровы декреталіи, подложность которыхъ не подлежить сомнанію, и т. д. и т. д. Посладствія этихъ пріемовъ угадать не трудно. Признавъ для себя необходимость внёшнихъ доказательствъ, провёряемыхъ разумомъ, папство подчинило авторитетъ церкви толкованіямъ субъективнаго раціонализма. "Римъ, говоритъ Хомяковъ, пустилъ разумъ на волю, хотя, повидимому, и попиралъ его ногами. Какъ только возникло первое сомнъніе въ законности этой власти, такъ единство католицизма должно было рушиться".

"И разумъ человѣческій воспрянулъ, гордясь созданною для него независимостью логическаго самоопредѣленія и негодуя на оковы, произвольно на него наложенныя. Такъ возникло протестантство, законное по своему происхожденію, хотя и непокорное исчадіе романизма. Въ извѣстномъ отношеніи, оно представляетъ собою своего рода реакцію христіанской мысли противъ заблужденій, господствовавшихъ въ продолженіе вѣковъ; но, повторяю, по происхожденію своему оно не секта первобытнаго христіанства, а расколъ, порожденный римскимъ вѣрованіемъ".

Протестантство было и осталось *отрицаніемъ католицизма* и поэтому оно имѣло и имѣетъ смыслъ только для странъ, нѣкогда принадлежавшихъ къ католицизму. Этимъ Хомяковъ справедливо объясняетъ тотъ фактъ, что протестантская проповѣдь остановилась у предѣловъ православнаго міра — для него она не имѣла смысла. Даже и теперь, если бываютъ случаи отпаденія отъ православія, то отпадающій обращается въ католицизмъ; но я не знаю случая перехода въ протестантизмъ.

Для уразумѣнія смысла протестантизма не должно спрашивать, что онъ утверждаетъ самъ по себѣ, но что онъ отрицаетъ или, въ крайнемъ случаѣ, что онъ признаетъ въ противностъ католицизму. Такъ, римская церковъ говоритъ: "неминуемо произойдетъ разъединеніе, если не будетъ налицо власти для рѣшенія догматическихъ вопросовъ". Протестантизмъ говоритъ: "непремѣнно наступитъ ум-

ственное рабство, если каждый будетъ считать себя обязаннымъ пребывать съ другими въ согласіи". Римлянинъ говоритъ о необходимости внёшняго единства церкви, протестантъ отрицаетъ его и доходитъ до отрицанія самой церкви, основанной на внутреннемъ согласіи. Католицизмъ говоритъ: "человёкъ оправдывается своими дёлами"; протестантъ возглашаетъ— "нётъ, онъ оправдывается одною вёрою".

Протестантизмъ есть извъстное отрицаніе церкви, какъ хранительницы и представительницы церковной истины. Повидимому, онъ вполнъ освобождаетъ человъческій разумъ. Но нъть ли и у него внъшняю авторитета, именно авторитета, а не истины? О, конечно, есть, и онъ налицо: буква библіи, какъ мътко замътилъ Шерръ, т.-е. священнаго писанія. Отрицая живую церковную истину, онъ призналь истину документальную, внёшнюю - въ буквё писанія. Но увы! и этотъ авторитетъ, какъ всякій внёшній авторитетъ, нуждается во внёшнихъ доказательствахъ своей законности и подлинности. Представимъ себъ върующаго, который хочетъ основать извъстную часть своихъ върованій на томъ или другомъ посланіи апостола Павла. Но разумъ немедленно подсказываетъ мнѣ вопросъ: да въ самомъ ли дълъ это учение Павла? Подминю ми это послание? И вотъ начинается ученое изследованіе о томъ, въ самомъ ли деле такое-то посланіе отъ Павла. И что если вдругъ откроется, что ніть? Что если вдругъ окажется сомнёніе въ подлинности самихъ евангелій? На чемъ тогда основать свою въру?

Въ православной церкви такой вопросъ, конечно, можетъ возникнуть — пусть критическая наука дѣлаетъ свое дѣло. Но онъ не будетъ имѣть никакихъ неблагопріятныхъ послѣдствій, ибо, по основному нашему положенію учитъ вся церковъ, сила каждаго слова основана на согласномъ убѣжденіи всей церкви. "Еслибы сегодня, говоритъ Хомяковъ, было доказано, что всѣ посланія, приписываемыя ап. Павлу, не отъ него, церковь сказала бы—они отъ меня, и завтра эти посланія читались бы въ церквахъ съ тѣмъ же благоговѣніемъ".

Въ этой живой силъ перкви Хомяковъ видълъ единственный оплотъ противъ невърія, оплотъ, котораго не могли создать ни папизмъ съ своимъ внѣшнимъ авторитетомъ, основаннымъ на юридическихъ доказательствахъ, ни протестантизмъ, съ своею буквою писанія, нуждающеюся въ ученыхъ доказательствахъ. Что же вышло изъ этой перковной жизни? Глубоко справедливы слѣдующія слова Ю. О. Самарина: "передъ каеедрою римскаго первосвященника, сильно покачнувшеюся на бокъ, послѣдняя горсть неисправимыхъ ея поклонниковъ ломается и кривляется, пародируя выдохшееся молитвенное одушевленіе; самъ папа, прикованный къ роковому на-

слѣдію притязаній, отъ которыхъ нельзя отречься, посылаеть всему міру безсильныя проклятія, а проклинательная формула, на дрожащихъ устахъ его, превращается въ отходную надъ папизмомъ. Съ другой стороны, протестантство бѣжитъ на всѣхъ парусахъ отъ нагоняющаго его невѣрія, бросая черезъ бортъ свой догматическій грузъ, въ надеждѣ спасти себѣ библію, а критика, съ язвительнымъ смѣхомъ, вырываетъ изъ оцѣпенѣвшихъ рукъ его страницу за страницею и книгу за книгой"...

Отвергло ли протестантство внишнее принуждение, это естественное последствіе веры, ищущей внешняго авторитета? Оно отвергло принужденіе въ католической его формв, но изобрвло другое. Протестантская церковь, если она можеть называться этимъ именемъ, стала подъ защиту свътской власти; католицизмъ, во времена своего могущества, быль господствующею религіею, т.-е. заставляль государство служить своимъ цълямъ, ставилъ себя выше государства. Протестантство, побъдившее врага при содъйствіи свътской власти, вошло въ государство, усиленно создало изъ себя часть государственныхъ учрежденій, стало государственною церковью, Staatskirche. И не видимъ ли мы государственной церкви въ Англіи, гдъ король есть глава церкви? Не видимъ ли мы какъ германскія государства управляють дівлами церкви чрезъ консисторіи и оберъ-консисторіи? Не видимъ ли мы какъ неръдко государства эти поддерживаютъ "протестантское правовъріе?" Протестантское правовъріе! Какая the first of the market mornish regimes to the appropriately beat marries of the

Таковы основы для критики религіозной жизни запада, выставленныя Хомяковымъ. Повторяемъ, сила его полемики состоитъ именно въ томъ, что онъ взглянулъ на эту церковную жизнь сверху, т.-е. съ высоты своего идеала. И всякій, кто понимаетъ связь между общественными явленіями; всякій, кто знаетъ, какое значеніе имѣютъ церковные идеалы въ общественной и политической жизни, увидитъ, что Хомяковъ положилъ основаніе для критики многихъ другихъ явленій западной жизни.

Конечно, онъ не довелъ своей дъятельности до конца; онъ заслужилъ во многихъ отношеніяхъ справедливый упрекъ своихъ противниковъ въ томъ, что онъ не посмотрълъ съ высоты своего идеала на фактическую жизнь и обстановку своей собственной церкви. Гдъ то православіе, о которомъ говорилъ Хомяковъ, спрашиваютъ весьма многіе. Не встръчаемъ ли мы въ жизни нашей церкви многое изъ того, на что указывалъ Хомяковъ въ другихъ церквахъ? И можемъ ли мы безбоязненно дать удовлетворительный отвътъ на этотъ вопросъ? Можемъ только до извъстной степени. Идеалъ церкви, выставленный Хомяковымъ, дъйствительно, составляетъ формальное основаніе нашей церкви. Нужно желать только, чтобы онъ сдёлался дёятельнымъ ея принципомъ, былъ призванъ къ жизни. И въ дёлё возбужденія этого церковнаго сознанія заслуга Хомякова безмёрно велика.

V.

Мм. гг., теперь, когда мы указали на главныя точки отправленія славянофильства и на главныя орудія ихъ борьбы, оцѣнимъ, въ общихъ чертахъ, дѣло ими совершонное и покажемъ, почему умственное направленіе, возбужденное Хомяковыми и Аксаковыми, имѣетъ право на великую будущность.

Дѣятельность первыхъ славянофиловъ, какъ легко замѣтить, была главнымъ образомъ критическою; но критика ихъ была основана на положительныхъ идеалахъ русской народности, выработанныхъ ея исторією. Воть въ чемъ заключается великое достоинство ихъ критики. Мы не станемъ отрицать, чтобы и противники ихъ не относились къ западной жизни критически, т.-е. критически по-своему. Критицизма въ русской натурѣ довольно; мы никогда не подчиняемся извѣстному направленію настолько, чтобы не быть въ состояніи завтра же отвергнуть его, осыпавъ насмѣшками. Мы даже выбираемъ между разными направленіями европейской мысли и политики.

Но въ чемъ заключалась эта критика и этотъ выборъ? Въ томъ ли, что, ставъ на твердую почву своихъ собственныхъ идеаловъ, мы усвоивали и выбирали нѣчто согласное съ ними? Нѣтъ — мы просто приставали къ тому движенію европейской мысли, которое въ данное время считалось господствующимъ въ Европъ, считали его продуктомъ неудержимаго прогресса европейской жизни и со смёхомъ относились къ направленію, только что пережитому нами вибств съ Европой. На насъ налетали разныя направленія европейской мысли, временно порабощали насъ, но также быстро улетали, уступая мъсто другимъ. Налетъло на насъ вольтеріанство и улетѣло, уступивъ мѣсто масонству и мистицизму; налетѣлъ псевдоклассицизмъ, потомъ романтизмъ, байронизмъ; подчинялись мы экономизму, парламентаризму, соціализму, радикализму и милитаризму; переживали догматическій раціонализмъ, идеализмъ, реализмъ, матеріализмъ. Что переживемъ мы еще, извёстно единому Богу. Несомненно только одно: подъ этой кажущейся свободой выбора и критики, подъ этимъ умъньемъ приставать и отставать отъ чего угодно, скрывалось полное отсутствие какой бы то ни было самостоятельности, полное рабство или, говоря мягче, духовное плененіе. Задали ли мы себъ хоть разъ вопросъ не только о томъ, примънимо ли извѣстное направленіе къ условіямъ русской жизни (этого и нельзя было сдѣлать при отсутствіи собственнаго идеала), но даже о томъ, не есть ли извѣстное явленіе европейской мысли плодъ извѣстныхъ иенормальныхъ общественныхъ отношеній, плодъ нѣкоторой болѣзни общества? Не смѣя подумать, что Европа можетъ болѣть, хотя временно, мы считали всякое послюднее ея слово за вѣщаніе высшей мудрости потому только, что оно послѣднее.

А между тѣмъ, Европа можетъ переживать страшные кризисы; между тѣмъ, въ самой Европѣ часто раздаются голоса, указывающіе на эти язвы самыхъ сильныхъ обществъ. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, честный и глубокій мыслитель, Прудонъ, написалъ о своей странѣ слѣдующія знаменательныя слова:

"Что есть справедливаго въ современномъ кризисѣ? Франція потеряла свои правы. Это не значить, что люди нашего поколѣнія хуже своихъ отцовъ; исторія прежнихъ времень, извѣстная теперь лучше, энергически опровергла бы насъ. Поколѣнія слѣдують другь за другомъ и улучшаются.... Когда я говорю, что Франція потеряла свои нравы, я разумѣю нѣчто другое—именно, она перестала вършть въ свои принципы. Она не имѣетъ болѣе ни разумѣнія, ни сознанія нравственнаго, она потеряла самое понятіе о нравахъ.

"Мы дошли, отъ критики до критики, къ следующему печальному заключенію: что справедливое и несправедливое, которыя, какъ намъ прежде казалось, мы могли распознавать, суть термины условные, темные и неопределенные; что всё эти слова: право, домъ, нравственность, добродьтель, по поводу которыхъ такъ шумятъ каеедра и школа, служать только для прикрытія чистыхь гипотезь, тщетныхъ утопій, бездоказательныхъ предразсудковъ. Чтобы все сказать однимъ словомъ, скептицизмъ, опустошивъ религію и политику, опрокинулся на нравственность: въ этомъ состоитъ современное разложение. Подъ изсушающимъ вліяниемъ сомнинія, хотя преступленія не сділались чаще, ни добродітель ріже, французская нравственность въ корнъ своемъ разрушена. Ничто не устояло: разгромъ полный. Нътъ мысли о справедливости, никакого уваженія къ свободъ, никакой солидарности между гражданами. Нътъ установленія, пользующагося уваженіемъ, нѣтъ начала, которое бы не отридалось и не поносилось. Нътъ авторитета ни духовнаго, ни свътскаго -- вездъ души погружены въ свое я, безъ точки опоры, безъ свъта. Намъ не о чемъ клясться и нечъмъ клясться — наша присяга не имъетъ смысла. Подозръніе, поражающее принципы, падаетъ и на людей: нътъ въры ни въ неподкупность судей, ни въ честность власти. Съ нравственнымъ чувствомъ даже самый инстинктъ сохраненія исчезъ. Общее направленіе, предавшееся эмпиризму;

аристократія биржи, кидающаяся на общественное достояніе; средній классъ, умирающій отъ трусости и глупости; масса, коснѣющая въ бѣдности и дурныхъ стремленіяхъ; женщина, воспламененная роскошью и сладострастіемъ; безстыдное юношество; старческое дѣтство; духовенство, наконецъ, опозоренное скандаломъ и мщеніемъ, не имѣющее вѣры въ самого себя и едва возмущающее общественное молчаніе своими мертворожденными догматами—таковъ профиль нашего вѣка!"

Любопытно, что еслибы Хомяковъ или кто другой осмѣлился написать что-нибудь подобное о западѣ, какимъ нареканіямъ, подвергся бы онъ? А между тѣмъ, слова Прудона были правдою въ обществѣ, переживавшемъ скандалы второй имперіи; они были правдою и въ постыдную для Франціи войну 1870 г. и въ неменѣе печальную парижскую революцію 1871 г. Конечно, Франція, пройдя чрезъ эти испытанія, подымется и уже подымается. Но въ другихъ странахъ, не имѣющихъ своихъ Прудоновъ, нѣтъ ли многаго, напоминающаго вышеприведенную картину? Не нужно ли, спрашива́емъ, имѣть кое что внутри себя, чтобы умѣть найтись среди колебаній европейской жизни и мысли?

Невольно приходять мнв на память слова одного изъ моихъ друзей: "Наши отношенія къ Европ' составляють самый трудный и опасный предметь для писателя. Воть гдё у мёста были бы величайшая осмотрительность, скептицизмъ, недовъріе, духъ пытливости; вотъ авторитетъ столь громадный, что усиливать его не предстоитъ никакой надобности, а, напротивъ, нужно всячески озаботиться, чтобы привести его вліяніе въ надлежащія границы, чтобы отбросить безчисленныя преувеличенія и фантасмагоріи этого вліянія. Между тімь, что у нась ділають? Гордая, самоувіренная Европа иногда теряется, приходить въ ужасъ и сомниніе; но прежде, чимь она успреть оправиться, совладать съ собою, мы, поклонники ея, уже рукоплещемъ, уже восхищаемся, уже находимъ красоту, мудрость, глубину, новый прогрессъ, новую жизнь тамъ, гдф еще ничего не видно, кромъ зла, болъзни, глубокаго разстройства самыхъ существенныхъ силъ. Мы слъпы и глухи для недостатковъ нашего кумира и самый бредъ его принимаемъ за въщание высочайшей мудрости".

Чёмъ трезвёе, самостоятельнёе русское общество будетъ относиться къ явленіямъ европейской жизни, тёмъ съ большею благодарностью будетъ оно вспоминать о людяхъ, въ которыхъ раньше другихъ проснулся этотъ законный скептицизмъ.

Направленіе, возбужденное славянофилами, принесетъ намъ пользу еще въ одномъ отношеній. Оно дастъ намъ уразумѣть, что то обще-

ніе съ Европой, необходимость котораго никто не отрицаетъ, не предполагаетъ сліянія, исчезновенія въ массѣ общеевропейскаго человѣчества, которое само раздѣлено на отдѣльныя и живучія народности. Мы часто готовы принести свою индивидуальность въ жертву идеалу или, лучше сказать, слову—братетву народовъзданності

Дъйствительно, въ самой западной Европъ идея братства народовъ выставлялась часто какъ начто противорачащее независимости народностей, какъ нѣчто предполагающее полное ихъ обезличение въ абсолютномъ единствъ. Подобныя стремленія возникли прежде всего въ католической церкви, которая, во имя братства о Христв, создала свое внъшнее, принудительное единство, недопускавшее народной самостоятельности. Эта идея выразилась въ стремленіяхъ священной римской имперіи римскаго народа, построенной на понятіи владычества императора надъ вселенною. Эта идея была воспъваема въ стихахъ и въ прозъ; ей служилъ великій Данте. Съ почвы религіозной она была перенесена на почву философіи, въ томъ числъ и протестантскій универсализмъ, который быстро привель къ космополитизму и къ стремленію къ всемірному государству. На западъ національная идея явилась какъ реакція, какъ протестъ противъ искусственнаго единства папства и имперіи, и, несмотря на это, идеалы всемірной монархіи какъ-то въ крови у западной Европы, воспитанной на католическихъ преданіяхъ. Монархія Карла V, завоевательныя стремленія Людовика XIV, политика Наполеона I у всвхъ на виду. Что пользы, если потомъ стали мечтать о всемірной республикъ, предполагающей предварительное обезличение народовъ во имя ихъ братства?

Славянофилы, исходя изъ другихъ культурныхъ идеаловъ, иначе понимали начало братства. Братство, по ихъ понятію, есть начало, такъ сказать, хоровое, предполагающее свободное общеніе самостоятельныхъ личностей, физическихъ или собирательныхъ, слѣдовательно, живое разнообразіе въ идеальномъ единствѣ. Начало общенія не должно убивать законнаго стремленія къ обособленію, вытекающаго изъ сознанія своей личности, своихъ особенностей. Слѣдовательно, у нихъ національная идея является первенствующимъ, законнымъ послѣдствіемъ всѣхъ нашихъ культурныхъ началъ.

Еслибы ихъ противники поняли, какъ слѣдуетъ, идею, одушевлявшую славянофиловъ, они никогда не приписывали бы имъ какихъ-то завоевательныхъ стремленій, никогда не давали бы такъ называемому панславизму того значенія, какого онъ не хотѣлъ имѣть самъ. Иностранные враги панславизма, а за ними и враги домашніе думали и думаютъ, что онъ долженъ осуществиться чрезъ завоеваніе Россіею всѣхъ славянскихъ земель. Мы назвали бы такой выводъ недобросовъстнымъ, еслибы онъ не заключалъ въ себъ доли добросовъстности. О панславизмѣ заключали по аналоги съ другими пан: пангерманизмами, панскандинавизмами и т. д. Наполеонъ I, дъйствительно, осуществлялъ идеи панлатинства чрезъ подчиненіе Франціи Италіи, Испаніи, Бельгіи; пангерманизмъ осуществляется чрезъ завоеваніе Пруссією всей Германіи, завоеваніе прямое и косвенное. Привыкнувъ судить обо всемъ по формамъ чужой жизни, противники славянофиловъ разсуждали такъ: они мечтаютъ о всеславянствъ, стало быть, они желають, чтобы Россія завоевала то и это. Европа боится призрака, созданнаго ея собственною дъйствительностью. Но пусть найдутъ хоть одно слово, напоминающее о нанславизмѣ въ означенномъ выше смыслѣ! Славянофилы выражали желаніе, чтобы Россія пребывала въ братскомъ общеніи съ племенами родственными, чтобы она, по возможности, содъйствовала ихъ освобожеденію отъ чужеземнаго ига. Что же потомъ? Потомъ,

Не гордись передъ Бѣлградомъ, Прага, чешскихъ странъ глава, Не гордись предъ Вышеградомъ Златоверхая Москва...

Всп велики, всп свободны, На враговъ-поб'ёдный строй, Полны мыслью благородной, Крёпки вёрою одной!

. . . . . . . . . . . . .

Ихъ часто упрекають еще въ томъ, что они стремились исключить изъ своего всеславянскаго общенія одинъ славянскій народъ, чья въковая тяжба съ народомъ русскимъ, дъйствительно, наводитъ на мысль о непримиримой враждъ,—народъ польскій.

Дъйствительно, въ "въковой" и грустной тяжбъ, славянофилы защищали интересы Россіи противъ, часто безмърныхъ, притязаній противниковъ. Но возводили ли они вражду въ принципъ, проповъдывали ли они истребленіе, разрушеніе, полный разрывъ? Пусть послужатъ намъ отвътомъ слъдующія слова Хомякова, написанныя имъ въ тяжелый для Россіи и Польши 1831 г.

"Потомства пламеннымъ проклятьямъ Да будетъ преданъ тотъ, чей гласъ Противъ славянъ славянскимъ братьямъ Мечи вручилъ въ преступный часъ! Да будутъ прокляты сраженья, Одноплеменниковъ раздоръ, И перешедшей въ поколѣнья Вражды безсмысленной позоръ;

Да будутъ прокляты преданья, Въковъ исчезнувшихъ обманъ, И повъсть мщенья и страданья, Вина неисцълимыхъ ранъ!

И взоръ поэта вдохновенный Ужъ видитъ новый въкъ чудесъ... Онъ видитъ:—гордо надъ вселенной, До свода синяго небесъ, Орлы славянскіе взлетаютъ Широкимъ дерзостнымъ крыломъ, Но мощную главу склоняютъ Предъ старшимъ съвернымъ орломъ. Ихъ твердъ союзъ, горятъ перуны, Законъ ихъ властенъ надъ землей, И будущихъ Баяновъ струны Поютъ согласье и покой!..

## НАЦІОНАЛЬНЫЙ ВОПРОСЪ 1).

I.

Мнъ приходится говорить о національномъ вопросъ не въ первый разъ. Въ 1871 году, въ виду только что завершившагося образованія германской имперіи, я затронуль этоть вопрось въ публичныхъ лекціяхъ о Фихте Старшемъ. Мнѣ хотѣлось найти нравственный зачатокъ этой сильной и воинствующей Германіи еще въ то время, когда главный ея оплоть-Пруссія-была раздавлена подъ французскимъ владычествомъ. Мнъ хотълось показать, какъ одинокій, но сильный духомъ философъ, въ минуту страшнаго упадка своего народа, не отчанися въ его будущности. Не только не отчанися: подъ угрозою французскихъ штыковъ, онъ предвозвъстилъ его будущее величіе и міровое значеніе. Два года спустя, въ новомъ рядъ публичныхъ лекцій, я возвратился къ этой темф. На этотъ разъ я затронуль его со стороны, болве близкой къ нашему обществу. Рвчь зашла о первыхъ славянофилахъ нашихъ-Хомяковъ, Киръевскихъ и К. Аксаковъ. Мнъ хотелось показать, какъ началась въ нашемъ сознаніи ніжоторая реакція противъ крайнихъ выводовъ теоріи такъ называемаго западничества. Теперь я снова рёшаюсь обратить вниманіе нашего общества на этотъ предметъ.

Своевременно ли? На это отвъчають, кажется, нынъшнія событія. Года полтора тому назадъ горсть славянскихъ удальцовъ начала борьбу противъ турецкаго ига. Несмотря на всъ усилія дипломатіи уладить дъло мирнымъ путемъ и для сохраненія европейскаго мира—дъло разросталось. За первымъ актомъ трагедіи послъдовалъ второй:

<sup>1)</sup> Статья эта составлена изъ трехъ публичныхъ лекцій автора (12, 14 и 17 декабря 1876 г., въ С.-Петербургѣ) и печатается въ томъ видѣ, въ какомъ были прочтены эти лекціи.

<sup>. 15</sup> 

Черногорія и Сербія приняли участіє въ борьбъ. Тысячи жертвъ пали съ объихъ сторонъ; десятки дипломатическихъ комбинацій смѣняли другъ друга, не разрѣшивъ дѣла. Начинается и третій актъ, гдѣ всѣ силы Европы готовятся быть въ игрѣ; мудрѣйшій изъ мудрыхъ не въ силахъ предвидѣть исхода дѣла. Невидимая рука ведетъ его отъ сложныхъ формъ къ другимъ, болѣе сложнымъ. Ружейные выстрѣлы босняковъ и герцеговинцевъ смѣнились болѣе внушительными залпами сербскихъ и черногорскихъ орудій, а за ними слышатся уже раскаты иной артиллеріи:

Громъ пушекъ, топотъ, ржанье, стонъ И смерть и адъ со всъхъ сторонъ!

Мы инстинктивно сознаемъ, что движущее начало всей этой грозной борьбы есть національный вопросъ, права народностей, попранныя самымъ дикимъ и возмутительнымъ образомъ. Мы чувствуемъ, что въ данную минуту отъ насъ требуется напряженіе всёхъ нравственныхъ и матеріальныхъ силъ нашихъ. Мы не желали войны, но мы не отступимся предъ нею, если того потребуетъ наша честь. Не съ похвальбою и тщеславіемъ возьмемся мы за оружіе, а въ сознаніи многихъ и многихъ несовершенствъ нашихъ.

Таковы наши чувства; чувства, за которыя намъ нечего краснъть предъ міромъ. Но однихъ чувствъ, одной въры въ правоту своего дъла мало. Наше время двигается не одними чувствами, но и идеями. Для насъ недостаточно сказать стедо; мы хотимъ еще сказать знало—и тогда убъжденія наши укръпятся, силы наши удесятерятся. Мало сочувствовать борьбъ за національную независимость; нужно еще знать, что національность, какъ всемірно-историческое явленіе, имъетъ глубокія основанія въ законахъ историческаго развитія человъческихъ обществъ. Въ противномъ случать нашему чувству народности, нашему сочувствію къ народамъ единоплеменнымъ грозятъ серьёзныя испытанія. Представимъ себъ нъкоторыя изъ нихъ.

Человѣкъ, вкусившій культуры, начавшій опредѣленную умственную жизнь, не можетъ уже жить одними инстинктивными стремленіями, наивною вѣрою въ извѣстное начало, какъ живетъ человѣкъ некультурный, непричастный къ жизни умственной. Человѣкъ цивилизованный доискивается разумныхъ основаній не только каждаго общественнаго явленія, но каждаго непроизвольнаго даже движенія души своей. Все проходитъ предъ судомъ новаго и строгаго судьи—разума: любовь и ревность, патріотизмъ и самоотверженіе, война и миръ, церковь и государство. Все подвергается тщательной, иногда придирчивой критикъ. Человѣкъ проходитъ чрезъ тяжелыя испытанія. Прощайте многіе золотые сны, сладкія надежды, наивныя, но

ут вшительныя в врованія! Настаеть пора сомивній, горьких в разочарованій. Человъкъ вкусиль отъ древа познанія добра и зла— и изгоняется изъ первобытнаго рая. Всё его нравственныя силы должны выдержать борьбу съ разсудочностью. Не всв ее выдерживаютъ. Много слабыхъ натуръ останавливается на полдороги. Зачатки разсудочности (рефлексіи) какъ бы раздвояють ихъ нравственное сушество, парализирують ихъ волю. Подъ вліяніемь полузнанія вырабатываются тв дряблыя натуры, которыя всемь намь знакомы изъ произведеній лучшихъ беллетристовъ нашихъ. Эти натуры стыдятся каждаго сильнаго и искренняго движенія своей души. Какъ огня боятся онъ настоящей любви, ёжатся при каждомъ сильномъ общественномъ движеніи, пугаются каждой смёлой и оригинальной мысли. Золотая середина, "умфренность и аккуратность", выражаясь словами нашего знаменитаго сатирика-единственный ихъ идеалъ. Фальшивое разочарованіе, напускной и ходульный скептицизмъ, дешевое отрицаніе-таковы отличительные признаки этихъ людей.

Но пусть люди не останавливаются предъ этою опасностью нравственной порчи. Пусть помнять они, что человъкъ есть существо разумно-нравственное, что задача нашего развитія — полная гармонія всѣхъ нашихъ силъ, что наши инстинкты, стремленія могутъ сдѣлаться убъжденіями только тогда, когда они овладѣютъ всѣмъ существомъ нашимъ. Въ этомъ смыслѣ совершенно справедливы слова Шеллинга, цитированныя покойнымъ Хомяковымъ:

"Только отъ частаго обращенія души къ общимъ началамъ, управляющимъ міромъ, образуются мужи въ полномъ смыслѣ слова, способные всегда становиться предъ проломомъ и не пугаться никакого явленія, какъ бы грозно оно ни казалось, и вовсе неспособные положить оружіе предъ мелочностью и невѣжествомъ"...

Счастлива страна, способная выработать такихъ мужей! Но первое для этого условіе—спокойное и свободное изслѣдованіе всѣхъ общественныхъ явленій. Мы нуждаемся въ этомъ спокойствіи и свободѣ духа для изслѣдованія занимающаго насъ вопроса. Современное движеніе въ пользу славянъ чрезвычайно сильно; оно охватило всѣ слои общества; оно оттѣснило на задній планъ всѣ другіе интересы. Можетъ быть, этого напряженія хватитъ для болѣе или менѣе удовлетворительнаго разрѣшенія балканскаго вопроса въ данную минуту. А потомъ? Потомъ, за временнымъ и сильнымъ напряженіемъ настанетъ періодъ усталости, даже разочарованія. Между тѣмъ славянскій вопросъ не принадлежить къ числу тѣхъ, которые могутъ быть разрѣшены вдругъ въ полномъ объемѣ. Даже при наилучшихъ результатахъ нашихъ усилій въ данную минуту, намъ и дѣтямъ нашимъ останется страшно много дѣла — и для дѣла этого нужно

постоянное напряжение силъ, постоянное стремление къ одной цёли, непрерывная, часто черная работа.

Что будетъ вдохновлять насъ для этой работы, если современныя стремленія наши впослёдствіи подвергнутся строгой критикі, если критика эта обратить неизбіжное охлажденіе въ полное разочарованіе? Этотъ вопросъ слишкомъ серьёзенъ, и, въ сознаніи такой его важности, я рішился предпринять настоящій трудъ.

Представимъ себѣ, въ самомъ дѣлѣ, какія испытанія ожидаютъ наши національныя и славянскія стремленія въ недалекомъ будущемъ. Для этого нѣтъ нужды прибѣгать къ предположеніямъ. Сто̀итъ только возобновить въ своей памяти то, что вообще говорилось противъ начала народности. Каждый слышалъ и читалъ это много разъ. Ограничимся общими чертами этихъ возраженій.

Начало народности, говорили намъ и будутъ говорить еще, есть начало, противное интересамъ цивилизаціи. Культура едина; результаты ея вездъ должны быть одни и тъ же. Каждый народъ, хотя бы своимъ путемъ, но долженъ придти къ одинаковымъ результатамъ. Если результаты должны быть общіе, то зачёмъ хлонотать о различныхъ путяхъ? Не лучше ли, не проще ли усвоить себъ учрежденія, методы и средства народовъ, дальше насъ ушедшихъ въ цивилизаціи? Къ чему напрягать умъ свой, когда другіе думали о томъ же предметъ раньше и лучше насъ? Начало національности, льстящее нашему самолюбію, поведетъ насъ къ отчужденію отъ обще-культурнаго движенія цивилизованнаго человічества. Мы придемъ къ убівжденію, что все наше, потому только что оно наше, безмірно выше всего чужого, потому только, что оно чужое. Самый источникъ чувства народности сомнителенъ. Не заключается ли онъ въ затаенной враждѣ къ другимъ народностямъ? Цивилизація должна привести всё народы къ общенію и къ возможному единству. Цивилизація дастъ намъ всеобщій миръ, упрочить всеобщее благосостояніе. Что же ділаеть ваше начало народности? Оно порождаетъ вражду и зависть между племенами, оно источникъ безконечныхъ войнъ, оно отвлекаетъ народы отъ производительной работы надъ своими внутренними задачами. Подавимъ въ себъ эти чувства, приличныя развъ племенамъ дикимъ. Изгонимъ его во имя высшихъ требованій культуры!

Таковы ходячія мнѣнія; таковы возраженія, которыя недавно еще можно было слышать на каждомъ шагу; мы услышимъ ихъ — будьте увѣрены! — въ недалекомъ будущемъ. Но не на эти только ходячія мнѣнія намѣренъ я возражать. Намъ необходимо дойти до корня дѣла, остановиться на томъ, что даетъ душу этимъ ходячимъ мнѣніямъ, которыя являются только особымъ отзвукомъ, симптомами, такъ сказать, болѣе глубокаго міросозерцанія. На этомъ міросозер-

цаній, на этой *системь понятій* я и намітрень остановить ваше вниманіе, прежде чімь позволю себі представить вамь *теорію на-родности*.

Теорія народности есть дитя новаго времени. Этимъ объясняются и многія ея несовершенства, ея незаконченность. Система противоположная ей, которую я назову для удобства системою космополитическою, всечеловѣческою, гораздо старше и законченнѣе. Она 
ведетъ свое происхожденіе отъ древне-греческой философіи; она 
господствуетъ въ учебникахъ, въ политическихъ и историческихъ 
теоріяхъ. Она такъ близко знакома всѣмъ и каждому, что достаточно будетъ напомнить ее въ общихъ чертахъ.

Нечего напоминать, что она прежде всего зиждется на предположеніи единства всего человіческаго рода. Основныя черты человъка, его главныя потребности, страсти, формы мышленія вездь однь и тѣ же. Различія между отдъльными расами далеко не существенны и весьма изменчивы. Поэтому мы можемъ представить себе всемірную исторію, т.-е. ходъ всеобщаго развитія челов вчества, идущаго отъ одного и того же источника, къ одной и той же цёли. Отдёльныя формы общественной жизни, черты нравовъ, отдъльныя понятія въ одной странъ могутъ отличать ее отъ другой. Но существо дъла вездв остается одно и то же. Понятно, какіе результаты получатся отъ приложенія этихъ взглядовъ къ общественной и политической теоріи. На чемъ зиждется фактъ общественности? Почему люди соединяются въ общество? Съ указанной выше точки зрвнія, фактъ общежитія объясняется изв'єстными побужденіями и нуждами человъка вообще, одинаковыми подъ всъми широтами и долготами. Человъкъ имъетъ извъстныя потребности; онъ развиваются непрерывно, и онъ не можетъ удовлетворить ихъ своими силами. Вотъ почему онъ соединяется съ другими людьми. Въ сообществъ другими онъ пріобретаетъ возможность защиты отъ враговъ дикихъ звърей; въ общении съ другими онъ достигаетъ раздъления труда, совершенствуетъ и увеличиваетъ производство, накопляетъ большую массу богатствъ, получаетъ досугъ для умственной и нравственной жизни, кладетъ основаніе культурі и возможности дальнъйшаго совершенствованія.

Основы общежитія сведены къ простымъ и яснымъ мотивамъ. Опираясь только на нихъ, мы дѣйствительно не можемъ не соединить въ одно цѣлое весь родъ человѣческій. Если потребности людей вездѣ одинаковы, если средства къ ихъ удовлетворенію также вездѣ должны быть одинаковы, то къ чему это различіе человѣческихъ обществъ, эти народности, составляющія притомъ особыя государства? Къ чему эти Англіи, Франціи, Италіи, Германіи—главное,

къ чему эта Россія со всёми ея особенностями? Не являются ли эти національныя особенности оскорбленіемъ общечеловёческой идеи, тормазомъ общаго хода культуры, препятствіемъ для сближенія, источникомъ предразсудковъ, безцёльной вражды, особенно когда "предразсудки" переносятся на политическую почву? Къ чему это множество и разнообразіе государствъ?

Общество, съ разсматриваемой точки зрвнія, есть соединеніе людей, связанныхъ одинаковыми потребностями. Одною изъ такихъ потребностей является установленіе и охраненіе юридическаго порядка. Для осуществленія ея служитъ государство, во главв котораго поставлена опредвленная верховная власть. Следовательно, государство есть известная масса лицъ, подчиненныхъ одной верховной власти, ради обезнеченія внёшней безопасности и пользованія выгодами юридическаго порядка. Но какъ велика будетъ эта "масса лицъ"? Изъ кого она составится? Это решительно все равно. Турокъ и сербъ, черногорецъ и мадьяръ, англичанинъ и французъ одинаково могутъ составить политическое общество для "пользованія юридическимъ порядкомъ". Если подобныхъ "общеній" не составляется или если, составившись, они ведутъ къ внутреннимъ смутамъ, это должно объяснить "національными предразсудками", косностью массъ, невѣжествомъ, фанатизмомъ, всёмъ, что оскорбляетъ общечеловѣческое начало.

Цивилизованный, культурный человёкъ долженъ стать выше этихъ предразсудковъ. Живя духовною, интеллектуальною жизнью, онъ не можетъ считать своимъ отечествомъ землю и воду данной страны, ея лёса, поля и горы, съ населяющими ихъ косными и невѣжественными массами. Его отечество-весь цивилизованный міръ, а въ этомъ мірѣ онъ долженъ найти страну, стоящую въ данную минуту во главъ цивилизаціи. Къ ней должны быть обращены его взоры, его помышленія. Отъ нея долженъ онъ ожидать указаній на то, что делать, въ какомъ направленіи идти. Конечно, онъ долженъ обращать свое вниманіе на породившую его страну. И его роль въ ней ясно опредълена. Онъ предназначенъ служить посредникомъ между нею и цивилизованнымъ міромъ. Оставаясь въ непрерывномъ общеніи съ источникомъ общечелов вческой культуры, онъ долженъ вносить цивилизацію и въ окружающую его среду, прививать къ ней культурныя понятія, нравы и учрежденія. Счастливъ онъ, если усилія его увънчаются успъхомъ! Если же нътъ, если родная страна не послушается его увъщаній и назиданій, онъ будеть знать, что дълать. Завернувшись горделиво въ свою мантію, онъ отвернется отъ общественнаго движенія и явится живымъ протестомъ противъ всего совершающагося мимо его воли. Если и этого будетъ мало, онъ уйдетъ

окончательно въ себя, бросить родину, удалится туда, гдё солнце цивилизаціи блещеть ярче, гдё все понятно его уму и сердцу, гдё формы жизни вполнё соотвётствують его душевному настроенію. Правда, онъ явится "туда", какъ человёкъ чужой, которому нечего дёлать, на котораго каждый мёстный житель смотрить съ подозрительнымъ равнодушіемъ. Но у него явится досугъ мечтать о томъ времени, когда національныхъ перегородокъ между странами уже не будетъ, и каждый вездё найдетъ себё одинаковое дёло.

Съ такимъ міросозерцаніемъ справиться нелегко. Оно сложилось вѣками, оно ясно, оно построено безъ логическихъ противорѣчій и представляетъ множество другихъ удобствъ. Скажемъ больше: оно представляетъ многія вѣрныя стороны и, если я предпринялъ говорить о національномъ вопросѣ, то вовсе не съ того цълью, чтобъ исключить начало общечеловъческое изъ общественной и политической теоріи. Напротивъ: если я выступаю адвокатомъ народности, то именно потому, что въ ней я вижу одно изъ великихъ и непреложныхъ общечеловъческихъ началъ, столь же великихъ, какъ и начало человѣческой личности. Мнѣ кажется даже, учто послѣ признанія и торжества національнаго начала многіе общечеловѣческіе вопросы разрѣшатся полнѣе, лучше и справедливѣе, нежели при космополитическихъ взглядахъ.

Остановимся на одномъ изъ нихъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что одно изъ лучшихъ пріобрѣтеній космополитической теоріи есть идея впъчнаго мира. Вопросъ этотъ уже породилъ громадную литературу, и въ ней встрѣчаются благороднѣйшіе умы человѣчества, начиная съ С.-Пьера и Канта. Но до сихъ поръ эта теорія остается мечтой; до сихъ поръ усилія лучшихъ умовъ не могутъ смягчить ужасовъ войны. И до сихъ поръ причину войны видятъ въ національномъ эгоизмѣ и предразсудкахъ. Это справедливо въ томъ только отношеніи, что дѣйствительно національное начало не получило должнаго примѣненія въ политической системѣ европейскихъ государствъ Защитники вѣчнаго мира искали условій его не тамъ, гдѣ слѣдовало: они надѣялись на успѣхи однообразія культуры, т.-е. на успѣхи обезличенія народностей, между тѣмъ какъ его слѣдовало искать именно въ томъ, въ чемъ видѣли помѣху культуры: въ свободномъ развитіи національностей.

Есть еще одна сторона космополитическаго ученія, на которую я желаль бы обратить вниманіе. Построенное на отвлеченномъ понятіи личности человіческой, ученіе это должно, повидимому, дать широкое развитіе своему основному началу. Оно, повидимому, даеть прочное основаніе для требованій свободы, равенства и братства всіхъ людей; оно призываеть все человічество на пиръ всеобщаго

мира и всеобщей свободы. Но всеобщій миръ остается мечтою, а усибхи политической и гражданской свободы и равенства, несомивнные въ различныхъ государствахъ Европы, какъ то не даютъ должнаго удовлетворенія человіческой личности, жаждущей иныхъ стремленій и цілей. Человіческая личность не состоить изъ "свободы и равенства", несмотря на всю важность этихъ условій, какъ внішнихъ средствъ правильнаго развитія человъка въ обществъ. Но всеобъемлющая общественная и политическая теорія, кром' формальныхъ условій человіческаго бытія, должна подумать еще о содержанін личности, стало быть и о той средь, подъ вліяніемъ которой вырабатываются стремленія, идеалы и принципы личности. А эта сторона діла, сколько мні кажется, упущена изъ вида теорією космополитическою. Даже ходячее мнвніе расходится въ этомъ отношеніи съ означенными воззрѣніями. На каждомъ шагу мы встрѣчаемся съ общимъ мѣстомъ, что каждый человѣкъ есть дитя своего народа и времени и, зам'ятьте это, такой взглядъ на челов'яка прим'яняется, главнымъ образомъ, къ личностямъ выдающимся, коротко говоря къ великимъ модямъ.

Вникнемъ въ смыслъ этой формулы, повидимому, простой и яснойкаждый челов вкъ дитя своего народа и времени. Не значить ли это, что каждый человъкъ, независимо отъ элементарныхъ стремленій и свойствъ, присущихъ человъку вообще, выражаетъ требованія своего времени, что въ немъ отражаются всв особенности его народа, особенности, сложившіяся віками и подъ вліяніемъ множества естественныхъ причинъ? Если такъ, то внутреннее развитіе личности не можетъ быть поставлено внъ зависимости отъ народа, къ кототорому она принадлежитъ. Непрерывное общение съ народомъ есть условіе ея развитія; отъ него получаеть она міросозерцаніе, которымъ живетъ, идеалы, къ которымъ стремится, указанія на цёли, которыя необходимо осуществить. Оторванная отъ народа, личность замыкается въ своемъ одиночествъ, теряетъ творческую силу, обрекается на безплодіе и безд'ятельность. Она будеть жить недосягаемыми принципами, безплодными порываніями, фантастическими стремленіями, но никогда она не дастъ народу чего-либо практически осуществимаго, насущнаго, такого, въ чемъ народъ призналъ бы свою нужду и свои идеалы.

Я замѣтилъ уже, что ходячее мнѣніе о тѣсной связи человѣка съ его народомъ примѣняется больше всего къ людямъ выдающимся и особенно къ великимъ. Въ самомъ дѣлѣ, великіе люди познаются именно потому, что въ нихъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточиваются всѣ стремленія, всѣ нужды ихъ народа и времени. Они, болѣе чѣмъ кто бы то ни было, живутъ съ народомъ, отзываются на всѣ его ра-

дости и горести, идутъ навстръчу всъмъ его требованіямъ, умъютъ облечь въ плоть и кровь всё его стремленія и осуществить ихъ по мъръ возможности. Поэтому они имъютъ право дать эпохъ свое имя. Мы понимаемъ, что значатъ выраженія: "время Петра Великаго, эпоха Лютера, Фридриха II" и т. д. Наоборотъ, въ нихъ, болъе чъмъ въ комъ нибудь другомъ, отражаются всъ особенности ихъ народа. Люди посредственные, мелкіе, вездѣ представляютъ одинъ и тотъ же типъ. Различія между англійскими, французскими, німецкими и русскими посредственностями-чисто внёшнія. Посётители салоновъ Нарижа, Лондона и Петербурга представляютъ трогательное сходство. Но фигура великаго человъка не укладывается въ общепринятыя формы. Лютера никакъ нельзя смёшать съ Кальвиномъ; между Вашингтономъ и Лафайетомъ, Кантомъ и Адамомъ Смитомъ, Тюрго и Штейномъ нельзя не зам'втить глубокой разницы. Разница эта опредъляется не временемъ — я сопоставляю современниковъ или почти современниковъ, не различіемъ занятій — я сопоставляю людей, преследовавшихъ одинакія цёли, — даже не индивидуальными особенностями, а тъмъ фактомъ, что каждое изъ названныхъ лицъ воплощало въ себъ особенности своего народа въ данную эпоху его исторической жизни.

Проиграли ли отъ этого интересы человъчества? Пострадало ли оно отъ этихъ особенностей, воплощавшихся въ лучшихъ представителяхъ отдъльныхъ народностей? Напротивъ. Человъчество всегда выигрывало и будетъ выигрывать отъ самостоятельнаго развитія отдъльныхъ народностей и представляющихъ ихъ личностей. Общій уровень культуры былъ поднятъ трудами Смитовъ, Локковъ, Кантовъ, Гегелей, Тюрго и другихъ, но каждый изъ нихъ могъ выработаться только на почвъ своей народности. Гегель, въ самомъ дълъ, былъ могущественнымъ выразителемъ нъмецкой системы мышленія, но чрезъ его логику въ свое время прошли всъ образованные европейцы. Кто не чувствуетъ, что теоріи Платона и Аристотеля выражали греческое міросозерцаніе, а развъ не на нихъ воспитывалось европейское человъчество? Развъ наше юридическое образованіе основывается не на римскомъ правъ? Развъ снилійскія политическія учрежденія не вліяютъ на континентъ Европы?

Исторія человъчества не есть цѣльная и законченная система, задуманная по одному плану и проведенная съ безпощадною логикою. Ни одна личность не можетъ имѣть претензіи представить собою исчерпывающее воплощеніе цѣлаго человѣчества; не можетъ воплотить его въ себѣ и ни одна нація. Каждый народъ въ своей исторіи выражаетъ и доводитъ до спредѣленнаго результата только нѣкоторыя стороны всеобщаго содержанія человѣческаго духа. Обще-

человъческое начало есть начало, такъ сказать, хоровое, въ которомъ каждому голосу, каждому звуку должно быть мъсто, иначе мы съузимъ понятіе общечеловъческаго до такихъ элементарныхъ и однообразныхъ рамокъ, что въ нихъ не будетъ уже мъста личному творчеству. Если мы желаемъ сохранить личность, какъ начало творческое, какъ нравственное бытіе, то мы должны стремиться къ свободному развитію національностей, которыя однъ даютъ основу и личному развитію.

Воть идеи, которыя я намёренъ защищать въ предпринятой мною работѣ. Есть основаніе думать, что онѣ найдуть себѣ отзвукъ въ современномъ настроеніи нашего общества. Но я предприняль эту работу вовсе не съ цѣлью воспользоваться извѣстнымъ общественнымъ настроеніемъ и воздѣйствовать на чувства слушательницъ и слушателей. Я имѣлъ цѣлью представить результатъ моихъ научныхъ занятій и убѣжденій, слѣдовательно, я обязанъ представить научных доказательства моихъ воззрѣній. Конечно, я постараюсь представить эти доказательства въ формѣ наиболѣе доступной и понятной; но постараюсь сдѣлать это не въ ущербъ научному характеру статьи.

Еще одно замѣчаніе. При разсмотрѣніи занимающаго насъ предмета, я намѣренъ оставаться на почвѣ точныхъ и неоспоримыхъ фактовъ. Отвлеченныя размышленія большею частью недоказательны, особенно при изслѣдованіи такого культурно-историческаго явленія, какъ народность. Поэтому я позволю себѣ предложить вниманію публики историческое изслѣдованіе происхожденія національнаго вопроса. Мнѣ предстоить, другими словами, въ самомъ сжатомъ видѣ изложить весь ходъ европейской исторіи.

Задача трудная, но я надёюсь выполнить ее при помощи сочувствія публики. Пров'трка своихъ чувствованій и инстинктивныхъ стремленій путемъ научныхъ изследованій; обращеніе своихъ стремленій въ сознательное убъжденіе есть работа, къ которой призвано каждое общество, живущее историческою жизнью. Содействовать, хоть сколько-нибудь, образованію такихъ убіжденій, по вопросу чрезвычайной важности, по вопросу, изъ-за котораго уже льется кровьтакова моя задача; скажу больше: такова обязанность каждаго, у кого голова и сердце на мъстъ. Пусть пройдетъ безвозвратно то время, когда всякія отвлеченныя мысли, теоріи и системы ходили въ головъ, нисколько не дъйствуя на нравственныя чувства человъка; когда, съ другой стороны, добрые порывы не находили опоры въ сознаніи. Мы вступаемъ въ одну изъ серьезнъйшихъ эпохъ нашей исторіи. Намъ нужны ипольные люди, люди, у которыхъ нётъ чувствъ непродуманныхъ и мыслей непрочувствованныхъ. Съ такими людьми страна выполнить свои задачи, какъ бы онв ни были трудны.

II.

Если бы намъ пришлось бесёдовать съ образованнымъ человёкомъ XVIII столётія о происхожденіи человёческихъ обществъ, мы
услышали бы много вещей, не совершенно понятныхъ нашему уму,
воспитанному на знаніяхъ этнографическихъ, антропологическихъ,
лингвистическихъ и историческихъ. Мы услышали бы, что образованію человёческихъ обществъ и государствъ предшествовало такъназываемое естественное состояніе, когда каждая личность была
предоставлена себё самой и жила въ рёшительномъ отчужденіи отъ
другихъ. Такое состояніе представляло множество невыгодъ, и человёкъ вышелъ изъ него актомъ своей воли. Онъ вступиль въ соглашеніе съ другими людьми, заключилъ съ ними договоръ и путемъ
этого договора основалъ государство.

Конечно, первое возраженіе, которое можно бы сдёлать человіку XVIII ст., состоить въ томъ, что заключеніе государственнаго договора превышаеть умственныя силы дикарей, только-что вышедшихъ изъ "естественнаго состоянія". Дібствительно, какъ представить себів массу первобытныхъ людей, собравшихся для обсужденія слідующаго вопроса: "найти форму общества, покровительствующаго и защищающаго общею силою личность и имущество каждаго его члена, и въ которомъ каждый, соединянсь со всіми, повиновался бы, однако, только себів и оставался бы столь же свободнымъ, какъ и прежде". Между тімъ Руссо заставляеть своихъ первобытныхъ людей разсуждать именно на эту тему.

Но человъкъ XVIII въка не понялъ бы нашего возраженія. Почему? Ясный и убъдительный отвътъ на этотъ вопросъ дастъ намъ разсмотрвніе общества, съ которымъ имвла двло эта политическая литература, преимущественно общества французскаго, дававшаго тонъ всей Европъ. Оно еще недавно анализировано Тэномъ въ его замъчательномъ трудъ: Les origines de la France contemporaine. Разбирая духъ и ученія французскаго общества XVIII ст. (а духъ и ученія этого общества давали тонъ всей Европф), Тэнъ говоритъ, что они опредълялись, между прочимъ, классическимъ направленіемъ и формою. Подъ именемъ классическаго направленія не должно разумъть вліянія греческихъ и римскихъ писателей. Франція выработала свой классическій языкъ, свои академическія, такъ сказать, формы рвчи, господствовавшія въ ней въ теченіе двухъ столітій. Образованіе этихъ классическихъ формъ зависьло прежде всего отъ того, къ какой публикъ обращались философы, поэты, ученые. Публика этадворъ и все, такъ или иначе прикосновенное къ придворнымъ сфе-

рамъ, къ блестящимъ гостинымъ, гдв собирались "благородные и благовоспитанные илюди насладиться разговоромъ о всвхъ возможныхъ предметахъ. Изъ этого не слъдуетъ, конечно, чтобы литература XVIII въка не имъла огромнаго вліянія на всю массу общества, чтобы она не была популярной. Я хочу сказать только, что тонъ, пріемы и языкъ писателей опред'влялись, главнымъ образомъ, требованіями аристократическихъ сферъ. Французская аристократія, оттъсненная королевскимъ абсолютизмомъ и бюрократіею отъ участія въ жизни политической, посвятила свой невольный досугь обществу. Жизнь этого класса сосредоточилась въ гостиной. Надо отдать честь этимъ гостинымъ. Умственныя наслажденія, бесёды о всёхъ отрасляхъ знанія занимали здёсь почетное мёсто. Всякій выдаюшійся умъ, всякое открытіе обращало на себя вниманіе этихъ изящныхъ маркизъ и великосвътскихъ господъ. Вольтеры, Гельвеціи, Гольбахи, Кондильяки имёли въ нихъ самыхъ внимательныхъ и понятливых слушателей. Но даря философовъ и поэтовъ своимъ вниманіемъ, они предъявляли имъ и свои требованія. Каждый долженъ быль приноравливаться въ требованіямъ аудиторіи. Въ чемъ же состояли эти требованія? Какъ отразились они на состояніи литературы?

Во-первыхъ, пусть философы и ученые не требують отъ такой аудиторіи значительной подготовки, основанной на изученіи разныхъ источниковъ, философскихъ тонкостей и т. д. Философъ или ученый долженъ давать своимъ слушателямъ то, что доступно ихъ непосредственному пониманію, апеллировать не къ ихъ учености, а къ тому, что получало характеристическое название "здраваго смысла", т.-е. извъстной совокупности общихъ представленій и понятій, усвоенныхъ каждымъ во время его обращенія въ свёті. Во-вторыхъ, всякія теоріи и мнінія должны быть изложены общедоступнымъ языкомъ. Всякія техническія названія, спеціальные термины тщательно изгоняются изъ салонной річи. Мало того: всякіе образные и поэтическіе обороты, провинціализмы, пословицы; різкія и откровенныя выраженія также исключаются изъ употребленія. Писатель, желающій быть понять и оцінень своею взыскательною аудиторією, долженъ излагать свои мысли въ общихъ выраженіяхъ. Языкъ упрощается и обезцвъчивается до послъдней степени. Онъ выигрываетъ въ легкости, точности, правильности, но проигрываетъ со стороны образности, разнообразія, силы. На такомъ языкѣ нельзя уже передать ни Библіи, ни Гомера, ни Данта, ни Шекспира. Знаменитый монологъ Гамлета въ переводъ Вольтера является отвлеченною декламацією. Сравните описаніе природы въ Одиссет Гомера и въ Телемакт Фенелона. Тамъ неприкрашенныя, но правдивыя картины дъйствительной природы, здъсь все приведено въ систему и порядокъ, подобно версальскому саду, съ его подрѣзанными деревьями и симметрическими дорожками.

Понятно, что въ этихъ разсужденіяхъ исчезають всв различія временъ, обстоятельствъ, расы, даже степени образованія. Въ драмахъ, поэмахъ, трагедіяхъ всё дёйствующія лица говорять однимъ языкомъ, какъ всѣ благовоспитанные люди того времени; авторы знають, кто смотрить пьесу и чего требують оть сочинителя. Нечего говорить, что всё дёйствующія лица такихъ пьесъ не могуть быть реальны. "Въ живомъ характеръ, справедливо замъчаетъ Тэнъ, два рода чертъ. Однъ-немногочисленныя - общи ему со всъми лицами даннаго класса, и всякій зритель или читатель легко можетъ ихъ различить. Другія — весьма многочисленныя — принадлежать только ему, -- этому живому характеру, -- и ихъ нельзя уловить безъ нъкотораго усилія. Классическое искусство обращаеть вниманіе только на первыя черты. Оно береть не опредъленнаго человъка, а извъстное его положеніе: на сцену выводятся цари, наперсники, принцы и принцессы, жрецы, военачальники и т. д. Этимъ личностямъ приписываются извъстныя общія качества или стремленія—любовь, честолюбіе, коварство, върность и т. д. Затьмъ ихъ заставляютъ дъйствовать сообразно этимъ общимъ положеніямъ и качествамъ. Для этихъ лицъ не нужно собственныхъ именъ. Оргоны, Дамисы, Доранты и т. п. совершенно достаточны для обозначенія общихъ свойствъ и общихъ положеній. Не нужно и различія времень и націй: греки и римляне, турки и арабы, евреи и негры, вст говорять одинаковымъ языкомъвъжливымъ, выглаженнымъ, приноровленнымъ къ требованію салона. Греки временъ Эдина говорятъ другъ другу вы, Madame, Seigneur. Негръ декламируетъ не хуже Гольбаха или Гельведія.

Неудивительно, что, при этихъ условіяхъ, общественныя теоріи не были обязаны обращать вииманіе на особенности первобытныхъ людей, заключавшихъ между собою предполагаемый "договоръ". Если "наперсникамъ" древнихъ греческихъ царей приписывались идеи, свойственныя современникамъ Монтескьё, то почему бы не вложить въ умы "естественныхъ" людей и политическія теоріи XVIII вѣка?

Итакъ, аргументъ противъ договорной теоріи, приведенный выше, не былъ бы понятъ человѣкомъ XVIII вѣка. Попробуемъ предложить ему другой, болѣе затруднительный для него вопросъ: на какомъ языки объяснялись между собою люди, сошедшіеся для заключенія договора, какъ формулировали они его статьи? Мы знаемъ, что общность языка въ настоящее время играетъ большое значеніе въ національномъ вопросѣ. Общность языка соединяетъ опредѣленныя массы людей и выдѣляетъ ихъ изъ общей массы человѣчества. Самостоятельность языка есть одно изъ первыхъ условій самостоятель-

ности національной культуры. За право пользоваться своимъ языкомъ многія народности ведутъ упорную борьбу и готовы на всякія жертвы.

Но и этотъ аргументъ остался бы непонятенъ человѣку XVIII вѣка. Въ его время законы языковъ, ихъ классификація не были еще предметомъ дѣйствительно научныхъ изслѣдованій. Лингвистика не выдѣлилась еще изъ филологіи въ качествѣ науки естественной. Человѣкъ XVIII вѣка не зналъ еще многаго другого. Антропологія, критическое и сравнительное изслѣдованіе религій были еще въ зародышѣ. Самая исторія находилась въ дѣтствѣ, особенно по своимъ основнымъ точкамъ зрѣнія, средствамъ и методамъ изслѣдованія. Пытливые и неутомимые изслѣдователи не дотрогивались еще до того громаднаго матеріала, въ которомъ можно найти основанія народныхъ особенностей— народныхъ обычаевъ, повѣрій, поэзіи, нравовъ. Время ли было думать объ этомъ, когда всѣ низшіе классы разсматривались какъ безразличная, косная и темная масса, нуждавшаяся въ просвѣтителяхъ сверху?

Я остановился на понятіяхъ образованнаго человѣка XVIII вѣка не безъ цѣли. Я не остановился на міровоззрѣніяхъ ни XVI, ни XVII вѣковъ. Указаніе на политическую теорію ближайшаго къ намъ столѣтія имѣло цѣлью навести на мысль, что идея народностей есть идея новая, принадлежащая нашему столѣтію. Да, идея эта не есть старый предразсудокъ, завѣщанный намъ предками; она не есть старое преданіе, возродившееся въ наше просвѣщенное время, въ силу атавизма. Она есть наше достояніе, результатъ нашего просвѣщенія, несомнѣннаго прогресса въ области политическихъ и общественныхъ понятій. Не знаю, насколько эта мысль—хотя въ ней нѣтъ рѣшительно ничего новаго—согласна съ общепринятыми у насъ мнѣніями. Во всякомъ случаѣ, я считаю своею обязанностью доказать ея справедливость.

Если идея народности нова, если она принадлежитъ нашему стольтію, то естественно спросить, почему она не возникала, почему она не могла возникнуть во времена предыдущія?

Для отвъта на этотъ вопросъ намъ необходимо обратиться къ ново-европейской исторіи и прослъдить шагъ за шагомъ ея важнѣйшіе моменты, начиная съ первыхъ. Обратимся къ этимъ исходнымъ точкамъ западно-европейской исторіи и разсмотримъ, заключались ли въ нихъ хотя какія нибудь условія для появленія національной идеи. Но, для того, чтобы анализъ этихъ фактовъ былъ понятнѣе, я позволю себѣ, въ нѣсколькихъ словахъ, обозначить самые существенные элементы народности. Я не намѣренъ пока давать опредъленія народности. Такое опредѣленіе должно явиться результатомъ разсмотрѣнія историческаго происхожденія національной идеи. Поэтому

я обращусь къ нему въ концъ чтеній. Но мы можемъ теперь же указать на существенные и ясные для всёхъ элементы народности и ихъ коренныя свойства. Подъ элементами народности мы разумвемъ такія условія, которыя, съ одной стороны, соединяють изв'єстную массу людей въ одно цёлое, а съ другой, обособляють эту массу отъ другихъ человъческихъ группъ. Слъдовательно, элементы народности являются какъ бы признаками, отмичающими данное общество отъ другихъ. Одни изъ этихъ элементовъ даются намъ самою природою. Мы можемъ назвать ихъ естественными. Таковы: языкъ, нравственныя и умственныя особенности племени, вліяніе географическихъ и климатическихъ условій. Другія условія являются результатомъ исторической жизни, жизни каждаго народа. Но между этими историческими условіями должно различать двѣ группы. Одни изъ нихъ являются первоначальными основами національной исторіи, конкурирують, такъ сказать, съ элементами естественными въ дълъ образованія національной личности. Сюда относятся религія, въ смысль положительнаго и опредъленнаго культа, первоначальные идеалы народной поэзіи, складъ семейныхъ отношеній, первоначальные юридическіе обычаи и т. д. Вторая группа условій содержить въ себъ совокупность тахь общественных стремленій, симпатій и антипатій, идеаловъ, нравовъ, которые выработались и окръпли въ народности, въ теченіе долгой исторической жизни и выразились въ государственныхъ учрежденіяхъ, въ экономическомъ быть страны, въ наукъ, поэзіи, искусствъ. Эта часть національных элементовъ наиболъе прогрессивна. Она даетъ смыслъ и содержание всъмъ прочимъ. Каждое значительное явленіе въ области науки и искусствъ, каждый прогрессъ въ политической жизни, каждое международное столкновение увеличивають сумму національных особенностей и уясняють идею каждой народности. Прогрессъ цивилизаціи тесно связань съ успехами національчаго начала. "Дикари, презрительно говаривалъ англичанинъ Джонсонъ, всё похожи другъ на друга". Въ этихъ словахъ много правды. Типъ современнаго англичанина гораздо ръзче отличается отъ типа современнаго француза, нежели типъ сакса пятаго стольтія отъ типа франка того же времени.

Изъ этого простого перечисленія элементовъ народности можно видѣть, что она есть результатъ долгаго историческаго процесса и многовѣковой культуры. Въ начальной европейской исторіи мы не только не находимъ народностей, но встрѣчаемся съ элементами, прямо препятствовавшими ихъ образованію. Правда, и въ тѣ отдаленныя времена были уже готовы естественныя основы будущихъ народностей. Съ географической и этнографической точекъ зрѣнія нынѣшнія Франціи, Англіи, Германіи и т. д. существовали уже въ

зародышь. Но эти элементы будущихъ народностей были еще простымъ *пассивнымъ* матеріаломъ, безъ дъятельной исторической роли. Что же препятствовало развитію народностей?

Съ тъхъ поръ, какъ элементы европейскихъ обществъ сколько нибудь опредълились и уяснились послъ хаотическаго времени великаго переселенія народовъ, три факта, одинаково важныхъ, вліяли на ихъ дальнъйшее развитіе. Факты эти: завоеваніе однихъ племенъ другими, основавшими ново-европейскія государства, феодализмъ, какъ политическая и общественная форма быта, и католичизмъ, какъ форма церковной жизни Европы. Ни тотъ, ни другой, ни третій фактъ не только не благопріятны развитію народностей, но находились съ ними въ прямомъ противоръчіи.

Начнемъ съ завоеванія, какъ способа возникновенія всёхъ западно-европейскихъ государствъ. Нужно ли доказывать, что завоеваніе одного племени другимъ вносило раздвоеніе въ жизнь каждаго общества, тогда какъ идея народности предполагаетъ полную солидарность между всёми слоями общества отъ высшаго и до низшаго? Сколько мученій пережили западныя общества въ первое время ихъ образованія! Исторія завоеванія бриттовъ саксами, саксовъ норманнами-дѣлый мартирологъ. Великое произведеніе Тьерри открываетъ намъ этотъ страшный процессъ. Англо-саксы искореняютъ и изгоняють бриттовъ; норманны не могутъ искоренить саксовъ, но ставять ихъ въ тяжкую зависимость. Презрѣніе побѣдителя къ побъжденному не знаетъ границъ. Тяжеловъсный и грубоватый саксъ разсматривается какъ человъкъ низшей породы сравнительно съ офранцуженнымъ норманномъ. Всѣ насилія надъ побѣжденнымъ заранве оправдываются и даже возводятся на степень политической необходимости. Между двумя классами нътъ точекъ соприкосновенія или ихъ очень мало. Норманнъ-завоеватель не считаетъ Англію своимъ отечествомъ и саксовъ своими соотечественниками. Онъ скорбить о прекрасной Нормандіи, гдв общество такъ цивилизовано, и посвщаетъ ее сколько возможно часто, чтобы не огрубфть и не отупфть среди саксовъ. Онъ боится, что его сынъ испортитъ свой языкъ отъ соприкосновенія съ саксонской прислугой и посылаеть его во Францію обучиться настоящему языку и хорошимъ манерамъ. Понятно, что французские бароны ему гораздо ближе завоеванныхъ саксовъ. То же явленіе повторяется и въ другихъ странахъ. Нужны были стольтія, чтобы изъ норманновъ и саксовъ, франковъ, галловъ и другихъ племенъ образовались цёльныя и сплоченныя народности. Но и послѣ того, какъ завоеватели слились съ побѣжденными, старое завоевательное начало не осталось безъ вліянія; оно видоизм'внило только его форму. Оно выразилось въ формъ стараго аристократизма, принципы котораго съ такою силою проникаютъ всю западно-европейскую исторію. И подчиненные классы, и вожаки революціи 1789 года не забыли этого по истеченіи многихъ и многихъ стольтій.

Незадолго до революціи, изв'єстный Шанфоръ писалъ сл'ядующее: "Самое почтенное основание правъ французской аристократии состоитъ въ непосредственномъ происхождении отъ какихъ-нибудь 30 т. людей, покрытыхъ шлемами, панцырями, наручниками, набедренниками и которые, на лошадяхъ, покрытыхъ броней, попирали 8 или 10 милліоновъ нагихъ людей, предковъ нынёшней націи". "Почему третье сословіе, восклицаль Сійесь, не вышлеть во Франконскіе льса всв эти семейства, претендующія на происхожденіе отъ породы завоевателей и на наследование по праву завоевания?" 1). Конечно, исторические факты не совершенно подтверждають эту генеалогію. Но для насъ важны взгляды этихъ выразителей политическихъ страстей, какъ живое воспоминание о временахъ давно минувшихъ

Завоевательное начало облеклось въ плоть и кровь, выразилось въ пълой политической системъ, именно въ системъ феодальной. Здёсь не мёсто входить въ разсмотрёніе историческаго достоинства этой системы. Не подлежить сомниню, что она имила смысль въ свое время; въ ней нельзя не видёть полезной переходной формы европейскихъ обществъ. Нельзя смотреть на "феодала" только какъ на грубую силу, тяготвышую надъ низшими классами, только какъ на хищника, обременявшаго подчиненныхъ поборами. Въ "феодалъ" развилось и много почтенныхъ качествъ. По чувству личной независимости, удали, по многимъ идеальнымъ стремленіямъ, воплотившимся въ рыцарствъ, личность "феодала" справедливо вдохновляла поэтовъ. Но насъ феодализмъ занимаетъ вовсе не съ этой стороны; мы хотимъ указать его отношение къ вопросу національному. Съ этой точки, нельзя не признать, что феодализмъ, по существу своему, противоръчилъ національному принципу. Существо феодализма состояло въ соединении правъ суда и управления съ правами землевладънія. Землевладъніе давало право на управленіе, на отправленіе правосудія землевладівльцемь вь преділахь своей территоріи. Всякій, кто жиль на этой территоріи, ipso jure подпадаль подъ юрисдикцію владівльца. Народонаселеніе разсматривалось какъ часть земли, которою можно было располагать вмёстё съ землей и какъ землей. Другими словами, феодальная система построена на началъ вотичинномь, и между правомъ частнымъ и правомъ публичнымъ не было существенной разницы. Населеніе, вмісті съ землею, могло

<sup>1)</sup> Тэнъ, тамъ же.

А. ГРАДОВСКІЙ, Т. УІ.

быть предметомъ частныхъ сдёлокъ—купли-продажи, даренія, дачи въ приданое. Населеніе, какъ земля, было предметомъ захвата, завоеванія и т. д. При всёхъ этихъ захватахъ и миролюбивыхъ сдёлкахъ, желанія населенія, его симпатіи и антипатіи не только не принимались въ разсчетъ, но попирались; даже не попирались, потому что "попраніе" предполагаетъ нѣкоторое признаніе попираемаго какъ самостоятельнаго субъекта, а въ данномъ случав никто даже не подозрѣвалъ, что у населенія, этой "части земли", могутъ быть какія нибудь желанія и симпатіи. Кажется, нѣтъ нужды уяснять подробнѣе отношеніе феодализма къ національной идев, такъ какъ послѣдняя предполагаетъ признаніе за народностями права выражать свои симпатіи и желанія, права для босняковъ и герцеговинцевъ не быть подъ владычествомъ турокъ.

Лаже своими свътлыми сторонами феодальный типъ нисколько не смягчаль этого вотчиннаго начала. Мы готовы признать поэтическія стороны рыцарства, признать интересъ поэмъ и романовъ, гдф выведены эти отважные искатели приключеній. Но въ этихъ типахъ мы не видимъ ничего національнаго, земскаго, такъ сказать. Что вдохновляеть этихъ рыцарей? Что ставится имъ въ заслугу? Рыцарство вдохновляется общими религіозными и нравственными идеями. Оно становится на службу папскому престолу, оно предпринимаетъ крестовые походы—это въ лучшемъ случав. Обыкновенно рыцарь отважный воитель, ищущій въ сраженіяхъ дёла для своей личной удали. Иногда онъ пускается въ нев роятныя предпріятія, чтобы завоевать сердце своей дамы. Миннезингеръ, трубадуръ воспоетъ его върность, его горячую любовь, его неукротимую отвату. Но всъ эти прекрасныя качества не наполнять пробёла между рыцаремъ и тою сфрою массой, которою онъ владбеть. Она останется ему чужою. Рыцарство — учреждение космополитическое. Рыцары признаетъ свое братство со всёми рыдарями въ мірё. Французскій рыцарь видить своего въ рыцарт нтмецкомъ; ему понятны его нравы, образъ жизни, даже отчасти языкъ. Но сколько столетій пройдетъ до техъ поръ, пока потомки этихъ рыцарей признаютъ за братьевъ потомковъ тъхъ крестьянъ и горожанъ, которыхъ такъ чуждались ихъ предки?

Еще въ XVII столътіи, въ 1614 году, на собраніи послъднихъ земскихъ чиновъ Франціи, произошелъ слъдующій эпизодъ. Одинъ изъ ораторовъ третьяго сословія, Саваронъ, осмълился въ ръчи своей, обращенной къ королю, назвать дворянство и духовенство старшими братьями своего сословія, а Францію ихъ общею матерью. Это было сочтено за дерзость, и ораторъ дворянства, баронъ Сенси, разразился слъдующею филиппикою: "сословіе, составленное изъ населенія го-

родского и сельскаго, это последнее, зависимое отъ первыхъ двухъ сословій и подчиненное ихъ юрисдикціи; первые — мѣщане, купцы, ремесленники и нъкоторые чиновники; эти-то люди, забывая свое положеніе и безъ согласія своихъ избирателей, хотять равнять себя съ нами... Они называють насъ своими братьями. Въ какое плачевное положеніе пришли мы, если эти слова справедливы! "1). Еще предъ началомъ революціи, когда просвіщеніе достаточно сблизило всв классы, въ изящномъ салонномъ языкв сохранились оттвики старыхъ различій. Тотъ же Шанфоръ разсказываетъ следующій случай, происшедшій въ салонъ т-те Дюдефанъ, т.-е. самомъ либеральномъ и самомъ литературномъ изо всвхъ салоновъ. Въ гостиной, кром'в хозяйки, находились президенть Гено, г. Понъ-де-Вейль и изв'єстный д'Аламберъ, находившійся тогда на верху своей славы. Является новый посётитель — медикъ Фурнье. Изъ того, какъ онъ привътствовалъ хозяйку и гостей, видно было, какъ сословные оттънки были крыпки въ его умь, -- какъ въ умь каждаго француза. Г-жы Дюдефанъ онъ сказалъ: m-me, j'ai l'honneur de vous présenter mon très humble respect (сударыня, я имъю честь представить вамъ мое нижайшее почтеніе); президенту Гено: m-r, j'ai bien l'honneur de vous saluer (имъю честь вамъ кланяться); г. Понъ-де-Вейлю: m-r, је suis votre très humble serviteur (я вашъ покорнъйшій слуга); —а д'Аламберу досталось простое: "bonjour, monsieur" (здравствуйте, сударь). Маленькій медикъ поставиль каждаго на свое м'єсто <sup>2</sup>).

Какъ встрътятся эти люди съ своими братьями въ 1789 г.? Исторія сохранила намъ извъстіе объ одной выходкъ Мирабо, страшнаго, несокрушимаго оратора третьяго сословія. Послъ знаменитой ночи 4 августа, когда уничтожены были всъ привилегіи, въ томъ числъ и титулы, онъ возвращается домой, хватаетъ за ухо встрътившаго его камердинера и шутливо восклицаетъ: "Ну, дуракъ, надъюсь, что для тебя я все-таки ваше сіятельство!" 3). Графъ не умеръ въ ораторъ третьяго сословія...

Остается католицизмъ. Католицизмъ, какъ отрасль христіанской религіи, естественно долженъ былъ отвергнуть всѣ національныя различія. Проповѣдь Христа и апостоловъ обращалась къ цѣлому міру, къ "обрѣзанію и необрѣзанію, эллину и іудею". Вселенскій характеръ христіанской проповѣди вытекалъ изъ существа новаго ученія. Но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы христіанство отрицало различіе народностей или требовало ихъ уничтоженія. Основа-

<sup>1)</sup> Авг. Тьерри, Hist. du Tiers état.

<sup>2)</sup> Тэнъ, тамъ же.

в) Тэнъ, тамъ же.

тель "парства не отъ міра сего" относился равнодушно къ дѣламъ "міра сего". Онъ не вмѣшивался въ политику, но не отрицалъ государства; онъ призывалъ людей къ братству, но не требовалъ уничтоженія личности человѣческой въ искусственномъ и насильственномъ единствѣ: "милости хочу, а не жертвы", сказалъ Онъ; "не человѣкъ для субботы, а суббота для человѣка". Защищая начало народности, мы нисколько не желаемъ сойти съ почвы ученія христіанскаго, какъ начала общечеловѣческаго, вселенскаго. Напротивъ, защищая національный принципъ, мы призываемъ народы къ братству, къ общенію вольному, хоровому, такъ сказать, въ которомъ бы не пропадала личность народная, а, напротивъ, развивалась и укрѣплялась на пользу всего человѣчества.

Иначе повелъ дъло католицизмъ. Вселенскій принципъ братства онъ истолковалъ и применилъ въ смысле насильственнаго и искусственнаго единства върующихъ путемъ безусловнаго подчиненія ихъ авторитету папъ. Нельзя отрицать, что между върующими онъ установиль чрезвычайно сильную связь. Среди всеобщаго раздробленія, разноязычія и разноплеменности среднев вковой Европы, католическая церковь была сильнымъ связующимъ началомъ. Та же месса, на томъ же латинскомъ языкъ слушалась одинаково и въ Римъ, и въ Лондонъ, и въ отдаленныхъ уголкахъ Германіи и Скандинавіи. На этомъ языкъ писались всъ богословскія и ученыя сочиненія. Подъ вліяніемъ церкви, наука сдёлалась общеевропейскимъ достояніемъ. Дунсъ-Скоттъ, Оома Аквинскій, Абеляръ писали для всей Европы, т.-е. для всёхъ культурныхъ ея классовъ. Подъ вліяніемъ католицизма выросла и идея римско-нѣмецкаго императорства, впоследстви вступившаго въ борьбу съ папствомъ за первенство во вселенной.

Но чѣмъ сильнѣе было это единство, тѣмъ меньше въ немъ могло быть мѣста развитію народностей; даже сознанія народности врядъ ли можно было ожидать. Правовѣрный католикъ-французъ сознаваль свое братство съ католикомъ-нѣмцемъ или италіанцемъ, но французъ-еретикъ быль въ его глазахъ чѣмъ-то отверженнымъ и презрѣннымъ. По зову римскаго престола сѣверъ Франціи поднялся на альбигойцевъ и истребилъ ихъ такъ, какъ нѣкогда израильтяне истребляди жителей Ханаана. Лоллардисты не знали пощады въ Англіи. Костры инквизиціи опустошали цѣлые города. Въ тяжелую для Италіи минуту Макіавелли послалъ проклятіе римскому престолу, какъ помѣхѣ къ обновленію родной страны.

"Такъ какъ нѣкоторыя лица, говоритъ Макіавелли, утверждаютъ, что счастье Италіи зависитъ отъ римской церкви, я сошлюсь на нѣкоторые доводы противъ этой церкви, представляющіеся моему уму, и между которыми два чрезвычайно важны, такъ что противъ нихъ, по моему мивнію, ивтъ возраженій. Во-первыхъ, преступные примфры римскаго двора погасили въ этой странф всякое благочестіе и всякую религію, что влечеть за собою множество неудобствъ и безпорядковъ... Слёдовательно, церкви и священникамъ мы, италіанпы, обязаны отсутствіемъ нравовъ и религіи. Но мы обязаны имъ еще большимъ благомъ-источникомъ нашей гибели. Церковь всегда поддерживала и постоянно поддерживаетъ разъединение этой несчастной страны... Причина, по которой Италія не можетъ достигнуть единства и не подчинена одному правительству — монархическому или республиканскому — только церковь. Вкусивъ свътской власти, она не имъла, однако, ни достаточно силы, ни довольно мужества, чтобы овладёть остальною Италіею. Но, съ другой стороны, она никогда не была настолько слаба, чтобы не быть въ состояніи, изъ боязни утратить свою св'єтскую власть, призвать какого нибудь государя на помощь противъ того, кто сдёлался бы опасенъ для остальной Италіи; прошлыя времена дають намъ многочисленные тому примъры. Сначала, при помощи Карла Великаго, она изгнала лонгобардовъ, овладъвшихъ уже почти всею Италіею; въ наше время она вырвала могущество изъ рукъ Венеціи при помощи франдузовъ, которыхъ потомъ она отразила при помощи швейцарцевъ. Такимъ образомъ, церковь, не будучи сильна настолько, чтобы занять всю Италію, и не дозволян другимъ овладёть ею, является причиной, почему эта страна не могла соединиться подъ однимъ вождемъ и осталась порабощенною многимъ господамъ. Отсюда это раздъленіе и эта слабость, сдълавшія ее добычею не только могущественныхъ варваровъ, но перваго, кто почтитъ ее нападеніемъ. Церкви обязана Италія этимъ одолженіемъ, а никому другому..."

Папство сыграло большую всемірную роль, но въ Италіи оно, конечно, никогда не играло роли національной. Если Италія объединилась, то именно въ противность въковымъ стремленіямъ папъ, и теперь папа щедро расточаетъ свои проклятія виновникамъ италіанскаго единства. Нужно ли упоминать о клерикалахъ во Франціи, для которыхъ свобода и честь родной страны ничто въ сравненіи съ интересами римской куріи?

Таковы исходные факты западно-европейской исторіи. Они находятся въ прямомъ противорѣчіи съ началомъ народности. Дальнѣйшая исторія Европы убѣдитъ насъ въ томъ, что національная идея развилась въ видѣ реакціи противъ указанныхъ выше фактовъ. Останавливаясь на ходѣ этой реакціи, я долженъ предпослать разсмотрѣнію отдѣльныхъ ея моментовъ одно общее замѣчаніе.

Развитіе народностей, какъ легко зам'тить изъ предыдущаго,

было задержано причинами двоякаго рода. Однъ изъ нихъ поддерживали въ націяхъ искусственное разд'вленіе и раздробленіе, препятствуя ихъ внутреннему объединенію. Таковы посл'ядствія завоеванія и феодальной системы. Напротивъ, католицизмъ, во многихъ отношеніяхъ, поддерживалъ искусственное и часто насильственное единство, содъйствуя въ то же время и внутреннему раздъленію народовъ. Отсюда понятно само собою, что силы, подготовившія образованіе европейскихъ народностей, должны были разрушить прежній порядокъ съ двухъ концовъ. Онъ должны были устранить причины, препятствовавшія объединенію національностей; имъ предстояло также разбить искусственное католическое единство. Силы, подорвавшія прежній порядокъ и открывшія широкую дорогу новымъ стремленіямъ, можно раздёлить также на два разряда. Однё можно назвать естественно-историческими, другія культурно-политическими. Къ первому разряду я отношу ассимиляцію (уподобленіе) племенъ и образованіе ново-европейских в языковъ. Ко второму — движеніе общинъ, постепенную эманципацію низшихъ классовъ, усиленіе королевской власти, протестантизмъ и постепенное развитіе религіозной свободы. Къ этимъ условіямъ присоединялись и другія, о которыхъ я упомяну ниже.

Гизо, въ своей Исторіи цивилизаціи въ Европп, относить начало національно-объединительнаго движенія къ XV вѣку. Отличительнымь характеромъ XV вѣка, говорить онъ, является стараніе создать общіе интересы, общія идеи, уничтожить кругъ замкнутости, мѣстности... образовать то, чего до тѣхъ поръ не существовало въ большихъ размѣрахъ—образовать "правительства и народы". Мнѣніе Гизо приблизительно вѣрно. Но вообще жизнь народовъ не укладывается въ рамки опредѣленныхъ столѣтій. Объединительное движеніе началось не во всѣхъ странахъ одновременно; нѣкоторые симитомы его даже повсемѣстно замѣчаются раньше; затѣмъ результаты его, по замѣчанію самого Гизо, обнаружились гораздо позже. Но основные моменты этого движенія вообще состоятъ въ слѣдующемъ.

Племенное раздѣленіе завоевателей и завоеванныхъ мало-по-малу утрачиваетъ свою силу нодъ вліяніемъ взаимодѣйствія этихъ враждебныхъ элементовъ. Совмѣстное жительство, общіе труды, вліяніе массы завоеванныхъ на завоевателей и культуры послѣднихъ на массу оказывали свое дѣйствіе. Изъ бриттовъ, англо-саксовъ и норманновъ образовывались англичане, говорившіе уже языкомъ одинаковымъ для низшихъ и высшихъ слоевъ. Франки, бургунды, вестготы, вмѣстѣ съ романизированными галлами, сливаются въ единую французскую націю, и изъ прежняго многоязычія выступаетъ французскій языкъ, на которомъ будутъ говорить Раблэ, Монтень, Бо-

денъ, ораторы лиги. Въ Италіи многочисленные діалекты туземные и привнесенные, оставшіеся безъ центральнаго языка послѣ паденія Рима, вырабатываютъ ново-италіанскій языкъ, языкъ Боккачіо и Данта, Петрарка и Макіавелли. Въ этомъ движеніи заключался уже протестъ противъ искусственнаго единства католическаго міра, протестъ не шумный, потому что онъ совершался постепенно и незамѣтно, но протестъ дѣйствительный и прочный, потому что онъ былъ явленіемъ естественнымъ. Умственная жизнь страны свергла съ себя путы оффиціальнаго языка религіи и науки, т.-е. языка латинскаго. Наука, поэзія, политическая литература заговорили на родномъ языкѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, къ нимъ какъ бы возвратилась оригинальность мысли, которую мы напрасно будемъ искать въ средневѣковой схоластикѣ. Переведите на этотъ языкъ библію, и вы увидите, какой пожаръ начнется въ зданіи римско-католической церкви!

Но не станемъ забѣгать впередъ. Остановимся на нѣкоторыхъ фактахъ политической исторіи, сопровождавшихъ указанный выше естественный процессъ: онъ не былъ только естественнымъ, но состоялъ только въ скрещиваніи породъ. Сближеніе завоевателей и завоеванныхъ совершилось не только подъ вліяніемъ совмѣстнаго жительства и семейныхъ связей, но и потому, что завоеванные приблизились къ завоевателямъ политически.

Почти одновременно съ торжествомъ феодализма, въ нъдрахъ феодальнаго общества зародился страшный врагь, которому суждено было нанести ему смертельный ударъ. Это были городскія и отчасти сельскія общины. Движеніе общинъ можно назвать революцією въ самомъ точномъ смыслѣ этого слова. Оно не было простымъ возстаніемъ противъ злоупотребленій феодализма. Возстаніе исходило во имя самостоятельной идеи и шло противъ самаго принципа феодализма. Въ европейскихъ городахъ зародилось новое общество, новый классь, съ весьма опредёленнымъ міросозерцаніемъ, буржуазія, не отдёлявшая себя еще отъ остальной массы населенія. Въ средв городскихъ общинъ практически и даже теоретически выработались новыя начала государственнаго управленія. Здёсь, въ противоположность феодальному порядку, общій интересь въ первый разъ выступаетъ на первый планъ. Власть впервые делается ответственною и общественною должностью. Оживленіе торговли и ремесель, образованіе, изученіе римскаго права, сложныя отношенія и новыя потребности, неизвъстныя первобытному "хозяйству" феодала, повели къ уясненію новыхъ отраслей администраціи. Новыя организаціи суда, сложныя полицейскія установленія, мудрое финансовое управленіе-все это родилось въ городахъ. Движеніе общинъ подорвало

вотчинное государство въ коренныхъ его основаніяхъ. Значеніе его въ исторіи народовъ велико еще потому, что оно дало твердую точку опоры для зарождавшейся королевской власти.

Освобождение общинъ имъло двоякий смыслъ. Во-первыхъ, оно пало городамъ мъстную самостоятельность, создало изъ нихъ полуполитическія единицы. Но эта сторона движенія имала временный характеръ. Муниципальныя вольности не устояли предъ потребностью національнаго объединенія. Затымъ общины, эманципируясь изъ-подъ власти феодальныхъ владъльцевъ, становились подъ непосредственную защиту власти центральной. Фактъ чрезвычайно важный! Въ феодальномъ обществъ король былъ только главою своего "вассальства", на которое онъ имълъ весьма условныя и призрачныя права. Масса вассальства заслоняеть отъ него народъ. Въ союзъ съ общинами король дёлается главою націи, т.-е. государемъ, самостоятельнымъ элементомъ въ обществъ, съ своимъ призваніемъ и идеею. Изъ среды третьяго сословія вышли ті легисты, администраторы, финансисты, судьи, которые шагъ за шагомъ утвердили всемогущество королевской власти и выковали ей оружіе на враговъ. Опираясь на новую силу, короли утвердили и развили свою власть въ двоякомъ направленіи. Во-первыхъ, они конфисковали литическія права феодальной аристократіи, вытіснили ее изъ административной и судебной области, создали свой судъ и свою администрацію. Во-вторыхъ, они сломили притязанія папъ ко вмѣшательству въ политическія дёла страны. Ихъ притязанію быть намъстниками Бога на землъ они противопоставили свое "Божіею милостію".

Королевская власть дѣлается символомъ національнаго единства и независимости. Правомъ короля на его территорію и народъ прикрывалось и защищалось право народа на самостоятельное развитіе; подъ его защиту становилось всякое движеніе, обезпечивавшее впослѣдствіи національную независимость.

Такъ было и съ движеніемъ протестантскимъ. Протестантизмъ, въ существѣ своемъ, былъ ученіемъ, отрицавшимъ церковный авторитетъ папъ. Но при данныхъ историческихъ условіяхъ онъ не могъ достигнуть этой цѣли иначе, какъ въ союзѣ и подъ покровомъ свѣтской власти. Первые вожди протестантизма въ Германіи и въ Англіи усиленно возвеличивали значеніе власти свѣтской; они добились признанія права каждаго государя допускать въ своихъ владѣніяхъ тѣ исповѣданія, какія онъ сочтетъ нужными. Въ смыслѣ національнаго движенія эта мѣра была важнымъ шагомъ впередъ. Хотя протестантскія церкви во многихъ отношеніяхъ столь же мало были воодушевлены терпимостью къ другимъ вѣроисповѣданіямъ, какъ и ка-

толицизмъ, но ихъ нетериимость никогда не доходила до такихъ результатовъ, и притомъ она смягчалась съ каждымъ поколениемъ. Различіе религій не являлось уже пом'яхою національному единству. Въ протестантскихъ земляхъ намецъ-католикъ могъ быть такимъ же добрымъ гражданиномъ своей страны, какъ и нёмецъ-протестантъ. Но этимъ результатомъ не исчернывалось національное значеніе протестантизма. Если Данты, Макіавелли, Монтени и т. д. вытвснили преобладающее значение латинскаго языка изъ области науки и литературы, то Лютеры, Кранмеры и другіе вытёснили его изъ церкви. Они перевели библію и дали ее въ руки народу; народъ услышаль богослужение на родномь языкь; проповыдь сдылалась ему понятною. Онъ пересталь видёть въ духовенстве лиць, чуждыхъ ему, связанныхъ исключительно съ какимъ-то далекимъ престоломъ. Наоборотъ, само духовенство націонализировалось, сдёлалось неразрывною частью того общества, которому оно призвано было пропов'ядывать слово Божіе. Самый католицизмъ съ тъхъ поръ пріобрѣлъ большее національное значеніе. Со времени реформаціи проводится р'язкое различіе между міромъ протестантско-германскимъ, съ одной стороны, и католико-романскимъ, съ другой. Если протестантское начало содъйствовало развитію религіозной свободы внутри каждой страны, если различіе в роиспов зданій не препятствовало единенію всёхъ членовъ одной народности, то въ дёлё различій между иплыми народами протестантское движение было новымъ шагомъ впередъ. Начало индивидуальности, личной самостоятельности, таившееся въ міръ германскомъ, прорвалось наружу, выразилось въ формахъ церковной жизни, въ общественныхъ учрежденіяхъ, въ поэзіи и политикъ. Народамъ латинскимъ, оставшимся върными католицизму, суждено было развить другія стороны человіческихъ воззрѣній.

Вотъ какимъ вліяніямъ и силамъ обязана своимъ появленіемъ на свѣтъ идея народности, вѣрнѣе сказать — фактъ народностей. Это именно тѣ культурныя силы, которымъ вся Европа обязана своею цивилизацією. Народность есть результатъ тѣхъ силъ, которыя могли залѣчить раны, нанесенныя завоеваніемъ, сломить феодализмъ, поколебать чрезмѣрный авторитетъ папскаго престола, положить твердыя основанія свободы совѣсти, выработать основныя начала новаго государственнаго устройства. Эти ли результаты мы не назовемъ культурными и обще-человѣческими, въ лучшемъ смыслѣ этого слова?

Но мы находимся еще въ первомъ моментѣ возникновенія національнаго вопроса. Мы присутствовали пока при накопленіи матеріала, изъ котораго составились народности. Мы еще нигдѣ не видимъ національной идеи. Она вспыхиваетъ пока въ отдѣльныхъ эпизодахъ исторіи, во время вѣковой борьбы Англіи съ Францією, въ образѣ Орлеанской дѣвы, отчасти въ борьбѣ Нидерландовъ съ Испанією и т. д., но нигдѣ еще она не формулирована въ видѣ самостоятельнаго политическаго принципа. Она сливается пока то съ интересами возставшей буржуазіи, то съ династическими интересами королей, то съ религіозными движеніями и стремленіями. Гдѣ найдетъ она самостоятельную точку опоры? Какъ она будетъ формулирована? Какъ опредѣлится ея существо? Мишле, одинъ изъ величайшихъ историковъ Франціи, т.-е. страны, раньше другихъ развившей и укрѣпившей свое національное единство, — указываетъ на эпоху революціи, какъ на время, когда можно говорить о французской національности, въ точномъ смыслѣ этого слова.

"Идея французскаго отечества, говорить Мишле, темная въ XIII въкъ и какъ бы затерянная въ католической всеобщности, растеть выясняясь; она возсіяла во время войны съ англичанами, прообразилась въ Іоаннъ д'Аркъ. Она затемняется снова въ религіозныхъ войнахъ XVI въка; мы видимъ католиковъ, протестантовъ, но есть ли уже французы?.. Да, туманъ разсъивается, есть, будетъ единая Франція. Національность утверждается съ необыкновенною силою; нація не есть болье собраніе разныхъ существъ; она есть организованное существо, даже болье—правственная личность".

Да! Народность есть нравственная личность. Но, подобно тому, какъ дъйствительное бытіе всякой нравственной личности опредъляется ея сознаніемъ,—cogito—ergo sum,— такъ и бытіе народностей начнется съ того момента, когда онъ скажуть свое cogito—ergo sum.

## III.

Мы оставили народность въ періодѣ физическаго, такъ сказать, ея образованія. Она не выступала еще въ видѣ опредѣленнаго и самостоятельного принципа политической жизни народовъ. Напротивъ, она развивается подъ прикрытіемъ иныхъ принциповъ, далеко не тождественныхъ съ началомъ народности. Между всѣми этими принципами первое мѣсто занимаетъ начало верховенства и независимости государственной власти каждой страны. Изъ этого начала выводится право каждаго государства на самостоятельную жизнь. Нужно ли доказывать, что ни одно чужое правительство не имѣетъ права указывать отечественной власти, какіе законы она должна издавать для своихъ подданныхъ, какъ должны дѣйствовать ея административные органы, какія религіи должны быть терпимы на ея территоріи и т. д.; достаточно сослаться на право верховной власти и не столько на право, сколько на логическіе признаки, со-

держащіеся въ понятіи верховенства. Анализируя логически понятіе верховенства, я нахожу въ немъ признакъ независимости, ибо власть, зависимая отъ другихъ, логически не будетъ уже верховною.

Но достаточно ли этого логическаго и юридическаго понятія для утвержденія національнаго начала въ политикѣ? Тождественны ли эти два принципа, взятые сами по себѣ? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ пусть послужатъ несомнѣнные историческіе факты. Королевская власть, какъ ни различны были ея принципы отъ началъ феодальнаго порядка, сохранила, однако, на себѣ слѣды старыхъ вотчиныхъ началъ. Они видоизмѣнили формы своего проявленія, но ихъ дѣйствіе и результаты въ значительной мѣрѣ напоминали старый порядокъ.

Старое вотчиное начало, въ смыслѣ соединенія политическихъ правъ съ землевладѣніемъ, было вытѣснено успѣхами королевской власти, но затѣмъ оно преобразилось въ начало династическое, во имя котораго счастливая династія могла соединять подъ своимъ владычествомъ самыя разнородныя страны. Внѣшняя и внутренняя политика опредѣлялась не насущными и дѣйствительными потребностями данной народности, а выгодами и честолюбивыми намѣреніями тѣхъ или другихъ династій. Исторія Европы наполнена примѣрами борьбы династій за первенство. Припомните соперничество французскихъ королей съ испанскимъ, потомъ съ австрійскимъ домомъ. Это соперничество проникаетъ, можно сказать, всѣ факты новоевропейской исторіи. Понятно, какъ съ этой точки зрѣнія мало имѣли значенія народные интересы. Въ борьбѣ за преобладаніе династій карта Европы передѣлывалась и мѣнялась ежечасно, соединяя въ одно государство народы, не имѣющіе между собою ничего общаго.

Такимъ образомъ завоевательное начало также не утратило своего значенія въ новое время, съ тою разницею, что рѣчь шла не о завоеваніи одного племени другимъ, а о подчиненіи одного государства или его части другому. Затѣмъ не уничтожились также другіе, частно-гражданскіе способы пріобрѣтенія новыхъ территорій: купля-продажа, дача въ приданое и т. д. Стоитъ вспомнить, сколько одинъ австрійскій домъ "примыслилъ" новыхъ земель посредствомъ счастливыхъ брачныхъ союзовъ. Наконецъ, не должно думать, чтобы и всѣ слѣды феодальнаго порядка были уничтожены успѣхами королевской власти. Королевская администрація очень ревниво охраняла свои политическія права, энергически конфисковала ихъ у вассаловъ, вытѣснила ихъ изъ области государственнаго управленія. Но затѣмъ она оставила имъ различныя общественныя преимущества, поскольку они не стѣсняли ея верховныхъ правъ. Феодализмъ, вымершій какъ политическое учрежденіе, сохранилъ свое значеніе, какъ явленіе со-

*уіальное*. Изъятіе отъ повинностей, преимущества по службѣ, значительная доля вотчинной юрисдикціи, масса повинностей и сборовъ, отбывавшихся низшими классами въ пользу высшихъ,—все это поддерживало старый сословный строй, разъединеніе между элементами одного и того же народа, стало быть, препятствовало внутреннему объединенію націй.

Таковы существенныя черты порядка вещей, непосредственно предшествовавшаго французской революціи. Теперь намъ предстоить одінить значеніе этого важнаго событія въ его отношеніяхъ къ занимающему насъ вопросу.

Въ началъ предыдущей главы намъ пришлось указать на характеръ ученій, опредёлившихъ, такъ сказать, теорію революціи, давшихъ ей нравственное знамя. По общему своему направленію ученія эти не могли возбудить національнаго вопроса и вовсе не имѣли этого въ виду. Существенная цёль, поставленная себё революціеюэманципація человіческой личности отъ стіснительных учрежденій стараго порядка и притомъ на основаніяхъ, равныхъ для всёхъ членовъ общества. Свобода и равенство-таковы два ея лозунга, къ которымъ виоследствии прибавился третій братство. Но идея свободы утверждалась на понятіи прирожденныхъ и неотчужденныхъ правъ человъка вообще, взятаго внъ условій пространства и времени. Понятіе прирожденныхъ правъ одинаково для всёхъ людей — отсюда требованіе равенства. Такимъ образомъ, революціонная теорія явилась, такъ сказать, вселенскою проповедью человеческихъ правъ. Декларація 1789 года провозгласила эти права въ видѣ всемірной истины. Она объявила, что цёль всякаго политическаго общества сохраненіе естественныхъ и неотчуждаемыхъ правъ человѣка. Обращаясь къ человъку вообще, революціонная теорія менъе всего могла имъть въ виду человъка историческаго, т.-е. принадлежащаго къ опредъленной націи, со всвми ея естественными и историческими особенностями. Ко всему прошедшему вожаки революціи не могли относиться иначе, какъ отридательно. Въ прошломъ они видели только забвеніе и поруганіе тіхъ естественныхъ правъ, во имя которыхъ они начали борьбу.

Могла ли подобная теорія вызвать къ жизни начало народности, основанное именно на сознаніи особенностей разныхъ націй? Но историческія судьбы народовъ и практическія послідствія извістныхъ началь не зависять отъ наміреній лиць, ихъ провозгласившихъ. Историческое движеніе имість свои законы, и практическое приложеніе извістныхъ началь часто приводить къ неожиданнымъ результатамъ.

Философское движеніе XVIII столітія и затімь французская ре-

волюція имели несомненное вліяніе на пробужденіе національной идеи уже по одному тому, что они довершили процессъ разложенія средневъкового порядка. Во-первыхъ, такъ называеман просвътительная литература XVIII въка поколебала и даже подорвала множество понятій, уцілівших отъ средних віковъ. Гуманныя идеи, распространенныя французскою, главнымъ образомъ, литературою во всёхъ частяхъ западной Европы, произвели могущественную реакцію противъ завоевательнаго начала. Послъ многихъ стольтій безконечныхъ войнъ, рождается и устанавливается на раціональныхъ основаніяхъ вопросъ о законности завоевательных стремленій въ какой бы то ни было формъ. Затронуть подобный вопросъ значило затронуть вместе съ темъ вопросъ о самостоятельности искусственной системы европейскихъ государствъ, основанной именно на этомъ началь. Затымь реакція противь религіозной нетерпимости, противь суровых в формъ уголовнаго судопроизводства, противъ привилегій нъкоторыхъ классовъ, тяжелымъ гнетомъ лежавшихъ на остальныхъ, пробуждение въ обществъ юридическаго сознания, - все это виъстъ взятое, конечно, возвысило значеніе личности, побудило ее искать лучшихъ формъ жизни и вызвало критическое отношеніе къ искусственнымъ перегородкамъ, раздёлявшимъ каждую націю на замкнутыя сословія. Весь среднев вковый порядокъ теоретически быль осужденъ навсегда. Онъ вымиралъ постепенно, терялъ подъ собою почву и какъ бы ждалъ ръшительнаго удара, чтобы отойти въ въчность. Одряхлівшая французская монархія, омертвівшая германская имперія, Италія съ ея странными "потентатами", съ гнетущимъ вліяніемъ римской куріи и иноземныхъ династій — все это находилось въ ожиданіи катастрофы.

Начало французской революціи породило множество надеждъ, часто преувеличенныхъ. Ожидали, что вожаки революціи произнесуть то практическое слово, котораго всё жаждали послё столётія теоретической подготовки. Здёсь не мёсто разсматривать всё дёйствія революціи и оцёнивать ихъ съ нравственной, политической и другихъ точекъ зрёнія. Наша задача гораздо ўже. Мы должны разсмотрёть результаты революціи относительно занимающаго насъ вопроса.

Революція представляєть два періода. Первый изъ нихъ посвящень провозглашенію и упроченію новаго порядка внутри страны и защить его противь европейской коалиціи. Второй можно назвать завоевательнымь, когда торжествующая Франція выбросила въ Европу батальоны Наполеона І. И тоть и другой періодь имьли большое вліяніе на пробужденіе національнаго чувства, хотя въ совершенно различныхь отношеніяхь.

Въ первомъ період в Франція представила континентальной Европ в примфръ страны, въ которой свободныя учрежденія сплотили народъ и правительство, въ которой старыя провинціальныя особенности уступили місто однообразному департаментскому устройству, дівленіе на сословія пало предъ началомъ гражданской равноправности, религіозная свобода уничтожила различіе между французомъ-католикомъ и французомъ-протестантомъ, общая опасность отъ коалиціи вызвала въ дълу могущественныя національныя силы, въ количествъ 1.200.000 человъкъ. Другими словами, Франція явила примъръ страны, говорившей, чувствовавшей и действовавшей какъ нація, и какъ нація крупко сплоченная и организованная. Такой примурь не могь пройти безследно, особенно если принять въ разсчетъ самую обстановку революціи, въ которой не было ничего обыденнаго. Акты высокаго патріотизма и героизма, перем'вшанные съ прим'врами чудовищныхъ звёрствъ и возмутительнаго насилія; скромный и возвышенный патріотизмъ Гоша и бішеная ярость Карье или Марата; мужественная защита границъ полуодътыми и голодными "патріотами" и сентябрьскія убійства; философскій полеть Кондорсе и гильотина; возвышенное красноръчіе Верньо и бъщеная декламація Баррера-все это представляло такую драму, отъ которой способно было перевернуться все европейское общество.

Но пока Европа оставалась зрительницею вольною или невольною. Изъ Франціи долетали до нея отрывочные слухи то о пышныхъ принципахъ, то о безчеловъчныхъ декретахъ комитета спасенія, то о великихъ подвигахъ, то о звърскихъ убійствахъ. Коалиціи должны были уступать предъ натискомъ французскихъ батальоновъ. Наконецъ, Франція совсъмъ выступила изъ береговъ. На первый разъ она выступила и поступила "по деклараціи правъ". Но потомъ война выродилась въ завоеваніе, со всъми его аттрибутами.

Знаменитая италіанская кампанія Наполеона Бонапарта опредѣлила окончательно характеръ этихъ войнъ, предпринятыхъ яко-бы ради освобожденія народовъ. Италія первая испытала на себѣ силу этихъ освободительныхъ стремленій. Освобожденные народы должны были поплатиться громадными контрибуціями, расхищеніемъ музеевъ, картинныхъ галлерей, тяжкими повинностями на военныя нужды. Этого мало. Миръ, заключенный въ Кампо-Форміо, доказалъ, что завоевательное начало всегда остается вѣрнымъ себѣ, что завоеватель смотритъ на территорію и народы какъ на безгласную добычу, которою можно располагать по своему усмотрѣнію. Наполеонъ не задумался отдать Австріи область Венеціанской республики, которую онъ захватилъ, поправъ всѣ права нейтралитета. Съ этого времени Европа могла уже знать, съ кѣмъ она имѣетъ дѣло, и продолженіе было

достойно начала. Воля французскаго завоевателя передёлывала карту Европы, создавала эфемерныя республики, потомъ столь же эфемерныя королевства. Италія, Бельгія и Нидерланды, значительная часть Германіи подпали посредственному и непосредственному его владычеству. Пруссія была уменьшена на половину и поставлена подъконтроль французскаго правительства. Австрійскій дворъ сохраниль номинальную независимость. Но везді, во всіхъ углахъ континента западной Европы чувствовалась всесильная рука французскаго императора. Даже въ Италіи быль поставлень престоль для его брата.

Только на двухъ противоположныхъ концахъ Европы, въ Англіи и Россіи, сохранялись пока независимыя державы, о которыя сломилось могущество Наполеона. Въ Англіи проснулся старый духъ соперничества съ Францією, старая вражда, двигавшая нѣкогда войско Эдуарда III и Генриха V, руководившая политикою Вильгельма Оранскаго; проснулось желаніе отместки за участіе Франціи въ войнѣ за независимость Сѣверной Америки; пробудились аристократическіе инстинкты, смущенные французскою демократією; заговорили коммерческіе интересы, задѣтые континентальною системою. Англія издавна начала свою борьбу съ республикой и вела ее настойчиво, безъ устали, подбирая сухопутныхъ союзниковъ, сыпала деньги, не брезгала даже поддѣлкою французскихъ ассигнацій.

Безъ всякаго патріотическаго увлеченія мы можемъ сказать, что цёли Россіи были шире и человёчнёе. Борьба, начатая Александромъ I въ 1812 году, была истинною войною за независимость отечества и развилась въ борьбу за независимость Европы. Еще раньше Испанія подала примірь мужественнаго сопротивленія иноземному насилію. Но столкновеніе Наполеона съ Россіею им'йло обще-европейскія посл'ядствія. Въ 1812 году ц'ялость и независимость Россіи были спасены. Съ 1813 года отечество наше становится во главъ европейской войны за независимость. Народы, дремавшіе подъ гегемонією Наполеона, какъ прежде они дремали подъ отжившими учрежденіями германской имперіи, проснулись. Война за освобожденіе долго еще останется однимъ изъ лучшихъ воспоминаній германскаго народа, несмотря на всв новъйшіе его успъхи. Союзники достигли своей цёли. Владычество завоевателя было свергнуто. Франція введена въ прежнія свои границы. Народы освобождены. Но какая судьба ожидаетъ ихъ? При опредъленіи этой судьбы обнаружилось роковое раздвоеніе между элементами, одинаково принимавшими участіе въ борьбъ противъ Наполеона. Остановимся нъсколько на существъ этихъ элементовъ, такъ какъ они уяснятъ намъ дальнъйшее развитіе національнаго вопроса.

Часть европейскихъ обществъ, горячо привътствовавшихъ паденіе

Наполеона, выступила противъ него вовсе не какъ представителя идей 1789 года. Напротивъ, она была воспитана на литературѣ XVIII вѣка; она съ надеждою смотрѣла на первые дни революціи; она относилась къ старому порядку съ такими же чувствами, какъ Лафайетъ или Мирабо. Широкое развитіе и обезпеченіе человѣческой личности чрезъ воспитаніе и хорошія политическія учрежденія составляли главную цѣль ихъ стремленій. Въ освобожденіи и организаціи національностей они видѣли залогъ лучшаго политическаго и общественнаго развитія Европы. Таковы были чувства и идеи, органомъ которыхъ въ Германіи явились Фихте, Арндтъ, Вильгельмъ Гумбольдтъ, Штейнъ, Гарденбергъ и другіе. Прибавимъ къ этому, что великое національное движеніе 1813—1814 годовъ породило множество свѣтлыхъ надеждъ; участіе въ великой борьбѣ возбудило въ европейскомъ обществѣ чувство самоуваженія, съ которымъ совершенно не ладили учрежденія старато порядка.

Другая часть общества и, въ данную минуту, самая вліятельная, полагала, что вся суть борьбы съ Наполеономъ состоить въ реакціи противъ идей 1789 года, что цёль ея есть возвращение къ старому порядку. Но возвратиться къ старому порядку значило утвердить политическую систему европейскихъ государствъ на томъ началѣ, которое лежало въ основъ прежней системы. Начало это, какъ мы видёли, династическое, понимаемое въ самомъ узкомъ смыслё этого слова, или начало легитимитета, какъ наименовалъ его Талейранъ, превратившійся изъ якобинда въ союзника реакціи. Съ этой точки зрѣнія, система государствъ могла быть скомбинирована по соображеніямъ чисто внішняго удобства, хотя бы по соображеніямъ пресловутаго "политическаго равновесія", о которомъ такъ хлопотала и хлопочетъ Англія - конечно, не для другихъ. Но соображенія національных различій, симпатій и антипатій остаются въ сторонъ. Мало того: національныя стремленія представляются неблагонадежными съ полицейской точки зрвнія. Стоить вспомнить, какъ неблагопріятно было въ началѣ встрѣчено возстаніе Греціи противъ турецкаго владычества, какъ преобразователь Пруссіи-Штейнъ, кончилъ свою жизнь въ числъ "подозрительныхъ", какъ патріотъ Аридтъ быль сміщень сь канедры исторіи по неблагонадежности и т. д. Австрійскій императоръ Францъ выдалъ свой секретъ одному французскому дипломату. "Мои народы, сказалъ онъ, чужды другъ другу и темъ лучше. Они не заболевають одновременно тою же болезнью. Когда лихорадка начинается во Франціи, она охватываетъ всёхъ васъ. Я же ввожу венгровъ въ Италію, италіанцевъ въ Венгрію. Каждый стережеть своего сосёда; всё не понимають и ненавидять

другъ друга. Изъ ихъ антипатій рождается порядокъ, изъ ихъ не-нависти—всеобщій миръ".

Жаль, что французскій дипломать не предсказаль Францу I, что настанеть время, когда италіанцы не будуть сторожить венгровь, когда Австрія развалится на двѣ половины,—Австрію и Венгрію,—когда взаимная вражда не будеть уже рождать порядка,—когда венгерское юношество, въ припадкѣ бѣлой горячки, будеть пѣть дивирамбы звѣрствамъ турокъ въ Болгаріи...

Но въ то время, о которомъ мы говоримъ, эти идеи, нашедшія себѣ могущественнаго истолкователя и исполнителя въ лицѣ австрійскаго министра Меттерниха, восторжествовали. Европа была раздѣлена, размежевана, уравновѣшена и укрѣплена нотаріальнымъ порядкомъ дипломатами вѣнскаго конгресса. Правда, "вводъ во владѣніе" не вездѣ обошелся благополучно. Но эти отдѣльныя вспышки не нарушали общаго порядка. Около сорока лѣтъ наружное спокойствіе Европы сохранялось. Германія была заключена въ узкія формы страннаго союзнаго устройства. Италія—отдана на жертву иноземному преобладанію, раздробленію и клерикальному владычеству. Мало того. Идеѣ народности, возвѣщенной такими людьми, какъ Фихте, Штейнъ и другіе, была противопоставлена другая теорія, теорія такъ-сказать оффиціальной народности. Эта теорія относится къ первой, какъ лицемѣріе къ истинному благочестію.

Но глухая работа незримо и постоянно подкапывала основаніе этого прочнаго, повидимому, зданія. Сильныя вспышки то здѣсь, то тамъ доказывали, что наружное спокойствіе не свидѣтельствуетъ еще о внутренней прочности системы. 1848 годъ разомъ потрясъ ее во всѣхъ основаніяхъ. На первый разъ движеніе было задержано. Но съ 1859 года оно дѣлаетъ быстрые и неудержимые успѣхи. Въ какія-нибудь двадцать лѣтъ Италія достигаетъ того, о чемъ не смѣли мечтать старые карбонаріи—полнаго единства и Рима, въ которомъ вѣковѣчный его владѣлецъ папа явится почетнымъ гостемъ. Нужно ли говорить, чего въ то же время достигла Германія? Нужно ли изслѣдовать, что осталось отъ трактатовъ вѣнскаго конгресса?

Остановимся на этомъ моментѣ; дальнѣйшее обозрѣніе фактовъ будетъ уже безполезно, ибо они относятся къ современной исторіи, достаточно извѣстной всякому. Но теперь мы можемъ позволить себѣ сдѣлать нѣкоторые выводы и общія замѣчанія относительно развитія и значенія идеи народности. Этимъ выводамъ и замѣчаніямъ необходимо, однако, предпослать небольшое объясненіе.

Почему мы остановились на развитіи національной идеи на запад'я Европы? Почему мы не обратились къ исторіи народовъ славянскихъ? Причинъ на это много и очень уважительныхъ. Назовемъ

нъкоторыя изъ нихъ. Во-первыхъ, для значительнаго большинства нашего общества съ именемъ западной Европы соединяется-и совершенно правильно - представление о культур и притомъ культур в общечеловъческой. Слъдовательно, показать, какъ идея народности выросла и укрѣпилась на почвѣ западной культуры, какъ она росла и укръплялась по мъръ развитія этой культуры, показать это значитъ выполнить добрую долю задачи моихъ чтеній — доказать, что идея народности есть идея культурная и общечеловъческая. Вовторыхъ, если мы получимъ твердое убъжденіе, что національная идея присуща европейской культурь, то вмысты съ тымы мы найдемы добрую точку опоры для критическаго сужденія о тахъ "культурныхъ" народахъ, которые отказываютъ славянскимъ племенамъ въ томъ, за что они сами пролили много крови, что они сами считаютъ своимъ существеннымъ благомъ. Въ-третьихъ, наконецъ, намъ, строго говоря, нечего доказывать себъ, т.-е Россіи и славянскому міру, все значеніе національной идеи. Вся вѣковая исторія наша есть не что иное, какъ упорная борьба за цёлость нашей народности. Въ то время, какъ западная Европа уже могла отдаться задачамъ внутренней культуры, мы должны были выдерживать натискъ монгольскихъ ордъ, смотръть во всъ стороны, жить на военномъ положении, шагъ за шагомъ открывать себъ доступъ къ морю, пробиваться къ Европъ, по клочкамъ собирать землю, переживать и кръпостное право, и крутую администрацію Москвы и еще болже крутую реформу Петра Ведикаго. Кто изъ насъ не пожелаетъ, чтобы кончилась когданибудь эта страшная работа, чтобы намъ дано было больше времени для работы внутренней, для экономическаго обновленія нашего, для просвъщенія массь, въ которомъ мы нуждаемся не меньше, чъмъ въ хлъбъ насущномъ, для разръшенія многихъ задачъ, еще ожидающихъ творческой руки преобразователя? Кто? Конечно, всъ! Но это благодатное время настанеть не прежде, чъмъ когда мы разрѣшимъ вопросъ о положеніи славянскаго міра въ Европѣ, когда будеть, наконець, признана и утверждена наша действительная равноправность съ прочими членами европейской семьи...

Что же такое національная идея? Повидимому, отвѣтъ на этотъ вопросъ опредѣленно вытекаетъ изъ разсмотрѣнія процесса образованія народностей. Внимательное изученіе этихъ событій показываетъ, что они совершались подъ вліяніемъ стремленій двоякаго рода: съ одной стороны, ими двигали стремленія, которыя чужды всякаго національнаго отпечатка, стремленія къ улучшенію формъ общественнаго и государственнаго быта; съ другой — люди двигались чувствомъ національной независимости, и это чувство было могущественною реакціею противъ искусственнаго созданія государствъ

или системы государствъ, какими являлись, напримъръ, старый германскій союзъ или раздробленная Италія.

Политическій и общественный прогрессъ сочетался съ національнымъ движеніемъ. Въ этомъ нътъ ничего удивительнаго. И тамъ и здёсь мы видимъ полное единство основанія. Основаніе это-постепенное развитие и укръпление начала личной свободы и независимости. Чувство свободы-чувство цёльное, недробимое и недёлимое. Оно находить себъ удовлетворение не въ какомъ-либо одномъ условіи, даже не въ одномъ разряд'в условій, а въ цілой ихъ системф, обезпечивающей самобытное развитіе труда, мысли, вфры, науки, искусствъ, области экономическихъ и нравственныхъ отношеній. Та внашнія, формальныя условія свободнаго развитія личности, которыя могуть быть названы общечелов вческими, т.-е. могуть и обыкновенно должны быть усвоены цёлымъ кругомъ культурныхъ народовъ, — условія эти не могутъ дать человіку всей свободы. Судебныя гарантіи, право передвиженія, религіозная тернимость, свобода печати-чрезвычайно важныя условія для личнаго и общественнаго развитія, но условія только внішнія, безсильныя дать человъку самостоятельное внутреннее содержаніе.

Последняя цель, последнее слово человеческого развитія—творчество, какъ самостоятельный актъ нашей нравственной личности, какъ высочайшее проявление нашего разума, нашего воображения, религіознаго чувства и т. д. Эта великая цёль не можетъ быть достигнута и обезпечена одними внёшними условіями. Для того, чтобы человъческое слово могло сдълать свое дъло, мало дать человъку возможность говорить и писать, — нужно еще, чтобы у него было что сказать; другими словами, чтобы у него было внутреннее содержаніе. Содержаніе это, въ свою очередь, должно быть самостоятельно, иначе вся духовная деятельность человека выродится въ подражание, въ нассивное усвоивание чужихъ мыслей, даже чужихъ чувствъ. Врядъ ли такой результатъ желателенъ. Человъческая культура, какъ совокупность воспитательныхъ средствъ личности, не должна походить на іезуитскую коллегію, образовывавшую одинаково мыслящихъ, одинаково чувствующихъ и поступающихъ автоматовъ. Душа человъческая, т.-е. ея нравственное содержаніе, ея идеалы, ея стремленія дороже цалаго міра, ибо что же будеть для насъ этотъ міръ послѣ нашей нравственной смерти? "Какая польза человіку, если онъ пріобрітеть весь міръ, но погубить свою душу?"

Гдѣ же и при какихъ условіяхъ можетъ выработаться это самостоятельное содержаніе личности? Здѣсь проявляется великое значеніе народности. Народность даетъ человѣку все, что можетъ сдѣ-

лать его самостоятельною нравственною личностью. Она даеть ему языкъ, какъ форму для выраженія его мыслей. И не форму только. Языкъ въ такой степени связанъ съ мыслью, что люди думаютъ словами. А слово не есть достояние того или другого лица, изобрътенное имъ для собственнаго употребленія. Слово есть выраженіе пережитаго представленія народа о предметахъ и отношеніяхъ видимаго и невидимаго міра. Въ языкѣ выражаются особенности народныхъ понятій, особенности, такъ сказать, порядка народнаго мышленія. Стоить вдуматься въ особенности языковь французскаго. немецкаго, англійскаго, италіанскаго и другихъ, чтобы убедиться, что онъ вполнъ соотвътствують особенностямь нравовь, характера. міросозерцанія и т. д. тіхъ народовь, которые на нихъ говорять. Вотъ почему вполнъ самобытнымъ, творческимъ, можетъ быть только писатель, овладъвшій въ совершенствъ языкомъ своего народа. знающій всв его изгибы, тонкости, всв формы. Заставьте его писать на другомъ языкъ, и вы получите декламатора, способнаго красиво говорить общія м'єста, но не способнаго выразить д'єйствительно оригинальную мысль со всёми ея оттёнками.

Пойдемъ дальше. Народность поддерживаетъ и развиваетъ самобытность личности особенностями своей культуры. Каждый человъкъ, взятый самъ по себъ, принадлежитъ къ опредъленной породъ, къ одной изъ тёхъ породъ, на которыя распадается родъ человёческій. Но въ отдёльномъ человёкё, не тронутомъ еще культурою, особенности его породы находятся въ зачаточномъ, зоологическомъ, такъсказать, состояніи. Только въ исторической жизни народа он' получають определенность и устойчивость, видимую форму въ учрежденіяхъ, нравахъ, литературъ, върованіяхъ. Онъ дълаются устойчивъе, потому что только въ исторической жизни делается возможнымъ постоянное вліяніе тёхъ географическихъ, климатическихъ и другихъ внёшнихъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ живетъ цёлый народъ; потому, далье, что только въ исторической жизни обнаруживаетъ свою силу начало преемственности, наслъдственности, установляется масса опредёленных преданій. Особенности эти дёлаются опредъленнъе, потому что облекаются въ видимую и осязательную форму нравовъ и учрежденій, выражаются въ поэзіи, начиная съ народныхъ пъсенъ и былинъ и кончая произведеніями литературы; онъ облекаются въ плоть и кровь въ произведеніяхъ скульптуры и живописи. Отдёльная личность охватывается этими воплощеніями всенародной мысли, нравственности, фантазіи. Она наталкивается на нихъ каждую минуту, на каждомъ шагу. Въ типъ семейной жизни и формъ собственности, характеръ сельскаго хозяйства и общественнаго управленія, въ пъснъ рабочаго и романъ изъ національной

жизни, складъ церкви и характеръ школьныхъ отношеній, вездъ и во всемъ народность выдасть ему свой типъ, свой нравственный и политическій складъ, воспитываетъ его въ извъстномъ направленіи служитъ для него обильнымъ источникомъ вдохновенія и разочарованія, радости и горя, гордости и униженія. Каждый невольно сознаетъ, что только въ общеніи съ своимъ народомъ онъ есть нѣчто, т.-е. самобытное и творческое. Попробуйте оторвать человъка отъ его народа, и вы увидите, какъ изсякнутъ самыя живыя силы, самое могущественное творчество!

Коротко говоря, народность дёйствуетъ воспитательно на человёческую личность потому, что она сама есть собирательная и нравственная личность. Подобно тому, какъ самобытное я каждой личности опредёляется не тёми свойствами и стремленіями, которыя общи ей со всёми другими личностями, а именно ея особенностями, такъ и народная личность опредёляется тёми особенными условіями, которыя выражаются въ народномъ типъ. Какъ образуется этотъ типъ? Подъ вліяніемъ какихъ условій образуется чувство и сознаніе народности? Это вопросъ крайне сложный и требующій соображеній болье подробныхъ, чёмъ ть, какія я могу здёсь предетавить. Мы можемъ, однако, указать на нёкоторыя общія черты этого процесса.

Прежде всего мы должны имъть въ виду, что понятіе народности есть понятіе культурное, следовательно, историческое. Простые физическіе, физіологическіе, такъ сказать, элементы не составляютъ народности. Не должно смѣшивать народность съ племенемъ. Народность можетъ составиться изъ многихъ ассимилированныхъ племенъ. Огромное большинство европейскихъ народностей въ источникъ своемъ разноплеменны. Мы можемъ указать только въ каждомъ народномъ типъ преобладающія черты того или другого племени. Языкъ въ большинствъ случаевъ является главнъйшимъ признакомъ народности; по крайней мфрф это вфрно относительно главнфишихъ и могущественнъйшихъ народностей Европы. Но языкъ становится такимъ признакомъ только послъ долгой исторической работы, послъ того, какъ среди первоначальнаго разнообразія діалектовъ является центральный, такъ-сказать, языкъ съ своею національною литературою. Затемъ примеръ Швейцаріи показываеть, что при известныхъ условіяхъ можетъ образоваться разноязычная народность. Религія можеть сдёлаться признакомъ той или другой націи въ виду историческаго ея положенія среди другихъ. Историческое значеніе Англіи, Пруссіи, Швеціи долго опредёлялось тёмъ, что онё государства протестантскія. Положеніе славянь въ Турціи и нынішней ихъ борьбы главнымъ образомъ опредвляется твмъ, что они націи

христіанскія, въ противоположность мусульманской Турціи. Затёмъ, отвлекаясь даже отъ религіозной борьбы народовъ, явленія крайне прискорбнаго, нельзя не замётить, что оттёнки тёхъ или другихъ религій, складъ церковной жизни той или другой страны отражаются на политическомъ и общественномъ складѣ народовъ. Вліяніе католицизма на Францію, протестантизма на Англію и С. Америку не подлежитъ сомнѣнію. Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, чтобы нація не должна была терпѣть въ своихъ предѣлахъ разныхъ религій, чтобы она отвергала "невѣрныхъ" своихъ соотечественниковъ. Напротивъ, мы указали выше, что образованіе національностей совпадаетъ именно съ разрушеніемъ искусственнаго католическаго единства, съ устраненіемъ религіозной нетернимости. Здѣсь рѣчь идетъ объ естественномъ вліяніи религіи, исповѣдуемой большинствомъ народонаселенія, на его историческія судьбы.

Но мы должны бы представить еще длинный списокъ тѣхъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ слагаются народности. Если въ высшей степени трудно перечислить обстоятельства, при которыхъ образовался характеръ каждаго отдѣльнаго человѣка, если мы должны будемъ воспроизвести въ своемъ умѣ всѣ біографическія его подробности, всю физическую его обстановку со дня рожденія и по данный моментъ, то тѣмъ труднѣе сдѣлать это по отношенію къ цѣлому народу, исторія котораго длиннѣе біографіи отдѣльнаго лица, жизненная обстановка котораго сложнѣе условій отдѣльнаго человѣка.

"Національность, говорить извѣстный французскій мыслитель Бюше, есть результать общности вѣрованій, преданій, надеждь, обязанностей, интересовь, предразсудковь, страстей, языка, и наконець, нравственныхь, умственныхь, даже физическихь привычекь, имѣвшихь точкою отправленія общую цѣль, а центромь опредѣленную и постоянную часть человѣческаго рода, преслѣдовавшую эту цѣль въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній". "Самая могущественная причина образованія національностей, говорить Милль, — тождество политическаго прошлаго, обладаніе національною исторією, слѣдовательно, общность воспоминаній, гордости и униженія, радостей и сожалѣній, соединенныхъ съ одинаковыми событіями въ прощломъ".

Слёдовательно, національность не есть какое-нибудь отвлеченное начало, сразу раздёлившее человёческій родъ на части. Народъ зарабатываеть, завоевываеть ее, какъ отдёльный человёкъ, борьбою и трудомъ достигаеть самостоятельности и оригинальности. "Въ потёлица снёси хлёбъ твой". Такъ, подъ вліяніемъ долгихъ историческихъ испытаній образуется національный типт, и въ этомъ типт воплощается одна какая-либо сторона общечеловёческихъ стремленій, свойствъ ума или фантазіи. Для сохраненія этой самобытности, этого

нравственнаго я народъ способенъ на всѣ жертвы, лишенія, отчаянную борьбу. Съ этой точки зрѣнія, государство является средствомъ охраненія и укрѣпленія народности. Добиваясь своего государства, каждая нація въ сущности ищетъ средствъ обезпеченія своей самобытности; она понимаетъ, что безъ самостоятельности политической, она утратитъ возможность самостоятельной культуры, что она сдѣлается простымъ служебнымъ матеріаломъ для другой народности, что она должна будетъ или усвоить иужую культуру, т.-е. утратить свою личность или застыть въ старыхъ своихъ формахъ, т.-е. отказаться отъ всякаго историческаго развитія.

Провозглашеніе національнаго принципа есть діло віжовой культуры, общей работы всіхть народовъ Европы. Онъ провозглашенъ во имя цивилизаціи и для цивилизаціи. Провозгласить національный принципъ не значить сказать народамъ: "успокойтесь, засните въ своемъ самодовольстві, вамъ нечего заимствовать у другихъ, нечему учиться; оставайтесь такими, какими засталь васъ первый день творенія!"

Напротивъ, провозглашение національнаго принципа налагаетъ на народъ новыя и серьезныя обязанности. Всъ существенные результаты, добытые цивилизаціею другихъ народовъ, должны быть восприняты каждымъ культурнымъ народомъ. Но такое воспріятіе не можетъ состоять въ пассивномъ заимствованіи внёшнихъ формъ чужой жизни. Воспріятіе общихъ результатовъ цивилизаціи имфетъ цёлью обогатить данный національный культурный типъ. Просвівщеніе (понимая подъ этимъ словомъ улучшеніе экономическихъ, умственныхъ и общественныхъ условій) должно вызвать въ народів его творческія силы, побудить его къ самостоятельной работъ,работь надъ самимъ собой. Тотъ, кто призываетъ народъ къ такой работъ, не станетъ льстить народнымъ инстинктамъ, подхваливать народное самодовольство, убъждать его, что все свое хорошо, потому что оно свое. Напротивъ, его уму постоянно будетъ представляться разница между твиъ, что народъ есть въ данную минуту, и твиъ, чвиъ. онъ могъ бы быть по своимъ условіямъ и свойствамъ. Слово обличенія въ его устахъ будеть могущественнымъ средствомъ народнаго пробужденія. Самая сатира сдёлается возвышеннёе и плодотворнъе. Все будетъ направлено къ тому, чтобы поддержать въ народъ живыя начала самодъятельности и самосознанія.

Самосознаніе! Вотъ великое слово, въ которомъ нуждается нашъ славянскій міръ, разсѣянный и разсыпанный подобно песку морскому! Когда, наконецъ, проснется и зашевелится это великое тѣло, въ полномъ сознаніи своей солидарности?

## СТАРОЕ И НОВОЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВО.

Въ послѣднее время "миролюбивая и культурная" партія обрушилась на все, что, по ея мнѣнію, питало воинственные замыслы Россіи и отвлекало ее отъ внутреннихъ вопросовъ. Въ числѣ этихъ вредныхъ элементовъ названы были представители стараго славянофильства въ Москвѣ и неославянофилы, народившіеся въ Петербургѣ. Безпристрастный публицистъ обязанъ раскрывать пустоту этихъ пустыхъ словъ и суемудріе сомнительныхъ мудрецовъ.

Строго говоря, всё обвиненія "славянофильства" въ томъ, что оно толкнуло Россію въ войну и отвлекло насъ отъ "внутреннихъ вопросовъ", устранятся очень легко, если мы предложимъ прокурорамъ отъ "культуры" вопросъ: какимъ внутреннимъ задачамъ помёшала наступившая война? какіе внутренніе вопросы были поставлены на очередь?

Пла ли рѣчь о преобразованіи финансовой системы, готовились ли какія-нибудь другія государственныя реформы? Повѣдайте объ этомъ, и тогда, можетъ быть, славянофилы и неославянофилы посыплютъ пепломъ главу и скажутъ: mea culpa! Насколько мы помнимъ, въ послѣдніе годы мы присутствовали при преніяхъ о возстановленіи вотчинной власти подъ эгидою всесословной волости, да наслаждались оргіей, устроенной Московскими Въдомостями и Русскимъ Въстникомъ по поводу пересмотра университетскаго устава. Если война отвлекла отъ такихъ именно вопросовъ, то объ этомъ едва ли слѣдуетъ скорбѣть. Впрочемъ, любители "культуры" могутъ и утѣшиться: не успѣли прочно установиться слухи о мирѣ, какъ Санктоетербурскія Въдомости завели уже безконечную пѣсню о "богатыхъ и бѣдныхъ" студентахъ и объ устраненіи бѣдныхъ при помощи государственныхъ экзаменовъ.

Но не будемъ злоупотреблять такими аргументами. Между "культурниками" есть люди серьезные, почтенные. Пусть они не забывають, впрочемъ, что и люди, имъ совершенно нелюбезные, оправдывають свои стремленія примѣромъ той же Европы и ея вѣковой культуры: статьи г. Любимова объ университетскомъ уставѣ всѣ спечены на Велькерахъ, Дюбуа Реймонахъ, на примѣрѣ Берлина, Гейдельберга и Лейнцига; рѣчи защитниковъ вотчинной опеки держались на Токвилляхъ, Гнейстахъ и другихъ свѣтилахъ западной науки; покойная Вюсть гремѣла во имя Европы, проповѣдуя обезземеленіе низшихъ классовъ; Шедо - Ферроти былъ завзятый европеецъ.

Кажется, этихъ примѣровъ довольно, чтобъ отдѣлить тѣхъ "европейцевъ", съ которыми мы не хотимъ говорить, и тѣхъ, чье мнѣніе намъ желательно обсудить въ интересахъ истины.

Мы обращаемся къ людямъ серьёзнымъ и честнымъ и будемъ имѣть въ виду ихъ серьёзные аргументы и принципы. Главное обвиненіе, выставленное ими противъ защитниковъ національнаго принципа, состоитъ въ томъ, что "націоналы" отрицаютъ общечеловѣческую культуру, что, поэтому, они потакаютъ народному самомнѣнію и проповѣдуютъ китайскую замкнутость.

Обвиненіе тяжелое, еслибъ только оно было справедливо. Къ сожалѣнію или къ счастью, всѣ обвиненія подобнаго рода составляются путемъ своевольнаго извлеченія крайнихъ выводовъ изъ посылокъ противной партіи. Это похоже на то, какъ еслибъ "націоналы" вздумали обвинять западниковъ въ томъ, что они желаютъ обратить православную Русь въ протестантизмъ.

Да не подумають, впрочемь, что мы желаемь защищать одно ученіе противь другого, выступать съ апологіей славянофильства или неославянофильства. Настоящее время не создано для партій и тьмь болье для секть. Конечно, любой трактать о политикь и всякій учебникь государственнаго права твердять, что партіи суть продукть и признакь нормальной политической жизни. Но едва ли можно твердить о продукть и признакь вещи несуществующей; едва ли возможно именовать "партіями" нъсколько чисто теоретическихь направленій, нъсколькихь "генераловь безь солдать".

Если въ Россіи и можно говорить о партіяхъ, то совершенно въ иномъ смыслѣ. Мы не ошибемся, сказавъ, что, вмѣсто всѣхъ наименованій западниковъ и славянофиловъ, консерваторовъ и либераловъ, нигилистовъ и церковниковъ, соціалистовъ и экономистовъ, мы можемъ поставить два названія — людей честныхъ и плутовъ, при чемъ въ обѣ эти категоріи войдутъ одинаково люди всѣхъ теоретическихъ оттѣнковъ, и категорія плутовъ будетъ гораздо много-

численные партіи честных в людей, и каждая изъ нихъ сойдется на общемъ дёль. Приментирный и браниции приментирный и

Припомнимъ, какъ славянофилы и западники, въ лицѣ лучшихъ представителей, сошлись во время освобожденія крестьянъ, и какъ всѣ они одинаково взглянули на вопросъ о надѣленіи крестьянъ землею, хотя идея "крестьянскаго надѣла" нисколько не вытекала изъ историческаго опыта западной Европы. Припомнимъ, что "принципы" крѣпостниковъ возвѣщались какъ людьми, опиравшимися на преданія своихъ отцовъ, такъ и лицами, бравшими въ примѣръ западную Европу. Кто изъ нихъ былъ противнѣе—рѣшить не беремся. Думаемъ только, что какой-нибудь степной помѣщикъ, защищавшій крѣпостное право во имя того, что и отецъ, и дѣдъ, и прадѣдъ его владѣли Федьками и Тишками, былъ менѣе плутъ, чѣмъ "цивилизованный" крѣпостникъ, декламировавшій о джентри въ Англіи и вотчинной полиціи въ Пруссіи.

Возьмемъ примъръ болѣе близкій къ нашему времени, Въ 1871 году, земскія собранія были спрошены по вопросу о преобразованіи податей. То же зрѣлище; лучшіе изъ западниковъ и лучшіе изъ славянофиловъ сошлись въ желаніяхъ и планахъ и одинаково боролись противъ своекорыстныхъ противниковъ, во имя чего ни ратовали бы они—во имя ли преданій національной исторіи или во имя западной "культуры", истолкованной на свой ладъ. Славянофилъ Самаринъ послѣдніе дни своей жизни посвятилъ вопросу о податной реформѣ, въ которой онъ видѣлъ необходимое дополненіе къ "Положенію о крестьянахъ".

Итакъ, въ трудныя и важныя минуты нашей внутренней жизни немногіе лучшіе люди, безъ различія партій, сходились для общаго дѣла. Такова была ихъ роль, такова она есть въ настоящее время, такою она останется и для ближайшаго будущаго: служить безкорыстно своей родинѣ, представлять изъ себя оплотъ противъ нечистыхъ происковъ, дѣлать бреши въ стѣнѣ плутовъ.

Какъ велика, какъ плодотворна эта роль особенно въ наше время, время эпидемическаго хищничества, дутыхъ предпріятій, растратъ, банковыхъ операцій надъ карманами вкладчиковъ и пайщиковъ, воровства грубаго, воровства тонкаго, воровства поголовнаго, такого, что честный человъкъ начинаетъ сомнѣваться даже въ своей честности! Бросимъ теоретическіе споры, вопросы о единствѣ и множественности культуры, о происхожденіи видовъ и рефлексовъ головного мозга, о связи органическаго міра съ неорганическимъ, о православіи и нигилизмѣ, о разрушительныхъ и охранительныхъ началахъ, о крупной и мелкой собственности, о значеніи неправильныхъ глаголовъ для умственнаго развитія и герундива для нрав-

ственнаго совершенства—оставимъ все это и сплотимся противъ воровъ! Неужели же не хватитъ въ нашемъ обществѣ достаточной нравственной силы хотя бы для такого нехитраго дѣла?

Когда Лотъ просилъ Господа пощадить Содомъ, Господъ объщалъ исполнить его просьбу, если въ городъ найдется хотя десять праведниковъ. Онъ не сказалъ десять консерваторовъ, или охранителей, или благонамъренныхъ, или благорожденныхъ. Нътъ, онъ сказалъ именно десять праведниковъ, людей чистыхъ, непотонувшихъ въ массъ мошенничествъ и воровства. Ихъ не нашлось въ Содомъ. Неужели не найдется ихъ и въ Россия десята стара

О, здѣсь ихъ множество! И эти безстрастные солдаты, безропотно совершающіе величайшіе подвиги, несмотря на гнилые сухари, и эти офицеры, "горѣвшіе какъ свѣча" предъ своими батальонами и умиравшіе какъ мученики, и эти сестры милосердія и врачи—золотыя сердца, это ли не праведники?

Но, вѣдь, роль "праведниковъ" состоитъ не только въ томъ, чтобъ не красть самимъ и благодарить за это Бога, подобно горделивому фарисею. Фарисейская добродѣтель противна Богу и людямъ. Небольшую пользу принесетъ человѣкъ, "не слышай и не имый въустахъ своихъ обличенія".

Въ разныхъ странахъ свъта составлялись общества трезвости; не составить ли въ Россіи "общество безкорыстія", хотя бы ради оригинальности? Во всякомъ случать, мы увтрены, что лучшіе представители какъ "западничества", такъ и "славянофильства" имтютъ право считаться естественными учредителями такого общества. Поэтому они могутъ и должны относиться другъ къ другу съ уваженіемъ и обсуждать свои разногласія спокойно. Представимъ здте понытку такого спокойнаго обсужденія дтя.

Исходная точка русскихъ европейцевъ содержится въ аксіомѣ, что каждый народъ, желающій успѣховъ въ исторіи. обязанъ быть инвилизованъ. Подъ этою истиною подпишутся представители всѣхъ партій. Ни одинъ славянофилъ, ни старый, ни новый, никогда не проповѣдывалъ невѣжества, какъ цѣли или средства народнаго развитія. Но вотъ гдѣ начинается разногласіе.

Западники подъ именемъ цивилизаціи разумѣютъ только цивилизацію европейскую, потому что она, по ихъ мнѣнію, есть цивилизація общечеловѣческая и тотъ путь, по которому обязанъ идти всякій народъ, претендующій на названіе народа цивилизованнаго. Въ этомъ, опять-таки, есть большая доля истины, и славянофилы не отставали отъ своихъ противниковъ въ изученіи западной цивилизаціи. Никому изъ нихъ не приходило въ голову обратить Россію въ Китай или въ Коканъ. Они не отставали отъ своихъ противни-

ковъ и въ томъ, что подъ именемъ цивилизаціи они разумѣли нѣ-который общечеловѣческій элементъ. Но они не считали и не считаютъ западноевропейскую культуру конечнымъ выраженіемъ всего общечеловѣческаго.

Въ этомъ отношеніи, исторія ихъ полемики раздѣляется на два періода, соотвѣтствующіе и двумъ эпохамъ въ міросозерцаніи ихъ противниковъ.

Въ сороковыхъ годахъ, философія исторіи была построена на гегелевой системъ. Что проповъдываль Гегель—достаточно извъстно. Признавая общечеловъческій характеръ цивилизаціи, Гегель утверждалъ, вмъстъ съ тъмъ, что въ каждую эпоху исторіи человъчества одинъ избранный народъ былъ выразителемъ культуры даннаго времени и, вслъдствіе этого, становился во главъ всего человъчества. Человъчество должно было слъдовать за нимъ въ качествъ послушнаго подражателя. Этого мало. Развивая свою теорію первенствующихъ народовъ, Гегель утверждалъ, что современная намъ культура есть послюднее выраженіе человъческаго духа, и что мъсто первенствующаго народа въ этомъ послъднемъ періодъ исторіи принадлежитъ германскому племени.

Отсюда два вывода. Во-первыхъ, что человъчество не изобрътетъ уже ничего новаго и что ему остается только тихонько доживать свой въкъ, усвоивая до тла культуру, принадлежащую цивилизованнымъ народамъ. Во-вторыхъ, что конечная цъль развитія человъчества состоитъ въ уподобленіи германскому племени.

Противъ этихъ двухъ выводовъ и протестовали перете славянофилы. Они приняли гегелеву теорію о единствѣ культуры и о первенствующемъ въ каждую эпоху народѣ. Но они отвергли его мысль, что человѣчество вступило въ послѣдній фазисъ своего развитія, и что германское племя сказало послѣднее слово цивилизаціи. Они отвергли эту мысль, потому что предъ ними раскинулось огромное племя, еще не игравшее первенствующей роли въ исторіи, но въ будущность котораго они вѣрили. На пророчество Гегеля они отвѣтили другимъ. Они сказали: "Нѣтъ, германское племя не сказало послѣдняго слова цивилизаціи; владычество его падетъ и будетъ отдано племени славянскому, въ качествахъ котораго таятся условія новаго роста общечеловической цивилизаціи". Отсюда ихъ теорія о "гніеніи Запада" и будущемъ величіи славянства.

Эта теорія, равно какъ и теорія Гегеля, можетъ быть опровергнута простою алгебраическою формулою a+b больше a. Никакой народъ не можетъ сдѣлаться представителемъ всего человѣчества. Какъ бы ни была высока его культура, она все-таки будетъ иастью общечеловѣческой цивилизаціи. Германское племя никогда

не могло считаться главою человъчества, равно какъ и славяне никогда не станутъ во главъ его, въ качествъ исключительныхъ носителей истины: a+b+c+d+f больше a, каково бы ни было достоинство и красота этого a.

Теорія Гегеля пала; старое славинофильство видоизмѣнилось. Съ паденіемъ гегелевой теоріи видоизмѣнился и взглядъ на цивилизацію, "Теорія" была проста: она предписывала всему человѣчеству коротать свой вѣкъ въ созерцаніи "абсолюта", воплотившагося въ германскомъ племени. Теперь "кланяться" было некому. Цивилизація, оставаясь общечеловѣческою, явилась, однако, продуктомъ цивилизаціи многихъ народовъ — французскаго, италіанскаго, нѣмецкаго, англійскаго и т. д. Стало быть, опредѣленнаго объекта для поклоненія уже не было. Кланяться приходилось или всѣмъ, или по выбору. Кто кланялся нѣмецкому идеализму, кто французской дентрализаціи, кто англійскому самоуправленію или американской свободѣ.

Пивилизація, прежде существо конкретное, потому что оно сидёло въ Берлинѣ, въ аудиторіи Гегеля, вдругъ сдѣлалась существомъ собирательнымъ и отвлеченнымъ. Положеніе становилось затруднительнымъ. Предметы для поклоненія приходилось обозначать въ общихъ выраженіяхъ. Такими выраженіями явились: культура и Западъ. Но возраженіе было уже готово. Оно было подсказано политическимъ движеніемъ послѣдняго времени. Изъ полицейскаго однообразія, установленнаго вѣнскимъ конгрессомъ, вдругъ выдвинулись элементы разнообразія — народности. Италія стала опровергать теорію Гегеля на представителяхъ нѣмецкой культуры въ этой несчастной странѣ; сама Германія усомнилась въ томъ, что "абсолютъ" уже сказалъ свое послѣднее слово, и попробовала сказать нѣсколько новыхъ словъ. На свѣтъ Божій народилось новое явленіе, и это явленіе сдѣлалось однимъ изъ элементовъ общечеловѣческаго движенія.

Теперь нѣтъ уже мѣста теоріи призванныхъ народностей; народности не хотятъ уже первенства и господства, а желаютъ
чего-то лучшаго — свободы. Теперь никакая завоевательная война
не будетъ признана инструментомъ цивилизаціи, какъ это было
даже во время войнъ революціонной Франціи. Всякая война
только тогда будетъ оправдана чувствомъ народовъ, когда она предпринята или для защиты своей народности, или для освобожденія
другой. Съ каждымъ годомъ въ народахъ укрѣпляется сознаніе,
что общечеловѣческая культура есть результатъ дѣйствія многихъ
народовъ, обогащающихъ ее именно своимъ различіемъ, свободнымъ
проявленіемъ своихъ духовныхъ силъ. Поэтому, порабощеніе одного

изъ народовъ есть преступление противъ человъчества, потому что такое порабощение лишаетъ культуру одного изъ ея элементовъ.

Съ этой точки зрѣнія, и славянскій вопросъ получиль новую постановку. Рѣчь шла уже не о томъ, чтобъ разрушить Европу панславизмомъ, а чтобъ дать славянству то, что получила уже вся Европа, въ чемъ она видитъ условіе своего прогресса—свободу народности. По подрадова за продности.

Вотъ почва, на которой стоятъ "новые славянофилы", и съ этой почвы ихъ мудрено будетъ сбить. Но не всѣ возраженія идутъ съ этой стороны. Большинство ихъ отправляется отъ другихъ "точекъ".

"Новые славянофилы", — говорять намъ, — "требуя національной свободы для племень, имъ любезныхъ, отвергають въ то же время значеніе культуры, выработанной народами западной Европы. Они безъ устали твердять о какомъ-то самостоятельномъ развитіи, свысока третируя величайшіе результаты западнаго просвѣщенія".

Одного, кажется, не отвергаютъ противники славянофиловъ что они усердно желаютъ своему народу полнъйшаго развитія. Въ этомъ отношеніи всъ "партіи" согласны между собою. Но если это такъ, то позволительно спросить, какое иное можетъ быть развитіе, кромъ развитія самостоятельнаго? Это безспорно и относительно отдъльнаго человъка, и относительно народовъ.

Когда ученикъ будетъ заниматься исключительно зубреніемъ учебниковъ въ гимназіи и записокъ въ университетѣ, изъ него не выйдетъ развитого человѣка, способнаго къ самостоятельному дѣйствію. Если народъ вызубритъ и перейметъ всю культуру другого народа, изъ него не выйдетъ творческой силы всемірной исторіи, а образуется автоматъ, орудіе для другихъ цѣлей. Вѣдь, это азбука! Удивительно только, что одни и тѣ же люди гремятъ противъ рутинной дрессировки въ школѣ и оправдываютъ такую дрессировку въ политикѣ.

Но дрессировочное направленіе имѣетъ и худшія стороны. Не подлежить сомнѣнію, что большинство "западниковъ" принадлежить къ такъ называемому либеральному лагерю. Они отъ души желаютъ всякихъ хорошихъ учрежденій своей родинѣ, и въ этомъ нельзя имъ не сочувствовать. Но они не предвидятъ очень простого вопроса изъ "охранительнаго" лагеря: "Во имя чего—могутъ имъ сказать—желаете вы всѣхъ этихъ вещей для народа, мало способнаго къ культурѣ и хорошаго только до тѣхъ поръ, пока его держатъ на возжахъ? Чего ради хотите вы благодѣтельствовать разныхъ Тишекъ, Прошекъ и Савосекъ, которыхъ ваши же литераторы представляютъ въ состояніи, близкомъ къ скотскому? Но отъ скотовъ развѣ можетъ произойти что-нибудь, кромѣ скотскаго? Положитесь же на интелли-

гентную власть и предоставьте ей осуществление культурной задачи".

Коротко, ясно и, что самое главное, возразить нечего. Когда народъ представляется существомъ безъ всякой внутренней силы, безъ присущихъ ему способностей и особенностей, достойныхъ уваженія, въ видъ нѣкоторой tabula rasa, пригодной только для начертанія общихъ формулъ цивилизаціи. тогда къ чему для него "самостоятельность"? Ведите его, куда угодно, дѣлайте изъ него, что хотите охранителя ли всеевропейскаго порядка или передовой отрядъ соціальной революціи, все равно!

Вотъ отчего "неославянофилы" такъ жмутся при видъ безусловнаго поклоненія чужимъ образдамъ, въ которомъ они находятъ зародышъ всякихъ попытокъ вертъть страною, какъ "податливымъ тальникомъ".

"Общечеловъческая" культура есть, въ сущности, извъстное число условій образованія, подлежащихъ чисто математическому измъренію. Большое число школъ, большое количество жельзныхъ дорогъ, шоссе, больницъ, благотворительныхъ заведеній и т. д. Но что такое общечеловъческая культура въ нравственномъ смысль? Преобладаніе духовныхъ стремленій надъ животными, говоритъ профессоръ Блунчли. Совершенно справедливо. Но "духовныя" стремленія до крайности различны у разныхъ народовъ, и именно этимъ разнообразіемъ объясняется богатство содержанія человъческой культуры; именно поэтому славянофилы желаютъ, чтобъ духовному элементу ихъ народности дано было развиться ко благу всего человъчества.

' Да что же сдълали славяне, гдъ ихъ права на свободу, на сочувствіе "образованныхъ" людей?

Мм. гг.! Мы слышали уже подобное возражение въ эпоху освобождения крестьянъ. Не говорили ли тогда, что крестьянъ нужно сначала "образовать", едва ли не провести чрезъ университетъ, а потомъ уже освободить? Тогда же основательно возражали, что "образование" недоступно рабамъ, и что къ образованию способенъ только свободный человъкъ. Теперь повторяютъ то же по отношению къ племенамъ славянскимъ. Пусть явится болгарский Ньютонъ, или черногорский Дарвинъ, или боснийский Гейне, и тогда уже можно будетъ подумать о славянскихъ "братьяхъ". Логика рабовладъльцевъ,перенесенная на международныя отношения!

Давайте народу школы, пути сообщенія, больницы, кредитныя установленія; облегчайте ему возможность пріобр'ятенія земли, переселенія на лучшія земли, обезпечьте его личность отъ насилія; чёмъ больше будетъ сдёлано въ этомъ направленіи, тёмъ лучше.

Но не посягайте на его нравственную личность. Не дёлайте изъ него того, другого или третьяго. Пусть онъ самъ сдёлается тёмъ, чёмъ ему угодно.

Когда европейски образованный инженеръ проводить желѣзную дорогу, не обсчитывая рабочихъ и не подготовляя тилигульскихъ катастрофъ, мы рукоплещемъ его дѣлу. Но когда "европейски образованные" гг. Чичеринъ и Герье доказываютъ "неославянофилу", князю Васильчикову, пользу отмѣны общиннаго землевладѣнія во имя "европейской науки", мы говоримъ имъ: дальше! Когда они, сверхъ того, доказываютъ свое превосходство тѣмъ, что имъ извѣстны вполнѣ латинскія спряженія и мелкіе факты средневѣковой исторіи, въ насъ рождается чувство, близкое къ презрѣнію.

Нѣтъ, не имъ побѣдить свѣтъ; не имъ свернуть съ дороги исторію; не имъ задавить національное движеніе, это лучшее пріобрѣтеніе новѣйшей общечеловѣческой культуры. Вліяніе мощнаго духа чувствуется всюду. Его не хотятъ призпавать только книжники.

И это не ново. Когда въ Палестинъ явился Мессія, народъ поклонился ему; но іерусалимскіе профессора не признали и потребовали "да распять будеть". И воть подъ крестомъ распятаго снова собрались народы, требуя себъ свободы. Посмотримъ, надолго ли новъйшіе "профессора" отсрочать исполненіе предназначеннаго?

## прошедшее и настоящее.

I.

## 1856 и 1879 годы.

Двадцать три года тому назадъ заканчивалась тягостная для насъ крымская война. Никогда еще, несмотря на геройское самоотвержение нашихъ войскъ, на безпримърную оборону Севастополя, русское государство не испытывало такого пораженія. Сердце надрывалось отъ страшныхъ въстей; жгучею болью отозвалось извъстіе о гибели черноморскаго флота: горьки были тяжкія условія парижскаго мира. Между твиъ, не все былъ мракъ, не все было горе. Въ воздухв носилось что-то сввжее, обнадеживающее, что-то напоминающее "смертію смерть поправъ". Бросая взглядъ назадъ, припоминая все видънное и слышанное, мы можемъ выразить тогдашнее положеніе вещей въ немногихъ словахъ: положеніе вещей было печально, но весьма опредпленно. Всв знали въ чемъ двло. Мы несомнюнно были побъждены, и несомнънность эта подтверждалась ясными какъ день статьями нарижскаго трактата. Всв знали также, почему и какъ мы были побъждены: каждый ясно видъль язвы отечества. Всв лучшіе люди знали, наконець, за что нужно браться. Все, потребное для новыхъ дней, было продумано и прочувствовано задолго до рокового дня сдачи Севастополя. Отъ этого тогдашніе лучшіе люди выступили въ полномъ сіяніи и блескъ своихъ ясныхъ идей, точно бабочка, прогрызшая стѣнки своей куколки и несущаяся навстръчу восходящему солнцу. Ничто не можетъ такъ охарактеризовать тогдашняго состоянія лучшихъ умовъ, какъ следующее мёсто изъ Записки о кръпостномъ состоянии Ю. Ө. Самарина. Мы позволимъ себъ привести это мъсто цъликомъ, не опасаясь утомить вниманіе читателя. В подражение примежение подделжение

"Съ самаго начала восточной войны, — говоритъ записка, — когда еще никто не могъ предвидъть ея несчастнаго исхода, громадныя приготовленія нашихъ враговъ озабочивали людей, понимавшихъ положеніе Россіи гораздо менъе, чъмъ наше внутреннее неустройство.

"Событія оправдали ихъ опасенія. Мы сдались не передъ внъшними силами западнаго союза, а передъ нашимъ внутреннимъ безсиліємъ. Это убѣжденіе, видимо проникающее всюду и вытѣсняющее чувство незаконнаго самодовольствія, такъ еще недавно туманившее намъ глаза, досталось намъ дорогою цѣною; но мы готовы принять его, какъ достойное вознагражденіе за всъ наши жертвы и уступки.

"Мы слишкомъ долго, слишкомъ исключительно жили для Европы, для внѣшней славы и внѣшняго блеска, и, за свое пренебреженіе къ Россіи, мы поплатились утратою именно того, чему мы поклонялись,—утратою нашего политическаго и военнаго первенства.

"Теперь, когда Европа привътствуетъ миръ, какъ давно желанный отдыхъ, намъ предстоитъ воротить упущенное. Съ прекращенемъ военныхъ подвиговъ, передъ нами открывается обширное поприще для трудовъ мирныхъ, но требующихъ не менъе мужества, настойчивости и самоотверженія. Мы должны обратиться на себя самихъ, изслъдовать коренныя причины нашей слабости, выслушать правдивое выраженіе нашихъ внутреннихъ потребностей и посвятить все наше вниманіе и всъ средства ихъ удовлетворенію.

"Не въ Вънт, не въ Париже и не въ Лондонъ, а только внутри Россіи завотемъ мы снова принадлежащее намъ мисто въ сонмъ европейскихъ державъ; ибо внѣшняя сила и политическое значеніе государства зависитъ не отъ родственныхъ связей съ царствующими династіями, не отъ ловкости дипломатовъ, не отъ количества серебра и золота, хранящагося подъ замкомъ въ государственной казнѣ, даже не отъ численности арміи, но болѣе всего отъ цѣльности и крѣпости общественнаго организма. Чѣмъ бы ни болѣла земля: усыпленіемъ мысли, застоемъ производительныхъ силъ, разобщеніемъ правительства съ народомъ, разъединеніемъ сословій, порабощеніемъ одного изъ нихъ другому — всякій подобный недугъ, отнимая возможность у правительства располагать всѣми подвластными ему средствами и, въ случаѣ опасности, прибѣгать безъ страха къ подъему народной силы, воздѣйствуетъ неизбѣжно на общій ходъ военныхъ и политическихъ дѣлъ.

"Эта истина, подъ тяжкими ударами судьбы, постепенно проникаетъ въ общественное сознаніе, и оттого въ минуты, подобныя настоящей, охотнѣе, чѣмъ въ спокойное время, выслушивается горькая правда, совѣсть общественная говоритъ громче, больнѣе отзываются старые, запущенные недуги и, казалось бы, въ той же мѣрѣ должна возрастать рёшимость на всякую жертву для коренного испёленія".

Такъ говориль этотъ цёльный человёкъ въ одну изъ горчайшихъ минутъ, какія когда либо переживала Россія. Въ его словахъ много горя, но горя бодраго, горя не старика, похоронившаго послёдняго сына, а юноши, съ покорностью волё Божіей похоронившаго отца и бодро принимающагося за исполненіе высокаго жизненнаго долга. Не слышно въ его рёчи тоски безъисходной; отъ нея вёетъ лучшими чувствами человёка — вёрою, надеждою и любовью. Въ Самаринё говорила лучшая часть русскаго общества, имёвшая твердую надежду, что ихъ "горькая правда" будетъ выслушана, вёрившая въ пробужденіе "общественной совёсти" и умёвшая дать волю своей неподдёльной любви къ родинё. Какъ-то завидуешь этой ясности мысли, цёльности воззрёній и прямотё ихъ выраженія.

Перенесемся черезъ двадцать три года, послѣ того какъ Самаринъ написалъ свою записку, прямо къ настоящей минутѣ и постараемся дать добросовѣстный отвѣтъ на вопросы: такъ ли ясно современное положеніе вещей? Возможны ли такіе прямые отвѣты на запросы нашего времени, какъ тѣ, что давали Самарины и Милютины на запросы своего?

Отвѣтъ несомнѣненъ. Современное положеніе печально своею неясностью; отвѣты на всѣ вопросы представляются крайне затруднительными.

Какъ въ 1856 году, такъ и теперь закончена война. Побъдили ли мы? Повидимому, -- да. Турецкія армін разбиты, значительная часть Болгаріи освобождена отъ турепкаго ига, Сербія и Черногорія добились известныхъ правъ, Карсъ и Батумъ отданы въ нашу власть. Но наша вынужденная остановка передъ Царьградомъ, но характеръ прелиминарнаго Санстефанскаго договора, но постановленія договора берлинскаго громко говорять, что мы отступили-и не предъ силою оружія, а предъ однимъ давленіемъ западно-европейскихъ державъ. Кончилась ли самая война? Повидимому, — да. Мирный договоръ подписанъ, ратификованъ и обнародованъ во всеобщее свъдъніе. Но неясность положенія дёль на Балканскомъ полуостров'є попрежнему грозитъ серьезными столкновеніями, попрежнему требуетъ напряженія народныхъ силъ. Радоваться или печалиться? Подвиги нашихъ войскъ, беззавътное самоотвержение нашихъ солдатъ и офицеровъ, слова: Шипка, Карсъ, Балканы, Плевна, говорятъ — радуйтесь; но состояніе балканскихъ дёлъ, но тяжкое финансовое и экономическое положение наводять на грустныя размышления. По общему сознанію, величина жертвъ не вполна соотватствуетъ полученнымъ результатамъ. Есть даже основание сказать, что въ этой смѣси элементовъ пораженія гораздо больше, чѣмъ элементовъ побіды.

Что же, однако, случилось въ течение этихъ двадцати трехъ лѣтъ внутри Россіи? Спали ли мы, отложивъ въ сторону всѣ наши внутреннія дѣла? Нѣтъ и нѣтъ! Крестьяне освобождены, суды преобразованы, мѣстное самоуправленіе основано, печать находится въ лучшемъ положеніи, чѣмъ въ 1855 году, армія преобразована, десятки тысячъ верстъ покрыты желѣзными дорогами, количество школъ умножилось, средства кредита увеличились и т. д.

Между тъмъ, провъряя наше внутреннее положение, мы не испытываемъ чувства довольства и по поводу внушнихъ неудачъ готовы повторить и въ дъйствительности повторяемъ слова Самарина: "мы сдались не предъ внѣшними силами западнаго союза, а предъ нашимъ внутреннимъ безсиліемъ". Повидимому, мы въ правѣ сказать эти горькія слова даже въ большей мірь, чімь Самаринь. Послідній произнесъ ихъ тогда, когда мы были побъждены, побъждены превосходною военною силою европейской коалиціи. Теперь же Россія, явившись на Берлинскій конгрессь поб'ядительницею на поляхъ сраженій, сдалась предъ одною угрозою коалиціи, за зеленымъ столомъ конгресса. Этотъ фактъ свидътельствуетъ о нашемъ внутреннемъ положеніи громче севастопольскаго погрома. И дійствительно, нигдъ, ни въ одномъ уголкъ Россіи нельзя найти полнаго довърія къ окружающимъ насъ условіямъ. Это недовѣріе питается различными чувствами, выражается въ различныхъ формахъ, даже дъйствуетъ различно. Въ иной средъ, болъе образованной, оно формулируется ясно; въ другой-оно чувствуется, какъ некоторый гнетъ, причины котораго не видно.

Нѣтъ довѣрія къ экономическимъ силамъ кран, нѣтъ увѣренности въ финансовыхъ способахъ, нѣтъ вѣры въ новыя и старыя учрежденія, нѣтъ даже вѣры другъ въ друга. Всякій жмется, бонзливо озирается кругомъ, трепещетъ за свое достояніе, вяло ведетъ свои дѣла, живетъ изо дня въ день, боясь заглянуть въ будущее, точно это будущее есть какая-то глубокая яма, на днѣ которой лежитъ грозное чудовище. Эти чувства присущи людямъ всѣхъ такъ называемыхъ "партій": консерваторамъ, ретроградамъ, либераламъ всѣхъ оттѣнковъ. Можно было бы назначить весьма высокую премію за указаніе человѣка спокойнаго, счастливаго и свѣтло смотрящаго на будущее. Скажемъ больше: озлобленіе входитъ какъ-то въ моду, желчь цѣнится дорого, гораздо дороже всѣхъ другихъ человѣческихъ "ингредіентовъ"; довольный, если таковой найдется, покажется уродомъ, пришлецомъ съ того свѣта, мертвымъ, а не живымъ человѣкомъ.

Но неужели же желчь, недовольство и озлобление такія пре-

красныя, такія желательныя вещи? Неужели мужественное отношеніе къ будущему, в ра въ себя и въ свою страну, наконецъ, взаимное довъріе такія скверныя, уродливыя и позорныя вещи?

На это можно возразить, что ни одно общество въ мірѣ не слагается изъ довольныхъ; что самыя просвѣщенныя, самыя богатыя общества кишатъ недовольными, обрушивающимися на окружающія ихъ условія; что общества эти перестали бы идти впередъ съ той минуты, какъ элементы эти застыли бы въ самодовольствъ. Совершенно вѣрно! Но мы различаемъ два рода недовольства или, точнѣе, два рода скептическаго отношенія къ окружающей "средѣ".

Одно "отрицаніе" вытекаетъ изъ сознанія несоотептствія дѣйствительныхъ силъ и наличныхъ стремленій даннаго общества
съ формами, въ которыхъ оно живетъ,—изъ сознанія, что общество
переросло такія-то установленія, такія-то формы своего быта. Это
отрицаніе здоровое: въ немъ нельзя не видѣть одного изъ существенныхъ условій прогресса. Въ основаніи его лежитъ живая вѣра
въ силы своего народа, убѣжденіе, что онъ, по своимъ нравственнымъ качествамъ, по размѣру таящихся въ немъ силъ, достоинъ
лучшаго, и что для осуществленія этого лучшаго найдутся люди.
Такъ, въ 1856 году "отрицаніе" охватило и фундаментъ тогдашняго
общества, т.-е. и крѣпостное право, и суды, и мѣстное управленіе, и
условія печатнаго слова. Говорилось громко и сильно; многіе пугливые умы приходили въ ужасъ отъ "бомбы отрицанія", попавшей въ
наше общество. Но въ этой "бомбъ" содержалась великая вѣра и
въ силы страны, и въ ея будущее.

Много великихъ заслугъ должно быть признано за дѣятелями той эпохи, но едва ли не самая важная заслуга ихъ заключалась въ этой въръ, которая жила въ нихъ и которую они умѣли пробуждать въ другихъ. Глубоко вѣрили въ свой народъ люди, предложившіе только что освобожденной массѣ крѣпостныхъ формы общиннаго самоуправленія безъ той чиновничьей опеки, что царствовала въ области "самоуправленія" государственныхъ крестьянъ. Горячо вѣрили въ общество люди, замѣнявшіе старыя формы суда судомъ гласнымъ съ участіемъ присяжныхъ. Они не хандрили и не плакались, говоря, что "людей нѣтъ и не будетъ", что "какъ же вдругъ", что мы "недоросли" и т. д.

Такое отрицаніе, говоря словами одного німецкаго философа, похоже на світлую улыбку юноши, вступающаго въ жизнь въ полномъ сознаніи своихъ силъ. Инымъ характеромъ запечатлівно другое отрицаніе. Оно исходить изъ предположенія несостоятельности общества, изъ недовірія къ народнымъ силамъ, изъ убіжденія, что народь неспособень къ высшимъ формамъ жизни. Это уже отрица-

ніе въ полномъ смыслѣ слова, ибо въ основаніи его лежитъ нуль. Это не "свѣтлая улыбка юноши", а искаженное лицо агонизирующаго старика; это—"суета-суетствій" Экклезіаста.

Какъ ни прискорбно, но мы должны признать, что мнёнія, ходящія въ значительной части нашего общества, подходять именно подъ вторую категорію отрицанія; несмотря на то, что "отрицается". теперь гораздо меньше (мы говоримъ о массв общества), чвмъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Что тогда не отрицалось? Кто не жилъ этимъ отрицаніемъ, подъ которымъ билась, однако, кипучая жизнь. рвались неизвъданныя еще силы? Теперь, говорю я, отрицается гораздо меньше. Напротивъ, "интеллигентное" большинство жадно хватается за разные "якори спасенія", не прочь поговорить и о пользахъ самоуправленія, и о преимуществахъ новыхъ судовъ, и о святости семейныхъ узъ, и о неприкосновенности собственности и т. д. Но глазъ сколько нибудь опытнаго наблюдателя видитъ, что все это дълается изъ приличія и въ видахъ самоутъшенія. но что въ сущности никто не въритъ и въ дъйствительность "утверждаемаго". Если вамъ случится поговорить съ этими людьми немного поближе, когда они оставять всё условныя приличія, то непремённо услышите отъ нихъ безотрадныя фразы — людей нётъ, силъ нётъ, потребностей нътъ, разумънія нътъ, т.е. нътъ всего духовнаго человека, какъ единичнаго, такъ и коллективнаго. Что же остается за этимъ вычитаніемъ? Остается масса физическихъ организмовъ, какъ-то и зачемъ-то живущихъ, безъ всякой цели, безъ всякаго опредъленнаго призванія, какъ бы исключительно въ силу того, что ихъ родители обладали силою воспроизведенія, и для того, чтобы воспроизвести себъ подобныхъ.

Съ этой точки зрѣнія позволительно спросить: не было ли бы для человѣчества безразлично, если бы, говоря словами Хомякова, страна отъ Вислы до Урала, отъ Бѣлаго моря и до Чернаго была населена вогулами, вотяками или бѣлыми медвѣдями?

Къ такому выводу приходять, кажется, наши западные друзья, прилежно указывающіе на полную несостоятельность нашего отечества, на рѣшительную неспособность его не только къ дальнѣйшему совершенствованію, но и къ поддержанію того новаго, что создалось послѣ тяжкихъ дней крымской войны.

Итакъ, послѣ двадцати-трехъ лѣтъ трудовъ Россія для себя и для другихъ остается загадкою, загадкою тягостною, мучительною. Будущее темно не только потому, что никто не можетъ предвидѣть результатовъ современнаго состоянія—въ этомъ отношеніи будущее всегда и для всѣхъ темно,—но потому, что пути, по которымъ мы идемъ, остаются загадочными.

Между тѣмъ мы переживаемъ такую важную историческую минуту, что ясность сознанія и опредѣленность плана дѣйствій представляются безусловно необходимыми, какъ для внѣшнихъ, такъ и для внутреннихъ дѣлъ нашихъ предеставляются дълъ нашихъ предеставляются дълъ нашихъ предътва предъем дълъ нашихъ предътва предъем дълъ нашихъ предътва предъем дълъ нашихъ нашихъ предъем дълъ нашихъ предъем дълъ нашихъ наших

Только что кончившаяся война оставила намъ следующій назойливый вопросъ: должны ли мы, послѣ великихъ трудовъ и жертвъ, утвердить законную долю нашего вліянія на Балканскомъ полуостровъ, въ видахъ обезпеченія судьбы молодыхъ славянскихъ государствъ и собственныхъ интересовъ? Или мы работали исключительно для расширенія "сферъ" австрійскаго, англійскаго и всякихъ другихъ "вліяній", кромѣ русскаго? Разрѣшеніе этихъ вопросовъ настоятельное теперь, чемъ когда либо прежде, именно потому, что событія послідняго времени завели восточныя діла далеко за предёлы "проблемъ". Мы находимся уже на Балканскомъ полуостровѣ; Турецкая имперія уже расшатана; лучшіе ен друзья думають не о томъ, чтобы возстановить и поддержать ее, а о томъ, чтобы, захвативъ извъстныя ея части, утвердить свое "вліяніе". "Оккупація", совершенная Австрією, и захватъ Кипра, совершенный Англією, лучшая иллюстрація къ этому положенію. Это еще не все! Силою русскаго оружія на Балканскомъ полуостровъ созданъ рядъ новыхъ государствъ. Во что обратятся они? Будутъ ли они естественными союзниками Россіи, сдівлаются ли они спутниками враждебной намъ планеты? Что это вопросы не праздные, доказывается твив, что не только Румынія, но и Сербія тяготіють уже къ Австріи и вообще къ Занаду больше, чемъ къ Россіи. Не будеть ли того же, въ ближайшемъ будущемъ, и съ Болгаріей? част просед примене в примене в

Столь же опредъленно, не человъческимъ сознаніемъ, а событіями, ставятся вопросы по внутреннимъ дъламъ нашимъ. Не должно забывать, что съ 1856 года, по волъ Государя и завъту лучшихъ русскихъ людей, мы, дъйствительно, завоевывали себъ утраченное внъшнее положеніе не вню, а внутри Россіи, цълымъ рядомъ реформъ: реформою крестьянскою, земскою, судебною и т. д. Именно эта обновленная Россія завоевывала себъ довъріе и уваженіе, несмотря на то, что проведеніе реформъ, осложненное польскимъ возстаніемъ, требовало великихъ усилій, тратъ и не давало времени на внѣшнія предпріятія. Несомнѣнно, однако, что обновленіе Россіи было встръчено съ симпатіями, что оно поддерживало въ русскомъ обществъ въру въ себя и бодрость, необходимую для всякой активной роли.

Какая же именно Россія останется на историческомъ поприщѣ теперь? Подъ какимъ флагомъ будетъ она идти? Вопросы въ высшей степени сложные, пока не рѣшенъ другой, болѣе общій и болѣе сложный вопросъ: дѣйствительно ли новыя учрежденія, полученныя

Россією, являются чёмъ-то *необходимымы*, вытекающимъ изъ всего нашего прошлаго, а не случайнымъ подаркомъ фортуны, слёпой и капризной? Прямой и искренній отвётъ на этотъ вопросъ необходимъ и для уясненія себѣ нашего внутренняго положенія, и для опредѣленія нашего мѣста въ Европѣ. Внутри Россіи мы часто слышимъ, что въ 1861 году мы не только не вышли на прямую дорогу, а сбились съ пути, и что теперь намъ слѣдуетъ искать истинной дороги изъ Мекки въ Медину. Дѣйствительно ли это такъ? Въ самомъ ли дѣлѣ Россія пустилась въ "новое" безъ исторіи и безъ преданій? Въ самомъ ли дѣлѣ она можетъ оставить эту дорогу, избранную якобы случайноя и по капризу, съ тою легкостью, съ какою бросаются случайныя тропинки, проложенныя въ дремучемъ непроходимомъ лѣсу?

### II.

# Россія и Европа.

Вопросительно смотрить на насъ западная Европа, съ недоумъніемъ смотримъ мы сами на себя. Но загадочность положенія тяжко отзывается на судьбъ отдѣльнаго человѣка, а тѣмъ болѣе на судьбахъ великой націи. Отъ степени опредпленности положенія зависить степень довпрія къ ней другихъ народовъ и впры въ самое себя; а довѣріе и вѣра суть первѣйшія и необходимыя условія, коими опредѣляется вѣсъ и значеніе націи въ человѣчествѣ.

"Власть мивнія, — говориль Р. Пиль, —все болве и болве возвышается надъ владычествомъ физической силы. Доввріе, хорошая репутація двлаются все больше и больше самымъ вврнымъ средствомъ поддержать величіе каждаго народа".

Да, намъ нужно довъріе другихъ народовъ, "хорошая репутація" въ ихъ средъ. Мы не сторонники "европейской" политики въ смыслъ служенія чуждымъ намъ интересамъ, какъ это бывало во времена священнаго союза: такая политика служила намъ во вредъ и портила нашу репутацію. Мы не поклонники знаменитой фразы: "что скажетъ Европа?"—въ томъ смыслъ, какой она часто имъла въ нашихъ общественныхъ и правительственныхъ кругахъ. Дъло идетъ, конечно, не о томъ, чтобы пустить Европъ пыль въ глаза роскошью нашихъ празднествъ, безумными тратами за границею, мнимыми успъхами нашего просвъщенія; не о томъ также, чтобы въ угоду кому бы то ни было заводить у себя вещи для насъ безполезныя и даже вредныя. Такъ смотръли на дъло въ эпоху нашихъ, такъ сказать, ученическихъ годовъ, въ то время, когда мы только что

прорубили окно въ Европу и съ любопытствомъ ребенка присматривались къ тому, что тамъ дѣлается, жадно перенимая и подражая безъ разбора и безъ толка.

Время такого ребяческаго космополитизма прошло. Въ самой Европѣ національное начало сдѣлало быстрые успѣхи именно подъ вліяніемъ просвѣщенія, и ни одинъ изъ народовъ западной Европы не принесетъ своей самобытности въ жертву "мнѣнію", которое о немъ будутъ имѣть его сосѣди. Національная самобытность каждаго европейскаго народа есть плодъ великихъ трудовъ цѣлыхъ поколѣній въ области политической, религіозной, научной, литературной и эстетической. Эти великіе труды выковали національный характеръ, выработали индивидуальный типъ каждой націи.

Но рядомъ съ этимъ совокупнымъ трудомъ цѣлаго *круга* народовъ выработались извѣстныя понятія, представленія и вѣрованія, сдѣлавшіяся *общими* для всѣхъ одинаково. Ихъ называемъ мы общечеловѣческими. Этотъ осадокъ вѣковой цивилизаціи и является масштабомъ, критеріумомъ, которымъ народы европейскіе опредѣляютъ принадлежность той или иной націи къ своему кругу, на основаніи котораго они относятся къ Персіи или къ Бирмѣ иначе, чѣмъ къ Италіи или къ Англіи. На этомъ, наконецъ, основаніи международный европейскій союзъ составляется изъ весьма опредѣленнаго круга народовъ, съ исключеніемъ остальныхъ.

Съ этой точки зрвнія вопрось "что скажеть Европа?" получаеть весьма определенный и почтенный смысль. Онь означаеть, что Россія, какъ держава въ культурномъ смыслѣ европейская, должна въ дълахъ своихъ сообразоваться съ извъстными общими требованіями европейской цивилизаціи. Законность этого вопроса вполнъ установлена реформою Петра Великаго. Заслуга Петра, несмотря на всв его увлеченія и крутой образь двиствій, состояла именно въ томъ, что онъ вдвинулъ насъ въ кругъ просвъщенныхъ европейскихъ народовъ и темъ спасъ насъ именно какъ націю, давъ намъ возможность самобытнаго существованія на ряду съ другими народами Европы. Безъ него мы остались бы страною дикою и неравноправною, съ европейской точки зрвнія; Европа относилась бы къ намъ такъ, какъ англичане относятся къ Индіи, какъ испанцы, французы, голландцы и англичане относились къ Америкъ: какъ къ "объекту" колонизаціи и эксплуатаціи, какъ къ объекту, а не какъ къ субъекту международнаго права. Если мы существуемъ теперь, какъ русскіе, т.-е. какъ великая нація съ голосомъ въ международномъ союзъ, то мы обязаны этимъ Петру, вдохнувшему въ насъ европейское просвъщение, давшему намъ мъсто въ ряду европейскихъ народовъ. И мы можемъ развиваться какъ Россія до тъхъ поръ,

пока сохранимъ это мъсто, пока насъ не собыютъ съ него, отогнавъ въ Азію, чему мы неръдко сами помогаемъ.

Уваженіе Европы нужно намъ, несмотря на то, что по существеннымъ вопросамъ внѣшней политики мы расходимся съ нею, что по славянскому вопросу мы сталкиваемся съ ел противодѣйствіемъ. Именно теперь, когда вопросы поставлены рѣзко, необходимо, чтобы не было сомнѣній въ качествахъ знамени, находящагося въ нашихъ рукахъ, въ нашей способности поддержать его и довести дѣло до конца. Необходимо, чтобы и на поприщѣ славянскаго вопроса въ насъ видѣли силу европейскую, а не какую-либо иную, чтобы въ насъ видѣли соперника равнороднаго, а не пришельца изъ другой части свѣта. Необходимо это потому, что нравственныя силы, несмотря на теорію "бисмаркизма", не утратили своего значенія, и система "желѣза и крови", нѣкогда возвѣщенная Бисмаркомъ, подвергается теперь тяжелому испытанію въ самой Германіи.

Но степень уваженія и довърія къ народу зависить отъ двухъ условій: 1) отъ того, въ какой мъръ онъ, въ своихъ учрежденіяхъ и дъйствіяхъ, осуществляетъ общія требованія культуры, считающіяся признаками цивилизованнаго народа; 2) отъ того, въ какой мъръ онъ представляетъ нъчто цъльное, неразрозненное внутри. Остановимся сначала на первомъ условіи.

Съ того времени, какъ Россія стала воспринимать европейское просвѣщеніе, т.-е. со времени Петра Великаго, наши внутреннія преобразованія, въ ихъ исторической послѣдовательности, представляють три типа и три эпохи, отмѣченныя именами Петра Великаго, Екатерины ІІ и нынѣ царствующаго Государя Императора Александра ІІ. Каждый изъ этихъ типовъ представляетъ особенности, тѣсно связанныя съ послѣдовательными перемѣнами въ западно-европейскихъ обществахъ, служившихъ для насъ образцами, и съ условіями самого русскаго общества.

Петръ Великій дома имѣлъ дѣло съ закрппленными сверху до низу сословіями, не игравшими никакой общественной роли и имѣвшими смыслъ только въ государствъ и чрезъ государство. Первое изъ этихъ сословій, будущее дворянство, служилые люди были только матеріаломъ, изъ котораго составлялись разныя государственныя установленія, которымъ наполнялись армія и вновь созданный флотъ. Поэтому задача Петра Великаго состояла именно въ исправленіи правительственнаго механизма, дабы привести его въ нѣкоторый уровень съ механизмомъ государствъ, съ какими онъ находился въ ближайшихъ отношеніяхъ: спеціально Швеціи и Пруссіи. Но въ этихъ государствахъ, особенно же въ Германіи, онъ видѣлъ сильное развитіе такъ называемаго полицейскаго государства,

построеннаго на принципъ государственнаго всемогущества, направленнаго къ осуществленію всеобщаго блага и воплощеннаго въ хорошо организованной, дисциплинированной и зорко контролируемой системъ правительственныхъ учрежденій. Къ воспроизведенію этой системы и направились всв усилія Петра. Ударивъ мощною рукою по обветшавшимъ приказамъ, "гдъ судьи дълали, что хотъли, ибо излишнюю мощь имели", онъ старательно укладываль "служилыхъ людей" въ формы коллегіальнаго производства, создавалъ массу новыхъ должностей въ центръ и въ провинціи, сочинялъ для нихъ регламенты и инструкціи, учреждаль надъ ними строгій надзоръ, училъ точному "исправленію законовъ" и самъ трудился съ ними, какъ последній изъ служащихъ. Несмотря на все частныя уклоненія, на всю ненадежность его слугъ, плохо мирившихся съ "исправленіемъ законовъ", въ общемъ ему удалось выдержать и довести до конца основную мысль его реформы. Онъ создаль изъ Россіи государство, по строю своему соотвётствовавшее ближайшимъ государствамъ Европы, способное бороться съ ними, разговаривать на равныхъ правахъ. Изъ своей новой правительственной машины онъ создаль страшный тарань, пробивавшій Россіи все новые и новые пути въ Европу. Она делала свое дело даже после того, какъ руки Петровой не было, когда при преемникахъ его многое было испорчено и расшатано; старая репутація Петра жила въ его твореніи, давая авторитетъ его учрежденіямъ и бодрость лучшимъ русскимъ людямъ. Правъ былъ Өеофанъ Прокоповичъ, говоря, что непреходящее дъло совершиль великій преобразователь:

"Какову онъ Россію свою сдѣлалъ, такова и будетъ; сдѣлалъ добрымъ любимою, любима и будетъ; сдѣлалъ врагамъ страшною, страшна и будетъ; сдѣлалъ на весь міръ славною, славна и быти не перестанетъ" за врагодовата с

Время шло; въ глухую и неприглядную, во многихъ отношеніяхъ, пору, наставшую послѣ кончины Петра Великаго, общество, однако, не стояло на мѣстѣ. Московскіе "чины", дисциплинированные Петромъ для государственной службы, стали понемногу открѣпляться. Обязательная служба дворянства, служба "вѣчная", постепенно ограничивается и, наконецъ, вовсе отмѣняется. 18 февраля 1762 года дворянству дается первая жалованная грамота. Сначала фактически, а потомъ и юридически открѣпившееся сословіе наполняеть мѣстности, образуя ядро будущаго дворянскаго "корпуса", который заявить о своихъ нуждахъ въ большой коммиссіи 1767 года и будетъ призванъ къ участію въ мѣстномъ управленіи Екатериною II.

Правда, уже въ законахъ Петра Великаго можно найти стремление организовать мъстное управление съ участиемъ въ немъ со-

словій. Увздные коммиссары должны были избираться дворянствомъ и действовать подъ контролемъ избравшаго ихъ общества. Городское управленіе, по регламенту главному магистрату, вв рялось выборнымъ отъ городскихъ сословій учрежденіямъ. Но эти попытки не ладили съ общимъ строемъ тогдашнихъ установленій и съ общимъ положеніемъ сословій. Для того, чтобы сословіе могло д'яйствовать какъ общественная сила, необходимо, во-первыхъ, чтобы общее его положение въ государствъ было точно опредълено, и во-вторыхъ, чтобы законодательство обезпечило извёстныя личныя права его членовъ, признало за ними извъстное "достоинство". Ни того, ни другого не было во времена Петра Великаго. Изъ своего знакомства съ Западомъ онъ вынесъ главнымъ образомъ теорію правительственнаго механизма, на который онъ обратилъ особенное вниманіе, такъ какъ онъ былъ ему нуженъ для цілей его реформы и для международной борьбы. Не должно забывать притомъ, что въ его время, въ эпоху сильнаго развитія государственнаго абсолютизма, общественный строй Европы быль заслонень оть глазь челов вка, мало знакомаго съ дёломъ, механизмомъ правительственнымъ.

Екатерина II находилась въ другихъ условіяхъ. Она близко знала Западъ въ его правительственной и общественной организаціи. Она, изучавшая творенія великихъ мыслителей XVIII вѣка и въ особенности Монтескьё, владёла теоріею сословнаго государства, была проникнута самою идеею сословій, какъ опредёленныхъ элементовъ общества и государства. Эти идеи и опредълили направленіе ея законодательства. При этомъ должно имъть въ виду, что она восприняла теорію западнаго государства не въ среднев вковой ел формъ, а въ видъ, измъненномъ теоріями XVIII въка, которыя виоследстви привели къ разрушенію сословнаго государства. Отъ этого въ знаменитомъ "Наказъ" императрицы можно найти много противоръчія между его: общими идеями и практическимъ ихъ примъненіемъ къ вопросамъ государственнаго устройства. Идеи "естественной свободы", съ которыхъ начинаетъ императрица, выражаются затемь въ формахъ сословной организаціи. Но это объясняется и формою общества, въ которомъ жила императрица, и твиъ, что самъ Монтескьё мыслиль монархію только въ формъ государства COCJOBHATO ASSIGNATION RATE

Несмотря на то, что общія идеи Екатерины II выразились въ довольно узкой формѣ, онѣ дали сильный толчокъ нашему общественному развитію. Россія услышала отъ нея то, чего она никогда еще не слышала; Европа съ уваженіемъ смотрѣла на преобразовательницу.

Законы Екатерины II не только призвали извъстныя сословія

къ участію въ мѣстномъ управленіи, но и открыли этимъ сословіямъ возможность дѣйствія, путемъ точнаго опредѣленія ихъ корморативныхъ и личныхъ правъ. Дѣйствительно, сословіе, какъ пѣлое, не имѣетъ возможности дѣйствовать, пока законъ не установить его какъ корпорацію, имѣющую право проявлять свою коллективную волю; затѣмъ сословная корпорація будетъ безсильна, если всѣ отдѣльные ея члены не будутъ обезпечены въ своихъ личныхъ правахъ, въ своей личной безопасности. Корпорація, составленная изъ лично-безправныхъ членовъ, есть абсурдъ, внутреннее противорѣчіе.

Императрица постаралась опредёлить права дворянскаго общества, какъ корпораціи губернской, и городского общества, какъ корпораціи містной. Кроміство, она подробно остановилась на личныхъ правахъ отдівльныхъ членовъ этихъ корпорацій. Посліднія имість и свое общее теоретическое основаніе въ "Наказів" и ближайшее практическое опредівленіе въ двухъ жалованныхъ грамотахъ дворянству и городамъ 1785 года.

"Наказъ", руководствуясь ученіемъ Монтескьё, указываетъ на общую, идеальную, такъ-сказать, основу правъ личныхъ. "Въ чемъ состоитъ, -- спрашиваетъ "Наказъ", -- цъль верховной власти (de la souveraineté)? Не въ томъ, чтобы лишить людей естественной ихъ свободы, но въ томъ, чтобы направить ихъ дёйствія къ ведичайшему изъ всёхь благь". Христіанская религія "возбуждаеть въ каждомъ честномъ человъкъ желаніе видъть всякаго согражданина подъ покровительствомъ законовъ, которые, не стъсняя его благосостоянія, защищали бы его отъ всякаго дъйствія, противнаго этому правилу". "Законы, --продолжаетъ "Наказъ", --должны, сколь возможно, охранять безопасность каждаго гражданина въ частности... Политическая свобода въ гражданинъ есть спокойствіе духа, вытекающее изъ мнънія, которое каждый имъетъ о своей безопасности; и для того, чтобы граждане имфли эту свободу, нужно, чтобы правительство было таково, чтобы одинъ гражданинъ не боялся другого, но всѣ боялись бы однихъ законовъ".

Эти общія положенія практически выразились, какъ того и слідовало ожидать, въ сословномо государстві, въ виді различныхъ привилегій, пожалованныхъ сословіямь, согласно ихъ чести и достоинству. Эта идея сословной чести была, въ свое время, важнымъ средствомъ для утвержденія въ человікі чувства независимости, личнаго достоинства и безопасности, безъ которыхъ немыслимо общественное значеніе и ділтельность сословій.

"Безъ суда да не лишится благородный жизни, чести и имѣнія; да не судится благородный окромѣ своими равными; дѣло благороднаго, впадшаго въ уголовное преступление и по законамъ достойнаго лишения дворянскаго достоинства, или чести, или жизни, да не вершится безъ внесения въ сенатъ и конфирмации императорскаго величества; тѣлесное наказание да не коснется до благороднаго; подтверждаемъ на вѣчныя времена въ потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу"—таковы характерныя постановления дворянской жалованной грамоты 1).

"Мѣщанинъ (т.-е. вообще городской обыватель) безъ суда да не лишится добраго имени, или жизни, или имѣнія; мѣщанинъ судится мѣщанскимъ судомъ; подтверждается и строго запрещается, да не дерзнетъ никто безъ суда и приговора въ силу законовъ тѣхъ судебныхъ мѣстъ, коимъ суды поручены самовольно отобрать у мѣщанина имѣніе или оное разорять; запрещается мѣщанамъ учинить безчестіе; первая и вторая гильдія освобождаются отъ тѣлеснаго наказанія"—таковъ тонъ жалованной грамоты городамъ 2).

Перечитывая эти документы теперь, въ эпоху развитія началь равноправности, когда самое слово "привилегія" звучить непріятно въ ухѣ современнаго человѣка, можно, повидимому, отнестись весьма скептически къ мысли законодателя, создавшаго такія преимущества. Дѣйствительно, многія изъ привилегій, содержащихся въ жалованныхъ грамотахъ, странны даже не съ современной точки зрѣнія—въ родѣ привилегіи ѣздить пугомъ или парой, смотря по "сословію". Но историкъ не можетъ относиться къ дѣяніямъ прошлаго съ точки зрѣнія современныхъ требованій. Онъ долженъ понять смыслъ законовъ и мѣръ въ общемъ процессѣ историческаго развитія даннаго народа, опредѣлить ихъ мѣсто въ поступательномъ движеніи страны.

Въ этомъ движеніи сословныя привилегіи занимаютъ важное и почетное мѣсто. Мы говоримъ, конечно, не о всѣхъ "преимуществахъ", но сумѣемъ оцѣнить то, что составляло цѣнное пріобрѣтеніе для всей страны. Намъ кажется несправедливою привилегія, въ силу которой одно сословіе, въ силу своего "достоинства", было изъято отъ податей и повинностей, тогда какъ низшіе классы несли на себѣ все бремя государственныхъ тягостей. Съ этимъ мы вполнѣ согласны; въ такихъ "преимуществахъ" ярко обнаруживаются невыгоды сословнаго строя вообще. Но были другія преимущества, въ которыхъ выразились лучшія общечеловическія начала, въ силу чего они и не могли остаться удѣломъ только одного сословія, но расширяли понемногу свое дѣйствіе.

Такъ, дворянская и городовая грамоты, провозглашая свободу

<sup>1)/</sup>Cr. 9-13, 15, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ct. 84, 85, 87, 91, 107, 113.

нъкоторыхъ классовъ отъ *тълеснаго наказанія*, сами того не замѣчал, осудили тѣлесное наказаніе *вообще*; признавая его несогласнымъ съ "достоинствомъ" дворянина, именитаго гражданина, купцовъ первой и второй гильдіи, грамоты не могли удержать человѣческій умъ отъ весьма логическаго заключенія, что тѣлесное наказаніе несовмѣстно съ достоинствомъ *человъка*, что оно *позорно* вообще.

Такимъ образомъ, эта "привилегія" была первою реакцією противъ владычества кнута, противъ тѣхъ порядковъ, когда Лопухина, вслѣдствіе интриги, была истерзана кнутомъ и, съ урѣзаніемъ языка, сослана въ Сибирь. Благодаря этой привилегіи, въ извѣстной части общества народился человъкъ, явились понятія о человѣческомъ достоинствѣ, и эти понятія дали свой плодъ, по крайней мѣрѣ въ лицѣ лучшихъ русскихъ людей. Недаромъ при самой Екатеринѣ пытьки были отмѣнены для всѣхъ сословій. Но развитіе понятій пошло дальше.

Жалованныя грамоты были изданы въ концѣ XVIII вѣка; въ первой четверти XIX, незабвенный графъ Мордвиновъ выступилъ съ грознымъ мнѣніемъ противъ кнута, оставленнаго для непривилегированныхъ сословій.

"Съ того знаменитаго для человѣчества и правосудія времени,— такъ начинается мнѣніе доблестнаго старика, — когда европейскіе народы отмѣнили пытки, они истребили и орудія, коими производимы были мученія. Одна Россія сохранила у себя кнутъ, орудіе, бывшее въ употребленіи при пыткахъ, одно названіе котораго поражаетъ ужасомъ русскій народъ и даетъ поводъ народамъ иностраннымъ заключать, что Россія находится еще въ дикомъ состояніи, безъ просвѣщенія и иравственныхъ понятій о человикъ, существъ высшей степени чувствительномь".

"Законъ христіанскій, испов'ядуемый нами,—говорить онъ дальше, — возбраняеть мученія, научаеть кротости и милосердію, и началомъ вс'яхь доброд'ятелей ставить любовь къ ближнему, къ человпку, который носить на себ'я печать величія и благости Творца".

Съ такою же силою возстаеть онъ и противъ наложенія клеймъ на лицѣ преступника: преступника:

"Лицо человѣка,—говоритъ Мордвиновъ,—Творецъ оживотворилъ чувствами души и знаменіями ума. Эта одушевленная часть тѣла не долженствовала бы быть мѣстомъ поруганія, тѣмъ болѣе, когда однажды положенное пребываетъ неизгладимымъ".

Да это азбука, скажутъ намъ. Азбука?! Но вѣдь и азбука была изобрътена въ свое время, и это изобрѣтеніе произвело великій переворотъ въ человѣчествѣ! Вѣдь и великія заповѣди "не укради"

и "не убій" точно такъ же "азбука", но для вразумленія народовъ эти азбучныя истины нужно было произнести въ гром и молніи на гор в Синайской. Азбука! Но отчего же эта азбучная истина не осуществилась до 17 апрыля 1863 года? Почему и теперь не излишне твердить, что законъ христіанскій "возбраняетъ мученія"?

Велика была заслуга людей, проповѣдывавшихъ такія "азбучныя" истины; но и они не могли бы выработать въ себѣ такихъ понятій, если бы сами не принадлежали къ "привилегированному" сословію, для котораго были произнесены слова императрицы: "тѣлесное наказаніе да не коснется до благороднаго", если бы они не вдохнули въ себя европейское просвѣщеніе съ его "азбучными" истинами. Московскій бояринъ, котораго сѣкли за всякія провинности, большія и малыя, никогда не произнесъ бы такой истины.

Такова была роль этихъ привилегій; благодаря имъ, хотя на первый разъ въ узкой формѣ, въ наше законодательство и въ наше общество проникали понятія о законности, объ уваженіи къ правамъ, о невыгодахъ произвола. Подъ ихъ вліяніемъ выросли люди, сумѣвшіе возвести частное къ общему, отрѣшиться отъ узко-сословнаго раздѣленія на "права", отвернуться отъ самихъ привилегій и посмотрѣть на самое право, какъ на условіе всенародной жизни. Послушайте, какія ноты слышатся въ обществѣ, гдѣ нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ изъ знати набирались шуты, увѣковѣченные на картинѣ Якоби.

Графъ Мордвиновъ, критикуя учреждение министерствъ и указывая на вліяніе исполнительной власти на отправленіе правосудія, говорить, вслёдь за Монтескьё и царственнымь авторомь Наказа: "Всегда и вездъ признаваемо было за непреложную истину, что раздпленіе властей составляеть совершенство правительства: законодательная, судебная и исполнительная власти должны упражненіяхъ и дізніяхъ своихъ быть раздіздены. Одна не должна входить въ предълы и обязанности другой... Нераздъление властей въ турецком правительств сдвлало то, что на поляхъ древней Греціи исчезло изобиліе урожаевъ и померкла красота земли. Въ великолъпныхъ ея городахъ не осталось и слъдовъ прежнихъ художествъ и наукъ, повсемъстно же водворилась дикость, уныніе и нищета. Нынъ же въ Анинахъ 1) живутъ пастухи и гдъ поучали Платоны и Сократы, тамъ кружатся съ крикомъ дервиши и бъснуются юродивые умомъ, коихъ почитаютъ святыми. Столь пагубно смъщение властей, поставленныхъ для созидания общественнаго и

<sup>1)</sup> Писано въ 1827 году.

частнаго благосостоянія и для удержанія въ здоровь и силь царствъ земныхъ продолжения за продолжения въздоровь в и силь царствъ

Конечно, графъ нѣсколько преувеличилъ значеніе "раздѣленія властей". Но во всей этой тирадѣ нельзя не видѣть горячей любви къ законности, отвращенія къ произволу, воспроизведенія знаменитаго афоризма Бентама: "трудъ производитъ, законъ сохраняетъ".

## III.

# Переломъ.

Реформы Екатерины II дали законное мѣсто извѣстнымъ общественнымъ силамъ; послѣднія получили опредѣленное строеніе съ возможностью коллективнаго дѣйствія; сословныя привилегіи нѣсколько подняли сознаніе личныхъ правъ и уваженіе къ нимъ; подъ ихъ вліяніемъ сложился общественный классъ, лучшіе представители котораго способны были воспринять болѣе широкія идеи, выработанныя на западѣ Европы, и стать въ челѣ поступательнаго движенія въ первые годы царствованія Александра I. Изъ привилегированнаго общества вышли первые бойцы противъ привилегій, противъ сословнаго строя и въ особенности противъ владычества одного сословія надъ другимъ, т.-е. противъ крппостного права. Имена Радищева, Новикова, братьевъ Тургеневыхъ, Сперанскаго, Румянцова, и т. д. громко свидѣтельствуютъ о силѣ разъ даннаго движенія, которому не суждено было уже останавливаться, несмотря на всѣ неблагопріятныя условія.

Но эти идеи и эти люди были элементами *будущаго*. Конкретная форма екатерининскаго государства выражала, какъ уже замъчено, эти идеи въ болъе узкой, односторонней формъ.

Привилетіи, созданныя главнымъ образомъ для высшаго въ государствѣ сословія, оставляли массу въ состояніи безправія, подъ владычествомъ "привилегированныхъ". Крѣпостное право, противъ котораго поднялись теоретическія возраженія со стороны самой императрицы, въ коммиссіи для составленія новаго уложенія и въ литературѣ, на практикѣ было столь же грубо, какъ и въ XVII вѣкѣ, если не грубѣе. Скажемъ больше: если лучшіе люди, дѣйствительно переработанные просвѣщеніемъ, усвоившіе себѣ понятіе о человѣческомъ достоинствѣ не только для себя, но и для другихъ, возставали противъ этой язвы, то "европейцы" поверхностные, налощенные европейскими "манерами", но оставшіеся дикарями въ своемъ существѣ, относились къ этой массѣ "мужиковъ" такъ же, какъ настоящіе европейцы относились къ неграмъ въ американскихъ колоніяхъ. Не говоримъ уже о людяхъ "непосредственныхъ", изъ всѣхъ правъ дворянства разумѣвшихъ одно: право владѣть крѣпостными людьми. Они были настоящими мелкими тиранами, изъ рядовъ которыхъ выходили Солтычихи, Каннабихи и т. д.

Понятно, само собою, что власть такого сословія и при таких в условіяхъ не могла быть положена въ основаніе даже мѣстнаго управленія. Сила крѣпостного права была обратно пропорціональна дѣйствительному значенію дворянства въ управленіи. Такимъ фундаментомъ общественнаго зданія легко объясняется и оправдывается, напримѣръ, 84 ст. учрежденія о губерніяхъ, на основаніи которой государевъ намѣстникъ: "имѣетъ пресѣкать всякаго рода злоупотребленія, а наипаче роскошь безмѣрную и разорительную, обуздывать излишество, безпутство, мотовство, тиранство и жестокости", или по ст. 82 онъ: "долженъ показать въ поступкахъ своихъ добродѣтельство, любовь и соболѣзнованіе къ народу".

Къ этому должно присоединить, что низкій еще уровень образованія даже въ "первенствующемъ" сословіи давалъ полный поводъ къ административной опекѣ; что вновь созданныя учрежденія сами ждали "указаній", наставленій и разрѣшенія всякихъ недоумѣній; что даже коронныя учрежденія, построенныя на началахъ коллегіальныхъ, по своему личному составу, въ силу влоупотребленій и страсти къ "богопротивному лакомству", также нуждались въ зоркомъ надзорѣ со стороны генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ, властей единоличныхъ съ "правомъ исправленія".

Велики были частные недостатки вновь созданных установленій не столько въ идев, сколько на практикв, опредвлявшейся всвми привычками, правами и преданіями мало цивилизованнаго общества. Но въ общемъ—типъ государства, созданнаго Екатериною II и просуществовавшаго до реформъ последняго времени, подходилъ кътипу ближайшихъ намъ державъ. Существо его можетъ быть выражено однимъ словомъ: это было государство сословно-бюрократическое, т.-е. то самое государство, которое мы видели, въ лучшихъ, конечно, формахъ, въ Пруссіи до 1848 г.

Въ Россіи соотношеніе этихъ двухъ элементовъ: сословій и бюрократіи, должно было опредѣлиться иначе, чѣмъ на Западѣ, т.-е. въ пользу бюрократіи, начала приказнаго. Это зависѣло отъ многихъ причинът статого водова западачата ставинализатися

Во-первыхъ, на Западъ сословія и ихъ корпораціи создались въ эпохи слабости центральной власти; они были сильнымъ политическимъ элементомъ, который лишь постепенно былъ побъжденъ королевскою властью. Но и послъ побъды надъ ними, какъ силою политическою, они—особенно въ Германіи—сохранили свое большое

значеніе въ містномъ управленіи. Въ Россіи сословія явились первоначально въ формів чиновъ, созданныхъ политикою московскихъ государей, ради удобнійшаго расположенія разныхъ государственныхъ тяглъ. Затімъ нікоторымъ изъ нихъ были пожалованы изъвістныя права, личныя и общественныя. Такія права, очевидно, должны были уступать при коллизіи съ старинною силою приказнаго начала.

Во-вторыхъ, приказная, государственная служба попрежнему представлялась дворянству более привлекательною, чемъ служба местная, по "выборамъ". Вследствие этого лучшия силы изъ первенствующаго сословия, уходя на государственную службу, оставляли место силамъ, далеко не лучшимъ и неспособнымъ поддержать значение выборнаго начала.

Въ-третьихъ, общее направленіе законодательства въ XIX столѣтіи клонилось на пользу приказнаго начала и административной опеки. Екатерина II создала только формы мѣстныхъ сословныхъ учрежденій, но способы ихъ дюйствія въ области мѣстнаго хозяйства и благоустройства остались безъ опредѣленія. Задача эта выпала на долю позднѣйшаго законодательства. Уставы о земскихъ повинностяхъ, о городскомъ хозяйствѣ, уставы строительный, пожарный, врачебный и т. д. были созданы въ духѣ сильной административной опеки, не допускавшей сколько-нибудь самостоятельнаго дѣйствія со стороны городовъ и дворянскихъ обществъ.

Въ-четвертыхъ, наконецъ, сила приказнаго начала несомнѣнно увеличилась въ XIX вѣкѣ учрежденіемъ министерствъ, разрушившихъ формы коллегіальнаго устройства, содѣйствовавшихъ большей централизаціи управленія и отодвинувшихъ на задній планъ учрежденія мѣстныя, въ которыхъ Екатерина II видѣла основаніе хорошаго государственнаго устройства.

Это сословно-бюрократическое государство выдержало свою окончательную пробу во время крымской войны. Оно не имёло возможности провёрить себя, какъ слёдуеть, раньше, вслёдствіе благопріятныхъ для него внёшнихъ политическихъ обстоятельствъ. Въ политической системе европейскихъ государствъ, созданной вёнскимъ конгрессомъ и закрёпленной актомъ Священнаго союза. Россія занимала подходящее и даже почетное мёсто. Она, вмёстё съ ближайшими къ ней державами — Австріею и Пруссіею, считалась опорою всеевропейскаго мира и порядка. Великое утомленіе — результатъ тяжкихъ войнъ временъ революціи и имперіи, породило тё стремленія къ миру, благодаря которымъ миръ дёйствительно поддерживался въ теченіе сорока слишкомъ лётъ. Но состояніе мира, въ ко-

торомъ находилась Европа, далеко не совпадало съ принципами того "порядка", которые провозглашены были вънскимъ конгрессомъ.

Подъ покровомъ мира, даже въ ближайшихъ къ намъ государствахъ—не говоря уже о Франціи, которую мы какъ будто не принимали въ разсчетъ, — шла невидная, но серьезная работа мысли. Преданія Штейна, Вильгельма Гумбольдта, Арндта, Яна не были забыты въ Германіи. Въ теченіе этихъ многихъ лѣтъ она выслушивала философскую проповѣдь Гегеля, примкнула къ "лѣвымъ" гегельянцамъ, воспитывалась ѣдкою сатирой Гейне и Берне, историческими трудами Шлоссера и Гервинуса, политическими сочиненіями Роттека, Моля, выслушивала гуманную проповѣдь криминалиста Миттермайера и серьезно готовилась къ неизвѣстному еще, но великому будущему.

Мы проглядёли эту работу. Убаюканные ловкостью Меттерниха, мы спокойно смотрёли на Германію, какъ на отечество невиннаго идеализма и романтизма, полагали, что этотъ романтизмъ весь выражается въ "балладахъ", переводившихся для насъ Жуковскимъ, и не подозрёвали, что онъ былъ симптомомъ сильнаго національнаго движенія, прорвавшагося, наконецъ, въ 1848 году. Во Франціи мы видёли только шаловливаго ребенка, къ которому можно относиться снисходительно, но котораго слёдуетъ изолировать въ отведенной для него комнатѣ, дабы онъ не сбивалъ съ толку другихъ. И дъйствительно, Франція, обнесенная кордономъ кръпостей германскаго союза, стерегомая прусскими генералами и австрійскими дипломатами, казалась безопасною, хотя въ ней кипѣла политическая жизнь, хотя въ ней дважды падала династія, хотя пѣна изъ этого котла попадала и въ Германію, производя вспышки то тамъ, то здѣсь.

Спокойствіе наше не смущалось; столкновенія съ Европой намъ не грозили, да и не боялись мы ихъ, благодаря памяти 1812 года. Упражняя свои военныя силы въ войнахъ съ Турцією и съ Персією, мы къ прежнимъ лаврамъ прибавляли новые. Когда политическое броженіе слишкомъ близко нодошло къ нашимъ границамъ, мы скоро положили ему конецъ, остановивъ германскія увлеченія Фридриха Вильгельма IV и усмиривъ венгровъ, не предполагая, какою цѣною отплатитъ намъ спасенная Австрія.

Но послѣ долгихъ лѣтъ всеобщаго мира, въ 1854 году намъ въ первый разъ пришлось снова столкнуться съ европейскою коалиціею. Разсказываютъ, что одинъ солдатъ, на вопросъ, отчего враги насъ бьютъ, отвѣчалъ: "да какъ же, ваше в—діе, у нихъ ружья аглицкія, а у насъ казенныя". Въ этомъ отвѣтѣ простого человѣка, какъ въ фокусѣ, сосредоточивается вся суть дѣла. Наши "казенныя" ружья были англійскими въ эпоху наполеоновскихъ войнъ. Но съ тѣхъ поръ

духъ изобрътательности и усовершенствованія всякаго рода создали это англійское ружье, тогда какъ въ нашихъ рукахъ осталось орудіе, не обновлявшееся съ 1815 года, тщательно охраняемое отъ всякихъ улучшеній, но стиравшееся и ржавъвшее отъ времени, утрачивавшее всякую силу и только сохранившее форму ружья.

#### IV.

## Новая Россія.

Конецъ крымской войны быль сигналомь къ преобразованію Россіи. Реформы эти были вызваны, конечно, нашими внутревними потребностями, нашими наболѣвшими язвами. Прежде всего, предстояло устранить то, что болье всего ствсняло развитие государства и общества, что болье всего вносило лжи и тльнія въ наши отношеніякрыпостное право. Затымь должно было измынить систему нашего мъстнаго управленія по двоякой причинъ: во-первыхъ, вся система веденія містнаго хозяйства, даже въ существовавшихъ его рамкахъ, въ коихъ вращались разные комитеты, коммиссіи и приказы, оказалась несостоятельною; во-вторыхъ, существовавшія установленія не представляли ручательствъ въ томъ, что они въ состояніи будутъ удовлетворить потребнестямъ новымъ, возникновение которыхъ предвиделось съ освобождениемъ крестьянъ и иными условіями быта мфстнаго населенія. Затумъ система судоустройства, построенная на началъ сословномъ, и судопроизводства, державшаяся на началахъ узко-инквизиціоннаго процесса, не выдерживала уже самой снисходительной критики. Наконецъ, отсутствіе гласности, отсутствіе какой бы то ни было легальной возможности обсуждать самые насущные общественные вопросы, оставляло само правительство безъ той помощи, какая ему всегда необходима для успѣшнаго веденія его труднаго дёла. Этими дёйствительными требованіями были вызваны важнъйшія реформы наши: крестьянская, земская, городская, судебная, университетская и по дёламъ печати.

Но если эти реформы были вызваны требованіями нашей домашней жизни, если учрежденія, созданныя этими реформами, носять на себѣ національный отпечатокъ, то нельзя не замѣтить, что въ нихъ восприняты и многія изъ началъ, выработанныхъ европейскою жизнью, и отъ воспріятія которыхъ зависѣла степень принадлежности Россіи къ кругу европейскихъ державъ.

Для пониманія общаго смысла нашей эпохи, мы должны внимательно разсмотрѣть всѣ принципы, изъ которыхъ сложилось нынѣшнее міросозерцаніе наше, и всѣ начала, которыя легли въ основаніе новыхъ учрежденій. Но для этой цёли мы должны прежде всего опредёлить того государственнаго и общественнаго порядка, начала которому были положены въ 1861 году.

Руссо замѣтилъ, что нужно много философіи для наблюденія предметовъ, къ намъ близкихъ. Дѣйствительно, гораздо легче опредѣлить типъ учрежденій отжившихъ, каковы, напримѣръ, учрежденія Петра и Екатерины II, чѣмъ опредѣлить то, что совершается въ наше время. Но если насъ не обманываетъ видимость явленій, если мы вѣрно понимаемъ смыслъ новыхъ законовъ, правильно опредѣляемъ смыслъ всѣхъ новыхъ стремленій, вѣрованій и надеждъ, то мы можемъ опредѣлить вырабатывающійся нынѣ типъ новыхъ учрежденій, въ сравненіи его съ прежними типами, слѣдующимъ образомъ:

Типъ петровскаго государства быль *приказный*, улучшенный по западно-европейскимъ образцамъ, но съ отсутствіемъ начала общественнаго; типъ государства, созданнаго Екатериною II, быль *приказно-сословный*; новый типъ, вырабатываемый нашимъ временемъ, можно назвать всесословно-общественнымъ.

Этимъ терминомъ, сколько намъ кажется, лучше всего опредъляются основные *признаки* сдёланныхъ преобразованій, равно какъ и тѣ *условія*, при которыхъ новыя начала могутъ утвердиться и привести къ благимъ послёдствіямъ.

Начнемъ съ первой части указаннаго термина, т.-е. съ начала всесословности. Отмѣна крѣпостного права не только уничтожила власть одного сословія надъ другимъ, но и внесла новый духъ въ общее движеніе нашего законодательства, поставила ему новую цѣль—именно установленіе равноправности. Подъ именемъ равноправности мы не разумѣемъ здѣсь того отвлеченнаго и шаблоннаго равенства, написаннаго на знаменахъ революціонныхъ партій. Мы разумѣемъ здѣсь то здоровое и историческое начало, соотвѣтствующее какъ духу современныхъ европейскихъ законодательствъ, такъ и серьезнымъ потребностямъ нашего отечества.

Практическое значеніе равноправности въ нашемъ законодательствѣ состоитъ въ устраненіи того различія, которое предыдущія времена провели между податною, тяглою Россією и Россією привилегированною и которое обнаруживалось не только въ неравномѣрномъ распредѣленіи государственныхъ тягостей, но и въ неравенствѣ личныхъ правъ разныхъ сословій и неодинаковыхъ средствахъ ихъ защиты: правъ разныхъ сословій и неодинаковыхъ средствахъ ихъ

Въ этомъ смыслѣ равноправность не только удовлетворяетъ чувству и сознанію *правды*, давая всѣмъ членамъ общества одинаковыя права и равные способы ихъ защиты, но и способствуетъ развитію *государственной силы*, устраняя рознь сословій и дѣлая

изъ нихъ единое цѣлое. Сословное, средневѣковое государство не только менѣе современнаго удовлетворяло придическимъ требованіямъ, но и было слабъе новыхъ государствъ. Разрозненныя сословія были неспособны къ общему дѣйствію, они мало сознавали свое національное единство, и государственная власть должна была прибѣгать къ диктатурѣ, дабы направить эти центробѣжныя стремленія къ общей цѣли. Начало равноправности содѣйствовало сліянію сословій въ единое земское, народное тѣло; современныя государства Европы, національныя и крѣпкія своимъ единствомъ, были бы немыслимы при старомъ сословномъ строѣ общества, гдѣ каждая корпорація больше думала о своихъ "привилегіяхъ", чѣмъ о благѣ государства.

Вся Европа прошла чрезъ этотъ обновительный процессъ отъ сословнаго государства къ безсословному или всесословному. Россія, вступивъ на эту дорогу въ 1861 году, ясно доказала свою принадлежность къ великой семь европейскихъ народовъ, удовлетворяя въ то же время и существеннымъ условіямъ своего національнаго развитія. Составляя земскія и городскія учрежденія изъ представителей всвхъ сословій, давая въ судебныхъ уставахъ одинаковыя для себхъ средства защиты своего права, призывая разныя сословія къ отправленію обязанностей присяжнаго засвдателя, налагая на всвхъ военно-служебную повинность,—законодательство наше создаетъ постепенно такія формы общественнаго быта, въ которыхъ всв классы нашего общества могутъ быть воспитаны въ сознаніи своей солидарности, своей принадлежности къ великому цѣлому, въ чувствахъ дъйствительной общности своихъ интересовъ.

Замѣтимъ при этомъ, что начало равноправности проникло въ наше законодательство въ весьма привлекательной формъ. Задача законодателя состояла вовсе не въ томъ, чтобы "уръзывать сюртуки", дабы сравнять ихъ съ "куртками". Напротивъ, онъ оставилъ сюртуки и удлиниль куртки. Говоря безъ аллегорій, установленіе равноправности шло рука объ руку съ расширениемо личныхъ правъ разныхъ сословій. Всв сословія, напримірь, подчинены не только равному, но и лучшему суду. Уравнение сословій состояло не въ томъ, что всв были одинаково подчинены "кнуту", а въ томъ, что кнуть быль отмінень, для всёхь одинаково, незабвеннымь указомь 17 апрёля 1863 года, при чемъ изъятіе отъ другихъ видовъ тёлеснаго наказанія было распространено на новыя категоріи лицъ. Воинская повинность не только сделана всесословною, но и смягчена въ своихъ формахъ, сравнительно съ прежнею рекрутчиной. Если это направление не можеть быть названо здоровымъ, то послѣ этого мы не знаемъ, тдв искать признаковъ здоровья.

Второй признакъ новыхъ учрежденій есть ихъ общественный характеръ. Этотъ признакъ едва ли не важнѣе перваго. Онъ свидѣтельствуетъ о томъ, что прежняя безусловная вѣра въ дѣйствительность приказнаго начала понизилась и что правительство признало необходимымъ обновить государство новымъ элементомъ, дотолѣ не дѣйствовавшимъ самостоятельно — элементомъ общественнымъ. Эта именно мысль проникаетъ наше земское и городовое положеніе; она весьма ясно и опредѣленно выражена въ трудахъ коммиссіи, вырабатывавшей земское положеніе, и въ матеріалахъ по составленію городового положенія. Она, вмѣстѣ съ тѣмъ, указываетъ и на путь, по которому можетъ идти наше законодательство.

Вникнемъ въ существо этой мысли, разсмотримъ условія ея осу-

Когда мы говоримъ, что общество призывается къ завъдыванію своими мъстными пользами и нуждами, мы должны имъть въ виду, что этимъ создается сила, долженствующая действовать иначе, чемъ установленія, построенныя на началь приказномъ. Последнія установленія разсматриваются и должны быть разсматриваемы исполнительные органы, дъйствующие не только на основании законовъ, но и въ силу распоряженій, предписаній и циркуляровъ, получаемыхъ отъ ихъ непосредственнаго начальства Напротивъ, общественныя установленія, поставленныя въ границы закона, являются поприщемъ личной иниціативы, личной изобратательности и предпріимчивости, действующей въ духе общественнаго служенія. Только при этихъ условіяхъ общественныя учрежденія могуть достигнуть своей цъли. Вотъ почему развитіе такихъ учрежденій зависить отъ того, насколько общія міры законодательства будуть направлены въ воспитанію и укрѣпленію человической личности, къ воспитанію въ духъ права и разумънія общественной пользы.

"Привилегіи" Екатерины II были направлены именно къ этой цъли. Призывая дворянство къ участію въ мъстномъ управленіи, она стремилась возвысить значеніе личности каждаго дворянина, дабы она росла въ сознаніи своей чести, связанной съ пользами государства. Въ этомъ отношеніи ея мнѣнія сходились съ идеями представителей самого дворянства. Одинъ изъ депутатовъ въ коммиссіи для составленія новаго уложенія, Стромиловъ, говорилъ слѣдующее: "понятно всякому, что въ обширной монархіи надо быть особливому роду, который имѣлъ бы обязанность служить государству и изъ среды своей замѣщать власти среднія, поставленныя между государемъ и народомъ, и который, будучи предназначенъ къ тому природою, воспитывался бы въ правилахъ и знаніяхъ, приличныхъ тому состоянію, какое онъ въ государствъ занимать будетъ, и предтому состоянію, какое онъ въ государствъ занимать будетъ, и предтому состоянію, какое онъ въ государствъ занимать будетъ, и предтому состоянію, какое онъ въ государствъ занимать будетъ, и предтому состоянію, какое онъ въ государствъ занимать будетъ, и предтому состоянію, какое онъ въ государствъ занимать будетъ, и предтому состоянію, какое онъ въ государствъ занимать будетъ, и предтому состоянію, какое онъ въ государствъ занимать будетъ, и предтому состоянію, какое онъ въ государствъ занимать будетъ, и предтому состоянію, какое онъ въ государствъ занимать будетъ, и предтому состоянію предтому состояння предтому состояння предтому состояння предтому состояння предтому состояння предтому состояння п

метомъ своего награждения составиль бы только честь и славу, оставляя изъ вида покой и обогащение. Родъ этотъ и есть дворянство".

То, что было "понятно всякому" въ 1767 году, т.-е. въ эпоху сословнаго государства, неумъстно уже въ государствъ, принимающемъ иную форму. Законодательство, призывающее всъ слои общества къ участію въ дѣлахъ своей мѣстности, должно воспитывать ихъ "въ правилахъ и знаніяхъ", "приличныхъ всѣмъ состояніямъ", а не одному избранному сословію.

И въ этомъ отношении наше законодательство вступило уже на надлежащій путь. Такъ, судебные уставы имфють не только процессуальное, но и великое общественное значение. Судъ съ присяжными, право гласной и устной защиты, состязательный характеръ самаго процесса, процедура предварительнаго следствія, постановленія о выемкахъ и арестахъ, - все это направлено къ тому, чтобы обезнечить личность человака въ ея отношеніяхъ къ обществу, воснитывать самое общество въ сознаніи права. Во-вторыхъ, общественная дъятельность нуждается въ возможно широкой гласности. Последняя нужна не только для того, чтобы освещать отношенія общественныхъ дъятелей къ инымъ органамъ, не только для того, чтобы служить средствомъ выраженія общественныхъ пользъ и нуждъ, но и для того, чтобы воспитывать и сдерживать самихъ общественныхъ дёятелей. Гласность служить великимъ побудительнымъ средствомъ для лучшихъ общественныхъ дъятелей, ибо они находятъ себь поддержку и награду именно въ общественномъ мнъніи. Безъ гласности лучшія силы глохнутъ, уступая місто силамь далеко не перваго разбора и руководимымъ не всегда похвальными побужденіями. Во тьм'в развиваются самые скверные инстинкты человіческой природы; безъ сдержки со стороны общественнаго мивнія, они расширяются, какъ въ безвоздушномъ пространствъ, порождая самыя печальныя явленія - хищничество, растраты и вполн'в халатное отношеніе къ ділу. Въ-третьихъ, наконецъ, общество, призванное къ самодъятельности, не будеть идти по прямой дорогъ безъ образованія, какъ спеціальнаго, такъ и общаго. Необходимъ изв'єстный уровень образованія, котораго достигали бы по возможности всѣ, иначе "темная масса" всегда будетъ находиться въ рукахъ немногихъ вожаковъ, которые будутъ пользоваться ея невъжествомъ и легков вріемъ для своихъ цвлей. пробрадо предоставлення

Нельзя сказать, чтобы орудіе гласности—печать, и орудіе образованія массъ— народная школа, находились у насъ въ состояніи вполнѣ удовлетворительномъ. Но важно то, что польза, необходимость, даже неизбѣжность ихъ сознаются всѣми одинаково. Доказывать русскому обществу пользу печати и школы излишне. Въ общемъ сознаніи существующія ограниченія печати и фактическія "препоны" народному образованію являются остаткомъ прежнихъ порядковъ, рано или поздно долженствующихъ уступить мѣсто новымъ требованіямъ. Споръ идетъ только о томъ — рано или своевременно расширить права печати и средства образованія. Но мы не видимъ вокругъ себя принципіальныхъ защитниковъ цензуры, подобныхъ Шишкову, и противниковъ школы, подобныхъ "душевладъльцамъ" прежняго времени. Важнѣе всего то, что нынѣшніе сторонники цензурныхъ стѣсненій не могутъ отстаивать ихъ съ тѣмъ духомъ, какъ Шишковъ. Послѣдній— человѣкъ искренній и честный, — въримъ въ цензуру, какъ въ средство воспитанія общества въ "добрыхъ мысляхъ". Кто же въримъ въ нее теперь?

Начала всесословности и общественности суть два условія, подъ вліяніемъ которыхъ на западѣ Европы окрѣпло и утвердилось значеніе третьяго начала—начала народности или національности. Мы говоримъ здѣсь не о процессѣ образованія національностей, которыя сложились подъ вліяніемъ множества физическихъ и историческихъ условій; мы говоримъ не о фактическихъ различіяхъ между англичанами и французами, нѣмцами и италіанцами, славянами и мадьярами—ибо это различіе установилось давно, задолго до того времени, какъ начало національности получило политическое значеніе. Насъ занимаютъ именно условія, при которыхъ начало народности выступило на политическую сцену.

Оно не могло получить такого значенія пока, во-первыхъ, нація была разбита на нѣсколько сословій, отличныхъ и даже противоположныхъ въ своихъ правахъ, обязанностяхъ и интересахъ. Какое сознание общности могло утвердиться между гордою поземельною аристократією, съ ея привилегіями, церковною іерархією, съ ея "изъятіями" и вольностями, буржуазіею, съ ея цеховыми и гильдейскими правами, и массою приниженнаго крестьянства? Во-вторыхъ, національность не могла получить самостоятельнаго значенія для государства, пока последнее разсматривалось какъ механическое и искусственное соединение разныхъ областей, сословій и корпорацій подъ властью центральнаго правительства. Такое государство было внѣшнимъ порядкомъ, системою, иногда весьма искусно составленною, но не организмомъ, ибо понятіе организма предполагаетъ живое тёло, чувствующее, мыслящее, радующееся и страдающее, развивающееся и больющее, имьющее свою физическую и духовную природу. Такимъ тъломъ, въ области политики, является народность, съ ея физическими и нравственными особенностями, національнымъ языкомъ, исторією, преданіями, правами, унаслідованными стремленіями, со всёмъ тёмъ, что образуеть миность народную.

Когда пали сословныя перегородки, когда расширилось участіе общества въ управленіи, развились и укрѣпились начала личной и общественной свободы, — разрозненные элементы стараго общества сдвинулись, сознали свою общность, и національная личность появилась на политическомъ поприщѣ, требуя признанія своего достоинства и самостоятельности. Система искусственныхъ государствъ, созданныхъ или завоеваніемъ или иными миранми способами: браками, наслѣдствомъ, куплей, дипломатическими сдѣлками, — пошатнулась. Народность и государство, политическая форма и ея естественное содержаніе сблизились, и прежнее механическое государство постепенно обновлялось новымъ живымъ началомъ.

"Въ правосознаніи, — говорить Блунчли, — произошель великій прогрессь, когда наконець признали, что народы суть живыя существа... Чрезъ это юридическое понятіе государства было одухотворено. Прежде оно было мертво и холодно. Теперь оно сдёлалось полно жизни и теплоты".

Дъйствительно, "жизнь и теплота" проникли въ обновленную національнымъ движеніемъ Италію; изъ "географическаго термина", какъ ее называли, она сдълалась живымъ и осязательнымъ цълымъ. Объединилась Германія; воскресаютъ замершія народности Австріи; забилась новая жизнь въ славянскихъ областяхъ Турціи. Государство все болъе и болъе становится политическою формою опредъленной народности; національная политика становится нравственною обязанностью и требованіемъ простого разсчета.

Не трудно замътить, что какъ только Россія сдълала первые шаги на пути къ уравненію сословій, къ развитію личной и общественной свободы, идея національности, какъ основы и мфрила политики, сдълала у насъ существенные успъхи. Поведение ея по существеннымъ вопросамъ внѣшней и внутренней политики измѣнилось, сравнительно съ прежнимъ временемъ. Лътъ тридцать или сорокъ тому назадъ заранве можно было бы предсказать, какъ отнесется Россія къ италіанскому движенію и къ политикъ графа Кавура. Мы усмотръли бы въ этомъ движеніи колебаніе всёхъ основъ европейскаго порядка и ринулись бы на помощь "консервативной" Австріи, заслуживая ненависть цёлыхъ народовъ. Въ 1859 году мы отнеслись къ освобожденію Италіи съ явною симпатіею и не провозгласили Кавура карбонаріемъ и якобинцемъ. Можно объяснить этотъ поворотъ желаніемъ возмездія Австріи за ея "неблагодарность". Но мы не могли питать чувствъ дружбы и къ Наполеону III, сражавшемуся за Италію; мы видъли 15.000 италіанцевъ въ лагеръ нашихъ враговъ во время Крымской кампаніи. Почему же именно Австрія была выбрана предметомъ "возмездія?" Памятно, далье,

какъ отнеслась Россія къ объединенію Германіи. Отношеніе это, на первый взглядъ, можно также объяснить разными "ближайшими" мотивами, какъ, напримъръ, родственными и дружескими связями династій. Но эти мотивы существовали и въ тотъ моментъ, когда фридрихъ-Вильгельмъ IV готовился стать во главъ національнаго движенія Германіи въ 1848 г. Тъмъ не менъе мы энергически поддержали Австрію и содъйствовали дипломатическому пораженію Пруссіи. Очевидно, наше поведеніе тогда и теперь зависъло отъ болье общей причины: отъ различія эпохъ и соотвътственнаго имъ политическаго міросозерцанія. Сознательно или безсознательно, но въ области европейской политики мы стали на почву національныхъ стремленій, и они сдълались масштабомъ нашихъ собственныхъ отношеній къ сосъднимъ государствамъ. Доказательства налицо.

Съ 1815 по 1848 годъ наши отношенія къ Австріи опредѣлялись идеями всеевропейскаго консерватизма, закрупленнаго актомъ священнаго союза. Мы видъли въ ней опредъленную консервативную силу и за консерватизмъ готовы были простить ей все, что угодно. Теперь наши отношенія складываются и опредъляются именно на почвъ славянского вопроса. Какую политическую форму приметъ Австрія, какую силу будеть она представлять въ европейской механикъ-это безразлично. Она можетъ быть консервативна или либеральна, ретроградна или радикальна, сколько ей угодно: это ни на шагъ не подвинетъ ръшеній того вопроса, который лежитъ между нею и нами-вопроса славянского. Намъ безразлично, какая форма правленія утвердится во Франціи; мы не истратимъ ни копъйки на водвореніе Бурбоновъ или на искорененіе республики; насъ не тревожать ни Шамборы, ни Гамбетты, ни Бланки; насъ занимаеть отношеніе всякаго французскаго правительства къ насущнымъ интересамъ русской политики. Самыя отношенія наши къ Германіи опредвляются уже ничьмъ инымъ, какъ интересами германской народности-съ одной, и положеніемъ Россіи, какъ славянской державы-съ другой стороны. Если это отношение было неясно до последняго времени, то поведение князя Бисмарка на Берлинскомъ конгрессъ должно было раскрыть его въ полной мъръ.

Хотимъ или не хотимъ мы этого, но силою вещей и всѣмъ ходомъ современной исторіи наши отношенія къ европейскимъ государствамъ перенесены на почву національныхъ требованій и стремленій, присущихъ современнымъ народамъ. Было бы весьма странно оставаться на почвѣ вѣнскихъ трактатовъ 1815 года, когда все кругомъ перестроилось на иныхъ основаніяхъ. Это значило бы видѣть въ современной Пруссіи государство Фридриха-Вильгельма III, въ Германіи—старый Германскій союзъ, въ Австріи—державу Фран-

па I и его наперсника Меттерниха. Все это было и прошло и быльемъ поросло. По библейскому преданію, Іисусъ Навинъ остановиль солнце на нѣсколько часовъ, но нѣтъ преданія, чтобы онъ вельть быть вчерашнему дню сегодняшнимъ. Вмѣстѣ съ многими союзниками, мы задерживали въ Европѣ теченіе времени, стояли на стражѣ событій и идей, но теперь уже не въ нашей власти приказать настоящему сдѣлаться прошедшимъ.

Что же остается намъ дълать? Не будучи въ силахъ приказывать другимъ, не имвемъ ли мы возможности приказать себв оставаться на прежней точкъ ? Нельзя ли намъ, въ то время. какъ другія государства переработались на новыхъ началахъ, оставаться на почвъ вънской системы "искусственныхъ" государствъ? Если бы это зависвло отъ одного нашего хотвнія, то предпріятіе было бы возможно. Исторія знаеть приміры народовь, говорившихь другимь: идите себѣ на новые пути, мы же остаемся на мѣстѣ. Они доживали свой въкъ и оканчивали жизнь мирно или насильственно. Польша твердо вознамфрилась остаться въ средневфковыхъ формахъ, проглядфла возвышение Пруссіи, преобразованіе Россіи и проснулась только послів перваго раздёла. Но намъ не даютъ остановиться другіе. Назойливо, пеустанно твердять въ западной Европь о славянскихъ стремленіяхъ Россіи, вызывають призраки панславизма, кричать о старо-русской партіи и т. д. Иные видять въ этомъ большое горе и всёми силами открещиваются отъ славянства и "старо-русскаго". Мы же видимъ въ этомъ большое благо. Уста недруговъ и противниковъ напоминаютъ намъ о требованіяхъ времени; пальцы враговъ указываютъ намъ на почву новыхъ отношеній. Враги и противники логичны; они прилагаютъ къ намъ мфрку, установленную современною исторіею для всей Европы. Современная исторія научила німца видіть въ Германіи нічто большее. чімь систему административныхь, судебныхъ и законодательныхъ учрежденій; онъ видитъ въ ней политическую форму германскаго народа, некоторое жилище, подъ кровлею и въ ствнахъ котораго обитаетъ живое существо, съ своими потребностими и стремленіями. Логически-онъ и въ русскомъ государствъ долженъ видъть политическую форму русскаго народа, какъ существа живого, съ его върованіями, стремленіями, надеждами, симпатіями и антипатіями? Было бы грустно, если бы онъ видёль въ Россіи только машину безъ пружинъ. домъ безъ жильца, форму безъ содержанія.

V.

# Злова дня.

Личность человёческая и личность народная — какое отношеніе имёють эти два начала къ врачеванію нашихъ язвъ, особенно къ тому, что теперь занимаєть всё умы, что приковываеть къ себъ исключительное вниманіе всякаго—къ русскому соціализму? Эта "безыменная Русь" (говоря словами Тургенева) является какъ бы крайнимъ симптомомъ нашихъ неустройствъ, нашей внутренней болёзни. Всё понимаютъ, притомъ, что поимка и осужденіе отдёльныхъ представителей этого направленія не есть средство радикальнаго исцёленія и что послёдняго должно искать въ оздоровленіи общества, въ воспитаніи его на началахъ, противоположныхъ нашей соціалистической доктринё. Какія же это начала и гдё ихъ искать?

Послушаемъ прежде всего враговъ: изъ ихъ рядовъ слышатся часто наилучшіе совъты. Противъ чего направлены всѣ филиппики русскаго соціализма? Что болѣе всего претитъ ему, что возбуждаетъ сильнѣйшее его отвращеніе? Отвѣтъ находится чуть не на каждой страницѣ произведеній нашей тайной литературы. Эти предметы ненависти, отвращенія и ужаса суть именно—собственность, семья и народность.

Собственность и семья — два института, являющіеся условіями самостоятельнаго развитія *человъческой личности* въ области матеріальныхъ и нравственныхъ отношеній. Народность, т.-е. народная, исторически сложившаяся личность, стремящаяся къ самостоятельной и своеобразной жизни среди другихъ народовъ — вотъ что является препятствіемъ къ осуществленію соціалистическаго идеала. Конечная цѣль соціализма, разсматриваемаго съ этой точки зрѣнія, состоитъ въ *обезличені* отдѣльнаго человѣка и народности. Отдѣльный человѣкъ, безъ семьи и собственности, входитъ въ "общность" не какъ человѣкъ, а какъ единица, какъ *нумеръ* въ общемъ числѣ "рабочихъ силъ", находящихся въ распоряженіи цѣлаго. Идеальная "общность", въ свою очередь, не есть живая народность. Она, въ качествѣ пассивнаго матеріала, входитъ въ содержаніе величайшей "общности", т.-е. *человъчества*, обновленнаго "соціальною революціею", разрушившею "всѣ государства въ мірѣ".

Если врагъ, осаждающій нашъ городъ, говоритъ, что главное свое зло онъ видитъ въ такомъ-то фортъ или въ такомъ-то редутъ,

то отсюда по здравой логикъ, слъдуетъ, что осажденные должны съ особеннымъ стараніемъ укръплять этотъ фортъ и стойко оборонить этотъ редутъловой аки опарт доби во финалист об битомично

У насъ обыкновенно слѣдуютъ иной логикѣ. Органы и представители "охранительнаго" направленія усердно объясняютъ, что все, сдѣланное въ теченіе нынѣшняго царствованія на пользу личной свободы, общественнаго участія въ управленіи и укрѣпленія начала народности въ политикѣ, все это питало нашу соціальную революцію. Крестьяне подготовляются къ воспріятію соціальныхъ ученій отмѣною крѣпостного права и начатками народныхъ школъ; общество подготовляется къ революціи новыми судами и земскими учрежденіями; учащаяся молодежь искажается "распущенною" университетскою кафедрою; наконецъ, все и вся растлѣвается разнузданною печатью. Словомъ все, въ чемъ слышится біеніе нѣкотораго свободнаго пульса, все, въ чемъ проявляется хотя нѣсколько свободная личность, все это въ глазахъ названныхъ политиковъ является поливкою для революціонныхъ всходовъ.

Мы затрудняемся объяснить происхождение и ходъ этой удививительной аргументации. Le trait caractéristique de la bêtise c'est qu'elle ne s'explique pas, сказалъ одинъ умный человъкъ.

Вываютъ, однако, времена, когда каждое "мнѣніе", какъ бы нелѣпо оно ни было, должно быть принимаемо въ разсчетъ, когда съ нимъ слѣдуетъ вести борьбу по всѣмъ правиламъ искусства. Нельзя не сознаться, что охранительные софизмы въ настоящее время такъ распространены и имѣютъ такихъ стойкихъ адептовъ, что опроверженіе ихъ сдѣлалось совершенно необходимымъ. Къ счастью, эта задача не представляетъ особенныхъ затрудненій.

Дёло идетъ, какъ мы видёли, о защитё главныхъ основъ общества и общественнаго порядка—собственности, семьи и государства. Мы сказали бы еще о религи, если бы религія вообще могла быть защищаема руками человѣка и не стояла превыше всякихъ посягательствъ. Остановимся на томъ, что создается руками человѣка и можетъ быть защищаемо силою человѣческаго ума, мнѣнія и общественной власти. На первый разъ мы выберемъ институтъ собственности, ибо онъ, главнымъ образомъ, сдѣлался мишенью соціалистической пропаганды.

Русское общество призывается къ защитъ собственности. Но что такое собственность, не въ узко-юридическомъ, а въ нравственномъ и общественномъ смыслъ этого слова? Собственность есть возможность усвоенія человъкомъ его исключительнаго господства надъ предметами видимаго міра. Но общество, признающее за отдъльнымъ человъкомъ такое право, предварительно признаетъ въ намъ лич-

ность, т.-е. свободный и самостоятельный субъектъ права. Учрежденіе собственности есть одно изъ условій проявленія и бытія личности во внѣшнемъ мірѣ, одно изъ обезпеченій ея самостоятельности и свободы. La propriété c'est la liberté. Отсюда слѣдуетъ, что начало собственности можетъ быть признано въ полномъ объемѣ только тамъ, гдѣ уже освящено и признано начало личности вообще.

Обратитесь къ исторіи, и она подтвердить вамь это. Когда въ Россіи было провозглашено дъйствительное начало собственности? Вмъстъ съ изданіемъ жалованныхъ грамотъ дворянству и городамъ, т.-е. вмъстъ съ признаніемъ цълой совокупности личныхъ и общественныхъ правъ за дворянами и "мъщанами". Почему, въ теченіе долгаго времени, принципъ собственности, провозглашенный въ грамотахъ и занесенный въ сводъ гражданскихъ законовъ, не имълъ надлежащаго примъненія къ значительной части народонаселенія Россіи? Потому что одна часть крестьянства находилась подъ кръпостною властью помъщиковъ, а другая—подъ кръпостною властью самого государства.

Таковъ аргументъ положительный. Приведемъ и отрицательный. Екатерина II, въ своемъ Наказѣ, думала улучшить бытъ крѣпостныхъ крестьянъ, обезпечивъ имъ нѣкоторыя имущественныя права. Но въ то же время она желала сохранить неприкосновенною власть помѣщика надъ личностью крестьянина. Внутреннее противорѣчіе этого плана было скоро раскрыто въ коммиссіи для составленія новаго уложенія. Не краснорѣчивые, но разсудительные депутаты безъ труда доказали, что крестьянская "собственность" будетъ ничто, пока не освободится самая личность крестьянина.

Основаніемъ собственности является именно начало человіческой личности и притомъ въ полномъ ея объемъ, а не въ отдёльномъ ея элементв. Уваженіе, которое люди, живущіе въ просвещенномъ обществъ, имъютъ къ собственности, вытекаетъ изъ общаго уваженія ко всей личности человъка, во всъхъ законныхъ ея проявленіяхъ. Трудно, невозможно даже заставить людей уважать личность въ одномъ отношени въ то время, какъ она не уважается во всёхъ другихъ. Почему уважение будетъ требоваться къ одной имущественной личности, когда имъ не будетъ пользоваться личность мыслящая, личность върующая, личность художественная и т. д.? Развъ всъ эти дичности не составляють одного неразрывнаго цёлаго, одного нераздёльнаго человёческаго я? Какимъ же образомъ отъ этого я, сотвореннаго Богомъ по образу своему и подобію, можетъ быть оторвана одна имущественная его сторона, съ забвеніемъ всёхъ остальныхъ? Вётвь, отрёзанная отъ, ствола, не можеть процевсти и дать добрыхъ плодовъ.

Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, къ чему приведетъ попытка построить институтъ собственности на понятіи одной имущественной личности человѣка.

Тамъ, гдв институтъ этотъ держится на признаніи всей человъческой личности — уважение къ собственности является простымъ и логическимъ послъдствіемъ уваженія къ человъку, какъ существу нравственно разумному. Люди уважаютъ въ собственности не одинъ матеріальный интересь своего ближняго, а его личность вообще. Они уважають это матеріальное условіе его самостоятельности и свободы такъ же, какъ они уважають его мысль, его върованія, его убѣжденія, его домашній покой, его личную безопасность. Наоборотъ, собственникъ не видитъ тогда въ своемъ имуществъ только средства удовлетворенія его матеріальных нуждъ. Онъ видить въ немъ матеріальную основу бытія всей его личности, не только физической, но и нравственной, не только какъ "особи", но и какъ члена общества. Поэтому, во-первыхъ, онъ бережет свою собственность, ибо она нужна ему не только для матеріальныхъ утвхъ, но и для того, чтобы сохранить его общественное значеніе, его влінніе на общественныя дёла и чтобы изъ рода въ родъ передавать это вліяніе своимъ потомкамъ. Онъ бережетъ свои лѣса, удобряетъ почву, обращаетъ въ зеленые луга разныя топи, любитъ свой уголъ и какъ бы сознаетъ свои обязанности въ землъ. Во-вторыхъ, онъ видитъ въ своей собственности не одно только право на доходъ. Тёсно связанный съ обществомъ во всёхъ проявленіяхъ его жизни, онъ сознаеть и обязанности, налагаемыя собственностью. Онъ становится во главъ общеполезныхъ предпріятій, учреждаетъ школы, больницы, пріюты, береть на себя должности по управленію и суду, служить обществу и государству. На него привыкають смотреть какъ на естественнаго представителя мъстныхъ интересовъ, какъ на прирожденнаго участника во всёхъ общественныхъ дёлахъ. Матеріальное понятіе собственности одухотворяется, получаетъ нравственное и общественное освящение. Съ этимъ понятиемъ соединяется представленіе о великихъ услугахъ, оказанныхъ обществу поколеніями собственниковъ, является убъжденіе, что услуги эти не могли бы быть оказаны безъ учрежденія собственности, какъ основанія личной свободы, условія предпріимчивости, образованія цільных и кріткихъ характеровъ, смълыхъ, независимыхъ и воспитанныхъ въ уваженіи къ праву.

Иные результаты получатся въ томъ случав, если мы выдвлимъ изъ личности ея "хозяйственный" элементъ и попробуемъ основать институтъ собственности только на немъ. Во-первыхъ, мы сразу умалимъ значение самой личности человвка. Почему, повторяемъ,

эта личность будеть уважаема въ ея хозяйственныхъ проявленіяхъ, если ей будеть отказано въ уваженіи въ другихъ, болье высокихъ ея проявленіяхъ — въ проявленіяхъ мысли, въры, общественнаго служенія и т. д.? Напротивъ, уваженіе къ личности умалится въ общественномъ сознаніи, потому что личность представится ему съ самой непривлекательной стороны, съ точки зрѣнія "интересовъ" наиболье низкихъ, со стороны области, гдѣ разыгрываются самыя неприглядныя страсти. Личность и личное не замедлятъ сдѣлаться синонимомъ "эгоизма", "наживы", "безсердечія" и т. п. И характеръ умаленной собственности отчасти оправдаетъ такой взглядъ.

Въ глазахъ самихъ собственниковъ, собственность, построенная на идев чисто имущественнаго интереса, обратится въ орудіе "частныхъ" интересовъ, понимаемыхъ въ самомъ узкомъ, матеріальномъ смыслв. Въ ней увидятъ только источникъ "дохода" и притомъ дохода скораго, извлекаемаго всвми средствами, ибо аппетиты "матеріальной" личности велики и порывисты. Такая личность не сохранитъ люсовъ, а продастъ ихъ поскорве на срубъ, ради какого-нибудъ "удовольствія"; она не насытитъ землю удобреніемъ, а истощитъ почву до тла; она не создастъ новаго луга, а скорве обратитъ въ пустыню существовавшія поля. Въ собственникъ проснется химиникъ, съ налету бросающійся на поля, луга, люса, стада, высасывающій изъ нихъ все, что можно, затъмъ бросающій все на произволь судьбы и пристраивающійся къ "мъсту", частному, общественному или казенному, гдъ онъ будетъ чинить "растраты", "не боясь Бога и не стыдясь людей".

Трудно предположить, чтобы зрвлище такой собственности способно было возбудить къ ней уважение и воспитать остальное общество въ чувствахъ нравственныхъ. Напротивъ, страшное развитіе матеріальных вапиститов въ "собственникахъ" разовьетъ ихъ и въ несобственниках, особенно если принять въ разсчетъ, что теріализировавшіеся" собственники выставляють свои аппетиты на показъ, кичатся своими удовольствіями, гордятся своею безумною роскошью. "Удовольствіе" и средства къ его достиженію становятся цёлью жизни, мёрою людей и вещей, единственнымъ признакомъ счастья, ибо такіе "собственники", отлученные отъ всего духовнаго, общественнаго, замкнутые въ область своихъ "частныхъ" интересовъ, въ самомъ дълъ не знаютъ никакого другого мърила человъческаго достоинства и благополучія. Если такъ, то удивительно ли, что въ людяхъ, "смотрящихъ" на собственность только со стороны оргій и удовлетворенія матеріальныхъ инстинктовъ собственниковъ, просыпаются тв же инстинкты, только въ иной формв. Въ подобномъ собственникъ "матеріальный" инстинктъ проявляется въ видъ широчайшихъ "наслажденій", прыжковъ и шалостей разгулявшагося звѣря; а въ несобственникъ—въ видѣ зависти, рычанія и выпусканія когтей звѣря дикаго и раздраженнаго. Собственникъ мечтаетъ о наживъ; несобственникъ—о раздраженнаго. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ въ человѣкѣ просыпается звъръ, котораго въ просвѣщенныхъ обществахъ, въ теченіе вѣковъ, взнуздывали—перковь, школа, семья, философія, политика и исторія. Вѣками совершался этотъ великій процессъ обращенія человѣка изъ звъря въ личность, разумную, нравственную, сознающую свои права, уважающую права другихъ, ходящую въ мирѣ и творящую правду.

Теперь насъ стараются увърить, что институтъ собственности можеть быть поддержань и защищень умаленіемь человіческой личности, правильному развитію которой положено начало реформами современнаго царствованія! Ніть, милостивые государи, мудрецы и охранители! Все, что ведеть къ умаленію человіческой личности въ одной области, не поведетъ къ возвышенію ея въ другой. Умаленная въ области своихъ нравственныхъ способностей и стремленій, она не воскреснеть въ области "имущественной". Шагъ за шагомъ она будетъ низведена на степень звъря, а звърь ничего не "уважаетъ". Выгоните человъческую личность изъ обществъ, обращайтесь не къ благороднымъ, а къ низкимъ инстинктамъ человѣка, и вы скоро услышите жадное чавканіе насыщающихся звѣрей — съ одной, и грозное рычаніе звёрей голодныхъ — съ другой стороны. Этого ли желать Россіи? Entfesseln sie die Bestie nichtне разнуздывайте звъря! скажемъ мы словами Шульце-Делича. Звірь охотно и безъ труда послушаеть проповіди насилія, разрушенія, убійствъ и пожаровъ: ему стоить только дать волю своимъ "ИНСТИНКТАМЪ".

Но въ данную минуту воспитывать человѣка и обуздывать звѣря значить слѣдовать по пути, проложенному въ 1861 году. Тогда открылась для Россіи прямая дорога, — дорога, достойная великаго европейскаго народа. Пусть не сворачиваеть она съ этой дороги; пусть безсильны будуть слова какъ тѣхъ, которые влекутъ ее въ канцелярію стараго типа, такъ и тѣхъ, которые приглашають ее въ "казачьи круги". "Не уклонися ни на десно, ни ошую: отврати же ногу твою отъ пути зла", какъ говорилъ Соломонъ.

Велика смута, заведенная въ настоящее время и справа, и слѣва; велико помраченіе умовъ, велика слабость сердецъ. Въ искусственномъ мракѣ страна какъ бы сбилась съ дороги, забыла о своемъ прошломъ, блуждаетъ направо и налѣво. Но великая страна не можетъ долго оставаться на распутіи; все значеніе недавняго прошлаго, вся тѣсная, органическая связь его съ временами Петра и Екате-

рины, вся картина поступательнаго движенія ея въ сонмѣ европейскихъ народовъ—представятся ея духовнымъ очамъ. Тогда она почувствуетъ подъ ногами своими твердую, прямую дорогу, по которой она призвана была идти, "осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ", въ 1861 году. Россіи нѣтъ нужды начинать; ей слѣдуетъ продолжать.

# СФИЯ ПЛЕВЕЛЪ.

Въ газетъ *Новое Время* была недавно напечатана статья "Плевелы на народной почвъ"—статья во многихъ отношеніяхъ върная. Тъмъ не менъе, она оставляетъ открытымъ очень важный вопросъ, который играетъ въ ней самую большую роль.

Авторъ видитъ главную причину воспріимчивости извѣстной части нашей молодежи къ соціалистическимъ ученіямъ въ издавна установившемся "раболѣпствѣ" передъ Европой, въ презрѣніи къ русскому, въ отвлеченномъ космополитизмѣ. Онъ проводитъ параллель между фантазерами, желающими преобразовать Россію по рецепту Бебеля, и "солидными администраторами", педагогами и публицистами, желающими внѣдрить въ Россіи такіе же отвлеченные "принцины", только другого цвѣта. Онъ ищетъ спасенія въ началѣ народности.

"Обществу—говорить онъ—надо возстановить связь съ народомъ, которая порвалась у него въ силу извъстныхъ историческихъ обстоятельствъ. Иначе, кто же поручится, что мы вновь не пойдемъ на Западъ, не поклонимся какому-нибудь новому богу, не принесемъ его на Русь и не станемъ пропагандировать его культъ и плевать на святая святыхъ русскаго народа?"

Да, "сближеніе съ народомъ" не только настоятельно, но и желательно. Но авторъ, затронувъ важный вопросъ, все-таки оставляетъ его безъ разрѣшенія.

Что разумѣетъ онъ подъ именемъ "сближенія съ народомъ"? Вѣроятно, онъ не желаетъ, чтобъ его слова были поняты въ смыслѣ рекомендаціи претвориться въ народъ, съ его міросозерцаніемъ, нравами и обычаями. Выполнить такой рецептъ не возьмется никто, не исключая его самого. Затѣмъ, вѣроятно, онъ не желаетъ ограни-

читься простою рекомендаціей, чтобъ русская интеллигенція "не плевала" на святая святыхъ русскаго народа. Для блага Россіи этого было бы слишкомъ мало. Когда я только "не плюю" на человіка, то изъ этого не слідуеть, чтобъ я жиль съ нимъ одною жизнью, радовался его радостями и печалился его печалями. Я могу даже "уважать" его, но все-таки считать существомъ страннымъ и держаться отъ него въ сторонів.

Насколько можно понять статью, кажется, что авторъ желаль бы сдвлать интеллиенцію нашу болве народною, чтобъ она, силою своего умственнаго развитія, могла и уміла выражать дійствительныя нужды Россіи, жить Россіей и видёть въ ней цёль своихъ трудовъ. Такая интеллигенція не поклонится, конечно, народу за его д'яйствительные недостатки; но она перестанетъ видёть въ немъ пассивный матеріаль, который доджно гнать на служеніе разнымъ "принципамъ", выхваченнымъ изъ книжекъ или изъ разговора съ берлинскимъ штатсратомъ или "соціалъ-демократомъ". Она не будетъ поддълываться къ народу, лицемърно соблюдая посты и притворно раздёляя его взгляды на причины грозы, потому что гдё лицемёріе, тамъ и ложь, а гдв ложь, хотя бы искусно скрытая, тамъ нетъ и не можеть быть дов'врія. Но, откинувь все второстепенное, ложное и темное въ народныхъ взглядахъ, она пронивнется основными стремленіями народа, выразившимися въ его исторіи, уразум'ветъ его настоятельныя нужды, пойметь, что народъ есть живое существо, имфющее свою духовную жизнь, свои историческія задачи, и что она, какъ часть этого народа, должна служить именно этимъ задачамъ, а не искать для себя "лозунговъ" на сторонъ. Коротко говоря, интеллигенція наша должна все болье и болье проникаться началомъ народности, въ самомъ лучшемъ, въ самомъ возвышенномъ смыслѣ этого слова.

Воть объ этомъ-то "смысль" мы и намърены сказать нъсколько словъ. Авторъ горько сътуетъ, что начало народности очень слабо развито въ нашемъ обществъ. Онъ указываетъ на фактъ, говоритъ о немъ много, но вовсе не указываетъ на его причину. Правда, онъ говоритъ объ излишне-теоретическомъ характеръ нашего образованія; но и этотъ характеръ есть не причина, а слъдствіе очень серьезной причины.

Припомнимъ кое-какіе факты.

Начало народности не есть какая-нибудь спеціально-русская потребность. На западѣ Европы оно сознано раньше, чѣмъ у насъ, п примѣнено уже къ жизни. Въ то время, какъ у насъ оно нарождалось въ школѣ славянофиловъ, нарождалось даже въ довольно причудливой формѣ,—въ Италіи и Германіи шла глухая и упорная ра-

бота, завершившаяся, въ шестидесятыхъ годахъ, въ такой формѣ, которая свойственна была историческому развитію этихъ странъ. Въ то время, какъ въ Россіи Хомяковъ находился въ положеніи "чудака", въ Италіи понимали, что вожаки національнаго сознанія вовсе не чудаки, и что въ нихъ бьется сила, долженствующая обновить государственную систему Европы.

Несмотря на это, въ самой Европъ національное движеніе, сравнительно говоря, ново. Его не могла знать средневъковая Европа, разбитая на феодальныя вотчины, въ которыхъ народъ разсматривался какъ часть земли; его не могли знать старыя монархіи Европы, сколоченныя завоеваніемъ, куплями-продажами, счастливыми наслёдствами и дачами въ приданое. Начало народности выступило на историческую сцену именно какъ реакція противъ системы искусственныхъ государствъ, противъ начала завоеванія; оно было динамитомъ, вворвавшимъ владычество Наполеона; оно подкопало и пустило ко дну "систему", установленную вънскимъ конгрессомъ; оно явилось именно въ тотъ моментъ, когда явилось сознаніе, что народы суть живыя существа, и что государство есть какъ бы форма, обликъ этого существа, съ его идеалами, стремленіями, симпатіями и антипатіями. Вотъ почему націбнальное движеніе всегда и везд'в шло объ руку съ движеніемъ освободительнымъ, подавало руку всему, что расширяло область человъческого труда, мысли и чувства. Возраставшее уважение къ человической личности переносилось и на народную личность. В образор свобые в сред выпрам мака свото в

Теперь я позволю себѣ спросить автора разбираемой статьи: могло ли чувство сознанія народности развиться въ Россіи до 1861 года? Гдѣ была къ тому удобная почва? Возможно ли было вообразить, что помѣщикъ, и особенно помѣщикъ "просвѣщенный", откроетъ въ массѣ крѣпостныхъ нѣкоторую народную личность, да еще достойную уваженія? Думаемъ, что такое предположеніе ничего не можетъ вызвать, кромѣ смѣха.

Поставимъ вопросъ такъ. Если, въ глазахъ помѣщика, его Ваньки, Өедьки и Степки были именно только Ваньками, Өедьками и Степками, т.-е простою рабочею силою, мало чѣмъ отличавшеюся отъ вола, почему же совокупность этихъ Ванекъ и Степокъ съ прибавкою Филекъ, Сенекъ и Дашекъ явилась бы чѣмъ-то почтеннымъ и даже священнымъ? Фильки, Сеньки были для него тѣмъ, чѣмъ для "бѣлаго человѣка" были его негры. Они давали ему доходъ, на который онъ жилъ и "просвѣщался", разсуждалъ о Гизо и Рашели, о Викторѣ Гюго и Жоржѣ Зандѣ, зачитывался Дюма-фисомъ, восхищался благородствомъ собственныхъ чувствъ и говорилъ вмѣстѣ съ Чичиковымъ: "Какая, однако, разница между благородною дво-

рянскою физіономією и грубою мужицкою рожей!" И вы удивляетесь, что въ этомъ человѣкѣ не проснулось чувство народности? Нужно удивляться другому: какъ въ этомъ непроглядномъ мракѣ нашлись люди, признавшіе въ мужикѣ человѣка и посвятившіе всю свою жизнь на борьбу съ крѣпостнымъ правомъ!

Но объ этихъ людяхъ мы скажемъ ниже. Теперь обратимся къ нашему "культурному" помъщику. Перенесите его изъ вотчины, гдъ онъ читалъ Дюма-пера или фиса и съкъ своихъ Ванекъ, въ глубину петербургской канцеляріи. Здёсь уже онъ не иметь дела съ Кузьками и Фильками непосредственно: онъ имфетъ дело съ Россіей. Но что такое въ его глазахъ эта матушка Русь? Географическій терминъ, столько-то десятковъ тысячъ квадратныхъ миль, населенныхъ какими-то странными, дикими и пьющими существами, которыхъ онъ призванъ наставлять на путь истинный. Конечно, не у нихъ онъ спроситъ объ этомъ "пути"; на то есть другіе источники. Нужно ли произвести перемъну въ такой-то отрасли управленія, мы допросимъ и коранъ, и талмудъ, и немецкій лербухъ, и последнюю статью французскаго журнала, пошлемъ чиновника совещаться съ нъмецкими ассессорами и французскими совътниками, но забудемъ сдёлать одно-изучить дёйствительныя нужды Россіи. Отъ этого и выходили у насъ учрежденія, напоминавшія "комитеть сельскихъ дёль" полковника Кошкарева. Вёдь, онъ-то и предлагаль "самовърнъйшее средство" просвътить Россію: "одъть всъхъ до одного въ Россіи, какъ ходять въ Германіи; ничего больше, какъ только это, и я вамъ ручаюсь, что все пойдетъ, какъ по маслу: науки возвысятся, торговля поднимется, золотой въкъ настанетъ въ Россіи".

И "одъвали", и куралесили съ спокойною душою и даже въ сознаніи "цивилизаторской" роли, зная притомъ, что за всякую блажь расплатится тотъ же Филька своимъ тощимъ карманомъ!

Перенеситесь еще на одну ступень и заставьте такого "мужа" думать о всемірной политикѣ Россіи. Могъ ли онъ открыть задачу, призваніе, вытекавшія изъ всей нашей исторіи, изъ нашихъ національныхъ условій? Русская исторія! Пхе! Какіе-то Рюрики да Святополки, сарматы да печенѣги! Русскій народъ долженъ за счастье почитать примазаться къ какому-нибудь европейскому интересу, пропонтировать въ какой-нибудь всеевропейской ставкѣ, хотя бы это стоило жизни тысячѣ Филекъ и Степокъ, хотя бы мы, примазавшись къ чужому дѣлу, заслужили потомъ громкое порицаніе народовъ. И шли мы "освобождать" Италію отъ французовъ, давали себя обрабатывать вѣнскимъ щелкоперамъ, становились на стражѣ всеевро-

пейскаго "порядка", дразнили пробудившееся и щекотливое національное чувство и проснулись только послѣ Крымской войны.

Вотъ онъ настоящій источникъ того "космополитизма", на который справедливо можетъ жаловаться авторъ! Но былъ и другой "космополитизмъ", который имѣетъ право на иное къ себѣ отношеніе. Были люди, впитавшіе въ себя истинныя начала общеевропейскаго просвѣщенія, люди серьезные, чистые сердцемъ, узрѣвшіе въ Филькахъ человѣка и горячо возставшіе противъ міра мертвыхъ душъ. Они внесли въ наше общество ту долю просвѣщенія, которая была необходима для выполненія реформъ императора Александра ІІ-го, для освобожденія крестьянъ, для земской и судебной реформы, для улучшенія положенія печати.

Пусть скажуть намь, что они совершали это съ "общечеловъческой", даже "космополитической" точки зрвнія. Какое намь двло до ихь точки зрвнія! Намь важна прямота ихь намвреній, горячая любовь къ Россіи, добросовъстное исполненіе возложенной на нихь задачи и, наконець, результаты ихъ двль.

А результать этоть нижеслёдующій. Благодаря этимъ "космонолитическимъ" реформамъ, освободившимъ массу русскаго народа, давшимъ лучшее обезпеченіе личности, больше свободы мысли, больше простора самодёятельности—благодаря всему этому и сдёлалось возможнымъ развитіе Россіи въ національномъ смыслё. Факты налицо: сознаніе нашей національности сдёлало быстрые успёхи на нашихъ глазахъ и рука объ руку съ ходомъ реформъ. Напротивъ, поверните машину ко временамъ мертвыхъ душъ, и вы создадите тотъ "космополитизмъ", отъ котораго приходилъ въ отчаяніе Хомяковъ.

Кстати: въ періодъ освободительныхъ реформъ нынѣшняго царствованія, славянофилы и западники сошлись на этомъ общемъ дѣлѣ, и Самаринъ сѣлъ среди ветерановъ западничества. Онъ понималъ, что такое народность.

Авторъ разбираемой статьи также понимаеть это. Онъ рѣзко отзывается о мудрецахъ, ищущихъ исцѣленія нашихъ бѣдъ въ дореформенныхъ порядкахъ. Но онъ не привель въ связь своей античатіи къ повороту вспять съ исповѣдуемымъ имъ началомъ народности. Между тѣмъ, это необходимо было сдѣлать въ виду того, что начало народности, подобно всякимъ другимъ началамъ, имѣетъ своихъ лжепророковъ.

Въ 1823 году извъстный Магницкій, съ точки зрънія началь "народности", противоположилъ просвъщеніе европейское тому, которое онъ завель въ *Казани*, гдъ онъ былъ попечителемъ. Въ письмъ къ императору Александру I-му онъ писалъ, между прочимъ: "Проповъдуютъ (на Западъ) въ географіи, что наука сія разсматриваетъ

землю въ томъ видѣ, какъ она вышла изъ рукъ Творца; сіе богохульное отверженіе грѣхопаденія въ *Казани* не имѣетъ мѣста. Проповѣдуютъ въ исторіи, что міръ существуетъ нѣсколько сотъ тысячъ лѣтъ; въ *Казани* слѣдуютъ хронологіи книгъ священныхъ" и т. д. и т. д.

Нѣтъ господа! Начало народности есть великая, животворящая сила, но оно не есть "казанское просвѣщеніе".

# НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНІЯ.

I.

## Старые и новые западники.

Въ 1836 году, въ Москвѣ, въ журналѣ Телескопъ появилось знаменитое философическое письмо Чаадаева, надѣлавшее страшно много шуму и причинившее не мало непріятностей его автору. Что говорилъ и что доказывалъ онъ своимъ современникамъ? Какая нота проходитъ чрезъ все это философическое письмо и почему произвело оно такой диссонансъ въ общемъ, торжественномъ тогда настроеніи русскаго общества?

Сущность дѣла можно выразить въ двухъ словахъ. Авторъ выразить сомниние въ способности русскаго народа къ цивилизаціи. Сравнивая основные элементы нашей исторіи съ "игрою нравственныхъ народныхъ силъ на западѣ Европы", онъ говорилъ, между прочимъ, слѣдующее:

"Въ самомъ началѣ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевѣріе, затѣмъ жестокое, унизительное владычество завоевателей, владычество, слѣды котораго въ нашемъ образѣ жизни не изгладились совсѣмъ и донынѣ. Вотъ горестная исторія нашей юности. Мы совсѣмъ не имѣли возраста этой безмѣрной дѣятельности, этой поэтической игры нравственныхъ силъ народа. Эпоха нашей общественной жизни, соотвѣтствующая этому возрасту, наполняется существованіемъ темнымъ, безцвѣтнымъ, безъ силы, безъ энергіи. Нѣтъ въ памяти чарующихъ воспоминаній, нѣтъ сильныхъ наставительныхъ примѣровъ въ народныхъ преданіяхъ. Пробѣгите взоромъ всѣ вѣка, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминанія, которое бы васъ остановило, ни одного памятника, который бы высказалъ

вамъ протектее живо, сильно, картинно. Мы живемъ въ какомъ-то равнодушіи ко всему, въ самомъ тпъсномъ горизонтть безъ прошедшаго и будущаго. Если же иногда и принимаемъ въ чемъ участіе, то не отъ желанія, не съ цёлью достигнуть истиннаго, существенно нужнаго и приличнаго намъ блага, а по дётскому легкомыслію ребенка, который подымается и протягиваетъ руки къ гремушкѣ, которую завидитъ въ чужихъ рукахъ, не понимая ни смысла ея, ни употребленія... Первые годы нашего существованія, проведенные въ неподвижномъ невѣжествѣ, не оставили никакого слѣда на умахъ нашихъ. Мы не имъемъ ничего индивидуальнаго, на ито могла бы опереться наша мыслы... Не знаю, въ крови у насъ что-то отталкивающее, враждебное совершенствованію. Послѣ этого скажите, справедливо ли у насъ почти общее предположеніе, что мы можемъ усвоить европейское просвѣщеніе".

Извъстно, какая судьба постигла Чаадаева и его обличительное слово. Не станемъ входить здъсь въ разсмотръніе, кто былъ правъ и кто виноватъ въ данномъ случать. Ограничимся простымъ утвержденіемъ факта, что Чаадаевъ былъ первымъ и крупнымъ представителемъ, такъ сказать, воинствующаго западничества, избравшаго учрежденія и явленія западно-европейской жизни, какъ выразительницы началъ общечеловическихъ, для оцтики, а въ иныхъ случаяхъ и для осужденія явленій русскаго общественнаго быта.

Съ тѣхъ поръ такъ называемое западничество было разсматриваемо, какъ направленіе "протестующее" и обличительное, какъ ученіе, видѣвшее въ западной Европѣ идеалы общественнаго быта, источникъ просвѣщенія и добра. Словомъ "западникъ" злоупотребляли впослѣдствіи такъ, какъ еще позже злоупотребляли словомъ "нигилистъ". Каждый, кто желалъ воздѣйствія западно-европейской культуры на русскую жизнь, хотя бы въ самой законной мѣрѣ, кто, для оцѣнки разныхъ общественныхъ явленій, принималъ масштабъ, выработанный вѣковымъ опытомъ Европы,—былъ западникомъ, достойнымъ судьбы нечестиваго сына Ноя.

Если бы въ тѣ времена кто-нибудь предсказалъ, что западничество особаго рода пропитаетъ людей, подобныхъ тѣмъ, какіе въ свое время содрогнулись отъ дерзости Чаадаева, что его слова пойдутъ имъ на пробу для иныхъ цѣлей,—онъ навлекъ бы на себя подозрѣніе въ умопомѣшательствѣ, какъ навлекъ его Чаадаевъ. Между тѣмъ мы присутствуемъ при этомъ любопытномъ явленіи.

Послѣ того, какъ четверть вѣка, съ 1855 по 1880 годъ, ушло на преобразованія, благодаря которымъ Россія сблизилась съ Европою больше, чѣмъ она успѣла сдѣлать это въ первыя шестьдесятъ лѣтъ нашего столѣтія, и развить свои національныя силы, вдругъ раз-

дались голоса, выражающіе мнініе о такомъ неизміримомъ разстояніи между Россією и Европою, что первая является недостойною пользоваться даже крохами европейскаго просвіщенія. Кому принадлежать эти голоса? Стариннымъ ли западникамъ, уходившимъ въ свое время въ дерзкое отрицаніе? О, ніть! Эти западники до земли поклонились совершившимся преобразованіямъ, и если желали чегонибудь, то именно возможно полнаго и широкаго ихъ приміненія. На этой почві они сошлись съ славянофилами, вмісті съ ними радостно привітствовали новое время и вмісті трудились надъ положеніемъ о крестьянахъ. Принадлежать ли они "разрушителямъ" новійшаго типа? Тоже ніть! Они, какъ извістно, отвергли западную "культуру" начисто, гораздо радикальніе, чімъ ділаль это нікогда Шишковъ. — Эти голоса принадлежать именно людямъ, которые въ былое время выступили бы въ числі самыхъ ревностныхъ, самыхъ надежныхъ противниковъ Чаадаева.

Чъмъ объяснить такое неожиданное превращение? Это явление не такъ загадочно, какъ оно кажется съ перваго взгляда. Стоитъ только сравнить условія двухъ эпохъ, пережитыхъ русскимъ обществомъ въ XIX стольтіи, т.-е. эпохи дореформенной, и періода, открывшагося знаменитымъ рескриптомъ на имя виленскаго генералъ-губернатора Назимова.

Въ моментъ появленія философического письма международное положение Россіи могло быть названо блестящимъ. Слава ея, какъ военной державы, утвержденная подвигами полководцевъ Екатерины II, искусною и обдуманною политическою силою императрицы, не только не поколебалась, но возросла. О русскую мощь разбилось могущество величайшаго изъ современныхъ завоевателей; вмъстъ съ этимъ могуществомъ разлетълась въ прахъ вся политическая система французской революціи. Память 1812 года была громкимъ свидътельствомъ "объ игръ народныхъ силъ", спасшихъ государство; намять 1813—1815 годовъ свидетельствовала о великой роли Россіи въ устройствъ судебъ Европы. Она не только сокрушила великую гегемонію Франціи, но и сдёлалась краеугольнымъ камнемъ новой политической системы, основанной вѣнскимъ конгрессомъ и закрѣпленной актомъ Священнаго союза. Рука ея чувствовалась всюду; ей принадлежалъ въскій и ръшительный голось въ разныхъ международныхъ усложненіяхъ. Безъ соперниковъ внёшнихъ, она безпрепятственно могла утверждать свое военное могущество, гдъ считала это нужнымъ. Разгромъ Персіи, славная турецкая война, счастливый исходъ польскаго возстанія, все, повидимому, убіждало насъ въ непреложности словъ — "никто же на ны!" Величайтая военная держава Европы, признанная хранительница всеевропейскаго порядка и тишины, какъ могла Россія смотръть на этотъ Западъ, особенно на Западъ, не шедшій съ нами и нашими союзниками?

Въ этой Европъ и во всъхъ ен движеніяхъ мы видъли только симптомы анархіи, безпорядка и разложенія. То съ сожалѣніемъ, то съ презрѣніемъ смотрѣли мы на этотъ сбившійся съ пути "Западъ". Въ себт видѣли мы носителей истинныхъ общественныхъ началъ и хранителей непреложныхъ законовъ божескихъ и человѣческихъ. Съ гордостью противопоставляли мы свой крѣпкій строй разлагающейся цивилизаціи Европы. Съ нѣкоторою увѣренностью указывалась минута, когда отъ этой исторической Европы останутся только прахъ и тлѣніе, если мы не спасемъ ее отъ конечнаго разрушенія. И съ неподдѣльною искренностью выступали мы въ роли спасителей Запада, не подозрѣвая пока, какъ горько насмѣется онъ надъ нами въ минуту разсчета за нашу многолѣтнюю службу.

Что же при всѣхъ этихъ условіяхъ могло значить письмо Чаадаева? Но, главное, какой смыслъ могли и послѣ того имѣть указанія людей, нѣсколько иначе смотрѣвшихъ и на крѣпостное право, и на военныя поселенія, и на старые суды, и на подцензурную печать, и на административные порядки, и на прочее, въ чемъ, по мнѣнію жившаго "восторгомъ" большинства, заключалось наше "преимущество" предъ западною Европою? Въ то время всякое посягательство на стародавнія учрежденія, особенно если эти посягательства подкрѣплялись доводами изъ области "западнаго просвѣщенія", могли быть отвергнуты догматически, безъ всякихъ разсужденій, при помощи очень простого силлогизма, составленнаго такъ:

*большая посылка*: всякое подражаніе западно-европейскимъ образцамъ вредно для Россіи;

малая посылка: такое-то предложение свидътельствуеть о подражании Западу; в прорежение в выполняющей выполнительного выстратичения выполнающей выполнающей выполнающей выстратичения выполнающей выполнающей выдущити вытолнающей выполна

заключение: слёдовательно, оно должно быть отвергнуто.

Такой "силлогизмъ" рѣшалъ дѣло просто и закрывалъ путь къ дальнѣйшимъ препирательствамъ. Но всякому силлогизму свое время. Настала минута, когда Россія жестоко поплатилась за свои "преимущества" предъ Западомъ. Понадобились новыя, невѣроятныя усилія, чтобы привести ее въ нѣкоторый уровень съ западными державами; пришлось снова взяться за дѣло, завѣщанное. Петромъ Великимъ. За это великое дѣло взялся тотъ, къ кому, при самомъ рожденіи его, были обращены вдохновенныя слова поэта:

Да встрѣтить онь обильный честью вѣкъ!
Да славнаго участникъ славный будетъ!
Да на чредѣ высокой не забудетъ
Святѣйшаго изъ званій—человъкъ.

Не станемъ перечислять этихъ дёлъ. Они слишкомъ памятны каждому. Отмътимъ только существенныя черты недавняго преобразовательнаго движенія. Во-первыхъ, оно исходило изъ глубокаго сознанія несостоятельности стараго порядка, несостоятельности, громко и откровенно засвидътельствованной не "философическими письмами", а оффиціальными заявленіями коммиссій, коимъ поручены были работы по преобразованіямъ. Во-вторыхъ, къ этому отрицательному отношенію къ учрежденіямъ прошлаго прибавилась глубокая, сильная въра въ силы своего народа и притомъ въ двоякомъ отношеніи: въ томъ, что онъ достоинъ лучшихъ формъ быта, и въ томъ, что онъ сумветь отнестись къ новымъ учрежденіямъ не какъ къ "гремушкв", а какъ къ существенно необходимому благу. Въ-третьихъ, наконецъ, убъждение въ несостоятельности прошлаго и в вра въ силы народа указывала на возможность и необходимость "свободных заимствованій" различных учрежденій отъ народовъ, опередившихъ насъ въ отношении своего гражданскаго развитія. Такъ поступали всть европейскіе народы, и благодаря такому воздействію одной культуры на другую, выработалась и установилась изв'ястная общность европейской цивилизаціи.

Такимъ образомъ, судьба стараго "сидлогизма" была решена безповоротно, и онъ былъ брошенъ всёми (за немногими и незамётными исключеніями). Напротивъ, всякое мнвніе, всякій проектъ, всякая брошюра и статья, изъ какого бы лагеря они ни исходили, непремвнно подкрвпляются ссылками на Европу. Не говоримъ уже о статьяхъ или брошюрахъ западническаго толка въ старомъ смыслъ--онъ продолжають старыя преданія. Какими аргументами подкръпляють свои мнёнія и свои стремленія публицисты и люди самаго охранительнаго направленія? Безпрерывными, неудержимыми, кстати и некстати приводимыми ссыдками на примфръ Европы. "Въ Европф этого не могло бы случиться, говорять они; Европа не допустила бы того и другого; въковой опыть Европы свидътельствуеть о томъ и другомъ" (т.-е. о томъ, чего хочется такому-то лицу). Авторитетъ Европы, повидимому, возросъ въ глазахъ этихъ людей до такой степени, что истому западнику стараго закала приходится защищать достоинство Россіи противъ выдазокъ этого лагеря. Совершилось удивительное превращеніе. Прежніе охранители тридцатыхъ годовъ, проникнутые сознаніемъ величія Россіи, съ снисходительнымъ сожалвніемъ, даже съ омерзвніемъ смотрвли на Западъ. Теперь, люди аналогическаго направленія, взобравшись на "европейскую" точку зрѣнія, тѣми же чувствами смотрять на Россію, забывая, конечно, что въ Европф бывають всякія явленія, и что въ ней можно найти "образцы" какой угодно политики.

Но этотъ неожиданный поворотъ имфетъ очень опредфленные мотивы. Онъ громко свидътельствуетъ о томъ, что старый "силлогизмъ" утратилъ свою силу, и что въ настоящее время нельзя аргументировать противъ заимствованій изъ Европы ссылками на безусловную самобытность русской культуры. Эти аргументы утратили всякій кредить. Осталось одно: перем'внить тактику и обернуть въ свою пользу Чаадаевскіе аргументы, т.-е. говорить: "Европа высока, неизмфримо высока сравнительно съ полуварварскою Россіею, но именно это и свидетельствуетъ противъ возможности заимствованія европейскихъ учрежденій". Отсюда понятно, что чёмъ больше мы будемъ превозносить Европу и унижать Россію, тъмъ удобнъе будеть достигнута завътная цъль: доказать, что Россія недостойна реформъ. Коротко говоря: не имъя уже возможности говорить относительно достоинства совершавшихся преобразованій по ихъ существу, противники ихъ съ великимъ усердіемъ выдвинули тезисъ ихъ непримънимости къ Россіи.

"Какъ прекрасны, сами по себъ, реформа крестьянская, реформа судебная, реформы земскія и городскія—и посмотрите, что изъ нихъ вышло!" Вотъ обыкновенная тема всѣхъ этихъ разсужденій, сѣтованій, замѣчаній, намековъ, доношеній и всего прочаго, что оглушаетъ современнаго русскаго человѣка и заставляетъ его боязливо озираться кругомъ. "Не доросло, не дозрѣло русское общество; несвоевременны, а потому несостоятельны преобразованія". Эти громкія слова замѣняютъ теперь нехитрый силлогизмъ" нашихъ дѣдовъ.

Какъ ни новъ, повидимому, этотъ аргументъ у насъ въ Россіи, но онъ былъ уже предусмотрънъ въ знаменитой Книгъ софизмовъ Бентама и носить тамъ название "софизма болъе удобнаго будущаго". "Этотъ способъ возраженія, -- говорить Бентамъ, -- есть орудіе лиць, которыя, желая провалить предложение, не смъють, однако, нападать на него открыто. Повидимому, они даже покровительствують ему. Они расходятся съ противниками только относительно выбора момента. Ихъ истинное намфреніе - провадить предложеніе навсегда; но, чтобы не встревожить и не вооружить противъ себя общество, они ограничиваются требованіемъ простой отсрочки... Серьезное опроверженіе такого ложнаго и дегкомысленнаго предлога было бы потерею времени; препятствіе не въ разум'є, а въ вол'є. Если слишкомъ рано сдѣлать добро сегодня, это будетъ рано и завтра, или будетъ слишкомъ поздно. "Позволительно ли дёлать добро въ субботу" (Матө. гл. XII), таковъ былъ вопросъ лицемфрныхъ фарисеевъ Іисусу Христу. Ни Его примёръ, ни Его отвётъ не исправили щенетильности ихъ преемниковъ".

Конечно, Бентамъ говорилъ о примѣненіи указаннаго софизма къ моменту обсужденія новой мѣры, еще имѣющей обратиться въ законъ. Наши софисты произносять свои сужденія послѣ десятинятнадцати лѣтъ опыта, послѣ практическаго дѣйствія состоявшихся реформъ. Но и это обстоятельство нисколько не измѣняетъ софистическаго характера ихъ разсужденій. Можетъ быть, послѣдній выступаетъ въ болѣе неприглядномъ свѣтѣ, чѣмъ софизмы бентамовскихъ мудрецовъ.

Во-первыхъ, когда я утверждаю, что извъстная настоятельная реформа будето несвоевременна, я могу придать своимъ разсужденіямъ нѣкоторый видъ въроятности, ибо разсуждаю о событіяхъ будущаго, которое столь же загадочно для меня, какъ и для авторовъ реформы. Но наши "публицисты" разсуждаютъ о прошедшемъ, слъдовательно, на нихъ лежитъ обязанность доказать, что кръпостное право было отмънено несвоевременно, суды преобразованы не во-время, земская и городская реформа подоспъла слишкомъ рано, и показать, когда именно должны были совершиться эти преобразованія, настоятельность коихъ въ свое время была признана всъми, за исключеніемъ "меньшинства", тщащагося теперь получить значеніе "большинства".

Во-вторыхъ, выраженія "незрѣлость", "неумѣлость" сами по себѣ ровно ничего не доказываютъ. "Незрѣлость" есть понятіе не абсолютное, а относительное. Когда я говорю, что извѣстный народъ "не дозрѣлъ", то я долженъ сказать, до чего именно. Такъ, я могу сказать, что кафры или зулусы не дозрѣли до американскихъ учрежденій, и всѣ меня поймутъ. Но и такая "истина" не имѣетъ ровно никакой цѣны въ области практической политики. Здѣсь указанію, до чего не дозрѣль извѣстный народъ, должно сопутствовать указаніе, до чего онъ дозрълъ, т.-е. какая система учрежденій ему соотвѣтствуетъ, ибо каждый народъ долженъ же имѣть какую-нибудь форму общественнаго и государственнаго быта. Къ сожалѣнію, этихъ положительныхъ указаній мы не встрѣчаемъ въ разсужденіяхъ новѣйшихъ "европейцевъ". Они очень много говорятъ о томъ, что имъ не нравится, но до сихъ поръ мы не слышали о томъ, что имъ угодно.

Въ-третьихъ, наконецъ, простой фактъ незрѣлости извѣстнаго общества, т.-е. неумѣнье его обращаться съ тѣми или другими учрежденіями, самъ по себѣ ничего не говоритъ противъ этихъ учрежденій. Когда я говорю, что такой-то полкъ не умѣетъ еще стрѣлять изъ ружей новой системы, это не свидѣтельствуетъ ни о негодности ружей, ни о необходимости возвратиться къ старымъ кремневымъ ружьямъ, или, тѣмъ паче, къ лукамъ и пращамъ. На-

противъ, всѣ усилія военнаго начальства должны быть направлены къ тому, чтобы выучить, наконецъ, свои полки обращаться съ новымъ оружіемъ; иначе они, всеконечно, будутъ побѣждены непріятелемъ.

Государственныя и общественныя установленія въ политической жизни играють ту же роль, какъ оружіе въ войскѣ. Они являются средствами проявленія государственной и народной мощи, всѣхъ тѣхъ матеріальныхъ и нравственныхъ силъ, коими располагаетъ данный народъ. Народъ, располагающій учрежденіями XVII вѣка. будетъ подавленъ народами новой формаціи, точно такъ же, какъ армія, вооруженная дальнобойными ружьями, непремѣнно побъетъ полчище, вооруженное томагавками, пращами и луками.

Поэтому, если уже и предстоить надобность говорить о "неэрѣлости" нашего общества, то вовсе не для того, чтобы вернуть его
къ "дореформенной" губерніи, а для того, чтобы изслѣдовать, почему до настоящаго времени общество наше не выучилось или не
могло владѣть орудіями, данными ему въ руки въ началѣ нынѣшняго царствованія, и при какихъ условіяхъ они пойдутъ ему на
нользу.

Такая работа необходима и "своевременна" именно теперь. Мы переживаемъ чрезвычайно трудную минуту. Въ виду разныхъ прискорбныхъ событій, правительство сочло себя вынужденнымъ прибъгнуть къ чрезвычайнымъ мърамъ, распространившимся на всв части и отрасли нашего управленія. Но въ заглавіи этихъ мъръ поставлено выразительное слово: онъ названы временными. Въ этомъ словъ содержится предсказаніе организаціонныхъ работъ, долженствующихъ учредить извъстный постоянный порядокъ взамънъ нынъшняго временнаго положенія. Слъдовательно, само правительство не видитъ въ нынъшнихъ мърахъ своего послъдняго и окончательнаго слова. Оно вопросительно смотритъ на будущее и знаетъ, что въ этомъ будущемъ все благо и все достоинство Россіи.

Что же явится основаніемъ этого будущаго порядка? То ли, что было учреждено въ первыя десять лѣтъ нынѣшняго царствованія, или принципы "новыхъ европейцевъ", т.-е. странная и безсвязная амальгама новыхъ русскихъ учрежденій съ тѣмъ, что уже оставлено или оставляется западною Европою, какъ ненужное наслѣдіе минувшихъ временъ? За невозможностью совершить такую амальгаму, останемся ли мы безъ всякихъ учрежденій, продолжая свое существованіе со дня на день, какъ народъ, въ самомъ дѣлѣ, "безъ прошедшаго и безъ будущаго", по словамъ Чаадаева? Но для такого исхода нужно придти къ заключенію, что послѣдняя четверть вѣка

прожита нами даромъ, что все это время, которое рука историка готовилась занести въ славнъйшія страницы нашей исторіи, было періодомъ ся заблужденія, самообольщенія относительно своихъ духовныхъ силъ.

"Въ крови у насъ что-то отталкивающее, враждебное совершенствованію", говорилъ Чаа даевъ, глядя на общество, воспроизведенное въ безсмертной комедіи Грибовдова. "Въ крови у насъ что-то отталкивающее, враждебное совершенствованію", твердятъ грибовдовскіе герои, обратившіеся въ "ново-западниковъ". Такъ ли это? Если грвхъ "въ крови", тогда о немъ и толковать нечего. Измёнить "кровь" ни одинъ человвкъ не властенъ, и мы должны теривливо ждать того времени, когда народы "высшей крови" снесутъ пасъ съ лица земли, которую мы заражаемъ своимъ тлетворнымъ дыханіемъ. Склонимъ голову и произнесемъ фаталистическое АNAГКН (неизбъжность). Но мы полагаемъ, что грвхъ не въ крови, а въ исторіи, гдъ человъческой воль, разумьнію и сердцу Богъ отвель достаточно много мъста. А для человъка съ волею, разумомъ и сердцемъ всегда будетъ дорого слово стараго философа — регісе te! (совершенствуй себя).

### II.

## Права и функціи.

Однако, новыя учрежденія наши, особенно тѣ, которыя предполагають действіе общественных силь, заставляють желать многаго. Они производять впечатлёніе чего-то бездвётнаго, дряблаго. Двятельность ихъ мало даетъ себя чувствовать во всякомъ направленіи. Тотъ, кто надъялся, благодаря земскимъ учрежденіямъ, увидъть Россію покрытою хорошими дорогами, школами, больницами и т. д., конечно, разочаровался въ своихъ ожиданіяхъ. Самая бездъятельность земствъ и городскихъ установленій (за немногими исключеніями) давно сдёлалась "общимъ мёстомъ". Нётъ почти ни одной газетной корреспонденціи, которая не заключала бы въ себъ горькихъ жалобъ на то, что такая-то управа заснула, а такое-то земство всегда спало, а такую-то думу не разбудить никакими увъщаніями. Если кое-гдѣ иная дума или иное земское собраніе соберутся съ духомъ и соорудятъ школу или больницу, корреспонденты восклицаютъ: "Наконецъ-то такая-то дума или такое-то земское собраніе проснулись и заговорили, но надолго ли?":

Все это, конечно, даетъ весьма сильное оружіе въ руки недоброхотовъ новыхъ общественныхъ учрежденій. "Вотъ,—говорятъ они,—

какъ россіяне пользуются дарованными имъ правами!" И, съ своей точки зрвнія, они правы. Двиствительно, то, что они называють ппавами общественныхъ учрежденій, представляеть почтенный объемъ. Начнемъ хотя бы съ земскихъ учрежденій. Они замізнили многія учрежденія, въдавшія, въ прежнее время, разными отрасдями мъстнаго управленія, подъ руководствомъ губернатора, "яко хозяина губерніи". Къ функціямъ, унаследованнымъ отъ этихъ учрежденій, прибавилось нізсколько новыхь. Земство віздаеть имуществами, капиталами и денежными сборами земства, назначеніемъ и раскладкою земскихъ сборовъ, раскладкою иныхъ государственныхъ денежныхъ сборовъ; на немъ лежитъ значительная доля мъстной строительной части, пути сообщенія, народное продовольствіе, общественное призрѣніе, завѣдываніе взаимнымъ земскимъ страхованіемъ и частью санитарною, попеченіе о развитіи м'ястной торговли и промышленности, участіе въ дёлахъ по народному образованію, по содержанію тюремъ, зав'ядываніе по отправленію разныхъ государственныхъ повинностей; оно избираетъ мировыхъ судей, составляетъ списки присяжныхъ засъдателей, избираетъ непремънныхъ членовъ губернскихъ и убздныхъ по крестьянскимъ дёламъ присутствій; кромѣ того, оно, отчасти собственною иниціативою, расширило предоставленный ему первоначально кругъ дёль. Такъ, оно учреждаетъ земскіе банки, принимаетъ участіе въ сооруженіи желізныхъ дорогъ, заводить земскія почты. Не станемъ перечислять здісь предметовъ, предоставленныхъ городскимъ учрежденіямъ: это значило бы воспроизводить то, что уже сказано о земскихъ установленіяхъ. Но, кромъ того, извъстная 103 ст. городового положенія даетъ городскимъ думамъ право на изданіе обязательныхъ постановленій по предметамъ городского благоустройства, — право, которымъ земскія учрежденія пользуются только въ трехъ случаяхъ: по части пожарной, и относительно мфръ къ предотвращению заразъ и къ истреблению вредныхъ для посввовъ насвкомыхъ и животныхъ.

Кажется, всего этого довольно; дай Богъ всякому учрежденію управиться съ такимъ общирнымъ и разнообразнымъ кругомъ дѣлъ. Компетенція, предоставленная общественнымъ установленіямъ, указываетъ на мѣру надеждъ, возлагавшихся на нихъ при ихъ учрежденіи. Но надежды эти сбылись въ весьма слабой степени. Это фактъ, который мы не имѣемъ ни возможности, ни охоты отрицать. Остается вопросъ относительно его объясненія. Здѣсь мы, вѣроятно, разойдемся съ обычными порицателями нашихъ общественныхъ учрежденій.

Прежде всего необходимо устранить одно заблуждение, проистекающее отъ *терминологи*, отъ неправильнаго употребления словъ, что, какъ извъстно, ведетъ къ очень печальнымъ недоразумъніямъ. Вотъ въ чемъ дъло.

Перечисляя предметы въдомства, предоставленные нашимъ земскимъ и городскимъ учрежденіямъ, обыкновенно говорять: "Вотъ какія права даны имъ". Отсюда слёдуеть и элегическій выводъ: "вотъ какъ дурно воспользовались они своими правами". Скольконибудь образованный юристь, конечно, съ улыбкою выслушаеть и ироническую посылку объ обширности правь, и печальное заключеніе о дурномъ пользованіи этими "правами". Юристу очень хорошо извъстно, что всъ предметы, перечисленные во 2-й ст. положенія о земскихъ учрежденіяхъ и во 2-й ст. городового положенія, суть не права, а функціи этихъ установленій, т.-е. предметы ихъ долятельности, итли, указанныя имъ закономъ, и къ осуществленію коихъ они должны стремиться. Вся суть дёла не въ этихъ "правахъ", которыя ровно ни о чемъ не свидътельствуютъ, а въ условіяхъ дъйствующаго субъекта въ данномъ случав, въ тъхъ модяхъ, изъ коихъ составляются наши думы, собранія и управы. Когда лошадь не можеть везти положеннаго въ телегу груза, вопросъ сводится, главнымъ образомъ, къ качествамъ лошади, къ тому, что она оказывается вообще безсильною, или плохо накормленною, или пугливою, или "съ норовомъ" и т. д. Такъ и здёсь! Не ставьте вопроса въ фальшивой формъ: почему земства не пользуются своимъ "правомъ" заводить школы, учреждать больницы, строить дороги и т. д.? Спросите просто: почему земскіе діятели отличаются апатією, почему они вяло относятся къ возложенному на нихъ дёлу?

Между тѣмъ въ возгласахъ о непользованіи "правами", предоставленными земствамъ и городамъ, есть свой смыслъ. Когда дѣла идутъ нехорошо въ томъ или другомъ департаментѣ, никому не придетъ въ голову сказать: какъ дурно пользуются департаментскіе чиновники своими "правами". Всѣ, однако, говорятъ о втунѣ лежащихъ "правахъ" земскихъ собраній и городскихъ думъ. Неправильное употребленіе слова цѣлымъ обществомъ, ошибка, дѣлаемая большинствомъ людей, показываютъ, что въ основаніи этой ошибки лежитъ какая-нибудь истина, хотя и несознаваемая людьми, неправильно употребляющими то или другое слово. Постараемся найти эту истину или, вѣрнѣе, эту долю истины.

Почему одни и тѣ же люди, говоря о плохомъ веденіи дѣла въ иномъ департаментѣ, не скажутъ, что чиновники не пользуются своими правами, но непремѣнно употребятъ это выраженіе, если рѣчь зайдетъ о "дремлющемъ" земскомъ собраніи? Дѣло объясняется просто. Отъ чиновника въ департаментѣ требуется исполненіе разныхъ уставовъ, инструкцій и приказовъ подъ непосредственнымъ

руководствомъ начальника. Чиновникъ можетъ прожить весь свой въкъ, не имъя ни единой самостоятельной мысли, никакого своеобразнаго стремленія, желанія, чувства, словомъ, ничего такого, что мы называемъ иниціативою. Законы для него не что иное, какъ определенныя рамки его деятельности. Но какимъ содержаниемъ наполняются эти рамки-вопросъ прямо его не касающійся; содержаніе это создается не имъ, а массою инструкцій, предписаній, указаній, приказаній, исходящихъ не отъ него. Напротивъ, земскія и городскія учрежденія были призваны наполнить самостоятельнымъ, ими выработаннымъ содержаніемъ тъ общія законныя рамки, торыя извъстны подъ именемъ положеній земскаго и городского. Законъ, правительство и общество разсчитывали именно на силу личной иниціативы членовь собраній и управь, на ихъ самодыятельность, на ихъ энергію, словомъ — на все то, что дёлаеть изъ человъка творческую силу и отличаетъ его отъ автомата. Съ этой точки зрѣнія, городовое положеніе и положеніе о земскихъ учрежденіяхъ разсматривались какъ законныя условія свободнаго дійствія представителей мъстнаго населенія, какъ гарантія ихъ самостоятельности и самодъятельности въ извъстной сферъ, слъдовательно, какъ обезпечение некоторыхъ общественныхъ правъ.

Но понятно само собою, что дёло не въ этихъ правахъ, а въ томъ, почему на дълъ оказалось мало самостоятельности, самодъятельности, предпріимчивости и всего прочаго, что ожидалось при появленіи новыхъ общественныхъ учрежденій. Почему не народился на свътъ тотъ типъ русскихъ энергическихъ людей, которые могли бы наполнить содержаніемъ легальныя рамки, созданныя для земства и городовъ? Вопросъ только въ этомъ, и ни въ чемъ иномъ. Пусть отъ земства отойдеть половина предоставленных вему функцій, но если остальная половина будеть выполняться людьми крівкими. то она положитъ основание русскому самоуправлению, въ которомъ мы видимъ истинный фундаментъ будущаго развитія Россіи. Наоборотъ, пусть нынъшній кругъ въдомства этихъ учрежденій увеличится десятками новыхъ предметовъ или "правъ", но если ихъ обстановка останется въ нынашнемъ вида, то русская земля не почувствуетъ даже ихъ существованія, какъ мало чувствуетъ она его Continued of the first of the first въ настоящее время.

Почему не народились еще въ Россіи эти люди? На этотъ вопросъ мы отвѣтимъ другимъ: почему они не нарождались въ прежнее время? Наше поколѣніе не находится въ положеніи римлянъ временъ упадка имперіи, которымъ приходилось потуплять глаза при одномъ воспоминаніи о доблестяхъ Камилловъ, Фабіевъ, Сципіоновъ и Катоновъ. Мы не получили въ наслѣдство великаго нравственнаго

капитала и не растратили его легкомысленно съ блудницами и развратниками. Въ отношеніи запаса гражданской доблести мы были пущены на свътъ босыми и нагими, и всякое пріобрътеніе на этомъ пути будетъ пріобрътеніемъ нашимъ или нашихъ потомковъ. Заслуга наша предъ последними будеть уже велика, если мы передадимъ имъ меньшую сумму греховъ, чемъ мы сами получили отъ отцовъ нашихъ. Что же касается насъ, то наши грвхи и пороки суть грвхи и пороки нашихъ отцовъ, и въ ихъ горькомъ и печальномъ житіи должны найти мы ту страницу, на которой крупными буквами написанъ главный, коренной недугъ прошлыхъ въковъ. Наше заблужденіе и самообольщеніе, даже въ теченіе всей последней четверти нашего въка, состояло именно въ томъ, что мы полагали, будто всякая связь наша съ отцами порвана, вмёстё съ отмёною разныхъ учрежденій и съ заміною ихъ новыми. Мы полагали, что съ отмівною крипостного права исчезъ изъ русской земли и крипостническій духъ, заражавшій въ свое время всё отношенія и учрежденія всякихъ порядковъ и разрядовъ; мы полагали, что новыя внёшнія формы учрежденій выбыють старый приказный духъ, воспитанный и вскормленный въками; читая въ газетахъ и журналахъ "новыя слова", мы полагали, что они дъйствительно суть выражение новой общественной психики (если можно такъ выразиться), и что "общество" дъйствительно такъ думаетъ и такъ будетъ поступать. Полагая, что мы возродились и преобразились въ крещении отъ реформъ, что мы въ самомъ дѣлѣ новые люди, -- мы забыли о грѣхѣ, веселились, ликовали, чаяли новаго неба и новой земли, въ то время, какъ гръхъ жилъ въ насъ, дёлалъ свое дёло и, наконецъ, прорвался наружу. Съдая старина грозно взглянула на насъ своими помертвълыми очами. Уйди, ужасный призракъ!

— Нѣтъ, не уходи! Ты не призракъ, а дѣйствительность; ты живуча, ты живучѣе нашей новизны. Ты мѣшаешься въ рядъ свѣтлыхъ русалокъ, подобно злой вѣдьмѣ, въ хороводѣ майской ночи. Дай разглядѣть тебя пристально, разсмотрѣть въ тебѣ то черное, чтò шевелится подъ твоею свѣтлою оболочкою...

#### III.

## Одинъ изъ опытовъ самоуправленія.

У Петра Великаго, въ области гражданскихъ дѣлъ, была одна задушевная мысль: возвышение и благосостояние нашихъ городовъ. Конечно, великий преобразователь исходилъ въ данномъ случав вовсе не изъ теоретическихъ представлений о значении городского само-

управленія. Хорошо устроенные города были нужны ему какъ источникъ государственнаго благосостоянія, какъ средство увеличить доходы казны. Значеніе западно-европейских в городовъ, обогащавших в тогдашнее государство своею торговлею и промышленностью, опредълило его собственную политику относительно городовъ русскихъ. Но если онъ отправлялся отъ соображеній чисто государственной, даже казенной пользы, то онъ пришель къ необходимости городамъ самоуправленіе. Еще старый опыть московскаго государства убъдиль его, что города должны быть, даже въ видахъ соблюденія казенныхъ интересовъ, изъяты изъ-подъ очень неудобнаго вёдомства воеводъ и прочихъ правителей, чинившихъ городскимъ обывателямъ немалыя тяготы. После неудачнаго опыта учрежденія бурмистерскихъ палатъ (1699 г.), онъ, въ 1721 году, приступилъ опять къ собиранію "разсыпанной храмины". Города должны были получить самостоятельное устройство, свои выборныя учрежденія, долженствовавшія отправлять свою должность подъ наблюденіемъ и руководствомъ главнаго магистрата. Назначение послъдняго состояло какъ въ главномъ завъдываніи встми городами государства, такъ и въ бережении городскихъ обывателей отъ обидъ всякихъ въдомствъ, мъстныхъ правителей и сильныхъ особъ.

Учрежденіе магистратовъ, по замыслу своему, въ высшей степени замѣчательно. Можно смѣло сказать, что оно, по плану своему, гораздо выше городового положенія Екатерины II. Магистраты, дѣйствительно, были возведены на высоту настоящей городской власти. Предметы ихъ вѣдомства или "права", какъ сказали бы теперь, были чрезвычайно обширны.

"Понеже магистрать, яко глава и начальство есть всему гражданству,—говорить регламенть,—то онаго должность состоить въ томъ, еже судити граждань, содержати въ своемъ смотрѣніи полицію, положенные съ нихъ доходы сбирать и отдавать по указамъ, куда отъ камеръ-колегіи будетъ опредѣлено, учреждать всю экономію (или домостроительство) города, яко купечество, всякое ремесло, художество и прочее, и чинить о всякихъ нуждахъ, и что къ гражданской пользѣ принадлежитъ, потребныя предложенія до главнаго магистрата".

Итакъ, часть судебная, полиція, раскладка и взысканіе податей, городское хозяйство, попеченіе о торговлѣ и ремеслахъ, широкое право ходатайства, — все это соединено въ рукахъ магистрата "яко главы и начальства всему городу". Въ числѣ этихъ предметовъ вѣдомства особенное вниманіе обращаетъ на себя полицейская функція, которой Петръ Великій думалъ дать большое развитіе. Надъ Х главою регламента, гдѣ говорится объ этомъ предметѣ, много

смѣялись, даже глумились. Причиною тому витіеватый, странный и не совсѣмъ понятный языкъ этого документа. Но мы ведемъ теперь серьезную бесѣду, и, право, намъ не до смѣху. Поэтому мы надѣемся, что и читатели воздержатся отъ улыбки, услышавъ какъ Петръ Великій понималъ полицейскія обязанности магистрата.

"Оная (полиція), - говоритъ регламентъ, - споспѣшествуетъ въ правахъ и правосудіи, рождаетъ добрые порядки и нравоученіи, всвить безопасность подаетъ отъ разбойниковъ, воровъ, насильниковъ и обманщиковъ и симъ подобныхъ, непорядочное и непотребное житіе отгоняеть, и принуждаеть каждаго къ трудамъ и честному промыслу, чинитъ добрыхъ досмотрителей, тщательныхъ и добрыхъ служителей, городы и въ нихъ улицы регулярно сочиняетъ, препятствуетъ дороговизнъ, и приноситъ довольство во всемъ потребномъ къ жизни человвческой, предостерегаетъ всв приключившіяся бользни, производить чистоту по улицамъ и въ домахъ, запрещаетъ излишество въ домовыхъ расходахъ и всв явныя погрешении, призираетъ нищихъ, бъдныхъ, больныхъ, увъчныхъ и прочихъ неимущихъ, защищаетъ вдовицъ, сирыхъ и чужестранныхъ, по заповёдямъ Вожіимъ, воспитываетъ юныхъ въ цёломудренной чистотв и честныхъ наукахъ; въ кратцъ же надъ всеми сими полиція есть душа гражданства и всёхъ добрыхъ порядковъ и фундаментальный подпоръ человъческой безопасности и удобности".

Изъ этой выписки оказывается, что всё полицейскія функціи, т.-е. полиція безопасности и полиція благосостоянія, были одинаково поручены городскому начальству, т.-е. магистрату. Подлё магистрата не было поставлено особой полиціи, въ "собственномъ смыслё этого слова". Можно находить, что понятіе о полиціи, выраженное въ регламенте, слишкомъ широко; можно и должно утверждать, что въ призваніе полиціи не входить "принуждать каждаго къ трудамъ" или "воспрещать излишество въ домовыхъ расходахъ". Но не въ этомъ дёло: полиція въ началё XVIII вёка понималась именно въ этомъ объемѣ, не только у насъ, но и вездё, и въ этомъ же объемѣ она была поручена магистратамъ подъ общимъ смотрѣніемъ губернаторовъ и воеводъ.

Снабженные такими полномочіями, магистраты должны были стоять внѣ дѣйствія постороннихъ начальствъ. "Магистраты губернаторамъ и воеводамъ не должны быть подчинены въ томъ, что до градскаго суда и экономіи касается... Такожъ никакому коменданту не должно квартиры въ городахъ по своей волѣ располагать, но надлежитъ сіе чинить такъ, какъ въ XIII главѣ объяснено".

А "объяснена" въ XIII главѣ очень важная вещь, если принять въ соображеніе, какую тягость составляла тогдашняя (да и•позд-

нъйпая) квартирная повинность. "Понеже, — говоритъ регламентъ, — когда въ городахъ армейскіе и гарнизонные полки имъютъ квартиры у градскихъ жителей, тогда онымъ (жителямъ) отъ непорядочнаго отводу квартиръ бываетъ не безъ тяжкихъ обидъ, и въ торгахъ и въ промыслахъ не безъ остановки: того ради главному магистрату для порядочнаго розводу квартиръ, дабы одинъ предъ другимъ никто отягощенъ и облегченъ не былъ, велътъ во всъхъ городахъ магистратамъ выбирать изъ гражданъ особыхъ квартирмейстеровъ". Безъ этихъ квартирмистровъ и магистратовъ никто не осмъливался занять обывательскій домъ; и имъ же велъно было смотръть, чтобы квартирующіе не чинили обывателямъ никакихъ насильствъ и обидъ.

Если дать волю гоображенію и предписанія закона принять за дъйствительность, то какую прекрасную картину нарисуеть это услужливое воображеніе! Вмѣсто деревянныхъ, крытыхъ соломою домиковъ, грязныхъ и неудобопроходимыхъ улицъ, съ сваленными на нихъ нечистотами, неосвъщенныхъ, небезопасныхъ, намъ представятся высокія каменныя зданія западно-европейскаго города, и жильцами этихъ зданій явятся не приниженные многольтнимъ тягломъ купцы и посадскіе люди, а важные бюргеры, просвъщенные въ наукахъ, искусные въ торговль и ремеслахъ, огражденные въ своихъ правахъ, обогащающіе государство своими полезными трудами, принятые вездъ, какъ достойные граждане, гордящіеся своимъ положеніемъ и ревниво берегущіе свою честь. Вѣдь такими хотѣлъ видѣть Петръ Великій своихъ горожанъ?

Но есть наука. скоро спускающая человѣка съ неба на землю и показывающая истинную судьбу всякихъ законовъ. Нечего пояснять, что мы говоримъ объ исторіи. Незабвенный и оплакиваемый нами историкъ С. М. Соловьевъ представилъ прекрасный комментарій къ приведеннымъ выше постановленіямъ регламента о правахъ магистратовъ, о невмѣшательствѣ воеводъ въ городскую "экономію" и въ отводъ квартиръ.

"Въ продолжении многихъ вѣковъ, —говоритъ онъ, — служилое сословіе привыкло непосредственно кормиться на счетъ промышленнаго народонаселенія"... Старинныя отношенія мужей къ мужикамъ оставались въ силѣ, вслѣдствіе чего "служилый человѣкъ презрительно относился къ промышленному человѣку и позволялъ себѣ на его счетъ всякаго рода насилія, —эти старинныя отношенія давали себя безпрестанно чувствовать, при чемъ самоуправленіе, данное промышленному сословію, усиливало нерасположеніе къ нему въ людяхъ, у которыхъ вырывали изъ рукъ богатую добычу".

Мы сейчасъ увидимъ, что эту "добычу" вырвать не удалось.

Соловьевъ представиль тому неопровержимые факты. Предоставимъ слово ему.

"Костромскіе ратманы доносили въглавный магистратъ: въ 1719 году, послѣ пожарнаго времени, костромская ратуша построена изъ купецкихъ мірскихъ доходовъ, и ту ратушу отнялъ безъ указу самовольно бывшій костромской воевода Стрішневь, а теперь въ ней при делахъ полковникъ и воевода Грибоедовъ". Итакъ, магистратъ, "гмава и начальство гражданству", быль самовольно изгнань изъ собственнаго своего помъщенія. Онъ попробоваль извернуться и придумалъ следующую комбинацію. "За такимъ утесненіемъ (т.-е. после подвиговъ Стрешнева и Грибоедова) взять быль вместо податей у оскудвлаго посадскаго человвка подъ ратушу дворъ (должно быть, хорошъ былъ "дворъ"), и тотъ дворъ въ 1722 году отнятъ подъ полковника Татаринова на квартиру, и теперь въ немъ стоитъ безъ отводу самовольно ассессоръ Радиловъ". Но куда же дъвался магистрать? Рапортъ костромскихъ ратмановъ продолжаетъ: "и за такимъ отпятіемъ ратуши діваться имъ съ ділами негді; по нужді взята въ наемъ Николаевской пустыни, что на Бабайкахъ, монастырская келья, самая малая и утвененная, для того, что иныхъ посадскихъ дворовъ въ близости нътъ, и отъ того утъснения сборовъ сбирать нечдъ, также и въ дълахъ не малая остановка". Любопытно бы знать, пом'вщались ли когда-нибудь бургомистры и ратсгеры какого-нибудь . Нюрнберга или Аугсбурга "въ утвсненной монастырской кельв", по вол'в полковника Татаринова или ассессора Радилова?

Не безъинтересно также узнать, почему костромскіе ратманы, скрыпя сердце, перекочевывали изъ собственнаго дома въ домъ "оскудываго посадскаго человыка", а изъ этого послыдняго въ малую келью монастыря, "что на Бабайкахъ", и не принимали болые рышительныхъ мыръ для огражденія городской собственности? Почему они не объявили, напримыръ, воеводы Стрышневу, что они не могутъ очистить для него городского дома, безъ указа отъ главнаго магистрата, что было бы вполны законно и согласно съ XIII статьею регламента? Соловьевъ разъяснить намъ и это недоумыніе.

"По одному дѣлу велѣно было послать въ Зарайскъ изъ коломенскаго магистрата одного бурмистра; но коломенскій магистратъ донесъ: этому бурмистру въ Зарайскѣ быть невозможно, потому что въ Коломнѣ, въ магистратѣ, у отправленія многихъ дѣлъ одинъ бурмистръ, а другого бурмистра, Ушакова, ѣдучи мимо Коломны въ Нижній-Новгородъ, генералъ Салтыковъ билъ смертнымъ боемъ, и оттого не только въ Зарайскъ, но и въ коломенскій магистратъ ходитъ съ великою нуждою временемъ".

А съ другимъ бурмистромъ былъ такой случай. "Оберъ-офицеръ

Волковъ, которому велѣно быть при персидскомъ послѣ, прислалъ въ магистратъ драгунъ, и бурмистра Тихона Бочарникова привели къ нему, Волкову, съ ругательствами, и велѣлъ Волковъ драгунамъ, поваля бурмистра, держать за волосы и за руки, и билъ тростью, а драгунамъ велѣлъ бить палками и топтунами и эфесами, потомъ плетьми смертно, и отъ того бою лежитъ Бочарниковъ при смерти. По приказу того же Волкова, драгуны били палками ратмана Дъякова, также били городоваго старосту, и за отлучкою этихъ битыхъ, въ Коломнѣ, по указамъ, всякихъ дѣлъ отправлять не могутъ". Тутъ еще только бьютъ. Но вотъ и лучше. "Въ 1716 году воинскіе люди убили изъ ружья Евдокима Иванова, а кружечнаго сбора бурмистра били такъ, что онъ умеръ. Въ 1718 году драгуны застрѣлили изъ фузей гостиной сотни Григорья Логинова въ его домѣ" 1).

Представимъ себѣ теперь, что костромской магистрать рѣшился бы не удовлетворить мѣстному воеводѣ. Если проѣзжіе генералы и даже оберъ-офицеры били бурмистровъ смертнымъ боемъ, то что же могъ сдѣлать осѣдлый полковникъ и воевода? Когда человѣку представляется на выборъ уступить какое-нибудь общественное "право" или быть битымъ смертнымъ боемъ, то выборъ несомнѣненъ. Драки же были явленіемъ повальнымъ и касались не однихъ бурмистровъ съ городовыми старостами. Не уходили отъ нея и сами служилые люди низшихъ ранговъ при разговорахъ съ высшими. Такъ, нѣкій майоръ Алябьевъ, находившійся при канальной ладожской канцеляріи, писалъ Меньшикову, въ 1723 г.: "Вашей свѣтлости всепокорно доношу, какъ въ бытность въ селѣ Назъѣ, господинъ генералъ-лейтенантъ Минихъ трясъ меня дважды за воротъ и называлъ меня при многихъ свидѣтеляхъ дердивелемъ (der Teufel), и шельмою и бранилъ м.... по-русски" 2).

Но не станемъ удивляться, что на этой почвѣ не выросло ничего похожаго на "самоуправленіе", ибо не было и не могло образоваться личности человѣческой, творящей это самоуправленіе, переводящей законъ въ жизнь, дѣлающей изъ него народную привычку и его неотъемлемое достояніе. Самоуправленіе, созданное Петромъ Великимъ, нуждается въ командирѣ и заступникѣ, какимъ долженствовалъ быть "главный магистратъ", хотя и тотъ не могъ сдѣлать много. Именно, онъ еще при Петрѣ представилъ длинный списокъ "купецкихъ людей", которые были захвачены разными вѣдомствами и судебными мѣстами и, несмотря на промеморіи главнаго магистрата, ни сами они, ни дѣла ихъ не были пересланы въ

<sup>1)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, т. XVIII, стр. 165—167.

<sup>2)</sup> Тамъ-же, стр. 165.

это учрежденіе, и нікоторые изъ нихъ умерли въ "жестокомъ за-ключеніи".

Что же сдёлалось съ городскими учрежденіями послё смерти Петра, когда главный магистрать, купно съ разными другими учрежденіями, быль отмёнень, когда губернаторы и воеводы получили полную власть надь "купецкими людьми?" При Аннё Ивановнё само правительство свидётельствовало, что "многіе воеводы какъ посадскимь, такъ и уёзднымь людямь чинять великія обиды и разоренія и другіе непорядочные поступки и беруть взятки". Въ концё царствованія Анны Ивановны с.-петербургское гражданство и ратуша подали "доношеніе" объ учрежденіи здёсь магистрата, а до сочиненія его опредёлить въ ратушу одного непремённаго члена съ жалованьемъ.

Для чего понадобился этотъ непремѣнный членъ? сенатъ, которому кабинетъ предписалъ "имѣтъ разсуждение и представитъ свое мнѣніе", разъяснитъ намъ это.

Члену съ жалованьемъ, — говорится въ докладѣ сената, — "необходимо быть надлежитъ для того, что въ нынѣшией ратушѣ, безъ мавнаго командира, бурмистры съ погодною перемѣною обрѣтающіеся, какъ къ распорядкамъ гражданскимъ попеченія, такъ и къ ихъ самихъ защищенію — смпьлости не импьютъ, отъ чего здъинее гражданство пришло въ крайнее изнеможеніе". Итакъ, нуженъ былъ командиръ, снабженный достаточною "смѣлостью" для защиты бурмистровъ и гражданства. Дѣйствительно, ратуша получила такого командира въ лицѣ пермскаго пѣхотнаго полка полковника Языкова, который тогда же былъ переименованъ въ статскіе совѣтники 1).

Помогъ ли новый статскій совѣтникъ петербургскому гражданству— не знаемъ. Но изъ позднѣйшихъ фактовъ, относящихся къ другимъ мѣстностямъ, мы можемъ вывести иное заключеніе. Напримѣръ, въ 1745-году, "въ Москвѣ, купцы Автономовъ, Ивановъ и крестьянинъ Матвѣевъ объявили прямо въ сенатской конторѣ, что оберъ-полиціймейстеръ Нащокинъ, пріѣхавъ съ командою на Полянку, приказалъ у торгующихъ съѣстными припасами и мелочью въ шалашахъ ломать шалаши и обирать товары, при чемъ кричалъ командѣ: "берите, что помягче!", и у купца Иванова лавку и пять шалашей, которые построены по приказу самого Нащокина, разломалъ до основанія" 2).

"Берите, что помягче!" Вотъ, конечно, крикъ, неспособный содъйствовать развитію "самоуправленія".

<sup>1)</sup> Полное собраніе законовъ, № 8283.

<sup>2)</sup> Соловьевъ, т. XXII, стр. 111 и след.

Если люди не имъютъ "смълости" къ собственной защитъ, то енва ли отъ нихъ можно ожидать смелости и охоты къ веденію обшественных дёль. Городскія должности, поставленныя въ извёстныя намъ условія, оказались, конечно, не почестью и нравственною наградою, а тяжкимъ бременемъ, отъ котораго купецкіе люди уклонялись, какъ только могли. Бъгство отъ общественныхъ обязанностей есть также старый русскій недугь, который въ старину быль сильнье, чымь теперь. Въ 1773 году Екатерина II, укоряя московскій магистрать за небрежное веденіе судебныхъ діль, замінаєть, что "сіе ни отъ чего инаго происходить, какъ отъ неудачнаго выбора присутствующихъ въ оный магистратъ, въ который выбираются иногда такіе, кои вивсто того, чтобы почитать себв за честь судейство въ магистратъ и стараться быть обществу полезными, всячески домогаются отбыть отъ присутствія, даже до того, что и то съ охотою пріемлють и за стыдь не почитають, если за неисполненіе должности отъ судейства отрышены бывають 1.

Но эти люди, "не почитавшіе за стыдъ быть отрѣшенными отъ должностей", были еще самыми невинными людьми. Они просто старались сбросить съ себя тяжелое и "при ихъ "простотъ", опасное бремя. Были люди и похуже, которые шли подъ это бремя сознательно и охотно.

Человъческое я живуче. Когда условія его развитія таковы, что оно не направлено и не можеть быть направлено на пользу общую, когда въ человъкъ убито это великольпное zoon politikòn, на которое молился Аристотель, — въ немъ просыпается и даетъ себъ полную волю это гадкое, себялюбивое, ненасытное я, которое есть самое злое зло и самый развратный разврать въ міръ. Оно жадно захватить въ свои руки "общественныя дъла", которыя явятся для него одновременно золотымъ дномъ и тяжкимъ обухомъ, коимъ онъ станетъ усердно гвоздить по головамъ своихъ "согражданъ". Поучительнымъ примъромъ въ этомъ отношеніи можетъ служить дъло президента бългородскаго магистрата Морозова, довольно подробно разсказанное Соловьевымъ.

Морозовъ, вмѣстѣ съ своими товарищами Нижегородцевымъ и Лашинымъ, были выбраны въ магистратъ особымъ выборомъ. Въ бѣлгородскомъ купечествѣ состояло 516 дворовъ, въ нихъ 1,350 душъ мужескаго пола, а къ выбору Морозова подписалось всего 74 человѣка. Главный магистратъ, вѣроятно, имѣвшій какія-нибудь основанія покровительствовать Морозову, утвердилъ его, не справившись,

<sup>1)</sup> Полное собраніе законовъ, № 14079.

почему другіе купцы "не подписались къ выбору" и несмотря на то, что на Морозова съ товарищами "было представлено подозрѣніе". Нѣкоторые бѣлгородскіе купцы попробовали-было протестовать. Они представили сенату о "фальшивомъ выборѣ" новаго президента, заявивъ при этомъ, что Морозовъ поступалъ противозаконно, будучи у таможенныхъ, кабацкихъ и другихъ сборовъ, и что Лашинъ находится подъ слѣдствіемъ, въ приводѣ съ неявленнымъ и утаеннымъ отъ пошлинъ товаромъ. Кромѣ того, они представили о выборѣ, съ общаго согласія, достойныхъ и неподозрительныхъ людей, Андреева съ товарищами, въ президенты и бургомистры магистрата.

Сенать уважиль жалобу просителей и послаль указь бёлгородскому губернатору объ устранении Морозова съ товарищами отъ должности, о производствъ новыхъ выборовъ и о временномъ допущении новоизбранныхъ къ должности; на главный же магистратъ былъ наложенъ штрафъ за утверждение фальшивыхъ выборовъ. Но главный магистрать не дремаль. Онъ донесь сенату, что находится вынужденнымъ взять Андреева "къ отвъту въ непорядочныхъ поступкахъ", не объясняя, въ чемъ состоятъ эти поступки, хотя сенатъ и потребовалъ такого объясненія. Бёлгородское же купечество подало новую жалобу, гдъ объясняло, что "Андреева требуютъ въ главный магистрать по проискамъ Морозова; самъ главный магистратъ имветъ злобу на Андреева и на все белгородское купечество за наложеніе изъ-за нихъ на главный магистратъ штрафа; кром'в того, желаетъ взятіемъ Андреева прикрыть воровство Морозова". Но это не все. Пока Андреева "бездѣльно волочили", Морозовъ "съ товарищи" вступилъ, по распоряженію главнаго магистрата, снова въ управление и тутъ показалъ себя во всю ширь. "Тъхъ купцовъ, которые доносили на нихъ въ похищении казеннаго интереса, всего до 60 человъкъ, безъ всякаго суда розыскивали, иныхъ и публично плетьми и батожьемъ наказывали, а нѣкоторымъ и уши рѣзали и вымучили дать Морозову векселя, а у иныхъ, сбивъ съ лавокъ замки, товары и деньги выбрали".

Сенатъ велѣлъ розыскать все дѣло бѣлгородской губернской канцеляріи. Чѣмъ кончилось дѣло, не знаемъ. Но съ увѣренностью можно сказать, что у 60 купцовъ, коихъ били плетьми, съ урѣзаніемъ ушей и разграбленіемъ имуществъ, надолго пропала охота протестовать "противъ фальшивыхъ выборовъ".

Въ *Калуть* былъ случай, также характеристичный. Калужское купечество выбрало нѣсколько персонъ въ бургомистры и ратманы магистрата, въ томъ числѣ и нѣкоего Осипа Шемякина (несчастное прозвище!). Шемякину, однако, показалось недостаточнымъ такого "довѣрія согражданъ". Онъ хотѣлъ сдѣлаться единственнымъ градо-

правителемъ. Для этой цёли онъ отправился въ Москву и, "произыскавъ у главнаго магистрата кредитъ, исходатайствовалъ себѣ
новый чинъ, президентскій (котораго не полагалось въ Калугѣ),
и какъ прівхалъ изъ Москвы въ Калугу и вступилъ въ магистратское управленіе, то, въ надеждѣ на главный магистратъ, прочихъ
членовъ и до дѣлъ не допускалъ, а дѣлалъ не малое время всякія
дѣла одинъ, и когда прочіе члены о томъ съ учтивостью стали ему
предлагать, то Шемякинъ, озлясь, подалъ въ магистратъ несправедливое доношеніе и происками своими склонилъ главный магистратъ,
что безъ всякаго слѣдствія его товарищамъ нанесъ тягость несносную штрафами"

Можно было бы удесятерить количество этихъ фактовъ, разсказанныхъ Соловьевымъ и другими изслѣдователями русской старины и просто содержащихся въ оффиціальныхъ актахъ того времени. Всѣ они одинаково свидѣтельствуютъ о слѣдующей нехитрой истинѣ: никакія общественныя установленія не могуть развиться, ни даже пустить корней, если человъческая личность не обезпечена въ своихъ элементарныхъ правахъ, если, говоря словами Екатерины II, "гражданинъ не имѣетъ спокойствія духа, происходящаго отъ мнѣнія, что всякъ изъ нихъ собственною наслаждается безопасностію".

IV.

#### Наканунъ реформъ.

Слъдить за всъми попытками водворить у насъ самоуправленіе, разсматривать, насколько онъ были серьезны, было бы и долго, и безполезно. Но не безполезно и даже необходимо взглянуть на состояніе нашихъ "общественныхъ" учрежденій наканунъ реформъ, предпринятыхъ двадцать пять лѣтъ тому назадъ. Это необходимо по нижеслъдующему соображенію. Въ общественныхъ учрежденіяхъ стараго порядка воспиталось и выросло то покольніе, которому суждено было самому дъйствовать на болье широкомъ поприщъ и наслъдниками котораго являемся мы. Въ нихъ оно усвоило свои взгляды и привычки, перенесенныя имъ на другое поле, и отъ которыхъ съ великимъ трудомъ отдълываются ихъ преемники.

Разсказъ будетъ недологъ. Онъ касается только двухъ сословій, призванныхъ къ участію въ администраціи и въ судѣ: дворянскаго и городского. Крестьянское сословіе лежало подъ спудомъ, неся тяготу или крѣпостного права, или стараго казеннаго управленія. Но указанныя два сословія были снабжены грамотами, получили корпоративное устройство и пользовались выборнымъ правомъ.

Если, однако, припомнить, что говорилось объ этихъ старыхъ "общественныхъ" учрежденіяхъ въ послёднее время ихъ существованія; если принять въ разсчетъ истинное положеніе судовъ, полиціи и мѣстнаго хозяйства, какъ оно описано въ оффиціальныхъ актахъ и въ свидѣтельствахъ современниковъ, — то не трудно придти къ заключенію, что долговременное участіе сословнаго элемента въ администраціи незначительно измѣнило тотъ общій приказный складъ управленія, какой сложился у насъ вѣками и, въ существѣ своемъ, не измѣнился, несмотря на свои новыя формы.

Дъйствительно, въ теченіе многихъ десятильтій существованія нашихъ дворянскихъ собраній вліяніе и дъйствіе ихъ было неощутительно. Самое назначеніе дворянскихъ собраній по закону ясно указывало, что они не призваны къ серьезной общественной роли. Назначеніе это категорически опредълялось въ ІХ томъ свода законовъ, гдъ изображено слъдующее: "главный предметъ обыкновенныхъ дворянскихъ собраній состоитъ въ выборъ чиновниковъ въ разныя должности". Другія общественныя дъла собраній немногочисленны, незначительны и являются въ видъ какого-то незамътнаго дополненія къ этому "главному" предмету, для котораго дворянство съъзжалось въ три года разъ въ свой губернскій городъ. Недаромъ разговорный языкъ того времени обозначаль этотъ "съъздъ" дворянства именемъ выборовъ: поъхали на "выборы", съъхались на "выборы" и т. д.

Итакъ, участіе выборныхъ отъ дворянства въ судѣ и администраціи было особымъ видомъ посударственной службы, что несомнѣнно подтверждалось и уставомъ о службѣ по выборамъ, гдѣ значилось: "служащіе по выборамъ дворянства считаются на длйствительной государственной службѣ". Законъ гласилъ, что эти лица "считаются" на государственной службѣ, но практика и жизнь гласили большее: именно, что служащіе по выборамъ обращаются въ настоящихъ чиновниковъ. Разверните Ревизора и попробуйте провести границу между городничимъ и судьею, почтмейстеромъ и "смотрителемъ богоугодныхъ заведеній"; откройте Мертвыя души и установите различіе между полиціймейстеромъ и предсѣдателемъ палаты и всякими выборными и невыборными должностями — предпріятіе невозможное, ибо во всѣхъ этихъ людяхъ живетъ одинъ и тотъ же духъ, одна и та же мысль.

Такая общая постановка дёла была обильна важными послёдствіями. Во-первыхъ, если и служба по выборамъ та же "служба", что и служба въ департаментё, то въ умахъ дворянства и въ жизни вообще—быстро и несокрушимо установилось іерархическое различіе между этими двумя видами службы. Все искавшее дёй-

ствительнаго почета, вліянія и власти бросилось въ столицы, на полняло центральныя учрежденія, заручалось протекцією и связями и оттуда являлось въ губернію настоящими властями: губернаторами вице-губернаторами, предсѣдателями казенныхъ палатъ, управляющими государственными имуществами. Служба по выборамъ: должности уѣздныхъ судей, исправниковъ, засѣдателей, даже предсѣдателей двухъ судебныхъ палатъ, доставались на долю дворянъ "худородныхъ", или непреуспѣвшихъ почему-либо на "настоящей" службѣ Только одна должность предводителя дворянства привлекала кт себѣ своимъ сравнительно независимымъ и почетнымъ положеніемъ Но кого же могла привлечь служба капитанъ-исправника или засѣдателя при общихъ условіяхъ нашей полицейской службы? Кого манила должность судьи, при крайней зависимости старыхъ судовъ отъ администраціи?

Законъ былъ безсиленъ измѣнить жизненную обстановку учрежденій и остановить быстрое вырожденіе дворянскихъ учрежденій. Сначала приписывали причину зла участію въ выборахъ "мелкаго дворянства", безчинствовавшаго въ собраніяхъ. Законъ 1831 года ограничилъ это участіе, давъ право самостоятельнаго голоса только "великопомѣстнымъ" (стодушевой цензъ) и дозволивъ мелкопомѣстнымъ участвовать въ выборахъ только чрезъ уполномоченныхъ. Дѣло пошло не лучше. "Великопомѣстные" избиратели съѣзжались на выборы, но выбирали именно тѣхъ, кого законъ хотѣлъ устранить отъ дворянскихъ должностей, т.-е. попросту раздавали эти должности дворянамъ, нуждавшимся въ пропитаніи. Тяпкины-Ляпкины продолжали свое дѣло, и увѣщанія высшаго правительства не помогали.

"Изъ свъдъній, доходившихъ до Меня, — говориль императоръ Николай I въ указъ 1832 года, — Я съ прискорбіемъ видъль, что выборы дворянства не всегда соотвътствовали ожиданіямъ правительства. Лучшіе дворяне или уклонялись отъ служенія, или не участвовали въ выборахъ, или съ равнодушіемъ соглашались на избраніе людей, не имъющихъ потребныхъ качествъ къ исполненію возложенныхъ на нихъ порученій. Отъ сего чиновники по судебной части оказывались неръдко не довольно свъдущими въ законахъ; по части же полицейской открывались злоупотребленія, накопленіе податныхъ недоимокъ, а въ дълахъ слъдственныхъ и уголовныхъ— запутанность и упущенія, поставляющія высшія судилища въ затрудненіе постановить безошибочное ръшеніе по словамъ закона".

Это авторитетное свидѣтельство устраняетъ необходимость приводить другіе отзывы о томъ, во что превращались выборныя должности на мѣстахъ, и какъ дореформенная Россія не оставила намъ

ни суда, ни полиціи. Впрочемъ, и въ другихъ свидѣтельствахъ нѣтъ недостатка.

Графы Перовскій и Закревскій жаловались въ своихъ всеподданнѣйшихъ докладахъ на то, что "званіе чиновъ земской полиціи унижено въ общественномъ мнѣніи, вслѣдствіе чего "лучшіе люди"
уклоняются отъ нихъ". Жаль только, что эти доклады не объясняли,
отъ чего зависитъ такое "униженіе" и въ одномъ ли "общественномъ" мнѣніи унижена должность исправника и засѣдателей? Повидимому, старыя отношенія губернаторовъ къ выборнымъ исправникамъ, по закону и особенно на практикѣ, могли бы также разъяснить,
почему "лучшіе люди" уклоняются отъ этой должности, предоставляя
ее людямъ, не особенно щекотливымъ относительно своего личнаго
достоинства. Но мы обратимся къ такой сторонѣ дѣятельности выборныхъ отъ сословій, гдѣ общественный элементъ выступалъ, повидимому, на первый планъ.

Въ числѣ предметовъ, требовавшихъ участія выборныхъ отъ сословій, очень важное мѣсто занимало завѣдываніе земскими повинностями. Для этой цѣли было учреждено особое присутствіе о земскихъ повинностяхъ (губернаторъ, губернскій предводитель дворянства, предсѣдатели палатъ казенной и государственныхъ имуществъ, городской голова губернскаго города) и комитетъ. Послѣдній, подъ предсѣдательствомъ губернатора, состоялъ: изъ губернскаго и уѣзднаго предводителей дворянства, предсѣдателей указанныхъ выше палатъ, окружныхъ начальниковъ, депутатовъ отъ дворянства и городовъ. Комитетъ собирался въ три года разъ. Собирались и "отдѣльныя присутствія" сословныхъ комитетовъ для предварительной разработки вопросовъ, собиранія и доставленія всякихъ свѣдѣній.

Кажется, онъ былъ снабженъ достаточнымъ количествомъ депутатовъ и представителей разныхъ вѣдомствъ для того, чтобы ему можно было довърить составление смѣты и чтобы онъ могъ какъ составить ее, такъ и наблюдать за ея исполнениемъ. На дѣлѣ не было ни перваго, ни второго, ни третьяго.

Законъ, въ дъйствительности, не довпрямъ составление смъты ни особому присутствію, ни комитету. Онъ допускалъ только тъ статьи расходовъ, которыя въ настоящее время называются обязательные (факультативные) расходы вовсе не были извъстны. Итакъ, мъстнымъ представителямъ давались въ руки заранъе и разъ навсегда разграфленные, по указанію закона и предписаніямъ центральной власти, образцы. Эти "графы" предварительно наполнялись соотвътствующими цифрами въ особомъ присутствіи и предлагались на разсмотръніе комитета. Послъдній "раз-

сматривалъ", но рѣшающаго голоса не имѣлъ, ибо утверждение смѣты принадлежало центральному правительству.

Исполнение по утвержденной смътъ, по большей части статей сосредоточивалось въ рукахъ центральныхъ учрежденій и ихъ мъстныхъ органовъ, безъ всякой отчетности по отношенію къ "комитетамъ". Послъдніе, такъ сказать, просто отпускали опредъленных суммы въдомствамъ: военному, путей сообщенія и т. д. Второй разрядъ суммъ расходовался на мъстахъ: ихъ отпускали или на содержаніе разныхъ учрежденій, или на мъстныя хозяйственныя распоряженія, зависъвшія отъ губернатора, обще съ особымъ присутствіем и иными "коммиссіями". Кассован и бухгалтерскан отчетность ветрехъ лътъ, "генеральный счетъ представлялся для кратковремен ной и недъйствительной провърки" дворянскому депутатскому собранію и комитету о земскихъ повинностяхъ.

Таковъ быль этотъ порядокъ, установившійся во время полнато господства административной опеки. Между тёмъ означенный коми тетъ есть одинъ изъ предтечъ новыхъ земскихъ учрежденій. Послу шаемъ, какую отходную прочитала всему этому порядку коммиссія вырабатывавшая проектъ земскаго положенія.

"Изъ замвчаній, сообщенныхъ начальниками губерній, изъ свв деній, собранных въ министерствах внутренних дель и финан совъ, какъ особыми чиновниками, такъ и по возникавшимъ дълам видно: что общія собранія комитетовъ земскихъ повинностей, ли шенныя всякой действительной власти и распоряженій, собираю щіяся лишь въ три года разъ, и то на короткое время, не имфють физи ческой возможности не только разобрать отчеты и смёты, но даж и прочесть ихъ; что смъты утверждаются и измъняются высшим правительствомъ безъ всякаго соображенія съ мивніями комитетовъ раскладки, имъ предоставленныя, почти всегда перемёняются п усмотренію центральной власти; что немногія замечанія, которы успъвають сделать члены комитета, большею частью даже не раз сматриваются; что затьмъ представитеми мъстности потерям и только почт всякую энерію и заботливость о своемь дпль машинально подписывають бумаги комитета". Конечно, такая "ма шинальная" работа мало кого привлекаеть. Предводители дво рянства, прибывъ въ комитетъ, думаютъ только о скорвищем отъвздв. Депутаты норовять вовсе не прівхать. "Городскіе депутать суть дица ровно ничего не дълающія и безгласныя". "Это положе ніе, —читаемъ мы дальше, —въ нікоторыхъ губерніяхъ развилось д того, что предъявление замічаній противъ приготовленныхъ заранів отчетовъ, смътъ и раскладокъ считается безпорядкомъ и лишнен тратою времени". И въ самомъ дѣлѣ лишнею. "Такимъ образомъ комитетъ, въ сущности, дѣлается только мѣстомъ формальной канцелярской работы, а его дълопроизводитель—главнымъ дѣйствующимъ лицомъ".

Но, можеть быть, особыя присутствія находятся въ лучшемъ положеніи? "Они,—продолжаеть коммиссія,—состоя изъ лицъ должностныхъ, имѣющихъ свои особыя и важныя занятія, предоставляють большую часть дѣла канцеляріи. Самъ начальникъ губерніи, хотя въ данномъ случаѣ почти всегда рѣшаетъ дѣло по своему личному усмотрѣнію, не можетъ слѣдить за всѣмъ и входить въ подробности, иногда весьма важныя, по отвлеченію его примыми обязанностями его власти".

Отдёльныя присутствія "существують только въ законъ, на бумагв". Губернская строительная и дорожная коммиссія, "пользуясь своимъ положеніемъ... распоряжается суммами и хозяйствомъ земства но всвить строительно-дорожнымъ сооруженіямъ крайне произвольно и безъ всякаго вниманія къ интересамъ земства; непосредственное подчиненіе коммиссіи главному управленію путей сообщенія дізлаеть безплодными всё усилія мёстных представительных властей земства ограничить произволь и невыгодныя для земства действія коммиссін". Участіе казенной палаты, въ отношенін пов'єрки отчетности, "оказывается лишь излишнею и затрудняющею формою, ибо она повъряетъ только по книгамъ и документамъ формальную правильность и законность приходовъ, расходовъ и остатковъ, но не можетъ производить существенной хозяйственной повёрки". Уёздныя дорожныя коммиссіи "ровно ничего не ділають". Городскія квартирныя коммиссіи "по положенію своему находятся почти въ совершенной зависимости отъ полиціи (въ нихъ предсёдательствуютъ городничіе) и въ подчиненіи губернскаго начальства. Два городскихъ депутата, въ нихъ присутствующіе, не иміноть вообще самостоятельнаго значенія, и чаще всего дёломъ распоряжается письмоводитель". Кромъ того, "сильное вліяніе полицій на исполнительную и даже отчасти распорядительную часть повинностей оказывается крайне вреднымъ, какъ по склонности полицій извлекать изъ этого рода дёль личныя для себя выгоды, такъ и по совершенному незнанію и непониманію ими м'єстных интересовъ и пользъ" 1).

Заглядывая въ другія отрасли мѣстнаго "хозяйства", мы находимъ то же, если не худшее. Съ одной стороны, мы видимъ, по закону необыкновенную сложность формъ, установленныхъ ради надзора и надлежащей опеки; съ другой, на практикѣ, дѣло сводится

<sup>1)</sup> Труды коммиссіи о тубернских и уподных учрежденіях, ч. II, кн. II, стр. 55—60.

къ "письмоводителю", обыкновенно ищущему своего "прибытка". Напримѣръ, по части продовольственной, дѣло о ссудахъ хлѣбомъ проходило шесть инстанцій; на дѣлѣ "учрежденіе сельскихъ (запасныхъ) магазиновъ служитъ собственно не для обезпеченія народнаго продовольствія, а для содержанія попечителей и ихъ письмоводителей" 1).

Относительно *больницъ*: "вообще нельзя не сознаться, что всѣ наши городскія больницы, съ изъятіемъ ихъ изъ завѣдыванія городскихъ учрежденій, увеличили лишь на много свои *бюджеты*, но нисколько не подвинулись въ теченіе 10 лѣтъ, при правительственномъ ихъ управленіи, въ своемъ благоустройствѣ" <sup>2</sup>).

По части поощренія торговли и промышленности: "въ практическомъ примѣненіи изложенныхъ правиль закона, сколько можно судить по извлеченнымъ изъ дѣлъ министерства внутреннихъ дѣлъ свѣдѣніямъ, возникаютъ жалобы, съ одной стороны, отъ частныхъ лицъ, на стѣсненіе затруднительными формальностями и долгими разрѣшеніями хозяйственныхъ предпріятій; съ другой стороны, отъ обществъ, на безусловное разрѣшеніе такихъ торговыхъ или промышленныхъ учрежденій, которыя вредятъ общему благосостоянію мѣстности" 3).

Такова "область", гдё дёйствовало или гдё могло дёйствовать "первенствующее" въ имперіи сословіе: — ни полиціи, ни суда, ни мёстнаго хозяйства. Что же думать о былыхъ "посадскихъ и купецкихъ" людяхъ, также получившихъ свою жалованную грамоту съ "самоуправленіемъ?" Правда, новое городское устройство уже далеко отъ мысли Петра Великаго — сдёлать изъ магистрата "главу и начальство всему гражданству". Общій куполъ "градскаго зданія" раздваивается, и надъ "градомъ", въ стилѣ готическомъ, высятся двѣ башни: одна подъ именемъ полиціи, теперь правительственной, другая — подъ именемъ ратуши или думы. Но послѣдняя быстро умаляется въ своихъ размѣрахъ, будучи значительно подавлена размѣрами первой и сильною опекою губернскихъ и центральныхъ учрежденій. Результаты были тѣ же, что и въ первомъ случаѣ.

Въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, комитету министровъ былъ предложенъ слѣдующій знаменательный вопросъ: "какъ возвысить служеніе гражданъ и возбудить въ нихъ желаніе заниматься онымъ?" <sup>4</sup>). Вопросъ очень умѣстный, ибо не только въ двадцатыхъ годахъ, но и позже "граждане" дѣйствительно уклонялись отъ вы-

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 85-87.

<sup>2)</sup> Тамъ же, особое приложение, стр. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ же, стр. 107.

<sup>4)</sup> Дитятинъ, Городское самоуправленіе вт Россіи, 1877 г., стр. 244.

боровъ и всякаго служенія <sup>1</sup>). Но дѣло въ томъ, что рѣшеніе его требовало предварительнаго отвѣта на другой, не менѣе важный вопросъ: отчего городскіе обыватели уклоняются отъ "служенія"? Между тѣмъ, подумавъ немного, можно было бы дать категорическій отвѣтъ.

Городская служба, при тогдашнихъ условіяхъ, вообще была дѣломъ рискованнымъ съ точки зрѣнія личной безопасности, и нежеланіе "попасть въ отвѣтъ" достаточно объясняло всякія "уклоненія". Но, кромѣ того, всякая общественная должность можетъ исполняться съ успѣхомъ только тогда, когда она находитъ опору въ хорошо организованной корпораціи и дѣйствуетъ подъ ея контролемъ. Но такого необходимаго "тѣла" не было въ тогдашнихъ городахъ, т.-е. извиняемся, оно было на бумагѣ, а въ дѣйствительности... но предоставимъ говорить фактамъ.

Екатерина думала организовать городское представительство подъ именемъ общей думы, предоставивъ исполнительную власть думъ шестигласной. И именно эта "общая дума" не только не развилась, но растаяла, исчезла безследно, если не считать "следомъ" упоминаніе о ней въ сводъ законовъ. Когда дёло дошло, въ 1844 г., до фактической провърки нашихъ городскихъ учрежденій, оказалось, что ея неть нигов. Правда, въ Петербурге гражданскій губернаторъ открыль ее послѣ тщательныхъ розысковъ. Но эта "дума", справедливо замівчаеть Дитятинь, оказалась вы положеніи поистинів странномъ. "Въ распоряжении тестигласной думы состоитъ 38 гласныхъ, избираемыхъ изъ купцовъ, мѣщанъ и ремесленниковъ на три года для составленія общей городской думы. Имъ, по назначенію шестигласной думы, дёлались разныя порученія въхозяйственномъ и торговомъ отношеніи: четверо изъ нихъ назначены для сбора  $^{1}/_{2}$ 0/0-ныхъ денегъ; двое-для сбора съ судовъ, проходящихъ чрезъ мосты; одинъдля наблюденія за торговлей иногородных и т. п.; одинь-для смотренія за домомъ военнаго генераль-губернатора" и т. д. Что сказали бы члены нынъшней думы, если бы городская управа "назначала" ихъ на разныя "службы" и если бы, кромъ этихъ службъ, они никакого значенія не имѣли?

Во всякомъ случав это "знаменательнве" извъстій о несостоявшихся засъданіяхъ думъ въ томъ или другомъ городъ; здъсь пропадаютъ цълыя учрежденія, пропадають безъ слъда и отзвука; широко раскрываются глаза ревизоровъ, "не обрътающихъ" думъ, хотя сами думцы не находили въ томъ ничего удивительнаго.

Лишенная всякой общественной опоры, знаменитая "шестиглас-

<sup>1)</sup> Поразительные факты см. тамъ же, стр. 246 и слёд.

ная дума" быстро обратилась въ простое отдёленіе разныхъ губернскихъ канцелярій и полицейскаго управленія. Она ничёмъ не управляєть, ничего не предпринимаєть, но только "пріемлеть и нимало вопреки глаголеть", по выраженію нашего знаменитаго сатирика, т.-е. попросту исполняєть чужія предписанія. Такое "живое" дёло, очевидно, отражаєтся и на дёйствующихъ субъектахъ, т.-е. ведеть къ тому же "уклоненію", которое мы видёли и въ другихъ комитетахъ.

Въ 1843 году петербургскій губернаторъ доносилъ, что "опредѣленнаго закономъ полнаго присутствія думы не существуетъ", ибо члены думы ежедневно—внѣ присутствія; между прочимъ—для исполненія порученій высшаго начальства. Являясь въ думу, они "подписываютъ" бумаги, "не читая ихъ". Въ Москвѣ дѣло велось столь же просто. Игнатьевъ, ревизовавшій московскую думу въ 1860 году, доносилъ слѣдующее: "шестигласная дума давно утратила свой коллегіальный характеръ и приняла видъ какой-то канцеляріи, безпрекословно исполнявшей всѣ предписанія и требованія начальства, нимало не заботясь о городскихъ интересахъ". Гласные думы также только "подписывали" бумаги, приготовленныя въ канцеляріи, начальникомъ которой быль назначенный отъ правительства секретаръ.

Повидимому, при такихъ "простыхъ" условіяхъ дѣлопроизводства дѣла могли идти чрезвычайно быстро. Приказано — исполнено, безъ всякихъ затруднительныхъ преній, возраженій, протестовъ. На дѣлѣ, однако, выходило не то. С.-петербургскій губернаторъ, описавъ порядки мѣстной думы, замѣчаетъ, что они дѣлали изъ нея "образецъ медленности, упущеній, запутанностей, безпорядковъ и злоупотребленій".

Эпитетовъ много, и вст они выразительны. Но отъ чего зависть такой образцовый порядокъ? Конечно, не "гласные" затрудняли теченіе дть, ибо они подписывали не читая. Но быстрота въ подписываніи не всегда ведетъ къ быстротт въ дтяхъ, какъ это показаль опыть старыхъ думъ и ратушъ. Силою вещей все дтло было положено на душу секретаря, "иногда лениваго, пьянаго и безтолковаго, а чаще всего недобросовтатато", какъ выразился одинъ изъ ревизоровъ.

Эта всемощная персона и вела ратушскія и думскія діла "ліниво и безтолково, а чаще всего недобросовістно", несмотря на то, что за ними наблюдали и губернскія правленія, и казенныя палаты, и хозяйственный департаменть министерства внутреннихь діль. Но этоть многократный и многообразный "надзорь" не только не помогаль ділу, но тормозиль его даже пуще секретарской ліни.

Пуствишія діла по цільмъ годамъ лежали не только безъ рівшенія, но и безъ доклада. Въ Ярославлів развалился цільй домъ присутственныхъ мѣстъ только потому, что смѣты на починку его восходили и нисходили въ теченіе многихъ лётъ, а силы природы дъйствовали, не спрашиваясь "указаній". Зданіе валится — это еще ничего, тутъ губительное д'виствіе времени. А вотъ когда губительныя человъческія силы начнуть дъйствовать вопреки всякимъ уставамъ и надзорамъ, тогда выходитъ совсемъ нехорошо. Городъ Херсонъ, имъя 48.000 (!) десятинъ земли, получаетъ съ нея крайне ничтожный доходъ, да и не могъ получить большаго, ибо городскія власти находились въ невъдъніи относительно количества городскихъ земель, а тъмъ временемъ мъщане и даже сосъдніе помъщики захватывали "въ пустъ лежавшія земли" и обращали ихъ въ частныя владінія. Въ Минскі городскіе головы самовольно занимали для города деньги у частныхъ лицъ подъ залого городскихъ земель, просрочивали закладныя, и земли оставались въ рукахъ кредиторовъ. Въ одномъ изъ городовъ ярославской губерніи арендная плата за городскія земли не измінялась съ 1796 года (!). И это факты не единичные, а общіе, засвидітельствованные оффиціально, въ донесеняхъ ревизоровъ и другихъ лицъ.

Но чего же смотръли власти: казенныя палаты, губернскія правленія, хозяйственный департаменть? Онъ же призваны были наблюдать, требовать отчетовъ, ревизовать, преслъдовать за медленность и упущенія? Конечно! Но право ревизовать не ведеть еще къ дъйствительности контроля. Секретарь льнивъ и пьянъ, но онъ лукавъ и сумъетъ отписаться отъ всякихъ назойливыхъ требованій "отчетовъ". Онъ просто ихъ не дастъ и, зная всъ канцелярскіе извороты лучше всякаго начальства, хотя бы самаго грознаго, обведеть его десять разъ и заставитъ сдълать по-своему. Вся сила уставовъ счетнаго и о городскомъ хозяйствъ, вся мощь громадной административной машины, вся эта іерархія губернская и центральная, осъкалась на незамътной для простого глаза песчинкъ — на этомъ секретаръ, "льнивомъ и пьяномъ".

Невольно приходять на память слова одного изъ умершихъ публицистовъ нашихъ: "посмотришь на этого сальнаго протоколиста, который кланяется въ ноги исправнику и стоитъ дрожа предъ губернаторомъ,—въдь все это одна комедія. Онъ равно смъется въ душъ надъ исправникомъ, какъ надъ губернаторомъ, онъ обманываетъ ихъ подлостью, и они не имъютъ средствъ его миновать, онъ понимаетъ свое превосходство предъ ними, свою необходимостъ".

И выходило на практикѣ, что "въ 1848 г. у думъ нѣкоторыхъ городовъ требуютъ отчеты за 1828 и 1829 годы", т.-е. цѣлыхъ двадцать лѣтъ власти терпѣливо дожидались, пока секретарямъ угодно будетъ предстать предъ ними въ видѣ думскихъ книгъ и

отчетовъ. Да и гдъ были въ 1848 году секретари 1828 года? Иные, можетъ быть, спились съ кругу, но большинство навърное уготовало себъ теплое пристанище, съ приличнымъ доходомъ, и ждали они безбоязненно всякой "ревизіи счетовъ".

Оглядываясь назадъ на это "доброе старое время", начинаешь какъ-то веселве смотрвть на настоящее. Говорять о вялости и небрежности разныхъ нашихъ общественныхъ управленій; говорятъ о расхищеніи общественныхъ сундуковъ. Все это прискорбно, и не мы, конечно, будемъ оправдывать такія "явленія". Но сділайте невозможное предположение: представьте себъ, что въ тъ сумрачныя времена печать имъла бы хотя ту долю свободы, какою она пользуется теперь; что телеграфы сообщали бы обо всёхъ важныхъ происшествіяхъ столь же быстро, какъ въ наши дни; что читающая публика имъла бы хотя ту степень чуткости къ общественному интересу, какую она имфетъ теперь, и что "растрата", совершенная въ Скопинъ, болъзненно отзовется и въ Москвъ, и въ Петербургъ, и въ Харьковъ, и въ Ростовъ-на-Дону, и въ Одессъ; -- предположите все это и тогда дайте волю вашему воображенію. Пусть оно нарисуеть вамъ картину того, что бы мы услышали и увидели въ эти златые дни "мертвыхъ душъ".

## ٧.

# Наслъдственный порокъ.

"Уклоненія отъ службы", "неучастіе въ выборахъ", "равнодушіе къ общественному дѣлу",—что такое всѣ эти вещи, вмѣстѣ взятыя, какъ не грозные симптомы одного общаго недуга, неизвѣстнаго, быть можетъ, въ медицинѣ, но чесьма знакомаго лицу, занимающемуся науками общественными. Недугъ этотъ называется обезличеніе человъка. Его нарождала прежняя система учрежденій, и въ этомъ состояль ея главный порокъ.

Вглядитесь, въ самомъ дѣлѣ, въ черты людей, составлявшихъ эти прошлыя поколѣнія, чередовавшихся подъ дѣйствіемъ старой системы; вы не прочтете въ нихъ ни своеобразной мысли, ни живого, свободнаго чувства, ни пылкой вѣры, ни крѣпкой воли, ничего своего, ничего такого, что различаетъ людей, но въ то же время побуждаетъ ихъ къ общенію, образуетъ внутренняго человѣка и влечетъ его къ обнаруженію этого я въ области мысли, вѣры, поэзіи, науки, дѣлъ общественныхъ. Тамъ всѣ похожи другъ на друга, какъ старыя потертыя монеты "одного достоинства". Семенъ какъ Иванъ, Иванъ какъ Петръ, Петръ какъ Василій. Кажется, что даже собственныя

имена давались этимъ людямъ по недоразумѣнію. Зачѣмъ были имъ эти собственныя имена, когда никто изъ нихъ не имѣлъ ничего собственнаго.

Богъ, сотворившій человѣка по образу своему и подобію, сказалъ с себѣ: "Азъ есмь сый", т.-е. сущій. И человѣкъ не иначе можетъ быть подобіемъ Божіемъ, какъ если онъ будетъ сущимъ, въ высокомъ, нравственномъ смыслѣ этого слова, т.-е. живою личностью. Иначе съ кѣмъ заключилъ бы Господь свой завѣтъ? Кто могъ бы ощутить Его величіе, познать Его мудрость, испытать дѣйствіе Его благодати, отвѣтить ему на любовь любовью и поступать по Его слову?

Конечно, не этотъ "безличный человъкъ", не видящій въры изъ-за обряда, и во всей религіи усматривающій только обрядъ, длинный и утомительный, только букву закона, только извъстное число часовъ, обязательно проводимыхъ въ храмъ. Но и религія можетъ быть сведена къ обряду, къ мертвой буквъ, если исповъдание въры будеть вынуждаться, и если на мъсть духовнаго завъта человъка съ Богомъ станетъ земной стражъ, посягающій на святъйшіе и сокровеннъйшіе помыслы человька. Тогда всь помышленія человъка обратятся на то, чтобы удобнъе покончить свои внъшніе счеты съ церковью, къ которой онъ уже равнодушенъ. Върующая личность погибаетъ, но вмъстъ съ нею погибаетъ и церковь, ибо дерковь есть союзъ върующихъ, а изъ невърующихъ церкви не образуется. Но нъть въры тамъ, гдъ есть только внъшнее подчинение и вынужденное исполнение обрядовъ. "Я признаю, я подчиняюсь, но я не върую". И лучшіе члены церкви отськаются отъ нея, уходя или въ свой внутренній духовный міръ, или въ чистое невъріе. Но зато широкое поле открывается для лицемфровъ, для притворновърующихъ и ищущихъ своего прибытка. "Сія же рече, не яко о нищихъ печашеся, но яко тать бъ, и ковчежецъ имъяше".

Перенесите этого "обезличеннаго" человъка въ область явленій общественныхъ, и вы получите то же самое. Обезличенный человъкъ въ наукъ — это источникъ бездарнъйшихъ компиляцій, примиренія непримиримаго, соглашенія несогласимаго; это безтолковая передача чужихъ мнѣній, собираемыхъ отовсюду, безъ разбору, системы и пользы, и заколачиваніе науки въ омертвъвшія формы; въ области семейной — это формальное исполненіе супружескихъ и отцовскихъ обязанностей, подъ которымъ глохнетъ всякое чувство родительское и супружеское, и семья разрушается съ момента своего возникновенія; въ области общественной — это внѣшнее и вялое исполненіе самонужнѣйшихъ и неотвратимыхъ обязанностей, отъ которыхъ нельзя увернуться никакими законными обходами и незаконными просьбами.

Но присмотритесь къ этимъ тусклымъ, безцвѣтнымъ, въ духовномъ отношеніи, лицамъ, выглаженнымъ, вычищеннымъ на одинъ образецъ, "всѣ какъ одинъ" — не откроете ли въ нихъ чего-нибудь другого? О, да! Эти скучные молчальники, равнодушно-молчащіе въ разныхъ общественныхъ собраніяхъ, подписывающіе всякіе счеты и бумаги, не читая ихъ, боящіеся проронить слово, обличающее какуюнибудь свою мысль, эти люди, забывшіе образъ Божій, не забыли и твердо помнятъ другой образъ — звприный. Вытертая, истертая даже въ смыслѣ духовномъ, человѣческая личность съ тѣмъ большею силою развивается въ отношеніи плотоядномъ.

Въ этомъ безцвѣтномъ человѣчкѣ, съ полупотухшими глазками, съ обрюзглымъ лицомъ и апатичнымъ видомъ, кроется семейный тиранъ, лихоимецъ, развратникъ, хищникъ, способный загубить сотни существованій, расхитить всякое частное и общественное достояніе, и достаточно хитрый, чтобы пролѣзть на всякое '"мѣсто", обмануть своимъ вяло-добродушнымъ видомъ всякое довѣріе и способный продать все, начиная съ самого себя.

Можеть ли изъ такихъ людей создаваться государство, т.-е. самый высокій, самый нравственный изъ всѣхъ видовъ человѣческаго общенія, болѣе всѣхъ другихъ требующій любви, доходящей до самопожертвованія, разумѣнія — переходящаго въ геній, воли — возвышающейся до героизма? Или государство есть только общеніе въ интересахъ матеріальныхъ? Но на почвѣ "матеріальной" человѣкъ менѣе всего способенъ къ общенію; здѣсь мѣсто тому эгоизму, который подъ псевдонимомъ "личнаго интереса" гуляетъ по бѣлому свѣту, побуждая людей поѣдать другъ друга и смотрѣть на самое общество только съ точки зрѣнія своего безграничнаго аппетита. Человѣкъ, не связанный съ государствомъ высшими способностями своей духовной природы, не связанъ съ нимъ вовсе и не способенъ дать ему ничего, кромѣ равнодушія, искусно соединеннаго съ хищеніемъ и обманомъ.

"Государство, говорить Боркъ на своемъ картинномъ языкѣ, есть нѣчто высшее, чѣмъ товарищество по торговлѣ перцемъ или кофе, миткалемъ или табакомъ... Государство должно быть разсматриваемо съ другой точки зрѣнія, потому что оно не есть общеніе въ вещахъ, потребляемыхъ, служащихъ только для животнаго существованія. Государство есть общеніе во всякой наукѣ, во всякомъ искусствѣ, во всякой добродѣтели и во всякомъ совершенствѣ".

Вотъ мысль, сознаніе, чутье, инстинкть, назовите это какъ хотите, двинувшіе всѣхъ и все въ приснопамятную эпоху начала нашихъ преобразованій. Тогда не спрашивали о томъ, къ какой категоріи относятся пороки, оставленные намъ старымъ временемъ,

къ категоріи ли "прирожденныхъ" грёховъ нашей "расы" или къ преходящимъ историческимъ прегръшеніямъ, исправляемымъ доброю волею людей. Всв понимали, что Россія, какъ государство, какъ нація, какъ часть челов вческаго рода, наконець, не можеть существовать въ своихъ прежнихъ общественныхъ формахъ; что кръпостное право развращало одинаково и господъ, и подвластныхъ имъ; что вотчинный взглядъ, впитавшійся въ администрацію и въ судъ, порождалъ хищниковъ, своекорыстныхъ угодниковъ и вытёснялъ всякое пониманіе гражданскаго долга; что самое слово "правосудіе" сдёлалось посмёшищемъ въ тё времена; что жестокая система наказаній не только не достигала своей цёли, но каждый ударъ плети озв ряль толны праздных зрителей наказанія; что цёлыя массы людей "первенствующаго" и другихъ сословій косніють въ невівжествъ и лъни; что, при отсутствии законности, никакая добропорядочная личность не можеть выступить на общественное служение и всегда должна уступить мёсто людямъ противоположныхъ качествъ; что, при отсутствіи какой бы то ни было гласности, а слёдовательно и отвътственности, хотя бы нравственной, человъческие пороки раздуваются и расширяются подобно живымъ тёламъ въ безвоздушномъ пространствъ; что все это, вмъстъ взятое, способно сдълать изъ государства не "общеніе во всякой добродѣтели и во всякомъ совершенствованіи", какъ говорить Боркъ, а "общеніе" въ самыхъ непохвальныхъ качествахъ человъческой природы.

Когда вопросъ былъ поставленъ такимъ образомъ въ общемъ сознаніи или, по крайней мѣрѣ, въ общемъ чувствованіи, то, спрашивается, какая иная формула могла быть найдена для его разрѣшенія, какъ не та, какая напрашивалась сама собою, т.-е. облагородить исловъка, ибо безъ облагороженнаго человѣка не можетъ быть и облагороженнаго государства?

Но развѣ человѣкъ не благороденъ самъ по себѣ? Да, онъ благороденъ, ибо въ него вложены Богомъ такіе зачатки къ совершенствованію, какихъ нѣтъ ни въ одной земной твари. Ему сказано: "будь совершенъ, какъ Отецъ твой Небесный". Но будъ не то же, что есть, иначе Спасителю не нужно было бы приносить себя въ жертву искупленія. Возьмите въ руки исторію всякаго народа, прочтите ее внимательно и воспроизведите въ своемъ умѣ тяжелый, но торжественный процессъ перехода племенъ отъ стаднаго существованія, отъ грубаго варварства, къ совершеннѣйшимъ формамъ общества. Развѣ понятія о правѣ, о собственности, о семьѣ, о религіи, объ обществѣ и государствѣ явились съ появленіемъ человѣка на свѣтъ? Развѣ онъ не началъ съ людоѣдства, съ безпорядочнаго полового общенія, съ грубѣйшаго суевѣрія, съ рабства? Развѣ нрав-

ственныя истины не открывались точно такъ же, какъ истины математическія, юридическія и законы естественные?

Окиньте взоромъ всѣ періоды поступательнаго движенія человѣчества—и вы откроете, что не только учрежденія и формы общественнаго быта измѣнялись, но видоизмѣнялся и самый человѣкъ въ нравственныхъ качествахъ и умственныхъ способностяхъ. Безъ послѣдняго невозможно было бы и первое. Кто хотѣлъ новаго общества — долженъ былъ хотѣть и новыхъ людей.

А первъйшее условіе для образованія новаго человъка есть признаніе и обезпеченіе его личности, ибо только при этомъ условіи человъкъ способенъ развить и проявить свои творческія силы. Это начало давнымъ давно признано въ области экономической; въ области хозяйственной политики никто уже не утверждаетъ, что развитіе производительныхъ силъ страны возможно при рабствъ и кръпостномъ состояніи, при необезпеченности частной собственности, при отсутствіи свободы въ выборъ занятій и т. д. Какимъ же образомъ то, что признается аксіомой, когда дъло идетъ о накопленіи матеріальнаго капитала страны, признается сомнительнымъ, какъ только дъло заходитъ объ увеличеніи ея нравственнаго капитала?

Не такъ смотрѣли на дѣло въ то время, когда начинались наши преобразованія. Всѣ великіе и незабвенные акты того времени были направлены къ этой общей цѣли: облагородить человѣка, чрезъ признаніе и огражденіе его личныхъ правъ, чрезъ пріобщеніе его къ общественному дѣлу, чрезъ увеличеніе средствъ къ образованію. Какую другую цѣль имѣли крестьянское положеніе, судебные уставы, земскія и городскія учрежденія, правила о печати, призывъ земства къ дѣлу народнаго образованія и т. д.?

Теперь намъ говорятъ, что всё эти великія начинанія были несвоевременны. Въ какомъ же именно смыслії? Въ томъ ли, что русскій народъ и общество слідовало подготовить къ воспріятію реформъ? Безціная, великая, несравненная мысль! Мысль, достойная всёхъ Геростратовъ временъ прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ!

Подготовлять крестьянъ къ самостоятельной гражданской жизни, оставляя ихъ пока въ крѣпостномъ состояніи, т.-е. въ положеніи безправныхъ вещей; внушать имъ понятіе о собственности, оставляя "пока" за помѣщиками право на ихъ трудъ и на ихъ личность; обучать ихъ грамотѣ, пріобщать ихъ къ духовной жизни, оставляя за помѣщиками право ссылать ихъ безъ суда за малѣйшее проявленіе какой-нибудь мысли; пріучать ихъ къ веденію общественныхъ дѣлъ, оставляя все сельское общество поглощеннымъ во власти помѣщика и въ личности бурмистра; словомъ, чрезъ безправіе воспитывать къ праву—такова эта великая, несравненная мысль...

Чрезъ то же безправіе должно было бы подготовляться къ праву и общество, потерявшее понятіе о правосудіи при старыхъ судахъ и прежней слёдственной части; оно должно было пріучаться къ самодъятельности, бездъйствуя во множествъ комитетовъ, сводившихся по закону къ единоличной власти губернаторовъ, а на практикі — къ "дінтельности" секретаря, "безтолковаго, ліниваго, а чаще всего недобросовъстнаго"; ему слъдовало "пріучаться" къ масности при безмолвіи подцензурной печати, при канцелярской тайнъ всякихъ видовъ дълопроизводства и судопроизводства; ему следовало воспитаться въ чувстве отвътственности и привычке къ отчетности тамъ, гдф отвфтственность существовала на бумагф, а требованіе отчетовъ казалось оскорбленіемъ; оно должно было пріучаться къ равноправности, къ равенству предъ закономъ, при законахъ, проводившихъ глубочайшее различе между сословіями... risum teneatis amici!

Оставимъ эту геніальную "мысль" и обратимся къ другой. Реформы несвоевременны, ибо онѣ не дали еще "ожидаемыхъ плодовъ". Напротивъ, въ русскомъ обществѣ оказались черты страшно неприглядныя, свидѣтельствующія о крайне низкомъ нравственномъ его уровнѣ. Растраты и прямыя расхищенія общественныхъ суммъ, разгулъ многихъ дикихъ инстинктовъ, потрясающія семейныя драмы, картины мотовства, вялая дѣятельность общественныхъ учрежденій—все это факты, надъ которыми съ грустью задумывается современный русскій человѣкъ.

Но на эти грустныя размышленія мы отв' тимъ сл' дующею аллегорією. Большой, но плохо содержавшійся городъ пригріть лучами весенняго солнца; таетъ снътъ, полились потоки, обнажается земля, пуская паръ подъ дъйствіемъ животворящаго свътила. Да здравствуетъ весна! Но какая масса нечистотъ открывается изъ-подъ таящаго снъта; какія зловонныя испаренія несутся изо всвхъ дворовъ, изъ никогда не вычищавшихся помойныхъ ямъ; какія плодятся лихорадки, какіе губительные тифы и иныя заразительныя бользни! Откуда все это? Вѣдь зимою, при двадцатиградусномъ морозѣ, ничего не воняло, ничто не испускало зловредныхъ міазмовъ: комки навоза мирно и безвредно лежали на улицахъ; дохлыя собаки и кошки поконлись въ видъ мерзлой массы; выгребныя ямы "содержали" всякія нечистоты безъ вреда для окрестныхъ жителей. Что-же: проклятіе весеннему солнцу, и да здравствуетъ двадцатиградусный морозъ? Не благоразумнъе ли будетъ, однако, оставивъ въ сторонъ весеннее солнце, которое дълаетъ свое дъло, постараться вычистить и убрать эти нечистоты, принявъ за правило, что и на будущее время городъ слёдуеть содержать въ чистоть?

Нечего удивляться, что, при первомъ вѣяніи общественной весны, дурные инстинкты и привычки, накопленныя въ поразительномъ количествѣ за прежнее время, проявляются, можетъ быть, съ большею силою, даже въ болѣе неприглядной формѣ, чѣмъ прежде, при трескучемъ морозѣ. Это неудивительно уже потому, что всѣ эти нечистоты, подъ дѣйствіемъ весенняго солнца, разлагаются, пуская свои испаренія во всѣ стороны, временно заражая воздухъ. Тяжело жить въ этой атмосферѣ; но глазъ уже видитъ пробивающуюся травку, налившіяся почки, а умъ знаетъ, что, подъ дѣйствіемъ тепла, всѣ нечистоты разложатся быстро, тогда какъ на морозѣ онѣ лежали бы неприкосновенными цѣлые вѣка, подобно трупу мамонта, найденному въ сибирскихъ льдахъ. Весна возьметъ свое, трава вырастетъ, деревья покроются цвѣтами и дадутъ плодъ, если сумѣютъ сохранить ихъ отъ весеннихъ заморозковъ.

## РЕФОРМЫ И НАРОДНОСТЬ.

I.

### Магометовъ гробъ.

"Либерализмъ есть отреченіе отъ народности". Это великое открытіе сдёлано въ наши дни, въ дни великихъ открытій. Какъ только оно было сдёлано, изъ него само собою вытекло другое, еще важнѣйшее: былъ открытъ тотъ родникъ, изъ коего течетъ "живая вода" для нашей смуты.

Послушаемъ, какъ и на какихъ основаніяхъ развивается эта удивительная тема. "Откуда, — говорять намъ, — берется и чёмъ питается у нашихъ анархистовъ то глубочайшее презрѣніе къ народнымъ идеаламъ, то безшабашное отрицаніе всёхъ историческихъ началъ русскаго быта? Они, очевидно, договаривають только последнее слово изъ тёхъ рёчей, какія слышатся всюду; тамъ, гдё другіе только посміваются и "критикують" въ четырехъ стінахъ, они ненавидять, кипять яростью и стреляють; то, къ чему другіе относятся съ снисходительнымъ равнодушіемъ, отрицается ими на чистоту. Равнодушіе и молчаливое презрѣніе однихъ является какъ бы условіемъ, дающимъ смёлость и дерзость другимъ. Либерализмъ самъ по себъ не преступенъ, но онъ есть почва, на которой взростають самыя дикія преступленія, оскорбляющія народное сознаніе. Если бы наша анархическая партія встрітилась съ обществомъ, съ интеллигенціею, крупкими національнымъ чувствомъ, вурными народнымъ понятіямъ, она была бы заглушена и задавлена сразу. Но когда предъ нею стоить общество, само отрежшееся отъ народности, когда въ этихъ десяткахъ тысячъ грудей быются не русскія сердца, а въ этихъ головахъ утвердилось не русское міросозерцаніе, что помішаетъ людямъ "живого", такъ сказать, отрицанія рушить направо и налѣво? Кто ополчится за вѣру, переставшую быть вѣрою?"

Вотъ рядъ умозаключеній, съ внѣшней стороны безукоризненно вѣрныхъ. Остается узнать, вѣрны ли они внутренно, по существу. Произвести такое изслѣдованіе весьма "благовременно" теперь, когда ложныя разсужденія могутъ имѣть серьезныя практическія послѣдствія, когда политическія статьи легко обращаются въ обвинительные акты и даже пишутся, какъ таковые.

Итакъ, "либерализмъ есть отречение отъ народности". Почему и въ какомъ смыслъ? О какомъ либерализмъ идетъ здъсь ръчь? Какая народность имъется въ виду?

Обвинение въ отречении отъ своей народности выставляется, конечно, не противъ либерализма вообще, иначе пришлось бы обвинять барона Штейна и Вильгельма Гумбольдта, Пальмерстона и Гладстона, Кавура и Массимо д'Азеліо въ изм'вн'в народностямъ нівмецкой, англійской и италіанской. Річь идеть о либерализмі русскомь. Но здёсь мы наталкиваемся на великое недоразумёніе. Какимъ образомъ строй мыслей и совокупность стремленій, бывщихъ во всёхъ другихъ странахъ вполнѣ народными, у насъ дѣлаются противными народности? Начиная съ 1815 г. (чтобы говорить только о временахъ ближайшихъ), на западъ Европы національныя движенія были тъсно связаны съ движеніями либеральными; все, что мечтало о германскомъ и италіанскомъ единствѣ, все, что работало надъ развитіемъ національнаго сознанія, все, что изучало народные идеалы въ исторіи, воспроизводило ихъ въ области, поэзіи и искусства, — принадлежало къ либеральному лагерю. Напротивъ, все, что поддерживало разъединеніе Германіи, разъединеніе и порабощеніе Италіи, —принадлежало къ лагерю противоположному. Почему же начало, производившее тамь одно действіе, здись производить не только иной, но и противоположный эффекть:

Одно изъ двухъ: или Россія въ самомъ дѣлѣ такая страна, что въ ней все дѣлается навыворотъ, или въ самой оцѣнкѣ занимающаго насъ факта есть какая-нибудь фальшь. Кажется, что послѣднее предположеніе наиболѣе вѣроятно.

Фальшь бьетъ въ глаза сама собою. Обличители такъ называемаго либерализма желаютъ, повидимому, стать на одну почву съ славянофилами, обратить ихъ проповёдь на пользу своихъ "цёлей". Но формула славянофиловъ была составлена иначе. Они говорили: западничество, европейничанье, есть отчужденіе отъ своей народности; а подъ именемъ западничества они разумёли извёстный строй мыслей, выражавшійся не въ одномъ "либерализмѣ" на западный образецъ, но и въ пріемахъ тѣхъ людей, которые въ тѣ времена при-

числялись къ противоположному лагерю. Эти послъдніе для славянофиловъ были даже менъе симпатичны, чъмъ "либералы". Не даромъ корифеи славянофильства прямо были записаны по "либеральной части", вмъстъ съ кружкомъ Бълинскаго.

Если подражать славянофиламъ и отстаивать народность, то нужно посмотрѣть на болѣзнь, противъ которой они шли, такъ же всесторонне и добросовѣстно, какъ они. Нужно сдѣлать большее: нужно посмотрѣть на корень болѣзни, чего не могли сдѣлать славянофилы, видѣвшіе только симптомы зла, но не его источникъ.

Западничество, въ самомъ дѣлѣ, было болѣзнью русскаго общества и во многихъ отношеніяхъ остается его болѣзнью и донынѣ. Но теперь, во избѣжаніе всякихъ недоразумѣній, слѣдуетъ остановиться на ея источникѣ и объемѣ.

Западничество было явленіемъ крипостной, до - реформенной Россіи, продукть отсутствія всякой общественной жизни. Обыкновенно источникъ западничества ищутъ въ томъ разрывъ привилегированной и служилой Россіи съ Россіею тяглою и податною, который совершился во времена Петра Великаго. Это върно только до извъстной степени. Петръ Великій вдвинуль Россію въ сонмъ западныхъ государствъ, опередившихъ насъ своимъ просвъщениемъ на нъсколько въковъ. Громадный нравственный и умственный авторитетъ вдругъ возсталъ предъ живымъ и переимчивымъ ученикомъ. Но этимъ ученикомъ была только часть русскаго общества, призванная къ власти и къ какой-нибудь гражданской жизни. Она жадно усвоивала манеры, языкъ, правы, взгляды и стремленія другихъ народовъ, но ничего не проводила въ массу, отделенную отъ нея тягломъ, крепостнымъ правомъ и подушною податью. Масса оставалась неподвижною, а вершины двигались не сами собою, а подъ чужимъ вліяніемъ, подчиняясь то немецкимъ, то французскимъ велніямъ. Этимъ путемъ въ просвещенную часть общества проводилось много добраго; она становилась мягче, разумнъе; она теоретически сочувствовала народу и мало-помалу подготовлялась къ воспріятію освободительныхъ идей. Формы государственнаго управленія становились лучше, уголовные законы человъчнъе, научныя свъдънія примънялись къ улучшенію условій жизни. Но раздёльная черта между народомъ и интеллигенціею оставалась рёзкою; духовнымъ отечествомъ послёдней все болёе и болёе становилась Европа.

Это обстоятельство уже не зависѣло отъ одной только реформы Петра Великаго; причины его лежали гораздо глубже, и на нихъ, именно въ настоящую минуту, слѣдуетъ обратить особенное вниманіе.

То, что мы называемъ западничествомъ, какъ явленіе бомозненное, характеризуется не одною страстью къ заимствованіямъ изъ Европы, не одною подражательностью въ нашихъ нравахъ, въ языкъ и т. д. Не было народа европейскаго, который не испыталь бы на себъ вліянія другихъ народовъ, который не пользовался бы чужою наукою, чужими техническими изобрътеніями, не заимствоваль бы чужихъ учрежденій и т. д. Чрезвычайно трудно опредълить, что въ данномъ нравственномъ, умственномъ и политическомъ капиталъ каждой европейской народности есть результатъ ея собственныхъ усилій, и что должно считать плодомъ вліянія и примъра другихъ народовъ.

У насъ много смѣялись надъ нашею страстью къ французскимъ идеямъ и людямъ. Но вотъ что пишетъ Маколей о вліяніи этой страны на Европу еще въ XVII вѣкѣ:

"Ея авторитетъ царилъ во всѣхъ вопросахъ хорошаго тона, отъ дуэли до менуэта. Она рѣшала, каковъ долженъ былъ быть покрой платья джентльмена, какой длины его парикъ, высоки или низки должны были быть его каблуки, широкъ или узокъ долженъ былъ быть галунъ на его шляпѣ. Въ литературѣ она была законодательницею міра. Слава ея великихъ писателей наполняла Европу... Франція имѣла тогда такую власть надъ человѣчествомъ, какой даже Римская республика никогда не достигала... Французскій языкъ быстро сдѣлался всемірнымъ языкомъ, языкомъ высшаго общества, языкомъ дипломатическимъ".

Нужно ли напоминать о позднѣйшемъ и еще болѣе сильномъ вліяніи Франціи? Нужно ли говорить о вліяніи англійскихъ политическихъ учрежденій на западъ Европы?

Между тъмъ, въ исторіи европейскихъ странъ, за ръдкими и преходящими исключеніями, нельзя найти явленій, подобныхъ нашему западничеству. Причина этого довольно ясна. Какъ бы каждый отдёльный англичанинь, нёмець или французь ни увлекались идеями и примърами чужихъ странъ, сила и вліяніе общественной жизни здёсь таковы, что каждая идея, пущенная въ ходъ французомъангломаномъ или англичаниномъ-галломаномъ, немедленно переработывается согласно условіямъ и темпераменту каждой страны. Каждый, сталкиваясь съ ежедневно-выражаемыми мненіями, съ обнаруживаемыми привычками и стремленіями другихъ, долженъ сообразоваться съ ними, если желаеть имъть какое-нибудь вліяніе на общество и не остаться пустоцептомь. Каждый настолько связань съ массою народа множествомъ не личныхъ только, но и общественныхъ отношеній, что чувствуетъ себя дъйствительно частью великаго пълаго и живетъ съ нимъ одною жизнью. Теоретическія увлеченія его иноземными теоріями могуть быть велики, но внутреннее существо его остается нетронутымъ и хранится силою общественнаго. вліянія отъ всякаго вырожденія во что-нибудь чужое.

Совсъмъ не то видимъ мы въ до-реформенной и кръпостной Россіи. Народная масса находилась въ состояніи полнаго безправія подъ властью пом'вщиковъ или въ состояніи близкомъ къ безправію подъ опекою администраціи. Привилегированная часть общества была замкнута въ приказныя формы управленія, общій типъ котораго нисколько не нарушался подобіями общественных учрежденій, въ род' дворянскихъ собраній и городскихъ думъ. Общественнаго голоса не слышно было нигдъ; не было его на судъ при формахъ прежняго процесса; не было его въ печати, стёсненной до послёднихъ предёловъ; не было его въ учрежденіяхъ, гдв всв сословія соввіщались бы о своихъ пользахъ; не было и самыхъ учрежденій общественныхъ. Въ условіяхъ обрядоваго, формальнаго государства каждый недълимый осужденъ быль жить "особъ", самъ по себъ, не образуя съ другими общественныхъ соединеній, не воспитываясь въ кругу діль общественныхъ, не черпая изъ общественныхъ явленій никакихъ живыхъ впечатлёній, подъ вліяніемъ которыхъ образуется складъ дъятеля общественнаго. Напротивъ, каждый уходилъ въ свою скорлупу, въ свой внутренній міръ и изъ всёхъ общественныхъ вліяній зналъ вліяніе тёснаго кружка согласно мыслящихъ.

При такой обособленности всякое *міросозерцаніе* должно было получить чисто *субъективный* характерь; никакая идея не могла быть возведена на степень общественнаго начала, не могла быть провёрена дёйствительными общественными потребностями и быть переработана согласно съ послёдними. Самые матеріалы для образованія такого міросозерцанія, очевидно, черпались изъ *иностранныхъ источниковъ*, какъ изъ общаго для всёхъ просвётительнаго родника. И опять-таки черпались они не изъ *жизни* иностранной, которой мы не видёли, благодаря необычайной трудности путешествій, а изъ *книгъ*, изъ теорій, жизненный смыслъ которыхъ для насъ оставался скрытъ.

Все наталкивало русскую интеллигенцію на путь чисто субъективнаго, головного и теоретическаго "развитія", а въ дѣлѣ этого "развитія" книга, разумѣется, заняла первенствующее мѣсто. Книга царила вездѣ и во всемъ: думали по книгамъ, чувствовали по книгамъ, даже законы и циркуляры сочиняли по книгамъ послѣдняго и самоновѣйшаго привоза. Въ этомъ есть своя смѣшная и нелѣпая сторона, но есть и сторона психологически необходимая, даже трагическая. Надъ первою уже много смѣялись, а теперь даже подводятъ подъ разрядъ преступленій. Вторую мало замѣчали, но она вполнѣ необходима для полнаго объясненія явленія.

Ни одинъ человъкъ не можетъ жить безъ идеальныхъ началъ, безъ совокупности извъстныхъ стремленій къ высокому. Въ странахъ

съ развитою общественною жизнью эти идеальныя начала и стремленія приносятся воспитаніемъ, общеніемъ съ другими въ общемъ трудѣ надъ великими національными задачами. Въ странахъ, гдѣ отсутствуетъ такая жизнь, гдѣ каждый живетъ самъ по себѣ, идеалы, какъ мы уже сказали, выработываются на чисто субъективной почвѣ, становятся идеаломъ такого-то лица или такого-то кружка.

Правда, такіе идеалы уже теряють всякій общественный смысль; общество не найдеть въ нихъ ни удовлетворенія своихъ внутреннихъ потребностей, ни разрішенія своихъ сомніній. Но они, въ извістной мірі, удовлетворяють потребностямь лиць и кружковъ. Во времена, о которыхъ мы говоримь, такая потребность была налицо: уйти куда-нибудь отъ того гнетущаго міра "мертвыхъ душь", въ которомъ замирало и пропадало все человіческое. Западничество явилось этимь средствомь искусственной, внутренней эмиграціи изъ кръпостной Россіи.

Въ идеальномъ мірѣ единичнаго человѣка или малаго кружка, въ міркѣ, гдѣ царствовали Жоржъ-Зандъ и Викторъ Гюго, Гегель и Шеллингъ, Шиллеръ и Гёте, Байронъ и Шекспиръ, Монтескьё и Констанъ, въ этомъ міркѣ забывался, отдыхаль, жилъ и умиралъ человѣкъ сороковыхъ годовъ. И не только забывался и отдыхалъ—онъ, при помощи этихъ искусственныхъ средствъ питанія, сохранялъ въ себѣ человѣческую личность, нѣкоторый Божій огонь, понадобившійся въ ту минуту, когда Русскій Царь сказалъ своему дворянству: освобождайте крестьянъ!

Но, увы! Человъкъ не можетъ не имптъ отечества. Напрасно фихте говорилъ въ 1804 году: "пустъ земнорожденные признаютъ въ земной коръ, ръкахъ и горахъ свое отечество...,—солнцеподобный духъ неудержимо притягивается и направляется туда, гдъ свътъ и правда. И въ этомъ всемірно-гражданскомъ чувствъ мы можемъ успокоиться о судьбъ и дъяніяхъ государства". Самъ Фихте не успокоился въ этомъ "всемірно-гражданскомъ чувствъ"; онъ самъ мощно послужилъ "земнорожденнымъ, признававшимъ въ земной коръ, горахъ и ръкахъ свое отечество"; онъ возбудилъ въ Германіи именно національное чувство, благодаря которому нъмцы согнали съ "коры своей земли" иноземныхъ завоевателей.

Человъкъ, отръшившійся отъ отечества, даннаго ему Богомъ и

природой, не получаеть взамънь ничего и не можеть "успокоиться во всемірно-гражданскомь чувствь"; ибо всемірнаго гражданства нѣть, а потому не можеть быть и соотвѣтствующаго чувства. Онь остается единицею, скитающеюся направо и налѣво, знающею только свое горе, скорбно ищущею, гдѣ преклонить ей голову, гдѣ "оскорбленному есть чувству уголокъ". Словомъ, это человѣкъ—мишній, сознающій полную свою безполезность на землѣ. Это Гамлеть Щигровскаго уѣзда, это Бельтовъ или Рудинъ, умирающій подъ именемъ поляка за чужое дѣло на парижскихъ баррикадахъ.

Да, это мишніе люди, люди-страдальцы, но ради Бога не называйте ихъ преступниками и измѣнниками! Подумайте воть о чемъ. Ваши стрѣлы обращаются главнымъ образомъ на западниковъ мыберальнаго толка, на людей, мыслившихъ по Монтескьё и Руссо, захлебывавшихся пѣснями Беранже и зачитывавшихся романами Гюго. Такъ ли? Ну, а русскіе люди, впитывавшіе въ себя де-Местра и Бональда, русскіе піетисты по нѣмецкому шаблону, русскіе маркизы по Полиньяку и администраторы по французской выкройкѣ и на прусской подкладкѣ — это какіе люди? Когда князь А. Н. Голицынъ и прочіе піетисты отъ "библейскаго общества" пришли въ соприкосновеніе съ архимандритомъ Фотіемъ, какими людьми они почувствовали себя? Не былъ ли, наконецъ, западникомъ и Магницкій, этотъ слуга западнюхъ реакціонныхъ теорій, не имѣвшихъ никакого смысла въ Россія?

Правда, эти люди не были "лишними" въ смыслѣ ихъ соперниковъ; они дѣйствовали, брали власть въ свои руки, судили и управляли, тогда какъ тѣ стояли въ сторонѣ и страдали. Но что же они
сдѣлали прочнаго, народнаго, русскаго? Какъ чувствовали они себя
въ этой Россіи, на которую они смотрѣли съ снисходительнымъ презрѣніемъ ученаго аббата, французскаго аристократа или нѣмецкаго
чиновника? Справедливо ли, основательно ли подвергать осмѣянію
"шаблонный космополитизмъ либераловъ" и оставлять въ сторонѣ
"шаблонный космополитизмъ реакціонеровъ", т.-е. другую сторону
одного и того же явленія, другую вѣтвь одного и того же древа?

Скажите, наконецъ, не была ли въ значительной мѣрѣ лишнею вся государственная машина Россіи въ тотъ моментъ, когда мы задавались космополитическими цѣлями всеевропейской "легитимности", усмиряли италіанцевъ въ пользу мѣстныхъ князьковъ, поддерживали реакцію и Меттерниха въ Германіи, заботились о порядкѣ на Пиренейскомъ полуостровѣ, чуть-было не проспали греческое возстаніе, а дома, въ теченіе шестидесяти лѣтъ, не могли справиться съ крѣпостнымъ правомъ?

Скорбите о "западничествъ", сколько хотите; это была болъзнь,

но бользнь общая, а не одного только кружка и не нъсколькихъ единицъ. Ею были заражены и конституціоналисты по Монтескьё, и абсолютисты по де-Местру, и піетисты, и даже милитаристы. Общая бользнь зависьла и отъ общихъ причинъ: отъ обрядоваго, формальнаго, приказнаго характера государственной машины; отъ кръпостного права, при которомъ на массъ безправнаго народа росла кучка оторванныхъ отъ народа людей разныхъ толковъ; отъ отсутствія какихъ бы то ни было общественныхъ учрежденій, гдъ личность человъческая можетъ воспринимать реальныя впечатльнія дъйствительной жизни, гдъ она пріучается сознавать себя частью цълаго и перестаетъ понимать себя только какъ единицу, субъективнымъ стремленіямъ которой нътъ нигдъ границъ.

Идите дальше. Этотъ формальный, искусственный, лишенный всякаго народнаго содержанія, а потому и безсодержательный міръ выработалъ и выпустилъ изъ себя новый мірокъ, въ которомъ отразилась вся его изнанка. Всё эти различныя и искусственныя теченія мысли, всё взятыя на прокатъ чувства, понятія и формулы, весь формализмъ административныхъ инструкцій, наказовъ и уставовъ были, наконецъ, поглощены въ одномъ словё — нигилизмъ. Странное, непонятное явленіе! Предметъ недоумёнія для иностранцевъ! Но какъ не понять его намъ, знающимъ всю теорію и психологію нашихъ "лишнихъ людей"?

Еще Хомяковъ предрекъ судьбу того искусственнаго культурнаго міра, въ которомъ онъ жилъ. "За страннымъ призракомъ погнались у насъ многіе, — говорилъ онъ. — Общеевропейское, общечеловъческое!.. Но оно нигдъ не является въ отвлеченномъ видъ. Вездъ все живо, все народно. А думаютъ же иные обезнародить себя и уйти въ какую-то чистую, высокую сферу. Разумъется, имъ удается только уморить всю жизненность и, въ этомъ мертвомъ видъ, не взлетъть въ высоту, а, такъ сказать, повиснуть въ пустотъ", т.-е. изобразить изъ себя "Магометовъ гробъ".

Распознать всю пустоту, всю ложь содержимаго въ этомъ "Магометовомъ гробъ" было, конечно, немудрено. Найти эти положительныя, твердыя начала въ народныхъ върованіяхъ, преданіяхъ и идеалахъ было совсъмъ мудрено, ибо въ нимъ давнымъ давно всъ относились отрицательно, да и самый народъ лежалъ подъ спудомъ. Оставалось отрицаніе на объ стороны. Богъ, жившій въ сердцахъ народа, былъ уже давно непонятенъ; съ "философской" точки зрънія онъ представлялся чъмъ-то въ родъ фетища и признавался только внъшнимъ образомъ, ради приличія, pour les gens. Другой Богъ, искусственно составленный по Шеллингу и Гегелю или Эккартсгаузену съ Массильономъ, былъ совсъмъ нелъпъ и годился

только для развитія діалектики въ дружескомъ споръ. Государственная идея, понятія объ отношеніяхъ царя къ земль, жившія въ народныхъ умахъ и давшія народу силу и терпьніе выждать своей воли, — были мертвы и непонятны для человька культурнаго, сталкивавшагося съ "государствомъ" только въ формахъ канцелярской переписки. Но столь же мертва была и государственная идея, составленная по Гизо, Тьеру и Одиллону Барро. Перейдите къ семьъ, къ нравственности, даже къ экономическимъ понятіямъ, и вездъ вы натолкнетесь на тотъ же магометовъ гробъ, висящій въ пустотъ.

Ни европейскій фракъ, ни мужицкій кафтанъ, ни Богъ по Аввакуму, ни Богъ по Шлейермахеру не приходились этимъ "новымъ людямъ", эмигрировавшимъ вмъстъ съ западниками въ область общечеловъческаго, но тутъ же замътившимъ всю фальшь и негодность одеждъ, въ которыя они были облечены.

Оставалось договорить послёднее слово—и оно было договорено. Покойный Герценъ справедливо замѣтилъ, что нигилисты сбросили съ себя всё одежды и остались въ чемъ мать родила. Но одежды, облекавшія отцовъ, были также фиктивными одеждами, и дѣти только разглядѣли наготу своихъ спутниковъ. Они договорили то, что не было сказано отпами.

Отцы говорили: мой Богъ не есть Богъ народный или церковный; я составиль себъ Бога по Гегелю, прихвативъ немного и Штрауса, или по Боссюету съ Массильономъ, съ прибавкою нѣмецкихъ пістистовъ. Дѣти отвѣчали: неправда! Вашъ Богъ не есть Богъ, вы себя обманываете и тѣшитесь призраками. Намъ вашъ призракъ не нуженъ, мы договариваемъ то, чего вы не хотите или боитесь сказать себъ—Бога нѣтъ.

Отцы, при помощи свода законовъ, дворянской жалованной грамоты и нѣсколькихъ иностранныхъ сочиненій, компилировали себѣ, для домашняго обихода, разныя понятія о государствѣ и политическихъ отношеніяхъ. Дѣти разглядѣли всю искусственность этихъ понятій и отвергли ихъ вмѣстѣ съ государствомъ, не поставивъ на ихъ мѣсто ничего, ибо этого чего взять имъ было негдѣ.

Когда Тургеневъ вывелъ на свътъ Божій своего Базарова, всъ ахнули отъ изумленія. Стали толковать о разрывъ между покольніями, о пропасти, отдъляющей отцовъ и дътей.

Разрывъ между поколюніями дійствительно быль, но не было разрыва въ неизбіжномъ развитіи идей или, вірніве, болізни, поразившей дідовь, отцовь и дітей одинаково. Нигилизмъ быль посліднимъ словомъ западничества, какъ болізни, посліднимъ выраженіемъ идейной эмиграціи въ область всеевропейскаго. Придя въ эту страну вслідъ за отцами, они увиділи, что всі зданія и

храмы въ этой странъ суть картонныя декораціи; что боги, поставленные въ этихъ храмахъ, суть идолы съ сусальными украшеніями; что проповъди, произносимыя въ этихъ храмахъ, суть безсодержательныя и лживыя фразы. Они бросили эти храмы, эту идеальную страну, но уже не знали, куда имъ идти.

Не даромъ Тургеневъ заставилъ своего Базарова умереть отъ тифа. Великій художникъ не зналъ, что ему дѣлать съ Базаровымъ, ибо и самъ Базаровъ не зналъ, что ему дѣлать съ собою. Онъ былъ тоже мишній человѣкъ, подобно своимъ предшественникамъ иного толка, съ тою только разницею, что послѣдніе устраивали себѣ идеальный мірокъ и въ немъ кое-какъ поддерживали свое существованіе, а Базаровъ разглядѣлъ всю тщету этого міра и легъ въ сырую землю подъ дубовымъ крестомъ.

Къ счастью для Россіи, въ то самое время, когда Тургеневъ выводилъ Базарова, уже начались тѣ реформы, которыя должны были возвратить домой этихъ невольныхъ эмигрантовъ и обратить лишнихъ людей въ служителей отечества, приведя ихъ въ соприкосновеніе съ дѣйствительными силами общества. Значеніе реформъ императора Александра II оцѣнено съ многихъ точекъ зрѣнія, но не съ этой — а она представляется существенно важной. Эти преобравованія возвратили отечество многимъ людямъ, до тѣхъ поръ уходившимъ въ себя и стоявшимъ въ сторонѣ; они принесли первыя средства для врачеванія той тяжелой болѣзни, послѣднимъ симптомомъ которой былъ нигилизмъ.

Между темъ именно преобразовательная и освободительная политика нынъшняго дарствованія, повидимому, должна была усилить западничество. Освобождая крестьянъ, вводя судебную и земскую реформы, давая льготы печати, свободу университетскому преподаванію и т. д., не подражала ли Россія Западу, не заимствовала ли она многое изъ общеевропейской сокровищницы? Да. Но тъмъ не менъе западничество, какъ болъзнь, видимо уменьшается съ каждымъ годомъ, а національное сознаніе въ Россіи растеть съ каждымъ десятилътіемъ. Мы болье національны теперь, въ 1880 году, чёмь были десять лёть тому назадь, въ годь франко-прусской войны; въ 1870 году мы были более національны, чемъ въ 1860, а 1860 и 1850 гг., въ этомъ отношеніи, отділены цілою пропастью. Теперь уже сдёлалась ходячею та истина, что у насъ уже нётъ "чистыхъ славянофиловъ", какъ нётъ "чистыхъ западниковъ". Что же случилось? Выдохлись ли славянофилы? Выдохлись ли западники? Нъть! Но они на чемъ-то сошлись; что-то заставило ихъ почувствовать себя жильцами одного великаго дома, и въ этомъ домъ былые "западники" уже меньше мечтають объ "Европъ", чъмъ прежде.

Чёмъ же объяснить эту загадку? Чёмъ объяснить тотъ странный, повидимому, фактъ, что, приблизившись за послёднюю четверть вёка къ Европё больше, чёмъ въ теченіе прежняго полустолётія, мы сдёлались болёе русскими, чёмъ были современники Александра I? Можетъ быть, эта разгадка найдется, если мы разсмотримъ условія, при которыхъ интеллигенція каждой страны можетъ сдёлаться и остаться вполнё народной.

#### II.

#### На землю!

Что такое народность? Отвътить на этоть вопросъ такъ же трудно, какъ и опредвлить однимъ словомъ, что такое человвческая личность? Мы знаемъ, мы можемъ указать на условія, подъ вліяніемъ которыхъ у каждаго человіка образуется особый складъ ума, особый характеръ, особенныя симпатіи и антипатіи, отличающія его отъ другихъ единицъ того же рода. Но доказать бытіе человіческой личности, какъ нравственной особи, осязательными аргументами нельзя. Это бытіе свид'втельствуется самосознаніем каждаго. Но это доказательство самое неопровержимое. Напрасно будемъ мы увърять Петра, что онъ то же, что Иванъ, ибо у него, какъ у Ивана, двъ руки, пара глазъ и носъ, что онъ такъ же, какъ и Иванъ, хочетъ всть и пить и т. д. Петръ останется при мивніи, что онъ не Иванъ, и мы убъдимся въ справедливости его мнънія, если заставимъ его любить и всть тв же кушанья, какія встъ Иванъ, думать и говорить одинаково съ нимъ, любить твхъ же людей, наслаждаться тою же музыкою и т. д. При такомъ насильственномъ сопряжении Ивана съ Петромъ, одинъ изъ сопряженныхъ навърное останется недоволенъ и откажется отъ вынужденнаго общенія.

Точно такъ же и сознаніе народности, какъ собирательной личности, образуется подъ вліяніемъ множества условій; точно такъ же мы не можемъ доказать бытіе народности внѣшними признаками; но точно такъ же мы не убѣдимъ одинъ народъ, что онъ точно то же, что и другой, на томъ основаніи, что, подобно другимъ народамъ, онъ состоитъ изъ людей, желающихъ ѣсть, пить, любить, работать и веселиться. Несмотря на этотъ "неопровержимый" аргументъ, Ломбардія и Венеція не остались подъ владычествомъ Австріи, а Болгарія очень обрадовалась своему освобожденію отъ турокъ; точно такъ же англичанинъ никогда не пожелаетъ для своего отечества французской централизаціи, хотя послѣдняя, по увѣренію Тьера, и составляетъ предметъ зависти для цѣлой Европы. Реформація охва-

тила народы германской расы и остановилась у порога странъ новолатинскихъ; въ области философіи и искусства—мы отличаемъ школы французскую, англійскую и нѣмецкую и употребляемъ эти названія въ видѣ всѣмъ понятнаго и точнаго обозначенія разныхъ направленій ума и фантазіи, присущихъ этимъ національнымъ школамъ. Все это достаточно извѣстно, и едва ли нужно приводить иныя доказательства.

Но, во всякомъ случав, народность образуется подъ вліяніемъ извъстныхъ благопріятныхъ условій и замираетъ, чахнетъ при наличности другихъ обстоятельствъ. Изъ всъхъ многочисленныхъ вопросовъ, касающихся условій національнаго развитія, въ настоящую минуту насъ занимаетъ одинъ: объ условіяхъ національнаго направленія въ интеллигентныхъ классахъ общества. Этотъ вопросъ очень важенъ, хотя бы потому, что весьма многіе видятъ причину развитія нашей смуты въ національныхъ качествахъ нашей интеллигенціи. Не останавливаемся на обвиненіи ея въ измюню, какъ въ опредъленномъ уголовномъ преступленіи, съ соотвътствующими статьями въ Уложеніи о наказаніяхъ. Оно слишкомъ неліпо и слишкомъ недобросовъстно. Къ чести "обвинителей" мы готовы думать, что подъ именемъ "измѣны" они подразумѣваютъ не уголовное дѣяніе, а просто ту старую болѣзнь, о которой мы говорили выше. Они просто намекають на существование въ нашемъ обществъ значительнаго числа лицъ, расплывающихся въ безсодержательномъ космополитизм и потому не могущихъ выставить ничего въ защиту тъхъ началь, върованій и убъжденій, которыми уже много въковъ живетъ русскій народъ.

Такіе люди есть; но обвинители современной русской интеллигенціи ошибаются въ двухъ пунктахъ: во-первыхъ, въ томъ, что это явленіе ново и находится въ связи съ совершившимися преобразованіями; во-вторыхъ, въ томъ, что означенное "космополитическое" направленіе есть принадлежность только "космополитовъ" либеральнаго толка.

Мы уже видёли, что болёзнь стара, что причины ея кроются въ общественномъ стров, видоизмёненномъ нынёшними преобразованіями. Явленіе это существуетъ еще и теперь, но не въ силу реформъ, а *несмотря* на нихъ, какъ мы это увидимъ ниже.

Во-вторыхъ, "западничество" какъ обыло, такъ и осталось болъзнью, обнимающею людей разныхъ направленій, а не одного "либеральнаго". Отрекшимися отъ своей народности считають людей, мечтающихъ о западно-европейскихъ учрежденіяхъ въ ихъ либеральной формъ. Но почему же не считать отрекшимися отъ этой народности и лицъ, мечтающихъ о вотчинной полиціи по старопрусскому образцу, объ административныхъ порядкахъ временъ Наполеона III, поклонниковъ бисмаркизма и англійскаго ландлордства? Развѣ эти мечты — мечты русскія, согласныя съ нашими историческими преданіями?

Повторяемъ, если "западничество" должно быть признано болѣзнью "нѣкоторой части нашей интеллигенціи", то несправедливо и недобросовѣстно подъ именемъ этой "нѣкоторой части" разумѣть именно людей "либеральнаго" толка, оставлян въ сторонѣ "толки" болѣе вліятельные, а потому и болѣе опасные въ практическомъ отношеніи. Если уже желать національнаго развитія для русской интеллигенціи, желать его серьезно и искренно, то болѣзнь должно видѣть въ полномъ объемѣ и лѣчить ее всю, во всѣхъ ея развѣтвленіяхъ, въ крайней лѣвой и въ крайней правой, въ центрѣ и въ окрыліяхъ.

Для такого ліченія всей болізни уже даны первыя средства въ реформахъ нынёшняго царствованія. Попробуемъ привести ихъ въ связь съ указаннымъ выше опредёленіемъ народности, и мы поймемъ въ чемъ дёло. Народность есть нёкоторая нравственная ность, но личность собирательная, составленная изъ милліоновъ единицъ, проникнутыхъ одними основными вёрованіями, убёжденіями и чувствами. Отсюда следуеть, что действительная принадлежность каждой единицы къ своей народности обусловливается степенью вліянія массы на каждую личность, вліянія ежедневнаго, въ отношеніях будничных как частных, так и общественных. Необходимо, чтобы каждая единица какъ можно больше видъла предъ собою эту народность, въ формахъ осязательныхъ и доступныхъ, чтобы она испытывала давленіе ея убъжденій, взглядовъ и стремленій и, въ свою очередь, имъла бы законную долю вліянія на нее. Этимъ обмѣномъ вліяній обусловливается то общеніе, при которомъ каждая единица будеть сознавать свою действительную принадлежность къ національному тълу и не будетъ чувствовать себя скитальцемъ и гостемъ въ род-HON SEMATS. We will select the description in the second with

Поэтому не можеть быть рвчи объ условіяхъ національнаго развитія при отсутствіи гражданской свободы массы народонаселенія. Закрвпощенная или порабощенная масса не только не можеть служить опорою и масштабомъ для составленія общественныхъ убъжденій, но сама должна отстаивать свой "обычай" отъ попытокъ искусственнаго и принудительнаго его измененія. Помещикъ, видевшій въ своихъ крепостныхъ только даровыхъ пахарей и косарей, даровыхъ певнихъ, музыкантовъ и псарей, конечно, не видель въ ихъ привычкахъ и верованіяхъ ничего достойнаго уваженія. Напротивъ, онъ сознаваль возможность дать широкую волю своей

фантазіи, ділаться чімь ему угодно и заставлять своихъ подвластныхъ быть чемъ ему угодно. Не чувствоваль, конечно, этого вдіянія и чиновникъ, призванный "попечительствовать" надъ крестьянами непомъщичьими на основаніи уставовъ, наказовъ и инструкцій, сочиненныхъ въ отдаленномъ центръ, въ тиши и глубинъ кабинетовъ. Но всъ эти наказы и уставы, равно какъ и всъ распоряженія пом'вщика, были результатомъ личных взглядовъ, а иногда и личныхъ фантазій, а потому они и не могли создать чего-либо прочнаго, могущаго перейти въ убъжденія и нравы народные, но примѣшивались въ народной жизни случайно, внося въ нее нѣкоторую тревогу и безпокойство, а затёмъ пропадали безслёдно. Много ли изъ всего того, что было написано, параграфировано, перенумеровано и напечатано въ видъ уставовъ, наказовъ и инструкцій, дъйствительно вошло въ жизнь, сдёлалось частью народнаго обычая? А между тъмъ, какъ справедливо говорилъ Хомяковъ, "цель всякаго закона, его окончательное стремленіе есть — обратиться въ обычай, перейти въ кровь и плоть народа и не нуждаться уже въ письменныхъ документахъ". На дълъ же мы имъемъ много документовъ, но они остались бумагою, ибо между закрёпощеннымъ народомъ н государственною машиною не было и не могло быть живой связи. Первый оставался при "обычав", вторая механически выпускала изъ себя листы печатной и писанной бумаги, въ которую никто не върилъ серьезно.

Дарованіе личной свободы крестьянской массв создало изъ нея самостоятельный классь русскаго общества, уже имфющій значеніе въ общественныхъ дёлахъ, уже привлекающій общее вниманіе, уже указывающій на практическія и настоятельныя задачи внутри Россіи. Но это не все. Дарованіе одной личной свободы крестьянству было бы половиною дёла, если бы крестьянство оказалось въ состояніи освобожденных вединиць. Но великое значеніе акта 19 февраля 1861 года состояло именно въ томъ, что имъ были сохранены крестьянскіе міры, сельскія общества, сходы и выборныя должности. При всёхъ частныхъ недостаткахъ крестьянскаго самоуправленія, оно представляется величайшимъ условіемъ для сохраненія и здороваго развитія народнаго обычая, следовательно, самаго прочнаго фундамента государства и общества. Вотъ почему мы и испытываемъ бользненное чувство, когда къ этому "міру" подкрадываются съ революціонною прокламаціею или подходять съ какимънибудь скороспалымъ циркуляромъ, зародившимся въ голова щедринскаго "Зиждителя". Принимайте законныя моры къ просвощению крестьянъ, къ улучшенію ихъ экономическаго положенія, къ поднятію ихъ нравственнаго духа. Это право и обязанность каждаго,

имѣющаго въ своихъ рукахъ какую-нибудь долю власти. Но пусть всѣ эти мѣры имѣють въ виду одну общую цѣль: чтобы крестьянамъ жилось лучше именно въ міру, какъ вѣковой, привычной и понятной народу формѣ быта. Пусть самое существо міра останется нетронутымъ и свободнымъ. Разрушенный и разбившійся на единицы міръ сдѣлается самою удобною почвою для происковъ и разрушительныхъ попытокъ иного рода. До сихъ поръ эти попытки разбивались именно объ міръ, и всѣ знаютъ, чѣмъ кончилось пресловутое "хожденіе въ народъ".

Свободное крестьянство и крапкій въ своихъ основаніяхъ мірътаково первое условіе національнаго развитія Россіи. Давленіе этой массы само по себъ важно для направленія умовъ изъ области утопій къ насущнымъ и дійствительнымъ потребностямъ страны. Но эта сила будеть вполнъ дъйствительна только въ томъ случаъ, если наибольшая, по возможности, часть интеллигенціи будеть находиться въ прямомъ общени съ нею. Этотъ вопросъ въ настоящую минуту столь же серьёзень, какъ и прежде, если не больше. При крѣпостномъ правѣ помѣщичье сословіе было внутренно отчуждено отъ крестьянскаго сословія различіемъ міросозерцанія, вкусовъ, условіями воспитанія. Но отчужденное отъ массы, оно не было вполнъ отчуждено отъ государства. Оно было призвано къ исполненію многихъ важныхъ обязанностей въ мѣстности. Оно избирало изъ своей среды судей, чиновъ полиціи и много другихъ должностныхъ лицъ. Оно не сознавало себя гостемъ въ своей странъ; напротивъ, ему не чуждо было хозяйское отношение въ делу.

Посяв освобожденія крестьянь самь собою поставился слёдующій вопрось: должна ли масса дворянства, обращавшаяся просто въ "интеллигенцію" и сливавшаяся съ другими интеллигентными слоями общества, остаться отчужденною отъ "государева и земскаго двла", какъ говорили наши предки? Опасность, вытекающая отъ утвердительнаго рвшенія этого вопроса, очевидна. Интеллигенція, обратившаяся въ некоторое безполезное украшеніе общественнаго тела, играетъ при немъ странную роль.

Она находится въ положеніи человѣка, случайно попавшаго въ чужой городъ, гдѣ ему, въ силу обстоятельствъ, приходится остаться неопредѣленное время. Его сердитъ нечистота на улицахъ, неудобство квартиръ, плохое освѣщеніе, отсутствіе разныхъ необходимыхъ вещей и т. д. Сдѣлать онъ ничего не можетъ, его никто не слушаетъ, и ему остается только "критиковать", проклинать и мечтать о томъ, какъ все хорошо устроено въ такомъ-то другомъ городѣ.

Это положеніе, въ данномъ случав, не только грустно, но и опасно. Въ политическомъ отношеніи ніть ничего хуже досужихъ

гостей, пересуживающихъ, въ своемъ невольномъ досугѣ, все и вся, чуждыхъ всякому практическому дѣлу и опредѣляющихъ свои требованія не границами возможнаго, а увлеченіемъ собственной фантазіи. Умъ, отрѣшенный отъ дѣйствительности, предоставленный самому себѣ, т.-е. однимъ логическимъ выводамъ, всегда попадетъ въ область утопіи, а изъ нея перейдетъ къ всеобщему отрицанію.

Уроки исторіи налицо. Разрушительныя теоріи XVIII вѣка зародились въ Англіи и отсюда были перенесены во Францію. Въ Англіи онѣ не имѣли политическаго успѣха, а во Франціи имѣли успѣхъ потрясающій. Почему? Лучшіе историки, а особенно Тэнъ, даютъ намъ удовлетворительное разъясненіе.

Разсматривая, почему англійское джентри оставило втун'я Болингброковъ и Мандевилей, хоти прежде и увлекалось ими, онъ говоритъ: "это потому, что они сами были дъятелями общественными, призванными къ дъйствію, принимающими участіе въ правительственныхъ дёлахъ и наученными ежедневнымъ и личнымъ опытомъ. Практика предохранила ихъ отъ химеръ теоретиковъ; они сами испытали, какъ трудно вести и сдерживать людей. Управляя машиною, они знають, какъ она действуеть, каково ея достоинство, чего она стоитъ, и не покушаются выбросить ее, чтобы испытать другую, выставляемую за лучшую, но существующую пока только на бумагъ... У всъхъ въ рукахъ какая-нибудь шестерня общественной машины, малая или большая, главная или придаточная, и это дёлаетъ ихъ серьезными, предусмотрительными и здравомыслящими. Когда работаешь надъ вещами дъйствительными, нътъ искушенія парить въ мірѣ воображаемомъ; въ силу того, что работаешь на твердой почев, отвращаемыся отъ воздушныхъ прогулокъ въ пустое пространство. Чёмъ больше занять, тёмъ меньше мечтаешь; а для дёловыхъ людей, геометрія Общественнаго Договора (Руссо)—чистая игра ума".

Но эта "игра-ума" дала совсёмъ другіе результаты во Франціи, гдё она встрётила общество, давнымъ давно отрёшенное отъ всякихъ дёлъ и ушедшее въ салоны, ради легкихъ и пріятныхъ разговоровъ о всёхъ высшихъ предметахъ. Пока интенданты управляютъ — салоны разговариваютъ, критикуютъ, строютъ "системы", парятъ надъ всёми видимыми вещами. "Французъ тёхъ временъ, — говоритъ Тэнъ, — отрёшенный отъ вещей, могъ отдаться идеямъ, подобно молодому человёку, который, выходя изъ школы, схватываетъ принципъ, выводитъ послёдствія и строитъ систему, не заботясь о примёненіяхъ. Нётъ ничего пріятнёе такого созерцательнаго полета. Умъ, какъ будто окрыленный, паритъ по вершинамъ; однимъ взглядомъ обнимаетъ онъ самые обширные кругозоры, всю

человъческую жизнь, экономію всего міра, принципъ вселенной, религіи и обществъ". Это тъмъ пріятнъе, что "парящій" и "окрыленный" не сознаетъ и не можетъ сознавать никакой отвътственности за свои паренія. Государственная машина отъ него далека, она заведена не имъ, держится не имъ, идетъ своимъ таинственнымъ и незримымъ ходомъ, нисколько не заботясь о томъ, что говорится и думается кругомъ. Ни предестная хозяйка салона, ни остроумные и блестящіе гости не замѣчаютъ, какъ среди ихъ разговоровъ зародился звърекъ, прыгающій пока невинно по колѣнямъ гостей и укрывающійся въ фижмахъ хозяйки. Но онъ подрастетъ, выбѣжитъ на улицу, и тогда наступитъ время разсчета".

Вотъ почему нельзя не признать въ высшей степени счастливою мысль, немедленно послъ освобожденія крестьянъ, преобразовать мъстное управление на началахъ выборномъ и всесословномъ. Земскія учрежденія, несовершенныя еще въ приміненіи, несогласованныя еще съ другими установленіями, стоящими особнякомъ, по замыслу своему представляются однимъ изъ плодотворнъйшихъ дълъ нынъшняго царствованія. Благодаря имъ и учрежденію выборныхъ мировыхъ судей, открыты поприща для скромной, но полезной дёятельности мъстнымъ людямъ и на мъстахъ ихъ осъдлости. Дъйствіе этихъ учрежденій важно именно тімь, что люди, въ нихъ дійствующіе, соприкасаются съ народомъ и съ містнымъ обществомъ не какъ пришлые и навзжіе люди, а какъ постоянная часть этого общества, обязанная заслужить его доверіе и, въ силу этого доверія, получающая долю вліянія и власти. Такой челов'якъ уже перестаетъ быть гостемъ въ своей странъ. Связи его слагаются и укрвиляются въ ежедневныхъ отношеніяхъ; имя его связывается въ общихъ понятіяхъ съ такими-то делами или съ такимъ-то родомъ дъятельности. Онъ живетъ не мечтательными стремленіями, а дъйствительными потребностями весьма опредъленной массы лицъ. Онъ не думаетъ о "человъкъ вообще", а о таких л-то людяхъ такой-то націи, такой-то вёры, находящихся на такомъ-то нравственномъ уровнъ и въ такомъ-то экономическомъ положении. Онъ привыкаетъ смотръть на эту массу не какъ на средство для проведенія какихъ-нибудь "идей" самонов вишаго издівлія, а какъ на предметь своего попеченія, согласно истиннымь нуждамь этой массы; онъ начинаетъ сознавать свою обязанность служить своей родинъ, а не передълывать ее по тому или иному образцу. Если неотразимые факты укажуть на необходимость извёстныхъ перемёнъ, этотъ человъкъ явится надежнымъ осуществителемъ сознанной потребности. Но онъ будетъ знать, что и какъ сдёлать и, конечно, позаботится о томъ, чтобы сдёланное не осталось на бумагв.

Едва ли нужно останавливаться много на той очевидной для насъ истинв, что развитие земскаго начала въ нашемъ управлении будетъ наилучшимъ средствомъ образоватъ ту разумную и нравственную силу, о которую разобъются всъ попытки насильственныхъ передълокъ нашей родины по какимъ бы то ни было "шаблонамъ" и особенно по шаблону соціальной демократіи. Развивать и укрвилять земское начало значитъ націонализировать нашу интеллигенцію.

То же самое должно сказать и относительно льготь, дарованныхъ нашей печати въ 1865 году. Какой немедленный эффектъ имъли эти льготы, особенно въ тотъ періодъ времени, когда законъ 1865 г. еше не быль видоизмънень позднъйшими узаконеніями? Вся печать, особенно періодическая, сразу спустилась изъ области общихъ соображеній, гдв она разработывала общеевропейскіе вопросы, къ практическому и домашнему дёлу. Она начала изслёдовать и разработывать внутренніе вопросы съ истиннымъ рвеніемъ, глубоко и всесторонне, особенно сравнительно съ прежнимъ временемъ. Конечно, этотъ спускъ на землю быль далеко не полонъ. Столичная печать, освобожденная отъ предварительной цензуры, не имъла и не имъетъ естественной союзницы въ печати мистной, оставшейся подъ предварительною цензурою, а потому лишенной всякихъ средствъ къ развитію. Всладствіе этого, обобщенія столичной печати, по недостатку мъстнаго матеріала, выходили часто односторонними и неосновательными. Но никто не откажеть современной печати, даже при нынѣшнихъ ея условіяхъ, въ желаніи работать именно по внутреннимъ вопросамъ, основывать свои сужденія на положительныхъ фактахъ, обсуждать всв вопросы съ точки зрвнія нашихъ внутреннихъ интересовъ — следовательно, быть народною, въ полномъ и лучшемъ смыслё этого слова. Что же значило бы возвратить печать въ первобытное состояніе? Это значило бы искусственно загнать ее въ область отвлеченныхъ соображеній, утопій, безсодержательныхъ намековъ, полусловъ, т.-е. породить тотъ сумбуръ и ту умственную пустоту, эть которой мы начами излёчиваться въ послёдніе годы. Это знатило бы изгнать печать изъ Россіи и отправить ее во Францію, Англію, Америку, за поисками абстрактнаго человіка, абстрактной семьи, абстрактного государственного строя. Съ насъ этого до-BOJEHO. CON POSTER OF LESS SECTIONS OF

Остается еще одинъ пунктъ, также немаловажный. Народность сть личность собирательная, слъдовательно, составленная изъ единицъ, изъ людей. Въ этихъ отдъльныхъ людяхъ первый источникъ всякой жизни, всякаго движенія, всякаго вдохновенія и изобрътенія. Сезъ жизни въ этихъ людяхъ не будетъ, не можетъ быть и жизни въ цъломъ. Національная жизнь не есть жизнь стихійная и стад-

ная; самая національность есть фактъ не зоологическій, а нравственный. Дикари не имъютъ національности; дикое общество есть матеріаль, изъ котораго можеть создаться національность при извёстныхъ благопріятныхъ условіяхъ. Но такое развитіе народности немыслимо безъ того, чтобы нравственныя и умственныя силы, присущія данному народу, не находили себ' выраженія и не воплощались бы въ типическихъ личностяхъ, какъ представителяхъ ціональнаго генія въ областяхъ политики, религіи, науки, литературы, искусства. Такія личности "ставять точки надъ і"; черпая сами свои силы изъ народа, онъ запечатлъваютъ народныя особенности, возводять ихъ къ высшему и полному выраженію, дають имъ всемірно-историческое значеніе. Чёмъ была бы германская народность безъ Лютера, безъ Лейбница, безъ Лессинга, Шиллера, Гёте, Фихте, Шеллинга, Канта, Штейна, В. Гумбольдта, не говоря уже о меньшихъ величинахъ? Въ этихъ людяхъ опредёлился германскій духъ, чрезъ нихъ получилъ онъ почетное мъсто въ общечеловъческой цивилизаціи. Так Вербора у капраў вы поворы в

Если личность, оторванная отъ своей народности, обращается въ пустоцвётъ и нигдё не находитъ себе места, то, съ другой стороны, н народъ, не находящій личностей для типическаго выраженія своихъ идеаловъ, своихъ умственныхъ и нравственныхъ стремленій, остается на степени стада, косной матеріи. Но косная матерія не только не будетъ возведена на степень народности, но ей грозитъ опасность сдёлаться служебным матеріалом въ рукахъ гихъ народностей, следовательно, умереть нравственно. Мало ли племенъ погибло, вошедши въ составъ другихъ, более сильныхъ народностей! Великіе представители національнаго генія им'єють для своей народности двоякое значеніе, одинаково важное: съ одной стороны, воплощая въ себъ всь особенности національнаго духа, они являются оплотомъ народности противъ духовнаго завоеванія ея другими народами; съ другой стороны, воплощая національную мысль въ безсмертныхъ произведеніяхъ науки, философіи, литературы, искусствъ, въ учрежденіяхъ церкви и государства, они выводятъ свой народъ на поприще всемірной исторіи. Чрезъ нихъ онъ делается вкладчикомъ въ ту дъйствительную сокровищницу общечеловъческаго, изъ котораго всв народы черпаютъ живительныя наставленія и примфры. Они спасають свой народь оть рабской подражательности иноземному, открывають ему пути свободнаго творчества, дають ему возможность разумнаго заимствованія благь, добытыхъ другими народами. Словомъ, они возводять свою народность на ту степень, о которой мечталь Хомяковъ.

"Народность, — говориль онъ, — есть начало общечелов вческое, об-

леченное въ живыя формы народа: съ одной стороны, какъ общечеловъческое, она собою богатить все человъчество, выражаясь то въ Фидіи и Платонъ, то въ Рафаэлъ и Вико, то въ Бэконъ или Вальтеръ-Скоттъ, то въ Гегелъ и Гёте; съ другой стороны, какъ живое, а не отвлеченное проявление человъчества, она живитъ и строитъ умъ человъка. Въ то же время она, по своему общечеловъческому началу, принимаетъ въ себя все человъческое, отстраняя чуженародное своею неподкупною критикою, тогда какъ отдъльному лицу нельзя не поддаваться самымъ формамъ чуженародности и не смъшивать ихъ съ тою общечеловъческою стихіею, которая въ нихъ таится".

Но для того, чтобы народность могла принимать въ себя все человъческое, отстраняя чужеродное, чтобы она брала чужое не какъ платье, взятое на прокатъ промотавшимся гулякой, а какъ часть общечеловъческаго, слъдовательно и своего, необходимо, чтобы она сама достигла самосознанія въ великихъ представителяхъ ея духа. А такіе представители могутъ выдти только изъ ряда свободныхъ творческихъ единицъ, сознающихъ прежде всего свою собственную личность и могущихъ свободно проявлять ее во всъхъ областяхъ человъческой дъятельности. Безъ сознанія своей собственной личности не можетъ быть сознанія и личности народной, слъдовательно, и возможности служенія родинъ въ духъ народномъ.

Поэтому читатель не сочтеть парадоксальнымъ мненіе, что все акты нынашняго дарствованія, имавшіе въ виду обезпечить право, личную свободу и безопасность каждаго лица, въ то же время положили начало тёмъ условіямъ, при которыхъ могуть вообще развиваться и крепнуть творческія силы человека и обращаться на служеніе своему народу. Такіе акты, какъ судебные уставы, отмѣна безчеловвчныхъ уголовныхъ наказаній и т. п. имвють высокое значеніе не только съ точки зрвнія правъ и интересовъ каждаю, но и какъ могущественное средство подъема національнаго духа. Послёдній не можеть быть поднять въ средё лиць безправныхь, достигающихъ сознанія своей личности только въ смыслѣ матеріальномъ, въ смыслв аппетита, похотей и животныхъ страстей, но никогда не возвышающихся до сознанія личности нравственной, которая одна способна къ общенію съ другими, къ образованію съ ними одной собирательной личности, какою является народность. Въ массъ безправной нъть единенія; въ ней, напротивъ, все идетъ въ раздробь, всякій ставить себя единственною цёлью своего существованія, всякій гоняется только за средствами къ удовлетворенію своихъ животныхъ нуждъ, и, стремясь къ этой единственной цёли, смёло шагаетъ черезъ права и пользы ближняго, въ которомъ онъ видитъ только препятствіе для своихъ "наслажденій". Вотъ почему каждый, кто желаетъ нашего національнаго развитія, долженъ желать укрѣпленія и развитія началь, выраженныхъ въ знаменательныхъ актахъ нынѣшнаго царствованія, впервые давшихъ извѣстное обезпеченіе человѣческой личности въ Россіи.

То, что изложено выше—спросять нась—не есть ли въ малыхъ размѣрахъ кодексъ либерализма? Намъ все равно, какое названіе дадутъ тому или другому предмету. Но каждый, кто прочель предыдущія строки, придетъ, надѣемся, къ заключенію, что главныя преобразованія нынѣшняго царствованія разсмотрѣны здѣсь какъ условія развитія русской народности, какъ условія, безъ которыхъ никогда и нигдѣ не можетъ развиться народность. Это для насъ главное. Пусть попробуютъ показать другія средства и пути, пусть докажуть ихъ правильность, и мы возьмемъ свои слова назадъ.

До тёхъ же поръ мы сохранимъ убѣжденіе, что совершонное за послёднія двадцать пять лётъ создало прочную почву для развитія Россіи именно въ національномъ направленіи. На этой общей почвѣ могутъ образоваться и живыя народныя партіи всякаго направленія, всякаго названія. Но онѣ будутъ народны, ибо ихъ дѣятельность будетъ направляться не послѣднею рѣчью Гамбетты или Ласкера, не послѣднимъ "словомъ" Бисмарка или Руэра, а опредѣленною общественною нуждою, такъ или иначе понятою.

Въ особенности слъдуетъ намъ держаться совершоннаго теперь, когда вся Россія повергнута въ страхъ язвою, въ которой мы упорно видимъ наследіе стараю времени, продукть общей нравственной бользни и нравственной пустоты, порожденной неудовлетворительнымъ общественнымъ строемъ. Справедливо замътили Московскія Вподомости, что крамола разыгралась, пользуясь свойствами переходнаго времени, длящеюся въ обществъ борьбою стараго съ новымъ. Нигилисты обратились въ революціонеровъ; чистое и пассивное отрицаніе Базарова обратилось въ попытки разрушенія и водворенія анархіи. Но именно теперь и слёдуеть совершить дружное усиліе для новаго подъема общественнаго духа. Всякое "переходное" время-время борьбы новаго со старымъ, следовательно, время шаткости понятій, колебанія изъ стороны въ сторону, отсутствія твердо опредъленнаго строя-страшно именно тъмъ, что люди не находятъ центра единенія, путеводныхъ началъ и становятся рабами случайности, развращающей ихъ до мозга костей.

Послушаемъ, какъ нашъ незабвенный историкъ Соловьевъ характеризуетъ время, предшествовавшее великой московской смутѣ, время, когда эта страшная "случайность" была возведена въ принципъ.

"Эта привычка сообразоваться со случайностями, — говорить Со-

ловьевъ, - разумвется, не могла способствовать развитію твердости гражданской, уваженія къ собственному достоинству, ум'внья выбирать средства для цёлей. Преклоненіе предъ случайностью не могло вести къ сознанію постояннаго, основного, къ сознанію отношеній человъка къ обществу... требующаго подчиненія частныхъ стремленій и выгодъ — общественнымъ. Внутреннее, духовное отношение человъка къ обществу было слабо; все держалось только формами, внъшнею силою, и гдв эта внашняя сила отсутствовала, тамъ человакъ сильный забываль всякую связь съ обществомъ и позволяль себъ все на счетъ слабаго. Во внёшнемъ отношении земля была собрана, государство сплочено; но сознание о внутренней, нравственной связи человъка съ обществомъ было крайне слабо; въ нравственномъ отношеніи, и въ началь XVII въка русскій человъкъ продолжаль жить "особъ", какъ физически жили отдъльные роды въ IX въкъ. Слъдствіемъ преобладанія внішней связи и внутренней, нравственной особности были тъ грустныя явленія народной жизни, о которыхъ одинаково свидетельствують и свои, и чужіе, прежде всего эта страшная недовърчивость другь къ другу: понятно, что когда каждый преследоваль только свои интересы, нисколько не принимая въ соображение интересовъ ближняго, котораго, при всякомъ удобномъ случав, старался сдвлать слугою, жертвою своихъ интересовъ, то довъренность существовать не могла. Страшно было состояние того общества, члены котораго, при видъ корысти, порывали всъ, самыя нъжныя, самыя священныя связи!"

Мы далеки отъ мысли переносить цѣликомъ эту страшную картину на наше время. Но кто не согласится, что въ нашемъ "переходномъ" времени есть многія изъ указанныхъ выше чертъ? Есть и ненадежность общаго положенія, а вслѣдствіе этого и господство случайностей; есть и преклоненіе предъ случайностями, вмѣсто твердой вѣры въ одинъ опредѣленный порядокъ; есть и разбродъ единицъ, привыкшихъ жить "особъ" и преслѣдовать только свои корыстныя цѣли, забывая для нихъ общественное благо и порывая ради нихъ самыя священныя связи. Въ этомъ больше, чѣмъ въ чемънибудь иномъ, причина успѣха самыхъ дикихъ ученій, развитія самыхъ звѣрскихъ страстей, самыхъ преступныхъ замысловъ. Нужно, наконецъ, опредѣленное и твердо поставленное знамя, вокругъ котораго собралось бы все живое, все не искалѣченное въ поклоненіи "случайностямъ" и способное къ общественному дѣлу.

Переходное время должно, наконецъ, сдѣлаться временемъ опредѣленнымъ, эпохою съ названіемъ, запечатлѣнною извѣстною мыслью, типическою, занимающею ясное мѣсто въ исторіи Россіи и человѣчества.

# мечты и дъйствительность.

(По поводу рачи О. М. Достоевскаго).

Самымъ крупнымъ событіемъ на пушкинскомъ праздникъ, по общему отзыву, была рвчь Ө. М. Достоевскаго. Она затмила все, произнесенное другими ораторами въ честь величайшаго нашего поэта. Она надолго останется въ памяти не только тъхъ, кто ее слышаль, но и техь, кто, не имея возможности присутствовать на праздникъ, прочелъ ее въ печати. Такой успъхъ ръчи знаменитаго романиста вполнъ понятенъ: она заключаетъ въ себъ и оцънку Пушкина, какъ народнаю русскаго поэта, и исповъдание въры самого г. Достоевскаго, выраженное съ тою силою убъжденія, которая подавляеть, если и не всегда убъждаеть другихъ. Каждый, кто слышаль или читалъ г. Достоевскаго, знаетъ какъ трудно не подчиниться ему въ то время, какъ онъ говоритъ, или пока вниманіе читателя приковано къ страницамъ его произведеній. Только потомъ возникають въ умѣ читателя или слушателя разныя сомнёнія; только потомъ испытываеть онъ чувство нёкоторой неудовлетворенности и желаеть поразспросить и разъяснить кое-что.

Позволяемъ себѣ представить здѣсь нѣкоторыя сомнѣнія, овладѣвшія лично нами, въ надеждѣ, что ни читатели, ни самъ г. Достоевскій не заподозрять въ насъ намѣренія нанести какой-нибудь "ущербъ" достоинству рѣчи. Но вопросъ, затронутый ораторомъ, имѣетъ слишкомъ большое общественное значеніе и нуждается въ разностороннемъ его объясненіи, не оставляющемъ мѣста справедливымъ сомнѣніямъ.

Ръчь г. Достоевскаго содержить въ себъ, какъ уже сказано, двъ вещи: одънку Пушкина, какъ народнаго поэта, и нъкоторое исповъдание въры самого оратора. Во всей ръчи чувствуется, что Пушкина

комментируетъ именно авторъ *Братьевъ Карамазовыхъ*, и отъ этого зависитъ, по нашему мнѣнію, недостаточное освѣщеніе пушкинскихъ типовъ и довольно смутный выводъ изъ рѣчи.

Пушкинскіе типы освѣщены недостаточно; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ они были освѣщены *певърно*. Напротивъ: никому, быть можетъ, не удалось проникнуть въ суть пушкинской поэзіи такъ глубоко, какъ Ө. М. Достоевскому. Но онъ не далъ этимъ типамъ) полнаго объясненія именно потому, что связалъ ихъ не со всѣмъ послѣдующимъ движеніемъ нашей литературы, а исключительно со своимъ міросозерцаніемъ, представляющимъ много слабыхъ сторонъ.

Объяснимся. Г. Достоевскій обращается прежде всего къ тому типу, въ которомъ впервые выразилась вся мощь пушкинскаго генія, къ типу Алеко. Вотъ что онъ говорить по этому поводу:

"Въ Алеко Пушкинъ уже отыскалъ и геніально отмѣтилъ того несчастнаго скитальца въ родной землѣ, того историческаго русскаго страдальца, столь исторически необходимо явившагося въ оторванномъ отъ народа обществѣ нашемъ... Типъ этотъ вѣрный и схваченъ безошибочно, типъ постоянный и надолго у насъ, въ нашей русской землѣ поселившійся".

Это совершенно върно, и нельзя не признать большой заслуги г. Достоевскаго въ томъ, что онъ установилъ историческую связь между типомъ, созданнымъ впервые Пушкинымъ въ Алеко, и тъми типами "скитальцевъ", которые такъ художественно были выведены авторами *Кто виноватъ*, *Рудина* и друг. Но остается объяснить, откуда взялись эти "скитальцы", эти мученики, оторванные отъ народа?

Г. Достоевскій мало останавливается на этомъ вопросѣ, хотя важность его явствуетъ изъ слѣдующихъ словъ оратора: "человѣкъ этотъ зародился какъ разъ въ началѣ второго столѣтія послѣ великой петровской реформы, въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы". Итакъ, "скитальцы" суть яркіе представители нѣкоторой общей болѣзни. Они сознали ее; они "забезпокоились", по выраженію оратора, въ то время, какъ другіе сидѣли и сидятъ еще спокойно, занимаясь службою, разными предпріятіями и, даже, наукой — "и все это регулярно, лѣниво и мирно". Но очередь дойдетъ и до нихъ.

"Всѣхъ, — говоритъ г. Достоевскій, — въ свое время то же самое ожидаетъ, если не выйдуть на спасительную дорогу смиреннаго общенія съ народомъ. Да пусть и не всѣхъ ожидаетъ это: довольно лишь избранныхъ, довольно лишь десятой доли забезпокоившихся, чтобъ и остальному огромному большинству не видать чрезъ нихъ покоя".

Вопросъ, стало быть, не въ избранныхъ "страдальцахъ", а во

всей русской интеллигенціи. Ее нужно спасти отъ грозящей ей бѣды и бѣды большой. Но, прежде всего, посмотримъ, въ чемъ же бѣда. / Корень бѣды, говорятъ намъ, въ отчужденіи отъ народа. Что же произвело это отчужденіе? Поберать посмотрим произвело это отчужденіе?

Изъ словъ г. Достоевскаго, что Алеки зародились во второмъ столѣтіи послѣ реформы Петра, можно бы заключить, что вина отчужденія въ этой реформѣ, втолкнувшей высшіе классы въ формы западно-европейскаго просвѣщенія. Но ораторъ, очевидно, былъ далекъ отъ такого банальнаго объясненія, потому что онъ же видитъ славу Пушкина именно въ его "всемірной отзывчивости". Притомъ, еслибъ г. Достоевскій и принялъ такое объясненіе (что было бы несоотвѣтственно его уму и таланту), оно все-таки ничего не объяснило бы и не принесло бы никакой практической пользы.

Такъ или иначе, но уже два стольтія мы находимся подъ вліяніемъ европейскаго просвъщенія, дъйствующаго на насъ чрезвычайно сильно, благодаря "всемірной отзывчивости" русскаго человъка, признанной г. Достоевскимъ за нашу національную черту. Уйти отъ этого просвъщенія намъ некуда, да и незачьмъ. Это фактъ, противъ котораго намъ ничего нельзя сдълать, по той простой причинъ, что всякій русскій человъкъ, ножелавшій сдълаться просвъщеннымъ, непремпино получитъ это просвъщеніе изъ западно-европейскаго источника, за полнъйшимъ отсутствіемъ источниковъ русскихъ. Затьмъ, предусматривая даже сильное развитіе русской науки, русскаго искусства и т. д., мы должны будемъ признать, что всъ эти вещи вырастутъ на почвъ западно-европейскаго просвъщенія, подобно тому, какъ послъднее выросло на почвъ греко-римской культуры. Такимъ образомъ, практически вопросъ объ "отчужденіи" русской интеллигенціи отъ народа ставится слъдующимъ образомъ:

Отчего просвъщенная часть русскаго общества относилась *отри- истельно* въ явленіямъ русской жизни и, поэтому, выработывала изъ
себя отрицательные же типы "скитальцевъ"? Это положеніе чрезвычайно трагическое и требующее выхода, потому что "забезпокоившихся", по выраженію г. Достоевскаго, было довольно, и они не давали покоя всёмъ другимъ. Г. Достоевскій заговорилъ объ этихъ
типахъ, основываясь на поэзіи Пушкина. Но Пушкинъ, выводя Алеко
и Онѣгина съ ихъ отрицаніемъ, не показалъ, что именно "отрицали"
они, и было бы въ высшей степени рискованно утверждать, что они
отрицали именно "народную правду", коренныя начала русскаго
міросозерцанія. Этого не видно нигдѣ.

Но, дъйствительно, міръ тогдашнихъ скитальцевъ былъ міромъ, отрицавшимъ другой міръ. Для объясненія этихъ типовъ необходимы другіе типы, которыхъ Пушкинъ не воспроизвелъ, хотя и обра-

шался къ нимъ по временамъ со жгучимъ негодованіемъ. Природа его таланта мъщала ему спуститься въ этотъ мракъ и возвести въ "перлъ созданія" совъ, сычей и летучихъ мышей, наполнявшихъ подвальные этажи русскаго жилища. Это сдёлаль Гоголь — великая оборотная сторона Пушкина. Онъ поведаль міру, отчего бежаль къ цыганамъ Алеко, отчего скучалъ Онъгинъ, отчего народились на свътъ "лишніе люди", увъковъченные Тургеневымъ. Коробочка, Собакевичи, Сквозники-Дмухановскіе, Держиморды, Тяпкины-Ляпкинывотъ твневая сторона Алеко, Бельтова, Рудина и многихъ иныхъ. Это фонъ, безъ котораго непонятны фигуры последнихъ. А ведь эти гоголевскіе герои были русскими-ухъ, какими русскими людьми! У Коробочки не было міровой скорби, Сквозникъ-Дмухановскій превосходно умёль объясняться съ купцами, Собакевичъ насквозь видълъ своихъ крестьянъ и они насквозь видъли его. Конечно, Алеки и Рудины всего этого вполнѣ не видѣли и не понимали; они просто бъжали, куда кто могъ: Алеко къ цыганамъ, Рудинъ въ Парижъ, умирать за дёло, для него совершенно постороннее.

Итакъ, намъ представляется, прежде всего, недоказаннымъ, что "свитальцы" отръшались отъ самаго существа русскаго народа, что они переставали быть русскими людьми. До настоящаго времени нисколько не опредълены предълы ихъ отрицанія, не указанъ его объектъ, такъ сказать. А пока не опредълено это, мы не въ правъ произнести о нихъ окончательное сужденіе.

Тъмъ менъе въ правъ мы опредълять ихъ, какъ "гордыхъ" людей, и видёть источникъ ихъ отчужденія въ этомъ сатанинскомъ граха. Нельзя, конечно, отрицать въ этихъ типахъ значительной доди гордости; мало того: нельзя не видъть въ нихъ и великой дозы себялюбія, выразившагося въ такихъ трагическихъ чертахъ въ исторіи Алеко. Но и гордость, и себялюбіе не были ихъ первоначальными гръхами, не были и первою причиною ихъ "скитальчества", физическаго или духовнаго. Совершенно напротивъ: гордость и себялюбіе явились результатом ихъ отчужденія, долговременнаго отрицательнаго отношенія ко всему окружающему, плодомъ ихъ одиночества Черты эти неприглядны - спора нътъ. По временамъ онъ отвратительны, и не даромъ Пушкинъ развѣнчивалъ своихъ героевъ. Но не въ нихъ суть болёзни: онё ея симптомы; ея придатокъ. Лёчить симитомы и оставлять корень бользни едва ли разсудительно. Вотъ почему мы не можемъ согласиться вполнъ съ слъдующею моралью, выведенною г-мъ Достоевскимъ изъ исторіи Алеко:

"Смирись, гордый человѣкъ, и прежде всего сломи свою гордость; смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего потрудись на родной нивѣ—вотъ это рѣшеніе по народной правдѣ и народному разуму". Что гордость и праздность суть пороки, это не подлежить сомнѣнію. Но въ данномъ случаѣ, все-таки, остается нерѣшеннымъ: гордость — относительно чего? праздность — ночему? Предъ чѣмъ "гордились" эти люди? Почему они не находили себѣ дѣла на "родной нивѣ"? чето какомата в праздность в дълга на "родной нивѣ"?

Не рѣшенъ вопросъ, предъ чѣмъ гордились "скитальцы"; остается безъ отвѣта и другой — предъ чѣмъ слѣдуетъ "смириться". Г. Достоевскій останавливается на этихъ вопросахъ такъ, какъ будто бы вся суть дѣла въ личныхъ качествахъ "гордящихся" и нежелающихъ "смириться". Объясняя, что долженъ познать "гордящійся скиталецъ", онъ говорить ему:

"Не вит тебя правда, а въ тебъ самомъ, найди себя въ себъ, подишни себя себъ, овладъй собою, и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не внъ тебя и не за моремъ гдъ-нибудь, а прежде всего въ твоемъ собственномъ трудъ надъ собою. Побъдишь себя, усмиришь себя, — и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себъ, и начнешь свое великое дъло и другихъ свободными сдълаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его. Не у пыганъ и нигдъ міровая гармонія, если ты первый самъ ея недостоинъ, злобенъ и гордъ и требуешь жизни даромъ, даже и не предполагая, что за нее надо заплатить".

Въ этихъ строкахъ г. Достоевскій выразиль "святая святыхъ" своихъ убѣжденій, то, что составляетъ одновременно и силу, и слабость автора *Братьевъ Карамазовыхъ*. Въ этихъ словахъ заключенъ великій *религозный* идеалъ, мощная проповѣдь личной нравственно-сти, но нѣтъ и намека на идеалы общественные.

Г. Достоевскій призываеть работать надъ собой и смирить себя. Личное совершенствованіе въ духѣ христіанской любви есть, конечно, первая предпосылка для всякой дѣятельности, большой или малой. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ люди, лично совершенные въ христіанскомъ смыслѣ, непремѣнно образовали совершенное общество. Позволимъ себѣ привести примѣръ.

Апостолъ Павелъ поучалъ рабовъ и господъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. И тѣ и другіе могли послушать и обыкновенно слушали слово апостола; они мино были хорошими христіанами, но рабство чрезъ то не освящалось и оставалось учрежденіемъ безнравственнымъ. Точно такъ же, г. Достоевскій, а равно и каждый изъ насъ, зналъ превосходныхъ христіанъ-помѣщиковъ и таковыхъ же крестьянъ. Но крппостное право оставалось мерзостью предъ Госполомъ, и русскій Царь-Освободитель явился выразителемъ требованій не только мичной, но и общественной нравственности, о которой въ

старое время не было надлежащихъ понятій, несмотря на то, что "хорошихъ людей" было, можетъ быть, не меньше, чъмъ теперь.

Личная и общественная нравственность не одно и то же. Отсюда слёдуеть, что никакое общественное совершенствование не можеть быть достигнуто только чрезъ улучшение личныхъ качествъ людей, составляющих общество. Приведем в опять примфръ. Предположимъ, что, начиная съ 1800 года, рядъ проповѣдниковъ христіанской любви и смиренія принялся бы улучшать нравственность Коробочекъ и Собакевичей. Можно ли предположить, чтобъ они достигли отмѣны крвпостного права, чтобъ не нужно было властного слова для устраненія этого "явленія"? Напротивъ, Коробочка стала бы доказывать, что она истинная христіанка и настоящая "мать" своихъ крестьянъ, и пребыла бы въ этомъ убъжденіи, несмотря на всь доводы проповъдника. Пойдемъ дальше. Предположимъ, что въ тѣ времена проповъдникъ подошелъ бы къ скептическому и невърующему Алекои наполнилъ бы его душу истинами христіанства. Вышелъ ли бы изъ Алеко полезный общественный дълтель? Едва ли. Върнъе предположить воть что: Алеко-христіанинъ не побѣжаль бы къ цыганамъ и не сдълался бы мужемъ несчастной Земфиры. Онъ упелъ бы въ монастырь и обратился бы въ старца Зосиму. Форма "отчужденія" и скитальчества измѣнилась бы. Но много ли выиграло бы оттого общество?

Улучшеніе людей въ смыслѣ общественномо не можетъ быть произведено только работой "надъ собой" и "смиреніемъ себя". Работать надъ собой и смирять свои страсти можно и въ пустынѣ и на необитаемомъ островѣ. Но, какъ существа общественныя, люди развиваются и улучшаются въ работѣ друго подмь друга, друго для друга и друго со другомъ. Вотъ почему въ весьма великой степени общественное совершенство людей зависить отъ совершенства общественныхъ учрежденій, воспитывающихъ въ человѣкѣ если не христіанскія, то гражданскія доблести.

Съ этой именно точки зрѣнія, причину "скитальчества" должно искать не въ однихъ личныхъ качествахъ "скитальцевъ", а въ качествахъ общественныхъ учрежденій прежняго времени. Было бы нелѣпо утверждать, что они погибали отъ своей "гордости" и не хотѣли смириться предъ "народною правдой". Никто никогда не отрицалъ прекраснѣйшихъ качествъ русскаго человѣка. Скажемъ больше: если въ душѣ лучшихъ изъ этихъ "скитальцевъ" первой половины нашего столѣтія и сохранялся какой-нибудь помыселъ, то это именно былъ помыселъ о народѣ; самая жгучая изъ ихъ ненавистей была обращена именно къ рабству, тяготѣвшему надъ народомъ. Пусть они любили народъ и ненавидѣли крѣпостное право

по-своему, по-"европейски", что ли. Но кто же, какъ не они подготовили общество наше къ упраздненію крѣпостного права? Чѣмъ могли, и они послужили "родной нивѣ", сначала въ качествѣ проповѣдниковъ освобожденія, а потомъ въ качествѣ мировыхъ посредниковъ первой очереди. Значительная часть даже скитальцевъ не отрицала, что въ глубинѣ русскаго духа таится нѣчто величавое въ нравственномъ смыслѣ. Но позволительно сказать, что это "прекрасное" было прикрыто толстымъ слоемъ грязи, и что народная "правда" какъ-то странно выражалась въ "кривосудіи" отжившихъ учрежденій.

Теперь мы дошли до самаго важнаго пункта въ нашемъ разномысліи съ г. Достоевскимъ. Требуя смиренія предъ народною правдою, предъ народными идеалами, онъ принимаетъ эту "правду" и эти идеалы, какъ нѣчто готовое, незыблемое и вѣковѣчное. Мы позволимъ себѣ сказать ему — нѣтъ! Общественные идеалы нашего народа находятся еще въ процессѣ образованія, развитія. Ему еще много надо работать надъ собою, чтобъ сдѣлаться достойнымъ имени великаго народа. Еще слишкомъ много неправды, остатковъ вѣкового рабства, засѣло въ немъ, чтобъ онъ могъ требовать себѣ поклоненія и, сверхъ того, претендовать еще на обращеніе всей Европы / на путь истинный, какъ это предсказываетъ г. Достоевскій.

. Странное дѣло! Человѣкъ, казнящій гордость въ лицѣ отдѣльныхъ скитальцевъ, призываетъ къ гордости цѣлый народъ, въ кото-/ромъ онъ видитъ какого-то всемірнаго апостола. Однимъ онъ говоритъ: "смирись!" Другому говоритъ: "возвышайся!".

Послушаемъ, къ чему г. Достоевскій предназначаетъ Россію:

"Впослѣдствіи, я вѣрю въ это, мы, т.-е., конечно, не мы, а будущіе, грядущіе русскіе люди, поймуть уже всѣ до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будеть именно значить: стремиться внести примиреніе въ европейскія противорѣчія уже окончательно, указать исходъ европейской тоскѣ въ своей русской душѣ, всечеловычной и всесоединяющей, вмѣстить въ него съ братскою любовью всюхъ нашихъ братьевъ, а, въ концѣ-концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармоніи, братскаго окончательного согласія всѣхъ племенъ по христову евангельскому закону".

Словомъ, свершится то, чего не предсказываетъ и апокалипсисъ! Напротивъ, тотъ предвъщаетъ не "окончательное согласіе", а окончательное "несогласіе" съ пришествіемъ Антихриста. Зачъмъ же приходить Антихристу, если мы изречемъ слово "окончательной гармоніи"?

А пока что, мы не можетъ справиться даже съ такими несогласіями и противоръчіями, съ которыми Европа справилась давнымъ

давно, долбимъ азбучные зады и выпускаемъ теперь изъ своей среды такихъ "апостоловъ", которые давятъ всю Европу именно озлобленіемо своимъ и даютъ странное понятіе о "всепримиряющей" русской душъ.

Правильнее было бы сказать и современнымъ "скитальцамъ" и "народу" одинаково: смиритесь предъ требованіями той общечеловенеской гражданственности, къ которой вы, слава Богу, пріобщились, благодаря реформѣ Петра. Впитайте въ себя все, что произвели лучшаго народы — учители ваши. Тогда, переработавъ въ себѣ всю эту умственную и нравственную пищу, вы сумѣете проявить и всю силу вашего національнаго генія, внести и свою долю въ сокровищницу всечеловѣческаго. Ни одинъ народъ не получалъ всемірно историческаго значенія, не возвысившись на степень народности, и каждая народность въ свое время проходила чрезъ школу всечеловѣческаго, какъ прошли ее народы Европы въ эпоху среднихъ вѣковъ и возрожденія!

А туть, не сдълавшись какъ слъдуетъ народностью, вдругъ мечтать о всечеловъческой роли! Не рано ли? Г. Достоевскій гордится тъмъ, что мы чуть не два въка служили Европъ. Признаемся, это "служеніе" вызываетъ въ насъ не радостное чувство. Время ли вънскаго конгресса и вообще эпохи конгрессовъ можетъ быть предметомъ нашей "гордости"? То ли время, когда мы, служа Меттерниху, подавляли національное движеніе въ Италіи и Германіи и косились даже на единовърныхъ грековъ? И какую ненависть нажили мы въ Европъ именно за это "служеніе"!

Нѣтъ, затвердимъ и замѣтимъ разъ навсегда, что истинно-всечеловѣческое значеніе мы можемъ пріобрѣсти только послѣ того, какъ мы разовьемся и укрѣпимся въ качествѣ народности, умѣющей и могущей дѣлать *свое* общественное дѣло, какъ мы, воспринявъ свободно начала общечеловѣческой культуры, откроемъ пути и средства для нашего творчества, которое безъ того навсегда останется въ видѣ зародыша, давая міру однихъ нелѣпыхъ "самоучекъ", начиная отъ самоучекъ-механиковъ и кончая самоучками-"революціонерами".

Тогда выступить въ полномъ блескъ "народная правда", на этотъ разъ уже нескрытая и неспрятанная подъ семью замками, а сіяющая, какъ солнце. Тогда не будеть уже мъста и скитальцамъ, или, лучше сказать, имъ будетъ мъсто за общимъ народнымъ трудомъ. Тогда исчезнутъ и глупыя мечты о "всемірномъ счастьи", потому что каждый пойметъ, что отдъльный человъкъ можетъ служить человъчеству только ирезъ свой народъ и что внъ этого народа ему нигдъ нътъ мъста. Коротко говоря: нужно только смъло и бодро идти по пути, открытому съ 1861 года, когда устранена была главная

причина нашего "скитальчества". То, что мы видимъ теперь, есть только насмодіе временъ минувшихъ и, мы вѣримъ въ это, типы нашихъ скитальцевъ не суть типы "постоянные". Они прейдутъ вмѣстѣ съ ростомъ русскаго общества и народа.

Въ заключеніе, мы просимъ Ө. М. Достоевскаго извинить намъ выраженія, которыя онъ сочтеть різкими, хотя мы и старались говорить съ нимъ тімъ языкомъ, какого онъ въ правіт требовать по своимъ достоинствамъ. Но живость тона показываетъ, что вопросъ, возбужденный Ө. М. Достоевскимъ, столь же близокъ намъ, какъ и ему.

20-го іюня 1880 г. Вильна.

# ТРЕВОЖНЫЙ ВОПРОСЪ.

I.

Не со вчерашняго дня русскому обществу поставленъ слѣдующій, невѣроятно трудный и мучительный вопросъ: имѣетъ ли оно какоенибудь значеніе въ народѣ и для народа? Вопросъ не только важный, но страшный, потому что отъ рѣшенія его зависитъ приговоръ надъ всѣмъ тѣмъ, что дѣлало, дѣлаетъ и, вѣроятно, будетъ дѣлать такъ называемая русская интеллигенція. Между тѣмъ, рѣшеніе уже подсказывается и едва ли оно способно успокоить наше общество.

"Русское общество оторвано, отчуждено отъ народа"—эта фраза слышится и читается всюду; отъ частаго повторенія она пріобрѣла нѣкоторый видъ истины. Больше того: она *нравится*, она обращена въ безспорный пунктъ нѣкотораго обвинительнаго акта; она является одновременно и боевымъ снарядомъ, и лозунгомъ, выставляемымъ противъ всѣхъ стремленій, желаній и надеждъ нашей злосчастной интеллигенціи.

Итакъ, русское общество "отчуждено" отъ родного народа. Это значитъ, что оно состоитъ изъ единицъ, ежедневно, ежечасно порывающихъ связь съ тою средою, въ которой онѣ, по законамъ природы и исторіи, должны бы жить и дѣйствовать, внѣ которой онѣ не имѣютъ смысла. Каждый шагъ на пути къ просвѣщенію, каждая прочитанная книга, каждое удовольствіе, каждая мысль, зародившаяся въ головѣ подъ вліяніемъ прочитаннаго или слышаннаго не въ родной средѣ, фатально отдѣляютъ "интеллигентнаго" человѣка отъ его народа, заставляють его попирать ногами "народную правду". Онъ какъ бы живетъ во грѣхѣ, отъ котораго ему нигдѣ нѣтъ спасенія. Онъ какъ бы отданъ во власть дьявола и аггеловъ его. Не-

вольно представляется уму картина, нарисованная нѣкіимъ средневѣковымъ аббатомъ и изображающая вездѣсущіе грѣха и дьявола:

"Представьте себъ, — говоритъ онъ, — что вы погружены въ воду съ головой; вода надъ вами, подъ вами, справа, слѣва: вотъ образъ злыхъ духовъ, насъ окружающихъ. Они безчисленны, какъ атомы, играющіе на солнцѣ, и даже еще многочисленнѣе. Воздухъ не что иное, какъ собраніе демоновъ. Человѣкъ не думаетъ, не говоритъ, не дѣлаетъ ничего, не будучи искушаемъ ими. Они прикрѣплены къ намъ до такой степени, что почти отождествляются съ нами; ихъ тѣло простирается надъ нашимъ, проникаетъ въ наше и образуетъ съ нимъ одно; вотъ почему они говорятъ нашими устами и дѣйствуютъ нашими членами".

Пусть не удивляются этой выписк изъ среднев вового мистика. Вопрось объ отчуждении русскаго общества отъ народа возведенъ теперь на такую именно мистическую высоту, что иного сравненія, кром мистическаго, прибрать нельзя. Дѣло дошло, дѣйствительно, до того, что атмосфера, въ которой живетъ русское общество, представляется совокупностью бѣсовскихъ атомовъ. "Totus aër non est nisi spissitudo eorum". Уйти отъ "бѣсовъ" нѐкуда; они отождествились съ нами. Они говорятъ нашими устами и дѣйствуютъ нашими членами. Все существованіе наше есть какой-то вѣчный грѣхъ противъ родного народа, отъ "духа" котораго мы отверглись. Послѣдствія грѣха очевидны. Подобно тому, какъ бытіе грѣшника есть бытіе призрачное, т.-е., въ сущности, не бытіе, такъ и наше существованіе есть призракъ, постоянный обманъ. Русское общество есть не часть своего народа, а паразитное растеніе или пустоцютю.

Если это говорится серьезно, если въ самомъ дѣлѣ положеніе нашего общества таково, то ничего не можетъ быть страшнѣе этого. Жить въ сознаніи полной своей грѣховности, полной своей безплодности и безполезности—развѣ это не убійственно? Къ величайшему сожалѣнію, и средства къ спасенію не предвидится, хотя оно указывается довольно ясно. Возрожденіе, говорятъ намъ, возможно чрезъ общеніе съ народомъ, чрезъ проникновеніе его духомъ и его правдою. Это было бы прекрасно, еслибъ, дѣйствительно, въ глубинѣ народнаго духа было заключено нѣчто опредѣленное, незыблемое, вѣчное и ясно проявленное въ какомъ-нибудь откровеніи. Но бѣда въ томъ, что россійскіе возгласы о "народномъ духѣ", по научному своему значенію, относятся не къ нашему времени, а ко временамъ прошлымъ.

Выло время, когда и на западѣ Европы народный духъ принимался за нѣчто законченное и всегда себѣ равное. Но потомъ дѣйствительныя историческія изысканія раскрыли, что народы перерож-

даются подъ вліяніемъ развитія собственныхъ творческихъ силъ и воздѣйствія другихъ культуръ, воспринимаемыхъ и переработываемыхъ народомъ. Между французомъ временъ крестовыхъ походовъ и французомъ временъ Людовика XIV-го порядочная разница, а между современникомъ Короля-Солнца и гражданиномъ временъ Гамбетты огромное разстояніе. Членъ нынѣшняго англійскаго парламента съ трудомъ понялъ бы "представителя" временъ Эдуарда І-го; Беннингсенъ или Гнейстъ, вѣроятно, не столковались бы съ бюргеромъ временъ Гогенштауфеновъ.

И вотъ что еще замѣчательно. Чѣмъ дальше мы уходимъ вглубь исторіи, тѣмъ меньше различія между народностями. Ни въ эпоху великаго переселенія народовъ, ни въ средніе вѣка нѣтъ и не можетъ быть рѣчи о народностяхъ. Народности образуются въ медленномъ и мучительномъ процессѣ долгой политической борьбы, упорной работы въ области мысли, искусства, поэзіи. "Національное самосознаніе" не было первоначальнымъ, божьимъ даромъ; оно явилось, какъ награда за тяжкую всенародную работу, какъ плодъ вѣковыхъ усилій. Иначе оно и быть не можетъ. Если отдѣльный человѣкъ, для выработки въ себѣ опредѣленной и цѣльной личности, долженъ много работать надъ собою, то тѣмъ съ большими усиліями выработывается личность собирательная, т.-е. народность. Дѣйствительное сознаніе своего я не сваливается человѣку съ неба; не сваливается оно съ неба и отдѣльному народу. Русскій народъ составляетъ ли исключеніе?

#### II.

Если ужъ говорить объ "отчужденности" русскаго общества отъ своего народа, то необходимо имѣть въ виду не одну, а двѣ отчужденныя стороны. Проявились ли національныя качества народа, его историческое я до такой степени ясно и безспорно, что непризнаніе ихъ является не только грѣхомъ, но и глупостью?

Въ этомъ вопросѣ должно различать двѣ стороны. Матеріальное (если можно такъ выразиться) я русскаго народа безспорно и наглядно. Тяжкимъ трудомъ, великою храбростью и безпримѣрнымъ терпѣніемъ русскій народъ стяжалъ себѣ свое государственное единство. Сломивъ Орду, Турцію, Польшу и Швецію, онъ утвердился, наконецъ, въ средѣ другихъ европейскихъ народовъ. И это сознаніе единства проникаетъ всѣ слои, отъ верхняго края и до нижняго. Оно величественно и грозно выступаетъ всюду и всякій разъ, какъ единству Россіи или международному ея достоинству грозитъ опасность. Въ эти великія минуты все является единымъ и готовымъ къ

отпору врага. Пусть укажуть, когда, въ такія минуты, кто-нибудь изъ членовъ русскаго "общества" быль бы способень не только къ измѣнѣ, но къ равнодушному отношенію къ общественному долгу? Россія не знаетъ измѣны. Что Базены въ нашей средѣ просто невозможны—объ этомъ и говорить нечего. Нѣтъ, пусть скажутъ, что русская интеллигенція, въ трудныя для отечества минуты, поступала не такъ, какъ подобаетъ поступать русскому человѣку? Думаемъ, что такихъ голосовъ не найдется.

Но остается вторая сторона—сторона духовнаго, настоящаго народнаго я. Проявилось ли оно какъ слъдуетъ? Была ли даже возможность не только для его проявленія, но и для надлежащаго его образованія? Не думаемъ.

Русскій народъ, которому, по вол'в судебъ, пришлось образовать государство на громаднъйшемъ пространствъ земли, всъ усилія котораго до сихъ поръ уходили на борьбу за матеріальное существованіе, не имѣлъ еще возможности наполнить созданное имъ государственное тёло духовнымъ содержаніемъ, могущимъ имёть всемірноисторическое значеніе. Напротивъ, чувствуется, что долгое время духовная жизнь народа была принесена въ жертву настоятельнымъ матеріальнымъ нуждамъ. Въ отчаянной борьбъ за существованіе, русская народность успала кое-какъ создать чисто внъшнюю государственную организацію, образовать государство-машину, страшно сильную для внёшняго дёйствія, но немогущую поощрить развитія духовныхъ силъ. Мало-по-малу, эта внъшняя организація была перенесена и на такія сферы, гдв менве всего умвстно механическое дъйствіе — именно на церковь. У насъ любять нападать на бюрократическое устройство церкви, созданное яко бы реформою Петра. Но устройство и управленіе русской церкви до Петра вполнъ напоминало приказную систему временъ московскихъ. Если Петръ, создавая "коллегіи" для государства, завелъ таковую и для церкви, то неизвъстно, почему церковь-коллегія хуже церкви-приказа. Дъло именно въ томъ, что Петръ преобразовалъ не живой организмъ церкви, а настоящій механизмъ, порядочно уже истертый въ прежнее время. И съ этой точки зрѣнія нельзя не признать, что онъ улучшиль управленіе церковью. Большаго онъ и не делаль, потому что въ прежнее время церковь была только "управленіемъ", т.-е. обрядомъ, осуществляемымъ въ іерархическомъ порядкъ.

Это обстоятельство очень важно именно потому, что православіе есть коренная черта русской народности, главное ея нравственное знамя, а слѣдовательно, и главное духовное средство воздѣйствія народа на отдѣльныя единицы. Если это средство оказывалось недѣйствительнымъ, если эта духовная сила обратилась въ обрядъ и

управленіе, то что же думать о другихъ силахъ, не столь величественныхъ? Между тъмъ, нельзя же не замътить, что, благодаря неудовлетворительному состоянію церковной жизни, значеніе православія становилось болье "теоретическимъ", чъмъ практическимъ. Православіе, какъ оно существовало, представлялось нъкоторою загадкой, формой безъ содержанія, и только чрезъ много льтъ послъ петровой реформы, сильный умъ Хомякова пошелъ вглубь и открыль содержаніе православія. Но и онъ оставилъ намъ только идеалъ.

Въ моментъ петровой реформы мы видимъ слѣдующее: народность, сильная матеріально, но бѣдная еще духовно, вдругъ должна была, не по волѣ реформатора, а въ силу исторической необходимости, войти въ кругъ государствъ, богатыхъ и сильныхъ духовною жизнью. Случилось то, что и должно было случиться.

#### III.

Петръ Великій нуждался въ просвъщеніи для посударственных цълей. Поэтому, онъ и велъль учиться, прежде всего, тъмъ, кто имъль ближайшее отношеніе къ государственному дълу. Сама старая московская Россія уже подсказала Царю-Преобразователю, кого посылать за море и наряжать въ саксонское платье. Она уже раздълила отчетливо два главные класса людей: людей служилых и мятлых, или, говоря языкомъ того времени, государевыхъ холопей, съ одной, и государевыхъ сиротъ, съ другой стороны.

Просвъщение водворялось въ Россіи первоначально вовсе не ради всенародной нужды, а просто потому, что государству нужны были образованные служилые люди. На нихъ и положена была обязанность учиться. "Сироты" были оставлены въ поков при своемъ тяглъ. Послъдующая судьба "просвъщавшихся" служилыхъ, т.-е. будущихъ дворянъ, приказныхъ и разночинцевъ, опредълилась просто. Ихъ "отчужденность" объясняется вовсе не тъмъ, что они стали читать чуждыя народу книги и усвоивать чуждые ему нравы, а тъмъ, что въ моментъ реформы и послъ нея, вплоть до нашихъ дней, народъ не былъ пріобщенъ къ просвътительному движенію и оставался внъ его. Не былъ же онъ пріобщенъ потому, что надъ нимъ тяготъло кръпостное право, что онъ былъ только "податной классъ", который долженъ былъ знать свое дъло и не былъ предназначенъ къ ученію, точно такъ же, какъ и къ "службъ".

Итакъ, корень "отчужденія" именно въ односторонней, узкой постановкъ просвътительнаго вопроса. И выходъ изъ "отчужденія" вовсе не въ томъ, чтобъ "просвъщенные" классы сознали какой-то гръхъ свой и искали спасенія въ "народномъ разумъ", а именно въ томъ, чтобъ народный разумъ былъ, наконецъ, пріобщенъ къ про-

Что отчуждение существуеть—въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Но нельзя видѣть въ немъ ни грѣха "интеллигенціи", ни несчастія только для нея. Грѣха нѣтъ ни съ той, ни съ другой стороны, а несчастіе общее.

Просвъщение, воспринимаемое только высшими классами, неусвоиваемое народною средою и непереработываемое ею, всегда остается просвъщениемъ довольно поверхностнымъ, заимствованнымъ, а люди, его воспринимающие, всегда остаются въ положении учениковъ. Только геніальныя, исключительныя натуры, въ родъ Пушкина, умъютъ переработывать заимствованную культуру въ своемъ національномъ сознаніи. Масса же "образованныхъ" остается на степени подражательности.

Съ другой стороны, народная масса, несвязанная съ интеллигенціей, сохраняеть свою самобытность, но самобытность эта выражается въ формахъ зачаточныхъ, первобытныхъ, не проявляясь въ высшихъ произведеніяхъ ума и воображенія.

Если интеллигенція лишена "почвы" и не стоитъ обыкновенно на своихъ ногахъ, то, съ другой стороны, народъ лишенъ интеллигенціи, какъ органа, чрезъ который его мысль, его стремленія и міросозерцаніе возводятся на подобающую высоту. Невыгода обоюдная, и горе общее. Дѣло не въ томъ, чтобъ присязать интеллигенцію къ народу, а въ томъ, чтобъ соединить ихъ; дѣло не въ томъ, чтобъ интеллигенція обратилась въ народъ, т.-е. чтобъ она перестала быть интеллигенціей. Напротивъ, образованное русское общество должно служить народу именно какъ интеллигенція, а не какъ что нибудь другое. Русское общество не имѣетъ и не можетъ имѣть другихъ задачъ, кромѣ тѣхъ, какія имѣетъ всякая интеллигенція во всѣхъ образованныхъ странахътань всякая интеллигенція во всѣхъ

### IV.

Каждая интеллигенція, достойная этого имени, выполняеть въ своей странѣ двоякую роль. Во-первыхъ, интеллигенція служитъ какъ бы посредникомъ между своимъ народомъ и другими образованными народами міра, воспринимая и проводя въ свою страну пріобрѣтенія общечеловѣческой цивилизаціи: это, такъ сказать, космо-политическая, всемірно-гражданская ея задача. Во-вторыхъ, она выражаетъ въ произведеніяхъ ума, фантазіи и въ политикѣ то, что содержится въ духѣ ея народа, возводитъ "въ перлъ созданія" народныя мечты, вѣрованія и стремленія. Чрезъ это она содѣйствуетъ

развитію народнаго самосознанія, укрѣпляеть національное чувство, но, въ результать, опять-таки, обогащаеть содержаніе всечеловьческаго, внося въ него то, что выработано въ народной средь.

Изъ этихъ двухъ задачъ наша интеллигенція выполняла только первую, потому что выполненіе второй вездѣ зависить отъ того, въ какой мѣрѣ самъ народъ пріобщенъ къ умственной и духовной жизни. Между массой лично безправной, безграмотной и бѣдной, съ одной стороны, и частью общества значительно просвѣщенной, съ другой, всегда будетъ существовать "разрывъ", въ томъ смыслѣ, что масса будетъ лишена всякихъ средствъ воздѣйствія на высшую среду и что ея вѣрованія и стремленія, какъ бы прекрасны они ни были сами по себѣ, въ своей зачаточной и часто грубой формѣ, недоступны непосредственному пониманію людей, привыкшихъ къ формамъ болѣе развитымъ и тонкимъ.

Связь между низомъ и верхомъ можетъ возстановиться только при помощи промежуточныхъ "интеллигенцій" разныхъ степеней и при накоторомъ общемъ, удовлетворительномъ уровна народнаго образованія и экономическаго благосостоянія. Этого-то и ніть въ Россіи. Въ Россіи есть люди, способные понимать тончайшіе извороты философской мысли, но нётъ массы, владёющей орудіемъ грамотности, а случайно научившаяся грамотъ часть народа не имъетъ ни потребности въ чтеніи, ни досуга къ тому. Пушкинъ могъ вмівстить въ своей душъ цълый міръ, а населеніе столичнаго города Москвы полагало, что открываемый ему памятникъ есть "идолъ", который не приходится кропить святой водой! Какимъ же образомъ идеалы и возэрѣнія такой массы могли вліять на ходъ мысли, на направленіе фантазіи въ высшихъ сферахъ? Честь и слава Пушкину за то, что онъ сумёль проникнуть въ тайны народнаго міросозерцанія; но это вліяніе народной силы на отдёльныя единицы, хотя бы геніальныя, не обезпечиваеть еще вліянія на всю массу общества. И самъ Пушкинъ, авторъ народнъйшихъ произведеній, пребылъ въ неизвёстности для массы, которую онъ такъ любилъ.

Все это сказано, конечно, не въ осуждение "массы". Осуждать нельзя тамъ, гдѣ нѣтъ вины, потому что, чѣмъ же народъ виноватъ, что онъ не читалъ Пушкина и что онъ вообще пребываетъ въ XIV-мъ вѣкѣ? Сказано это для того, чтобъ показать, почему русская интеллигенція до сихъ поръ выполняетъ только одну часть своей задачи, т.-е. часть "космополитическую", проводя кое-какъ въ свое отечество результаты всеевропейскаго просвѣщенія. Больше она ничего и дѣлать не могла, благодаря положенію родного народа. Этимъ объясняется и европейничанье, подчасъ смѣшное. Этимъ объясняется и "міровая скорбь" русскихъ

"скитальцевь", въ которой, кстати сказать, мы не видимъ "основной" черты русскаго характера, и тѣмъ болѣе черты прекрасной, а видимъ просто результатъ такого положенія вещей, когда умственная и духовная жизнь является достояніемъ одного только общественнаго слоя. Раскройте исторію, и вы увидите, что "міровыя скорби" далеко не новость. Что можетъ быть "космополитичнѣе" французскаго и нѣмецкаго общества XVIII-го столѣтія? Гдѣ же шумнѣе и торжественнѣе говорили о l'humanité и Menschheit, о droits de l'homme, какъ не въ этихъ обществахъ?

#### V.

Несмотря, однако, на множество недостатковъ, присущихъ нашей интеллигенціи, которыхъ никто не отрицаетъ, нельзя же не видѣть, что она, въ установившихся для нея предѣлахъ, выполняла и выполняетъ большую задачу, очень важную для нашего національного развитія.

Во-первыхъ, нельзя не видъть, что просвъщеніе, явившееся у насъ первоначально какъ средство для образованія профессіональнаго, для изготовленія "шрейберовъ" и коллежскихъ совътниковъ, техниковъ и инженеровъ, все-таки, обратилось въ то, чъмъ должно быть просвъщеніе: въ средство образованія всего человъка. Мысль, разъ зародившаяся, хотя и въ узкихъ формахъ, быстро начала хватать за предълы шрейберскаго искусства и всякихъ спеціальныхъ дълъ. Фонвизины, Радищевы, Новиковы, Мордвиновы и т. д. уловили живой духъ цивилизаціи, усвоили общія ея начала и, что важнъе всего, дали этимъ началамъ практическое примѣненіе.

Оглядываясь на то, что было сдѣлано подъ вліяніемъ русской интеллигенціи съ той минуты, какъ впервые раздался ея самостоятельный голосъ въ лицѣ Новикова и Радищева, и до сей поры, мы видимъ, что всѣ ея усилія были направлены къ установленію такихъ условій, при которыхъ возможно правильное развитіе человѣческой, а слѣдовательно, и народной личности.

Называйте эти условія "шаблонными", эти начала азбучными— значеніе ихъ отъ того нисколько не умалится. Когда азбука не-извѣстна, нужно твердить азбуку; пока первыя четыре правила ариеметики неизвѣстны, нужно преподавать ихъ, и преподавать именно по "шаблону", потому что "нешаблонной" ариеметики нѣтъ. И въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, какую "азбуку" возвѣщали представители русской интеллигенціи.

Они возвѣщали, что человѣкъ не можетъ быть *объектомъ* собственности, т.-е. вещью. Какая азбука! Кому же это неизвѣстно? А

между тёмъ, это азбучное начало побёдоносно отрицалось крёпостнымъ правомъ, тяготъвшимъ надъ многомилліоннымъ населеніемъ. Они твердили, что тълесное наказание противно человъческому достоинству и позорить націю, въ которой оно существуетъ. Опятьтаки, азбука. Но ей пришлось бороться съ другою азбукою, гдъ значилось, что плети и розги суть фундаментъ личнаго и общественнаго воспитанія. Чрезъ много літь послі того какъ Мордвиновъ написалъ свое знаменитое межніе о кнуть, плети отмінены достопамятнымъ указомъ 1863 года. Розги же и до сихъ поръ продолжають гулять на просторъ. Доказывалось и доказывается, что свобода совъсти есть первъйшее условіе духовной жизни въ народъ, а между тъмъ, эта "азбука" остается недосягаемымъ идеаломъ. Твердили и твердять, что безъ образованія народъ никогда не проявить таящихся въ немъ великихъ нравственныхъ силъ, а русская народная школа находится въ такомъ состояніи, что никакъ не рѣшить: зарождается ли она, или, едва зародившись, умираетъ. Достаточно доказано, что духовное развитіе народа находится въ тёсной зависимости отъ его матеріальнаго благосостоянія; но до сихъ поръ это матеріальное благосостояніе встрівнаеть непреодолимыя преграды въ неудовлетворительной финансовой системъ.

Этотъ списокъ "азбучныхъ истинъ" и "шаблонныхъ правилъ" можно бы продолжить еще на несколько столбцовъ. Но и сказаннаго уже достаточно для опредёленія того, какъ "интеллигенція" поняла свою задачу и по какому пути она шла. И мы не видимъ необходимости менять этотъ путь. Задача русской интеллигенціи состоить именно въ томъ, чтобъ поставить русскій народъ въ условія правильнаго развитія всёхъ его матеріальныхъ и нравственныхъ силь. А потомъ ставшій на ноги народъ самъ націонализируетъ или "обнародитъ" свою интеллигенцію, потому что тогда онъ явится великою духовною силою съ безспорнымъ нравственнымъ авторитетомъ. Тогда онъ перестанетъ быть и загадкою для всёхъ, какою является онъ теперь. Кто только ни толкуетъ о народномъ духъ и народныхъ идеалахъ? А кто ихъ знаетъ? Другого пути для полнаго сліянія "общества" съ народомъ ніть. Нужно, чтобъ самъ народъ сдълался дъйствительно нравственною силою и чтобъ онъ умълъ и могъ имъть влінніе на духовную жизнь страны. Пока не будеть этого, никакія попытки "сойтись" съ народомъ не помогуть дёлу и пребудуть въ области пустословія или лицемфрія.

Вотъ почему русская интеллигенція можетъ спокойно относиться къ обвиненіямъ въ "азбучности", въ "шаблонности" и въ "космо-политизмѣ" своихъ стремленій. Она должна понять, что въ результатѣ этого "космополитизма" получится національное развитіе. Она должна

помнить, что "европейничанье" не ея вина, да и вины туть нѣть никакой, потому что ея "европейскія" стремленія вовсе не касаются русскаго народнаго духа, а относятся къ такимъ внѣшнимъ условіямъ, безъ которыхъ немыслимо развитіе какой бы ни было на родности. Называть эти условія "европейскими" — все равно, что назвать желѣзныя дороги "иноземными" и антинаціональными путями сообщенія.

Пусть интеллигенція работаеть надь задачею, указанною ей всею нашею исторіей. Задача эта пока очень ограничена, очень даже азбучна. Ей самой сладко было бы сдёлаться не только проводникомъ кое-какой всечеловѣческой "азбуки", но и быть выразительницею самостоятельнаго національнаго генія и отплатить народамъчителямъ своимъ новыми сокровищами, добытыми изъ редной почвы. Но что же дёлать, когда "азбука" еще далеко не закончена, да и идетъ довольно туго? Помню, что Ю. О. Самаринъ говорилъ, незадолго до своей кончины: "Дай Богъ вашему поколѣнію увидѣть хотя бы податную реформу..."

И для азбуки этой нужно не меньше "смиренія" и не меньше етры въ свой народъ, чёмъ для преклоненія предъ таинственнымъ духомъ народа. Нужно достаточно смиренія, и смиренія истиннаю, чтобъ ограничивать свою задачу азбукою, когда собственные помыслы и стремленія рвутся, можеть быть, далеко за предвлы "азбуки". Нужно и много вёры въ народъ для проведенія азбуки, когда она многимъ кажется опаснъйшимъ опытомъ. Глубоко върили въ народъ доблестные члены редакціонныхъ коммиссій, работавшіе надъ освобожденіемъ народа при многочисленнъйшихъ возгласахъ, что Россію ожидаеть революція политическая и соціальная. Глубоко вірили они въ народъ, предлагая даровать только-что освобожденнымъ кръпостнымъ широкое самоуправленіе. Горячо върили въ силы русской земли и другіе люди, работавшіе надъ Судебными Уставами, и ті, что ввели крестьянство въ составъ земскихъ собраній. И тѣ люди, которые пойдуть по ихъ следамъ, покажуть не меньше веры и преклонятся предъ ними тъ самыя лица, которыя теперь прозръвають въ мнимомъ "европейничаньи" нвкоторую измвну родному народу. Народъ нуждается не въ льстецахъ, а върныхъ слугахъ и совътникахъ, которые говорили бы ему прямо то, что есть, а не то, чего нътъ.

# либерализмъ и западничество.

Вотъ два слова, искусно связанныя и связанныя, притомъ, такъ, что одно должно служить порицаніемъ другому. Что такое западничество? Словечко это можно объяснить различно; мы беремъ то объясненіе, которое въ ходу у изв'єстной партіи, мнящей чрезъ западничество унизить и осквернить либерализмъ:

Западникъ есть человѣкъ, презрительно относящійся къ началамъ и элементамъ русской народной жизни, видящій въ русскомъ народѣ только грубую и косную массу, которую нужно цивилизовать при помощи средствъ, цѣликомъ заимствованныхъ изъ запада Европы, и вылѣпить изъ него, какъ изъ послушной глины, нѣчто, напоминающее или англичанина, или француза. Коротко говоря, западникъ есть глупецъ, руководящійся афоризмомъ фонвизинскаго Иванушки— "все несчастіе въ томъ, что мы русскіе". Вѣрно или невѣрно такое опредѣленіе— не наше дѣло; беремъ его, какъ ходячее, какъ истинное для тѣхъ, кто въ настоящее время искореняетъ западничество.

Сдёлавъ такое утёшительное опредёленіе, они подсовывають его и подъ другое словцо: "либералъ". Каждый либералъ есть западникъ; егдо, каждый либералъ есть глупецъ и уродъ, измёняющій своимъ народнымъ началамъ, своей родинё, вёрё своихъ отцовъ. Это какъ бы уніатъ, подчиняющійся чужой духовной власти, сохраняя только нёкоторыя формы православія. Отсюда уже само собою слёдуетъ, что всё стремленія "либераловъ" клонятся къ одной конечной цёли—къ извращенію всего склада русской жизни на западный ладъ.

Дальше этого "анализъ" нейдетъ. Другого толкованія слово "либералъ" не имѣетъ. Но не мало ли этого? Не имѣетъ ли это слово какого-нибудь самостоятельнаго значенія, независимо отъ западническихъ стремленій? Такого самостоятельнаго, неподставного, такъ сказать, опредёленія намъ не даютъ. Поэтому, мы поневолѣ должны идти путемъ собиранія отдёльныхъ признаковъ, лучше сказать, отдёльныхъ обвиненій, обращенныхъ противъ либераловъ.

Слѣдя за либеральною печатью, мы могли замѣтить, что она постоянно и съ большимъ усердіемъ произноситъ разумныя слова свобода и законность. Правда, она произносить ихъ не въ цѣлокупномъ, такъ сказать, видѣ, а примѣнительно къ разнымъ отдѣльнымъ предметамъ и вопросамъ. Она много твердитъ о свободѣ совѣсти; она съ жаромъ распространяется о свободѣ печати; она старательно критикуетъ паспортную систему и рекомендуетъ большую свободу передвиженія; она горячо привѣтствовала упраздненіе ІІІ-го отдѣленія, какъ симптомъ грядущаго обезпеченія личной свободы и безопасности каждаго; она всегда поддерживала новые суды, какъ оплотъ и орудіе законности, стало быть, опять-таки, какъ средство огражденія личныхъ правъ каждаго; она горячо стояла за земскія и новыя городскія учрежденія, какъ за лучшее средство воспитанія общества къ самодѣятельности и къ той же законности; она...

Но, позвольте, о чемъ мы говоримъ? Говоримъ ли мы о "либеральной" печати или о печати вообще, за двумя-тремя печальнъй-шими исключеніями? Говоримъ ли мы о "западникахъ" или о "славянофилахъ"? Выводимъ ли мы на свътъ тънь Бълинскаго или вызываемъ изъ гроба Константина Аксакова?

Свобода слова? Да кто же ея не хотъль, начиная съ того времени, какъ проснулся умъ русскаго человъка, и онъ выучился держать въ рукахъ перо? Славянофилы хотъли ея въ той же мъръ, какъ и западники, если не въ большей. Перечитайте всъ произведенія Константина Аксакова, и васъ поразить высокое, искреннее чувство свободы, жажда этой свободы. Ему принадлежить знаменитая формула: "правительству—сила власти, народу—сила мнѣнія". Онъ въриль въ эту формулу, онъ въриль, что она вытекаетъ изъ самаго существа народнаго духа нашего, и что на ней должны быть построены истинныя отношенія власти къ народу. Посмотрите далъе, какимъ языкомъ говориль его брать, И. С. Аксаковъ, когда существовали еще его изданія, поражавшія всъхъ смѣлостью и искренностью рѣчи. Такъ эти люди не хотъли свободы слова?

Свобода совъсти! Да перечтите, пожалуйста, предисловіе Самарина къ богословскимъ сочиненіямъ Хомякова (благо оно теперь допущено въ продажу), продумайте каждое его слово (это стоитъ труда), и предъ вами встанетъ величавый образъ глубоковърующаго человъка, котораго оскорбляетъ каждое прикосновеніе внѣшней силы къ таинству въры, и который видитъ въ этомъ прикосновеніи

смерть для въры. Именно славянофилы хотъли свободы совъсти искреннъе всъхъ, потому что они върили глубже и искреннъе другихъ.

Земскія и городскія учрежденія! Но при одномъ словѣ "земское и городское" самоуправленіе предъ вами встаетъ тотъ же образъ Самарина, этого крѣпкаго думца и земца, проводившаго безсонныя ночи надъ общественными дѣлами и, сверхъ того, защищавшаго новыя учрежденія своимъ мощнымъ перомъ, какъ это доказываетъ его брошюра Революціонный консерватизмъ.

Переберите всѣ desiderata такъ называемой "либеральной партіи", и вы непремѣнно найдете, что въ числѣ лицъ, защищавшихъ эти начала, даже служившихъ имъ, встрѣтятся "славянофилы" самаго крѣпкаго закала.

Въ теченіе всего того времени, какъ наше преобразовательное стремленіе шло впередъ, мы присутствовали не при раздорахъ "славянофиловъ" съ "западниками", а, напротивъ, при постепенномъ и радостномъ сліяніи этихъ двухъ лагерей во имя великихъ національныхъ интересовъ. И послѣ, когда движеніе пріостановилось, когда возобладалъ "духъ пересмотра", опять-таки лучшіе представители того и другого лагеря твердо остались на своихъ мѣстахъ и стойко защищали то, что имъ было одинаково дорого.

Что же мы видимъ теперь? Старый споръ между двумя литературными школами, споръ "давно уже рѣшенный и взвѣшенный судьбою", переносится въ наше время, когда уже нѣтъ мѣста ни западничеству, ни славянофильству въ ихъ прежнемъ видѣ. Старыя распри поднимаются искусственно вновь и, притомъ, въ такомъ видѣ, отъ котораго покраснѣли бы старые, истые славянофилы. Приномните, какъ было дѣло.

Первый актъ соглашенія между западничествомъ и славянофильствомъ состоялся ровно двадцать літь назадъ, за столомъ, соединившимъ членовъ приснопамятныхъ редакціонныхъ коммиссій. Черкасскіе и Самарины протянули руки западникамъ и пошли съ ними вміть къ великой и народной ціли.

Кстати: недавно миѣ бросили упрекъ, что я приписалъ старымъ западникамъ честь подготовленія русскаго общества къ отмѣнѣ крѣпостного права и не упомянулъ о славянофилахъ. Этотъ упрекъ вполнѣ несправедливъ. При всемъ моемъ глубокомъ уваженіи къ славянофиламъ, я не могъ приписать имъ то, что сдѣлали другіе. Первые славянофилы не занимались общественными вопросами и, въ качествѣ новой школы, выработывали еще общія начала своего міросозерцанія. Въ это время западники, уже рѣшившіе для себя нѣкоторые общіе вопросы, принялись за вопросы общественные, на-

сколько это было возможно. Антонъ-Горемыка пробилъ дорогу; за нимъ последовали Записки Охотника и другія подобныя произведенія. Это случилось во времена ближайшія. А "западникъ" Радищевъ заговорилъ и раньше. Славянофилы взялись за этотъ вопросъ тогда, когда онъ былъ уже поставленъ практически, и они сделали свое дёло, съ тою честностью и искренностью, которыя никогда ихъ не оставляли.

Они не только честно сдёлали свое дёло, но и дали великій и благотворный урокъ тёмъ, кто въ нынёшнее время мнитъ идти по ихъ слёдамъ. Взявшись за труды по освобожденію крестьянъ, они не допрашивали своихъ сотрудниковъ изъ "западниковъ", какъ и почему они "любятъ" крестьянина. Любятъ ли они его съ "космо-политической" точки зрёнія, какъ человёка вообще, или какъ "носителя истиннаго просвёщенія"? Они не залёзали въ чужую душу, не становились нахально въ роль исповёдниковъ и просили одного честнаго отношенія къ дёлу, чему сами подавали примёръ. Они сознавали, что великая народная нужда, назрёвшая вёками, требуетъ всёхъ наличныхъ умственныхъ силъ для своего разрёшенія. Когда всей интеллигенціи десять съ половиною человёкъ и когда на ней лежитъ тяжелая міровая задача, нечего разбирать, кто "западникъ" и кто "славянофилъ", а нужно, чтобъ всё руки были за дёломъ, такъ или иначе ставшимъ общимъ.

И собралась вкупѣ небольшая горсть хорошихъ русскихъ людей, ставшая вѣрнымъ орудіемъ царской воли и выразительницею великой народной нужды. Отвернулась она и отъ "національныхъ" Коробочекъ, разсуждавшихъ, что владѣніе душами заведено отцами и дѣдами, и что мужику никакъ нельзя быть безъ барина, и отъ европейничающаго барства, шлявшагося по европейскимъ трактирамъ и салонамъ и размышлявшаго, что отмѣна крѣпостного права открываетъ въ Россіи эру революцій. Не испугались эти хорошіе люди обвиненій въ томъ, что они "рушатъ" старину, что они замаскированные соціалисты и революціонеры. Не повѣрили они, что освобожденный народъ начнетъ пугачовщину и зальетъ свою родину кровью. Они вѣрили въ народъ, вѣрили всѣ безъ исключенія, вѣрили и другъ другу, и потому совершили свое великое дѣло.

Да, скажутъ намъ, но то было тогда, въ минуту рѣшенія величайшаго изъ нашихъ внутреннихъ вопросовъ. А теперь? А теперь не "такое" время? Теперь, надо полагать, нѣтъ вопросовъ, достаточно общихъ, достаточно наболѣвшихъ? Мало, видно, намъ нѣсколькихъ лѣтъ угара, колоссальнѣйшихъ и нелѣпѣйшихъ недоразумѣній, тягостнаго застоя во всѣхъ отправленіяхъ нашей внутренней жизни! Намъ мало того, что въ теченіе послѣднихъ лѣтъ вся жизнь огром-

нъйшаго государства остановилась и атрофировалась подъ вліяніемъ крамолы и усилій, направленныхъ къ ея искорененію!

Вопросовъ мало? Да составьте, пожалуйста, списокъ вопросовъ, много лѣтъ ждущихъ своего рѣшенія, вопросовъ, относительно важности которыхъ всп согласны, потому что твердятъ о нихъ безъ перерыва, до изнеможенія, до усохнутія горла: списокъ выйдетъ внушительный, и ни одна "партія" не вычеркнетъ изъ него ни одного пункта:

И какіе это вопросы! Не теоретическіе какіе-нибудь, не умозрительнаго характера, а самые жизненные, отъ злобы дня взятые. Лучше сказать, всё эти вопросы, разбитые по частямъ въ нашей печати, сводятся къ одному: какъ пустить въ ходъ всё духовныя, умственныя и промышленныя силы нашего народа, чтобъ онъ въ самомъ дёлё явился мощною народностью не въ "идеё" только и не въ "возможности", а на самомъ дёлё, на міру.

И воть "либералы" полагають, что для дёйствительнаго проявленія нашихь силь необходимы болье льготныя условія существованія, при которыхь могло бы развернуться національное творчество. Не посягають они на "существо" народности; не рекомендують они ей безтолковой и механической "подражательности". Напротивь, они полагають, что періодь "подражательности" потому и быль возможень, что народь въ самомь дёль представляль пассивную массу, изъ которой можно было люпить что угодно. Они полагають, что именно при прежнихь условіяхь возможно было то обезличеніе человька, какое мы видимь вездь, оть верхняго слоя до нижняго. А гдв обезличеніе, тамь нёть уже мёста народному я, народному самосознанію, нёть, слёдовательно, мёста и творчеству, какъ выраженію этого я.

Переживаемый нами моменть нашей исторіи чрезвычайно важень и ужасно трудень. Діло идеть именно о томь, чтобъ пробудить, наконець, народныя и общественныя силы отъ долгой спячки, чтобъ эти силы вымели и вычистили русскую землю отъ всего наноснаго и тлетворнаго, накопившагося въ нашей средів въ посліднее время, и вывели наше отечество на ту дорогу, по которой подобаеть идти сильной и великой державів. Не сидіть же намь, въ самомъ діль, слушая соціалистическія бредни, съ одной, и мистическія завыванія, съ другой стороны. Покорно благодаримь!

Но какъ это сдёлать? Опять-таки, положеніе наше таково, что выходомъ изъ него можетъ быть только выполненіе и развитіе въ подробностяхъ программы, содержащейся въ освободительныхъ реформахъ нынёшняго царствованія. Почему это такъ, понять не трудно. Ни одинъ человёкъ, ни одинъ кружокъ какой-нибудь не

могутъ, не въ силахъ сказать русскому народу (понимая подъ "народомъ" всё его слои, безъ вреднаго и глупаго противоположенія низшихъ классовъ высшимъ), чъмъ онъ долженъ быть. И въ самомъ дёль, чёмъ долженъ быть?

Да поймите же разъ навсегда, что нельзя приступать къ восьмидесятимилліонному народу съ готовыми планами его "устройства" и подсовывать ему такіе "идеалы", которыхъ онъ, можетъ быть, (даже въроятно) не имъетъ.

Всё эти планы рухнуть при первомъ прикосновеніи жизни. Все, что отдёльные люди, имёющіе вліяніе, властью ли, перомъ ли, словомъ ли, могуть сдёлать на его пользу, это — содпиствовать улучшенію условій, въ которыхъ онъ живеть и отъ качества которыхъ зависить развитіе его нравственныхъ и матеріальныхъ силъ. Дайте развиться этимъ силамъ, и онъ самъ сдёлается тёмъ, чёмъ ему "надо быть" по его природё, по его естественнымъ качествамъ.

Вотъ въ этомъ-то и состоитъ настоящая "злоба дня". Въ этомъ и состоитъ то общее дѣло, на которое должны бы посвятить свои силы тѣ, кому дѣйствительно дорого будущее Россіи. Пусть это дѣло "либеральное"—не виноваты же "либералы" въ томъ, что большинство тѣхъ условій, отъ которыхъ въ настоящее время зависитъ дальнѣйшее развитіе нашей родины, сводится, главнымъ образомъ, къ этому одному слову: освобожденіе? Какое другое слово слышится во всѣхъ совершонныхъ уже преобразованіяхъ? Какое другое слово примѣнимо ко всему тому, что ежемѣсячно и ежедневно высказываютъ толстые журналы и тонкія газеты? Найдите, пожалуйста, другое слово, которое не производило бы такого паническаго страха. Найдите его, и, все-таки, суть дѣла останется въ этомъ, а не въ чемъ-нибудь иномъ.

Что же, наконецъ, объ этомъ говорить? Развѣ не всѣ (за весьма немногими исключеніями) говорятъ то же? А если всѣ говорятъ то же, то и желанія, очевидно, тѣ же. Изъ-за чего, спрашивается, теперь, въ эту минуту поднимать старый и сданный-было въ архивъ споръ между славянофилами и западниками, какъ будто есть теперь малѣйшій поводъ къ такому спору?

Его нѣтъ. Всѣ здравомыслящіе люди знаютъ и понимаютъ, что это такъ. Теперь никто, въ здравомъ умѣ и твердой памяти, не повѣритъ, что Европа "гніетъ" и развалится въ непродолжительномъ времени. Всѣ знаютъ, почему славянофилы намекали на это въ свое время, и никто не видитъ въ этомъ сути славянофильства. Точно такъ же никто въ настоящее время не сомнѣвается въ извѣстныхъ самобытныхъ качествахъ русскаго народа, и никто не станетъ проповѣдовать неразборчивыхъ заимствованій изъ Европы, которую,

кстати сказать, мы понимаемъ теперь гораздо лучше старыхъ "западниковъ".

Да хотя бы даже кто и говориль противь такой "самобытности", то, все-таки, она есть, она существуеть сама по себь и, подобно стихійной, неотразимой силь, обратить въ ничто всь усилія "всечеловьковь". Доказательство, и доказательство огромное, налицо. Надь Положеніемь о крестьянахь, этимь существенныйшимь актомь, касавшимся именно "народа" въ тысныйшемь смысль, работали и западники, и славянофилы. Между тымь, освобожденіе крестьянь совершилось у нась совсымь не такь, какь на Запады; между прочимь, крестьяне были освобождены сь землею. Кому же собственно принадлежить эта мысль: западникамь или славянофиламь? Кажется, объ этомь много спорили, да ничего не нашли. А дыло просто: мысль была общая. Въ ту великую минуту всь русскіе умы думали по-русски, потому что иначе они и думать не могли. Такь будеть всегда и во всемь, когда важные вопросы будуть поставлены на очередь и когда къ рышенію ихъ приступять русскіе люди.

Это, наконецъ, пора сознать. Пора, наконецъ, прекратить это "разсмотрѣніе чужой души", это выворачиваніе наизнанку чужихъ побужденій, эту инквизицію, положительно отравляющую существованіе каждаго, кто имѣетъ несчастье говорить объ общественныхъ вопросахъ.

## НЕ АРХИТЕКТУРЫ, А ЖИЗНИ.

(По поводу мнаній газеты Русь).

I

Слава Богу! Наконецъ мы снова услышали голосъ человѣка, который можно было считать умолкнувшимъ навсегда. И. С. Аксаковъ, редакторъ многихъ изданій, получилъ возможность и, что еще важнѣе, возымѣлъ охоту говорить. Какимъ убѣжденіемъ, какою страстью проникнуты строки, выходящія теперь изъподъ его пера! Притомъ это голосъ свободнаго человѣка, человѣка, дѣйствительно способнаго говорить только подъ условіемъ полной свободы для себя и другихъ. Въ его рѣчахъ не слышится призыва къ "мѣропріятіямъ" и нѣтъ намековъ на "неблагонадежность" противника.

Словомъ, это Аксаковъ, оставшійся вѣрнымъ себѣ; это бодрый боецъ, вызывающій на бой, а не ведущій противника въ "мѣсто заключенія", какъ это дѣлали и дѣлаютъ люди, прикидывающіеся тѣмъ, что онъ есть на самомъ дѣлѣ. Иначе, впрочемъ, и быть не можетъ. Не даромъ онъ остался вѣренъ ученію, въ свое время насмѣшливо названному славянофильскимъ. Не даромъ онъ принадлежалъ къ кругу этихъ людей. Вся Россія знаетъ, какіе это люди, насколько они послужили на пользу общую.

Но тёмъ болёе вёса придается ихъ словамъ. Съ тёмъ большимъ вниманіемъ должно относиться къ ихъ мнёніямъ, если они въ данную минуту и по данному вопросу направлены ошибочно. Поэтому мы и рёшаемся сказать нёсколько словъ по поводу мнёній, выраженныхъ въ новой газетё И. С. Аксакова, о нашихъ текущихъ дёлахъ.

II.

По первому же № Руси, изданіе это было зачислено по "ретроградной" части. Признаемся, въ нашемъ умъ эти два слова "Аксаковъ" и "ретроградъ" какъ-то не вяжутся. Мы читали и перечитывали руководящую статью перваго № и не нашли ничего, что бы И. С. Аксаковъ не могъ сказать въ прежнее время, когда никому не пришло бы въ голову назвать его ретроградомъ. Весь вопросъ въ томъ, правильно ли поняты И. С. Аксаковымъ стремленія и нужды именно нашего времени? Не говорить ли онъ такъ, какъ слёдовало говорить лёть 25 тому назадъ? Посмотримъ, прежде всего, на основныя положенія его статьи. Со времени Петра Великаго, говорить онъ, -- русскій государственный быть строился подъ вліяніемъ образдовъ и вѣяній запада. Создавались учрежденія иностраннаго образца и съ иностранными названіями, учрежденія, никогда не проникавшія въ народное сознаніе, никогда не переходившія въ область обычая, а потому эфемерныя, отцейтавшія чуть-ли не въ моменть ихъ появленія. Народъ, не участвовавшій въ государственной жизни, жилъ по-своему, по пошлинъ, перенося только государственныя тяготы. Образованное общество, сопричисленное къ государственной жизни въ силу своихъ чиновъ и принимавшее эту жизнь за настоящую, жило также "особъ", все болье и болье отчуждаясь отъ народа. Его идеи мѣнялись, развивались, шли впередъ подъ вліяніемъ віній или западныхъ, или внутреннихъ, но одинаково чуждыхъ народу. Слёдуя за Европой по пути ея развитія, живя ея идеями, мы, сами того не замізчая, творили не настоящую жизнь и настоящія учрежденія, а нікоторое подобіе ихъ. Все вырождалось или валилось изъ рукъ. Создаетъ Петръ Великій коллегіи, магистраты, ландратовъ, камерировъ или ландрихтеровъ, - дъло нейдетъ; создаетъ Екатерина II учрежденія о губерніяхъ, даетъ грамоты дворянству, городамъ-еще того хуже: ни "губерній", ни суда, ни полиціи, ни "домоводства". Начался періодъ новыхъ реформъ, но и онъ не даютъ еще желаннаго плода, и ни одно изъ новыхъ учрежденій не можеть похвалиться тімь, что оно сділалось учрежденіемъ народнымъ. Земскія установленія ничуть не ближе сердцу крестьянина, чвит исправникъ или становой, — начальство, какъ и всякое другое.

Эти факты и наводять теперь, по мнѣнію г. Аксакова, на раздумье многихъ. Чуется какой-то органическій порокъ; сознается какое-то невольное разстройство. "Мы,—говоритъ онъ,—изслѣдуемъ, допрашиваемъ, неотступно пытаемъ отвѣта: "какъ быть, что дѣлать,

куда идти?" "По пути реформъ", "по пути мирнато и разумнато прогресса" "вънчать зданіе", слышится иногда въ отвътъ. "Вънчать зданіе", повторяютъ и намъ нъкоторые наши почтенные корреспонденты и подписчики".

"Вънчать зданіе! — восклицаеть г. Аксаковъ. — Да вънчать-то нечего! Зданія-то еще никакого нъть! Т.-е. зданія, вполнъ возведеннаго и довершеннаго. Приходится еще кирпичи класть".

Останавливаясь на этомъ архитектурномъ сравненіи, увлекаясь имъ, г. Аксаковъ самъ разыскиваетъ кирпичи для кладки нашего государственнаго зданія и видитъ эти кирпичины въ утздахъ нашихъ, вполнѣ неустроенныхъ въ истинно-земскомъ смыслѣ этого слова (въ чемъ едва-ли кто будетъ сомнѣваться). Указывая на кирпичи, авторъ не оставляетъ насъ и въ невѣдѣніи относительно плана зданія. Предостерегая отъ подражаній западу, онъ говоритъ: "Мы призваны, кажется, явить современемъ міру зрѣлище небывалаго государственнаго строя—мирно и свободно самоуправляющейся земли подъ державою живой, личной, не фиктивной и не механической, верховной власти, связанной съ землею не только солидарностью интересовъ, но тѣснѣйшимъ органическимъ союзомъ любви, довѣрія и единаго народнаго духа".

Вотъ, въ краткихъ чертахъ, то, что говоритъ г. Аксаковъ. Все это совершенно логично и могло бы быть признано даже върнымъ, если бы исходная точка была върна. Не станемъ останавливаться пока на оцънкъ прошлаго, т.-е. на временахъ Петра Великаго, Екатерины II и Александра I. Статья г. Аксакова написана для нашего времени; она должна отвъчать на вопросы, насъ волнующіе; она должна коснуться нашихъ страданій; да, страданій, хотя въ статьъ и видно ироническое къ нимъ отношеніе, какъ будто это не настоящія страданія, а напускная блажь.

Итакъ, върно ли понялъ авторъ то, что скрывается подъ этими, наружно ничего не значащими фразами: "по пути реформъ", "по пути мирнаго и законнаго прогресса?" Видитъ ли онъ ясно, что скрывается подъ явленіемъ, которое онъ иронически характеризуетъ слѣдующими словами: "хотя на большей части "органовъ общественнаго мнѣнія" и продолжаютъ еще красоваться флаги разнообразныхъ чуждыхъ доктринъ, но они уже не развѣваются гордо и самонадѣянно, какъ бывало, а какъ-то пристыженно висятъ и мотаются, оборванные, обтрепанные пыльнымъ вихремъ событій".

Обращаемся теперь прямо къ И. С. Аксакову.

Не смѣйтесь надъ тѣмъ, что "иностранные флаги" висятъ "пристыженно и мотаются"; эта картина не въ вашу пользу. Она показываетъ, что вы невѣрно поняли наше время. Вамъ сдается, что,

какъ въ былые годы, врагомъ вашимъ является "европеизмъ" въ образѣ чиновнаго либерала, пишущаго уставы благоденствія подъстрожайшею правительственною опекою; вамъ сдается, что и теперь вашъ врагъ—это европейничающій сочинитель циркуляровъ, попирающій народный обычай во имя "высшей культуры?" А если нѣтъ? Если въ стремленіяхъ нашего времени итто этого "европейничанья"; если въ нихъ бъется столь дорогая вамъ (и мнѣ тоже) жилка народности; если въ этихъ стремленіяхъ, коими мы живемъ теперь, на половину виноваты вы, т.-е. и вы лично, и люди вамъблизкіе; если вы заронили въ насъ искру желаній, насъ воодушевляющихъ; если, слѣдовательно, вы, возставая противъ "современныхъ теченій", возстаете противъ самихъ себя? Что тогда?

А между тёмъ, это такъ. Въ вашей же статъй, нѣтъ, нѣтъ, да и прорвется кое-что, показывающее, что наше время не похоже на то, когда писали Хомяковъ и вашъ братъ. Напримѣръ, вы сами говорите слѣдующее: "Изъ-за рушившейся стѣны крѣпостного права тотъ типъ земскаго посредника — перваго новаго земскаго человъка. Этотъ типъ земскаго человѣка не былъ знакомъ древней Руси; это уже новый, но исторически организовавшійся типъ!" Итакъ, стало быть, можно быть и "новымъ" и въ то же время "земскимъ" типомъ. Это разъ. А во-вторыхъ, почему вы не остановились надъ вопросомъ, отчего этотъ типъ, "высунувшись", потомъ спрятался и ушелъ въ нору? Не "европейничанье" же стерло его и не оно создало тѣ уѣздныя по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, о коихъ такъ скорбитъ нашъ общій другъ А. И. Кошелевъ.

Это не все. Привътствуя появившійся (но спрятавшійся) типъ "новаго земскаго человъка", вы говорите: "процессъ мучительной формаціи завершился; создались силы, интеллигентныя земскія силы, которыхъ именно недоставало древней сиротствующей земщинъ. Только теперь стала возможною организація земства и того земскаго само-управленія, въ которомъ такъ искони нуждались и земля, и государство. Вотъ значеніе реформъ истинно освободительнаго царствованія Александра II. Онп могуть назваться реформами только по отношенію къ законодательству XVIII въка. Невольно припоминаются выраженія адреса, поданнаго Государю старообрядцами во время послѣдней польской смуты: "въ новизнахъ твоего царствованія, намъ старина наша слышится".

Это не я говорю—а вы, да еще старообрядцы, всеконечно земскіе русскіе люди. И они правы. Правы и вы, говоря, что реформы нынѣшняго Государя могуть быть названы "реформами" только по отношенію къ законодательству XVIII въка.

Дѣло именно въ томъ, что русское государство въ два послѣдніе вѣка сложилось по образу и подобію европейскаго государства, процвѣтавшаго на западѣ въ XVII и XVIII вѣкахъ и извѣстнаго въ наукѣ подъ именемъ государства полицейскаго, т.-е. построеннаго на началахъ безграничной государственной опеки, осуществляемой всесильною бюрократіею. Иностранное происхожденіе этого типа выдается всею присущею ему терминологіею: коллегія, регламентъ, инструкція, ревизія, инспекція, департаментъ, коммиссія, комитетъ, паспортъ, акцизъ, полиція, штатъ, команда, гарнизонъ, аттестатъ, формуляръ, контроль, квитанція, контрамарка, цензура, секретарь, прокуроръ, и т. д., и т. д., —языкъ устанетъ перечислять все.

Здёсь не мёсто разсуждать, почему и какъ сложился этотъ типъ. Что онъ не былъ плодомъ случайности—это признаете и вы, по крайней мёрё на половину. Вы говорите: "не подлежить, разумёется, ни малёйшему спору, что Петръ, разбивъ ограду тъсной, замкнутой въ себъ національности, въ которой пребывала старая Русь, вывелъ ее въ семью европейскихъ народовъ, на путь общечеловъческаго просвыщенія, пробудилъ насъ къ сознанію, и т. д., и т. д. Все это извёстно, въ этомъ отношеніи дёло его безсмертно и погибнуть не можетъ".

Итакъ, нужно было разбить "ограду" и ввести Россію въ семью европейскихъ народовъ. Но съ чъмъ? У себя дома, по совъсти, онъ не имѣлъ организованныхъ силъ. Народъ пребывалъ въ "тяглъ" и для государственной организаціи никакихъ силь дать не могь; изъ прочихъ классовъ: горожане мало чемъ, по положению своему, отличались отъ крестьянства; духовенство не было политическимъ классомъ, особенно въ эпоху, предшествующую реформъ; дворянство не было помъстнымъ, земскимъ классомъ, а совершенно и начисто служилымъ. Петръ и принялся за устройство этого служилаго сословія для потребностей службы, т.-е. изъ приказовъ пересадилъ его въ коммиссіи и канцеляріи, вмѣсто воеводъ и прочихъ правителей надёлаль комендантовъ, ландратовъ, камерировъ, рентмейстеровъ, ландрихтеровъ и т. д. Что эти учрежденія, не могли быть "въковъчны", это понятно само собою. И Петръ, и его преемники въ существъ преобразовывали только формы государственной службы и порядки правительственной даятельности, а эти формы и порядки вездъ въ высшей степени измънчивы, особенно же когда государственная машина живетъ сама по себъ, безъ всякой опредъленной связи съ общественною жизнью и дъятельностью. "Европейничанье" въ этомъ отношеній ни при чемъ. Посмотрите, какъ мѣнялись, перетасовывались, сокращались и расширялись приказы временъ московскихъ! Со времени Петра явилось гораздо больше опредѣленности и устойчивости въ правительственной дѣятельности, чѣмъ было ея до него часто съберением пореждения пореждения

Но каковы бы ни были достоинства или недостатки этого типа, нельзя отвергнуть того факта, что въ одинъ прекрасный день и правительство, и общество сознали, что Россія переросла его, что дальше идти по этому пути некуда. Съ 1856 года началось перерожденіе Россіи, т.-е. переходъ отъ одного типа къ другому, окончательныя очертанія котораго виднѣются лишь въ будущемъ, до котораго мы, въроятно, не доживемъ.

Итакъ, вы видите, насколько можно признать, что общественное движеніе, начавшееся двадцать літь тому назадь, есть плодъ "европеизма". Признать это, значило бы утверждать, что въ данномъ случав европеизмъ возсталь на европеизмъ. На двлв этого не было. Преобразовательное движение было привътствовано всъми нашими школами одинаково, и славянофилами, и западниками. Когда оно пріостановилось, когда почувствовался даже попятный ходъ къ "XVIII въку", когда изъ-за уходившаго въ землю "мирового посредника" показались совствить другія и не-земскія фигуры, то пріостановки эти болізненно отозвались въ сердцахъ всіхъ. Публицистические труды Самарина, Кошелева и ваши собственные громко свидътельствують о томъ. Очевидно, что и тъмъ, и другимъ (т.-е. и славянофиламъ, и западникамъ) въ движении шестидесятыхъ годовъ было нѣчто одинаково дорогое, близкое. И это нъчто опредёлить очень легко: это быль элементь общественности, проникавшій, наконець, въ область приказнаго государства, образовавшагося по бюрократическому типу старой Европы.

Пора признать факты. Старое Московское государство, особенно въ последній періодъ его существованія, было государствомъ прижазнымь. Глазъ историка не можеть открыть въ немъ серьезныхъ общественных элементовъ, способныхъ играть сколько-нибудь само--стоятельную роль. Именно это приказное государство восприняло впоследстви европейскія формы XVIII века, заимствовало у Европы свою терминодогію, устройство и пріемы. Оно же сдёдалось проводникомъ того "европеизма", твхъ "шаблонныхъ" европейскихъ формъ, которыя вызывають вашъ протестъ, какъ вы сами обстоятельно показываете это въ руководящей стать в 2-го № Руси. Вы это сами признаете, но по совершенно непонятнымъ причинамъ не хотите выдымить дорогихъ намъ всёмъ начатковъ національнаго движенія, связаннаго съ освободительною политикою нынёшняго царствованія, изъ старых въній, сходящихъ уже со сцены и не имъющихъ уже жизненной силы. Вотъ почему я ръшаюсь утверждать, что вы невърно оцънили значение нашего времени.

Съ этой точки зрѣнія, какое значеніе могли имѣть общественныя преобразованія императора Александра II, какъ не значеніе великаго толчка къ развитію національных элементовъ въ нашемъ обществѣ?

Въ современныхъ движеніяхъ вы преслѣдуете "европеизмъ", какъ будто кромѣ "европеизма" въ нихъ нѣтъ ничего; какъ будто побѣдою надъ европеизмомъ, какъ будто исцѣленіемъ отъ этого недуга будетъ устранено все зло навѣки-вѣковъ. Но мнѣ сдается, что вашъ молотъ поднятъ не надъ врагомъ, но и надъ другомъ; мнѣ сдается, что вашъ ударъ направленъ на едва начинающееся у насъ начіональное движеніе, явившееся на свѣтъ вмѣстѣ съ освобожденіемъ крестьянъ. Вы сами говорите, что съ освобожденіемъ крестьянъ у насъ началось что-то другое, а затѣмъ опять твердите объ одномъ "европейничаньи". Отъ этого и выходитъ, что земскія, напримѣръ, учрежденія, съ одной стороны, оказываются у васъ "залогомъ", а съ другой, носятъ печать "европеизма". Прибивая одно, вы ударяете и по другому. Стремясь вырвать плевелы, бойтесь вырвать пшеницу,—ея у насъ немного.

#### III.

Вы увлеклись архитектурнымъ сравненіемъ. Васъ остановило слово "вѣнчать зданіе" и, по поводу этого слова, вы написали цѣлый архитектурный трактатъ съ "фундаментомъ", "стропилами", "державами", "кирпичами" и т. д. Мнѣ кажется, что это сравненіе ошибочно. Споръ не въ словахъ, а, какъ вы увидите, въ самой сущности дѣла.

Государство, въ смыслѣ живого, народнаго цѣлаго, не есть зданіе, а извѣстная форма общенія живого модей, людей съ душою, съ пятью чувствами, съ разумомъ, съ волею, т.-е. со всѣмъ тѣмъ, чѣмъ надѣлилъ человѣка Господь, создавшій его по образу своему и подобію. Все, что дѣлается въ государствѣ, дѣлается или творится чрезъ этихъ людей. Отъ степени развитія этихъ творческих силъ зависитъ благоденствіе или упадокъ страны. Состояніе земледѣлія, промышленности, торговли, "своевременное" поступленіе податей, боевая готовность страны, отправленіе правосудія, успѣхи наукъ, медицинская помощь и совершенство санитарной части,—все одинаково зависитъ отъ того, въ какой мѣрѣ человѣкъ исполняетъ и можетъ исполнить Божью заповѣдь: "въ потѣ лица съѣси хлѣбъ твой".

Вотъ почему эти живые люди менье всего могутъ быть и

должны быть разсматриваемы какъ "кирпичи", изъ которыхъ можетъ быть сложено какое угодно государственное "зданіе". Если государство въ самомъ дёлё обратится въ зданіе, то наилучшее зданіе въ этомъ родъ, будь это Миланскій соборъ, будеть неизмъримо хуже последняго поселка, последняго уезда. Пусть это зданіе простоить вжка, пусть взоры многихъ поколжній обращаются къ нему съ удивленіемъ, и все-таки оно будетъ говорить только о величіи зодчаго и о полномъ ничтожествъ "кирпичей", изъ коихъ оно сложено. Римская имперія попробовала быть "зданіемъ" и не оглянулась, какъ ея покои наполнились "варварами", которые, положимъ, преклонялись передъ величіемъ "сооруженія", но тъмъ не менъе разнесли его по кирпичу, предварительно выгнавъ хозяина и расхитивъ всѣ его стяжанія. Византійская имперія также была "зданіемъ", но и ея покои наполнились "варварами", пострашнье вандаловъ и готовъ, -- варварами, отъ которыхъ христіанскій міръ до сихъ поръ не можетъ очистить эту прекрасную землю.

Говорю это къ тому, что вы, полемизируя противъ своихъ противниковъ, отвергая ихъ архитектурный планъ, сами выступаете съ своимъ планомъ. Мнъ кажется, что въ какомъ бы зданіи ни пришлось лежать живымъ кирпичамъ, положеніе ихъ будетъ не легче.

Государство не *строится*, а живеть въ лицѣ всѣхъ насъ, незамѣтныхъ человѣчковъ, какъ жило оно въ лицѣ нашихъ отцовъ и дѣдовъ, и какъ будетъ (если Богъ поможетъ) жить въ нашихъ дѣтяхъ и внукахъ. И живетъ оно въ насъ потому, что мы нашимъ сознаніемъ восприняли отъ нашихъ отцовъ извѣстную сумму нравственныхъ понятій; будетъ оно жить, если дѣти и внуки воспримутъ эти понятія, пріумноженныя и очищенныя, отъ насъ.

Итакъ, если уже дѣло идетъ о параллеляхъ, то вмѣсто архитектурной параллели слѣдовало бы взять иную, физіологическую, что ли. Дѣло идетъ вовсе не о томъ, какъ выстроитъ государственное "зданіе", а о томъ, чтобы государство росло и развивалось въ насъ самихъ и чрезъ насъ, т.-е. въ нашемъ сознаніи и трудами нашихъ рукъ и нашего мозга. А для этого нужно, прежде всего, спроситъ, при какихъ условіяхъ возможенъ нашъ собственный нравственный ростъ, т.-е. при какихъ условіяхъ мы будемъ становиться нравственнье, трудолюбивѣе, чище, образованнѣе, крѣпче характеромъ, рачительнѣе къ пользѣ общей; при какихъ условіяхъ эта святая идея отечества будетъ ближе нашему сердцу и пониманію; когда русская земля выпуститъ изъ своей среды не только большихъ Мининыхъ и Пожарскихъ, способныхъ спасти Россію въ чрезвычайныя времена бѣдствій, а вотъ маленькихъ Мининыхъ, способныхъ, изо дня въ день, изъ году въ годъ, тянуть обществен-

ное тягло, не надъясь на намятники, ни на другіе знаки вниманія отъ потомства, а просто по долгу совъсти?

Въ этомъ все дело. Пока вниманіе законодателей или всёхъ, кому о семъ вёдать надлежить, не будетъ обращено на этомъ предметь—ничего не будетъ. Стройте зданіе въ какомъ хотите стилё—въ готическомъ, или самоновёйшемъ французскомъ, въ стилё "возрожденія" или по плану Василія Блаженнаго, возвысьте его до небесъ и явите міру неслыханные и невиданные образцы,—не будетъ на немъ благословенія Божія, ибо Богъ, давшій человёку живую душу, живой же души отъ него и требуетъ, и не есть онъ Богъ мертвыхъ, но живыхъ.

Итакъ, не архитектуры, но жизни. Особенно теперь! \*

Кто, въ настоящее время, решится, съ полнымъ дерзновениемъ и не страшась отвъта въ день судный, предлагать Россіи какой-бы то ни было архитектурный планъ для ел переустройства? Довольно уже переустроивалось, надстроивалось, пристроивалось, прилъпливалось, — пора подумать о людяхъ. Почему въ Англіи, въ этой, поистинь, консервативной и поистинь прогрессивной странь умьють обходиться съ самыми отжившими учрежденіями, съ самыми нелівпыми среднев вковыми обычаями, обращая самое эло въ благо? Именно потому, что страна эта начала свое политическое поприще не съ зданія, а съ обезпеченія человіческих правъ и достоинствъ. Величайшая ошибка всей континентальной Европы и особенно Франціи состояла именно въ томъ, что она больше всего обращала вниманіе на "зданіе", а не па человіка. Сколько она ихъ понастроила! Сколько стилей, сколько фронтоновъ, увънчанныхъ то красною шапкою, то императорскимъ орломъ, то обветшавшею короною Бурбоновъ, то подделанною короною Орлеановъ, то трехцветнымъ знаменемъ! А человъкъ и его достоинство? Для порядка и его права были занесены въ разныя деклараціи и конституціи; но на діль не было правительства, которое бы ихъ не попирало, не глумилось надъ ними самымъ нахальнымъ образомъ, принося ихъ въ жертву величію "зданія" и чистотъ "стиля". Что же вышло? А вышло то, что и теперь "свободолюбивая" республика занимается травлею невинных монаховъ, да волочить по улицамъ умирающихъ старцевъ и добивается отмѣны несмъняемости судей.

"Милости хочу, а не жертвы"; "не человѣкъ для субботы, а суббота для человѣка", въ немъ все дѣло. И знаете ли что? Съ великою, непритворною радостью замѣчаю я, что правительственныя лица, нынѣ призванныя къ дѣлу волею монарха нашего, пошли именно по этому пути, т.-е. не по пути устройства зданій, а по пути подъема человѣческой личности и ея достоинствъ.

И на дълъ мы видимъ вотъ что:

Главная и постоянная угроза мичной безопасности каждаго, III-е отдёленіе упразднено, и государственная полиція введена въ кругъ нормальных в установленій. Обезпечить же личную безопасность каждаго есть одинъ изъ главныхъ способовъ вызвать къ жизни творческія силы человёка, ибо безъ этой безопасности человёкъ не творитъ, а прозябаетъ.

Школьная практика, поставившая себъ цълью обратить цълыя покольнія въ кирпичи "зданія" классицизма, разомъ смягчилась, и мы можемъ надъяться на серьезныя улучшенія въ участи нашихъ дътей, т.-е. можемъ надъяться увидъть ихъ людьми.

Однимъ изъ первыхъ дѣлъ новаго управленія было учрежденіе коммиссіи для пересмотра законовъ о печати, съ цѣлью серьезнаго облегченія ея положенія. Стало-быть, дѣло идетъ о томъ, чтобы въ печати говорили люди, а не пріятно пишущія машины.

Въ министерствъ финансовъ уже серьезно озабочены новою податною системою, дабы снять по возможности несоразмърныя тяготы съ народа и тъмъ дать ему возможность хоть нъсколько поправиться въ экономическомъ отношени и развить свои производительныя силы. Нътъ сомнънія, что за измъненіемъ системы податной послъдуетъ и измъненіе паспортной системы, т.-е. обезпеченіе свободы передвиженія, а, стало-быть, и свободы труда.

Извёстно также, что правительство занято вопросомъ объ измёненіи отношеній къ расколу, а занимаясь этимъ вопросомъ, оно несомнённо придетъ и къ вопросу о свободё совёсти вообще, которой вы и Ю. Ө. Самаринъ посвятили столько краснорёчивыхъ страницъ.

Вотъ нѣкоторые факты, указывающіе на направленіе избраннаго пути. Онъ ведетъ къ прямой сущности дѣла, къ настоящему гражданскому воспитанію нашего общества, при которомъ современемъ можно будетъ и "зданіе" выстроить, но кирпичами въ немъ будутъ не люди, которые, напротивъ, будутъ его строителями и жильцами. Тогда подымется и духъ народный, котораго нельзя поднять иначе, какъ поднявъ духъ отдѣльнаго человѣка, ибо не живетъ этотъ духъ гдѣ-нибудь на высотахъ, подобно платоновскимъ "идеямъ", а живетъ онъ въ насъ; и не будетъ его въ насъ — не будетъ его нигдѣ! Можно ли говорить о "подъемѣ народнаго духа", когда растлѣнъ духъ каждаго члена общества?

И другого слова, кром'в растл'внія, употребить не могу. Выражалось оно и въ грубыхъ, отвратительныхъ д'яніяхъ разныхъ Юханцевыхъ, Артемовскихъ, и въ подвигахъ поставщиковъ и пріемщиковъ; выражалось оно и въ вид'в утонченнаго, но не мен'ве гибельнаго хищничества; выражалось оно и въ томъ, что у лучшихъ людей

руки опускались и уходили они тоскливо въ свою норку, повторяя, быть можеть, ваши же стихи:

Слабъйте силы! вы не нужны! Засни ты духъ! давно пора! Разсъйтесь всъ, кто были дружны Во имя правды и добра!

Поднять эти силы, разбудить этотъ духъ, собрать всѣхъ дружныхъ во имя правды и добра, — въ этомъ и заключается призваніе нашего времени, настоящей минуты. Не сдѣлается этого — и ничего не будетъ поправлено. Въ вашъ же "уѣздъ", устроенный хотя бы по народнѣйшимъ началамъ, заползутъ хищники и расточители, погонятъ новоявленныхъ земскихъ людей и гордо сядутъ на ихъ мѣсто, обративъ его въ мѣсто мерзости и запустѣнія.

# СЛАВЯНОФИЛЬСКАЯ ТЕОРІЯ ГОСУДАРСТВА.

(Письмо въ редакцію).

Въ послѣднее время вы (и не вы одни) занимались политическими возэрѣніями славянофиловъ. Но позвольте вамъ сказать, что вы ни на одинъ волосъ не приблизились къ ихъ пониманію. Не виню васъ за это. Для того, чтобъ постигнуть это ученіе, необходимо выйти изъ того круга понятій, съ которыми мы сжились и которыя кажутся намъ нераздѣльно связанными съ общими законами логики. Для этого нужно большое усиліе, но его необходимо сдѣлать—иначе вы никогда не поймете критикуемаго вами ученія.

Яснымъ доказательствомъ такого непониманія славянофильскаго ученія о государств'в служить для меня напечатанный у васъ фельетонъ (№ 149-й Голоса). Авторъ фельетона, приводя изв'єстныя слова К. Аксакова, что "народъ желаетъ для себя одного: свободы жизни, духа и слова", восклицаетъ: "Только одного! Больше и намъ, либераламъ, ничего ненужно"... Ему кажется, что этимъ восклицаніемъ онъ на смерть поразилъ славянофильское ученіе, уличивъ его представителей въ непосл'ядовательности. Но еслибъ авторъ, не торопясь радоваться, далъ себъ трудъ спросить, что разум'яютъ славянофилы подъ словомъ "свобода" — его торжествующій видъ зам'янился бы выраженіемъ глубокаго унынія.

Подъ свободою слова, напримъръ, вст привыкли разумъть обезпеченную закономъ возможность безпрепятственнаго распространенія своихъ мнѣній, подъ условіемъ отвътственности передъ судомъ за проступки, предусмотрѣнные въ законъ.

Какъ видите, въ этомъ ходячемъ опредѣленіи, что ни шагъ, то извѣстное юридическое правило и опредѣленная юридическая форма. Законъ обезпечиваетъ возможность каждому лицу, незапятнанному

преступленіемъ, издавать книги, основывать газеты и журналы. Законъ установляетъ мъру дозволеннаго и недозволеннаго въ пользованіи правомъ слова. Законъ указываетъ, какой судъ долженъ примънять его опредъленія и какъ этотъ судъ долженъ дъйствовать. При этихъ условіяхъ, по общепринятымъ понятіямъ, и установляется свобода печатнаго слова.

По одному судите объ остальномъ. Когда въ умѣ обыкновеннаго человѣка возникаетъ мысль о какомъ-нибудь видѣ "свободы", въ смыслѣ общественнаго начала, тотчасъ это понятіе сопрягается съ понятіемъ юридической нормы, провозглашающей, установляющей и обезпечивающей этотъ принципъ. Каждый привыкъ думать, что вопросъ о свободѣ въ жизни общественной есть именно вопросъ о тѣхъ юридическихъ гарантіяхъ, которыя можетъ дать законъ человѣческой дѣятельности во внъшнихъ ея проявленіяхъ. Этимъ именно начало свободы общественной отличается отъ свободы нравственной. Безъ этой свободы человѣкъ имѣлъ бы свободу мысли, но не имѣлъ бы свободы слова; свободу кѣрованія, но не свободу исповѣданія и т. д.

Таковы общепринятыя понятія. Но теперь я попрошу васъ перенестись въ кругъ совершенно иныхъ воззрѣній. Я затрудняюсь назвать ихъ "славянофильскими", потому что между славянофилами были и есть люди, иначе смотрѣвшіе и смотрящіе на вещи. Но я имѣю въ виду понятія, связанныя съ именемъ K. Аксакова и усердно пропагандируемыя газетою Pycb.

Коренная черта этого политическаго ученія состоить именно въ отрицаніи необходимости всяких придических формь, создаваемых для обезпеченія разных личных и общественных правъ. Эти формы даже претять представителямь означеннаго ученія—почему, мы увидимь ниже. Но прошу вась хорошенько запомнить эту первую черту. Она многое разъяснить вамъ впослъдствіи и, сверхъ того, тотчась же укажеть вамъ на одно ходячее заблужденіе насчеть этой отрасли славянофиловь.

Именно у насъ принято думать, что славянофилы отрицаютъ "западныя формы". Но они идутъ гораздо дальше: они отрицаютъ необходимость формъ вообще. Ихъ политическое ученіе есть теорія юридически-безформеннаго государства, государства "по душъ", государства, построеннаго на однихъ нравственныхъ началахъ.

Этимъ и объясняется, во-первыхъ, почему славянофилы, отрицая "западныя формы" (въ чемъ они встрътились со многими изъ нашихъ "западниковъ"), никогда не могли дать указаній на формы "національныя" и донынъ ограничиваются простымъ отрицаніемъ, восклицая при видъ всякой формы, попавшей въ наше законодательство: "казенщина", "иноземщина", "духовное рабство", "средоствніе"? Этимъ объясняется, во-вторыхъ, и то странное обстоятельство, что эти люди, искренно и непритворно желающіе и свободы въроисповъданія, и свободы слова, и всякихъ другихъ хорошихъ вещей, топорщатся и кричатъ при мальйшей попыткъ дать какуюнибудь юридическую форму означеннымъ "свободамъ".

Вамъ, конечно, представится непонятнымъ, какимъ образомъ могла сложиться столь оригинальная государственная теорія. Постараюсь вамъ помочь. В одо возвителя для дочки

Дайте волю своей фантазіи и представьте себъ человьческое общество, состоящее изъ людей, настолько выше обыкновенныхъ, что ихъ, безъ всякаго кощунства, можно уподобить ангеламъ. Духовная, внутренняя жизнь ихъ настолько развита и такъ поглощаетъ всв ихъ помыслы, что на все "внъшнее" они смотрятъ съ презръніемъ. Они не знаютъ земныхъ интересовъ; они чужды всякихъ матеріальныхъ страстей; во всъхъ дъйствіяхъ своихъ они руководятся не своекорыстіемъ, а высочайшею любовью къ ближнему. Единственное совершенство, котораго они хотятъ—совершенство нравственное. Даже на матеріальныя занятія, каковы земледъліе, промыслы, торговля, они смотрятъ не какъ на средства "стяжанія", а какъ на школу къ тому же нравственному добру. Слъдовательно, и вопросы собственности, обмъна личныхъ услугъ и т. д. не играютъ въ ихъ жизни такой роли, какую они играютъ въ обществахъ обыкновенныхъ люлей.

Вообразивъ себъ подобное общество, скажите, нужны ли такимъ людямъ внѣшніе законы и юридическія формы, проводящіе границу между моимъ и твоимъ, раздѣляющіе людей на обособленные классы и единицы? Нужны ли законы, постоянно напоминающіе людямъ, что они не братья, живущіе въ высшемъ духовномъ единеніи, но что они подвержены страстямъ, способны къ зависти, къ мести, къ гнѣву и къ нарушеніямъ правъ ближняго? О, для такихъ людей всѣ эти формы и формулы были бы оскорбленіемъ! Они коробили бы то нравственное чувство, которымъ живутъ эти люди. Чувство это—любовъ, стремящаяся къ согласто, какъ къ высшему выраженію нравственнаго тождества людей. А законъ есть вѣчное свидѣтельство ихъ не тождества, различія, даже раздора, которые законъ старается примирить.

Воюсь, что картина такого всесовершеннаго общества вышла не особенно яркою. Что же дѣлать! Я не славянофилъ, не поэтъ, не моралистъ. Я скромный юристъ. Но утѣшаю себя тѣмъ, что читатель настолько прозорливъ, что сквозь блѣдныя черты моей картины онъ, духовными очами своими, разглядитъ картину, въ сотни разъ

нышнѣйшую, и окончательно вознесется отъ этой грѣшной земли туда, гдѣ обитаетъ это удивительное общество.

Но для чего возноситься? Для чего искать вдали то, что находится подлё насъ? Да, этотъ удивительный народъ есть русскій народъя от подления подления подражения подления подражения подления подражения подражен

Такъ говорятъ славянофилы. Нашъ народъ не только одинъ между всѣми другими народами земного шара воспринялъ истинную религію—это могло быть дѣломъ историческихъ событій, но онъ, по природнымъ качествамъ своимъ, по естеству, настоящій христіанинъ, и только христіанинъ. По всѣмъ своимъ стремленіямъ онъ— носитель и представитель высшей нравственной истины. Поэтому, онъ чувствуетъ себя предназначеннымъ къ жизни духовной, созерцательной, чуждой земныхъ дрязгъ и плотскихъ помысловъ. Поэтому, онъ, какъ говоритъ К. Аксаковъ, народъ пеполитическій, т.-е. чуждый всякихъ попеченій о земномъ могуществѣ, которыя отвлекали бы его отъ истиннаго его назначенія. Поэтому, далѣе, онъ не любитъ внѣшнихъ, юридическихъ формъ, опредѣляющихъ жизнь, а потому ее "стѣсняющихъ". Его идеалъ— "міръ", община, члены которой живутъ братскимъ согласіемъ, единеніемъ въ духѣ, подобно общинамъ первыхъ христіанъ.

Но такъ какъ этотъ необыкновенный народъ и его общины, по волѣ судебъ, живутъ не на небесахъ, а на землѣ; такъ какъ они окружены своекорыстными сосѣдями, которые пропитаны разными земными помыслами; такъ какъ въ его собственной средѣ могутъ завестись "лихіе люди", способные путемъ "разбойныхъ, убивственныхъ и татебныхъ дѣлъ" смутить покой общины, то и этому народу понадобилось государство, какъ внъшняя мощь, охраняющая "свободу и самостоятельность" его духовной жизни.

Но откуда взять это государство? Самъ народъ, какъ сказано, не захотѣлъ быть государствомъ, потому что это значило бы отказаться отъ своего достоинства, отречься отъ духовныхъ интересовъ. Государство нужно было призвать извнѣ, что и было сдѣлано, если вѣрить Несторовой лѣтописи и не вѣрить изысканіямъ г. Иловайскаго. Съ этой минуты народъ сложилъ съ себя попеченіе о всемъ внѣшнемъ для того, чтобъ съ новою силою устремиться къ внутреннему и духовному.

Оставимъ его на этомъ актѣ и обратимся къ "государству". Положеніе государства нельзя не признать крайне затруднительнымъ. Государство, по ученію славянофиловъ, есть внѣшняя, матеріальная сила; она, по той же теоріи, приглашена стать въ союзъ съ элементомъ начисто духовнымъ, т.-е. съ народомъ. Еслибъ при этомъ означенной "матеріальной силъ" было указано подавить духовную жизнь въ народѣ, то всѣ затрудненія разрѣшились бы просто и ясно. Но тѣ же славянофилы предъявляють къ "матеріальной силѣ" очень существенное требованіе — охранять свободу духовной жизни народа. Мало того: дабы "государство" не выродилось окончательно въ грубую матеріальную силу и тѣмъ самымъ не впало бы въ бездну грѣха, оно не должно отрѣшаться отъ духовныхъ стихій народа, должно подчиняться ихъ вліянію.

Какъ это сдёлать? Какъ найти эту квадратуру круга? На это у славянофиловъ нётъ сноснаго отвёта. При самомъ сильномъ напряженіи ума невозможно понять ихъ разглагольствованій о единеніи государства съ народомъ, о воспріятіи государствомъ "народной правды" и т. д., и т. д. Невозможно, говорю я, понять этого, потому что бёдная человёческая мысль не можетъ ни уловить, ни обнять ничего безформеннаго, не имѣющаго образа и видимости. Обыкновенно устроенный человѣкъ широко раскроетъ глаза, когда ему начнутъ доказывать о существованіи музыки безъ звуковъ, гармоніи безъ аккордовъ, тяготѣнія безъ тяжести, мышленія безъ формъ сужденія и т. д.

А между тёмъ, что же, какъ не "музыку безъ звуковъ" проповъдываютъ наши славянофилы, возвъщая сочетание безформеннаго государства съ безформенною "духовною свободою"? Тутъ ужъ прекращаются средства обыкновеннаго суждения и начинается область "не любо, не слушай".

Что же будете вы имъ доказывать? Въ чемъ станете убъждать? Когда человъкъ доказываетъ, что жилища вообще ненужны, толковать съ нимъ о сравнительныхъ удобствахъ того или другого архитектурнаго стиля—занятіе безплодное.

Мнѣ кажется, что споръ съ славянофилами только тогда будетъ поставленъ на надлежащую почву, когда имъ, прежде дальнѣйшихъ разсужденій, предложать слѣдующій простой вопросъ:

Нужны ли вообще для государственной жизни юридическія формы? Если они поставять себѣ этоть вопрось прямо и добросовѣстно (а иной постановки оть нихъ ожидать нельзя), то у нихъ сразу откроются глаза на многое, что прежде лежало внѣ ихъ пониманія.

Рѣшая означенный вопросъ, они, во-первыхъ, неизбѣжно придутъ къ заключенію, что русскій народъ не есть совершенно особенный народъ. Съ намѣреніемъ подчеркиваю слово "совершенно", потому что насчетъ особенности русскаго народа не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, точно такъ же, какъ насчетъ особенности всѣхъ другихъ народовъ. Каждый народъ—французскій, англійскій, италіанскій, нѣмецкій и т. д.—есть народъ "особенный", въ томъ смыслѣ, что каждый изъ нихъ образуетъ самостоятельную и самобытную

личность. Въ этомъ смыслѣ народъ не особенный есть нелѣпость, логическое противорѣчіе. Но такую же нелѣпость представляетъ понятіе о совершенно особенномъ народѣ, т.-е. народѣ, составляющемъ исключеніе изъ всѣхъ народовъ земного шара, народѣ, не подчиняющемся въ развитіи своемъ общимъ законамъ матеріальнаго и нравственнаго міра, народѣ, являющемся воплощенною и осуществившеюся утопіей.

Понявъ это, они, въроятно, дадутъ больше опредъленности своему желанію, чтобъ Россія не обратилась въ  $E_{\theta pony}$ . Если это желаніе должно означать, что русскіе, какъ народъ особенный, не должны преобразиться въ другой особенный народъ, напримъръ, въ нъмцевъ или англичанъ, то это желаніе очень похвальное, потому что утрата народомъ своей нравственной личности, обращение его въ этнографическій, служебный матеріаль для развитія другихъ народовъ-въ самомъ дълъ, величайшее несчастіе. Но совсъмъ иное значеніе имветь желаніе, чтобъ Россія не была Европой, т.-е., чтобъ она стала въ сторонѣ отъ европейскаго развитія, въ которомъ она, такъ или иначе, участвуетъ не одну сотню лѣтъ. Такое желаніе болѣе чёмъ странно, потому что Россія есть Европа и русскій народъ есть народъ европейскій. Если славянофиламъ желательно имъть ясное и неопровержимое тому доказательство, то, не говоря о многомъ другомъ, укажемъ имъ на одинъ "признакъ", который въ ихъ глазахъ долженъ имъть особенное значение.

Русскій народъ имветъ крвпкое сознаніе своей національности и умфетъ твердо и мужественно отстаивать свою самостоятельность отъ всякихъ внъпінихъ посягательствъ. Именно это качество есть отличительный признакъ народовъ европейскихъ, въ отличіе ихъ отъ народовъ восточныхъ. Восточные народы также имфютъ свои "особенности" и кръпко держатся за нихъ. Но у нихъ это чувство "особенности" является только началомъ косности, не содержить въ себъ ничего не только творческаго, но и способнаго къ воспріятію и самостоятельной переработкъ общечеловъческаго. Отъ этого всъ восточные народы, при столкновении съ европейскими народами и ихъ цивилизаціей, развращаются, разрушаются и гибнутъ. Русскій народъ, столкнувшись съ европейскою цивилизаціей, не только не развратился и не погибъ, но началъ воспринимать эту цивилизацію, какъ нъчто свое, не переставая, въ то же время, быть самимъ собою. Великій Ломоносовъ является типическимъ выразителемъ этихъ свойствъ нашего народа и, вмъстъ съ тъмъ, европейских его свойствъ. Возможенъ ли Ломоносовъ въ Китаѣ или въ Персіи? Скажемъ больше. Сознание нашей національности просвётлялось и укрёплялось по мірь проникновенія въ нашу среду европейской цивилизаціи. Яснымъ доказательствомъ тому служать сами славянофилы, въ которыхъ это сознаніе было доведено до преувеличенныхъ размѣровъ. Такая школа не могла бы появиться въ XVI-мъ или XVII-мъ вѣкѣ. Тогда національное чувство выражалось въ формѣ коснаго отрицанія всего "иноземнаго". Напротивъ, доямельное, такъ сказать, сознаніе народности у славянофиловъ было подготовлено столѣтіемъ европейскаго просвѣщенія. Если искать для славянофильства какой нибудь "параллели", то ее можно найти не въ московскихъ стрѣльцахъ и старовѣрахъ, а въ номецкихъ романтикахъ, съ такою же силою выразившихъ національное чувство, возмутившееся противъ иноземнаго давленія.

Итакъ, славянофильство — явленіе европейское, и славянофилы суть такіе же "птенцы гнѣзда петрова", какъ и презираемые ими "западники". Безъ Петра не было бы славянофиловъ и не только потому, что славянофилы протестовали противъ крайностей петровой реформы, противъ разныхъ несообразностей правительственной системы "петербургскаго періода", но и потому, что безъ средствъ просвѣщенія, данныхъ реформою Петра, славянофилы не достигли бы сознанія національности, сознанія извѣстныхъ правъ народности.

Это приводить насъ еще къ одному важному пункту, на который славянофиламъ придется обратить вниманіе при р'вшеніи указаннаго выше общаго вопроса. Славянофилы не безъ основанія гордятся, что въ нихъ кръпко сознаніе личности народной. Но они могли дойти до этого сознанія не иначе, какъ чрезъ предварительное сознание своей собственной личности. Такъ оно было вездъ. Національная пропов'єдь Фихте-Старшаго вышла изъ его философіи субъективнаго идеализма, а эта философія вполнъ соотвътствовала его личному характеру, стойкому, воспріимчивому и живому. Основатели нашего славянофильскаго ученія точно такъ же были люди типичные, характера крыпкаго и оригинальнаго. Такимъ образомъ, простыя біографическія данныя о нашихъ первыхъ славянофилахъ могутъ лучше всего доказать ту истину, что къ сознанію народности нельзя придти иначе, какъ черезъ самосознаніе. Самосознаніе жеесли не принимать въ разсчетъ исключительныхъ натуръ-обусловливается такими формами жизни, которыми обезпечивается матеріальная и духовная свобода человека. Странно было бы говорить о возможности "самосознанія" въ крѣпостномъ крестьянинъ или даже въ крестьянинъ государственномъ, при прежнихъ формахъ "попечительства" надъ этимъ сословіемъ. Напротивъ, самосознаніе у насъ впервые явилось въ средъ привилегированныхъ классовъ, привилегіи которыхъ хоть сколько-нибудь обезпечивали ихъ личную безопасность и свободу. Въ этой средъ зародились всъ духовныя стремленія разныхъ направленій, которыми мы живемъ до сихъ поръ. Пушкинъ могъ выйти только изъ этой среды точно такъ же, какъ и Хомяковъ, Грановскій такъ же, какъ К. Аксаковъ, Тургеневъ такъ же, какъ Кирѣевскіе, и др.

Отсюда, кажется мив, неизбежно вытекаеть такое заключение: если славянофилы действительно желають "свободы духовной жизни народа" и подъ этою свободою не разумёють свободы отъ права, то они столь же естественно должны желать духовной свободы каждой отдёльной личности. Полагаемъ, что сами славянофилы признають, что "свободный народъ, состоящій изъ несвободныхъ людей", есть решительный абсурдъ.

Но такая цёль можеть быть достигнута только тёмъ, что славянофиламъ кажется "не стоющимъ вниманія", т.-е. юридическими формами, обезпечивающими личность, и, даже больше того—создающими ее. Да, создающими; славянофиламъ такая мысль можетъ показаться очень странною, тёмъ не менёе, это своего рода 2—2—4. Доказать это довольно легко.

Что такое человъческая личность, какъ не извъстное общественное начало, какъ элементъ государства? Она не есть совокупность костей, мяса, жиль, крови и кожи, т.-е. разныхъ анатомическихъ и зоологическихъ элементовъ, образующихъ животное бытіе человъка; она не есть и совокупность разныхъ духовныхъ и умственных в способностей, потому что способности эти пропадуть втунь, если человъкъ не будетъ имъть законной возможности проявлять ихъ во внёшнихъ актахъ. Личность получаетъ дёйствительное, практическое значение въ обществъ, когда она возводится на степень лица́ (persona), а лицо образуется чрезъ совокупность законныхъ правъ, обезпечивающихъ матеріальную и духовную жизнь человъка. Поскольку развиты эти права, постольку существуетъ лицо, постольку же существуеть и самь человъкь, какь Ζῶον πολιτιхоу. Если законы не обезпечивають собственности, свободы, труда и крвпости обязательствъ — и человвкъ, какъ субъектъ гражданскаго права, не существуетъ: онъ ничто. Если законы не обезпечиваютъ возможности правильнаго выраженія духовных вспособностей человъка, его мысли, въры, художественнаго творчества-онъ не существуетъ въ качествъ элемента "духовной жизни" народа. Итакъ, нътъ личности безъ права, нътъ и права безъ личности, а безъ того и другого нътъ общества, а есть только стадо. Примите этотъ скромный юридическій элементь изъ человіческих обществь, устраните изъ него эти идеи лица, закона, права, и общество мгновенно уничтожится; самъ человъкъ, какъ существо общественное, перестанетъ существовать. Та гармонія духовнаго и телеснаго, которая дается ему общежитіемъ, исчезнетъ. Люди (и такова доля огромнаго большинства) обратятся въ животное состояніе или (таковъ удѣлъ немногихъ, въ томъ числѣ, конечно, и славянофиловъ) въ существа безтѣлесныя, живущія "въ духѣ". Но это Ζῶον πολιτιχόν, существо политическое и общественное, которое мы такъ любимъ по старой памяти и изъ уваженія къ великолѣпному зрѣлищу лучшихъ государствъ, древнихъ и новыхъ—это существо пропадетъ безъ слѣда.

Но, скажуть славянофилы, развъ права, а слъдовательно, и личность человъческая создаются? Развъ человъкъ не имъетъ "естественныхъ" правъ, въ числъ которыхъ право на "духовную свободу" есть первъйшее? Увы! Славянофилы при всей своей "самобытности", придерживаются, однако, очень устарёлой и давно брошенной западной теоріи "естественнаго права". Естественныхъ правъ, т.-е. правъ, не созданныхъ въ общежитіи, нътъ. Каждое общество выработывало долгимъ и часто мучительнымъ трудомъ этотъ юридическій элементь, оставляя за собою безправіе, рабство, всв виды угнетенія, и стойкость. И эти драгоціннійшія блага добывались человъчествомъ чрезъ постепенные успъхи государственности. Чъмъ выше становилось понятіе о государствъ, чъмъ больше очищалось оно отъ примъсей временъ завоевательныхъ и вотчинныхъ, тъмъ выше становилось понятіе о человікі и народі, и наобороть, возвышавшееся понятіе о человъкъ возвышало и идею государства, очищало воззрвнія на его цвль и на формы его двятельности.

Отсюда можно видѣть, что дѣйствіе государства на народъ гораздо глубже, чѣмъ это думають славянофилы, и что отношеніе его къ "народу" не рѣшается только тѣмъ, что оно не должно "вступаться" въ духовную жизнь народа. Нѣтъ, государство не есть только "внѣшняя сила"; оно имѣетъ и великую иравственную миссію—чрезъ улучшеніе формъ жизни возвышать значеніе и достоинство человѣка, а чрезъ это значеніе и достоинство всего народа. И въ этомъ, опять-таки, состоитъ характеристическая черта европейскихъ государствъ, въ отличіе ихъ отъ государствъ азіатскихъ. Отъ азіатскихъ государствъ европейскія отличаются именно степенью уваженія и достоинства, какими пользуется въ нихъ человѣческая личность. И именно потому, что Россія смогла понять это начало и воспріять его, она также есть государство европейское.

Такъ поступали всѣ государства, достойныя этого имени. Такъ, въ общихъ чертахъ, поступало и наше государство, особенно со временъ Петра Великаго. Много и много обвиненій лежитъ на правительственной системѣ, имъ основанной. Не будемъ говорить о нихъ, тѣмъ болѣе, что о нихъ говорится довольно. Но есть въ этой эпохѣ, въ этомъ "петербургскомъ періодѣ" свѣтлая сторона, на которую

славянофилы упорно не хотять обратить вниманіе. Это—усп'єхи, сділанные въ теченіе означенной эпохи началами *законности* и формами личныхь правъ сравнительно съ временами московскими.

Петръ Великій, какъ извѣстно, очень заботился о развитіи коллегіальнаго начала въ управленіи и объясняль эту заботу тѣмъ, что "старые судьи дѣлали, что хотѣли, ибо излишнюю мочь имѣли". Въ этихъ немногихъ словахъ содержалась цѣлая программа, и если она не осуществилась, то благодаря тому, что Петру пришлось сажать въ коллегіи "ветхихъ" людей, привыкшихъ дѣлать, "что хотѣли". Затѣмъ, Екатерина II, своими грамотами дворянству и городамъ, создаетъ разряды свободныхъ людей, снабженныхъ личными и имущественными правами, которыхъ нельзя отнять у нихъ безъ суда. Личная свобода является въ первый разъ въ видѣ привилегій, но привилегіи эти постепенно распространяются и на другіе разряды людей и стремятся сдѣлаться общимъ правомъ.

Противъ этого можно сказать, что "законность", основанная Петромъ Великимъ, часто обращалась въ канцелярскую формалистику, не исключавшую произвола, и что "привилегіи" давали возможность однимъ классамъ угнетать другіе. Все это върно. Но идея, дурно выраженная, однако, не умирала. Каждое преобразовательное царствованіе развивало ее, слъдовательно, продолжало дъло Петра.

Недавно, газета Pycb утверждала, что система "петербургскаго періода" дошла до своего апогея въ царствованіе императора Николая. Не безъ удивленія прочли мы такое смѣлое завѣреніе. Что общаго между Петромъ, преувеличенно благоговѣвшимъ предъ Западомъ, и императоромъ Николаемъ, почти воспретившимъ поѣздку за границу? Мы привыкли думать, что время императора Николая было временемъ реакціи противъ идей и стремленій, накопившихся въ теченіе XVIII-го и начала XIX-го вѣковъ.

Говоримъ это къ тому, чтобъ устранить еще одно завъреніе Pycu, именно, будто бы императоръ Александръ II-й, чрезъ головы Екатерины и Петра, подалъ руку царямъ Өедору и Борису. Совершенно напротивъ, милостивые государи. Покойный Государь явился смълымъ продолжателемъ Петра и Екатерины; онъ возстановилъ то теченіе нашей общественной жизни, какое она имъла до 1815 года, и, затъмъ, было прервано на сорокъ слишкомъ лътъ; онъ ввелъ Россію снова въ европейское русло, освободивъ крестьянъ, преобразовавъ судъ и мъстное управленіе. Подъ вліяніемъ его преобразованій начало законности получило больше шансовъ на жизнь, потому что формы канцелярскаго управленія стали уступать мъсто формамъ общественнымъ, а личныя права, таившіяся прежде подъ покровомъ привилегіи, теперь дъйствительно обращаются въ общее

достояніе. Можно ли серьезно и не впадая въ жесточайшую поэзію, вывести освобожденіе крестьянъ, судебную и земскую реформы, зачатки гласности, всеобщую воинскую повинность, "Городовое Положеніе" и все прочее изъ идеаловъ временъ московскихъ? Это можно сказать, какъ это и дѣлаетъ газета Русь, но доказать невозможно. Къ чему обманывать себя и другихъ? Почему не признаться, что въ теченіе послѣднихъ двадцати шести лѣтъ мы сдѣлали больше, чѣмъ когда бы ни было, шаговъ по европейской дорогѣ? Къ чему стыдиться этого? Что за позоръ такой находиться въ средѣ европейскихъ народовъ?

Послѣднее замѣчаніе. Если славянофилы согласятся со сказаннымъ выше, имъ легко будетъ понять истинный смыслъ такъ называемыхъ "западническихъ" стремленій. Они поймутъ, что самое названіе это не имѣетъ смысла, какъ (между нами сказать) утратило свой смыслъ и славянофильство.

Славянофиламъ кажется, что существо противоположныхъ имъ стремленій состоитъ въ "рабскомъ" подражаніи Западу, противъ котораго они призваны ратовать всёми силами; имъ кажется, что конечная цёль "западничества" состоитъ непремённо въ измёненіи существующей у насъ формы правленія, и Н. Я. Данилевскій уже нарисовалъ шутовскую картину шутовского русскаго парламента.

Но пусть они поставять себѣ слѣдующій вопросъ: нужны ли, независимо отъ вопроса о формѣ правленія, извѣстныя юридическія формы, извѣстная доза законности въ управленіи (просимъ ихъ замѣтить это у) для обезпеченія тѣхъ благъ, о которыхъ они такъ много говорятъ? Они вольны, конечно, дать отвѣтъ отрицательный; но это не помѣшаетъ ихъ противникамъ утверждать, что пока свобода печати не обезпечена законами, ея не будетъ, пока свобода вѣроисповѣданія не ограждена законными правилами, ея не будетъ, и что, поэтому, прекрасныя слова К. Аксакова "народъ желаетъ для себя одного: свободы жизни, духа и слова", останутся прекрасными словами и будутъ возвѣщать объ исканіи сухой воды, свѣтлаго мрака, холоднаго огня и тому подобныхъ полезныхъ вещей.

Но пока они будуть заниматься этою политическою астрологіей, гг. Катковы преспокойно вытащуть у нихь эту "свободу жизни, духа и слова", какъ вытаскивають носовой платокъ у зазѣвавшагося "явѣздочета". И вытащуть.

Не пора ли признать, что въ настоящее время задача каждаго одареннаго Богомъ человъка состоитъ не въ борьбъ съ вътряными мельницами, а въ спасеніи той небольшой доли цивилизаціи, свободы и духовной жизни, которую удалось накопить въ Россіи, благодаря совокупнымъ усиліямъ государства и народа? Немногочисленны

эти блага, невеликъ и сосудъ, ихъ вмѣщающій; но честь и слава будутъ тому, чья мужественная рука бодро понесетъ этотъ сосудъ навстрѣчу грядущему, не страшась никакихъ опасностей, и отдастъ его будущимъ поколѣніямъ нерасточеннымъ, но преисполненнымъ новыхъ благъ для родного народа. Да будетъ такъ!

## по поводу одного предисловія.

Н. Страховъ. Борьба съ Западомъ въ нашей литературъ. Спб. 1882 г.

Въ книгъ г. Страхова я встрътилъ нъсколько старыхъ пріятныхъ знакомыхъ. Этюды о Герценъ, Ренанъ, Штраусъ и другихъ—написаны авторомъ въ началъ семидесятыхъ годовъ. Тогда я читалъ ихъ съ большимъ удовольствіемъ. Теперь перечелъ съ удовольствіемъ еще большимъ. Тогда каждая статья г. Страхова производила впечатлъніе разсужденій человъка независимаго, правдиваго и чуждаго всъхъ тъхъ "пріемовъ", которые понемножку загрязнили нашу литературу до послъднихъ предъловъ возможнаго. Теперь, перечитывая его этюды въ виду "борьбы", въ которой все считается дозволеннымъ, какъ-то отдыхаешь умомъ и душой. Объ этой книгъ хотълось бы поговорить.

Къ сожалѣнію, книга заслонена предисловіемъ. Вообще предисловія въ книгахъ не важны: ихъ обыкновенно пропускаютъ, торопясь перейти къ содержимому. Но въ данномъ случаѣ оно имѣетъ другое значеніе. Авторъ постарался при помощи этого предисловія пріурочить свою книгу къ одной изъ "злобъ дня", сдѣлать ее служебнымъ средствомъ одного, совершенно "особато" направленія.

Авторъ старается показать, что его книга, составленная лѣтъ десять тому назадъ, написана ради уясненія и укрѣпленія теоріи нашей "самобытности" въ томъ видѣ, какъ она проповѣдуется теперь.

Въ то время, когда появлялись этюды г. Страхова, когда съ жаромъ изучались теоріи первыхъ славянофиловъ, когда подъ вліяніемъ освободительныхъ реформъ предшествующей эпохи возрождалось истинно національное чувство, нынѣшней теоріи "самобытности" не было мѣста. Тогда, какъ и двадцать лѣтъ тому назадъ, было мѣсто одному изъ здоровыхъ направленій нашей мысли, конечную цѣль

котораго можно выразить въ двухъ словахъ: утвердить и сохранить свою народную личность въ трудномъ процессѣ воспріятія европейской культуры, которая должна сдѣлаться средствомъ развитія нашей нравственной личности и нашихъ творческихъ силъ. Эта задача всегда останется одною изъ очень плодотворныхъ.

При томъ огромномъ и вполнъ естественномъ вліяніи, какое найдеть Западъ, съ его блестящею и въковою культурою, въ Россіи, о "культуръ" которой можно говорить пока въ будущемъ-стремленіе завоевать и сохранить для русскихъ людей умственную свободу и духовную независимость всегда останется стремленіемъ плодотворнымъ русскому человъку, который всегда долженъ будетъ пользоваться громаднымъ умственнымъ и духовнымъ достояніемъ Запада (хотя бы онъ и "погибъ", какъ погибъ Римъ). Но ему всегда будетъ предстоять трудная задача разсмотрёть, что въ этой культурё есть истинно человъческаго, плодотворнаго и необходимаго для развитія и обогащенія нашей народности, и что является частнымъ, преходящимъ и даже ложнымъ. Въ особенности такая работа полезна теперь, когда современная намъ Европа переживаетъ страшный кризисъ и когда человъкъ, върящій Европъ на слово, легко можетъ принять бользненныя явленія и патологическіе процессы за возникновеніе новыхъ, всечеловъческихъ и зиждительныхъ началъ.

Но иное дёло сказать, что главная и даже единственная причина всёхъ нашихъ золь есть культь Запада; провозгласить, что спасеніе наше состоить не только въ критическомъ отношеніи къ Западу, но въ совершенномъ отъ него отреченіи и отчужденіи; что въ европейской культурѣ нѣтъ ничего всеобщаго и пребывающаго; что Европа все время шла ложнымъ путемъ, и что мы должны искать этого всеобщаго, всечеловѣческаго исключительно въ своихъ "началахъ". Сказать все это — значитъ изъ представителя одного изъ важныхъ направленій нашей мысли, начавшихся чуть не съ Ломоносова, сдѣлаться служителемъ модныхъ тенденцій, вѣяній дня, начавшихся не съ Ломоносова, а съ московской рѣчи Достоевскаго, да съ передовыхъ статей Руси:

Таковъ г. Страховъ, какъ авторъ предисловія. Ему хочется укърить читателя, что его книга написана во исполненіе тѣхъ "задачъ", которыя были указаны Достоевскимъ и указуются Русью. При всемъ нашемъ уваженіи къ г. Страхову, мы ему не вѣримъ. Нѣтъ, его очерки, въ свое время, были написаны не для этого, какъ не для этого, въ свое время, издавались Денъ и Москва, не для этого писалъ Самаринъ, не надъ этимъ работалъ Хомяковъ. Задачи, поставленныя первыми славянофилами, и ихъ широкіе взгляды нельзя заколотить въ узенькія колодки нынѣшнихъ воззрѣній Руси; очерковъ г. Стра-

хова нельзя пригнать къ его "предисловію". Первые останутся, второе пройдеть вмѣстѣ съ дымомъ и угаромъ, напущеннымъ господами, которые относятся къ первымъ славянофиламъ такъ же, какъ Менцель и тайный совѣтникъ Камицъ относятся къ Фихте Старшему.

Тѣмъ не менѣе намъ приходится говорить только объ этомъ предисловіи. Такъ захотѣлъ самъ авторъ, пріурочившій свою книгу къ преходящему и уродливому направленію. Говоря о немъ, мы будемъ говорить обо всей теоріи нашей "самобытности" въ томъ видѣ, какъ она поставлена въ наши дни. Несмотря на то, что въ предисловіи всего шесть страницъ, оно стоитъ многихъ широковѣщательныхъ и туманныхъ статей нынѣшней народничающей прессы. Самое важное въ этомъ иредисловіи то, что оно представляетъ логическій и неизбѣжный выводъ изъ тѣхъ предпосылокъ, дѣлаемыхъ нынѣ въ такъ называемой "борьбѣ съ Западомъ". Г. Страховъ сказалъ дѣйствительно "послѣднее слово", и если слово это окажется не совсѣмъ ладнымъ — не его вина: онъ былъ только послѣдователенъ. Посмотримъ, въ чемъ дѣло, и для этого предоставимъ слово г. Страхову.

"Безъ сомнинія, — говорить онъ, — наше коренное зло состоить въ томъ, что мы не умвемъ жить своимъ умомъ, что вся духовная работа, какая у насъ совершается, лишена главнаго качества, прямой связи съ нашею жизнью, съ нашими собственными духовными инстинктами. Наша мысль витаетъ въ призрачномо мірѣ; она не есть настоящая живая мысль, а только подобіе мысли. Мы-подражатели, т.-е. думаемъ и дълаемъ не то, что намъ хочется, а то, что думаютъ и дълаютъ другіе. Вліяніе Европы постоянно отрываеть нась от нашей почвы. Поэтому все наше историческое движение получило какой-то фантастическій видъ. Наши разсужденія не соотв'ятствують нашей дъйствительности; наши желанія не вытекають изь нашихь потребностей; наша злоба и любовь устремлены на призраки; наши жертвы и подвиги совершаются ради мнимых иплей. Понятно, почему такая дъятельность безплодна, почему она только пожираетъ силы и расшатываеть связи, а ничего добраго произвести не можеть "... Бользнь наша, -- говорить авторъ несколько ниже, -- состоить въ томъ, что люди слёпнутъ для действительности и тратятъ свои силы и деятельность на погоню за воображаемыми благами и на борьбу противъ воображаемаго зла.

Вотъ что называемъ мы быть вполнѣ логичнымъ. До сихъ поръ "вредъ" европеизма находили въ томъ, что у насъ стараются рѣшить наши внутренніе и внѣшніе вопросы средствами, изобрѣтенными въ томъ или иномъ европейскомъ государствѣ. Но никто до сихъ поръ не отрицалъ реальности тѣхъ задачъ, надъ которыми

работаетъ умъ русскаго человѣка; никто не говорилъ, что его "злоба и любовь направлены на *призраки*, и что вся его работа совершается ради *мнимыхъ ипълей*".

Это именно и сказалъ г. Страховъ. Сказалъ ли онъ это въ видъ философской бутады, по капризу ума? Нътъ, онъ слишкомъ серьезный мыслитель, чтобы давать волю капризамъ и бутадамъ. Онъ договориль то, что содержится въ самомъ существъ нынъшней "борьбы съ Западомъ". Характеристическій признакъ этой борьбы состоитъ именно въ отрицательномъ отношеніи не только къ отдильнымъ культурнымъ типамъ западныхъ народовъ, не къ тому, что представляется фальшью и зломъ во Франціи, въ Англіи, въ Германіи, но и къ человъческимъ началамъ, выработаннымъ совокупными усиліями Запада. наслъдовавшаго цивилизаціи Греціи и Рима, и дающимъ этому Западу силу и значеніе, несмотря на всъ несовершенства конкретнаго выраженія этихъ началъ, несмотря, наконецъ, на то, что европейскія государства живутъ какъ бы наканунъ грозныхъ потрясеній.

Если отрицаніе идеть такъ далеко, если западная культура не содержить въ себь извъстныхъ всечеловъческихъ началь и фальшива въ самомъ корнъ, то понятно само собою, что человъкъ, увлекающійся Западомъ, не только отрывается "отъ почвы" своего національнаго развитія, но вообще попадаетъ въ міръ призраковъ, ложныхъ цълей и стремленій, мнимыхъ страданій и надеждъ, слъдовательно, самъ становится человъкомъ мнимымъ, химерою.

Заговорить ли онь о томь, что наше сельское хозяйство приходить въ упадокъ и что стоимость нашего рубля идетъ внизъ-мнимый вопросъ; скажеть ли онъ, что мы нуждаемся въ народныхъ школахъ, больницахъ, въ лучшихъ гигіеническихъ условіяхъ-гоньба за призракомъ; подумаетъ ли онъ объ условіяхъ печатнаго слова и религіозной жизни — мысль мечтательная; задумается ли онъ надъ разными несовершенствами нашихъ административныхъ порядковъ-фантазія. Словомъ, вопросовъ-никакихъ ніть; всі они подсказаны нашему объевропеившемуся обществу Западомъ. Русскій европеецъ видить, что на Западъ суетятся и хлопочуть изъ-за экономическихъ и финансовыхъ вопросовъ, изъ-за лучшаго устройства внутренняго управленія, изъ-за расширенія свободы слова и совъсти, изъ-за народнаго образованія и т. д., и полагаеть, что ему слёдуеть суетиться и хлопотать изъ-за того же. Въ дъйствительности же онъ любитъ какое-то мнимое образование и скорбить о какомъ-то мнимомъ невъжествъ; онъ борется противъ мнимаго неустройства и стремленій къ какому-то воображаемому благоустройству. Оторвавшись отъ народа и искусственно слившись съ Европой, онъ выдумываетъ себъ

бъдствія и страданія и ищетъ измышленнаго, фантастическаго блага.

Вотъ выводъ очень серьезный, ибо онъ въ самомъ дѣлѣ содержится во всѣхъ посылкахъ статей и рѣчей, написанныхъ и сказанныхъ по поводу "борьбы съ Западомъ". Если все это справедливо, если жизнь значительнаго большинства русскихъ людей, заподозрѣнныхъ въ умѣстномъ употребленіи буквы п, есть мечтаніе, вызывающее пустую и вредную трату силъ, то изъ этой ужасной болѣзни необходимо найти выходъ. Есть ли онъ?

Есть, — говорить г. Страховъ. Въ чемъ это — можно догадаться по началу; можно, но не совсвиъ. Сначала г. Страховъ указываетъ на то, о чемъ такъ много говорять въ последнее время. "Намъ, говорить онь, - ненужно искать какихъ нибудь новыхъ, еще небывалыхъ на свётё началъ; намъ слёдуетъ только проникнуться тёмъ духомъ, который искони живетъ въ нашемъ народъ и содержитъ въ себъ всю тайну роста, силы и развитія нашей земли". До сихъ поръ все идетъ согласно Руси; но читатель ошибается, подумавъ найти у г. Страхова призывъ "назадъ". Нътъ! къ ходячей формулъ нашихъ "самобытниковъ" онъ дёлаетъ огромную поправку. Именно, вотъ что онъ говоритъ: "эту безсознательную (т.-е. народную) жизнь, эту духовную силу, исполненную такого смиренія и такого могущества, намъ следуетъ привести себе ко сознанио и ею одушевить наше просвѣщеніе". Мало того: средствомъ и побужденіемъ приведенія къ такому сознанію должно быть европейское просв'ященіе, "этотъ могущественный раціонализмъ, это великое развитіе отвлеченной мысли".

Итакъ, отъ г. Страхова далека мысль, что наше спасеніе можетъ прійти отъ непосредственнаго, такъ сказать, воспріятія "народнаго духа". Духъ этотъ живетъ еще на степени безсознательнаго, на степени инстинкта. Онъ долженъ быть источникомъ, изъ коего должны быть, при помощи извъстнаго умственнаго процесса, извлечены опредъленныя начала, и главнымъ орудіемъ этой работы является тотъ же "могущественный европейскій раціонализмъ". Въ двухъ словахъ, вотъ рецептъ: овладъйте формами и орудіями европейской мысли для того, чтобы провести къ сознанію духовные инстинкты, таящіеся въ нашемъ народъ.

Не станемъ настаивать на томъ, что въ этомъ рецептъ содержится нъкоторый внътній разладъ съ нынътними славянофильскими мыслями. Но мы понимаемъ, что хотълъ сказать г. Страховъ, а потому останавливаемся не на рецептъ, а на задачъ, къ которой онъ относится.

Спасеніе мыслящей части нашего общества не можетъ, какъ мы

видѣли, совершиться чрезъ простое воспріятіе народнаго духа; и въ самомъ дѣлѣ, нельзя воспринимать "безсознательной жизни" и "инстинкта". Нужно, слѣдовательно, приведеніе къ сознанію; а для этого нужна работа мысли, для которой европейское просвѣщеніе даетъ намъ средства и орудія.

Но если результать этой работы не будеть соотвётствовать тёмъ ожиданіямь, какія нынё возлагаются на нее? Если народныя начала, раскрытыя и выведенныя при помощи "могущественнаго раціонализма", окажутся несогласными съ началами, которыя нынё предполагаются въ народё? "Отвлеченная работа мысли", сдёлавшая своимъ объектомъ народный духъ и приводившая его къ сознанію, не будеть какою-либо новостью. Во всёхъ странахъ, жившихъ духовною и умственною жизнью, такая работа совершалась, и нельзя сказать, чтобы ея результаты были тождественны съ содержаніемъ "безсознательной" жизни народа и съ его "инстинктами".

Пивагора, Анаксагора, Сократа, Платона, Аристотеля, Зенона и другихъ, конечно, слёдуетъ признать національными греческими философами, національными и по главнымъ источникамъ ихъ философін, и по ея духу. Они привели къ сознанію древне-греческую націю. Между тѣмъ, сколько въ этой "отвлеченной работѣ мысли", въ этой страшной лабораторіи ума растерялось того "безсознательнаго" и того "инстинктивнаго", что было такъ дорого, напримъръ, Аристофану, осмѣивавшему Сократа? Не сомнѣваемся, далѣе, что у Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля никто не отниметь правъ называться національными німецкими философами. Они привели німецкую націю "къ сознанію"; но въ этомъ "сознаніи" не было міста многому изъ того, что относилось къ эпохъ "безсознательной" жизни нъмецкаго народа и доселъ живетъ въ низшихъ классахъ населенія. Обычай и преданіе, выражающіе "безсознательное" и "инстинктъ", непремънно потрясаются, переработываются и теряють цвъть почтенной старины, какъ только до нихъ дотронется "могущественный раціонализмъ". "Раціонализмъ" ищетъ общихъ началъ и, найдя ихъ, ставить ихъ цакъ таковыя, освобождая это всеобщее отъ всего, что ставить его въ зависимость отъ "безсознательнаго", отъ "инстинкта", отъ временнаго и случайнаго. Только при этомъ условін "отвлеченная работа мысли" можеть привести къ своей конечной цёли, т.-е. уяснить человёку его правильную и гармоническую связь со всеобщимъ. Политика Аристотеля выросла на почев греческой политической жизни, но она есть, въ то же время, теорія общихъ элементовъ государствъ, и это дало ей всемірно-историческое значеніе; отъ этого ее изучали и изучаютъ цёлые вёка; почти не проходитъ года, чтобы въ иностранной литературт не появилось изследование

объ этомъ мыслитель, который быль бы давно забыть, если бы его творенія выражали только "инстинктивное" и "безсознательное" греческаго народа. Напротивъ, "инстинктивное" и "безсознательное" въ греческомъ народъ чрезъ работу великихъ умовъ Гредіи было возведено на степень эллинизма, сдълавшагося великимъ факторомъ общечеловъческаго развитія. И этоть эллинизму должно отличать отъ того, что составляло "особенности" разныхъ греческихъ націй. Точно такъ же каждый, кто знакомъ съ дъйствительною исторіею "Запада", сумветь отличить германизмь, какъ всемірно-культурную силу, отъ "пруссачества", "баварства", "мекленбургства" и т. д. Наконецъ, можно ли смёшивать романизмо, какъ одинъ изъ элементовъ человъческой цивилизаціи, съ бытовыми особенностями ново-латинскихъ народовъ? Въримъ, что содержание всемірной исторіи еще не исчерпано, и что славянству суждено занять мёсто подлё другихъ факторовъ цивилизаціи: эллинизма, германизма и романизма. Но это славянство не будеть "самобытностью" по Pycu, какъ эллинизмъ не быль "самобытностью" какихъ-нибудь греческихъ старовфровъ.

Начиная съ Өалеса и кончая последними представителями греческой философіи, греческая мысль постепенно освобождается отъ "инстинктивнаго", конкретнаго, безсознательнаго, восходить въ область общихъ началъ и чрезъ это завоевываетъ себе господство надъ Европой. Историческій опыть учить насъ, что каждый народъ только тогда пріобретаетъ всемірно-культурное значеніе, когда онъ уметъ возвести свою духовную жизнь на степень общихъ началъ, въ силе и всеобъемлемости которыхъ уже исчезаетъ, въ известной мере, то, что составляетъ его особенность, то, что направляетъ его къ исключительности.

"Разумное,—говорилъ Гегель,—есть большая дорога (Landstrasse), по которой каждый идеть и никто не отличается. Когда великіе художники выполняють какое-нибудь произведеніе, то мы можемъ сказать: такъ должно быть. Это значить, что особенность художника совершенно исчезла, и въ его произведеніи не проявляется никакой "манеры". Фидій не имъетъ никакой "манеры"; образъ самъ живетъ и выступаетъ впередъ. Но чюмъ хуже художникъ, тъмъ больше можно видъть его особенность и произволь".

Такое понятіе "разумнаго" есть, конечно, понятіе идеальное, но это не мѣшаетъ ему быть вѣрнымъ въ идеѣ и въ исторіи. Греція завоевала себѣ мѣсто во всемірной исторіи не "особенностями" быта безчисленныхъ "политій" своихъ, а именно тою долею всеобщаго и разумнаго, которую она указала человѣческой мысли какъ нѣкоторую "большую дорогу". Римъ остался въ памяти человѣчества, благодаря "разумному", осуществившемуся въ формулахъ его безсмертнаго

права. Не всв народы и не во всякое время способны подняться на такую высоту; но у каждаго великаго историческаго народа бывають такіе героическіе моменты, когда онъ какъ бы поднимается самъ надъ собою, возвѣщаетъ другимъ народамъ откровенія "всечеловѣческаго" и дѣлается центромъ ихъ духовной жизни. Таково было значеніе Франціи въ XVIII вѣкѣ; такую роль играла Германія въ періодъ чудеснаго роста ен великихъ философскихъ системъ отъ Канта до Гегеля.

Во имя чего и чемъ, спрашивается, покоряли себе умы и сердца Декарты, Лейбницы, Монтескьё, Вольтеры, Канты, Шеллинги, Гегели? Тэмъ ли, что ихъ умъ спускался въ глубины и мелочи "особенностей" ихъ народовъ, и что эти "особенности" они старались выдать за всечеловъческое, предавая въ то же время анаоемъ другіе народы за то, что они не хотятъ признать этого партикулярнаго за всеобщее? Нфтъ! Ихъ именами и ихъ ученіями отмфчаются тф ръдкія й счастливыя минуты всемірной исторіи, когда подготовленныя долгимъ и упорнымъ трудомъ понятія находили, наконецъ, себѣ выраженіе въ геніальныхъ представителяхъ эпохи, говорившихъ за эту эпоху, во имя ея надеждъ и стремленій, и смёло предвозвівщавшихъ будущее. Ихъ призывный кличъ не обращался къ какому либо одному народу; они не знали различія между "призванными" и "отверженными"; въ ихъ писаніяхъ и різчахъ слышался призывъ ко всеобщей жизни, въ которой всемъ должно быть мёсто. Вотъ почему въ такія эпохи одно слово, въ обыкновенныя, тусклыя времена, въ періодъ жизни въ разсыпную, произносимое одними изъ холоднаго приличія, а другими съ презрѣніемъ и чуть не съ ненавистью, получаетъ реальный, живой смыслъ. Слово это-человичество. Да, въ тв великія, синтетическія, такъ сказать, эпохи, слово это получаеть действительную жизнь, жжеть сердца людей и подымаеть самыхъ пошлыхъ на высоту недосягаемую.

Въ своей съренькой "дъйствительности" мы смъемся надъ этимъ словомъ. Мы готовы сказать, а подчасъ и говоримъ, что всъ эти Монтескье, Шиллеры, Канты, возглашая о человъчествъ, говорили безсмысленныя фразы, почти лгали себъ и другимъ. Но позволительно сказать, что вопросъ о томъ, они ли лгали, или мы, затерявшись въ міръ "подробностей", опошлились—можно считать неръшеннымъ.

Изъ всего сказаннаго должно, кажется намъ, сдёлать одинъ выводъ: именно, что "отвлеченная работа мысли", поэтической фантазіи и художественнаго творчества надъ "духовнымъ содержаніемъ" даннаго народа только тогда даетъ истинные свои результаты, когда имъ удается вывести изъ этого содержанія такія начала, которыя

для данной, по крайней мѣрѣ, эпохи могли быть признаны общими и могли бы быть восприняты другими народами какъ таковыя. Иначе "отвлеченная работа мысли" не имѣетъ смысла и цѣли. Для того, чтобы утвердить "особенности" и поддержать "самобытность", не нужно никакого "развитія отвлеченной мысли" и "могущественнаго раціонализма". Для этого нужно только ничего не дълать и безсознательно воспринимать окружающую насъ безсознательную жизнь.

"Отвлеченная работа мысли" и всяческій "раціонализмъ" зачинаются именно съ того момента, какъ отдёльные люди отрываются отъ обычая и начинаютъ допытываться основаній жизни и вещей, стремятся найти общія начала, дающія смыслъ явленіямъ жизни, и установляютъ мёрило для оцёнки этихъ явленій. Первое основаніе "работы мысли" состоитъ именно въ томъ, что иють явленій, которыя были бы понятны сами по себт и разумны только потому, что они существуютъ,

Вследствіе этого, какой бы матеріаль ни сделался объектомъ подобной умственной работы, никакъ нельзя поручиться, чтобы умъ возвелъ на степень "общаго начала" все то, что существуетъ въ "безсознательной жизни" и на степени инстинкта. Въ силу разныхъ условій, умственная работа самого г. Страхова направлена на Западъ. Къ нему онъ относится критически; надъ его учрежденіями онъ оперируетъ со всвии "мощными орудіями раціонализма", которыми, нужно сказать, онъ владбетъ какъ немногіе изъ нашихъ писателей. Онъ пришелъ къ отрицательному отнощенію къ Западу. Но позволительно спросить, что было бы въ томъ случав, если бы онъ примениль тё же орудія критики къ разнымъ явленіямъ русской исторіи и дійствительности и пользовался этими орудіями съ тою же силою, съ какою онъ примфияетъ ихъ къ Западу? Отвфтить на этотъ вопросъ довольно трудно, ибо г. Страховъ мало занимался русскими дълами, а славянофилы, останавливавшіеся преимущественно на общихъ и предварительныхъ соображеніяхъ, не могли дать ему обильнаго матеріала. Тёмъ не менёе, можно предположить, что списокъ началь, извлеченныхъ изъ "безсознательной жизни" и "духовныхъ инстинктовъ" и которыя можно бы возвести на степень началь всеобщих, въ данную минуту не быль бы особенно великъ.

Зачёмъ же г. Страховъ ввелъ вышеупомянутую поправку къ обычной и очень удобной формулѣ нынѣшнихъ самобытниковъ? Почему онъ проповѣдуетъ не простое и пассивное воспріятіе народной истины, а требуетъ еще извѣстной работы мысли надъ этою "безсознательною" духовною жизнью? Прямого отвѣта на этотъ вопросъ книга г. Страхова не заключаетъ. Но зная всю его литера-

турную дъятельность и его широкое философское образованіе, мы можемъ, кажется, найти отвъть удовлетворительный.

Онъ поступилъ такъ, во-первыхъ, потому, что ему весьма хорошо извъстно, что начала политическія, нравственныя и философскія не содержатся въ готовомъ видъ въ сокровищницъ народнаго духа, и что для полученія ихъ не достаточно отправиться въ эту сокровищницу и взять ихъ, какъ достаютъ платье изъ сундука. Г. Страховъ не остановился на теоріи Достоевскаго, въ силу которой въ народі уже все готово, все ръшено и утверждено, и задача всъхъ насъ состоить въ воспріятіи этихь готовых вачаль, которыя суть и начала всечеловическія. Г. Страховъ понимаетъ, что эти начала еще должны быть раскрыты и объяснены и провёрены испытующимъ умомъ не одного и не двухъ, но многихъ и многихъ изследователей, вооруженныхъ всёми средствами и способами для такого изслёдованія. Это первая причина. Вторая состоить въ томъ, что авторъ, въроятно, иначе разумфетъ цель, для которой должны быть раскрыты указанныя начала, чъмъ понимають ее узкіе "самобытники". Послъдніе видять въ "народныхъ началахъ" средство "отдёлаться" отъ Запада, поставить преграду между Россіею и Европой, уйти въ себя, возвратиться "домой", словомъ, оставить Россію при однъхъ "особенностяхъ", которыя должны быть строжайше предписаны къ исполненію всёмъ и каждому безъ разсужденія. Г. Страхову, в роятно, присуще сознаніе, что Россія есть великая держава, и что русскій народъ призванъ къ всемірно-исторической роли, и что роль эту онъ можеть сыграть не внушнимъ расширеніемъ своихъ границъ, не военными подвигами, но обогащениемъ сокровищницы всечеловъческой цивилизаціи изв'єстными духовными благами, которыя могли бы сдёлаться общимъ достояніемъ. Но если вопросъ поставленъ на эту почву, —если Россія должна проявить всю силу своихъ духовныхъ началь, не только не прерывая общенія съ другими народами, но постоянно пользуясь ихъ культурными средствами для вящшаго обогащенія своей собственной индивидуальности, то не время ли поставить вопросъ о томъ, что должно разуметь подъ темъ европеизмомь, противъ котораго теперь зачинается борьба?

Должно ли разумѣть подъ нимъ тѣ общія человѣческія начала, то "великое развитіе отвлеченной мысли", тотъ могущественный раціонализмъ, о которомъ говоритъ г. Страховъ, рекомендуя ихъ какъ важнѣйшее пособіе для работы надъ самимъ собою? Должно ли понимать подъ этимъ словомъ безразборчивое заимствованіе бытовыхъ частностей разныхъ народовъ, слѣпое подражаніе внъшности отдѣльныхъ странъ?

Если предметомъ "борьбы" является первое, то борьба, конечно,

будеть безплодна и безцёльна. Она будеть безплодна потому, что для раскрытія нашихъ собственныхъ народныхъ началъ мы не обойдемся безъ содёйствія европейской мысли. Яркимъ образчикомъ тому служатъ сами славянофилы. Возможно ли было появленіе этой школы безъ того умственнаго возбужденія, какое произведено было въ Москвѣ изученіемъ философіи Шеллинга и Гегеля? Это очень хорошо знаютъ сами славянофилы.

Она будеть безцёльна потому, что, говоря по совёсти, много ли у нась умовь, дёйствительно проникнутыхь европейского мыслыю и постигающихь то, что въ ней заключается общечеловёческаго? И эти ли немногіе люди представляють дёйствительную опасность для нашей національной самостоятельности, въ лучшемъ, благороднёйшемъ смыслё этого слова?

Остается заимствованіе "внішности" и "частностей", дійствительно непріятное и обидное. Остается неудовольствіе німецкимь формализмомь, французско-німецкой канцелярщиной, коверканьемь дітей на иностранный ладь, пошлостью салоновь, воспитанныхь на французскихь бульварахь, желаніемь снаружи походить на иностранцевь, торопливое увлеченіе всякимь "новійшимь" и "посліднимь" словомь, и т. д., и т. д.? Но разви это акть возмущенія противь Европы?

Это "возмущеніе" противъ самихъ себя. Европа широко раскинулась передъ нашими глазами; она вся доступна нашему изученію; она сама помогаетъ намъ въ этомъ, ибо, если ее можно упрекнуть въ невъдъніи Россіи, то себя во всякомъ случать она изучила очень хорошо. Она себя изучила, раскрыла, прославила и раскритиковала. Вст наши судьи Европы (за исключеніемъ Герцена, который самъ ее позналъ) критикуютъ ее при помощи самихъ европейцевъ. Наши пророки ближайшей гибели Европы критикуютъ ея экономическій строй по Прудону и Марксу, по Лассалю и Родбертусу. Наши крики о "буржуазіи" суть крики, подхваченные изъ заграничныхъ листковъ; наши толки о всяческихъ язвахъ Европы опираются на свидътельство самихъ европейцевъ, бодро выставляющихъ вст эти язвы на всеобщій позоръ.

Кто же, спрашивается, пом'яшаль бы намъ взять изъ Европы то, что въ ней есть всеобщаго и существенно-нужнаго, отбросивъ то, что есть только преходящее, частное и вн'яшнее? Кто пом'яшаль бы намъ овлад'ять всёми орудіями европейскаго просв'ященія, всёми истинно-полезными условіями ея гражданской жизни, и воспользоваться ими для возведенія нашихъ духовныхъ зачатковъ въ перлъ созданія?

Прежде всего, *невъэсество*, изъ котораго мы не вышли и по сей

день. Невѣжда, будь это отдѣльный человѣкъ или цѣлый народъ, всегда схватывается только за *внъшнее* и потому всегда начинаетъ съ *подражанія* внѣшнему. Это—первая и существенная причина.

Во-вторыхъ, ужъ если говорить о вредв "заимствованій" и "подражанія", то должно строго разслідовать, что именно "заимствовалось" и чему "подражали". Можеть быть, при такомъ разследованіи окажется, что при "заимствованіяхъ" происходилъ нікоторый искусственный подборъ, составившій такую амальгаму, что настоящая Европа отражается въ насъ какъ въ кривомъ зеркалъ. Можетъ быть, окажется, что мы никогда не заимствовали самаго существа европейской культуры, ибо это "существо" не поработило бы насъ Европъ, не сдълало бы изъ насъ "лакеевъ Запада", а напротивъ, содъйствовало бы нашему національному самосознанію, а, слъдовательно, и освобождению отъ всяческаго духовнаго рабства. Но когда самое существо дёла остается скрытымъ и не усвоеннымъ, когда "заимствованіе" состоить въ выхватываніи частнаго и внішняго и подчась въ выхватываніи тенденціозномъ, то туть ничего иного и выйти не могло, кромъ "рабства" и "лакейства". Но развъ это европеизмъ? Это древлянство, отъ котораго можно отделаться не "отрицаніемъ Европы", а упорной работой надъ самими собою при помощи европейскаго просвъщенія.

Въ-третьихъ, для самосознанія, для самоопредёленія, для истинной самобытности нужна самостоятельная работа мысли. Когда, съ какихъ поръ началась у насъ эта работа? При какихъ условіяхъ она совершалась? Если подумать хорошенью объ этомъ условіи, то оно явится условіемъ, смягчающимъ первыя два. Свою способность къ самостоятельной духовной работ русскій образованный челов къ проявиль, гдё могь. Ему была открыта область поэзіи, художественнаго творчества. И что же? Начавъ съ подражанія "Флакку" и "Рамлеру", образованная Россія дала своей родинѣ Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевскаго (какъ художника); русское художество было освобождено; оно уже не подражательно; оно уже показало міру великія стороны нашего національнаго генія; оно уже возвело многое изъ нашего надіональнаго на степень всечеловъческаго. Въ такомъ ли положении находится русский "испытующій умъ" и его творчество относительно другихъ отраслей? Вотъ вопросъ, который должно рёшить прежде, чёмъ сыпать обвиненія на русское общество за то, что оно искало отвётовъ на разные волнующіе его вопросы въ западной литературів и въ западных в образцахъ. Нельзя же было требовать, чтобы русскій человікь сказаль себі: "я не стану слушать иноземных сов товъ и отв товъ на волнующе меня вопросы, а дождусь отвъта національнаго". Національные отвъты отсутствовали, а Западъ предлагалъ ему ихъ въ фоліантахъ, въ брошюрахъ, въ журналахъ. Онъ бралъ ихъ и, лишенный всякаго противовъса внутри, естественно подчинялся готовому ръшенію. Это очень грустно, но что же тутъ удивительнаго?

Желательно, чтобы наши "самобытники" немного подумали объ этихъ вопросахъ. Быть можеть, они увидятъ тогда, что раскрытіе народныхъ началъ и возведение ихъ на степень принциповъ, способныхъ управлять нашимъ умственнымъ, духовнымъ и общественнымъ движеніемъ, дъло желательное, необходимое даже, но не такое легкое, чтобы къ нему можно было подходить съ пустыми руками. "Народныхъ началъ" нельзя взять съ разбъту и "на ура". Германія додумалась до своихъ напіональныхъ началъ, пройдя всю школу схоластики и возрожденія, продёлавъ реформацію, выдержавъ тридцатилътнюю войну, вынесши всю тяжелую умственную работу XVIII въка и, послъ своего "бефрейюнгскрига", пройдя школу Шеллинговъ и Гегелей, да всевозможные общественные и политические опыты. А туть вдругь, безь труда и образованія, можно сказатьсъ просонья, вдругъ обръсти себъ духовную самостоятельность, да еще возвёстить міру такія начала, во имя которыхъ должна пасть Европа и уничтожиться всякое ея вліяніе у насъ!

При такой необычайной спѣшности, нѣтъ ничего удивительнаго, если "народныя начала" считаются уже найденными, и если это "найденное" оказывается соотвѣтствующимъ не столько народному духу, сколько мичнымъ воззрѣніямъ писателя, возвѣщающаго эти "начала".

Это показываеть примъръ того же Герцена, которому посвящень этюдь г. Страхова, и нѣкоторыя слова котораго съ такою радостью цитированы Русью. Что Герценъ быль "отчаявшійся западникъ"— это не подлежить сомнѣнію, и прекрасно показано г. Страховымъ; что онъ во всѣ трудныя минуты возлагалъ надежды на будущее Россіи и вообще славянскаго міра,—это также вѣрно. Но ито, по его мнѣнію, давало Россіи и славянству право на будущее, объ этомъ не сказано въ статьѣ г. Страхова, опустившаго очень характерное мѣсто изъ знаменитаго письма къ Мишле. Позволяемъ себѣ привести его.

"Предположивъ, — говоритъ Герценъ, — что славянскій міръ можетъ над'ялься въ будущемъ на бол'ве полное развитіе (чімъ Европа), нельзя не спросить, который изъ элементовъ, выразившихся въ его зародышномъ состояніи, даетъ ему право на такую надежду? Если славяне считаютъ, что ихъ время пришло, то этотъ элементъ долженъ соотв'ятствовать революціонной идеть въ Европ'я (совершенно по Гегелю).

"Вы (т.-е. Мишле) указали на этотъ элементъ, вы коснулись его, но онъ ускользнулъ отъ васъ... Вы говорите, что "основаніе жизни русскаго народа есть коммунизмъ", вы утверждаете, что его сила лежитъ "въ аграрномъ законъ, въ постоянномъ дѣлежѣ земли".

"Какое страшное *Мане-Факел*» вылетьло изъ вашихъ устъ!.. Коммунизмъ въ основаніи! Сила, основанная на раздѣлѣ земель! И вы не испугались вашихъ собственныхъ словъ?.. Развѣ въ XIX столѣтіи есть какой-нибудь серьёзный интересъ, лежащій внѣ вопроса о коммунизмѣ, внѣ вопроса о раздѣлѣ земель?"

Итакъ, вотъ въ чемъ, по мивнію Герцена, состоитъ "право славянскаго племени на будущее", вотъ то "зародышное начало", которое соотвътствуетъ "революціонному періоду" въ Европъ и отъ котораго долженъ бы быль дрогнуть ея историкъ—Мишле.

Существо Герценовскаго "отчаннія", въ двухъ словахъ, состояло въ слѣдующемъ: Западъ безсиленъ осуществить соціальныя начала, а потому осужденъ на гибель; Россія и славянство содержатъ въ себѣ эти начала въ зародышномъ состояніи, а потому имъ принадлежитъ будущее. Входить въ разборъ этого взгляда мы не будемъ—и не въ этомъ дѣло.

Вышеприведенная выписка показываеть только, что Герцень—не совсѣмъ подходящій, для Pycu, напримѣръ, союзникъ для "борьбы съ Западомъ", и что вообще нужно излагать теоріи людей въ ихъ истинномъ видѣ.

Нужно ли обращаться къ другимъ "взглядамъ" на народъ и перечислять все то, что выставлялось въ качествъ "отличительныхъ признаковъ" этого народа, сообразно настроенію и стремленіямъ лицъ, принимавшихся за такую характеристику? Для этого намъ нужно бы воспроизвести въ своей памяти всю ту калейдоскопическую смѣну разныхъ въяній, которыя мы пережили и сообразно съ которыми мънялись и характеристики.

Сегодня, народъ—зачаточный и безсознательный коммунисть и за это одними похваляется и приглашается на пиръ всемірной революціи, а другими порицается и выставляется какъ элементъ опасный, подлежащій строжайшей опекъ. Завтра, онъ—главный государственный фундаментъ, носитель всъхъ преданій и хранитель всей нашей "пошлины", которой грозитъ опасность отъ классовъ образованныхъ. Сегодня, онъ — Бабефъ по природъ и Марксъ по своимъ историческимъ стремленіямъ; завтра, мы похваляемся тъмъ, что у насъ нътъ и не можетъ быть соціальнаго вопроса. Сегодня, его "зародышныя начала" приводятся въ связь съ "послъднимъ революціоннымъ моментомъ въ Европъ", а завтра, онъ дълается противовъсомъ не только что революціонному, но и какому бы то ни было движе-

нію. Вывають вещи и болье странныя. Находятся хитрецы, которые умьють для цьлей внутреннихь окрасить народь вь ультра-консервативный цвыть, а для цьлей внышихь пугнуть Европу идеею "надьла", лежащею яко бы въ основаніи нашей цивилизаціи. Не довольно ли фантазировать по поводу народа и выдавать свои собственныя "мысли" и даже страсти за начала народныя?

Въ сущности, во всей этой шумихѣ фразъ по поводу нашей "самобытности" можно различить не "народныя начала", конечно, но вещи самыя простыя и противъ которыхъ едва ли кто будетъ спорить.

Върно во всвхъ этихъ взглядахъ, что русскій не удовлетворится тъми ръшеніями вопросовъ, какія предлагаются *отдъльными* западными государствами, и что ему тъсно въ формахъ западной жизни. Но то же можно сказать и про другіе народы. Французъ никогда не удовлетворится англійскимъ ръшеніемъ вопроса, и ему "тъсно" въ Англіи; русскому "тъсно" въ Англіи и во Франціи; но и Миллю, привезенному въ Россію, также было бы въ ней тъсновато.

Върно и то, что русскій стремится къ самому широкому ръшенію всякихъ вопросовъ; размахъ его ума едва ли не самый широкій изо всёхъ умовъ европейскихъ. Это ставится ему въ достоинство. Во всякомъ случав это достоинство требуетъ провърки. Очень часто "широта взглядовъ" зависить отъ того, что человѣкъ практически не ръшилъ ни одного вопроса. Всякій рышенный вопросъ кажется уже нервшеннаго, ибо вопрось рвшенный переводится въ явленіе опредъленное, а потому ограниченное. Вотъ почему широта ума и взглядовъ часто является признакомъ человека, который еще ничего не ръшалъ и ничего не дълалъ въ практической жизни, но весь находится въ стремленіяхъ и порываніяхъ. Въ такомъ случав изъ "широты ума" для дъйствительной жизни ничего не выйдетъ. "Мы, -- говорилъ Герденъ, -- можетъ быть, требуемъ слишкомъ много, и ничего не достигаемъ". Это, дъйствительно, очень "можетъ быть", особенно если мы будемъ довольствоваться одною "шириной ума" да любоваться своими зачаточными качествами, пренебрегая всякимъ практическимъ дёломъ, предоставляя эту "черную работу" лукавому Западу, отъ котораго потомъ, морщась и бранясь, мы поневолъ станемъ заимствовать плоды его трудовъ: предел запада в доже

Итакъ, не состоитъ ли наше зло не въ томъ, что мы гоняемся за "призраками" и ръшаемъ фантастическіе вопросы, а въ томъ, что мы очень мало дълаемъ и ничего не ръшаемъ, а потому естественно идемъ во хвостъ тъхъ, кто дълаемъ и ръшаемъ?

Два слова въ заключение. Я всегда былъ и буду сторонникомъ національныхъ началъ въ литературъ, въ жизни общественной и

государственной, во внутренней и внешней политикъ. Вмъстъ съ славянофилами я готовъ подписать "актъ возмущенія" противъ Европы, когда какой-либо европейскій народъ и хотя бы вся западная Европа скажеть, что она уже возвёстила послюднее слово всечеловъческой цивилизаціи, и что другіе народы, и особенно славянское племя, должны быть только пассивнымъ матеріаломъ для этой цивилизаціи и покорными слугами "призванныхъ" народовъ. Нѣтъ! Ни одинъ народъ не можетъ исчерпать все содержание духовныхъ силь человъчества и дать имъ окончательное выражение. Отдъльнымъ народамъ выпадаетъ на долю быть представителями главныхъ человъческихъ стремленій на время, для данной эпохи. Какъ и почему призываются они къ этой временно-всемірной роли — не наша тайна: она не разгадана еще исторіею, которая знаеть како, но не почему это делается. Но потомъ скипетръ выпадаетъ изъ рукъ міродержавнаго племени, и его подымаеть тоть народь, который сохраниль въ себъ свъжесть силь вмъстъ съ охотою и привычкою къ унорному духовному труду.

Несомнънно также и то, что условіемъ для плодотворной исторической работы является развитіе народной индивидуальности, сознаніе своей собирательной личности, ибо только при этомъ сознаніи возможно творчество.

Но жизнь каждаго великаго историческаго народа слагается изъ двухъ элементовъ—индивидуальнаго, особнаго, и всеобщаго. Сознаніе народомъ своихъ особенностей, развитіе тѣхъ изъ нихъ, которыя крѣпко связаны съ его національнымъ существомъ, необходимо для того, чтобы народъ могъ сохранить себя какъ личность, т.-е. какъ творческую силу. Раскрытіе всечеловѣческаго изъ собственнаго духовнаго содержанія и усвоеніе всечеловѣческаго отъ другихъ народовъ необходимо для того, чтобы народъ могъ играть всемірно-историческую роль.

Народъ, живущій однѣми своими "особенностями", охраняющій ихъ безъ всякой критики, безъ всякаго разбора, не разсуждая, какая "особенность" есть существенное для его національнаго блага, и какая есть только предразсудокъ, что въ немъ есть временнаго, пригоднаго только для извѣстной эпохи, и что нужно сохранить для грядущихъ его судебъ,—такой народъ не будетъ играть всемірной роли, ибо онъ самъ отъ нея отрекается, обрекая себя на застой. Это уже не историческій, а противоисторическій народъ, обреченный на вымираніе и претвореніе въ другую народность, болѣе сильную духовно.

Народъ, живущій однимъ "всечеловѣческимъ" (если таковой можетъ быть), также прошелъ бы безслѣдно въ исторіи; онъ быль бы

похожъ на человѣка, способнаго на одни общія соображенія и безсильнаго на всякое практическое дѣло.

Только при гармоническомъ сочетаніи этихъ двухъ элементовъ, другъ друга поддерживающихъ и питающихъ, возможна дѣйствительная историческая жизнь. Ея и желаю я отъ всей души моей родинѣ; я вѣрю въ возможность этой жизни потому, что вѣрю во всемірно-историческую роль Россіи. Вотъ почему мнѣ такъ больно смотрѣть на нынѣшнюю гоньбу за "самобытностью", конечно, не имѣющую ничего общаго съ здоровымъ наиіональнымъ движеніемъ; послѣднее всегда исходитъ изъ великихъ идей, столь же національныхъ, сколько и всечеловѣческихъ. Успѣхъ же нынѣшняго "самобытничества" былъ бы не "актомъ возмущенія противъ Европы", но—актомъ отреченія отъ всемірно-исторической роли Россіи. Поэтому мы и не вѣримъ въ такой успѣхъ.

## МЕЧТАНІЯ САМОБЫТНИКА.

"На Востокъ мъняются только лица, покольнія; настоящій быть— "только сотое повтореніе одной и той же темы съ маленькими ва-"ріаціями, приносимыми случайностью: урожаемъ, голодомъ, моромъ "и т. и. У такой жизни нътъ выжитато, keine Erlebnisse. Быто "азіатскихъ народовъ можетъ быть очень занимателенъ, но исторія— "скучна".

Такъ говорилъ, лѣтъ тридцать иять назадъ, одинъ изъ очень извѣстныхъ нашихъ "западниковъ", стремясь за границу, гдѣ, какъ извѣстно, находится средоточіе всемірной исторіи. Но одинъ изъ настоящихъ западныхъ людей, пресыщенный, должно быть, исторіей, столѣтія полтора назадъ, воскликнулъ: "счастливы народы, не имѣющіе исторіи!" Стало быть, безъ исторіи, съ однимъ "бытомъ", хоть и скучновато, но счастливо и спокойно; а съ "исторіей", хоть и веселѣе, но... но, право, не знаю, какъ опредѣлить—вообще хуже.

Кто же правъ? Нашъ ли западникъ, рвавшійся изъ "быта" въ "исторію", или дѣйствительный западный человѣкъ, тосковавшій въ своей исторіи по "быть"?

Чувствую себя смущеннымъ—не важностью вопроса, потому что, слава Богу, всякій считаетъ себя способнымъ рѣшать всякіе вопросы, но несвоевременностью его предложенія. Кто же, въ самый новый годъ, предлагаетъ такія философскія проблемы? Но, во-первыхъ, рѣшать вопросъ буду я, а читатель будетъ только слушать — это и необременительно, и въ духѣ времени. Во-вторыхъ, читатель предугадываетъ, какъ я рѣшу вопросъ, а потому можетъ вовсе не читать моего посланія, по крайней мѣрѣ сегодня.

Сміво, однако, увіврить, что читатель, жаждущій "исторіи" и необрітающій ен, найдеть въ моихъ аргументахъ нікоторое утішеніе, а потому разсчитываю на его вниманіе.

Въ самомъ дѣлѣ, у насъ много развелось людей, полагающихъ, что имѣть богатую, полную содержаніемъ исторію—не только великое благо для народа, но и нѣкоторая нравственная его обязанность, не выполнивъ которой, онъ не можетъ быть зачисленъ въ разрядъ "настоящихъ" народовъ. По старой привычкѣ и въ силу неисправимаго предразсудка, народы въ нашихъ понятіяхъ дѣлятся на историческіе и неисторическіе, т.-е. на народы съ исторіей и на народы съ однимъ "бытомъ". Къ первымъ мы относимся съ уваженіемъ, ко вторымъ — свысока: народъ "неисторическій" въ нашихъ понятіяхъ то же самое, что недоросль изъ дворянъ или бурсакъ, изгнанный изъ семинаріи "по великовозрастію и непобѣдимой лѣности".

Противъ этого предразсудка долженъ ополчиться всякій благоразумный человѣкъ. Посмотримъ на дѣло поближе и безъ предразсудковъ, которые мы выносимъ не столько изъ жизни, сколько изъ школы.
Да, изъ школы, потому что въ ней гремятъ намъ о "законахъ историческаго развитія", объ "исторической роли народовъ", о подвигахъ, герояхъ, открытіяхъ и прочемъ, способномъ кружить человѣческія головы. Жизнь учитъ насъ не тому. Какъ только закрыта
книга, какъ только мы забыли содержащіеся въ ней ложные уроки
и отвыкли отъ пагубной привычки "обобщать" и находить "законы
развитія", жизнь тотчасъ представится намъ не въ видѣ исторіи,
а въ видѣ весьма простого быта.

Милліоны людей толкутся на пашнъ, въ лавкъ, на фабрикъ, въ конторь, въ канцеляріи; каждый изъ нихъ делаетъ то, что делали его родители, и желаетъ передать свое занятіе своимъ дітямъ. Умерли Петры, Иваны, Кариы — мъсто ихъ занято Семенами, Васильями, Өедорами, которые, въ свою очередь, уступять мъсто какимъ-нибудь другимъ соименникамъ щедрыхъ на имена святцевъ. Огромное большинство этихъ людей желаетъ одного — сохраненія того, что есть, не въ матеріальномъ только отношеніи, но и въ нравственномъ. Они дорожатъ возможностью всть столько и такъ именно, какъ вли ихъ отцы и они сами съ малыхъ лвтъ, носить такое, а не другое платье, устраивать свои отношенія къ роднымъ и ближнимъ по заведеннымъ съ незапамятныхъ временъ правиламъ, думать о причинахъ дождя, грозы, снъта, урожая, голода и всего прочаго такъ, какъ думалось споконъ въка. Воленъ онъ и вовсе не думать. Если хотите, человъкъ, ограничивающійся однимъ "бытомъ", имъетъ драгоцънную возможность вовсе не думать: ему все дано и онъ передаетъ это данное другимъ, не прибавляя и не будучи обязанъ прибавлять къ данному что-нибудь, добытое усиліями ума и творчества. Что можеть быть счастливъе такого состоянія? Не думая, онъ обладаетъ всвиъ, все знаетъ и на все можетъ дать отввтъ. "Историческіе" народы візно находятся въ погоні за какою-то истиной, ломають изъ-за этихъ истинъ головы себі и другимъ и, все-таки, никакъ не могуть ихъ уловить. Народы "бытовые" на все могуть держать отвіть и опреділенностью своихъ сужденій могуть посрамить зайзжаго путешественника, прійхавшаго съ гордымъ наміреніемъ изучать ихъ "бытъ" съ высоты своей культуры.

Позвольте же спросить, что даетъ народу исторія? Какъ ни закутывайте это понятіе названіемъ "органическаго роста", "естественнаго развитія" и т. д., но все же всякая исторія предполагаетъ перемпну, а всякая перемпна сопряжена съ гремадными лишеніями и вызываетъ многочисленныя сожальнія. Что-нибудь да значитъ тотъ фактъ, что для огромнаго большинства людей золотой въкъ находится не впереди, а позади. Недаромъ событія, заставляющія людей идти впередъ, суть обыкновенно событія бъдственныя, и человъкъ, зовущій впередъ своихъ современниковъ, считается человъкомъ безпокойнымъ и даже вреднымъ.

Хуже всего въ исторических перемвнахъ то, что онв проводятъ непереходимый предвлъ между прошлымъ и настоящимъ, и гонятъ народы къ будущему, т.-е. къ новымъ перемвнамъ. Почему? Понять это очень легко. Нашъ западникъ говоритъ, что у народовъ историческихъ много выжитаю. Но выжитое значитъ выстраданное. Не угодно ли подумать, сколько выстрадали народы Запада во время ихъ переселенія и вплоть до той эпохи, пока имъ удалось соорудитъ теократическо-феодальное зданіе среднихъ въковъ; сколько они страдали потомъ, когда ихъ заставили рушить это зданіе на пользу новыхъ монархій и крупныхъ государствъ; сколько горя принесла реформація, и чего стоила западу французская революція!

Теперь вамъ понятно будетъ, почему историческія перемѣны, такъ сказать, безповоротны. Народы выстрадами ихъ, а отъ выстраданнаго не отказываются. Но каждая перемѣна фатально влечетъ къ другой, логически въ ней содержится. Народы, разъ вкусившіе перемѣнъ, уже стали на наклонную плоскость, по которой "вверхъ" имъ не войти. Сколько бы ни сожалѣли они о прошломъ, оно навсегда останется пережитымъ, а потому недоступнымъ. И вотъ бѣдный "историческій" народъ пробѣгаетъ мыслію времена назадъ, и ищетъ "золотого вѣка" тамъ, гдѣ еще не начинались его Erlebnisse, и останавливается тамъ, гдѣ прекращается его историческая память. Это время окружено ореоломъ, закутано пеленой былинъ, свѣтлыхъ преданій, веселыхъ пѣсенъ. А съ другой стороны, онъ мрачно смотритъ на будущее, котораго онъ достигнетъ не иначе, какъ чрезъ новыя "Егlebnisse", т.-е: чрезъ новыя страданія.

"Исторія" интересна, слова нътъ. Величава фигура какого-нибудь

Петра-Пустынника, поднявшаго народы къ освобожденію св. гроба, великъ Гуссъ на кострѣ, Лютеръ, прибивающій свои "тезисы", Мирабо на трибунѣ; величественно проходятъ предъ духовными очами "историческаго" человѣка рыдарство, турниры, средневѣковые соборы, нуритане, арміи французской республики. Но чего стоили всѣ эти величавыя фигуры и грандіозныя зрѣлища?

Конечно, и *отсутствіе* исторіи представляєть свои трагическія стороны. Величавое спокойствіе "бытовыхъ" народовь достигается, можеть быть, ціною обезличенія человіка. Кто знаеть, сколько мыслей, чувствь, порывовь и стремленій затирается и обращается въ ничто подъ тяжкимъ грузомъ "быта" и его "условій"? Личность человіческая мельчаеть и дівлается неспособною на что-нибудь творческое. Если даже и при этихъ условіяхъ, въ комъ-нибудь накопится силь свыше "бытовой" міры, если эти силы прорвутся наружу, то міру явится образь всеразрушающаго завоевателя, въ родів Тамерлана, подобнаго степному вихрю. Прошла гроза — и опять все спокойно и безмольно.

Но къ чему обращать вниманіе на то, чего, въ сущности, никто не видить? Всѣ эти томленія мысли и всяческая духовная жажда суть нѣчто незримое и невѣсомое, и если они причиняють страданія отдѣльнымъ людямъ, то тѣмъ важнѣе пресѣкать дальнѣйшее ихъ развитіе, чтобъ они не причиняли зла большему числу лицъ. Исторія, сказалъ тотъ же "западникъ", есть разложеніе массъ идеею. Въ извѣстномъ отношеніи это очень вѣрно. Куда зашла идея, тамъ нельзя ждать добра, и она-то бросаетъ народы во вся тяжкая исторіи.

Ужасенъ былъ для народовъ тотъ день, когда злая судьба толкнула ихъ въ "исторію", внущивъ имъ злокачественную мысль изъ Naturvölker сдѣлаться Kulturvölker. И пусть бы этотъ удѣлъ постигъ одни народы Запада, которые самою природой, кажется, предназначены на грѣхъ, а потому на страданіе. Такъ нѣтъ же; Западъ брызнулъ и на Россію нѣсколькими каплями своей "исторической" пѣнки. Во всѣхъ описаніяхъ нашего древнѣйшаго быта значится, во-первыхъ, что мы славяне, во-вторыхъ, что славяне вообще и русскіе особенно—народъ мирный, патріархальный и земледѣльческій, слѣдовательно, совсѣмъ Naturvolk, не наклонный ни къ какимъ Erlebnisse. Такъ бы и жили. Но нѣтъ: явились варяги, съ варягами дружина, съ дружиною "личное начало", противоположное началу патріархально-общинному, и началась "исторія".

Оторванный отъ общины и ея патріархальнаго уклада, движется русскій человѣкъ на Византію и на хозаръ, поляне "примучиваютъ древлянъ", земля дробится на удѣлы, князья соперничаютъ, дружины воюютъ, прихватывая "воевъ" и "охвочихъ" людей изъ мир-

ныхъ поселянъ, и все кончается полнъйшимъ разстройствомъ, благодаря которому татары живьемъ захватили едва не всю Русь.

Тутъ бы, кажется, и успокоиться. Подъ татарскимъ владычествомъ сама судьба посылала полную возможность отстать отъ "историческихъ" шалостей, сдёлаться совсёмъ "бытовымъ" народомъ, "нравы" котораго изъ любопытства изучали бы европейскіе путешественники. Опять нѣтъ! Въ заброшенномъ среди лѣсовъ, отрѣзанномъ отъ всёхъ морей, сдавленномъ сильными сосёдями и грознымъ завоевателемъ народъ не умерла-таки мысль, что онъ народъ историческій, и мало того, что историческій, но европейскій. Вмѣсто того, чтобъ поклониться предъ Востокомъ, представителями котораго были благод втельные татары, онъ почему-то счель своимъ призваніемъ борьбу съ этимъ Востокомъ и сдёлался форпостомъ Европы, принимая на свою грудь вст удары монгольских ордъ. Какъ только онъ немного окрѣпъ и оперился, тотчасъ, по исторической памяти, потянулъ онъ на Западъ, началъ "ссылаться" съ европейскими "потентатами", выписывать мастеровъ и всякихъ искусныхъ людей и крепко скорбълъ, когда сосъди не пропускали ихъ къ нему.

Во всей его позднъйшей исторіи проходить какая-то инстинктивная тоска по утраченному нъкогда мъсту въ Европъ, и все дълается для того, чтобъ завоевать это мъсто. Борьба не на жизнь, а на смерть съ мохамеданскимъ Востокомъ, борьба не на жизнь, а на смерть съ западными сосъдями, захватившими старыя, историческія мъста древней Россіи и мъшавшими ей вступить въ Европу—вотъ, что въ дъйствительности, хоть и не сознательно, двигало нашими предками и заставляло выносить все, чего, казалось бы, не вынесъ никакой иной народъ.

Безъ этой исторической и стародавней тоски по Европѣ вы не поймете, почему Петръ Великій могъ такъ круто и быстро совершить свою реформу. Онъ далъ выходъ тому, что накоплялось вѣками, изъ-за чего въ дѣйствительности бидись русскіе люди задолго до него. Вотъ откуда то вѣяніе какого-то восторга, которое охватило русскихъ людей, несмотря на всю крутость, рѣзкость и безпощадность реформы, напоминавшей скорѣе революцію, чѣмъ преобразованіе...

Но что же я дѣлаю? Кажется, я впадаю въ лирическій тонъ и готовъ увлечься не только "историческимъ движеніемъ", но... но даже реформою Петра! Этого только недоставало.

Нѣтъ, пусть услокоятся дружественныя мнѣ тѣни и любезные мнѣ современники! Никогда не поставлю я золотого вѣка впереди и никогда не пожелаю для моего народа какихъ-нибудь новыхъ Erlebnisse. Мой золотой вѣкъ назади. Но весь вопросъ въ томъ, гдѣ его помѣстить? Признаюсь—задача не изъ легкихъ.

Перебирая всв исторические періоды наши, я вездв вижу движеніе, хоть и медленное, и если не движеніе, то сумятицу. Мнв пришла-было смвлая мысль перескочить чрезъ всв "періоды" и перейти за тоть рубежь, который обозначень словами лвтописи: "изъгнаша варяги за море и не даша имъ дани и почаща сами въ собв володвти". Отсюда быль бы естественный переходъ къ тому времени, когда предки наши "имяху обычаи свои и законъ отецъ своихъ, и преданья, кождо свой нравъ". Но лвтопись досадливо продолжаетъ, что послв изгнанія варягъ "не бв въ нихъ правды, и въста родъ на родъ, быша въ нихъ усобиць, и воевати почаща сами на ся". Что же это такое: и тутъ "усобицы", положимъ, не "историческія", а натуральныя, но все же кровопролитныя!

Положимъ также, что, по теоріи г. Иловайскаго, никакого "призванія", слѣдовательно, и "изгнанія" не было, и исторія наша началась не въ Новгородѣ, а въ Кіевѣ, подъ предводительствомъ воинственнаго Олега. Эта теорія очень любезна съ высокопатріотической точки зрѣнія, но совсѣмъ не удовлетворяетъ меня. Патріотизмъ, вѣдь, тоже "историческое" начало, чувство выстраданное, выжитое и закаленное въ разныхъ "періодахъ" исторіи. Притомъ, это и слово иностранное и трудно переводимое на русскій языкъ, потому что патріотизмъ означаетъ нѣчто большее, чѣмъ карамзинскія "любовь къ отечеству" и "народная гордость".

Я ищу не того, и бѣдственное мое положеніе состоить въ нижеслѣдующемъ. Я очень хорошо понимаю, что "исторія", разъ начавшись, не можетъ остановиться, если народъ не заболѣетъ византійскою болѣзнью—застоемъ. Во-вторыхъ, я понимаю, что русскій народъ, въ теченіе всей своей исторіи, стремился завоевать себѣ положеніе народа европейскаго и что если даже монгольское иго не могло свернуть его съ этой дороги, то тѣмъ паче трудно будетъ сдѣлать это теперь, когда мы несемъ нѣкоторую "цивилизацію" въ азіатскія степи.

Понимая все это, я желалъ бы, однако, воздержать свою націю отъ дальнъйшихъ "выживаній" и, такъ сказать, обратить свой народъ въ "исторически-бытовой". Мысль очень странная, но не странные, напримъръ, слъдующей:

Одному мудрецу пришла въ голову мысль воспретить дальнъйшее печатаніе книгъ до тъхъ поръ, пока напечатанное не будетъ прочитано. Я предлагаю, приблизительно, то же. Не отнимая у страны того, что она пріобръла, пріостановить дальнъйшія пріобрътенія, завъривъ ее, что въ перспективъ, безъ всякаго съ ея стороны труда, предстоитъ великая будущность и что будущность ея будетъ тъмъ величественнъе, тъмъ славнъе, чъмъ меньше она будетъ, въ смыслъ

"историческомъ", дѣлать теперь. Тогда каждый обратится къ "злобѣ дня", къ своему домашнему очагу, къ своему частному дѣлу, забудетъ всѣ такъ называемые "общіе" вопросы, "историческіе законы", Европу, даже самую Россію, поскольку она есть страна "историческая". Поколѣнія будуть мирно смѣняться, пока которому-то изъ нихъ не выпадетъ на долю "великая будущность" — великая и на мой взглядъ, ибо въ этомъ "будущемъ" измученная и растерзанная Европа воспріиметъ наши "начала" и почіетъ въ нашемъ величавомъ спокойствіи. Тогда настанетъ конецъ исторіи и повсемѣстно водворится Азія съ ея "бытовыми" народами.

Какъ вы объ этомъ думаете? Срока на отвътъ даю цълый годъ.

## О ПЕССИМИЗМЪ.

(Изъ разсужденій самовытника).

Пессимистъ ли вы, читатель? Если nnm— не дѣлайтесь имъ: это очень скверно; если  $\partial a$ —старайтесь исправиться. Что пессимизмъ— вещь нехорошая, это доказать нетрудно. Разверните N 1-й газеты Pycь за сей благодатный 1883 годъ (смѣнившій неменѣе благодатный 1882) и читайте на стр. 11-й:

"Пессимистовъ у насъ теперь легіонъ, но источникъ пессимизма, нашей тоски и унынія, частью выражающихся въ газетныхъ плачахъ и причитаніяхъ того лагеря, что съ наивнымъ самообольщеніемъ величаетъ себя "либеральнымъ", частью же дѣйствительно, хотя и нѣсколько иначе ощущаемыхъ встьмъ русскимъ обществомъ, источникъ этотъ, повторяемъ снова, лежитъ въ чувствѣ нашей собственной духовной или интеллигентной общественной немощи, о̀-бокъ съ величайшею народною мощью и въ виду задачъ, поставленныхъ намъ исторіей".

Прочли? Начнемъ съ внѣшняго. Вы согласитесь, прежде всего, что изможденный и немощный "пессимистъ" не въ состояніи будетъ однимъ духомъ прочесть вышеприведенную тираду въ 62 слова, безъ единой точки и съ нѣкоторыми погрѣшностями противъ логическаго "согласованія". Оптимистъ же, здоровый и веселый, прочтетъ и переваритъ еще не такія тирады. Вотъ вамъ первая выгода оптимизма. Но сколько выгодъ раскроется при разсмотрѣніи "тирады" по существу!

Во-первыхъ, пессимистовъ "легіонъ". Почетно ли состоять въ легіонъ, т.-е. въ презрънной толпъ, тогда какъ "оптимисты" въ качествъ, должно быть, ръдкихъ у насъ птицъ, выдвигаются впередъ и свътятъ въ одиночку? Во-вторыхъ, пессимизмъ выражается въ "га-

зетныхъ плачахъ и причитаньяхъ". Почетно ли попасть въ число газетныхъ плакальщицъ, которымъ, какъ вамъ не безъизвъстно, порой достается и на оръхи? Въ-третьихъ, "плачъ и причитанье" раздаются въ газетахъ того лагеря, который "съ наивнымъ самообольщениемъ" величаетъ себя либеральнымъ. Прінтно ли (не говоря о прочемъ) состоять въ такой категоріи? Въ-четвертыхъ, источникъ "пессимизма", поскольку онъ выражается не токмо въ газетахъ (Богъ съ ними!), но даже и во всемъ русскомъ обществъ—"лежитъ въ сознаніи нашей собственной духовной или интеллигентной общественной немощи, оъбокъ съ величайшею народною мощью и въ виду задачъ, поставленныхъ намъ исторіей". Пріятно ли и почетно ли сознавать свою "немощь", глядя на величайшую народную мощь и на великія историческія задачи?

Надѣюсь, вамъ не нужно другихъ доказательствъ всей презрѣнности пессимизма; полагаю, что вы уже возгорѣлись желаніемъ сдѣлаться оптимистомъ. Но какъ совершить такое духовное свое возрожденіе? Къ сожалѣнію, статья Руси, весьма пространная, указала на рецептъ только въ общихъ чертахъ. Въ ней мастерски указаны причины и послѣдствія зла; но выходъ указуется, такъ сказать, въ пространствѣ, въ видѣ мѣръ неуловимыхъ. Не стану пенять на это. Нельзя же одному человѣку сдѣлать всего. Редакторъ газеты Русь, конечно, далекъ отъ такихъ притязаній, а потому не посѣтуетъ и на меня, если я позволю себѣ кое-въ-чемъ пополнить его статью.

Напомню ея содержаніе. Источникъ пессимизма—въ сознаніи нашей общественной немощи; источникъ немощи въ искривленномъ сознаніи, испорченномъ подражательнымъ воспитаніемъ и образованіемъ. Отсюда гоньба за мнимыми цѣлями, ложными идеалами, слѣдовательно—неминуемыя разочарованія, разбитыя надежды, недоумѣнія, сомнѣнія — словомъ, то нравственное состояніе, въ которомъ мы встрѣтили 1883 годъ. На вопросъ, какъ помочь бѣдѣ, Русь отвѣчаетъ: станемъ править наше сознаніе. Коротко, но не совсѣмъ ясно, и, притомъ, не отвѣчаетъ на занимающій меня вопросъ: какъ изъ пессимиста сдѣлаться оптимистомъ? какъ изъ человѣка, видъ котораго наводитъ уныніе на окружающихъ, обратиться въ человѣка, при взглядѣ на котораго всякій повторялъ бы слова маркиза Позы (не рискуя подвергнуться его участи)—"жизнь прекрасна!"

Разсматривая житейскія условія примінительно къ этому вопросу, я не совсімь согласень съ рецептомь, предложеннымь Русью. Должно быть, почтенная газета обмолвилась или, точніе, ошиблась въ выборі лікарствь, вслідствіе невірнаго опреділенія нашей болізни. Именно: на страниці 8-й она говорить, что наша болізнь есть бользнь сознанія и, для большей уб'вдительности, напечатала' эти слова курсивомъ.

Но курсивъ меня не убъждаетъ. Мы больны не тъмъ, что сознаніе наше больно, а тъмъ, что у насъ слишкомъ много развилось "сознанія", потому что всякое сознаніе есть бользнь и сопровождается бользненными процессами. Всякое сознаніе сопровождается сомньніями, стремленіями, надеждами и разочарованіями; всякое сознаніе подобно угрызенію совъсти, которое не даетъ покоя человъку. Оно идетъ за нимъ по пятамъ, какъ тънь, и заставляетъ пускаться во вся тяжкая мышленія и критики, результатъ которыхъ очень трудно предсказать. Хорошо, если человъкъ, въ которомъ пробудилось сознаніе, прочтетъ статью г. Соловьева (помъщенную въ томъ же нумеръ Руси и горячо рекомендуемую редакціей) и согласится съ нею. А если не согласится? Хорошо, если человъкъ пойметъ теорію "государственнаго и земскаго строя", развиваемую Русио. А если не пойметъ и скажетъ, что она, съ позволенія сказать, чепуха?

Нѣтъ, по моему мнѣнію, насъ должно врачевать не отъ "болѣзни сознанія", а *отъ самого сознанія*, которое, какъ я сказалъ, есть зло. Посему, я несогласенъ съ Pycью относительно средствъ выпрямленія нашего "искривленнаго" сознанія. По ея мнѣнію, главный источникъ нашей "болѣзни сознанія" въ нашемъ общественномъ воспитаніи, особенно въ yниверситетскомъ. Вотъ, что говоритъ почтенная газета:

"Все наше воспитаніе, особенно университетское, организовано такъ, и уже издавна, съ самаго перваго насажденія у насъ европейскаго просвѣщенія, чтобъ воспитывать людей въ отвеченности и въ отрицаніи—въ отрицаніи русской духовной національной сущности".

Мимоходомъ я долженъ принести газетъ Pycb живъйшую благодарность за то, что она указала на университеты, какъ на главный источникъ зла. Она не упомянула о разныхъ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, по правамъ своимъ равныхъ съ университетами. И, дъйствительно, университеты — первъйшее зло. Но зло не въ томъ, въ чемъ видитъ его газета Pycb; она попала не туда.

По ея мнѣнію, университеты стали "кривить" сознаніе учащихся потому, что они были приноровлены къ утилитарнымъ и чиновничьимъ цѣлямъ; они воспитывали такихъ бюрократовъ, какихъ хотѣлъ ненавистный Петербургъ, т.-е. "отвлеченныхъ бюрократовъевропейцевъ".

По моему мнѣнію, это несправедливо, хотя зло, проистекавшее отъ университетовъ, было гораздо глубже. Спеціально "утилитарныя" цѣли преслѣдовались иными учебными заведеніями, поставившими Россіи "бюрократовъ" побольше, чѣмъ ставятъ ихъ университеты.

Но не въ этомъ дѣло. Для поясненія того, что дѣлали университеты, мы имѣемъ достовѣрное извѣстіе отъ самой редакціи Pycu. Въ примѣчаніи къ интересной перепискѣ Ю.  $\Theta$ . Самарина съ Герценомъ (помѣщенной въ томъ же нумерѣ) читаемъ слѣдующее:

"Герценъ, проживавшій съ 1842 по 1847 годъ въ Москвѣ, принималь самое горячее участіе въ томъ сильномъ умственномъ движеніи, которое происходило въ образованнѣйшихъ кругахъ московскаго общества. Тогда впервые стали обозначаться, выработываться и слагаться въ цѣлыя системы два направленія, которыя вскорѣ и получили названія "восточнаго" или "славянофильскаго" и "западнаго".

Понятно ли, въ чемъ діло? Не въ томъ біда, что университетское образованіе плодило "западниковъ": Самаринъ, К. С. Аксаковъ, Кирвевскіе, Елагины и другіе славянофилы тоже прошли чрезъ университетъ. Бъда именно въ "умственномъ движеніи", въ возбужденіи сознанія, которое и раздвоилось на два враждебныя "направленія". Направленій быть не должно; умственнаго движенія избітать слівдуетъ; а для этого должно всемфрно стараться, чтобъ сознаніе пробуждалось въ людяхъ въ наименьшей степени. Разъ человъческая мысль пробуждена, кто можеть предсказать, куда она пойдеть и гдъ остановится? Развъ Декартъ, Вольтеръ, Д'Аламберъ и прочіе остались върны своимъ учителямъ? Развъ Грановскій непремънно дёлаль западниковь, а Погодинь съ Шевыревымъ и Морошкинымъ славянофиловъ? Развѣ человѣкъ, нынѣ прочитавшій статью г. Соловьева, непремінно сділается сторонником его воззріній? Говорю это, конечно, не въ осуждение нашего молодого философа и его последняго труда. Но всякому известно, что сильное и последовательное изложение одного взгляда непремённо вызываеть столь же энергическій отпоръ со стороны людей противоположнаго направленія. Можеть быть, Киртевскіе, К. Аксаковь и Хомяковь не были бы такими славянофилами, еслибъ противъ нихъ не стояли такіе западники, какъ Бълинскій, Грановскій и другіе. Затьмъ, можно не согласиться и съ статьею г. Соловьева, не впадая чрезъ то во грвихъ. Напримъръ, мы читаемъ въ ней такое положение:

"Задача Россіи есть задача христіанская, и русская политика должна быть христіанскою политикой".

Не трудно представить себ'в челов'вка, который скажеть, что формула эта немного темна и отвлеченна, и что она можеть подать поводь къ разнымъ недоразум'вніямь; что, во изб'вжаніе такихъ недоразум'вній, политика Россіи должна быть политикою Московскихъ Видомостей, которую Русь, конечно, затруднится назвать христіанскою, но едва ли затруднится назвать русскою.

Пойдемъ дальше. Статья г. Соловьева рекомендуется Pycью для внимательнѣйшаго прочтенія, также рекомендуется ею и статья г. Страхова: Взілядь на текущую литературу. Согласны ли обѣ эти статьи? Думаю, что нѣтъ. Статья г. Соловьева хотя и написана съредигіозной точки зрѣнія, но она, отъ начала до конца—статья политическая, трактующая о задачахъ Россіи, объ Англіи и Польшѣ, Востокѣ и Западѣ и т. д. Стало быть, г. Соловьевъ въ этой, по крайней мѣрѣ, статьѣ хочетъ быть публицистомъ.

Въ статъв же г. Страхова мы встрвчаемъ вотъ что: приведя выдержку изъ журнала Устои, выражающую свтованія автора на "отвлеченное", такъ сказать, положеніе русскаго публициста сравнительно съ публицистомъ иностраннымъ, который является органомъ ясно опредвленныхъ партій, ассоціацій и т. д., г. Страховъ восклицаетъ:

"Кто же васъ просилъ быть русскимъ публицистомъ? Откуда такое призваніе?.. Очевидно, роль публициста выбирается только по наслышкѣ, по подражанію, изъ желанія стать руководителемъ, но неизвѣстно въ чемъ и неизвѣстно кого".

Позволимъ и себѣ спросить: кто просилъ г. Соловьева выступить въ роли публициста? Для чего г. Аксаковъ въ свое время редижировалъ Парусъ, Денъ, Москву? Почему онъ отстаивалъ существованіе Москвы и съ болью въ сердцѣ положилъ перо послѣ проиграннаго процесса? Почему онъ схватился за перо, какъ только ему представилась къ тому возможность?

Повторимъ вопросъ: кто просилъ васъ быть русскимъ публицистомъ—и отвътимъ: ваше сознаніе. Вотъ гдъ источникъ того зуда, который гонитъ васъ по славянофильской дорогѣ; но не удивляйтесь, что другіе идутъ по иной дорогѣ, побуждаемые своимъ сознаніемъ. Если хотите быть послѣдовательны, какъ послѣдовательны Московскія Въдомости, принимайте мѣры противъ сознанія и противъ всего, что такимъ сознаніемъ пробуждается. Вы открещиваетесь отъобвиненія въ томъ, что желаете "удержать русское общество на уровнѣ мужицкаго образованія" (стр. 11-я).

Напрасно вы дѣлаете это. Вамъ, очевидно, вспоминаются слова Фамусова:

Ученье-вотъ чума; ученость-вотъ причина...

Надъ этими словами смюются. Но предположите, что Фамусовъ сказаль бы: сознанье—вотъ чума! Надъ этимъ не засмѣнлись бы. Въ немъ, въ этомъ сознаніи, бѣда величайшая. Оно терваетъ, томитъ и сушитъ человѣка; оно дѣлаетъ его пессимистомъ въ томъ случаѣ, если его идеалы не осуществляются, если его стремленія и идеи не находятъ себѣ примѣненія. Страдальцевъ оно создаетъ или людей безпокойныхъ, счастья же и веселья отъ него нѣтъ.

А тутъ еще, отмахиваясь, вслъдствіе непонятной непослъдовательности, отъ уровня "мужицкаго образованія", Русь провозглашаеть нижеслъдующее: "общество призвано выводить народный умъ изъ той области непосредственного бытія, въ которой по необходимости пребывають народныя массы, въ высшую область "сознанія". Да Боже сохрани! Свою-то заразу прививать къ другому! Можно ли говорить такія вещи? А все отчего? Оттого, что Русь не додумала своихъ мыслей до конца. По ея мнѣнію, можетъ быть сознаніе кривое и прямое, вредное и благодътельное. А по моему мнѣнію, всякое сознаніе кривить человъка и причиняетъ вредъ какъ ему, такъ и окружающимъ его. Вотъ, г. Катковъ—тотъ "выпрямитъ"! Честь ему и слава! Тогда и г. Страхову не придется спрашивать: "кто просилъ васъ быть русскимъ публицистомъ?" Никто имъ и не будетъ, и всѣмъ будетъ спокойно и радостно.

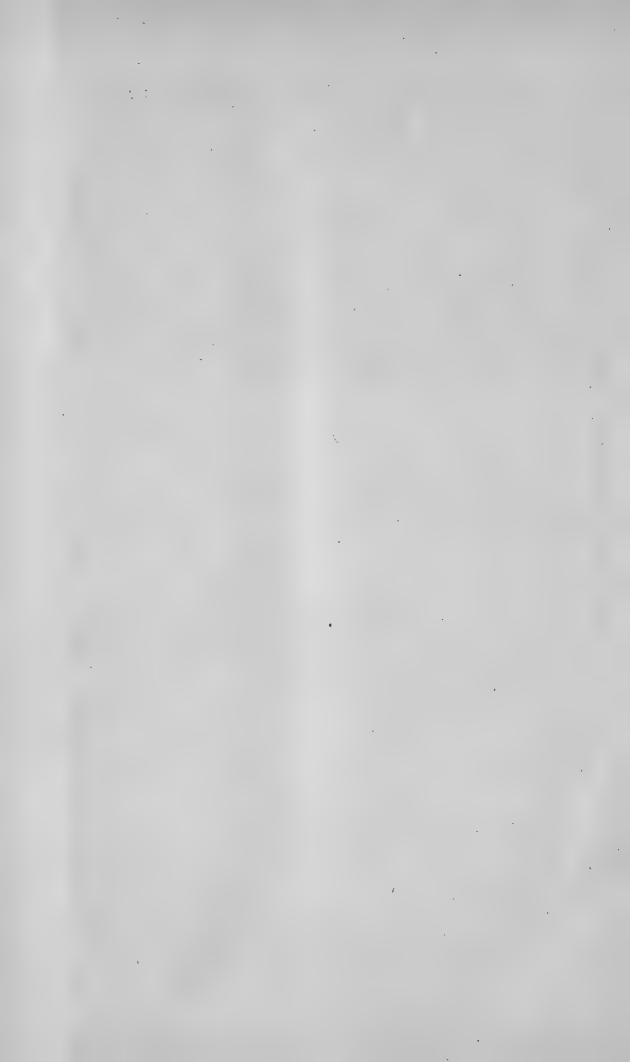

# ОТДВЛЪ ВТОРОЙ.

СЛАВЯНСКІЙ ВОПРОСЪ И ВОЙНА 1877 ГОДА.

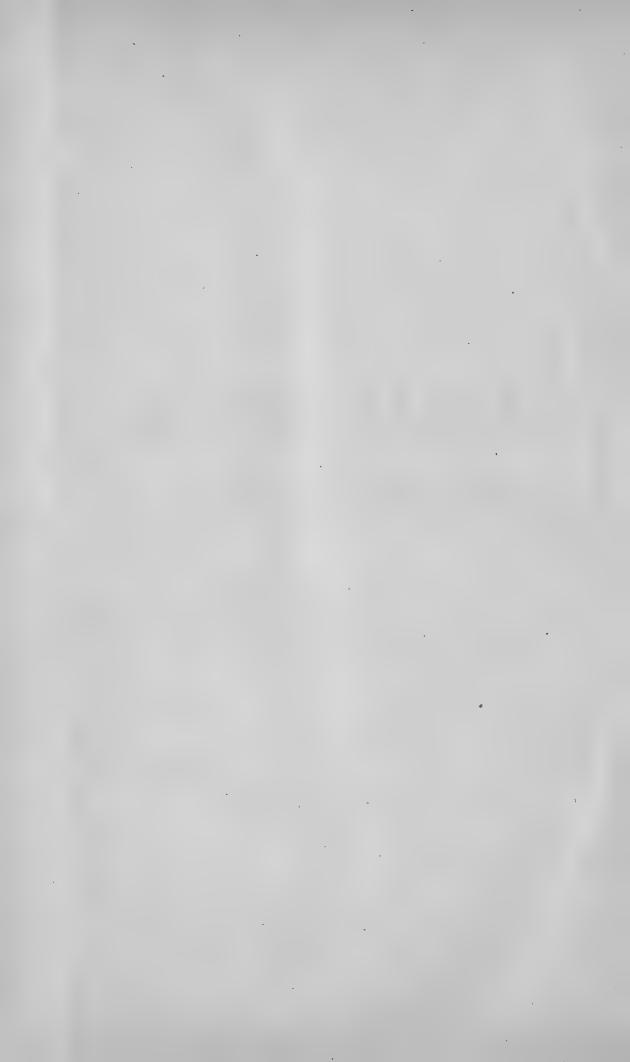

### ВНЪШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССІИ

въ 1875 году.

Въ 1876 году исполнится два десятильтія съ тыхъ поръ, какъ Парижскій миръ прекратиль ужасы Крымской войны. Въ теченіе двадцати лътъ Россія могла слъдовать и, дъйствительно, слъдовала совершенно новымъ стремленіямъ во внёшней своей политикъ. Оглядываясь на эти двадцать многознаменательныхъ лътъ, нельзя не подивиться происшедшей перемънъ и не назвать прошлаго 1875 года самымъ полнымъ выразителемъ этой перемёны. Остановимся на ней и постараемся опредълить ее. Какъ смотръла Европа на Россію до 1856 года? Чёмъ представлялась Европё эта "шестай часть свёта"? Историки, публицисты, экономисты, журналисты, читающее и нечитающее европейское общество -- всй одинаково видили въ Россіи грозную военную державу, способную каждую минуту нарушить европейскій миръ. Мало того, въ ней видёли главный, существенный тормазъ общеевропейскаго преуспаннія. Россія, по мнанію всей Европы, была главнымъ оплотомъ устаръвшихъ идей противъ новыхъ началъ, возвъщенныхъ 1789 годомъ. Начиналось ли въ Италіи движение противъ господства иноземныхъ и деспотическихъ государей-имя Россіи выставлялось, какъ пугало, для устрашенія "карбонаріевъ". Изгонялись ли Бурбоны или Орлеаны изъ Франціи— Россія спѣшила заявить свое неудовольствіе; мечтала ли Германія о свободномъ и національномъ государственномъ устройствів-всі реакціонныя стремленія німцевь находили себі опору въ Россіи. Вся Европа рукоплескала словамъ Мишле, назвавшаго наше отечество Вастиліей, воздвигнутою между Азіей и Европой, "громадною Бастиліей, въ которой глохнетъ всякая живая мысль, и изъ которой исходять всв реакціонныя стремленія". Извъстно, что эти обвиненія были преувеличены. Зная тайныя пружины новъйшей исторіи, мы можемъ съ увъренностью сказать, что роль Россіи въ европейской реакціи была не первенствующая, а служебная. Центромъ реакціонныхъ происковъ съ 1815 до 1848 года быль австрійскій кабинетъ, руководимый княземъ Меттернихомъ — этимъ оракуломъ реакціи, бывшимъ душою тогдашняго тройственнаго союза между Австріей, Пруссіей и Россіей. Въ 1848 году онъ покинулъ Австрію, спасаясь бъгствомъ отъ революціи. Но вскоръ торжествующая австрійская реакція выдвинула достойнаго ему преемника—князя Шварценберга, воспользовавшагося Россіей для своихъ цълей.

Это совершенно вѣрно. Но, къ сожалѣнію, Россія не сдѣлала тогда ничего для уясненія истиннаго положенія дѣлъ. Напротивъ, она сдѣлала все для утвержденія Европы въ разъ принятомъ ею мнѣніи; мало того: она одна являлась въ роли безкорыстнаго рыцаря легитимизма и билась за свой принципъ съ безкорыстіемъ крестоносца тамъ, гдѣ другіе дѣйствовали по разсчету и съ разсчетомъ. Достаточно одного примѣра. Только Россія сочла долгомъ отказать въ своемъ признаніи Наполеону ІІІ-му изъ рыцарской привязанности къ трактатамъ 1815 года. Другія державы поспѣшили признать счастливаго заговорщика. Мы одни и расплатились за эту привязанность. Австрія исполнила пророчество Шварценберга и "удивила міръ своею неблагодарностью". Мы остались одни передъ вооруженною Европой; мы проиграли свое дѣло на Востокъ, и униженіе наше было привѣтствовано, какъ паденіе варварской и военной державы.

Что же теперь? Еслибъ по исторіи послѣднихъ двадцати лѣтъ судить объ исторіи вообще, то ее можно бы сравнить съ волшебнымъ представленіемъ, гдѣ декораціи мѣняются по знаку искуснаго машиниста. Видъ великолѣпнаго дворца смѣняется видомъ дремучаго лѣса, въ свою очередь, уступающаго мѣсто идиллической деревенской картинѣ.

Бокль, съ гордостью истиннаго европейца, доказывалъ въ своей Исторіи щивилизаціи въ Англіи, что воинскій духъ подавленъ современною культурой. "Что это варварское занятіе—говорить онъ—вмѣстѣ съ развитіемъ общества, быстро падаетъ, извѣстно каждому, даже поверхностно знакомому съ исторіей Европы". Но Бокль писалъ эти строки во время страшной Крымской войны, въ которой принимали участіе и культурные народы. Какъ же объяснить это участіе? Бокль далъ объясненіе, имѣвшее видъ правдоподобія въ то время.

"Особенность военной борьбы, въ которую и мы вовлечены,—говорить онъ,—состоить въ томъ, что она произошла не отъ столкновенія интересовъ странъ образованныхъ, а отъ разрыва между Россіей и Тур-

ціей, двумя наименъе образованными государствами, остающимися теперь въ Европъ. Этотъ фактъ весьма замъчателенъ. Для характеристики современнаго общественнаго состоянія въ высшей степени важно, что миръ, безпримърно продолжительный, прерванъ не такъ, какъ прежде, ссорой между двумя образованными народами, но нападеніемъ необразованной Россіи на еще болье необразованную Турцію" по два в преждення предвижници предвижници в такъ, какъ преждени необразованную предвижници предвижници в предвижници предвижници в предвижници предвижници в предвижници предвижници в предвижници

Такъ ръшила мірская мудрость; но мудрость высшая опредълила иначе. Напомнимъ въ нъсколькихъ словахъ недавнее, всъмъ памятное прошлое. Наполеонъ III, нъкогда отвергнутый русскимъ правительствомъ, заключилъ побъдоносный миръ. Образованныя державы включили "необразованную" Турцію въ свою семью и обезпечили ей полную безопасность со стороны ел также необразованной сосёдки. Миръ былъ заключенъ въ Парижъ, столицъ образованности, и все объщало ему долгій въкъ. Вышло не то. Не прошло и нъсколькихъ лътъ, какъ Европа, съ опасеніемъ взиравшая на мнимо-воинственные замыслы Россіи, теперь тревожно повернулась къ столицъ просвъщенія, къ Парижу, гдѣ высился престолъ, созданный измѣной и обагренный кровью согражданъ. Съ замираніемъ сердца прислушивалась Европа къ новогоднимъ ръчамъ наслъдника Наполеона I. Биржевыя цённости падали и понижались, шансы войны уменьшались и увеличивались, судя по тому, что изрекъ императоръ "великой и просвъщенной націи. Онъ создаль систему вооруженнаго мира, поглощающаго средства просвъщенной Европы, онъ заставилъ свой народъ вести рядъ войнъ для поддержанія военной славы имперіи. Одна изъ этихъ войнъ вызвала общее сочувствіе — святая война за независимость Италіи. Но "въ дуту злохудожну не внидетъ премудрость". Наполеонъ и тутъ сумѣлъ обмануть италіанскую націю онъ заключилъ поспътный миръ и впослъдствіи сдёлался тормазомъ италіанскаго единства! Затёмъ слёдоваль рядъ фантастическихъ и безполезныхъ войнъ, въ родъ войны мексиканской, врядъ ли способной поддержать славу цивилизованной націи.

Но "военная слава" недолго была удѣломъ Бонапарта. Она не удержала имперіи отъ упадка, вызваннаго систематическимъ растлѣніемъ "правительственной" партіи и энергическимъ пробужденіемъ чувства свободы. Въ то время—говорить одинъ изъ публицистовъ—какъ французскій берегъ понижался, съ того берега Рейна показалась прусская каска. Самъ Бокль не усомнился бы признать, что каска эта надѣта на голову одного изъ "цивилизованнѣйшихъ" народовъ въ свѣтѣ. Его вождь произнесъ знаменитую фразу, что всѣ великіе вопросы разрѣпаются "желѣзомъ и кровью". Слова эти произнесены были не всуе. Желѣзо обагрило кровью поля Садовой и

Кёниггреца. Сѣверо-германскій Союзъ былъ созданъ и, чрезъ нѣсколько лѣтъ, онъ всею своею тяжестью опрокинулся на Францію. Преобладаніе Германіи въ Европѣ было упрочено, и никто не станетъ сомнѣваться, что преобладаніе это исключительно и чисто военное. Роль бывшаго обитателя тюильерійскаго дворца перешла къ варцинскому отшельнику. Онъ, вождь цивилизованной націи, держитъ въ своихъ рукахъ миръ и войну. Его сотрудники возвели военное искусство на степень науки. Наука и война—какое сочетаніе! Какое посрамленіе для тѣхъ, кто называлъ войну "варварскимъ занятіемъ"! Они еще не предвидѣли тогда, что на свѣтѣ могутъ быть ученые варвары, Аттилы, подбитые Гегелемъ...

Что же дёлала въ это время "варварская Россія"? Двадцать лётъ нашей политики на Западъ должны были бы поколебать всъ предразсудки относительно нашего отечества, еслибъ только предразсудки культурных в народовы не были крыпче предразсудковы краснокожихы или негровъ. Россія сочувственно отнеслась къ войнъ за италіанскую независимость и первая признала новое Италіанское королевство. Не ея вина, что Наполеонъ поспѣшилъ заключить виллафранкскій миръ и надолго задержалъ исполнение собственнаго объщания. Россія охладила шовинизмъ германскихъ патріотовъ, требовавшихъ, чтобъ "общее отечество" стало на сторонъ Австріи. Всъ помнять лекціи, прочитанныя въ это время княземъ Горчаковымъ Германскому Союзу. Россія не только не останавливала, но поддерживала развитіе германскаго единства. Два раза ея дружественный нейтралитеть оказалъ неодънимыя и неодъненныя услуги Германіи: въ 1866 году и, еще больше, въ 1870 году. Въ теченіе двадцати літь ни одна плодотворная идея, появлявшаяся въ Европъ, не встръчала отпора въ Россіи.

Ея политика за все это время можеть быть названа политикой мира, не вялаго и безсодержательнаго мира во что бы ни стало, составляющаго позоръ Людовика-Филиппа во Франціи, но мира дѣятельнаго, сознательнаго, творческаго. Каждый разъ, когда предстояло предупреждать общеевропейскую войну, когда можно было предотвратить войну частную, Россія дѣйствовала настойчиво, ясно, безъ заднихъ мыслей. Что жъ получила она взамѣнъ?

Съ 1856 года ея вліяніе на Востокъ, было парализовано. Европа увърила Порту, что Турція — держава европейская и даже болъе способная къ культуръ, чъмъ вполнъ варварская Россія. Отечество наше было сбито съ почвы того законнаго вліянія, какое оно имъло на судьбу своихъ единовърцевъ и единоплеменниковъ въ Турціи. Европа взялась цивилизовать дикую и дряхлую Порту. Отвътомъ на эти старанія были: ръзня въ Сиріи, ръзня въ Кандіи и дважды ръзня

въ Герцеговинъ — въ 1862 году, при Лукъ Вукаловичъ, и тринадцать лътъ позже, въ 1875 году, при Любибратичъ, еще продолжающаяся ръзня, приводящая въсодрогание весь дъйствительно христіанскій міръ...

Россія не изм'внила своей роли. Яснымъ тому доказательствомъ служать два факта изъ исторіи прошлаго года. Предъ літнею поъздкой Государя Императора за границу, тамъ носились уже грозные симптомы войны. Внутренняя борьба германскаго правительства съ католиками готова была перейти на болве широкую почву. Подъ давленіемъ грозной имперіи Бельгія принуждена была изм'єнить свое уголовное законодательство. Положение Франціи становилось все затруднительнъе и затруднительнъе. Конечно, ея клерикальная партія, разнузданная нын шнимъ правительствомъ, способна была вызвать раздражение въ твордъ "протестантской имперіи". Но не въ этомъ одномъ коренились причины натянутыхъ отношеній. Носились слухи о чрезмърныхъ вооруженіяхъ, которыя, будто бы, предприняты были Франціей, и которыхъ она, будто бы, не имѣла права дѣлать. Толковали, что напрасно съ Франціи взято "только" пять милліардовъ, потому что она поднялась слишкомъ быстро, и т. д. Конечно, мы не знаемъ всёхъ подробностей дёла, но несомнёненъ факть, что война между двумя "просвъщенными" державами уже носилась въ воздухъ, когда Государь Императоръ прибылъ за границу. Вследъ затемъ всякіе толки о войнъ утихли, и заграничная печать придала нашему Императору вполив заслуженное название миротворца. Не знаемъ, насколько искренно отнеслась къ этому факту печать немецкая, такъ какъ она, состоя "на содержаніи", едва ли можетъ говорить отъ души, но искренность французской печати несомненна. Все помнять, что было высказано французскими газетами всёхъ оттёнковъ по поводу кончины супруги нашего посла, князя Орлова. Франція, еще въ 1863 году готовившаяся поднять европейскую войну за Польшу, видъвшая въ русскомъ государствъ воплощение принципа вооруженной орды, теперь видитъ "вооруженную орду" въ другомъ мъсть и усматриваетъ въ Россіи надежный оплотъ европейскаго мира. Новорожденная французская республика не только не враждебна монархической Россіи, но внушаеть ей глубокія симпатіи. Если что нибудь и способно возбудить сомнинія Россіи, то не республиканскій принципъ, а то, что искажаетъ и задерживаетъ его применение-клерикализмъ, двусмысленное отношение кабинета Бюффе къ республиканскимъ установленіямъ, происки партій, величающихъ себя "охранительными" элементами страны. Такъ глубоко измѣнились отношенія Россіи въ принципамъ, которые некогда были преданы ею анаоеме! Другимъ, еще болве важнымъ доказательствомъ миролюбія Россіи является ея политика по герцеговинскому дёлу.

Ни по одному вопросу Россія не имѣла большаго права потребовать нѣкотораго отчета отъ Турціи и европейской дипломатіи; ни въ одномъ вопросѣ Турція и "дипломатія" не выступали съ меньшею подготовкой, съ меньшими средствами разрѣшить дѣло. Такъ или иначе, Россія, въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, вела турецкихъ христіанъ къ постепенному освобожденію отъ ига мохамеданъ; политика эта была прервана Крымскою войной и Парижскимъ миромъ.

Совершился невъроятный фактъ: полудикая Турція, по "высочайшему новельню" Европы, была признана государствомъ европейскимъ. Россіи веліно сжечь ея черноморскій флотъ и держаться системы "невмѣшательства" въ турецкія дѣла. Проходить двадцать лътъ – и сама Европа признаетъ полную несостоятельность Оттоманской имперіи. Европа вздрагиваетъ отъ сценъ герцеговинскаго возстанія, переносящихъ насъ къ эпохъ каннибализма. Старый туркофилъ, Джовъ Россель, выступаетъ съ смёшнымъ пожертвованіемъ въ пользу возставшихъ и не менте смттною ртнью противъ Турціи... Удивляться тутъ нечему. Какихъ же иныхъ плодовъ могла ожидать Европа отъ Турціи, предоставленной самой себь? Что было сделано для "оживленія" гніющей имперіи? Европа накупила турецкихъ облигацій и жадно получала по нимъ огромные проценты, пока Турція, почти одновременно съ учетнымъ банкомъ въ Москвъ, не прекратила платежей. Мирныя банкирскія операціи съ трескомъ разлетёлись предъ возстаніемъ измученныхъ славянъ. В вковыя страданія, голодъ, б фдность, нестерпимыя обиды заявили, наконецъ, свои права. Просвъщенная Европа присматривается къ мятежу и открываетъ въ немъ непонятные симптомы. Оказывается, что это не просто "недоразумънія", неудовольствія, даже не бунть, а симптомъ несомнъннаго разложенія "больного человіна". Будь это просто "бунть", Европа, можеть быть, предложила бы даже свои войска для "усмиренія" возставшихъ. Но вопіющіе факты говорятъ иное; скръпя сердце, Европа рѣшила, что дальше "такъ" идти не можетъ, и что "этому" нужно положить конецъ.

Что же такое "это" и "такъ"? Ясно, что такъ управлять христіанами больше нельзя, и что эта турецкая администрація перешла за предёлы возможнаго. Дёло идеть—ни болье, ни менье — какъ о такомъ переустройствъ Турецкой имперіи, которое возродило бы ее, возвратило бы ей жизненныя силы и сдёлало бы изъ нея государство европейское. Словомъ, рѣчь идетъ о квадратуръ круга. Изо всего этого рождается событіе изумительнаго свойства. Да иначе и быть не могло — вотъ почему: въ Европъ въ теченіе 20-ти лътъ никто не думалъ о восточномъ вопросъ; Россія была выбита изъ съдла, двадцать лътъ сряду была отстранена отъ серьезнаго вліянія на

Восток в и невольно порвала связь съ своею традиціонною политикой. Въ Россіи не могло родиться строго обдуманнаго плана на тотъ "случай", еслибъ "больной человъкъ" вздумалъ оставить сей міръ. Событія австро-прусской и франко-прусской войнъ по необходимости должны были отвлечь внимание важнёйшихъ державъ Европы отъ внёшнихъ дёлъ къ внутреннимъ. Австрійская имперія обратилась въ Австро-Венгрію и должна была подумать о своемъ "перерожденіи", не закончившемся и по сей день. Франція, обобранная, униженная, раздираемая борьбою партій, занята своимъ "возрожденіемъ", которое протянется Богъ знаетъ сколько времени. Германія, недавно родившаяся, въ качествъ "протестантской имперіи", успъла уже бросить себ'в на руки церковный вопросъ, соціальный вопросъ, биржевой вопросъ и много другихъ вопросовъ внутренняго порядка. Англія, сообразивъ всё обстоятельства дёла, во-время унесла изъподъ подушки "больного человъка" акціи — Суэцскаго канала. За устраненіемъ отъ дѣла Англіи и Франціи, попеченіе о "больномъ" выпало на долю трехъ восточныхъ имперій. Но что онъ могли слѣлать?

Начнемъ съ ближайшей сосъдки, съ славяно-нъмецко-венгерской монархіи, повидимому, весьма заинтересованной славянскимъ вопросомъ. Чего могла она желать для себя? Хлопотать объ автономіи возставшихъ областей? Но босняки и герцеговинцы сродни славянамъ, входящимъ въ составъ мудреной Австро-Венгріи, и автономія славянъ турецкихъ могла бы послужить "пагубнымъ примъромъ" для славинъ венгерскихъ. Забрать возставшихъ подъ свою высокую руку? Но австро-венгерская печать категорически объявляеть, что графъ Андраши не хочетъ новыхъ славянскихъ элементовъ въ своей странв, и это весьма правдоподобно. Остается одно-протянуть коекакъ существование Турецкой имперіи, давъ ей реформы. Германская имперія не имфетъ прямыхъ интересовъ на Балканскомъ полуостровф. Есть основание думать, что если восточный вопросъ начнетъ разръшаться, она приступить къ разрешению другихъ вопросовъ, не балканскихъ, а болве близкихъ. Стало быть, и поэтому должно бы отдалить окончательное разръшение восточнаго вопроса, занявшись предварительно "возрожденіемъ" Турціи. Остается Россія, дъйствительно не имфющая никакихъ ни завоевательныхъ, ни пріобрфтательныхъ замысловъ со стороны какъ Турецкой имперіи, такъ и другихъ странъ.

Ни одинъ здравомыслящій политикъ не усомнится, что завоеваніе Россіей какой бы то ни было турецкой области теперь немыслимо. Но еслибъ и существовали относительно этого какія-нибудь сомнѣнія, они должны разсѣнться въ виду прошлогодней политики Россіи.

Въ то время, когда Англія купила Египетъ, когда въ Австріи нѣкоторая партія мечтаетъ о присоединеніи возставшихъ провинцій къ "сугубой монархіи", Россія настойчиво повторяетъ, что турецкому правительству должна быть предоставлена свобода дѣйствій, что его величество султанъ дастъ необходимыя реформы, что прочимъ державамъ необходимо только поддерживать эти благія намѣренія. Сербія и Черногорія удерживаются въ своемъ нейтралитетѣ. Все дѣло ограничивается нравственнымъ вліяніемъ и "представленіями", не имѣющими особенной силы. Всякіе помыслы о войнѣ заботливо устраняются. Рѣчь Государя Императора на праздникѣ георгіевскихъ кавалеровъ торжественно подтверждаетъ о миролюбивомъ настроеніи русскаго правительства.

Россія не только не идеть въ разрѣзъ съ "европейскою" политикой, но сливается съ нею. Голосъ Россіи участвуетъ въ дружномъ хорѣ государствъ, требующихъ продленія "бытія" Турецкой имперіистало быть, отсрочки рѣшенія восточнаго вопроса. По мановенію своихъ сосѣдей, "больной человѣкъ" является въ роли не только реформатора, но утописта—Томаса Мора, Кампанеллы и Кабè. Онъ пишетъ проекты "наилучшаго государственнаго устройства". долженствующіе водворить золотой вѣкъ. Какъ не вѣрить послѣ этого спиритическимъ явленіямъ?

Итакъ, Турція должна жить. Можетъ быть, даже желательно, чтобъ она жила? Когда мы писали эти строки, намъ пришло на память одно мѣсто изъ Исторіи французской революціи Карлейля: "Мирабо быль очень нуженъ для Франціи; онъ одинъ могъ дать революціи правильный ходъ. Но онъ не могъ жить ни одного года болѣе, такъ же, какъ и тысячи лѣтъ. Годы человѣка сочтены, и годы, данные Мирабо, истекли. Важенъ или не важенъ человѣкъ, предназначено ли ему жить въ исторіи цѣлыя столѣтія или быть забытымъ черезъ два, три дня—для неумолимаго рока все равно. Среди занятій дѣятельной и цвѣтущей жизни является блѣдный вѣстникъ и молча дѣлаетъ вамъ знакъ: обширные интересы, проекты, спасеніе французской монархіи, что бы васъ ни занимало—все нужно тотчасъ оставить и идти... Всемірная исторія не можетъ быть тѣмъ, чѣмъ она хотпъла бы, могла бы или должна бы быть, въ силу той или другой возможности; но она просто и всегда есть то, что она естъ".

Конечно, Турція не Мирабо: она не одинъ человѣкъ и особенно не великій человѣкъ. Но и дни государства такъ же сочтены, какъ дни "одного", и къ нимъ также является "блѣдный вѣстникъ", молчаливо дѣлающій имъ роковой знакъ. Никакія усилія не удержатъ его въ этомъ мірѣ, какъ бы онъ ни былъ нуженъ, какихъ бы услугъ отъ него ни ожидали. Вся Европа видитъ этого "вѣстника": онъ

дѣлаетъ уже знакъ одряхлѣвшей имперіи въ видѣ страшнаго возстанія, неизлѣчимаго банкротства, ужасающаго разстройства администраціи, упадка народнаго духа. Или этого мало? Или нужно еще какихъ нибудь знаменій?

Что бы ни писаль султань, какія бы реформы ни возвѣщались турецкимь правительствомь—Турція скоро должна будеть "оставить все" и отправиться туда, куда раньше ея попала Византійская Имперія. Протянуть существованіе Турціи можно, но дѣлать это—значить длить безвыходную анархію, рѣзню, готовить для всей Епропы большія и большія трудности.

Но чёмъ бы ни кончилось дёло, всякій безпристрастный историкъ скажетъ, что не Россія была виновата въ великихъ европейскихъ столкновеніяхъ. Она не поддерживала ничьихъ надеждъ и нигдѣ не поселяла смуты. Не "московскіе рубли" вызвали возстаніе герцеговинцевъ; не русское правительство побуждало ихъ упорствовать въ сопротивленіи. Все было сдѣлано голодомъ, ужасающими страданіями, черною неправдою судовъ и неслыханно жестокимъ управленіемъ. Россія произносила свое "берегись" еще во время кандійскаго возстанія. Ея не слушали. Всѣ хотѣли Турціи единой, нераздѣльной и могущественной. "Будетъ вамъ за то война семилѣтняя, тридцатилѣтняя"... говорилъ одинъ великій публицистъ.

Намъ, русскимъ, остается только пожелать одного: мы расплатились за свой рыцарскій консерватизмъ Крымской войной; дай Богъ, чтобъ наше миролюбіе принесло намъ иные, добрые плоды.

## ЗА СЛАВЯНЪ.

(къ русскому овществу).

Наши братья возстали для защиты своихъ женъ и дѣтей, своей вѣры. Сказалъ бы: для защиты своего имущества—но они нищіе! Давно уже турецкое насиліе отняло у нихъ послѣднее достояніе, а бремя возстанія унесло остальное. Они лишены всѣхъ человѣческихъ правъ и думаютъ завоевать ихъ себѣ съ оружіемъ въ рукахъ. Да благословитъ Богъ ихъ оружіе!

Но намъ, русскимъ, намъ, ихъ братьямъ по крови, по въръ, намъ, просвъщеннымъ, какъ и они, святыми братьями Кирилломъ и Меоодіемъ, что дълать? Ограничиться ли благословеніями и сочувствіемъ? Но благословеніе можетъ дать одинъ Богъ. Его всемогущая десница посылаетъ побъду и покоряетъ враговъ. Что сдълаетъ наше благословеніе, никъмъ неслышимое и безсильное, если оно останется безъ дълъ?

Миролюбивая политика нашего правительства избавила насъ отъ войны, неизбъжной при другихъ условіяхъ. Она сохранила кровь нашихъ дѣтей, она обезпечила намъ покой. Но не станемъ закрывать себѣ глазъ: правительство отвратило войну въ настоящемъ, но будущее никому неизвѣстно. Все зависитъ отъ исхода событій на Балканскомъ полуостровѣ. Одолѣютъ славяне — и мы останемся въ покоѣ; побѣдятъ турки, и тогда... кто станетъ смотрѣть спокойно на всѣ звѣрства, какими завершаются обыкновенно турецкія побѣды? Кто рѣшится допустить, чтобъ славяне потеряли даже ту долю правъ, какую они имѣютъ нынѣ? Кто рѣшится шагнуть къ временамъ первыхъ дней турецкаго ига?

На Балканскомъ полуостровъ разыгрывается судьба не однихъ славянъ турецкихъ. Тамъ поставлены на карту всъ плоды въковой политики нашего правительства, все, чего оно, силою оружія, успѣло добиться отъ султановъ на пользу нашихъ единоплеменниковъ. Стало быть—славяне турецкіе бьются не только за себя, но и за честь и достоинство Россіи. Они одни, на плечахъ своихъ, должны вынести христіанское просвѣщеніе противъ мертвящаго ислама.

На нихъ лежитъ тяжкое бремя. Поможемъ имъ нести его! Откажемся отъ частицы нашихъ удовольствій, чтобъ доставить имъ необходимое. Отъ десятковъ и сотенъ рублей, ежедневно бросаемыхъ на развлеченія, отділимъ по ніскольку копівскъ на святое діло освобожденія братьсевъ нашихъ!

Къ вамъ. прежде всего, идетъ это обращеніе, къ вамъ, въ комъ жива нравственная личность человѣка, въ комъ зрѣлище народа, возставшаго за свою свободу и вѣру, заставляетъ сильнѣе биться сердце; къ вамъ, кто помнитъ еще горестные дни Крымской войны, великодушно начатой за тѣхъ же славянъ; къ вамъ, кто плакалъ радостными слезами въ великій день освобожденія крестьянъ, возстановленія человѣческой личности въ двадцати милліонахъ крѣпостного населенія. А что значило крѣпостное право въ сравненіи съ рабствомъ славянъ? Покажите себя достойными потомками героевъ, безропотно и горделиво умиравшихъ въ Севастополѣ, подъ Карсомъ, за Дунаемъ! Или наши кошельки раскрываются труднѣе, чѣмъ раскрывалась грудь отцовъ нашихъ, подставлявшихъ ее ударамъ враговъ? Или золоту труднѣе литься, чѣмъ крови?

Но съ вами не нужно много словъ. Другое дѣло дѣти вѣка "практическаго", какимъ считаютъ нашъ, для кого биржа и цѣнность рубля дучшее мѣрило политическихъ мѣръ. Помогать борьбѣ
полузабытыхъ братьевъ нашихъ на отдаленномъ полуостровѣ, не
есть ли это цѣль слишкомъ отвлеченная, слишкомъ отдаленная отъ
практическихъ интересовъ?

Нужно ли доказывать, что это заблужденіе? Нужно ли напоминать, что бывають въ жизни народовъ минуты, когда камни вопіють? Нужно ли, наконець, говорить, что въ иныя минуты служеніе самому отвлеченному идеалу вызывается настоятельными, практическими потребностями? Да, практическими. Припомните, какъ понизились цѣны на всѣ бумаги, "фонды и акціи", при одномъ слухѣ о возможности войны. Что же случилось бы при дѣйствительной войнѣ? Правительство отвратило войну искусною дипломатіей. Оно сдѣлало, что могло. Теперь настала очередь общества. Оно можетъ отвратить войну и въ будущемъ, поддерживая славянъ, доставляя имъ денежную помощь неустанно и непрерывно, не оставляя славянъ ни на одну минуту.

Посмотрите, что выйдеть изъ этой помощи. Не говоримъ уже,

что братья наши будуть снабжены всёмъ необходимымъ—а это облегчаеть борьбу, стало быть, и побёду— но это не все. Въ виду неоскудёвающей помощи нашей, славяне утвердятся въ убёжденіи, что за ихъ дёло стоить горой все великое царство русское. Обильная помощь укрёпить ихъ энергію, окрылить ихъ мужество, поведеть ихъ къ новымъ побёдамъ.

И это не все. Неумолкающій взрывь благотворительности укажеть и Европ'в истинное настроеніе русскаго общественнаго мнівнія. Изъ него она увидить, на какія силы можеть разсчитывать наше правительство въ ту минуту, когда ему придется возвысить свой голось при окончательномъ рішеній "восточнаго вопроса". Наша благотворительность, въ данную минуту, избавить правительство отъ необходимости прибітать къ военнымъ демонстраціямъ, зараніе давъему непреодолимый авторитеть.

Рубли, пожертвованные теперь, сохранять намъ десятки, сотни рублей, которые пришлось бы тратить въ случат войны.

Это ли еще не практично? Вы хотите мира, покоя, невмѣшательства. Все это въ вашихъ рукахъ. Дайте волю движеніямъ вашего сердца, увлекайтесь, безумствуйте, даже хотя бы такъ, какъ безумствуютъ у насъ на бенефисахъ заѣзжихъ знаменитостей, и безуміе обратится въ мудрость, увлеченіе окажется лучше всякаго разсчета.

Преданіе приписываеть Александру І-му знаменитыя слова, сказанныя имъ въ 1812 году: "не положу оружія, пока хоть одинъ непріятельскій солдать останется въ Россіи". Онъ сдержаль слово, и восторженный народъ пронесъ его на рукахъ чрезъ всю Европу и горделиво опустилъ въ столицъ побъжденнаго врага.

Пусть каждый изъ насъ скажетъ: "рука моя не оскудъетъ, пока хоть одинъ славянинъ останется подъ турецкимъ игомъ". И славяне съ гордостью пронесутъ имя русскаго царя и народа чрезъ весь освобожденный Балканскій полуостровъ; и духовенство единовърное помянетъ насъ на литургіи, отслуженной въ храмъ св. Софіи, возвращенномъ христіанству!

1-го іюля 1876 года. Вильна.

## ЕДИНОБОРСТВО

#### НА БАЛКАНСКОМЪ ПОЛУОСТРОВЪ.

Князья Миланъ и Николай, вожди сербовъ и черногорцевъ, съ одной, турецкіе редифы, низамы, башибузуки, черкесы, съ другой стороны. Бойня началась. Долго ли продлится она—въдаетъ одинъ Богъ. Чъмъ кончится—изъ людей никто не въдаетъ. Кровь, пожары, пустыри, тифы, нищета. Вотъ они, плоды европейской опеки въ Турція!

Цѣлыя двадцать лѣтъ просвѣщенная Европа изображала нѣжнаго отца, обучавшаго своего сына плаванію. Мальчикъ пущенъ въ
воду, а отецъ стоитъ надъ нимъ, разставивъ руки, умильно смотритъ,
какъ сынокъ барахтается въ волнахъ, и готовъ подхватить его, какъ
только онъ пойдетъ ко дну. Турціи велѣно было сдѣлаться государствомъ европейскимъ, броситься въ море реформъ, обновиться, "пристыдить" Россію своимъ неожиданнымъ государственнымъ развитіемъ.
Планы писались за планами, займы заключались непрерывно, европейскіе капиталы помѣщались выгодно, подданнымъ султана представлялась перспектива земного рая.

Лопнули планы, прекратился платежъ процентовъ, измученная райя возстала. Крикъ, толки. Но о чемъ думали вы, филантропы, руссофобы, рыцари культуры, о чемъ думали вы раньше? Вы ничего не поняли, когда вспыхнули безпорядки въ Сиріи; вы не сумѣли разсмотрѣть, въ чемъ дѣло, когда критяне изнывали въ неравной борьбѣ. Вы закрывали свои уши, чтобъ не слышать воплей измученнаго народонаселенія Болгаріи, Босніи, Герцоговины. Вы твердили одно: "русскіе замыслы, панславизмъ, равновѣсіе Европы"... вы твердили все это, чтобъ не сказать истинной мысли вашей — проценты, проценты...

Вы продали туркамъ право попирать ногами Парижскій трактать, по которому султанъ обязался дать христіанскимъ своимъ подданнымъ возможность человическаго существованія. Вы упорно твердили о прогрессѣ Турціи и высылали подонки вашего общества грабить полуостровъ вмѣстѣ съ башибузуками. Въ чемъ, скажите, сдѣлалась Турція Европой? Развѣ въ презрѣніи и ненависти къ славянамъ? Но въ этомъ она могла бы поучить своего опекуна.

Началось прошлогоднее возстаніе, сразу принявшее грозные размѣры. Почувствовалась даже возможность общеевропейскаго "пожара". Будь у Россіи развязаны руки, она сразу поняла бы, что дѣлать. Отъ временъ Петра и Екатерины русскіе государи знали, что имъ дѣлать въ Турціи. Но теперь Парижскій трактатъ налагаль обязанность соглашенія со всѣми "державами-поручительницами".

Началось соглашеніе. Стали писать планы, вести переговоры о рѣшительномъ на этотъ разъ "обновленіи" Турціи. Для охраненія мира, Сербія и Черногорія воздерживались отъ всякаго участія въ возстаніи. Султанъ твердилъ объ "обновленіи" и выгадывалъ времи. Возстаніе шло своимъ порядкомъ, жестокости совершались своимъ, планы писались особо, а фанатизмъ разгорался все больше и больше. Настала весна, и славяне увидѣли, что дѣло не подвинулось впередъ. И не только не подвинулось, но приняло худшій оборотъ. Турція собралась съ послѣдними силами, и фанатизмъ мусульманъ готовился продѣлать ужасы, которые только Шейлокъ-Дизраэли можетъ смятчать къ общему скандалу порядочныхъ англичанъ. Континентальная дипломатія рѣшилась на послѣднее усиліе: выработать коллективный меморандумъ и препроводить его султану.

Несомнѣнно, что берлинскій меморандумъ былъ проникнутъ идеями мира, общей пользы и т. д. Неизвѣстнымъ оставалось одно: что станетъ дѣлать Европа, въ случаѣ неуспѣха ея представленій? Англія вывела ее изъ затрудненія. Она, по соображеніямъ, очень понятнымъ, отказалась пристать къ берлинскому заявленію. Тогда событія пошли быстро. Низверженіе и "самоубійство" Абдуль-Азиса, проектъ "конституціи" и избіеніе министровъ, англійскій флотъ въ Босфорѣ и рѣчи г-на Дизраэли о "мягкости" турокъ; въ заключеніе—появленіе Сербіи и Черногоріи на военномъ полѣ.

Объ этомъ событій — самомъ важномъ изъ нынѣшнихъ европейскихъ событій — и желательно намъ сказать нѣсколько словъ.

Въ прошломъ году, изъ желанія "локализовать" возстаніе, оба княжества были удерживаемы отъ вмѣшательства въ событія. Теперь, въ видахъ той же "локализаціи", они выпущены на отчаянную борьбу, на единоборство, если только можно назвать единоборствомъ борьбу двухъ слабыхъ княжествъ съ Турціей и Англіей, явно присутствующей въ турецкомъ казначействѣ, интендантствѣ и т. д. Очевидно, что тутъ дѣло не въ одной локализаціи.

Вмѣшательство Сербіи и Черногоріи означаетъ, во-первыхъ, что всѣ усилія дипломатіи не привели къ желаннымъ результатамъ. Будь они усиѣшны, возстаніе кончилось бы еще въ прошломъ году въ умиротворенныхъ и получившихъ свои человѣческія права Босніи и Герцоговинѣ. Стало быть, волненіе не локализовалось, а разрослось. Другими словами: потериѣлъ ущербъ тотъ идолъ, которому мы молимся давно—европейскій миръ. Прошлый годъ волненіе ограничивалось возставшими провинціями. Этотъ годъ въ игрѣ весъ Балканскій полуостровъ съ присовокупленіемъ Египта. Позволительно спросить, куда перенесется черта "мира" на будущій годъ? Объ этомъ предметѣ пора, кажется, подумать.

Къ чести европейской культуры, трудно себѣ представить, что Европа будетъ хладнокровно смотрѣть на бойню, совершающуюся теперь въ Турціи. Число убиваемыхъ и убивающихъ разрослось. Они будутъ убивать и отдавать себя на убійство, пока останется хоть горсть людей, способныхъ на борьбу. Миролюбивая Европа, просвѣщенная и христіанская Европа, это ты говоришь людямъ: "убивайте другъ друга, а я посмотрю, что изъ этого выйдетъ?"

Куда и на что идутъ славяне? Въ этомъ, кажется, никто не отдаетъ себъ отчета, если только въ тайникахъ дипломатіи нътъ ключа къ этимъ загадкамъ.

Пущены ли славяне для того, чтобъ они горькимъ опытомъ познали, что освобождение ихъ отъ Турціи невозможно? Но тогда проще было бы еще въ прошломъ году ввести надлежащее число "корпусовъ" въ возставшія провинціи и "умиротворить" славянъ "кроткими", но энергическими мѣрами. Это было бы и дешевле, и гуманнѣе (сравнительно говоря).

Или славяне должны доказать Турціи всю несостоятельность ея государственнаго строя, разрушить ее, основать свободныя славянскія государства? Но Европа, опять-таки, въ прошломъ году могла добиться отъ Турціи всъхъ уступокъ, безъ особеннаго пролитія крови.

Или, наконецъ, славяне пущены на удачу: бей направо и налѣво, а что изъ этого выйдетъ, разберемъ послѣ?

Когда Италія бросилась на Австрію въ 1859 году, всё знали, куда и къ чему идеть дёло. Когда Пруссія затёяла датскую войну, когда она билась подъ Садовою, когда она двинула всю Германію на Парижъ, все было изм'врено и взв'єшено заран'е. Но теперь?

Что получить Сербія за пролитую кровь своихъ дѣтей? Боснію? Какъ бы не такъ! Австрія не "допуститъ" территоріальнаго увеличенія Сербіи. Князь Николай сдѣлается государемъ Герцеговины?

Невозможно! Австрія находить, что образованіе самостоятельных славянских государствъ у ея предёловъ—дурной примёръ для ея славянскихъ подданныхъ.

Затрогивать ли здёсь вопросъ о судьбё Константинополя, о Болгаріи и т. д.? Лучше не разжигать страстей уснувшей европейской дипломатіи...

Но если Турція должна пребыть неприкосновенною; если, въ противность всёмъ законамъ исторіи, всёмъ законамъ нравственнымъ, всёмъ заповёдямъ Божіимъ, Турція должна жить, то, скажите: изъза чего длится славянское возстаніе, изъ-за чего льется кровь нашихъ братьевъ? На потёху просвёщенной Европё? Она смотритъ на единоборство славянъ съ турками, какъ просвёщенный и пресыщенный гражданинъ древняго Рима взиралъ на бой гладіаторовъ, какъ испанцы смотрятъ на бой быковъ.

Можетъ быть, Европа, желая сама оставаться въ мирѣ, предоставила славянамъ совершить свое освобожденіе своими руками. Но тогда, какъ объяснить тотъ предательскій, ужасный "нейтралитетъ", какимъ отличается Англія, явно помогающая Турціи? Какъ объясняется блокада, учиненная Австріей? И все это называется политикою; направленною къ сохраненію мира!

Вотъ слово, которымъ злоупотребляютъ, подобно многимъ великимъ и святымъ словамъ. Умышленно или неумышленно, но Европа не хочеть понять, что мирь не есть только отсутствие войны. Или она неправильно понимаетъ слова. Говоря о миръ, она хочетъ наружнаго спокойствія, она говорить: "послѣ, а не теперь". Но миръ есть результать отношеній, не дающихь повода къ недоразумініямь и столкновеніямъ. Такихъ условій на Балканскомъ полуостров'я ність. На немъ назрѣла страшная болячка деспотическаго и безнадежно выродившагося правительства, болячка нёсколькихъ милліоновъ народа, доведеннаго до отчаянія в ковыми страданіями, изв рившагося въ свое правительство и полагающаго всю надежду на силу оружія. Прибавьте къ этому, что каждая часть этого несчастнаго полуострова — лакомый кусокъ для многихъ европейскихъ государствъ. Нужно ли еще доказывать, что, пока "балканскія отношенія" не будутъ улажены, Европа не можетъ быть спокойна, что настоящаго мира не будеть, а будеть мирь вооруженный, гнетущій биджеть каждаго государства. и често были под выда под вых

Если хотъть мира, то нужно искать мира настоящаго. Россія хочеть такого мира, потому что можеть его хотъть. Она не ищеть завоеваній; она не боится освобожденія славянь; она, дъйствительно, желаеть для нихъ лучшей судьбы. Россіи, слава Богу, нечего доказывать свое миролюбіе и готовность содъйствовать чужому благу.

Вотъ уже двадцать лѣтъ, какъ она не нарушала европейскаго мира, въ то время, какъ въ Европѣ война разражалась за войною. Одна изъ первыхъ признала она Италію; много сдѣлала она и для германскаго едипства. Теперь она желаетъ помочь славянамъ. Что можетъ быть естественнѣе этого желанія? Но, при всемъ своемъ сочувствіи единоплеменнымъ народамъ, она ни разу не подала повода къ нарушенію мира. Напротивъ, она отдала полную свободу державамъ, ближе всѣхъ заинтересованнымъ въ дѣлѣ. Вмѣстѣ съ Австріей и Германіей, она стремилась вызвать въ покойномъ султанѣ реформаторскія способности. Она открыла графу Андраши полную возможность проявить свои дипломатическія способности, она удерживала, до послѣдней возможности, Сербію и Черногорію отъ военныхъ дѣйствій. Если эта политика не можетъ быть названа безкорыстною и прямодушною, то мы не знаемъ другихъ примѣровъ политическаго безкорыстія.

Но всему есть предълъ. Россія не можетъ принести въ жертву чужимъ интересамъ свои законные интересы, свое достоинство и честь. Если Константинополь сдълается англійскимъ предмѣстьемъ и Дарданеллы будутъ заперты англійскимъ флотомъ; если Сербія и Черногорія, вслѣдствіе несчастной войны, обратятся въ турецкіе пашалыки; если турецкому деспотизму и фанатизму откроется полная воля—Россія не можетъ остаться равнодушною зрительницею гибели всего славянства и обращенія Чернаго и Средиземнаго морей въ англійскія озера. Такой результатъ будетъ равносиленъ низведенію Россіи на степень второстепенной державы, а на эту роль она не можетъ соглаєиться безъ отчаянной борьбы.

Вотъ почему европейской дипломатіи нужно взв'єсить свое теперешнее поведеніе относительно славянь. Пора бросить пугало "панславизма", въ смысл'є подчиненія вс'єхъ славянъ русской державъ. О такомъ панславизмъ можно говорить развъ съ дѣтьми.

Нужно говорить воть о чемъ. Турція, хотя бы славяне были побъждены, не будеть уже самостоятельнымъ государствомъ, съ своею волей и мыслью, хотя бы Англія пересадила въ нее весь свой парламентскій строй. Послѣ отчаяннаго взрыва нынѣшняго фанатизма, Турція обратится въ трупъ безъ признаковъ жизни. Гдѣ трупъ, тамъ и орлы. Одни орлы захотять гальванизовать этотъ трупъ и управлять всѣми его движеніями. Они усядутся въ Константинополѣ и будутъ владѣть Турціей подъ псевдонимомъ султана. "Мурадъ V-й" будетъ псевдонимомъ г-на Дизраэли или иного англійскаго премьера. Съ другой стороны, иные орлы будутъ подхватывать кусочки, падающіе отъ трупа. Можетъ быть, австрійскій орелъ возьметъ на себя эту роль. Что же дѣлать русскому двуглавому орлу? Смотрѣть, какъ его выгоняють изъ всёхъ позицій, запирають ему Черное море, душать его естественныхъ союзниковъ? И воть "восточный вопросъ" воскреснеть въ новой и худшей формё—въ формё, невыносимой для достоинства Россіи. Улаживаются ли этимъ отношенія? Устраняется ли опасность войны? Обезпечивается ли желанный миръ?

Тогда уже никакія усилія не успівоть "локализовать войны", и ни одинь пророкь не предскажеть ея размітровь. Воть о чемь нужно подумать и что необходимо принять въ разсчеть. Сколько бы ни отводили намъ глазь, но каждый здравомыслящій человікь пойметь, что въ данную минуту на Балканскомъ полуострові разрішаются не одни містно-славянскіе, но и русскіе интересы. Сколько бы Англія ни твердила о необходимости "самостоятельной" Турціи, но каждый сообразить, что англійскій кабинеть, разрушивь берлинскую комбинацію, стремится къ утвержденію своего господства на полуостровів, а чрезь это къ униженію Россіи.

При такихъ условіяхъ единоборство славянъ въ Турціи пріобрѣтаетъ особенный смыслъ. Въ данную минуту возстали, можно сказать, послюднія славянскія силы. Погибнутъ онѣ—и въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ не явятся другія. Останется безмолвное и забитое стадо, низведенное на степень счастливыхъ подданныхъ англійской короны въ Индіи. Россія потеряетъ всякую точку опоры на Востокѣ. Отечество наше возвратится къ тому моменту, на которомъ засталъ его Петръ Великій. Побѣда турокъ надъ славянами будетъ для насъ хуже Прутскаго мира, и намъ снова придется начать отчаянную борьбу за существованіе. Тогда, смѣемъ думать, война сдѣлается европейскою.

Если Европа, въ самомъ дѣлѣ, желаетъ мира, если она желаетъ сохранить дѣйствительное равновѣсіе, то ей необходимо положить предѣлъ балканской бойнѣ, энергическимъ вмѣшательствомъ въ пользу славянъ устроить турецкія дѣла, которыхъ не устроитъ же Турція, съ своими софтами и безумнымъ "Мурадомъ V-мъ". Славяне требуютъ немногаго. Они не имѣютъ широкихъ всемірныхъ замысловъ. У нихъ нѣтъ ни графа Кавура, ни князя Бисмарка. Посмотрите на ихъ вождей, на этихъ богатырей временъ первобытныхъ: думаютъ ли они объ основаніи могущественныхъ монархій, о панславизмѣ, о всякихъ другихъ "измахъ"? Они отстаиваютъ своихъ женъ отъ безчестія, своихъ дѣтей отъ избіенія, свое тѣло отъ мучительной смерти, свой народъ отъ безвыходнаго рабства. Тутъ не Кавуръ, а Спартакъ... И мы, послѣ столькихъ вѣковъ христіанства и цивилизаціи, не можемъ понять этого!

Мало того: насъ увъряютъ, что подчинение славянъ Турціи необходимо въ видахъ европейскаго равновъсія. Ничто не можетъ быть возмутительнъе подобнаго софизма. Европа много лътъ твердила, что свътская власть папы необходима въ интересахъ католицизма. Но не вправъ ли были жители бывшей Церковной Области спросить католическую Европу: "за что мы, ради вашихъ воззръній на католицизмъ, должны нести на себъ тяжкое бремя власти монаховъ и поповъ? За что мы лишены элементарныхъ гражданскихъ правъ? За что наша собственность не обезпечена, наша мысль подавлена? За что мы исключены изъ круга живыхъ народовъ?"

За что, спрашиваемъ мы, славяне исключены изъ царства живыхъ? Какія это высшія политическія соображенія оправдываютъ сажаніе на колъ, насилованіе женщинъ, избіеніе младенцевъ, грабежъ, голодную смерть, позорное рабство? Стыдитесь, господа! Неужели мы, при нашей, такъ-называемой, цивилизаціи не додумались до того, что каждый народъ не обязанъ жить только для другихъ, что каждый имъетъ право жить и для себя? Мы кричимъ противъ рабства отдъльныхъ людей; мы проливали горячія слезы при чтеніи "Хижины дяди Тома", а на рабство цёлыхъ народовъ смотримъ съ возмутительнымъ хладнокровіемъ, оправдывая, освящая его "высшими соображеніями"...

## РОССІЯ И СЛАВЯНЕ.

Пора понять наше положеніе. Мы до такой степени мало думали о славянских дёлахь, что о ясномь представленіи о нихь
въ массь общества не можеть быть и рёчи. Мы сочувствовали нашимъ несчастнымъ братьямъ по племени и вёрё; нась возмущали
звёрства, совершаемыя турками надъ христіанами; мы помогали пострадавшимъ отъ возстанія семьямъ славянъ. Но въ чемъ истинный
смыслъ возстанія? Какъ относится оно къ Россіи? Какъ затрогиваются интересы нашего отечества движеніемъ, совершающимся
гдё-то, въ тридесятомъ царствё? Для разрёшенія этихъ вопросовъ
мало однихъ чувствъ: здёсь нужно разумёніе, и для него настало
время теперь, когда восточный вопросъ вступилъ въ грозный моментъ развитія.

Да позволено будетъ начать эти размышленія съ нѣкоторой аллегоріи. Въ Австраліи, Венгріи и Россіи плохо уродилась пшеница. Какое до этого дѣло нѣмцамъ и французамъ? Такое, что хлѣбъ, предметъ первой необходимости, дорожаетъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣ продукты становятся дороже. Тысяча семействъ расплачивается за градъ, засухи, наводненія, разразившіеся надъ другими странами. Въ Америкѣ плохо родился хлопокъ—тысячи англійскихъ рабочихъ остаются безъ работы и идутъ на улицу. Лопнули два-три нѣмецкіе банка—думаете вы, что это событіе не отзовется въ Одессѣ, Кіевѣ, Петербургѣ?

Что выражается въ этихъ фактахъ? Всякій экономистъ скажетъ вамъ: неизмѣнный, элементарный законъ содружества (солидарности) интересовъ и явленій. По закону экономическаго содружества, отдѣльныя лица, цѣлые классы общества, цѣлые народы несутъ на себѣ послѣдствія того, что совершается другими или у другихъ.

Перенесемъ эти понятія на область политическую, и здёсь мы

увидимъ то же. Мы солидарны съ славянами, хотимъ или не хотимъ мы этого. Проникнемся этою мыслью во всей ея силѣ: солидарны, т.-е. неразрывно связаны, отвѣтственны. Дѣло не въ сочувствіяхъ, не въ сожалѣніяхъ, не въ слезахъ отъ слабости нервовъ. Нѣтъ! Мы ощутимъ на себѣ неизбъжно всѣ послѣдствія событій, совершающихся теперь на Балканскомъ полуостровѣ. Поэтому, намъ нужно быть готовыми на все.

Богъ создалъ насъ единоплеменниками—это не наша вина; но перемѣнить это мы не можемъ. Мы просвѣщены одною съ ними вѣрой—этого также перемѣнить нельзя. Въ глазахъ всей Европы мы, вмѣстѣ съ сербами, босняками, словаками, хорватами — одинъ славянский міръ. Говоритъ ли западно-европейскій публицистъ о "славянскомъ варварствѣ", о "славянскихъ замыслахъ", онъ говоритъ разомъ и о нихъ, и о насъ. Въ пугалѣ "панславизма" Россія играетъ видную, если не первенствующую роль. Каждое униженіе славянъ и славянскаго имени имѣетъ двоякую пѣль и двоякое послѣдствіе: подавленіе нашихъ единоплеменниковъ и ослабленіе Россіи. Когда отечество наше, обновленное великимъ Петромъ, сдѣлалось грозною военною державой — фонды славянъ поднялись. Послѣ несчастной Крымской войны они понизились.

Впрочемъ, странно и доказывать, что степень могущества Россіи отражается на судьбѣ славянъ. Теперь рѣчь идетъ не о томъ. Пострадаетъ ли Россія отъ подавленія славянъ?.. Какъ! держава такихъ размѣровъ, съ такими огромными матеріальными средствами, можетъ пострадать отъ того, что какія-то массы нищихъ, полуграмотныхъ славянъ на Балканскомъ полуостровѣ будутъ подавлены англотурками?..

Да, можетъ; и не только можетъ, но неизбѣжно пострадаетъ. Понять это не трудно: стоитъ только принять въ разсчетъ нѣкоторые несомнѣнные факты.

Славянскій элементь въ граничащихъ съ нами государствахъ есть надежная для насъ точка опоры въ Европъ. Онъ связываетъ насъ съ Европою, усиливаетъ наше вліяніе; безъ него мы были бы уединены, потеряли бы половину нашего авторитета. Эти порабощенныя, малограмотныя и бъдныя массы дълаютъ то, что Европа озирается на Россію, и озирается даже съ нъкоторымъ страхомъ. Она шумитъ о "панславизмъ", и шумитъ съ нъкоторымъ правомъ. Конечно, она впадаетъ въ заблужденіе, когда подъ именемъ "панславизма" ей мерещится русская имперія, составленная изъ всего славянства. Но вотъ въ чемъ она права: при каждомъ движеніи славянъ русское имя произносится ими съ уваженіемъ и надеждою; каждая надежда ихъ въ значительной мъръ опирается на сочувствіе

Россіи. Коротко говоря: роль Россіи въ Европъ опредъляется тъмъ, что она—держава славянская, что каждая неудача ихъ причиняла намъ горе. Не даромъ же просвъщенная Европа апплодировала теоріи Духинскаго о туранскомъ происхожденіи русскихъ; не даромъ бывшій министръ народнаго просвъщенія во Франціи, г. Дюрюи, внесъ эту теорію въ учебники всеобщей исторіи; не даромъ еще недавно одна англійская газета доказывала, что мы—татары, принявшіе христіанство. Все это ужасно невъжественно, но далеко неглупо. Европъ не хочется, чтобъ мы были славянскою державою, чтобъ мы жили однъми радостями и горестями съ славянскимъ міромъ.

Итакъ, отстаивая славянъ, мы отстаиваемъ самихъ себя, наше вліяніе, наше призваніе, смысло нашъ, если можно такъ выразиться. При окончательномъ порабощеніи славянъ наша роль на Востокъ кончится; мы будемъ отрѣзаны отъ Европы больше, чѣмъ еслибъ намъ заперли Балтійское море. Мы сдѣлаемся какимъ-то страннымъ народомъ, безъ роду и племени, безъ симпатій и антипатій, готовымъ прилѣпиться къ первому встрѣчному. Наше историческое я померкнетъ, и мы обратимся въ простыхъ "обывателей" нашей земли, проживающихъ однѣми физическими потребностями.

Для людей, дорожащихъ нравственнымъ значеніемъ и авторитетомъ своей родины, этого довольно. Но для людей болье "практическихъ" можно привести доказательства осязательныя.

При новомъ порабощеніи нашихъ одноплеменниковъ въ Европп, славянское имя въ глазахъ ея окончательно сдѣлается символомъ рабства, невѣжества, знакомъ презрѣнія, будетъ считаться за "тяжкій, первородный грѣхъ". Думаете вы, что этотъ взглядъ, во всей его неприкосновенности, не будетъ перенесенъ на насъ? Мы понемногу начали отвыкать отъ презрительной улыбки иностранца при имени Россіи, отъ бироновскаго "вы, русскіе!" А тогда? Или, можетъ быть, намъ покажется удобнѣе отвергнуть свое славянское имя и усвоить теорію Духинскаго въ качествѣ лестной для насъ гипотезы?

Сантиментальность, скажуть намь, излишняя щекотливость! Что изъ того, что какой нибудь завзжій нвмець или французь непочтительно отзовется о русскомъ народв? Мы будемъ работать надъ своею почвой, просветимся всякими науками, увеличимъ наши матеріальныя силы и заставимъ себя уважать! Но дадуть ли намь "развиваться"? Это сомнительно. Какъ ни велики наши континентальныя владенія, но ни одна истинно великая держава не можеть существовать безъ морскихъ путей. Обладаніе Чернымъ моремъ и доступь въ море Средиземное для насъ безусловно необходимы. Въ этомъ отношеніи Турція не особенно вредила намъ. Нечего скры-

вать: въ последнее время мы даже поддерживали Турийо, находя, что, дружа съ нею, мы можемъ сделать кое-что для славянъ, и что такое слабое государство не особенно стесняетъ насъ на югт. Я зналъ некоторыхъ почтенныхъ славянофиловъ, доказывавшихъ, что существование Турции пока даже полезно для сохранения славянъ. Пусть, говорили они, Порта существуетъ, пока славяне не станутъ на ноги, Порта ихъ не отуречитъ, а Австрия онемечитъ.

Но теперь это "пока" прошло. Нечего толковать о томъ, что какъ было бы хорошо, еслибъ умирающій былъ здоровъ. И безъ того уже слишкомъ долго гальванизировалось тёло Турецкой имперіи. Только слѣпой не видитъ, что послѣ нынѣшнихъ событій Турція не будетъ способна къ политической жизни. Никакія нитки не сошьютъ уже развалившагося тѣла. Весь вопросъ въ томъ: что будетъ поставлено на мѣсто нынѣшней Турціи? Федерація ли греко-славянскихъ государствъ, какъ того требуютъ интересы славянства и Россіи, или англо-австрійское владычество подъ псевдонимомъ какого-нибудь Мурада или Махмуда (благо Мурадъ готовится на свиданіе съ Абдуль-Азисомъ)? Здѣсь нѣтъ никакого средняго термина.

Честь и достоинство Россіи не позволяють ей даже и помышлять о какихъ-нибудь пріобрѣтеніяхъ на Балканскомъ полуостровѣ въ свою пользу именно потому, что это значило бы расшириться насчетъ своихъ единоплеменниковъ, воспользоваться несчастіемъ своихъ братьевъ. Они бьются за свою свободу, они отдаютъ себя на жертву за свою вѣру. Было бы преступленіемъ жать, гдѣ мы не сѣяли, и собирать, гдѣ мы не расточали. Наконецъ, подобныя пріобрѣтенія сразу уронили бы нашъ нравственный авторитетъ въ славянствѣ, заставили бы насъ пойти на уступки другимъ державамъ, связали бы свободу нашихъ дѣйствій. Смѣемъ думать, что каждый русскій чувствуетъ и сознаетъ, что турецкіе славяне возстали для свободы, а нѣтъ свободы безъ политической независимости. Не мы же будемъ отнимать ее у нихъ!

Но чёмъ безкорыстиве и прямодушиве политика Россіи на Востокв, тёмъ самостоятельне можетъ относиться наше отечество ко всёмъ будущимъ комбинаціямъ. Нашей дипломатіи нечего даже изобрётать "руководящихъ принципсвъ": это — дёло двоедушной дипломатіи, руководящейся побужденіями своекорыстными. У нашей дипломатіи можетъ быть только одинъ "принципъ": воля возставшаго славянскаго народа. Она должна дать народонаселенію Балканскаго полуострова ту политическую форму, въ которой оно отнынѣ будетъ жить. Никакая искусственная, сочиненная и извив навязанная комбинація не разрёшитъ восточнаго вопроса. Италія, въ свое время, была предметомъ и жертвою всевозможныхъ комбинацій: что же выходило изъ этого, кромѣ горя для Италіи и вѣчнаго предлога къ евро-

пейской войнъ до тъхъ поръ, пока Кавуръ и Гарибальди, дъйствительныя орудія воли италіанскаго народа, не создали единой Италіи? Явилась ли, затёмъ, эта единая Италія элементомъ безпокойнымъ? Нарушала ли она европейскій миръ? Напротивъ: всѣ европейскія правительства убъдились, что единство Италіи есть одинъ изъ лучшихъ залоговъ европейскаго мира. Пора, наконецъ, понять, что зданіе мира виждется не на однъхъ правительственныхъ комбинаціяхъ, какъ бы онъ ни были искусны, но и на симпатіяхъ и стремленіяхъ народныхъ, безъ которыхъ все зданіе окажется построеннымъ на пескъ. Такою-то искусственною комбинаціей оказалась и пресловутан Оттоманская Порта. Давно уже утратила она свои жизненныя силы; въ послёднія двадцать лёть она не имёла собственнаго бытія. Она жила жизнью, заимствованною отъ Европы, считавшею ее необходимою для европейскаго "равновъсія" и мира. Что же вышло изъ ея "бытія"?.. Замъчательно, что великая комбинація 1856 года возбуждала сомнине даже въ членахъ той англійской партіи, которая распинается теперь за Турцію. Читатели Голоса, въроятно, помнять "признаніе" дорда Дерби, сдівланное имъ въ 1864 году, когда онъ быль еще лордомъ Стэнли.

"Мнѣ кажется,—говориль онъ,—что распаденіе Турецкой имперіи—не болье, какъ вопрось времени, и, вѣроятно, весьма близкаго времени. Турки имѣютъ свою роль въ исторіи. У нихъ были свои свѣтлые дни, но эти дни прошли, и, признаюсь, я не понимаю предвзятой мысли нашихъ ветерановъ государственныхъ людей о сохраненіи во что бы ни стало Оттоманской имперіи, если только не приписать этой мысли вліянію дипломатическихъ традицій. Я думаю, что чрезъ это мы возбуждаемъ ненависть племенъ, которыя не замедлятъ быть преобладающими на Востокѣ, и что мы сдерживаемъ порывъ населеній, развитіе которыхъ особенно принесеть пользу намъ—намъ, самымъ большимъ коммерсантамъ въ мірѣ".

Здёсь не мёсто разсуждать, насколько развитіе славянскихъ племень принесеть пользу "самымъ большимъ коммерсантамъ въ мірь", хотя нельзя не согласиться, что экономическое развитіе балканскихъ славянъ откроетъ всёмъ державамъ новый и богатый рынокъ. Но не о хлёбе единомъ живъ будетъ человёкъ. Образованіе вольной федераціи народовъ Балканскаго полуострова разрёшитъ восточный вопросъ и обезпечитъ европейскій миръ.

Европа могла убъдиться, насколько ея возлюбленная "Оттоманская Порта" обезпечиваеть миръ. Длить ея существованіе— значить длить агонію государствъ, страданія подданныхъ Порты и восточный вопросъ, который вовсе не такъ страшенъ, если приступить къ нему съ чистымъ сердцемъ.

Почему Европа, подпиравшая своими силами Порту, не можетъ поставить на ея мѣсто федерацію освободившихся отъ турецкаго ига народовъ? Почему такая федерація будетъ менѣе достойна покровительства Европы, чѣмъ мусульманская орда? Почему земледѣльческія народонаселенія Болгаріи, Босніи, Герцеговины, Сербіи будутъ страшнѣе для европейскаго мира, чѣмъ "таборы" башибузуковъ и банды черкесовъ? Почему евангеліе для Европы страшнѣе корана?

Современное положеніе дёлъ съ поразительною ясностью указываетъ Россіи и прочимъ державамъ ихъ истинныя задачи. Онё сводятся къ двумъ: 1) энергическимъ вмёшательствомъ въ пользу славянъ положить конецъ бойнё, совершающейся на Балканскомъ полуострове, къ стыду образованнаго человечества; 2) дать славянамъ возможность высказать истинныя ихъ желанія относительно своего внутренняго устройства.

Въ глазахъ Европы Россія была очень долго элементомъ застоя, тормазомъ развитія, пугаломъ для либераловъ, вѣчнымъ оскорбленіемъ для формулы 1789 года: "свобода, равенство и братство". Мишле обозвалъ ее бастиліей, воздвигнутой между Европою и Азіею. Но вотъ Россія возымѣла дерзость подумать, что "великіе принципы" 1789 года примѣнимы и къ славянскому міру, что онъ также призванъ къ свободѣ отъ мусульманскаго ига, что пора и на Балканскомъ полуостровѣ провозгласить равноправность мусульманъ и христіанъ, и что славянамъ необходимо основать вольный и братскій союзъ. Посмотримъ, кто теперь явится элементомъ застоя и кто поведетъ европейское дѣло впередъ…

## нфчто о миръ.

Кто не хочетъ мира, кто не желаетъ сохраненія европейскаго спокойствія? Смѣло можно сказать, о сохраненіи мира молится огромное большинство европейскаго народонаселенія. О мирѣ молится промышленникъ, дрожащій за свои прибыли; мира желаетъ земледѣлецъ, опасающійся за свою жатву; миръ воспѣвается филантропами, негодующими на всѣ ужасы войны; мира хочетъ всякій, кто знаетъ, что такое произнести слово война. Открыть свои границы для нападенія, отдать цвѣтъ своего народонаселенія на убіеніе, свое имущество на расхищеніе, сдѣлать разомъ тысячи семействъ безъ мужей и отцовъ—ни для кого не легко. Миръ—идея, какъ экономическая, такъ и нравственная. Она лежитъ въ основаніи христіанскаго ученія, какъ выраженіе любви, заповѣданной намъ Искупителемъ. Церковь ежедневно молится "о мирѣ всего міра".

Но ни одна, быть можеть, страна не имѣеть такого основанія и такого права желать мира, какъ Россія. Разстроенная несчастною Крымскою войной, она должна была приняться за внутреннее перерожденіе. Ей предстояло освободить милліоны крѣпостныхъ, совершить колоссальную выкупную операцію, пересоздать весь свой хозяйственный быть. Легко ли это? Ей предстояло, далѣе, догонять западную Европу въ иныхъ отношеніяхъ, усвоить себѣ тѣ экономическія и политическія улучшенія, безъ которыхъ не можетъ обойтись ни одно государство, претендующее на названіе европейскаго; покрыть страну сѣтью желѣзныхъ дорогъ, организовать кредить, преобразовать школы, формы суда, систему мѣстнаго управленія, наконецъ, самое орудіе народной защиты—войско. Государство, взявшееся за такое дѣло, государство, перерождающееся внутренно, менѣе всего можеть желать войны. Никто, поэтому, не можетъ удивляться миролюбивой политикѣ нашего правительства по восточному вопросу. Оно

знакомо съ внутренними затрудненіями страны и знаетъ, къ чему можетъ привести легкомысленно начатая европейская война. Сверхъ того, оно въ теченіе двадцати лѣтъ проявляло свою дѣятельность въ реформахъ мирныхъ, въ реформахъ, пропитанныхъ началами гуманными. далекими отъ плановъ завоевательныхъ. Ни одинъ добросовѣстный европеецъ не можетъ сомнѣваться въ миролюбіи Россіи и ея государя, даже въ ихъ готовности принести многія жертвы для сохраненія мира.

Тѣмъ не менѣе, всему есть предѣлы. Было бы въ высшей степени печально, еслибъ убѣжденіе Европы въ миролюбіи Россіи перешло въ увѣренность, что отечество наше неспособно къ войнѣ и ни подъ какимъ предлогомъ не выступитъ впередъ съ оружіемъ въ рукахъ. Было бы еще печальнѣе, еслибъ всѣ дальнѣйшіе шаги европейскихъ кабинетовъ строились на такомъ предположеніи. Это означало бы, что наша роль на Востокѣ сыграна навсегда.

Убъждение Европы въ нашемъ миролюбіи, т.-е. въ добровольномъ отвращеніи отъ войны, въ нашемъ уваженіи къ другимъ народамъ, въ нашемъ желаніи добиться наилучшаго ръшенія восточнаго вопроса путемъ мирнаго соглашенія европейскихъ державъ—это убъжденіе справедливо и полезно для нашего дъла. Слава Богу, что Россія отръшилась отъ хвастливаго отношенія къ другимъ народамъ, отъ глупаго самодовольства, отъ убъжденія, что мы всѣхъ "закидаемъ шапками". Исторія Франціи показала ясно, куда ведетъ такое ослъпленіе, и какой результатъ имъли хвастливыя объщанія побывать въ Берлинъ. Мы не кинемся въ войну зря, не примемъ громкихъ фразъ за признакъ силы и волненіе крови за доказательство мужества.

Но если Европа убъждена въ нашемъ миролюбіи, то именно это убъжденіе налагаетъ на нее обязанность своевременно уступить законнымъ требованіямъ славянъ и Россіи, отнестись къ нимъ безъ заднихъ мыслей, такъ же честно и откровенно, какъ мы относились ко всѣмъ европейскимъ событіямъ, къ войнѣ за независимость Италіи, къ прусско-австрійской и къ франко-прусской войнамъ.

Пусть, однако, это миролюбіе не вводить никого въ заблужденіе; пусть не говорять: "Россія не сдвинется съ мѣста, какая бы судьба ни постигла славянь, какія бы униженія ни готовились для ея собственнаго достоинства!" Мы глубоко убѣждены, что такая комбинація не можеть имѣть мѣста при предстоящихъ переговорахъ, именно въ интересахъ мира.

Такъ или иначе, но Россія приняла участіє въ возставшихъ славянахъ. Она выступила впередъ не одна, а съ другими державами. Во всёхъ совёщаніяхъ, при составленіи всёхъ нотъ, она преслёдовала самыя умёренныя, самыя законныя цёли, потому что другихъ цёлей не было ни у нея, ни у самихъ славянъ. Ни она, ни славяне

не провозглашали "упраздненія" Турецкой имперіи; ни она, ни вожди инсургентовъ не мечтали о созданіи новыхъ могущественныхъ монархій, сопряженныхъ съ опасностью для сосёднихъ державъ. Съ самаго начала рѣчь шла объ улучшеніи экономическаго быта славянъ, о дарованіи имъ мѣстнаго самоуправленія и обезпеченіи для нихъ правъ, равныхъ съ правами мусульманъ. Она и возставшіе славяне добивались элементарныхъ условій гражданскаго порядка. Того же добиваются они и теперь. Требованія эти скромны, но тѣмъ обязательнѣе они для Европы, миръ которой охраняется Россіей, и тѣмъ неразрывнѣе связаны они съ достоинствомъ Россіи, которая не можетъ отъ нихъ отступить.

Еслибъ Россія задалась фантастическимъ планомъ радикальнаго изгнанія турокъ изъ Балканскаго полуострова, созданія особой славянской имперіи съ столицею въ Константинополѣ, ей легко было бы уступить предъ отказомъ Европы. Но требованія славянъ и программа нашего кабинета до такой степени умѣренны и настоятельно необходимы, что отказаться отъ нихъ значитъ отказаться отъ собственнаго достоинства и выдать славянъ головою.

Миролюбивое рѣшеніе вопроса обусловливается взглядомъ на Россію, какъ на державу *миролюбивую*—не больше. Но пусть миролюбіе наше не принимается за доказательство нашего явнаго безсилія. Это было бы ужасно для насъ и довольно вредно для самой Европы.

Прежде всего-для насъ. Убъждение, что наша политика не есть дъло возвышеннаго миролюбія, но явнаго безсилія, способно деморализовать наше общество, сдёлать его неспособнымъ къ исполненію гражданскаго долга въ минуту опасности. Я зналъ одного больного, лътъ десять не встававшаго съ постели потому только, что онъ былъ убъжденъ, что при малъйшемъ движении онъ развалится на части. Психическая бользнь убила его волю и сдылала изъ него трупъ. Желать ли, чтобъ Россія уподобилась этому больному? Чтобъ на всѣ требованія современной минуты она отвінала старческимь, безсильнымъ и жалобнымъ "не могу, развалюсь, побьютъ!" Ръчь, не совсвмъ приличная для страны, каждый шагъ которой укрупленъ непоколебимымъ мужествомъ ея народа и государей, для страны, заставившей отступить всю Европу въ 1863 году. Мы сознаемъ наши несовершенства, мы глубоко хотимъ мира; но изъ этого не следуетъ, чтобъ мы захотёли разыграть роль безотвётнаго сироты, терпёливо сносящаго глумленіе, щелчки и оскорбленія отъ своихъ сожителей. Россія такою дорогою ціною завоевала себі право быть великою европейскою державой, что не можеть безъ всякаго протеста снизойти на степень ею завоеваннаго Кокана или Бухары. Мы далеки отъ мысли "закидать всёхъ шапками", но имёемъ смёлость думать, что и насъ однёми англійскими шляпами и турецкими фесками закидать нельзя. Мы далеки отъ самообольщенія, но, благодаря Бога, въ насъ не умерло же чувство самоуваженія, и убивать его врядъли возможно!

Ложное представление о русскомъ безсили, сказали мы, можетъ быть вредно и для Европы. Увлекаясь этимъ представленіемъ, она можетъ предъявить намъ такія требованія, принять наши заявленія такимъ тономъ, предложить намъ такія "уступки", что единственнымъ отвътомъ на всв эти "демарши" можетъ быть только мобилизація армін—стало быть, война, разміры и исходъ которой трудно предвидёть. Необходимо заранее установить должныя границы всёмъ "требованіямъ и уступкамъ" и никого не вводить "въ искушеніе". Судьбы Божіи неиспов'вдимы. Слабый и безотв'втный на видъ "сирота" вдругъ можетъ оказаться львомъ въ минуту раздраженія, "учиниться сильнымъ" противъ незваныхъ опекуновъ европейскаго равнов сія. Если требованія "уступокъ" перейдуть должную мфру, Россія вдругъ можетъ сообразить, что річь идетъ не только о сохраненіи Турецкой имперіи, но о порабощеніи славянь; не только о порабощении славянъ, но о низведении Россіи на степень какого-нибудь Туниса. Смёемъ думать, что Россія работала двадцать лётъ надъ своимъ внутреннимъ преобразованіемъ не для того, чтобъ стать ниже уровня, на которомъ она находилась при крупостномъ праву, безъ путей сообщенія, безъ усовершенствованнаго оружія и т. д. Слава нынъшняго царствованія такъ велика, что нельзя упрятать ее въ портфель г-на Дизраэли. Лучше не будить твхъ силъ, которыми Россія выбрасывала изъ Европы армію Наполеона І. А, можетъ быть, и лучше? Можетъ быть, "лордамъ казначейства" желательно видъть, на что способенъ народъ, призываемый къ отчаянной самозащитъ, къ последнимъ и высочайшимъ усиліямъ за свое место въ міре, за бытіе единоплеменныхъ народовъ, только въ немъ видящихъ свою onopy?

Такое зрѣлище, разумѣется, будетъ величественно; но Россія не расположена давать дорого стоющихъ представленій. Она требуетъ одного: энергическаго и всеевропейскаго настоянія, чтобъ Турція прекратила неслыханную бойню и дала христіанамъ тѣ права, безъ которыхъ не можетъ жить ни одинъ человѣкъ. Такова мысль огромнаго большинства нашего общества и правительства. Если она не осуществится, если гуманная и миролюбивая политика нашего правительства не увѣнчается успѣхомъ, то не оно будетъ виновато въ дальнѣйшихъ трагедіяхъ. Есть предѣлъ, гдѣ останавливается миролюбіе самое безпредѣльное. Не можетъ же Россія ждать, когда

просвѣщенная Европа скажетъ ей: "Ты хлопочешь о какихъ то славянахъ. Но гдѣ они? Ищи ихъ: ищи ихъ подъ этими обгорѣвшими развалинами, на этихъ поляхъ, гдѣ бѣлѣютъ ихъ кости, въ этихъ гаремахъ, куда уведены ихъ обезчещенныя дочери; ищи, ищи — но роль твоя здпсъ кончена, иди въ свою Азію, къ своимъ коканцамъ, бухарцамъ, каракалпакамъ, киргизамъ. Здѣсь мѣсто занято нами, и тебѣ никогда не видать своихъ братьевъ"...

## ПИСЬМО КЪ Г-ну ДИЗРАЭЛИ,

первому министру е. в. королевы Великовританніи и императрицы Индіи.

#### Милостивый государь!

Вы, конечно, поймете, что это письмо къ вамъ не есть, въ сущности, письмо. Я выбралъ эпистолярную форму для того, чтобъ, подъ видомъ разговора съ вами, поговорить съ моими соотечественниками. Это моя прихоть — прихоть, какъ видите, самая невинная, гораздо невиннъе тъхъ "прихотей" турецкаго правительства, которыя вы защищаете въ средъ "достопочтенныхъ" джентльменовъ нижней палаты. Я избавлю васъ даже отъ чтенія этого письма—благо, вы не знаете по-русски. Съ своей стороны, я избавлю себя отъ необходимости называть васъ "достопочтеннымъ", какъ это принято въ вашей странъ. Уяснивъ, такимъ образомъ, наши отношенія, я начинаю.

Вы, конечно, ожидаете отъ меня "браннаго посланія", тучи упрековъ за вашу политику, крайне непріятную для моего отечества. Я — русскій, сочувствующій славянамъ и дорожащій достоинствомъ моей родины; вы считаете славянъ никуда негоднымъ стадомъ и явно стремитесь къ униженію Россіи. Какъ же мнѣ не наполнить этого посланія горькими упреками, даже бранью, насколько она допускается въ печати?

Напротивъ, милостивый государь, я преисполненъ къ вамъ величайшей благодарности и ее именно желаю выразить въ этихъ строкахъ. Чувство благодарности къ вамъ созрѣло во миѣ довольно; но ваша рѣчь въ палатѣ общинъ переполнила мое сердце, а отъ избытка сердца уста глаголятъ.

Я мысленно поблагодарилъ васъ за отказъ пристать къ берлинскому соглашенію. До того времени всѣ считали возможнымъ раз-

ръшить восточный вопросъ путемъ дипломатическимъ. Всъ полагали, что Европа настолько просвъщена и цивилизована, что ея "нравственное давленіе" заставитъ Турцію исполнить свои обязанности къ христіанамъ. Вы ясно показали, въ чемъ дъло, и свели всъ отношенія на истинную почву. Истинно огорченною осталась одна Россія, безкорыстно отдавшая славянское дъло на судъ Европы.

Австрійскіе дипломаты, кажется, радостно вздохнули отъ тяжкаго труда сочиненія плановъ и отдались естественной своей задачів—предохранять Венгрію отъ ужасовъ "славянскихъ замысловъ". Германія пребыла и пребываетъ спокойною, ясно показывая, что на Востокт у нея нітъ никакихъ насущныхъ интересовъ, кромт, можетъ быть, легкой защиты румынскихъ притязаній.

Вашъ рѣшительный шагъ, милостивый государь, съ поразительною ясностью показалъ, что славянское дѣло — русское дѣло, и что именно потому Европа относится къ нему враждебно или равнодушно. Вотъ ваша великая заслуга! Вы внесли свѣтъ туда, гдѣ до сихъ поръ царствовала таинственная неизвѣстность. Вы показали всѣмъ сомнѣвающимся русскимъ людямъ, чего Россія можетъ ожидать отъ Европы всякій разъ, когда рѣчь будетъ идти о защитѣ самыхъ священныхъ, самыхъ законныхъ ея интересовъ.

Этого мало. Вы низвергли бывшаго султана, посадили на его мѣсто разслабленнаго идіота, двинули къ турецкимъ берегамъ свой флотъ, управляете Турціей черезъ своего посланника и его сотрудника, Митхада-пашу. Любонытно знать, что заговорили бы въ Европѣ, еслибъ Россія продѣлала всѣ эти вещи? Какія статьи появились бы въ вѣнскихъ газетахъ, что стала бы писать Кёльнская Газета? Какіе запросы были бы сдѣланы всѣмъ министрамъ встревоженными палатами? Какія "мѣры" были бы приняты для "укрощенія" русскаго честолюбія? Теперь все спокойно. Всѣ созерцательно смотрятъ на вашъ флотъ, на вашего всемогущаго посланника, безъ тревоги внимаютъ слухамъ о томъ, что вы намѣрены распорядиться Египтомъ, занять Критъ и т. д.

Какъ же васъ не благодарить? Вы заставили Европу обнаружить истинныя свои чувства по восточному вопросу. Пусть Средиземное море превратится въ англійское озеро, пусть Дарданеллы будутъ заперты вашими укрѣпленіями и броненосцами, пусть сама Турція обратится въ новую Индію, лишь бы только не представлялось ни малѣйшей опасности увеличить русское вліяніе, какъ бы ни было оно идеально и "нравственно" — и Европа пребудетъ спокойною! Вѣдь вы ей свои, а мы чужіе. Такія откровенія цѣнятся на вѣсъ золота. Вы говорите просто и ясно: славяне могутъ получить нѣкоторую гражданскую и даже политическую свободу при томъ условіи,

чтобъ всё русскіе, отъ мала до велика, прибёгли къ самоубійству, и чтобъ на мёсто нынёшней Россіи явилась необитаемая пустыня.

Нѣкоторые изъ вашихъ государственныхъ людей, вздыхая о скандалахъ, которые вашему правительству приходится учинять въ Ирландіи, говаривали: "лучше бы на мѣстѣ Ирландіи было море". И въ самомъ дѣлѣ лучше. Но въ милліонъ разъ лучше, еслибъ это море, хотя бы мертвое, явилось на мѣстѣ, занимаемомъ Россіей. Какъ упростились бы всѣ вопросы! Какъ пріятно было бы совершать морскія путешествія по мѣстамъ, занимаемымъ нынѣ русскими городами!

Мы, дѣйствительно, виноваты въ своемъ существованіи; мы оскорбляемъ гармонію всеевропейскаго равновѣсія и культуры. Но никто не рѣшился высказать этого такъ прямо, какъ вы. Другіе чествовали насъ названіемъ европейской державы, привѣтствовали наше обновленіе, даже заигрывали съ нами. Вы одни сказали: "Вздоръ! Россія для Европы то же, что она была и прежде—вѣчное пугало, источникъ всяческихъ недоразумѣній".

Вы разбили еще и другія иллюзіи. Когда, въ прошломъ году, началось возстаніе въ Босніи и Герцеговинѣ, мы съ удивленіемъ и даже съ завистью читали, какъ англичане и нѣмцы сочувственно отнеслись къ движенію славянъ. Даже старый сподвижникъ Пальмерстона — Россель, и тотъ выступилъ съ сочувствіемъ и пожертвованіемъ. Многимъ изъ насъ стало совѣстно, что въ Россіи сочувствіе къ славянскому дѣлу не имѣло такихъ размѣровъ. Но вашъ рѣшительный шагъ сразу свернулъ всѣхъ на настоящую дорогу. Теперь нѣкоторыя нѣмецкія газеты печатаютъ уже о "звѣрствахъ славянъ", и даже въ самой Россіи одна нѣмецкая газета беззастѣнчиво выступила съ обвиненіемъ противъ инсургентовъ. Не ясно ли это?

Послѣ вашего отказа пристать къ берлинскому меморандуму, многіе говорили, что отечество ваше останется изолированнымъ, при всеобщемъ негодованіи Европы. Вы, вѣроятно, посмѣивались надъ этими мечтами и чрезъ нѣсколько времени гордо говорили въ палатѣ: "Теперь Британнія уже не изолирована, такъ какъ пять державъ, послѣ различныхъ неудавшихся попытокъ съ ихъ стороны, пришли къ этому принципу (невмѣшательства), т.-е. онѣ согласились съ нами, и въ настоящее время всѣ шесть державъ дѣйствуютъ согласно, принявъ за основаніе принципъ невмѣшательства".

Слова эти были покрыты, какъ значится въ отчетъ, громкими рукоплесканіями. И ваше парламентское большинство знало, чему апплодировать; оно понимало, что значитъ принципъ "невмѣшательства". Онъ означаетъ, прежде всего, полную для васъ свободу дѣйствій на Балканскомъ полуостровъ; затъмъ онъ означаетъ полное

уединеніе сербовъ и черногордевъ, брошенныхъ на неравную борьбу съ Турціей, фанатизированною и поддержанною вашимъ золотомъ; въ-третьихъ, онъ означаетъ полное устраненіе Россіи отъ восточныхъ дѣлъ при совершенномъ равнодушіи прочихъ державъ. "Достоночтенное" большинство имѣло полное основаніе апплодировать

Я апплодирую вмъстъ съ нимъ. Какая политика могла устроить лучшую западню для мятежныхъ славянъ, выставить ихъ въ болфе смътномъ свъть, да еще прикрыться великимъ принципомъ "невмъшательства"! Вы оказали цённую услугу всей Европі. Послі вашего отказа Европа свалила всю вину неусивха своей дипломатіи на вашъ эгоизмъ; теперь она бросила весь восточный вопросъ на ваши руки. Вы сочиняете проекты турецкой конституціи, вы назначаете слъдствіе о жестокостяхъ турокъ въ Болгаріи, ваши флоты разгуливають у турецкихъ береговъ. Вы имели мужество взять на себя гръхи цълой Европы, дать ей роздыхъ отъ тревожныхъ занятій восточнымъ вопросомъ. Она спокойно спитъ въ своемъ "нейтралитетв". пока вы сочиняете планы, говорите рачи, оправдываете турокъ, изобрътаете новые исторические факты въ родъ того, что черкесы уступлены Россіи Турціей въ 1856 году. Неудивительно, что вы потребуете себъ приличную награду за понесенные труды. Никто не сомнъвается, что она будетъ обильна, настолько обильна, что изъ нея можно будеть выдать вознаграждение и консулу вашему, обидъвшемуся не впопадъ за арестование его турецкими властями.

Влагодаря васъ за ясность постановки вопросовъ, нельзя не поблагодарить и за языкъ, которымъ вы говорите съ палатой. Вотъ, напримъръ, какъ вы объясняли посылку англійскаго флота въ Безикскую бухту: "Кабинетъ нашъ пришелъ къ единогласному рѣшенію, что нашъ авторитетъ тамъ долженъ быть представленъ болѣе дѣйствительнымъ образомъ. Въ этой мѣрѣ не заключалось угрозъникому. Средиземный флотъ служитъ гарантіею нашему могуществу. Мы никогда не скрывали, что имѣемъ въ той части свѣта великіе интересы, которые всегда обязаны охранять и никогда не оставлять. Средиземный же нашъ флотъ долженъ находиться тамъ не для угрозъ какой-нибудь державѣ, но какъ символъ нашего могущества, а также для того, чтобъ всему міру было извъстно, что что бы ни случилось въ той части свъта, не произошло бы значительнаго распредъленія территоріи безъ участія и согласія Британніи".

"Продолжительныя рукоплесканія", замѣчаетъ отчетъ. И за дѣло. Такъ долженъ говорить министръ великой державы. Но, позвольте мнѣ одно размышленіе. Что, еслибъ приведенныя выше слова были вложены въ уста русскаго правительства? Оно не можетъ, правда, двинуть къ турецкимъ берегамъ флота. Но что препятствуетъ ему двинуть къ турецкимъ границамъ обсерваціонный корпусъ, "не для угрозы какой-нибудь державы, а какъ символъ своего могущества", и "заявить всему міру", что восточный вопросъ не разрѣшится безъ ея участія? Отсюда вижу вашу улыбку. Европа, спокойно выслушавшая ваши слова, встрепенулась бы при посылкѣ русскаго корпуса. Многія державы увидѣли бы въ этомъ угрозу и заявили бы "всему міру", что Россія желаетъ расширенія своей территоріи! Вы это знали очень хорошо и потому спокойно произнесли свою рѣчь. Вы сразу поняли, что если Европа и приметъ вашъ флотъ за "угрозу", то единственно Россіи.

Конечно, вы не могли же разсчитывать на совершенное отупѣніе нравственнаго чувства въ просвѣщенныхъ государствахъ. Какъ ни равнодушны и даже какъ ни враждебны они къ славянамъ, но все же варварскія сцены, совершаемыя турецкими войсками, несогласны съ правилами приличія, которыя усвоены цивилизованными странами. Это крошечное чувство приличія вы и сочли нужнымъ успокоить слѣдующими словами: "Я не думаю, чтобъ сцены, происходившія въ этихъ турецкихъ провинціяхъ въ послѣдніе шесть мѣсяцевъ, могли быть допускаемы долѣе, и когда наступитъ время, мы будемъ готовы принять свою долю участія въ томъ, что я считаю способами къ умиротворенію тѣхъ провинцій, ихъ преуспѣянію по пути цивилизаціи и общаго улучшенія ихъ положенія".

Въ какомъ печально-комическомъ видѣ выставили вы въ этихъ словахъ всю Европу! Она смотритъ благоговѣйно на "символъ вашего могущества" и терпѣливо обречена ждать минуты, когда вы сочтете удобнымъ приступить къ улучшенію участи христіанъ, и покорно довольствоваться мѣрами, которыя вы признаете удобными для этой цѣли! И все это послѣ года усиленныхъ дипломатическихъ переговоровъ!

Велики грѣхи Европы предъ турецкими славянами, но велико и наказаніе, къ которому вы ее приговорили. Она должна безучастно смотрѣть на бойню, кровавую и безчеловѣчную, совершающуюся предъ ея глазами; она не смѣетъ остановить кровопролитія и должна будетъ помириться съ тѣмъ, что принято называть "совершившимся фактомъ". А этими "фактами" будутъ: истребленіе христіанъ и упроченіе вашего всемогущества на Балканскомъ полуостровѣ...

Много лѣтъ назадъ, нѣкоторые люди, о которыхъ вы, можетъ быть, слышали, именно славянофилы, имѣли дерзость провозгласить, что Европа иніетъ. Разумѣется, имъ не повѣрили и указали на могучую культуру Запада. Ваша политика, милостивый государь, смѣло и рѣшительно выступила на доказательство этой гипотезы. Вы заставили Европу обнаружить полный свой нравственный упадокъ, свое

преступное равнодушіе къ несчастивищему изъ всвхъ народовъ въ мірв, свое потворство Турціи изъ-за фантастическихъ опасеній русскаго могущества. Что же это такое? Неужели признакъ нравственнаго здоровья.

Впрочемъ, быть можетъ, похвалы мои неумѣстны. Можетъ быть, Европа, имѣвшая время сличить безкорыстную и миролюбивую политику Россіи съ вашими "символами могущества" и "мѣрами" къ улучшенію участи христіанъ, вдругъ воспрянетъ и дружными усиліями положитъ предѣлъ ужасамъ турецкихъ войскъ... Вы поймете, милостивый государь, насколько я желалъ бы ошибиться.

Позвольте мит сохранить къ вамъ чувства, какихъ заслуживаетъ ваша политика.

### ОБЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ МНЪНІИ.

Во всё эџохи, когда Россіи приходилось принимать участіе въ важныхъ европейскихъ дёлахъ, заграничная печать усердно занималась искаженіемъ понятій о внутреннихъ дёлахъ нашего отечества. Недавно рёчь была о томъ, что Россія миролюбива, такъ сказать, противъ своей воли и въ силу своей слабости. Теперь небезполезно остановиться на другой "мысли", также развиваемой иными иностранными газетами. Мысль эту можно выразить въ немногихъ словахъ. За границею безпрерывно получаются извёстія о единодушномъ взрывъ русскаго общественнаго мнѣнія въ пользу славянь: туда доходятъ слухи о нашихъ пожертвованіяхъ, о нашихъ санитарныхъ отрядахъ и т. д. И вотъ, на утѣшеніе себѣ и на прискорбіе намъ, иностранная печать заявляетъ, что общественное мнюніе въ Россіи не имъемъ никакого значенія.

На эту тему варьирують всевозможныя заграничныя изданія. Полезно ли оставлять европейское общественное мивніе въ заблужденіи? Мы переживаемъ такую важную эпоху, что всякія недоразумінія могуть иміть плачевныя послідствія. Ихъ нужно устранять по возможности.

Что значить эта фраза: русское общественное мивніе не имветь никакого значенія? Органы европейской печати, ввроятно, хотять сказать этимь, что мивніе русскаго общества не имветь никакого юридическаго значенія для правительства. Это будеть вврно. Правительство наше не имветь предъ собою народнаго представительства, контролирующаго его политику, вотирующаго бюджеть, смвняющаго министровь и т. д. Правительству предоставлена полная свобода двйствій. Мивніе общества, въ юридическомъ смыслв, для него не обязательно.

Но юридическая сторона дѣла въ политикѣ не есть все. Въ Англіи общественное мнѣніе по праву имѣетъ огромное значеніе; министры отвѣтственны предъ палатами; кабинетъ составляется изъ людей, располагающихъ большинствомъ въ парламентѣ. На дплт мы видимъ, что г. Дизраэли, въ противность общественному мнѣнію (если считать общественнымъ мнѣніемъ мнѣнія лучшихъ и честнѣйшихъ людей), поддерживаетъ Турцію и покрываетъ звѣрства мусульманскихъ ордъ. Англія довольствуется формальнымъ, внѣшнимъ согласіемъ своего министра съ большинствомъ палаты, которое, кажется, вовсе не выражаетъ дѣйствительнаго настроенія англійскаго общества. Но есть ли согласіе внутреннее?

Объ этомъ внутреннемъ согласіи мы и желаемъ поговорить. До казывая, что общественное мнвніе въ Россіи не имветь никакого значенія, хотять ли этимь сказать, что правительство никогда не прислушивается къ народному голосу, живетъ своими интересами, составляеть особый мірь, не имфющій ничего общаго съ страною? Допустить в роятность такого предположенія значить допустить множество печальныхъ и нелвинхъ выводовъ. Какими же, спрашивается, мотивами руководится правительство въ своихъ политическихъ дъйствіяхъ? Гдв его точка опоры? Если не внутри страны, то, стало быть, вни; если оно не принимаеть въ разсчеть голоса своей страны. то оно руководствуется или собственною мыслыю, отрушенною отъ стремленій общества, или желаніемъ другихъ державъ. Вотъ къ какому чудовищному выводу слёдуеть придти, если поверить наслово заграничнымъ публицистамъ! Стало быть, крестьянская реформа, земскія учрежденія, новые суды и т. д. отвінали не насущнымъ потребностямъ русскаго общества, а какимъ-то отвлеченнымъ стремленіямъ и желанію понравиться Европь? Стало быть, при измьнившемся настроеніи правительственных сферъ можеть быть возстановлено крепостное право, могуть быть уничтожены новые суды, закрыты земскія учрежденія и т. д.? Россія, стало быть—tabula rasa, по которой досужій різецъ можеть чертить все, что ему угодно...

Лестная картина! лестная и пріятная, особенно въ ту минуту, когда Россіи приходится участвовать въ разрѣшеніи величайшаго изъ современныхъ вопросовъ, когда ей одной предстоитъ защищать своихъ единоплеменниковъ и единовѣрцевъ!

Взвъсимъ всю силу этихъ словъ. Въ ту минуту, когда честь Россіи обязываетъ ее совершить свое историческое призваніе, заграничная печать разсуждаетъ, что русскіе правительство и народъ не солидарны между собою по славянскому вопросу! Пусть крестьянинъ отдаетъ послъдній грошъ свой, пусть славянскіе комитеты будутъ завалены пожертвованіями, пусть пламенныя статьи русской печати

служать отзвукомь общественнаго настроенія— все это вздорь. Но позволяемь себѣ спросить заграничную печать, какъ объяснить она слова извѣстной деклараціи нашего правительства (16 октября 1875 года): "Сочувствія Россіи къ славянамь не могуть быть принесены въ жертву никакимь европейскимь союзамь"?

Откуда взялись эти слова? Какія побужденія продиктовали ихъ? Лля кого были они написаны?

Русское правительство не произнесло бы ихъ, не сознавая своей солидарности съ русскимъ обществомъ, горячо уже высказавшимся за права возставшихъ славянъ. Конечно, не иностранныя симпатіи подсказали ихъ! Затѣмъ, они были написаны какъ для Европы, такъ и для Россіи, ради удостовѣренія русскаго общественнаго мнѣнія, что правительство честно исполнитъ лежащую на немъ задачу.

Подобное внимательное отношеніе къ русскому мнѣнію — не новость для нашего правительства. Та же заграничная печать, по странному противорѣчію, ставить въ заслугу нашему канцлеру, что онъ первый поняль значеніе общественнаго мнѣнія, что онъ выдвинуль его, какъ дѣйствительную силу, въ 1863 году, что онъ оперся на него, какъ на самый вѣрный фундаменть. Этой заслуги нашего канцлера отрицать нельзя — она у всѣхъ на глазахъ и въ памяти. Но и раньше того народный голосъ дѣлалъ свое дѣло. Пусть прослѣдятъ всѣ великія эпохи нашей исторіи — и убѣдятся, что сила Россіи заключалась именно въ единеніи, тѣсномъ союзѣ правительства и народа, въ согласіи, которое теперь желаютъ отрицать.

Общественное миѣніе у насъ не есть нормальный постоянный элементь управленія съ своими органами, правами и т. д. Вслѣдствіе этого, по частнымъ вопросамъ администраціи, при изданіи отдѣльныхъ законовъ, можно иногда указать на несходство стремленій общества и намѣреній правительства. Но такое несходство бываетъ и въ другихъ странахъ съ конституціонными формами. Развѣ законъ о "вольныхъ университетахъ" не изданъ въ противность общественному миѣнію Франціи? Развѣ побѣда клерикальной партіи, провалившей въ сенатѣ предложеніе Ваддингтона, вызвала всенародную радость?

Такъ вопросовъ ставить нельзя. Рѣчь идетъ не о томъ, поскольку русское общественное мнѣніе постоянно и неотразимо направляетъ правительство, а о томъ — можно ли отвергать его значеніе въ ту минуту, когда разрѣшаются міровые вопросы, когда рѣчь идетъ о сохраненіи русской чести, о спасеніи родственнаго намъ народа, о такомъ дѣлѣ, гдѣ посрамленіе народныхъ стремленій отразится на достоинствѣ правительства, гдѣ пораженіе правительства низведетъ народъ нашъ на степень племенъ отверженныхъ?

Вотъ въ чемъ дѣло. Поймите, господа европейцы, что рѣчь идетъ даже не о томъ, что вы привыкли называть "общественнымъ мнъніемъ", т.-е. мнѣніемъ "сливокъ" общества, мнѣніемъ "правящихъ классовъ", а о народном голост, голосъ, гдъ звучать одинаково чувства и "великаго боярина", и скромнаго крестьянина. Ръчь идетъ о голось, выражающемъ думу всей земли русской, о голось, въ которомъ уже не различишь "особенностей" разныхъ партій, разныхъ классовъ, темъ более разныхъ лицъ. Голосъ этотъ-вся Россія и вся Россія въ немъ. И не одна современная Россія — о, нѣтъ! Въ этомъ взрыв слышится давно умолкнувшій зовъ Москвы на борьбу съ невърными, чудится благословение древнихъ митрополитовъ нашихъ, воспоминание о нами пережитомъ и свергнутомъ игъ татарскомъ. Въ насъ говоритъ вся прошлая Россія и вся Россія будущая, т.-е. въками созданное и сознанное историческое призвание наше. И въ такую-то минуту вы хотите оторвать правительство отъ его народа! Да развѣ это возможно?

Врядъ ли даже вы думаете, что пишете правду. Но вамъ нужно, вамъ полезно умалить значеніе современнаго движенія русскаго общества. Вамъ нужно потому же, почему вы на всв лады доказываете, что Россія не можеть воевать и не пойдеть на войну, какія бы оскорбленія ей ни были сдёланы. Нужно это для того, чтобъ ободрить требованія вашей дипломатіи и лучше придушить славянъ. Но ваши разглагольствованія о невольном в миролюбім Россім наткнулись на неожиданный верывъ общественнаго мнвнія, да что я говорю общественнаго—на взрывъ народнаго чувства. Какъ быть? Что, если правительство наше, стараясь выговорить законныя льготы для славянъ и отвергая безумныя требованія Порты, пожелаетъ опереться на громко выраженныя стремленія и желанія русскаго народа? Вамъ нужно заранве приготовить такой ответь: "Знаемъ мы ваше общественное мнвніе! Оно не стоить мнвнія последняго изъ нашихъ клубовъ. Указывая на него Европъ, вы хотите ввести ее въ заблужденіе. Оно поднялось по вашему знаку-по вашему же и успокоится".

Коротко говоря, вы хотите, чтобъ физическая сила Россіи—войско, и вравственная сила—народный голосъ, не были принимаемы въ разсиетъ при разрѣшеніи балканскаго вопроса. Вы хотите имѣть дѣло съ однимъ правительствомъ. Завидное положеніе хотите вы ему приготовить! Въ вашихъ мечтахъ уже носится картина, какъ оно, немощное и отрѣшенное отъ своего народа, разыграетъ на "конгрессѣ" роль невольнаго и покорнаго "свидѣтеля", призваннаго единственно для соблюденія формы. Оно будетъ, по указанію дѣйствительныхъ "контрагентовъ", рукоприкладывать подъ всѣми актами, подписывать

смертный приговоръ независимости Сербіи и Черногоріи, укрѣплять Константинополь за Англіей, расписываться въ собственномъ униженіи, которое будетъ и народнымъ горемъ, потому что мы не привыкли отдѣлять себя отъ правительства ни въ славѣ, ни въ несчастіи.

А общество, а народъ нашъ? Оторванные отъ своего правительства, они должны будутъ, по картинному выраженію одного публициста, разыгрывать роль безпомощной плакальщицы, сидълки надъубитыми и изувъченными братьями.

Вотъ что заключается въ этихъ немногихъ, но роковыхъ словахъ: "общественное мнѣніе въ Россіи ничего не значитъ". Вотъ картина, которую желалось бы видѣть инымъ публицистамъ! Но этотъ разсчетъ легко можетъ оказаться столь же основательнымъ, какъ и разсчетъ на "радикальную" слабость Россіи. Врядъ ли возможно строить политическія комбинаціи на такихъ соображеніяхъ. Легко ошибиться; а ошибка, въ иныхъ случаяхъ, даетъ горькіе плоды. Пусть Европа видитъ дѣло въ настоящемъ свѣтѣ — это необходимо въ видахъ сохраненія мира, если только Европа серьезно желаетъ его сохранить.

# АЛЕКСЪЙ ГРИГОРЬЕВИЧЪ ЕРОШЕНКО.

(некрологъ).

Вотъ и кончилась эта молодая, многообъщавщая жизнь. Не хотьлось върить телеграммъ, не хочется върить до сихъ поръ... Турецкая пуля положила конецъ всъмъ этимъ порываньямъ, этимъ розовымъ мечтамъ о всеобщемъ благополучіи, съ которыми покойный уъхалъ туда, гдъ варварство самое первобытное взято подъ охрану "культурнаго" министерства Дизраэли.

Какъ бывшій профессоръ и хорошій знакомый покойнаго Алексівя Григорьевича, позволяю себів сказать нісколько словь въ его память. Я зналь его съ 1-курса, когда онъ пришель ко мнів по какому-то ділу, до окончанія "ученія", когда онъ убхаль въ славянскія земли, въ качествів корреспондента Биржевых Втодомостей. При откровенной пылкости покойнаго, его можно было узнать хорошо. Нечего говорить о томь, что Ерошенко быль "хорошій" студенть, т.-е. юноша, много читавшій, живо интересовавшійся всякими вопросами и т. д. Не въ этомъ и діло. Мнів хочется поговорить о немъ, какъ о типів—типів, имівющемъ большое значеніе въ данную минуту.

Алексъй Григорьевичъ, по складу своихъ понятій, принадлежалъ, если хотите, къ "западникамъ", но къ тъмъ оригинальнымъ западникамъ, которые, по удачному замъчанію Ө. М. Достоевскаго, отрицаютъ этотъ Западъ и начинаютъ свое отрицаніе съ экономическихъ условій Европы. Много приходилось намъ спорить и разсуждать на тему о всеобщемъ благополучіи. Кружокъ нашихъ общихъ знакомыхъ, въроятно, долго будетъ помнить его юношескій задоръ, добродушный юморъ, его парадоксы, звонкій смѣхъ, подъ которыми скрывались горячее сердце и пытливый умъ.

Алексви Григорьевичь читаль жадно и съ пользою. Въ послъднее время, онъ усердно занимался неизслъдованнымъ еще вопросомъ о земледъльческихъ артеляхъ и представилъ по этому предмету любопытную работу. Онъ намъревался предпринять еще новые труды въ томъ же духъ, пуститься въ разныя экскурсіи и т. д. Вдругъ разразилось славянское возстаніе. Не знаю, какъ отнесся къ нему Алексви Григорьевичъ съ самаго начала. Послъдній годъ своего студенчества онъ работаль очень много, а потому мы видълись съ нимъ ръже. Изъ отрывочныхъ свиданій и разговоровъ можно было, конечно, заключить, что онъ сочувственно относится къ племенамъ, возставшимъ за свою свободу и право существовать по-человъчески. Но отсюда и до вступленія волонтеромъ въ сербскую армію было еще далеко. Домашніе вопросы наши, кажется, все еще стояли на первомъ планъ, да и окончательные экзамены требовали усиленныхъ занятій.

Въ концѣ мая, Алексѣй Григорьевичъ встрѣтилъ меня въ университетѣ и спросилъ, когда можно застать меня дома. Я уѣзжалъ черезъ день и просилъ зайти вечеромъ, наканунѣ отъѣзда. "Мнѣ нужно сказать вамъ нѣсколько словъ", замѣтилъ Алексѣй Григорьевичъ. Въ этихъ "нѣсколькихъ словахъ" и заключалось заявленіе, что онъ уѣзжаетъ въ славянскія земли.

Кажется, онъ думалъ вхать сначала въ Черногорію, гдв находился нашъ санитарный отрядъ. Сербія и Черногорія еще не объявляли войны Турціи и о "волонтерствв" еще не было рвчи. Затвмъ, послв открытія военныхъ двйствій, онъ сдвлался корреспондентомъ Биржевыхъ Въдомостей. Но роль корреспондента, мирнаго наблюдателя чужихъ бъдствій, не удовлетворила его. Русское сердце подсказало ему, что слъдуетъ двлать: онъ взялъ ружье и сложилъ свою голову за правое и святое двло... И не онъ одинъ, а много подобныхъ ему типовъ уносятъ свои юношескія стремленія и свътлыя грёзы въ славянскія земли.

Такихъ волонтеровъ нѣтъ и не можетъ быть въ арміи турецкой. Англійскіе торгаши даютъ ей свое золото; еврейскіе органы въ Вѣнѣ поютъ ей гимны; биржи поднимаютъ "курсы" при слухахъ о турецкихъ побѣдахъ. На сторонѣ Турціи именно тѣ элементы Европы, къ которымъ такъ скептически относился покойный Ерошенко и относятся многіе въ самой Европъ.

Вотъ гдъ сила Россіи, вотъ почему она можетъ гордо держать свою голову на европейскихъ совътахъ. Пусть покажутъ намъ такую чистую кровь, проливаемую за турецкое дѣло! Пусть объяснятъ, какія безкорыстныя стремленія, какіе идеалы, какія святыя чувства могуть найти себъ удовлетвореніе въ турецкомъ лагеръ! Развъ стре-

мленіе къ лучшей эксплоатаціи христіанъ мусульманами и ихъ благодътелями? Развѣ идеалъ турецкаго ига надъ безправными славянами? Развѣ иувство презрѣнія культурной буржуазіи къ славянскимъ "свинопасамъ", какъ ихъ называютъ нѣкоторыя австрійскія газеты? Звѣрства турокъ въ Болгаріи—краснорѣчивый отвѣтъ на всѣ вопросы. Какая дерзость или какая наивность, скажутъ мнѣ, противопоставить всѣмъ "интересамъ" Европы на Балканскомъ полуостровѣ примѣръ безвѣстнаго русскаго студента! Но что же дѣлать, когда этотъ студентъ и много другихъ, подобныхъ ему юношей, сражающихся въ рядахъ славянъ, дѣйствительно представляютъ собою высшую идею, сравнительно "съ идеями" англійскаго кабинета; когда они запечатлѣваютъ своею кровью то, что думаетъ и чувствуетъ вся Россія; когда они указываютъ и доказываютъ, къ какому служенію призвана Россія въ славянскихъ земляхъ? Не наша вина, если "параллель" окажется невыгодною для англійскихъ торіевъ и венгерской знати.

15-го августа 1876 г.

#### по поводу

## полемики съ нъмецкою печатью.

(письмо къ редактору).

"Въ политикъ все безполезное — вредно". Это правило невольно приходится вспомнить по поводу возникшей у насъ полемики съ нъ-которыми органами германской печати. Заслышавъ, что Россіи придется разыграть важную роль въ славяно-турецкой борьбъ, иныя нъмецкія газеты — прежде всего, разумьется, Кёльнская — принялись "позорить" наше отечество. Наши въ долгу не остались, и началась перестрълка. Отстаивать интересы и достоинство своей родины, конечно, похвально. Но не каждая перчатка стоитъ того, чтобъ ее поднимали. Россія переживаетъ такую минуту, и печать наша призвана къ такому служенію по славянскому дълу, что тратить время на пустяки, очевидно, не приходится.

Каждому извёстно, что въ Германіи есть элементы, враждебные Россіи; каждый знаетъ, что существуютъ и газеты, являющіяся органами этихъ "элементовъ". Но полемизировать съ ними стоило бы только въ томъ случав, еслибъ они руководили политикою сосвдней имперіи, еслибъ ими опредвлялись истинныя стремленія всего германскаго народа. Но въ этомъ позволительно сомніваться. Интересы, связывающіе двів имперіи, слож лись не со вчерашняго дня и кончатся не завтра. Направленіе имперской политики находится въ рукахъ людей, не привыкшихъ ввірять судьбу страны въ руки первой встрівчной газеты, хотя бы и Кёльнской. Вотъ фактъ, который должно иміть въ виду.

Каждый, кто помнить исторію образованія нынёшней Германской имперіи, не можеть не знать, что зданіе это сложилось не по плану

газетъ и парламентскихъ партій. Совершенно напротивъ: каждый шагъ, каждая мѣра князя Бисмарка встрѣчали горячую, даже озлобленную оппозицію въ сеймѣ и въ печати до тѣхъ поръ, пока громкіе "совершившіеся факты" не обратили зоиловъ въ покорныхъ пѣснопѣвцевъ побѣдоноснаго князя.

Припомните "военный вопросъ", въ разгаръ котораго Бисмаркъ сдѣлался первымъ министромъ. Припомните, что выдержалъ онъ отъ "старыхъ либераловъ", отъ "прогрессистовъ", отъ "національферейна" и отъ всего прочаго; припомните, какъ онъ обходился безъ бюджета и слушалъ возраженія противниковъ изъ другой комнаты. Не станемъ говорить—дурно это или хорошо. Но фактъ знаменателенъ и показываетъ, что самъ Бисмаркъ искалъ общественнаго мнѣнія не въ тогдашнихъ палатахъ и менѣе всего въ газетахъ, предрекавшихъ ему участь графа Страффорда.

Припомните другую, многознаменательную минуту — датскую войну. Всякій согласится, что судьба Шлезвить-Гольштейна рішилась никакь не по плану "національферейна" и прочихь вожаковътакъ-называемаго "общественнаго мнінія". Кто не помнить, что огромное большинство говорившихъ и писавшихъ німцевъ желало сотворить изъ Гольштейна самостоятельное государство и подыскало даже "законнаго" ему государя — курьезнаго принца Августенбурскаго. Умилительно было видіть, какъ рыяные демократы доказывали народнымъ массамъ законныя права доблестнаго "агната" стародавнихъ герцоговъ. Чімъ же кончилось?

Далье, разгромъ Германскаго Союза и австро-прусская война совершились противъ того же общественнаго мненія. Бисмаркъ едва не былъ убитъ; король получалъ отъ множества городовъ адресы съ прошеніями о мирѣ; палата, какъ и всегда, отвергала бюджетъ. Опять-таки — что же вышло? А вышло то, что вчерашніе крики "распни" обратились въ "осанна".

Но и этого мало. Когда учредительному сверо-германскому парламенту быль представлень проекть конституціи народившагося Сверо-германскаго Союза, вожаки либеральной партіи удивились, не найдя въ немъ "основныхъ чертъ" союзнаго государства (Випdesstaat), къ которымъ они привыкли, благодаря книгв Токвилля и ученію Вайца. Возникло сомнвніе: союзное ли это государство? Спрашивали даже: что такое вообще предлагается въ проектв? И ничего. Проектъ, слегка измвненный, прошель, а теоріи "союзнаго государства" вызвали только насмвшливос замвчаніе Финке (тоже стараго либерала), заявившаго, что въ почтенномъ собраніи довольно профессоровъ, которые могутъ, современемъ, основательно изследовать принятую Германіей форму правленія. Если, такимъ образомъ, внутренній и національнѣйшій вопросъ такъ мало испыталь на себѣ вліяніе нѣмецкаго "общественнаго мнѣнія", то что же было по вопросамъ внѣшнимъ? Кто не помнитъ, какъ почтенная палата кипятилась, въ 1863 году, по поводу польскаго мятежа? Какъ она настаивала, чтобъ Бисмаркъ принялъ участіе въ дипломатическомъ походѣ на Россію? Чего не говорили Зибели, Вирховы и т. д.? Но князь остался на своей дорогѣ. Онъ зналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло. Онъ предугадалъ, что, чрезъ четыре года, оппозиція будетъ въ министерскомъ большинствѣ и пылко отвертнетъ протестъ познанскихъ депутатовъ противъ причисленія ихъ области къ составу Союза.

Какое *нравственное* значеніе имѣютъ всѣ эти факты—другой вопросъ, до котораго намъ нѣтъ дѣла. Хорошо ли обращеніе Бисмарка съ палатами и съ "общественнымъ мнѣніемъ" или очень дурно разбирать здѣсь не мѣсто. Но культъ Бисмарка, но его "національно-либеральная" партія ясно показываютъ, что Германія вознесла того, кого осуждала, и за то, что считала тяжкимъ грѣхомъ. Volenti non fit injuria.

Намъ, людямъ постороннимъ и стоящимъ лицомъ къ лицу съ практическимъ вопросомъ колоссальной важности, необходимо только знать истинное значеніе и силу фактовъ, съ которыми мы имѣемъ дѣло. Выходки южно-германскихъ и прирейнскихъ газетъ противъ Россіи врядъ ли имѣютъ существенное значеніе; врядъ ли онѣ суть проявленіе одной пылкой, непримиримой вражды къ Россіи.

Есть, кажется, полное основание предполагать, что и Аугсбургская Газета, и ея Кёльнская сестра декламирують противъ нашего отечества какъ изъ непріязненнаго чувства къ намъ, такъ и ради накоторой "оппозиціи" имперскому правительству. Припомнимъ, въ самомъ дълъ, какія ноты звучать въ этихъ филиппикахъ. Надълавшая шума статья Аугсбургской Газеты плачется, что-де Германія погружена въ глубокую неизвъстность относительно политики ея правительства по восточному вопросу. Почему парламентъ не созванъ въ такую важную минуту? Почему правительство намеками и полунамеками не удовлетворяеть любознательности публики? А публика чрезвычайно любознательна. Бисмаркъ часто жаловался на эту "страсть къ новостямъ" и приписывалъ ей многіе запросы, дълавшіеся министерству. Конечно, въ странф конституціонной такое "любопытство" имфетъ законное основаніе. Но нигдф, можетъ быть, оно не развито такъ и паче мъры, какъ въ Германіи. Притомъ, германская публика, политическая жизнь которой началась не такъ давно, не умъетъ еще понимать слишкомъ тонкіе "намеки", ловить на лету взгляды и слова, какъ это умѣютъ, напримѣръ, французы.

Ей нужно нарисовать черное на бъломъ и текстъ приложить съ подлежащими комментаріями—тогда она, быть можетъ, пойметъ.

Представьте же себѣ положеніе этой "любознательной" публики. Разыгрывается страшный міровой вопрось, общества всѣхъ европейскихъ странъ напряжены, а "варцинскій отшельникъ" хранитъ гробовое молчаніе и хоть бы слово проронилъ! Ужасно! Оскорбленная "любознательность" дѣлаетъ тотъ выводъ, что у правительства нѣтъ программы дѣйствій, что оно не стоитъ на стражѣ народныхъ интересовъ, что оно проспитъ "честь" великаго отечества и все отдастъ на жертву Россіи.

Но если публика любознательна, то газетчикъ – еще больше. Ему хочется все знать, не только для удовлетворенія своего собственнаго любопытства, но и для того, чтобъ доложить о всёхъ новостяхъ своимъ "пренумерантамъ". Что же ему писать въ виду гробового молчанія имперскаго канцлера? Сугубо неудовлетворенное любопытство выражается въ сугубой оппозиціи. Правительство молчить—стало быть, оно спить; оно спить, очевидно, убаюканное русскими кознями и "ложнымъ" чувствомъ благодарности за 1870 годъ. Оно не видить замысловъ Россіи; но редакціи Аугобургской и Кёльнской газетъ станутъ на стражв народныхъ интересовъ. Онв укажутъ обществу на грозящія опасности: он' положать преділь завоевательнымъ стремленіямъ Россіи; он приготовили уже полный планъ изгнанія Россіи изъ Европы. И какой плань-возстановленія могущественной Польши. Но послушайте, господа! Вѣдь этотъ планъ придется осуществлять въ складчину: мы дадимъ Привислянскій край, Австрія—Галицію, а вы-Познань...

Можно ли, спрашивается, относиться къ этимъ бреднямъ хоть сколько-нибудь серьезно? Можно ли предположить, что политика имперскаго правительства опредѣлится этими стремленіями? Можно ли, еще болѣе, предположить, что подобныя статьи выражаютъ истинные интересы Германіи?

Смѣшно было бы увлекаться иллюзіями о благодарности Германіи за 1870 годь. Справедливо замѣчають, что политика государствъ направляется не чувствами, а интересами. Но подъ словомъ "интересъ" не слѣдуетъ понимать чего-то гнуснаго, низкосвоекорыстнаго. Иначе политическій разбой быль бы лучшею политикой. Интересы народовъ выработываются ихъ вѣковою исторіей, ихъ географическимъ положеніемъ, экономическими условіями—всѣмъ, отъ чего зависить народное развитіе, въ высокомъ и лучшемъ смыслѣ этого слова. Въ этомъ смыслѣ, интересы Германіи и Россіи не расходились по всѣмъ капитальнѣйшимъ вопросамъ новѣйшей исторіи. Издавна подготовлявшееся единеніе Россіи и Пруссіи, ставшей впо-

слъдствіи во главъ Германіи, было закръплено въ великую эпоху 1813 года. Оно развивалось при императорахъ Николаъ I и Александръ II, недвусмысленно доказавшемъ свое расположеніе къ Германіи. Нашъ дружественный нейтралитетъ, въ 1870 году, былъ именно результатомъ этого единенія интересовъ. Во имя этихъ же интересовъ, а никакъ не во имя "благодарности" за 1870 годъ, мы и теперь въ правъ ожидать благопріятнаго для насъ поведенія Германіи. Нътъ сомнънія, что и по восточному вопросу интересы двухъ странъ не могутъ расходиться такъ, какъ расходятся, напримъръ, интересы Германіи и Франціи по вопросу объ Эльзасъ-Лотарингіи.

Германія не имфетъ никакого основанія желать, чтобъ законная доля вліянія Россіи на Восток'в была уничтожена; ея интересы нисколько не требують, напримёрь, чтобь Англія сдёлалась самовластною распорядительницею Балканскаго полуострова. Врядъ ли также она можетъ желать, чтобъ Австро-Венгрія получила новыя пріобрътенія съ юга. Съ другой стороны, ей ніть основаній опасаться, что наше вліяніе повредить ся интересамь на Балканскомь полуостровь. Мы не говоримъ, чтобъ наши интересы были тождественны, но они не требують различныхъ способовъ разрѣшенія восточнаго вопроса въ данную минуту. Трудно сказать, что можетъ имѣть Гер-манія противъ улучшенія быта турецкихъ славянъ, дарованія имъ гражданскихъ и политическихъ правъ и т. д. Политику г. Бисмарка нельзя, конечно, назвать самоотверженною, но близорукою она никогда не была. Еще менве можно предположить, чтобъ онъ сталъ руководствоваться слівой и неразумной ненавистью къ Россіи, которую онъ знаетъ лучше, чъмъ публицисты какой-нибудь Кёльнской Тазеты.

Появленіе фельдмаршала Мантейфеля въ Варшавѣ, тостъ, предложенный однимъ изъ представителей прусской арміи — симптомы, далеко не однородные съ декламаціей иныхъ нѣмецкихъ газетъ. Недалекое, быть можетъ, будущее покажетъ, насколько нѣмецкія газеты выражаютъ истинное стремленіе германской политики. Не станемъ ждать, что германскія войска звятся подлѣ нашихъ, въ случаѣ войны съ Турціей. Но есть основаніе полагать, что имперское правительство дастъ намъ то, что мы дали ему въ 1870 году. Благодаря русской политикѣ, франко-прусская война была единоборствомъ между галлами и тевтонами. Смѣемъ думать, что интересы Германіи требуютъ, чтобъ война между Россіей и Турціей (если только въ ней представится необходимость) была единоборствомъ между православнымъ міромъ и османлисами. Пойти другимъ путемъ значитъ зажечь общеевропейскую войну, что, очевидно, не въ пользахъ Германіи.

Эти соображенія, кажется, необходимо принять въ разсчеть при чтеніи выходокъ германской печати. Полемика съ нею врядъ ли полезна, потому что не стоитъ же писать для убѣжденія нѣсколькихъ редакцій, которыя и сами знають, что пишутъ вздоръ, но пишутъ его ради "оппозиціи" и подъ вліяніемъ напускного шовинизма. Не выдаю себя за пророка—но мнѣ кажется, что, будь Аугсбургская Газета убъждена, что императоръ Вильгельмъ и князь Бисмаркъ будутъ противъ Россіи, она писала бы свои статьи въ болѣе спокойномъ и самодовольномъ тонѣ. Теперь же <sup>3</sup>/4 выходокъ газетныхъ писакъ противъ Россіи слѣдуетъ отнести насчетъ "оппозиціи" князю Бисмарку за его упорное молчаніе, перетолковываемое въ смыслѣ, благопріятномъ нашему отечеству.

Дадимъ должную цѣну ихъ неразумію. Мы знаемъ Германію лучте, чѣмъ кёльнскіе публицисты знаютъ Россію. Мы знаемъ, что въ Германіи достойно уваженія, и умѣемъ уважать это. Германская наука, техника, школа, земледѣліе и многое другое долго еще будутъ служить для насъ назидательнымъ примѣромъ. Мы видимъ, что Дерптъ снарядилъ санитарный отрядъ, что изъ разныхъ городовъ Прибалтійскаго края поступаютъ пожертвованія, и заключаемъ изъ этого, что германизмъ не противенъ славянству настолько, насколько этого желали бы нѣкоторые нѣмецкіе публицисты. Мы хотимъ вѣрить, что масса нѣмецкаго общества пойметъ, что на обязанности культурнаго народа, какимъ считаютъ себя нѣмцы, лежитъ прекращеніе того попранія всѣхъ элементовъ культуры, какое мы видимъ въ Турціи.

Съ этой точки зрѣнія, полемика съ руссофобскими газетами представляется безполезною. Но она имѣетъ и вредную сторону. Тѣ же публицисты пользуются каждымъ словомъ нашихъ газетъ для доказательства ненависти, развившейся, будто бы, въ русскомъ обществѣ къ Германіи, ненависти, которой, разумѣется, нѣтъ и быть не можетъ. Наше молчаніе лучше всего поставитъ этихъ господъ на надлежащее мѣсто—на мѣсто эніоповъ, лающихъ на солнце.

Русская печать, повторяемъ, имѣетъ высокое и важное призваніе— быть выразительницею истиннаго настроенія русскаго народа. А настроеніе это доказываетъ, что страна наша твердо рѣшилась совершить свое призваніе на Востокѣ, что она не остановится ни передъ какими жертвами, какихъ потребуетъ отъ нея правительство, для достойнаго и честнаго разрѣшенія величайшаго изъ современныхъ вопросовъ. Отъ такого служенія не слѣдуетъ отвлекаться выстрѣлами по галкамъ и воронамъ, носящимся надъ славянскимъ полемъ.

#### политическое обозръніе.

Тяжело, невыносимо тяжело становится при чтеніи телеграммъ. Не хочется върить, чтобъ онъ передавали дъйствительные факты, а не вымыслы туркофильской фантазіи. Какъ! вчера только узнали мы дерзкія, оскорбительныя условія, предлагаемыя Портою, а сегодня уже хотятъ увърить насъ, что эти условія приняты?. Это невъронтно. Ни событія, ни люди не могли такъ зло насмѣяться надъ священнъйшими интересами русскаго общества, надъ судьбами славянскаго міра, надъ совъстью всей Европы... Бываютъ моменты въ жизни народовъ и лицъ, когда разсуждать, писать невозможно, когда спокойная рѣчь замѣняется восклицаніями, когда боль сердца заглушаетъ, беретъ верхъ надъ требованіями разсудка — не такой ли моментъ должно переживать русское общество при чтеніи полученныхъ сегодня телеграммъ? Ихъ нельзя серьезно объяснять — ихъ нужно читать, дивиться и опять читать, чтобъ снова дивиться...

Никогда еще обязанности русскаго публициста не были такъ неблагодарно тягостны; никогда еще не доводилось ему обсуждать вопросъ, столь возмущающій, способный поднять желчь и лишить его необходимаго хладнокровія въ такую минуту, когда оно, быть можетъ, всего необходимѣе... Что бы ни говорили, нелоразумѣніе по поводу условій перемирія, предложеннаго Турціей, все еще не разъясняется. Извѣстія, полученныя сегодня изъ Землина и Парижа, допускаютъ, правда, нѣкоторыя догадки, ослабляющія отчасти впечатлѣніе отъ первоначальнаго извѣстія объ условіяхъ, предложенныхъ Портою, но, тѣмъ не менѣе, самая сущность этихъ условій сохраняеть свой прежній, острый характеръ. Дѣйствительно, мы узнаемъ, что условія, предложенныя Портою, выражены не въ формѣ требованій sine qua поп, а въ формѣ простыхъ желаній. Это, конечно, далеко не одно и то же, и подобнаго измѣненія въ формѣ условій

достаточно, чтобъ объяснить, почему консулы посредничествующихъ державъ въ Бѣлградѣ могми получить отъ своихъ правительствъ предписаніе настаивать передъ сербскимъ правительствомъ на принятіи пятимѣсячнаго перемирія, предлагаемаго Турціей. Державы могли признать возможнымъ заключеніе пятимѣсячнаго перемирія и согласиться на то, чтобъ условія его были опредѣлены ихъ военными коммиссарами, вовсе еще не принимая этимъ ірѕо facto прочихъ "желаній" Порты.

Если землинское изв'ястіе справедливо, то его можно объяснить только этимъ соображеніемъ, потому что, какъ мы уже говорили вчера, самая сущность условій, предложенныхъ Портою, такова, что на нихъ невозможно согласиться, не измёнивъ ихъ поправками до полной неузнаваемости. Первое мъсто въ этомъ отношени занимаетъ условіе, относящееся до запрещенія славянскимъ княжествамъ, Сербіи и Черногоріи, защищать "сосёднія возставшія провинціи"!.. Одного этого пункта достаточно, чтобъ лишить всякаго значенія и всякой разумной цёли вмёшательство державъ. Въ самомъ дёль, что значить вижшательство державь? Цёль его, прежде всего, въ томъ, чтобъ остановить кровопролитіе на Балканскомъ полуостровѣ; а изъ условія, предлагаемаго Портою, ясно, что Турція соглашается пріостановить военныя дёйствія только противъ Сербіи и Черногоріи и предоставляеть себъ свободу дълать, что ей угодно въ Босніи, Герцеговинъ и Болгаріи, возбраняя сербамъ и черногордамъ вступаться за жителей этихъ провинцій, если ихъ заступничество понадобится несчастной райв, оставленной на произволь мусульманскаго варварства! Это требованіе до того дико, до того возмутительно, что еслибъ Турція вздумала на немъ настаивать, она тёмъ самымъ доказала бы скрытное коварство своихъ мирныхъ предложеній; еслибъ это условіе было принято державами, Европа, несомнінно, вскорів увидѣла бы снова Балканскій полуостровъ въ огнъ.

Почти то же самое можно сказать и о мёрахъ противъ "прилива волонтеровъ". Не говоря уже о крайней оскорбительности подобнаго условія для тёхъ правительствъ, которыя Порта главнымъ образомъ имѣетъ въ виду, оно просто неосуществимо. Волонтеры, являющіеся въ Сербію — люди, совершенно свободные располагать собою, и только недобросовѣстность англійскихъ газетъ можетъ выставлять ихъ эмиссарами правительствъ тѣхъ странъ, откуда они прибываютъ. Подобныхъ движеній останавливать административными мѣрами невозможно, потому что единственною, дѣйствительною мѣрою въ подобномъ случаѣ было бы полное воспрещеніе выѣзда за границу всѣхъ подданныхъ государства, согласившагося исполнить "желаніе" Порты. А развѣ это возможно?

Очевидно, если посредничествующія державы согласились поддерживать предложеніе перемирія, сдѣланное Турціей, то согласіе это основывалось на твердой рѣшимости побудить Турцію отказаться отъ ея неосуществимыхъ "желаній". Только этимъ и объясняемъ мы себѣ тотъ коллективный шагъ, который поручено генеральнымъ консуламъ сдѣлать въ Бѣлградѣ; только при такомъ предположеніи можемъ мы понять давленіе на сербское правительство со стороны представителей европейскихъ державъ...

Медленность, съ которою подвигаются впередъ нынъшніе переговоры, и безпрестанно возникающія въ нихъ усложненія заставляютъ невольно призадумываться. Неужели нътъ никакого средства положить конецъ этому тяжелому и опасному дипломатическому imbroglio? Намъ кажется, такое средство существуеть, и оно въ рукахъ Россіи. Безполезно было бы скрывать отъ себя тотъ очевидный фактъ, что, если примирительная политика Россіи вполнъ достигла своей цъли въ томъ смыслъ, что убъдила всъхъ здравомыслящихъ людей въ Европъ въ полномъ отсутствии съ ея стороны какихъ бы ни было своекорыстныхъ видовъ на христіанскій Востокъ, то въ нокоторыхъ политическихъ интриганахъ туркофильскаго лагеря она поселила нѣчто въ родѣ убѣжденія, будто миролюбіе Россіи основано на ея опасеніи взяться за оружіе въ защиту балканскихъ славянъ. Въ Англіи и въ Австріи не мало людей, полагающихъ, что Россія останется, въ концъ концовъ, равнодушною зрительницею всякой развязки славянскаго вопроса, какую угодно будетъ западнымъ туркофиламъ навязать нынъшнимъ событіямъ на Востокъ. Всъ интриги и ухищренія противъ нашей восточной политики основаны на этомъ ошибочномъ взглядъ, который пріобрътаетъ себъ новыхъ сторонниковъ всякій разъ, когда русское правительство, сильное сознаніемъ своей правоты, старается сгладить путь для общеевропейскаго воздъйствія на Турцію.

Вотъ фактъ, не подлежащій, кажется, сомнѣнію. Но если онъ несомнѣненъ, то, въ интересахъ мира, для Россіи, въ данную минуту, можетъ явиться необходимость громко и осязательно доказать свою полную готовность къ защитѣ славянъ, хотя бы съ оружіемъ въ рукахъ. Бываютъ минуты, когда неуступчивость и энергическая настойчивость оказываются лучшею дипломатіею. Не наступила ли теперь такая минута?

Что касается насъ, мы глубоко убъждены въ искусственности агитаціи, поднятой на Западъ противъ Россіи съ того момента, какъ разнесся слухъ о возможности занятія Болгаріи русскими войсками. Всъ эти крики, инсинуаціи, угрозы — не болье, какъ маска, подъ которою плохо, однако, скрывается весьма серьезная и искренняя

боязнь, что русскіе взгляды въ восточномъ вопросѣ могуть восторжествовать. Западные туркофилы въ послѣдній разъ пробують передернуть карты въ рѣшительной партіи, разыгрываемой европейскою дипломатіею. Для игрока, не желающаго сдѣлаться ихъ жертвою, достаточно показать, что онъ не позволить обмануть себя безнаказанно, и игра немедленно приметъ надлежащій характеръ.

# ЧЕРНЯЕВСКІЙ ВОПРОСЪ.

Наканунѣ конференціи, когда дипломаты должны рѣшить вопросъ о войнѣ или мирѣ, когда балканскій вопросъ готовъ вступить въ новый и широкій фазисъ развитія, когда война можетъ принять всеевропейскіе размѣры, въ это время у насъ, въ нашей собственной печати, этотъ громадный вопросъ суживается, сокращается и доводится до размѣровъ вопроса черняевскаго.

Что подумаетъ объ этомъ будущій историкъ нашего времени? Что скажеть онъ о публицистикѣ, которая, въ важнѣйшую для Россіи минуту, выбрала предметомъ своихъ разсужденій одного человѣка и тратитъ на него добрую часть своего времени? Какой примѣръ для современнаго общества, послѣ долгой и долгой апатіи вдругъ поднявшагося до созерцанія великой идеи, и теперь, также вдругъ, низвергнутаго въ трясину самыхъ мелкихъ біографическихъ подробностей одного лица, при чемъ не опускаются даже вопросы о пивѣ и винѣ, имъ выпитомъ?

Я никого не хочу обвинять спеціально; полемика съ кѣмъ бы то ни было, особенно теперь, врядъ ли умѣстна. Но въ фактъ возбужденія черняевскаго вопроса нельзя не видѣть симитома серьезной болѣзни, прискорбнаго наслѣдія старыхъ временъ, и противъ этой болѣзни нужно ратовать всѣми силами во имя самыхъ лучшихъ и святыхъ интересовъ нашихъ.

Что такое Черняевъ самъ по себъ? Кому можетъ онъ быть интересенъ какъ личность, особенно въ данную минуту? Спору нътъ, что когда-нибудь, во времена болъе спокойныя, личность Черняева можетъ интересовать біографовъ, историковъ и т. д. Въроятно, Русскій Архивъ и Русская Старина напечатаютъ прелюбопытные матеріалы, касающіеся его жизни. Историки воспользуются этимъ матеріаломъ и представятъ намъ подробную оцънку Михаила Гри-

горьевича. Но они будуть въ состояни сдёлать это: у нихъ подъ руками будеть весъ матеріалъ, необходимый для оцёнки правдивой и безпристрастной. Теперь же мы можемъ руководствоваться только отрывочными свёдёніями, сообщенными или врагами, или друзьями Черняева, или людьми, хотя и "безпристрастными", но не знающими всего, что нужно знать. Что же можетъ дать намъ эта характеристика? Для чего она нужна?

Черняевъ одинъ изъ дѣятелей, участвовавшихъ въ сербской войнѣ; сербская война одинъ изъ эпизодовъ балканской распри—вотъ и все. Все, что Сербія можетъ сдѣлать, уже сдѣлано; все, что Черняевъ могъ сдѣлать вмѣстѣ съ сербами, онъ совершилъ. Мы уже не видимъ его въ роли "единственнаго человѣка въ своемъ родѣ". Можетъ быть, онъ еще сыграетъ какую-нибудь роль, но роль второстепенную. Черняевъ, какъ сербскій главнокомандующій, какъ центръ сербской войны, этотъ Черняевъ уже исторія. Для того великаго и, можетъ быть, грознаго будущаго, какое открывается предъ нами, Черняевъ не представляетъ ровно никакого интереса.

Возраженіе, повидимому, готово. Если, скажуть намъ, Черняевъ уже исторія, то это и даеть право судить о немъ, произнести приговорь надъ его дъйствіями. Во время сербской войны, молчаніе было благоразумно и тактично. Но теперь, когда Сербія и Черняевъ сошли со сцены, не время ли обсудить этоть эпизодъ балканскаго вопроса,—"въ интересахъ истины, справедливости" и всякихъ другихъ, возвышенныхъ началъ?

Нъть! Несмотря на всю кажущуюся справедливость подобныхъ возраженій, въ нихъ скрывается самый несостоятельный софизмъ. Во-первыхъ, какъ сказано выше, для исторіи сербской войны, купно съ дъйствіями Черняева, мы не имъемъ достаточныхъ данныхъ. Но положимъ, что, за неимъніемъ всъхъ данныхъ, можно довольствоваться и некоторыми сведеніями. Позволяю себе спросить, однако: въ самомъ ли дель речь идеть объ исторической только оценкъ Черняева, какъ личности, сыгравшей опредъленную роль? Не думаю, чтобъ кто-нибудь могъ дать утвердительный отвётъ на этотъ вопросъ. Еслибъ какая-нибудь газета решилась объявить, что она занимается Черняевымъ ради "исторической истины" — она вызвала бы неудержимый сміхъ. Газеті, газеті ежедневной, заниматься историческими изысканіями въ такую минуту, когда вся Россія лихорадочно ждетъ развязки балканскаго вопроса, когда вопросъ о войнъ и миръ виситъ на волоскъ, когда войска сдвигаются къ границъ, когда главнокомандующій уже на м'вств, -- въ такую минуту заниматься "историческою истиною"? Полноте!

Не въ "исторіи" дѣло. Весь черняевскій вопросъ, со всѣми объ-

дами и ужинами, со всёми штабными неурядицами, голодающими добровольцами, свитами, "корреспонденцъ-бюро", генераломъ Новоселовымъ и Николичемъ,—все это, очевидно, нужно для совсёмъ иной цёли.

О ней мит и хочется сказать и сколько словъ, именно потому, что она находится въ тфсной связи съ упомянутою выше болфзнью. Всладствіе причинъ, о которыхъ здась распространяться долго, не только въ печати, но и въ обществъ, укоренилась привычка обсуждать принципы зъ лицахъ. Въ былое время, напримъръ, газета Въсть служила весьма удачнымъ "козломъ", на которомъ происходило съченіе всвхъ принциповъ недавняго, но не особенно милаго прошлаго. Печать даже не совершенно виновата въ этомъ фактъ. Многія внъшнія условія не дозволяють ей обсуждать самые принципы, такъ сказать, лицомъ къ лицу. Поэтому она невольно обращала свои удары на лица, такъ или иначе воплощавшія извъстныя начала. Лица эти дълались, мало по малу, просто кличками, ярлыкомъ извъстнаго направленія. Всякій понималь, что значить г. Юматовь или г. Аскоченскій и т. п. Какъ ни естественно, по многимъ причинамъ, было такое положение печати, но оно представляло и представляетъ свою опасную сторону. Именно, каждое почти обсуждение вопросовъ вырождалось въ личную полемику, въ которой "вопросъ" оставлялся мало по малу въ сторонъ и низводился на почву сплетенъ и перебранокъ.

То же случилось и съ балканскимъ вопросомъ, хотя сначала можно было думать, что всеобщій энтузіазмъ общества и подниметъ его на подобающую высоту. Но горизонтъ постепенно суживался, вслѣдствіе ли плохого знакомства съ существомъ вопроса, вслѣдствіе ли стародавней привычки воплощать принципы въ лицахъ, и вмѣсто громаднаго, мірового дѣла, передъ нами дѣло черняевское. Это очень грустно. Истинный публицистъ отличается именно тѣмъ, что онъ умѣетъ, даже не въ особенно замѣчательномъ фактѣ, найти общеинтересную сторону, связать его съ высшими началами, съ общимъ ходомъ жизни. А тутъ колоссальный фактъ пристегивается къ личности, выдвинутой событіями всего на четыре мѣсяца...

Откуда взялось такое превращеніе? Какъ оно произошло? Съ самаго начала балканской распри, органы нашей прессы раздѣлились на два лагеря. Одни изъ нихъ настаивали на энергическомъ образѣ дѣйствій со стороны славянъ и Россіи, другіе вѣровали въ силу всеевропейскаго соглашенія и всемогущество дипломатіи. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Только щедринскій администраторъ могъ написать проектъ "о водвореніи единомыслія и вредѣ разномыслія". Но старая и прискорбная привычка скоро сдѣлала свое дѣло. Балканскій вопросъ отождествился съ личностью Черняева, и аргументація пошла слѣдующимъ порядкомъ. Если я докажу, думалось

однимъ, что Черняевъ отмѣнно умный, честный и распорядительный человѣкъ, то я возбужу и поддержу сочувствіе общества къ славянскому дѣлу и докажу необходимость энергической политики. Если, говоритъ другой, мнѣ удастся доказать, что Черняевъ неспособенъ, расточителенъ, лѣнивъ и нераспорядителенъ, то я докажу необходимость мирнаго выжиданія и превосходство дипломатическихъ мѣропріятій надъ военными средствами.

Напрасное ожиданіе и самообольщеніе! Балканскій вопросъ начался не съ Черняева, а со времени завоеванія полуострова турками; онъ разрѣшится лишь тогда, когда мусульманское иго будетъ свергнуто и христіане добьются своихъ человѣческихъ правъ. Черняева не было, когда полки Екатерины II громили турецкія орды, Черняевъ не подписывалъ ни Кучукъ-кайнарджійскаго трактата, ни Ясскаго договора. Черняевъ не вель нашихъ войскъ въ 1828 году и не подбивалъ доблестнаго Милоша Обреновича. Не онъ началъ Крымскую кампанію, не онъ поднималъ возстаніе въ Критѣ, и не подъ его руководствомъ организовалось греческое королевство. Ни его, ни насъ, быть можетъ, не будетъ тогда, когда, на мѣстѣ нынѣшней Порты, будутъ свободныя христіанскія державы. А это будетъ! Браните Черняева сколько хотите, печатайте миріады писемъ недовольныхъ добровольцевъ, распинайте Комаровыхъ, Монтеверде и какъ ихъ тамъ всѣхъ зовутъ—исторіи вы не остановите.

Другое дѣло, если мы предстанемъ на судъ этой исторіи, судъ грозный и неумолимый, съ одними "историческими" изслѣдованіями о Черняевѣ и его штабѣ, сдѣланными въ интересахъ "правды"— вотъ что страшно! Черняевскій штабъ! Но что такое всѣ штабы въ мірѣ, въ сравненіи съ тѣмъ вопросомъ, который Россіи приходится разрѣшать съ другими державами?

Спросите всёхъ участниковъ Крымской войны о тогдашнихъ "штабахъ", и они вамъ разскажутъ подробности любопытнѣе бѣлградскихъ корреспонденцій. А это не помѣшало геройской оборонѣ Севастополя. Штабъ Черняева, по всей вѣроятности, останется не совсѣмъ пріятнымъ воспоминаніемъ для Сербіи, но онъ ничего не прибавитъ и не убавитъ въ общемъ ходѣ дѣла и не можетъ испортить общей репутаціи Черняева.

Качествами штаба и всёмъ прочимъ какъ будто хотятъ доказать, что Черняевъ жалкій искатель приключеній, ради своей корысти подбившій Сербію на войну, съ цёлью вовлечь затёмъ въ войну и наше отечество. Кто же этому повёритъ?

Если Черняевъ увлекъ въ войну Сербію, то кто же увлекъ Черногорію? Не Петръ же Петровъ! А Сербія? Перечитайте газеты за послѣдніе два года, и вы увидите, почему оба княжества должны

были броситься въ борьбу съ Турціею. Съ самаго начала герцеговинскаго возстанія, и Сербія, и Черногорія лицомъ къ лицу видѣли страшныя бѣдствія возставшихъ и звѣрства турокъ. И вы думаете, что непосредственный примѣръ геройскаго добыванія человѣческихъ правъ, съ одной, и отвратительной жестокости, съ другой стороны, не способны воспламенить народы единовѣрные и единокровные? Вы думаете, что Сербія не была раздражаема ежечасно турецкимъ кордономъ, нарушеніемъ своихъ границъ, убійствомъ офицеровъ? Все это происходило задолго до появленія Черняева.

Послушайте, что говорить безпристрастный ученый, Роленъ-Жакменъ 1): "было человически невозможно, чтобы непосредственное зрѣлище турецкаго ига въ Герцеговинъ и въ Босніи, геройскихъ усилій выбиться изъ-подъ него, проволочки борьбы, видъ бітлецовъ и ихъ страданій, постоянная сміна удачь и неудачь не поддерживали въ этихъ единокровныхъ и единов фрныхъ братьяхъ горячечной и возрастающей агитаціи. Между тімь, десять місяцевь это броженіе сдерживалось. Къмъ? Мудростью правительствъ, поддерживавшихъ дипломатическое дъйствіе трехъ имперій, и, это нужно признать, особеннымъ вліяніемъ Россіи... Пока сербамъ и черногорцамъ можно было сказать: "дёло христіанъ Босніи, Герцеговины, Болгаріи, которое вы считаете своимъ, Европа разсматриваетъ также такъ свое", до тъхъ поръ ихъ можно было приглашать къ терпънію. Но когда Англія, отказавшись пристать къ Берлинскому меморандуму и не предложивъ ничего на его мъсто, видимо покинула дъло христіанъ и предалась заботамъ о сохраненіи турецкаго владычества во что бы то ни стало, подобное разсуждение показалось только приманкою. Война, объявленная шесть недёль послё того, какъ стказъ Англіи сдёлался извёстень, была актомъ не спокойнаго разсудка, но отнаянія, за которое правительство несеть нравственную и историческую отвътственность".

Я нарочно выбралъ мнѣнія публициста, спеціально вѣрящаго въ силу дипломатическихъ сношеній, воздѣйствій и вліяній. И онъ призналъ, что дальнѣйшее выжиданіе княжествъ было человъчески невозможно. Конечно, сербская война была результатомъ не "холоднаго обсужденія", а отпаянія. Но развѣ отъ этого она перестаетъ быть законною и естественною? Большинство войнъ Наполеона І было ведено по весьма "здравомъ размышленіи", а война испанскихъ гверильясовъ противъ того же Наполеона была, разумѣется, результатомъ "отчаянія". Но которая же изъ нихъ законнѣе, нравственнѣе и человѣчнѣе—позвольте спросить?

¹) Le droit international et la question d'Orient; пом. въ Revue de droit international, 1876 г. № II, стр. 341 и слъд.

Но главное, при чемъ тутъ Черняевъ? Если хотите, онъ также "отчаянный" человѣкъ. То чувство отчаянія и состраданія, которое два мѣсяца по отъъздъ Черняева охватило всъхъ русскихъ людей, проснулось въ немъ раньше, чёмъ въ другихъ. Онъ бросился въ Сербію и предложиль свои услуги правительству. Онъ были приняты, и война началась послъ того, какъ всякая надежда на мирный исходъ была утрачена. Если бы сербская война была только личнымъ дёломъ этого генерала, то мы не видёли бы того энтузіазма, который овладёль всёми русскими послё того, какь сербскія войска перешли границу. Не забудьте, что въ Россіи Черняевъ никогда не быль особенно популярень. Извъстность его, какъ завоевателя Ташкента, значительно омрачилась въ последнее время. Редактирование Русскаго Міра и дружба съ г. Өаддеевымъ, печатавшимъ въ этой газеть свое Упил намо быть, отстанвание разныхъ странныхъ экономическихъ и общественныхъ принциповъ, — все это отдаляло отъ него симпатіи мыслящей части общества, а часть не мыслящая, върнъе не читающая, врядъ ли и слыхала о Черняевъ. И вдругъ оказывается, что этотъ человъкъ толкнулъ Сербію въ войну и вызваль лихорадочное возбуждение въ Россіи!

Черняевъ пріобрѣлъ популярность въ Россіи потому, что онъ приняль участіе въ войнѣ, а не война сдѣлалась популярною ради Черняева. Вся его прежняя слава не могла же сдѣлать Өаддеевскаго Упъмъ намъ бытъ книжкою пріятною и любезною русскому обществу. Относясь съ полнымъ уваженіемъ къ дѣятельности Черняева въ Сербіи, можно доказывать, что вся его дѣятельность по Русскому Міру не выдерживаетъ критики, и что хорошій генералъ можетъ быть плохимъ публицистомъ. Наоборотъ, всѣ неудачи Черняева въ Сербіи, котя бы онъ даже былъ виноватъ, какъ о немъ пишутъ, не уронятъ славянскаго движенія въ глазахъ тѣхъ, кто знаетъ и чувствуетъ, что такое балканскій вопросъ, вопросъ цивилизаціи, человѣчности и христіанства не для одной Сербіи.

Если намъ и придется вести войну, то не Черняевъ будетъ въ этомъ виноватъ. Съ самаго начала балканской распри правителъство наше заявило очень опредъленныя требованія. Они были предъявлены Австріи и Германіи и приняты ими еще въ то время, когда Черняевъ мирно редактировалъ Русскій Міръ. Они настолько существенны, настолько необходимы для сохраненія европейскаго мира и нашихъ интересовъ, что правительство не можетъ отъ нихъ отступиться. Дай Богъ, чтобъ они были уважены на предстоящей конференціи; но если нѣтъ — войска наши уже на границѣ. Усиѣхъ или неуспѣхъ Черняева тутъ не причемъ. Предположимъ, что онъ дѣйствоваль бы успѣшно и разбиль бы турокъ. Но за успѣшною войною

послѣдовали бы мирные переговоры объ устройствѣ быта балканскихъ славянъ. Думаете ли вы, что "Европа" устранила бы себя отъ этого дѣла, и что англійскій флотъ даромъ стоялъ въ Безикской бухтѣ? Думаете ли вы, что Россіи не пришлось бы сказать своего слова и даже поддержать его нѣкоторыми "вещественными доказательствами?" Есть полное основаніе предполагать, что побѣда сербовъ только отдалила бы вмѣшательство Россіи, но устранить его она не могла.

Еще менъе значенія имъетъ другое "капитальное" обвиненіе, выставляемое противъ Черняева-обвинение въ умышленномъ искаженіи слуховъ, въ сообщеніи о небывалыхъ побідахъ сербовъ. Этимъ, говорять намь, онь искусственно поддерживаль возбуждение нашего общества и подготовляль войну. Если Черняевь въ самомъ дёлё устроилъ "корреспонденцъ-бюро" — это крупная глупость и больше ничего. Къ возбуждению общества онъ никакого отношения не имълъ. Предположите, въ самомъ дёлё, что Черняевъ сообщалъ бы неприкрашенную правду, что мы всё знали бы о неурядицё въ его арміи. Неужели, вы думаете, что это охладило бы рвеніе русскаго народа, остановило бы наше движение? Думать такъ, значитъ не знать характера и смысла народныхъ движеній вообще и русскихъ въ частности. Русскій народъ пропитанъ евангельскою истиною, что "не здоровые нуждаются во врачь, а больные", не сытымъ нуженъ хльбъ, а голоднымъ. Правдивое и неприкрашенное изображение всъхъ сербскихъ бъдствій, быть можетъ, удесятерило бы наше рвеніе... Не думайте, чтобъ это были праздныя мечтанія. Фактъ налицо и фактъ огромный. Когда правительство наше отправило свой ультиматума. Портъ, какъ не тогда, когда въ разгромъ Сербіи не было уже ни малъйшаго сомнънія? По теоріи же вышеизложенной, правительство наше тутъ-то и должно было бросить сербовъ на произволъ судьбы.

Вообще, весь этотъ трезвонъ о корреспонденцъ-бюро способенъ навести на очень грустныя размышленія. Онъ, повидимому, разсчитанъ на довольно низменные инстинкты нашего общества. Онъ, какъ будто, раздается въ предположеніи, что общество наше способно поклоняться только успъху и сочувствовать только выправнюму дълу. Такая проповёдь обращается къ людямъ, готовымъ весело и радостно пировать съ Христомъ въ Канѣ Галилейской, но торопливо бёгущимъ отъ Голговы, отрицающимся отъ святого, но не обрѣтшаго пока успѣха, дѣла, прежде чѣмъ пѣтухъ возгласитъ трижды. Къ чести русскаго общества предполагаемъ, что такой разсчетъ окажется невѣрнымъ и что страданіе за правое дѣло въ его глазахъ будетъ имѣть большую цѣну, чѣмъ торжество неправды.

# константинопольская конференція.

Въ февралъ 1815 года, когда, послъ низверженія Наполеона І, монархи и ихъ уполномоченные собрались въ Вѣну для приведенія въ порядокъ европейскихъ доллъ, вниманію этой оффиціальной Европы былъ предложенъ одинъ любопытный документъ. Онъ не касался прямо интересовъ государствъ, сначала порабощенныхъ Наполеономъ, потомъ опрокинувшихся на него всею своею тяжестью. Онъ не касался даже вопроса о водвореніи въ Европъ системы и порядка, послъ частыхъ и неожиданныхъ передълокъ ел карты; онъ не былъ продиктованъ никакими осязательными интересами той или другой державы. По выраженію Александра І, его подсказали религія, голосъ природы и чувство человъколюбія.

Странные голоса и чувства въ ту минуту, когда Меттернихъ и меттерниховщина готовились размежевать, уравновъсить и закръпить всю Европу нотаріальнымъ порядкомъ! Но голоса эти все-таки раздались, и мы должны вспомнить о нихъ потому, что только они могутъ подсказать какое-нибудь разръшеніе балканскаго вопроса и предотвратить всъ ужасы войны.

Ръчь идетъ о мало извъстной, а европейскимъ историкамъ вовсе, кажется, неизвъстной, нотъ русскаго правительства по восточному вопросу, написанной графомъ Каподистрія. Правительству казалось удобнымъ предложить всеевропейскому вниманію этотъ загадочный тогда вопросъ, который одна Россія понимала какъ слъдуетъ. Ни Александръ I, ни Каподистрія не достигли своей цъли. Изъ дълъ Вънскаго конгресса даже не видно, какъ отнеслись "державы" къ этому документу, содержаніе котораго только недавно обнародовано нашимъ извъстнымъ ученымъ, Ө. Ө. Мартенсомъ 1). Но идеи, воз-

<sup>1)</sup> Собраніе трактатові и конвенцій, т. ІІІ, стр. 178 и слёд.

въщенныя въ этомъ документъ, похоронить нельзя. Онъ всплыли въ наше время. Поэтому мы и остановились на нихъ.

Нота доказываетъ, что на всвит кристіанскихъ и цивилизованныхъ державахъ лежитъ обязанность (obligation) заступиться за христіанскихъ подданныхъ Порты. Общія основанія суть "религія, голосъ природы и чувства человеколюбія". Юридическія основанія права вмішательства, по мнінію ноты, состоять въ слідующемь.

"Въ Европъ,--говоритъ она,--существуетъ кодексъ международнаго права, имѣющій законную силу какъ во время мира, такъ и во время войны. Въ немъ заключается охрана международнаго порядка, и онъ является, безъ сомнёнія, наиболёе драгоцённымъ плодомъ цивилизаціи. На основаніи этого права, всёми принятаго, человък, схваченный съ оружіемъ въ рукахъ, не становится на всю свою жизнь собственностью своего победителя; права, вытекающія изъ завоеванія, смягчены; народы уважають другь друга, и всякая излишняя и произвольная жестокость изгнана изъ области отношеній между народами. Благодаря этому возвышенному кодексу, провозглашена равноправность для встхъ человъческихъ расъ. Основываясь на предписаніяхъ его, относящихся ко благу челов вчества, судьба негровъ предстала на судъ монарховъ 1); наконецъ, во имя тъхъ же принциповъ, главы европейской семьи имфють право требовать отъ Порты прекращенія стольких звірствъ".

Аргументація "ноты" не всегда ясна и удовлетворительна, но основная ея мысль глубоко върна. Когда настанетъ то время, что , голосъ природы и чувства челов вколюбія побудять Европу обратить на балканскихъ славянъ то вниманіе, которымъ нѣкогда были осчастливлены негры-не знаемъ; но не подлежитъ сомнвнію, что мысль объ обязанности Европы положить конецъ турецкимъ звърствамъ овладъваетъ лучшими ея умами. Ею проникнуты ръчи и брошюры Гладстоновъ, Брайтовъ, Фоссетовъ, Карлейлей, Гартингтоновъ и т. д. Она получила полное и научное развите въ замъчательной стать в бельгійскаго публициста Ролена-Жакмена, о которой я упомянулъ вчера<sup>2</sup>). Нельзя не остановиться на нѣкоторыхъ выдающихся мъстахъ этой статьи, хотя бы для доказательства той мысли, которая недавно еще могла показаться парадоксальною: что Европа начинаетъ сознавать свой гръхъ передъ турецкими христіанами.

Почему, спрашиваетъ авторъ, всякое движеніе на Балканскомъ полуостровъ такъ болъзненно отзывается въ Европъ? "Испанія также была театромъ междоусобныхъ войнъ, продолжительныхъ и крова-

<sup>1)</sup> Декларація 27-го января 1815 г., подписанная представителями европейскихъ державь, отмёнила торгь неграми.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) См. предыдущую статью, стр. 515.

выхъ. Партіи поддерживали принципы, им'єющіе шансъ найти въ каждой странв горячихъ сторонниковъ и решительныхъ противниковъ: республику или монархію, единство или федерализмъ, конституцію или божественное право. Ни къ одной изъ этихъ идей мы не были равнодушны, равно какъ и къ разсказамъ о насильствахъ, совершавшихся другь надъ другомъ, на общей почвъ, сынами одной родины. Есть, однако, родъ чувства, котораго мы не испытывали въ виду борьбы карлистовъ и конституціоналистовъ, централистовъ и кантоналистовъ, и которое, напротивъ, мы испытываемъ при разсказахъ о томъ, что происходить въ Болгаріи, въ Сербіи, въ Герцеговинѣ и Босніи. Чувство это, трудно опредѣлимое, въ общихъ чертахъ очень похожее на неловкость, ощущаемую виновнымь при воспоминаніи о сдъланной ошибкть. Это родъ коллективнаго угрызенія совысти, безпокойства за навлекаемую ответственность, чувства дома, подлежащаго выполненію... Испанская война могла быть сколько угодно жестокою - Европа сознавала, что она не имъетъ права вмъшаться. Иначе на Востокъ. Откуда же, спрашивается возникаетъ это сознаніе долга и грѣха въ совѣсти лучшихъ людей Европы? Изъ простого и внимательнаго изученія того, что такое Турція-во-первыхъ; изъ поверхностнаго даже знанія исторіи всёхъ отношеній европейскихъ державъ къ Портѣ-во-вторыхъ.

"Сравнивая Турцію, продолжаетъ Роленъ-Жакменъ, съ другими государствами Европы, въ отношеніи однородности и состава народности, поражаешься существенною разницею. Вездѣ, даже тамъ, гдѣ племена наиболѣе различны, они умственно слиты въ нѣкоторую нравственную и политическую однородность, дозволяющую каждому лицу съ тѣмъ уже правомъ, какъ и всѣ другія, считать себя членомъ государства, къ которому онъ принадлежитъ, а правительству провозглашать себя представителемъ и прирожденнымъ покровителемъ всѣхъ лицъ, принадлежащихъ къ государству".

Въ Турціи утверждать то и другое было бы горькою насмѣшкою. Слишкомъ ясно, что турецкое правительство представляетъ только турокъ, даже тогда, когда оно случайно пользуется чиновниками-христіанами. Слишкомъ ясно, что христіане, принадлежащіе къ турецкому государству, поставлены не рядомъ съ турками, но ниже ихъ. Другія государства Европы, въ цѣломъ и частяхъ, могутъ быть основаны завоеваніемъ, т.-е. насиліемъ. Но только въ Турціи, послѣ столькихъ столѣтій, остается столь же ясно, какъ и въ первый день завоеванія, фактическое и юридическое различіе между завоевателями и завоеванными. Въ другихъ странахъ существуетъ соперничество расъ. Но даже тамъ имѣются законныя и правильныя средства выраженія своихъ стремленій, и какъ бы ни было сильно это

выраженіе, оно не ставить—кром' чрезвычайных случаевъ—войроса о существованіи государства. Наконець, часть народонаселенія, считающая себя обиженною, можеть над'яться на достиженіе справедливости въ н' драхъ государства и черезъ него. Оттоманская Порта политически похожа на дантовскій адъ: всякая надежда отнята у христіанскихъ народовъ, коихъ предки были лишены своихъ правъ посл' дователями Мохамеда.

Вотъ, слѣдовательно, что возмущаетъ юридическое, нравственное, человѣческое сознаніе лучшихъ людей Европы. Все, что выработано вѣковымъ развитіемъ европейскихъ государствъ, все, за что бились суровые пуритане, Лютеры, Мирабо, Лафайеты, Барнавы, Вашингтоны,—все это попрано и поругано въ Турціи и попрано безъ всякой надежды на улучшеніе со стороны турокъ, предоставленныхъ самимъ себѣ.

Почему безъ надежды? Турки-мохамедане, т.-е. послъдователи самой исключительной и самой фанатической изъ религій. Конечно, исламъ, взятый самъ по себъ, есть религія воинствующая и исключительная только по сравненію съ другими. Но абсолютно говоря, мохамедане не противники культуры-доказательство цвътущее и просвъщенное мавританское государство. Но турки, по свойствамъ своей расы и по исторической ихъ роли, представляютъ самую жестокую и изувърскую сторону исламизма. Для нихъ все, не принадлежащее къ исламу, есть нечто отверженное и обреченное на рабство. Всв улучшенія, сдвланныя въ судьбв христіанъ Балканскаго полуострова, были результатомъ иноземныхъ требованій, были добыты съ оружіемъ въ рукахъ. Только коллективное и решительное вмешательство Европы можеть установить прочно лучшій порядовъ вещей. Если до сихъ поръ результаты европейскаго вліянія крайне скудны, это объясияется отсутствіемъ такого совокупнаго дійствія, соперничествомъ и взаимнымъ недовъріемъ европейскихъ державъ, ближайшимъ образомъ, недовъріемъ некоторыхъ изъ этихъ державъ RT Poccia. The suggest goes outpassing to a process of the suggest of the suggest

Такова основная мысль статьи почтеннаго бельгійскаго публициста, подтверждающаго свои мысли обильными историческими фактами. Конечно, онъ не договорился до послѣдняго слова. Онъ не выяснилъ, какъ слѣдуетъ, причины "соперничества" державъ по балканскому вопросу. Но для этого ему надо было бы поднять другой вопросъ, побольше и поглубже вопроса балканскаго — вопросъ славянскій. Къ чести почтеннаго бельгійца, пропитаннаго самыми гуманными и возвышенными идеями, мы предполагаемъ, что ему даже не могла придти мысль, что причина этого "антагонизма" состоитъ на 3/4 въ томъ, что угнетаемые турками народы суть сла-

вяне, и что покровительство, оказываемое Портѣ многими европейскими правительствами, объясняется призракомъ панславизма. Тогда бы онъ понялъ, почему негры заставили Европу прибѣгнуть къ "коллективному" дѣйствію, а участь балканскихъ славянъ, если и вызываетъ такое дѣйствіе, то въ обратномъ смыслѣ, какъ въ 1853 году. Тогда многое объяснилось бы ему очень просто. Европѣ нужны разные полиціймейстеры славянскихъ племенъ, будь это мадьяры или турки.

Но не будемъ поднимать этого жгучаго вопроса. Повъримъ наслово всёмъ лучшимъ представителямъ Европы, вызвавшимъ крики негодованія противъ турецкихъ звърствъ. "Гражданская и религіозная свобода—въ цъломъ міръ", сказалъ старикъ Россель; стало быть, гражданская и религіозная свобода—безъ различія племенъ, върочисповъданій, званій. Къ ней призываются даже славяне. Съ этой точки зрънія вопросъ упрощается и ограничивается.

Мы не будемъ уже говорить о славянскомъ вопросѣ, слишкомъ тревожномъ, слишкомъ обширномъ и мало готовомъ къ разрѣшенію. Мы будемъ говорить объ улучшеніи быта балканскихъ христіанъ, т.-е. объ уничтоженіи проклятыхъ слѣдовъ турецкаго завоеванія, "безнадежнаго" различія между мусульманскими и христіанскими подданными Порты, о предоставленіи послѣднимъ такихъ человѣческихъ правъ, при которыхъ они могли бы жить, не опасаясь болгарскихъ происшествій.

Такова общая, нейтральная, такъ сказать, почва для переговоровъ на Константинопольской конференціи. Но осмъливаемся думать, что Россія, съ самаго начала нынѣшней распри, никогда и не предлагала ничего другого. Если ей навязывали завоевательныя стремленія, панславистическія мечты, Константинополь, Болгарію, Сербію и еще что-то - это не ея вина. Она же говорила исключительно о такомъ устройствъ Порты, при которомъ "болгарскіе ужасы" не могли бы повториться. По всей вфроятности, въ этомо отношении она и не встрътить особенных возраженій на конференціи. Трудно же предположить, чтобъ маркизъ Салисбюри сталъ доказывать генералу Игнатьеву, что истребление деревень, замучивание учителей, насилованіе женщинъ и продажа дётей въ рабство—дёйствія похвальныя и не противныя европейскому взгляду на вещи. Нельзя ожидать также, чтобъ представители евронейскихъ державъ, съ храбростью Дизраэли-Биконсфильда, стали отрицать эти факты, твмъ болве, что они разсуждають не передъ англійскою палатою общинь, а въ своемь интимномъ кружкъ. По всей въроятности, всъ подвиги турокъ уже осуждены въ "принципъ".

Но весь вопросъ не въ этомъ провозглашении принциповъ человъколюбія, равноправности и т. д., а именно въ средствахъ къ ихъ

осуществленію. Судя по многочисленнымъ заявленіямъ европейской печати и многихъ ораторовъ, можно заключить, что европейское общественное мнвніе пришло къ тому заключенію, что балканскій вопросъ, въ указанномъ выше смысль, не можетъ быть разръшенъ самимъ турецкимъ правительствомъ, хотя бы оно возвъстило реформы самыя челов вколюбивыя, равноправныя, свободныя и представительныя. Независимо отъ религіозныхъ и историческихъ преданій Порты. это немыслимо уже потому, что турецкое правительство не имъетъ для того достаточно силы. Оно подняло весь мусульманскій фанатизмъ на избіеніе христіанъ, но мальйшая "реформа", неугодная мусульманской партіи, обратить весь этоть фанатизмъ на правительство, которое, конечно, не пожелаетъ испытать участи Абдулъ-Азиса. Предположимъ даже, что правительству удастся провозгласить разныя реформы, не раздражая религіознаго фанатизма и не вызывая никакой новой катастрофы. Но за провозглашеніемъ реформъ должно последовать ихъ примпненіе, а опыть всёхъ странъ показываетъ, что неискреннее и фальшивое примѣненіе реформы убиваетъ ее въ самомъ корнъ. Можно ли надъяться на откровенное и последовательное применение реформъ въ Турціи?

Исторія всёхъ доселѣ бывшихъ упражненій въ этомъ родѣ доказываетъ противное. Турецкое правительство мастерски обманывало всѣ европейскія ожиданія, нарушало самыя торжественныя обѣщанія и удивительно выигрывало время.

Кажется, на этихъ фактахъ нечего настаивать. Врядъ ли кому нибудь можетъ придти въ голову ждать обновленія Турціи черезъ турецкое правительство. Спеціально же въ данную минуту такая надежда была бы чистъйшимъ безуміемъ. Не нужно забывать, что кровавая борьба на Балканскомъ полуостровъ только пріостановлена, что турецкія орды во всеоружіи и готовы снова броситься на христіанъ. Стало быть, въ данную минуту рѣчь идетъ не о прекращеніи турецкихъ неистовствъ вообще, а о предотвращеніи ихъ въ ближайшемъ будущемъ, т.-е. черезъ три недѣли. Эту ближайшую и настоятельную потребность никакъ нельзя упускать изъ виду.

Если, такимъ образомъ, европейскія правительства должны имѣть въ виду двѣ цѣли, неразрывно связанныя: 1) предотвращеніе бойни, имѣющей вспыхнуть тотчасъ послѣ такъ называемаго перемирія; 2) устройство быта балканскихъ христіанъ на прочныхъ основаніяхъ — если, говорю я, таковы задачи конференціи, — то естественно весь вопросъ сводится на средства осуществленія и выполненія законныхъ требованій державъ. Это средство не въ Турціи, а вить ея, т.-е. въ самихъ державахъ. Державы же не могутъ располагать другими средствами кромѣ военнаго занятія (оккунаціи) турецкихъ провинцій.

Врядъ ли можно придумать другое средство, равносильное этому. Врядъ ли другое окажется дъйствительнымъ. Какая, въ самомъ дълъ, сила можетъ внести хотя какой-нибудь порядокъ, хотя какое-нибудь обезпеченіе личности и имущества въ эти несчастныя области, растерзанныя въ послъднее время? Какая сила можетъ провести и укръпить реформы?

Вотъ почему русское правительство имѣетъ полное основаніе настаивать на этой мѣрѣ, а прочія европейскія державы врядъ ли имѣютъ основаніе отказать ему въ этомъ требованіи. Говоримъ это въ томъ предположеніи, что всѣ нелѣпыя обвиненія Россіи въ посягательствѣ на чужія земли, на Дарданеллы, чуть не на весь Балканскій полуостровъ, пали сами собою, послѣ весьма недвусмысленнаго поведенія нашего отечества въ теченіе современной распри. Если, въ самомъ дѣлѣ, Европа пришла къ убѣжденію, что балканскіе славяне нуждаются въ нѣкоторыхъ элементарныхъ условіяхъ существованія, то ей пора было убѣдиться, что Россія также хочетъ только этого, и что она стоитъ на одной почвѣ съ общественнымъ мнѣніемъ Европы.

Усивхъ начатыхъ переговоровъ зависитъ отъ одного, весьма элементарнаго, но рѣдкаго въ дипломатическихъ переговорахъ условія— отъ искренности европейскихъ кабинетовъ. Если между представителями державъ состоится искреннее соглашеніе относительно мѣръ къ улучшенію быта христіанъ Балканскаго полуострова, — то же искреннее отношеніе къ дѣлу подскажетъ имъ, что иного средства къ приведенію этихъ мѣръ въ дѣйствіе, кромѣ военнаго занятія, нѣтъ. Безъ этого конференція представится празднымъ препровожденіемъ времени, безплодною діалектикою, которая разрѣшится кровавою трагедіею.

Единственнымъ основаніемъ къ возраженію противъ оккупаціи можетъ быть только старое, избитое недовъріе къ Россіи, будто бы жаждущей захватовъ и новыхъ провинцій. Другими словами, неуспъхъ конференціи объясняется тъмъ же разъединеніемъ державъ, благодаря которому всъ турецкіе порядки не только существуютъ, но сама Турція принята въ сонмъ европейскихъ державъ.

Пусть, однако, подумають, почему всё европейскія державы требують правъ внёземельности для своихъ подданныхъ, находящихся въ Турціи? Почему Англія не находить обиднымъ, что англичанинъ, находящійся во Франціи, Германіи или Россіи, подчиняется французскимъ, германскимъ или русскимъ законамъ и судамъ? Почему на Востоке для иностранцевъ понадобилась внёземельность и консульская юрисдикція? Каждый юристъ дастъ отвётъ на этотъ вопросъ. Всё европейскія государства не терпятъ въ своихъ предёлахъ безправныхъ личностей. Современная культура, по счастливому выраженію одного юриста, окружаетъ атмосферою права каждое лицо, въ какомъ бы государствѣ оно ни находилось. Этого мало, "Атмосфера права" приблизительно вездѣ одинакова. Гражданскіе и уголовные законы обезпечиваютъ личность и имущество каждаго одинаковыми средствами. Въ Турціи же, все, не принадлежащее къ исламу, безправно. Силою оружія, европейскія державы, одна за другою, вырвали у Порты право внѣземельности и привилегированной юрисдикціи для своихъ подданныхъ. Но кто же окружитъ этою "атмосферою права" милліоны страдальцевъ, изъ вѣка въ вѣкъ несущихъ невыносимое иго? Кто дастъ имъ права, отнятыя у нихъ мусульманскимъ завоевателемъ?

Взывая къ такимъ примърамъ, мы высказываемъ только то, что говоритъ лучшая часть культурной Европы. Она сама поставила вопросъ именно на эту почву. Конечно, Россія твердила объ этомъ и раньше, и больше, и настойчивъе. Но пусть честь такого открытія принадлежитъ вожакамъ европейскаго общественнаго мнѣнія; пусть Россія, выдвигая впередъ принципы человѣколюбія, только маскировала свои завоевательные планы. Допустите, что только лѣтомъ 1876 года, въ средѣ европейскихъ державъ, были открыты "безправныя народности", ко всеобщему энегодованію Европы, изумленной звѣрствами въ Болгаріи. Дѣло не въ чести изобрѣтенія и открытія, дѣло въ томъ, чтобъ впредъ такія "открытія" не приводили бы въ смущеніе Европы. Только этого и желаетъ Россія, дорожащая спокойствіемъ Европы и интересами культуры, можетъ быть, больше, чѣмъ думаютъ.

# задача современной войны.

Она спѣла свою пѣсню эта сирена, эта кудесница, эта надежда "на мирный исходъ дѣла" при помощи дииломатическихъ ухищреній. Пришлось-таки вынуть мечь, уже покрывавшійся ржавчиною. Война объявлена и уже началась. Честь и достоинство Россіи не были ограждены переговорами, нотами, протоколами. Наши уступки вызывали новыя оскорбленія. Томительное бездѣйствіе, страшная тоска, тоска здороваго человѣка, привязаннаго къ постели излишне ревностнымъ врачомъ, остановка во всѣхъ общественныхъ отправленіяхъ, какая-то умственная тьма, сонливость, безсильная злоба и, ко всему этому, визгливый, избитый мотивъ дипломатической шарманки—"вѣрьте и надѣйтесь". Ужасно!

Манифестъ о войнъ прогналъ этотъ страшный сонъ. Мы стали лицомъ къ лицу съ дъйствительностью, съ тою дъйствительностью, какою она была съ самаго начала герцеговинскаго возстанія, дъйствительностью неизмѣнною, непоколебленною всѣми конференціями и протоколами. Исламъ или христіанство! Славяне или турки! Такъ былъ поставленъ вопросъ съ 1875 года, и никакія событія не измѣнятъ этой постановки. Если война, нынѣ начатая, будетъ доведена до своей естественной, исторической цѣли, мы увидимъ рядъ свободныхъ христіанскихъ государствъ на мъсть нынѣшней "Оттоманской имперіи". Если война будетъ неудачна, или, если "концертъ европейскихъ державъ" не дастъ намъ воспользоваться всѣми плодами вѣроятныхъ побѣдъ, намъ придется рано или поздно снова начать войну за ту же идею, ради той же цѣли.

Ръдкая война можетъ быть до такой степени войною за идею, какъ война, начатая теперь Россією. Мы не предвидимъ серьезныхъ территоріальныхъ пріобрътеній; намъ не улыбаются контрибуціи,

которыхъ взять не съ кого, не нужно намъ и военной славы-ея и безъ того накопилось у насъ много.

Война начата за идею, но не въ смыслѣ отвлеченнаго принципа. Эту идею, безъ всякаго умственнаго усилія, можно облечь въ плоть и кровь.

Мы боремся за свое мѣсто на Балканскомъ полуостровѣ, за то мѣсто, съ котораго соединенныя усилія Европы сбили насъ двадцать лѣтъ тому назадъ. Тяжкими усиліями, "многими и несносными трудами", какъ говаривалъ Петръ Великій, Россія завоевала себѣ положеніе естественной покровительницы христіанъ и христіанства на Востокѣ. Соединенная Европа лишила насъ этого мѣста и выступила въ роли защитницы "угнетенной" Турціи противъ "завоевательныхъ плановъ Россіи". Она обѣщалась, правда, что животворящее вліяніе ея культуры проникнетъ и въ Турцію, и что бытъ турецкихъ христіанъ улучшится вслѣдствіе "просвѣщенія" турецкой администраціи.

Но трактаты и громкія слова не въ силахъ измѣнить положенія вещей, созданнаго природою и исторіею. Европа ничего не прибавила къ турецкой цивилизаціи, кром'в толпы піявицъ, высасывавшихъ кровь христіанскаго населенія, вийстй съ піявицами турецкими, которыхъ онв знакомили не съ европейскою культурою, а съ европейскимъ развратомъ. Страданія христіанъ не только не уменьшились, но увеличились, и только со стороны Россіи, опять-таки въ силу ея историческаго преданія, раздавался сочувственный и протестующій голосъ. Но отечество наше, сбитое съ позиціи и запряженное въ "европейскій концертъ", разыгрывало теперь роль безсильной плакальщицы, безпомощнаго богомольца, какимъ былъ митрополитъ Филиппъ при Іоаннъ Грозномъ. Европейскій "Іоаннъ Грозный" дозволялъ молить и плакаться, но робко, но "гладостно и подпадательно", а не то грозилъ "жезліемъ" и каменнымъ мѣшкомъ. Малѣйшій серьезный укоръ или призывъ къ серьезному воздействію на Порту вызываль крики о завоевательных планахь Россіи, о дерзости казачества, о необходимости намордника и другихъ исправительныхъ мфръ.

Россія желаетъ выйдти изъ этого положенія. Она желаетъ говорить не какъ богомолець при Гамидѣ II, не какъ Василій Блаженный при Дизраэли, а какъ приличествуетъ державѣ, созданной Петромъ Великимъ и Екатериною II. Роль народа-сироты и юродиваго совершенно не идетъ къ племени, собственными усиліями занявшему почетное мѣсто во всемірной исторіи.

Мы *должены* занять прежнее мъсто на Востокъ не изъ одного чувства собственнаго достоинства, а просто потому, что пока восточный

вопросъ не разрѣшенъ, мы не можемъ быть спокойны у себя дома. Съ какимъ бы рвеніемъ мы ни отдавались внутренней работѣ, какими бы вопросами экономическими, финансовыми или административными ни было занято наше вниманіе, малѣйшее усложненіе дѣлъ на Балканскомъ полуостровѣ всегда можетъ оторвать насъ отъ дѣла и заставить броситься въ войну, которой обыкновенно нельзя избѣжать.

Да, нельзя! Чего не было сдёлано въ эти два года, чтобы избёжать войны? "Обмёны мыслей" простые и съ соглашеніемъ; соглашенія съ воздёйствіемъ на Порту и безъ онаго; заявленія искреннёйшаго миролюбія и полнаго безкорыстія; цёлая литература, "умёрявшая" воинственный пыль русскаго общества, которое успёло даже впасть въ нёкоторый сонъ, и затёмъ—все-таки война. Все разбилось о недовёріе Европы, о нахальство Турціи, пользовавшейся "настроеніемъ" европейскаго концерта.

Война, начатая теперь, должна довести дёло до конца, т.-е. дать намъ дёйствительное обезпеченіе, что миръ не можеть быть каждую минуту нарушенъ по прихоти турецкихъ сановниковъ, и благодаря потворству ихъ европейскихъ доброжелателей. Именно въ виду будущаго спокойствія Россіи нельзя не желать, чтобъ война была безпощадно доведена до конца, чтобъ она не окончилась какимъ нибудь "компромиссомъ", продиктованнымъ съ береговъ Темзы или съ иного, болѣе близкаго берега. Каждый "компромиссъ", т.-е. каждая недомолвка въ войнѣ, сдѣлается долговымъ обязательствомъ, тяжесть котораго падетъ на будущее, можетъ быть неотдаленное. Хотимъ или не хотимъ мы этого, а намъ придется додѣлывать то, что не будетъ сдѣлано теперь. Или намъ опять желательно переживать всю тяготу нынѣшняго положенія, весь этотъ матеріальный и нравственный застой, переносить всѣ эти униженія, бѣгать по всѣмъ дворамъ, искать милости тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о правп?

Мы можемъ зажмуриваться, отворачиваться отъ восточнаго вопроса, сколько намъ угодно, но онъ останется на мѣстѣ, и если мы не хотимъ сдѣлаться его разрѣшителями, то сдѣлаемся его жертвами. Мы увидимъ новую Остъ-Индію на нашихъ южныхъ границахъ, увидимъ Калькутту на мѣстѣ Константинополя, Гибралтаръ на Дарданеллахъ и Черное море навсегда запертое для Россіи. Можемъ ли мы существовать безъ свободнаго Чернаго моря, безъ свободнаго выхода въ море Средиземное, безъ великаго воднаго пути, необходимаго для великой державы?

Въ теченіе двухъ лѣтъ мы приносили въ жертву европейскому миру чуть не все—свою честь, свое достояніе. Одинъ Богъ видитъ, сколько мы потеряли за это время. Говорю Богъ, потому что встмъ

статистикамъ врядъ ли удастся сосчитать всё наши матеріальные убытки. Земледёлецъ не зналъ, что ему дёлать съ хлёбомъ; торговецъ не смёлъ пустить въ дёло свой капиталъ, да капиталъ этотъ и таялъ не по днямъ, а по часамъ; фабрикантъ не зналъ, въ какомъ объемѣ можетъ онъ продолжать свое производство. Десятки фабрикъ останавливались; десятки тысячъ рабочихъ оставались безъ дёла и хлёба; курсы падали; банки лопались одинъ за другимъ, унося достояніе множества семействъ. И все это во время мира и ради мира.

И это еще наглядно. Что же сказать о не наглядномъ, о нравственномъ? Что испытывала Россія, когда нахальная орда наносила ударъ за ударомъ ея законному чувству чести? Когда, подъ припѣвъ иныхъ миролюбцевъ, въ общество начало проникать убѣжденіе, что "брань на вороту не виснетъ", что народное чувство можетъ быть оскорбляемо безнаказанно, и что мы даже заслужили такое обращеніе, вмѣшавшись не "въ свое дѣло"? Лучше не вспоминать объ этихъ минутахъ. Въ эти скорбные дни единымъ утѣшеніемъ русскаго было кремлевское слово Государя и убѣжденіе, что оно не прейдетъ... Оно не прешло! Настала минута суда Божьяго, гдѣ нѣтъ уже мѣста льстивымъ надеждамъ и наглымъ увѣреніямъ. Но не забудемъ того, что мы пережили съ октября 1876 года. Если мы отдали ради мира все, то отъ войны мы должны желать также всего, т.-е. прочнаго и окончательнаго обезпеченія нашихъ интересовъ на Востокѣ.

На это можно и надѣяться. Никогда болѣе блестящая русская армія не переходила турецкой границы. Давно уже международныя отношенія, если судить по наружности, не слагались такъ благопріятно. Турція едва ли пайдетъ себѣ явныхъ союзниковъ среди европейскихъ державъ.

Если это такъ, то когда же Россія можетъ возвратить себѣ то, что было ею утрачено въ 1856 году? Когда же можетъ она устроить бытъ балканскихъ христіанъ согласно своимъ интересамъ, совпадающимъ и съ интересами цивилизаціи?

Нечего скрывать отъ себя, что и при данныхъ благопріятныхъ условіяхъ, война представить большія трудности. Турецкія войска многочисленны и хорошо вооружены. Они находятся на своей землѣ, и это огромная выгода. Не получая помощи гласной, они, вѣроятно, получили уже помощь негласную, въ видѣ фунтовъ стерлинговъ, офицеровъ, пушекъ, ружей и т. п. Можетъ быть, и венгерскіе "добровольцы" пойдутъ защищать интересы цивилизаціи подъ знаменемъ пророка.

Этихъ обстоятельствъ нечего скрывать отъ себя, да ихъ никто и не скрываетъ. Мы не идемъ впередъ съ криками "шапками заки-

даемъ": Высочайшій манифесть о войнѣ проникнуть инымъ духомъ. "Глубоко проникнутые убѣжденіемъ въ правотѣ Нашего дѣла, Мы, въ смиренномъ упованіи на помощь и милосердіе Всевышняго, объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрноподданнымъ, что наступило время, предусмотрѣнное въ тѣхъ словахъ Нашихъ, на которыя единодушно отозвалась вся Россія".

Таковы слова Государя, вёрно выразившія мысль всей Россіи. Уподобляясь Христу Спасителю, родина наша долго страдала и молилась, "да мимо идеть чаша сія". Но да будеть не такъ, какъ хотимъ мы, а какъ хочетъ Тотъ, кто держитъ въ своихъ рукахъ судьбы народовъ и царствъ.

Время настало. Можетъ быть, важность предстоящей войны не всѣми еще сознана. Это и неудивительно. Россія въ данную минуту похожа на человѣка, который долго лежалъ крѣпко связанный въ темной и душной комнатѣ. Міръ какъ бы закрылся для него; только неясный и глухой шумъ доносился съ улицы; полумракъ отучилъ его отъ истиннаго свѣта; связанные члены утратили привычку и даже потребность дѣйствія; мысли блуждали безъ цѣли, самыя желанія притупились.

Но сильная рука развязала путы! Человѣкъ не знаетъ вѣрить ли ему. Онъ потягивается, робко осматривается, дѣлаетъ нерѣшительное движеніе, приглядывается къ свѣту, свѣжій воздухъ врывается въ комнату, дыханіе учащается, сердце бьется сильнѣе, и узникъ бодро кидается къ выходу, гдѣ свѣтъ и жизнь.

Встань русскій народъ! Въ сознаніи своей правоты, берись за оружіе, которымъ ты призванъ освободить милліоны страдальцевъ. Ты самъ бѣденъ, бѣденъ и деньгами и познаніями. Но вѣдь богатство и ученость Англіи не подвинули же ее на помощь христіанамъ. Не ея ли государственный человѣкъ сказалъ недавно, что отечество его не имѣетъ отъ Бога призванія защищать христіанъ? Онъ сказалъ правду. Защита христіанъ восточныхъ есть дѣло Россіи и, Боже сохрани, если другіе вырвутъ это дѣло изъ ея рукъ. Мы уже видѣли, къ чему привела двадцатилѣтняя опека Англіи въ Турціи. То ли увидимъ мы еще, если нынѣшняя война не будетъ доведена до конца, если какой нибудь новый "компромиссъ" извратитъ теченіе войны, если опять какой нибудь "европейскій концертъ" сведетъ на ничто всѣ наши усилія.

Съ Турцією сдёлокъ нётъ и быть не можетъ. Она сама понимаетъ это очень хорошо и потому совершенно логично отвергла всё компромиссы, напрягла всё свои силы, поставила на карту всё свои средства. Она подняла свое зеленое знамя, подняла кличъ на священную войну и знаетъ, что начинается новая и грозная борьба

между тіми элементами ея имперіи, которыхъ столітія не могли сплотить въ одно цілов.

Если она понимаетъ это, то намъ тоже пора бы придти къ сознанію этой простой истины. Въ убаюкиваніяхъ, льстивыхъ объщаніяхъ и обманчивыхъ надеждахъ, конечно, не будетъ недостатка. Но мы должны идти мимо всъхъ "купующихъ и торгующихъ въ мъстъ святъ", иначе мы никогда не дойдемъ до конца и завязнемъ въ какомъ нибудь "концертъ", къ общей потъхъ и къ собственному униженію.

## война и ея значеніе для россіи.

Кровь пролита, и эта кровь—русская. Теперь Россія дѣйствуетъ уже не совѣтами и не обмѣномъ мыслей съ прочими европейскими державами, а оружіемъ своимъ, одна, на свой страхъ и на свою отвѣтственность. Положеніе нашего отечества далеко не напоминаетъ положенія, напримѣръ, Германіи въ франко-прусскую войну. Въ 1870 году мы присутствовали при дѣйствительномъ единоборствѣ "тевтоновъ" съ "галлами", при чемъ тевтоны могли разсчитывать на вполнѣ дружественный нейтралитетъ Россіи. Ни одна европейская держава не шевельнулась и не могла шевельнуться противъ Германіи.

Въ иное положение поставлена теперь Россія. Глаза всей Европы ревниво устремлены на театръ войны, Каждый клочокъ Оттоманской имперіи соединенъ какъ бы электрическими звонками со всёми кабинетами Европы.

Каждый нашъ шагъ въ Малой Азіи или на Балканскомъ полуостровъ приводитъ въ дрожь чуть не всъхъ государственныхъ людей,
чуть не все европейское общество. Правда, мы имъемъ за себя открытый нейтралитетъ могущественной и дружественной намъ Германіи; правда, мы не встрътимъ въ числъ нашихъ враговъ грозныхъ
нъкогда французскихъ баталіоновъ. Но могутъ ли эти важные "нейтралитеты" удержать прочія державы отъ враждебныхъ противъ
Россіи дъйствій? "Нейтралитетъ" Англіи явно враждебенъ нашему
отечеству. Лорду Дерби даже незачьмъ было писать своей знаменитой ноты. Мы видимъ дойствія Англіи, дружественныя Турціи и
враждебныя намъ. Англійская королева уже взывала къ патріотизму
своего воинства и указывала на Востокъ, какъ на то мъсто, гдъ
этотъ патріотизмъ можетъ найти широкое приложеніе. Австрія уподобляется въсамъ съ двумя чашками: на одной чашкъ лежатъ всъ

турецкія симпатіи венгерской народности, на другой—симпатіи не столько славянскія, сколько антивенгерскія Которая изъ этихъ чашекъ перетянетъ — рѣшитъ недалекое будущее. Что же будетъ, когда война приметъ болѣе широкіе размѣры? Удержится ли нейтралитетъ Германіи, Франціи, Италіи? Какое направленіе приметъ политика этихъ державъ?..

Такимъ образомъ, неопредвленность политического положенія есть первое для насъ затруднение какъ теперь, такъ и въ будущемъ. Съ этою трудностью связана и другая, не менте важная. Съ того момента, какъ Россія взялась за оружіе, ея отношеніе къ восточному вопросу измѣнилось и должно было измѣниться. Тѣ гарантіи и формы соглашенія, какія выработывались и предлагались на разныхъ конференціяхъ, конечно, не въсилахъ будутъ ввести въ русло воюющія стороны. Россія можеть остановиться только тогда, когда получить полную ув вренность, что быть балканскихъ славянь двйствительно улучшенъ, что собственные ея интересы дъйствительно ограждены, — въ результатъ, что миру не грозитъ опасность въ близкомъ будущемъ. Но Россія всегда останется подъ угрозою войны, если современная война не будетъ доведена до ея естественныхъ результатовъ. Недодёланная война-хуже пораженія, потому что она родить новую войну и порождаеть ее послу того, какъ силы страны значительно истощены. Россія могла ждать и дёлать уступки, пока дёло находилось на почвё дипломатическихъ переговоровъ. Тогда всякое терпъніе, всякая уступчивость имъли свое оправдание въ томъ, что отечество наше искренно желаетъ сохранить миръ, принести даже извъстныя жертвы миру, этому "идеалу нашего времени". Но разъ война объявлена, разъ идеалъ оказался неосуществимымъ, всякія новыя жертвы и уступки не будуть уже имъть никакого логическаго основанія. Мы начали войну потому, что всв попытки мирнаго соглашенія не удались, что миръ на Востокъ не могъ быть сохраненъ этимъ путемъ. Мы обратились къ другому средству-къ оружію, и должны ждать всего добраго только отъ него, не парализуя его никакими другими средствами и воздъйствіями.

Итакъ, Россіи предстоитъ трудная задача среди весьма сложныхъ обстоятельствъ. Серьезность положенія всёми сознается, и никто, конечно, не пожелаетъ, чтобъ къ одной воюющей противъ насъ сторонѣ прибавилась другая и третья. Всякій понимаетъ, что незачѣмъ раздражать невыступившихъ еще впередъ противниковъ какими нибудь преждевременными заявленіями и чрезмѣрными требованіями, да и размѣръ требованій во время войны опредѣляется не заранѣе начертанною программой, а ходомъ военныхъ дѣйствій.

Но, вмъстъ съ тъмъ, мы должны предохранить себя отъ увлеченія призрачными опасностями, отъ преувеличенія нашего труднаго цоложенія. Напротивъ, здравое пониманіе нынѣшняго положенія должно вызвать въ насъ всю ту энергію, все то напряженіе силь, къ какимъ способенъ великій и уважающій себя народъ. Еслибъ мы смотрѣли на современную войну какъ на веселый турниръ или на простую военную прогулку, мы совершенно потеряли бы изъ виду то, чего можемъ ожидать и требовать отъ этой войны. Веселый турниръ и военная прогулка ни къ чему не обязываютъ: они могутъ кончиться веселымъ пиромъ, подобно тому, какъ пустыя дуэли оканчиваются бутылкою шампанскаго. Но въ данномъ случав похмелье послв такого веселаго пира можетъ быть весьма тяжко. За него придется расплачиваться даже не дътямъ нашимъ, но намъ самимъ, расплачиваться ежеминутнымъ ожиданіемъ новой войны, страшнымъ бременемъ вооруженнаго мира, застоемъ во всёхъ нашихъ внутреннихъ дёлахъ, деморализацією цілаго общества. Для того, чтобъ мы могли дійствительно и спокойно вернуться домой, къ своимъ внутреннимъ дъламъ, сложить оружіе и взяться за плугъ, намъ нужна твердая увъренность въ миръ, вытекающая изъ убъжденія, что мы сдълали на Востокъ все, что нужно для его умиротворенія.

Для этого намъ нужно полнъйшее самообладание. Мы не должны пугаться ни трудностей, сопряженных съ военными действіями въ такой странь, какъ Балканскій полуостровь, ни частныхъ неудачь, всегда возможныхъ. Не пугаясь трудностей, мы не должны-и это самое важное — пугаться и побъдъ нашихъ. Нътъ сомнънія, что каждое блестящее дёло русской арміи вызоветь страшный крикъ среди нашихъ недоброжелателей. На Балканскомъ полуостровъ мы постоянно будемъ находиться въ положении человъка, копающаго кладъ въ заколдованномъ лъсу: при каждомъ удачномъ взмахъ заступа подымается страшный крикъ нечеловъческихъ голосовъ; со всвхъ сторонъ выглядывають свиреныя лица, поднимаются грозныя видънія; чый-то косматыя ланы готовы схватить руку, держащую заступъ; чым-то огненные глаза заглядываютъ въ лицо искателю клада. Кровь стынетъ въ жилахъ, ноги подкашиваются, руки дрожатъ; но терпъніе! Заступъ ударился о твердую крышку завътнаго котла, смёлая рука выхватила его изъ земли, гдё онъ лежалъ много вёковъ, и всв виденія разлетелись, какъ дымъ, грозные голоса смолкли и лъсныя страшилища преклонились предъ совершившимся фактомъ.

Да! И въ мірѣ волшебномъ, и въ мірѣ политическомъ совершившійся фактъ великое дѣло, рѣшающее всѣ вопросы, устраняющее всяческія недоразумѣнія. Есть, правда, совершившіеся факты, за которые приходится краснѣть лицамъ, ихъ совершившимъ. Но цѣль начатой нами войны настолько высока, интересы наши на Балканскомъ полуостровъ настолько законны, что всъ факты, насколько они соотвътствуютъ этимъ цълямъ и этимъ интересамъ, заранъе получаютъ полное оправданіе. Услышимъ мы грозные голоса, увидимъ угрожающія лица. Но не они еще составляютъ всю опасность. Еще опаснъе лица льстивыя, исполненныя притворнаго уваженія къ Россіи, потакающія слабости, невольно иногда ощущаемой въ разгаръ тяжелой работы. Послъ двухъ-трехъ серьезныхъ побъдъ, намъ могутъ сказать: "Ваша честь удовлетворена; Порта достаточно наказана и готова на разныя уступки. Она готова, напримъръ, принять условія, предложенныя ей Лондонскимъ протоколомъ. Довольствуйтесь нъкоторыми реформами и "торжественнымъ объщаніемъ" другихъ реформъ; уходите со славою домой и обратитесь къ вашимъ домашнимъ дъламъ". Эти голоса были бы опаснъе всъхъ угрозъ.

Мы начали войну вовсе не изъ-за того, что Порта не приняла Лондонскаго протокола; отказъ Порты вовсе не былъ предлогомъ къ войнъ, которой, какъ всъ знаютъ, мы тщательно избъгали. Лондонскій протоколъ былъ послъднею мърою уступокъ, которую могла сдълать Россія послъ двухлътнихъ попытокъ придти къ какомунибудь соглашенію. Въ этомъ протоколъ іmplicite заключался уже ультиматумъ державы, истомленной долгимъ ожиданіемъ, измученной всъми переговорами, шесть мъсяцевъ державшей подъ ружьемъ огромную армію, териъвшей всякія хозяйственныя невыгоды, териъливо переносившей всъ удары ея законному самолюбію, даже не самолюбію, а просто сомоуваженію. Попробуйте загнать массу воздуха въ тъсное пространство, сдавливайте, подогръвайте его, не давайте ему никакого выхода и потомъ удивляйтесь, что онъ разорветъ ваше "пространство"...

До объявленія войны можно было имѣть различные взгляды на способы рѣшенія восточнаго вопроса. Можно было искать средствъ мирныхъ; можно было сомнѣваться въ пользѣ и своевременности войны, можно было, съ другой стороны, рекомендовать самыя энергическія мѣры, требовать немедленнаго боя. Теперь, предъ этою кровью, народною кровью, льющеюся и на Дунаѣ, и въ Малой Азіи, всякое различіе направленій должно исчезнуть. Въ сердцѣ каждаго русскаго можетъ быть одно желаніе — чтобъ не даромъ пролилась эта кровь, чтобъ она оросила не какое-нибудь фиктивное обѣщаніе реформъ въ "отдаленномъ будущемъ", а дѣйствительный всходъ свободы, равноправности и благосостоянія христіанъ; чтобъ наши собственные интересы на Востокѣ были ограждены настолько, что воспоминаніе объ убитыхъ, видъ увѣчныхъ, горе осиротѣвшихъ и овдовѣвшихъ отъ турецкой пули не порождали въ насъ чувства

стыда, сознанія безплодности потраченных силь, горькаго чувства отвітственности предъ исторією.

Твердое и единодушное дъйствіе всей Россіи важно не только для насъ, но и для всей Европы. Наши колебанія и сомнѣнія могутъ только расширить чужія требованія, вызвать невозможныя притязанія, т.-е. породить новыя усложненія и безъ того сложнаго вопроса. Напротивъ, твердое и спокойное отношеніе къ дѣлу введетъ въ надлежащее русло всѣ стремленія и притязанія и сдѣлаетъ возможнымъ дѣйствительное умиротвореніе Европы.

### цъли войны

И

## УСЛОВІЯ МИРА СЪ ТУРЦІЕЙ.

Съ разныхъ сторонъ идутъ слухи о миръ. Говорятъ о немъ много и охотно: во-первыхъ, потому, что всѣ его желаютъ (при извъстныхъ условіяхъ, конечно); во-вторыхъ, слухи о мирѣ распространяются и въ виду нашихъ военныхъ успѣховъ за послѣднее время. Карсъ взятъ, Плевна окружена и сдавлена, Эрзеруму грозитъ серьёзная опасность—неужели же турки не подумаютъ о мирѣ? Говорятъ о мирѣ, наконецъ, потому, что, въ виду нашихъ успѣховъ, съ новою силою возникли толки о посредничество европейскихъ державъ.

Осуществятся ли надежды на скорый миръ, или войнъ суждено затянуться на неопредъленное время, во всякомъ случав, обсужденіе условій будущаго мира полезно. Оно полезно уже потому, что при неожиданностяхъ, какими вообще изобилуетъ исторія нынѣшней войны, мирныя предложенія могутъ явиться внезапно, подобно "татю въ нощи", а всякія "посредничества" не преминутъ предложить условія, парализующія все, чего мы могли бы добиться, опираясь на одни успъхи наши. Обществу русскому необходимо уяснить себъ хотя бы минимумъ тѣхъ условій, на которыхъ Россія могла бы заключить миръ, достойный ея имени, сообразный великимъ жертвамъ, ею принесеннымъ, согласный, наконецъ, съ общею цюлью начатой ею войны.

Для такого "обсужденія" намъ необходимо сосредоточиться, возвыситься надъ ходомъ событій, надъ отдёльными эпизодами современной войны, стать лицомъ къ лицу съ историческимъ призваніемъ Россіи, съ тою отвётственностью, которую мы несемъ передъ потомствомъ и передъ тёми, чья кровь пролилась на поляхъ Болгаріи и

Малой Азіи, передъ мужицкою копейкой, принесенной на военныя нужды, предъ отцами и матерями, братьями и дётьми навшихъ героевъ—словомъ, передъ всёмъ тёмъ, что можетъ быть словомъ, полнымъ значенія для всёхъ насъ—передъ *Россією*.

Россія вся, какъ племя, какъ общество хозяйственное, какъ общество религіозное и какъ государство, имѣла и имѣетъ очень опредѣленную цѣль въ нынѣшней войнѣ. Цѣль эта — устраненіе такого положенія дѣлъ на Балканскомъ полуостровѣ, которое грозитъ постояннымъ военнымъ столкновеніемъ въ Европѣ. Съ какою бы искренностью и усердіемъ ни отдавалась Россія своимъ внутреннимъ дѣламъ, эта работа и необходимое для нея спокойствіе могутъ быть прерваны въ каждую минуту любымъ турецкимъ пашою, злоупотребленія котораго вызвали бы возстаніе во "ввѣренномъ" ему пашалыкѣ.

Злоупотребленія бывають везді; весьма часто они вызывають случаи неповиновенія властямь и даже открытаго сопротивленія. Но везді они остаются внутреннимь діломь государства и не подають повода къ вмішательству прочихь державь. Но въ Турціи ни одно возстаніе, ни одинь "бунть" не имість характера, такъ сказать отдольного случая. Каждое, сколько-нибудь значительное возстаніе немедленно затрогиваеть общій принципь турецкихь порядковь, ведется съ высоты этого принципа и, кромі внутреннихь политическихь, затрогиваеть еще массу международныхь вопросовь.

Принципъ этотъ—неравноправность народностей, населяющихъ Турецкую имперію, и, притомъ, неравноправность въ самой грубой ея формъ. Она выражается въ полномъ безправіи христіанскихъ народностей, отданныхъ въ безотчетное распоряженіе мусульманскаго населенія. Поэтому, каждое возстаніе христіанъ должно, по самой силѣ вещей, имѣть цѣлью низверженіе турецкаго владычества во всемъ его объемѣ, потому что всякія сдѣлки и соглашенія съ мохамеданскимъ населеніемъ оказываются невозможными, Этотъ фактъ торжественно признанъ всею Европой на Константинопольской конференціи. Мѣры, предложенныя ею для устраненія зла, конечно, недостаточны, но фактъ засвидѣтельствованъ ясно и отчетливо.

Пояснимъ эту мысль примѣромъ. Предположимъ, что, въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, въ Россіи повторилась бы пугачовщина. Какъ бы ни были велики ея размѣры, иностранныя державы не имѣли бы никакого права на вмѣшательство въ наши внутреннія дѣла̀. Такое возстаніе не шло бы противъ русскаго государства, противъ всѣхъ его учрежденій, противъ верховной его власти. Оно шло бы противъ одного института — противъ крѣпостного права, противъ одного сословія — помѣщиковъ. То или другое разръшение этого внутренняго вопроса нисколько не затрогивало бы интересовъ европейскихъ державъ.

Возьмемъ другой примъръ, на этотъ разъ историческій. Въ 1789 году во Франціи весь прежній государственный порядокъ былъ разрушенъ и замѣненъ другимъ. Европейскія державы, подъразными внѣшними предлогами, начали войну съ Франціей; но едва ли онѣ могли оправдать свое вмѣшательство. Каждая нація имѣетъ право установлять у себя тотъ или иной государственный порядокъ. Затѣмъ, французская революція нисколько не ставила вопроса о существованіи самого французскаго государства изъ-за непримиримаго несогласія племенъ или вѣроисповѣданій. Напротивъ, революція провозгласила начало равноправности всѣхъ гражданъ и всѣхъ вѣроисповѣданій. Она утвердила государственное единство на новыхъ и широкихъ основаніяхъ. Рѣчь шла исключительно о замѣнѣ одной формы государственнаго устройства другою формою, до которой другимъ державамъ не было никакого дѣла, пока Франція сама оставляла въ покоѣ ихъ государственныя формы.

Въ Турціи вопросъ поставлень иначе. Тамъ всякое возстаніе имъетъ въ виду не отмъну отдъльнаго учрежденія и не измъненіе государственной формы, потому что, въ противномъ случать, христіанскіе подданные султана могли бы возликовать по поводу обнародованія пресловутой "конституціи". Здѣсь рѣчь идетъ о низверженіи владычества мусульманъ надъ христіанами—владычества, которое всегда будетъ угнетеніемъ и деспотизмомъ, какія бы новыя конституціи ни были придуманы турецкими сановниками для ублаженія Европы. Предположимъ, что султанъ вовсе откажется отъ власти, что на мѣстѣ "конституціонной" нынѣ имперіи установится "республика". И въ этой республикѣ положеніе христіанъ будетъ тождественно съ положеніемъ негровъ въ южныхъ штатахъ Америки до отмѣны рабства, потому что таковъ законъ Мохамеда, котораго не можетъ нарушить ни "конституціонная имперія", ни республика.

Силою вещей вопросъ поставленъ на такую почву, что участь христіанъ на Балканскомъ полуостровѣ можетъ быть улучшена только при совершенномъ устраненіи турецкаго надъ ними владычества. Это понимаютъ также всѣ—понимаютъ Гладстонъ, Фримэнъ, Карлейль и Дарвинъ, которые, поэтому, сочувствуютъ политикѣ Россіи на Балканскомъ полуостровѣ. Понимаетъ Биконсфильдъ, который, поэтому, не желаетъ улучшенія участи христіанъ и усиливается поддержать владычество турокъ.

Коротко говоря, при каждомъ движеніи христіанъ въ Турціи, самъ собою, силою вещей, выдвигается вопросъ о существованіи

Турецкой имперіи, какъ государства, неспособнаю къ органическому развитію путемъ постепеннаго сліянія и равноправности составляющихъ ея племенъ. Но разъ выдвигается такой вопросъ, понятно само собою, что дѣло балканскихъ христіанъ переносится на почву международныхъ интересовъ. Если Турція распадется, то что явится на мѣстѣ этого государственнаго тѣла? Это вопросъ очень важный для европейскихъ державъ вообще и для Россіи особенно.

Для нея должно знать, кто будеть владёть Босфоромъ и Дарданеллами, потому что отъ этого зависить пользование морскими путями, утилизирование и безопасность нашихъ черноморскихъ прибрежій, возможность противод'єйствовать безм'єрному расширенію англійскаго могущества, стремленіямъ этой державы сд'єлать вс'є страны міра своими данницами и подручницами. И теперь, благодаря Парижскому трактату и инымъ причинамъ, наши черноморскія прибрежья существують, кажется, только для того, чтобъ профессоръ Айвазовскій рисовалъ съ нихъ свои чудесныя картины. Глядя на нихъ, какой русскій не скажеть: "какъ красиво и какъ безплодно для насъ это чудное море!"

Не слышно на немъ капитана, Не видно матросовъ на немъ.

Все мертво, тоскливо глядится великая страна въ великое водное зеркало, ожидая минуты, когда она вырвется изъ илѣна. Смотрите, господа, почаще на картины Айвазовскаго: онѣ раскроютъ вамъ больше, чѣмъ цѣлые трактаты. Но что же будетъ тогда, когда ключъ къ воднымъ путямъ, безъ которыхъ немыслимо наше экономическое развитіе, наша государственная и общественная сила, попадетъ въ руки всемірнаго сторожа морей, именуемаго Великобританніей?

Далье, Россія не можеть равнодушно относиться къ вопросу о системъ государствъ, могущей утвердиться на Балканскомъ полуостровъ. Она прямо заинтересована въ томъ, чтобъ въ основаніе этихъ государствъ легли тѣ племенныя, религіозныя и общественныя силы, которыя силою вещей тяготѣютъ къ намъ, а не къ враждебнымъ намъ государствамъ Намъ нѣтъ дѣла до того, любять ли насъ сербы и болгары. Въ политикѣ менѣе всего мѣста объясненіямъ въ любви. Пусть они насъ бранятъ, пусть имъ не нравятся разныя наши личныя качества, но пусть они понимаютъ, что оплотъ ихъ, и, притомъ, оплотъ единственный — Россія. Мы нуждаемся въ естественномъ тяготъніи къ намъ разныхъ народностей Балканскаго полуострова, а безъ любви обойтись можно.

Россія нуждается, наконецъ, въ установленіи прочнаго и оконча-

тельнаго порядка на полуостровѣ и порядка, построеннаго на принципѣ, необходимость котораго признана всею Европою, на самостоятельности *христіанскаго населенія*, избавленнаго, наконецъ, отъвладычества *турокъ*турокъ, говоримъ мы, не какъ государства, а именно, какъ *племени*. Иные европейскіе дипломаты полагаютъ, что такая цѣль можетъ быть достигнута безъ нарушенія "цѣлости и неприкосновенности" Турецкой имперіи. Блаженны вѣрующіе. Но не въ нихъ дѣло.

Такова естественная и законная *ипль* всей русской политики на Балканскомъ полуостровъ. То заступничество за христіанъ, которое многимъ кажется безцѣльнымъ донкихотствомъ "въ нашъ вѣкъ просвѣщенія", плодомъ славянофильскихъ агитацій, которыя полезно бы прекратить "мѣрами строгости", заступничество это оказывается связаннымъ со всѣми насущными интересами Россіи и результатомъ общаго международнаго положенія Европы. Цѣль эта вытекаетъ изъ природы вещей; она существуетъ "объективно", такъ сказать, независимо отъ хода событій. Современная война можетъ разрѣшить ее вполнѣ, отчасти, можетъ вовсе не разрѣшить—эти факты ни въчемъ не измѣнятъ общаго значенія цѣли.

Предположимъ (что совершенно невъроятно), что нынъшняя война кончится полною нашею неудачей, что послъ этой неудачной войны возьметъ верхъ политика "раскаянія" и "отрезвленія", т.-е. что общественное мнвніе попадеть въ руки людей, посыпающихъ главу пепломъ по поводу "легкомысленно" начатой войны и возбуждающихъ гнввъ общества и правительства противъ "безсоввстныхъ" агитаторовъ, созданныхъ для нарушенія общественнаго спокойствія и подлежащихъ удаленію въ "мъста не столь отдаленныя". Предположимъ, что эта политика "отвратитъ лицо свое" отъ балканскихъ дёлъ и будетъ смотрёть исключительно на дёла внутреннія; что она, пародируя изв'єстное выраженіе-fiat justitia, pereat mundus, скажетъ себъ: "да свершатся мои внутреннія дъла, хотя бы весь міръ валился кругомъ меня!" Предположимъ все это, и въ результатъ получится слъдующее: мы проспимъ рътение балканскаго вопроса не въ пользу христіанства; проспимъ свободу выхода изъ Чернаго моря - существенное условіе нашего государственнаго развитія; проспимъ самое Черное море и безопасность собственныхъ береговъ нашихъ. Но настанетъ время, когда мы проснемся, окруженные враждебнымъ кордономъ, когда наши границы будутъ охвачены жельзнымъ кольцомъ пострашное того, что ныно окружаетъ Плевну, и тогда мы должны будемъ сказать себъ. что одна изъ существеннъйшихъ цълей нашей внышней политики была оставлена нами безъ вниманія, что мы принуждены идти навстр'вчу великому историческому вопросу, подобно пяти неразумнымъ дѣвамъ, съ пустыми свѣтильниками.

Эта цёль неизмённа. Она стоить выше отдёльных исторических событій, выше и нынишней войны. Воть почему мы отдёляемъ вопрось объ общей иным войны отъ условій мира, возможных въ данную минуту. Степень осуществленія общей цёли при помощи нынёшней войны зависить отъ хода военных долйствій, практически говоря, отъ степени уничтоженія оборонительных средствъ Турцій—ен армій. Продиктовать всё условія мира въ настоящую минуту невозможно, потому что для этого нужно предвидёть всё военные результаты кампаніи и всё международныя осложненія, могущія возникнуть даже совершенно для насъ неожиданно. Такого дара предвидёнія никто не имѣетъ и претендовать на него не можетъ.

Тѣмъ не менѣе, можно и должно опредѣлить минимумъ тѣхъ условій, при которыхъ Россія можетъ положить оружіе. Это должно сдѣлать потому, что отъ осуществленія этихъ условій зависить вѣроятность или невѣроятность войны въ ближайшемъ будущемъ, т.-е. спокойствіе и благо нашей родины, и безъ того уже потратившей много дорогой крови и матеріальныхъ средствъ. Гнилой, неудовлетворительный миръ—это угроза миру въ будущемъ. Такимъ образомъ, мирныя условія, сообразно ходу военныхъ дѣйствій и международныхъ обстоятельствъ, могутъ имѣть въ виду осуществленіе и не всей цѣли нашей на Востокѣ. Но они должны обезпечить намъ ближайшее будущее, т.-е. двадцать, тридцать лѣтъ для нашего спокойнаго внутренняго развитія, въ которомъ мы нуждаемся болѣе, чѣмъ какой-нибудь изъ народовъ Европы.

Въ этомъ отношении нельзя не согласиться съ мыслями, высказанными г-мъ Nemo, въ его статьв "Миръ съ Турціей" (Голосъ, № 273). По нашему мнѣнію, авторъ очень хорошо опредѣляетъ минимумъ тѣхъ условій, безъ соблюденія которыхъ всякій миръ съ Турціей былъ бы не только невыгоденъ для Россіи, но и безплоденъ, потому что заключалъ бы въ себѣ зародыши новой войны въ ближайшемъ будущемъ.

Не останавливалсь на всёхъ подробностяхъ этой замёчательной статьи, обратимся къ ея основнымъ мыслямъ. Причина нынёшней войны коренится въ невозможномъ, безправномъ положеніи христіанскихъ подданныхъ Порты. Мы уже видёли выше, почему это положеніе имёетъ общеевропейское значеніе, независимо отъ общаго чувства человёколюбія и христіанско-европейскаго правосознанія. Поэтому, первыя условія мира должны касаться обезпеченія участи христіанскаго населенія, а цёль эта можетъ быть достигнута только при освобожденіи христіанъ отъ владычества турокъ.

Авторъ нѣсколько иронически относится къ плану полнаго изгнанія турокъ изъ Европы. Но нѣтъ сомнѣнія, что это средство наиболѣе надежное, и мы питаемъ увѣренность, что, рано или поздно, оно совершится силою вещей. Но авторъ говоритъ только объ извѣстномъ минимумѣ въ условіяхъ мира, и въ этомъ отношеніи принципы его вполнѣ справедливы. Веза марана в втолька фата разведливы.

Христіанское населеніе, прежде всего, должно имъть на мъстъ, т.-е. на самомъ Балканскомъ полуостровъ, надежный оплотъ въ лицъ независимых христіанских государствъ. Такими государствами явятся Черногорія и Сербія. Авторъ не говорить, въ какой мърѣ эта независимость должна быть обезпечена новыми территоріальными пріобрѣтеніями этихъ державъ. Относительно Сербіи сказать это довольно трудно, такъ какъ она до сихъ поръ не принимала активнаго участія въ войнъ. Но Черногорія имбеть на это несомнънное право и, притомъ, на двоякомъ основаніи: во-первыхъ, мужественные жители Черногоріи оказали огромныя услуги христіанскому ділу и уже завоевали разныя турецкія земли; во-вторыхъ, экономическое развитіе Черногоріи немыслимо безъ новыхъ пріобр'єтеній и особенно безъ свободнаго выхода въ Адріатическое море. Неужели же за всв великія заслуги черногорцевъ предъ всёмъ христіанствомъ и славянствомъ ихъ оставять при такой обстановкѣ, при которой можетъ жить (и то съ гръхомъ пополамъ) какое-нибудь первобытное племя?

Затёмъ, участь болгаръ, босняковъ и герцеговинцевъ не можетъ быть обезпечена безъ политической автономіи, хотя бы въ предёлахъ полунезависимости, предоставленной въ свое время Румыніи и Сербіи. Конечно, наибольшія трудности, по справедливому замічанію автора, возникають относительно забалканской Болгаріи. Но и здісь, по мніню г. Nemo, возможно опреділить минимумъ обезпеченій. Такимъ минимумомъ является административная автономія этой містности, по образцу предоставленной Букарештскимъ миромъ Валахіи и Молдавіи.

Вотъ условія, положенныя авторомъ "во главу угла". Другія относящіяся спеціально къ Россіи, составляють ихъ логическое послѣдствіе. Обезпеченіе быта балканскихъ христіанъ зависить отъ условій двухъ разрядовъ. Первый разрядъ заключаеть въ себѣ условія, касающіяся внутренняю устройства христіанскихъ областей. О нихъ сказано выше. Второй разрядъ условій обезпечиваетъ для Россіи возможность наблюденія за вѣрнымъ исполненіемъ условій и охраненіе своей собственной безопасности, въ случаѣ новой войны съ Турціей.

Россіи теперь, какъ и всегда, приходится нести всю тяжесть войны за права балканскихъ христіанъ. Нѣтъ сомнѣнія, что каждое

новое зам'вшательство на полуостров'в вовлечеть въ войну также прежде всего наше отечество. Но возможно ли намъ стоять на стражъ интересовъ христіанства, если наши черноморскіе берега и дорогой для насъ Кавказъ будутъ находиться подъ въчною угрозой турецкаго флота или турецкаго вторженія въ предёлы Закавказья? Мы должны стать твердою ногой въ Малой Азіи, подобно тому, какъ Германія создала себ' сильный оплоть противъ Франціи присоединеніемъ Эльзаса и Лотарингіи. Но Россія не можетъ создать себъ такого оплота безъ присоединенія Ардагана, Карса и Батума, естественной гавани Карса. После того, какъ Карсъ три раза былъ взятъ нашими войсками (1828, 1855 и 1877 годы), можно было убъдиться, какую важность имфетъ эта крфпость въ нашихъ столкновеніяхъ съ Турціей, и было бы недостойно повторять комедію "возвращенія" ея Турціи, чтобъ при новой войнъ начинать дело съизнова. Мы должны, потомъ, обезпечить себя со стороны проливовъ-иначе наша безопасность будеть зависьть отъ прихоти какъ Турціи, такъ и Англіи. Г. Nemo совътуетъ добиться закрытія проливовъ для военныхъ судовъ вспих державъ, за исключением Турціи и Россіи.

Какъ достигнуть этой цёли? Какъ обезпечить исполнение подобнаго условія? На это авторъ не даетъ отвѣта, да врядъ ли и можетъ быть данъ отвѣтъ въ настоящую минуту. Отвѣтъ выработается во время мирныхъ переговоровъ, и на мѣстѣ лучше можно будетъ видѣть, какіе способы удобнѣе для достиженія цѣли, во всякомъ случаѣ, неотложной и безусловно необходимой.

Проходимъ мимо вопроса о вознаграждении Россіи за военные убытки и издержки. Онъ ясепъ самъ собою Но нельзя не остановиться на вопросъ первостепенной важности въ данную минуту.

Читатели, внимательно слѣдящіе за газетами, вѣроятно, припомнять, что толки о мирѣ имѣли своимъ ближайшимъ поводомъ слухи о предполагаемомъ посредничество разныхъ державъ. Возможно ли такое посредничество?

Не станемъ обсуждать значенія о посредничествѣ съ теоретической точки зрѣнія. Допустимъ, что бываютъ случаи, когда оно полезно и даже необходимо. Но при данныхъ условіяхъ легко понять, что всякое посредничество имѣло бы цѣлью заступничество за Турцію, слѣдовательно, явилось бы оскорбленіемъ Россіи.

Припомнимъ, что единственная дружественная намъ держава, съ ея рыдарскимъ императоромъ во главъ — Германія, постоянно отвергала всякую мысль о посредничествъ, и что страна, наиболье намъ враждебная—Англія, носится съ этою мыслью. Припомнимъ, что мысль о посредничествъ всплываетъ наверхъ всякій разъ послъ нашихъ военныхъ успъховъ. Никто не говорилъ объ этомъ предметъ

послѣ плевнинскихъ неудачъ. Но достаточно было сраженія подъ Авліяромъ, взятія Дубняка и Телиша, а тѣмъ болѣе занятія Карса, чтобъ все "туркофильство" встрепенулось съ однимъ общимъ лозунгомъ—посредничество!

Посредничество — это замаскированное вмѣшательство въ войну, но вмѣшательство безъ риска, безъ арміи и безъ военныхъ издержекъ. Посредничество — это ударъ Мефистофеля въ дуэли между Фаустомъ и Валентиномъ. Посредничество — это оковы, налагаемыя на побѣдителя, чтобъ не дать ему воспользоваться плодами побѣды, арканъ, накидываемый сзади на сильнаго борца для спасенія побѣжденнаго.

Европа, т.-е. вся Европа имѣла бы право на посредничество, еслибъ она признала въ Россіи своего уполномоченнаго для приведенія въ дѣйствіе ея приговора надъ турецкими порядками. Но тогда условія мира нужно бы выговорить заранѣе, скрѣпить согласіемъ Европы и Россіи, дабы Россія знала, на что она идетъ, что ожидаетъ ее въ случаѣ удачи и неудачи.

Но развѣ такой договоръ существуетъ? Развѣ мы признаны уполномоченными Европы? Развѣ лордъ Дерби не отвергъ категорически всякую мысль о томъ, что мы начали войну съ одобренія Европы, какъ это было заявлено въ циркулярѣ князя Горчакова? Россія начала войну на свой страхъ, тратила свои деньги, лила свою кровь и теперь никому не обязана отчетомъ въ своихъ дѣйствіяхъ.

Посредничество не имѣло бы никакой цѣли, кромѣ желанія извлечь изъ нашихъ побѣдъ извѣстныя выгоды для Англіи или для Венгріи (умышленно не говоримъ Австріи). Эти выгоды могли бы осуществиться только на нашъ счетъ; русская кровь была бы пролита для Биконсфильда или для Кошута или Клапки!

Пойдемъ дальше. Посредничество, какъ мы замѣтили, означало бы фактическое вмѣшательство одной державы, напримѣръ, Англіи, въ войну. Нѣтъ сомнѣнія, что она прежде всего старалась бы обезпечить свои "интересы", т.-е. свое могущество на Востокѣ. Но были ли бы ея "интересы" согласны съ видами другихъ державъ, напримѣръ: Италіи и Германіи? Если нѣтъ, то и имъ пришлось бы принять участіе въ "посредничествѣ", т.-е. мало-по-малу вмѣшаться въ войну. Война локализованная, война между Россіей и Турціей легко приняла бы размѣры европейской войны, въ которой уже всѣмъ интересамъ грозитъ существенная опасность.

Если Европа хочетъ скораго и прочнаго мира, пусть она предоставитъ рѣшеніе вопроса двумъ воюющимъ сторонамъ. Сдѣлать это легко. Пресловутое "посредничество" не состоится, если Англія не найдетъ союзниковъ на континентѣ Европы. Въ этомъ все дѣло.

Говорятъ, однако, что дъло не въ этомъ одномъ. Напечатанъ слухъ, что русская дипломатія настаиваетъ на установленіи мирныхъ условій всею Европою. Къ этому слуху нельзя отнестись иначе, какъ съ полнымъ недовъріемъ. Можно ли повърить, чтобъ русская дипломатія желала того, чего желають злівніе враги Россіи, чтобъ рука, недавно еще высоко державшая наше народное знамя, вдругъ протянулась къ нашимъ врагамъ? Во имя чего? Умъ отказывается искать мотивовъ къ этому поступку, а сердце съ негодованиемъ отвергаетъ самую мысль о такой сдёлкв! Представители нашей дипломатіи на мъстъ видъли, какъ льется русская кровь; они почти воочію видъли, какъ звърствують турки; они знають, какія жертвы принесены Россіей. И насъ хотять увърить, что дипломатія пойдеть навстрычу коварному врагу, что она не дрогнетъ предъ зрълищемъ доблестныхъ мертвецовъ, павшихъ подъ Плевною, на Шипкъ, подъ Карсомъ, подъ Дубнякомъ? Мы отказываемся върить этому. Наша дипломатія такъ стара, что не можетъ не знать стараго упрека, часто обращавшагося къ другимъ дипломатіямъ: "что сдълано мечомъ, то испорчено перомъ". Мы увърены, что она избъгнетъ его.

#### ПРИВЫТІЕ

## ТОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

Завтра, 10-го декабря, столица будеть встрвчать августвинаго Вождя русскаго народа,—Петербургь будеть принимать русскаго царя, возвращающатося изъ Болгаріи.

Нужно ли говорить, какими чувствами воодушевленъ будетъ городъ при этой встрвчв? Это тв же чувства, какія вдохновляють теперь всю Россію. Мы переживаемъ такую минуту, когда каждый, говоря отъ себя, отъ своего лица, можетъ быть увъренъ, что говоритъ то же, что думаютъ, что чувствуютъ всв русскіе люди.

Печатныя извёстія о пребываніи государя въ Болгаріи, не по винё печати, были скудны. Но не даромъ же за Дунаемъ находится наша армія—нётъ, не армія, а живая сильная часть русскаго народа, связанная тысячью нитей съ нашею восьмидесятимилліонной семьей. Разными, безчисленными путями проникали въ Россію извёстія о томъ, что дёлаетъ тотъ, кто взялъ въ свои руки народное знамя и въ странѣ вёкового рабства произнесъ слово освобожденія...

Всё мы знали, что въ бёдномъ болгарскомъ домикё ведется тяжелая, невидная, но плодотворная работа. Вдохновлять войско, не вступая, однако, въ роль военныхъ властей; предоставлять этимъ властямъ необходимую свободу дёйствій, но вступать въ права государя всякій разъ, когда недоумёнія, пререканія и несогласія могли бы вредить великому дёлу; нести на себё бремя политической работы по внёшнимъ сношеніямъ, для того, чтобъ армія могла спокойно дёлать свое дёло, не оглядываясь съ опаскою въ тылъ; быть дёйствительнымъ, фактическимъ средоточіемъ всего дёла, не принимая на себя оффиціальнаго, внёшняго руководительства, предоставленнаго другимъ—такова была великая, трудная, тяжелая задача.

И вся Россія признаеть и скажеть вмёстё съ нами, что задача эта была выполнена вёрой и правдой, насколько одинъ человёкъ можеть ее выполнить.

Всёмъ намъ привелось переживать тяжелыя минуты великихъ опасеній и глубокаго горя. Но опасенія наши значительно уменьшались отъ сознанія, что Государь за Дунаемъ, что онъ не преклонитъ нашего народнаго знамени предъ вѣковымъ врагомъ! Глубокобыло наше горе, но мы знали, что еще горьше горе того, кто допослѣдней крайности берегъ дорогую для него русскую кровь, въ
комъ видъ убитыхъ и раненыхъ, вѣсть даже о случайныхъ, временныхъ неудачахъ нашего оружія возбуждала не только человѣческое
горе, но и сознаніе великой отвѣтственности предъ человѣчествомъ,
передъ исторіей.

Теперь врагъ на половину сломленъ. Страшный тормазъ, задержавшій всю кампанію на пять мѣсяцевъ, вынутъ. Побѣда надъ арміей Османа-паши можетъ поспорить съ лучшими подвигами, извѣстными военной исторіи. Государь возвращается къ намъ радостный и готовый подѣлиться радостью съ своимъ народомъ.

Но одна ли побѣда можетъ радовать его сердце? Еслибъ съ именемъ Александра II исторія соединяла титулъ "Завоевателя", то, конечно, паденіе Карса и Плевны могло бы сдѣлаться источникомъ самостоятельной, обильной радости. Но исторія заранѣе нарекла его—"Освободителемъ". Всѣ побѣды, какія Провидѣніе еще пошлетъ нашему оружію, послужатъ не для завоеваній, а для освобожденія балканскихъ христіанъ, послужатъ обезпеченіемъ мира для Россіи, столь нуждающейся въ мирѣ для своего внутренняго развитія.

Да и кто изъ насъ смотритъ на дѣло иначе? Кто не видитъ длиннаго и труднаго пути, предстоящаго еще Россіи въ дѣлѣ ея внутренняго усовершенствованія? Не сама ли война указала на многія несовершенства, раскрыла много ранъ, прикрывавшихся внѣшнимъ лоскомъ въ мирное время и обнажившихся теперь во всей ихъ неприглядности? Трудно рѣшить, отъ чего больше сжималось сердце русскаго человѣка — отъ временныхъ ли неудачъ нашего оружія подъ Зевиномъ и Плевною, или отъ картины внутреннихъ несовершенствъ, раскрытыхъ войною.

Но событія той же войны указывають и твердую точку опоры для нашего дальнъйшаго развитія. Пребываніе Государя Императора въ арміи имъло чрезвычайное значеніе не только для военныхъ и внъшнихъ, но еще большее для внутреннихъ дълъ нашихъ. Онъ видълъ, какъ войско, вышедшее изъ рядовъ имъ освобожденнаго народа, способно сражаться съ врагомъ. Онъ могъ на дълъ провърить справедливость словъ одного изъ публицистовъ: "русскіе не только сражаются какъ иерои, но и свидътельствують какъ мученики". Герои Баязета, Авліяра, Карса, Шипки, Мечки и Плевны свидѣтельствовали, что старыя и вѣчно памятныя намъ чувства долга, любви къ отечеству, безграничной преданности престолу не умерли въ войскѣ, не умерли въ народѣ, изъ котораго вышли тысячи безстрашныхъ солдатъ, въ которомъ родились Радецкіе, Скобелевы, Шестаковы, Дубасовы. Эти чувства не только не умерли, но оживились, получили высшій полетъ, согрѣтыя благотворнымъ духомъ "Положенія" о крестьянахъ, возрожденныя великимъ днемъ 19-го февраля 1861 года.

Предъ этимъ живымъ и кровавымъ свидътельствомъ - живымъ, въ лицъ воинственныхъ армій, въ лицъ всъхъ сословій, отдающихъ свои сбереженія и даже последнее достояніе на военныя нужды; кровавымъ въ лицъ тысячъ храбрецовъ, сложившихъ свои головы за правое дёло — предъ этимъ свидётельствомъ должны смолкнуть возгласы противниковъ началъ, положенныхъ въ основу животворнаго акта 19-го февраля 1861 года. Всф, самыя крупныя и самыя мелкія событія современной войны должны показать міру, насколько неправы были люди, стремившіеся "заподозрить" реформы, кричавшіе о "пересмотръ" всего, что сдълано въ первую половину нынъшняго царствованія, пытавшіеся устроить нікоторую Плевну для всесословнаго земства и воинства, для гласнаго суда, для печати, для всего, въ чемъ живетъ "духъ живъ", для всего, что даетъ человъку образъ и подобіе Божіе, что воспитываетъ его въ правдъ и истинъ. Подобно древнему Ироду, они заботливо преслъдовали Христа, стучавшагося въ двери старой Россіи, которая падала подъ бременемъ крѣ иостного права, общественнаго неравенства, неправосудія и произвола.

Теперь всёмъ ясно, какъ неправы были эти зловёщіе вороны, утверждавшіе, что великій духъ, пов'явшій надъ Россіей съ 1856 г. и наполнившій сердце челов'єколюбив'єйшаго изъ государей, приведетъ Россію къ гибели, что съ т'єхъ поръ надъ Россіей пронесся не духъ Божій, а духъ тьмы, что на святой Руси народился въ посл'єднихъ преобразованіяхъ не Христосъ, а антихристъ...

Самъ Господь не пожедаль оставить Россію въ сомнѣніи. Онъ послаль ей тяжкое испытаніе, въ которомъ должны были проявиться всѣ скрытыя ея силы; Онъ вывель изъ Россіи цвѣтъ русскаго народа, лучшую его часть, и заставиль ее проявить ярко, блистательно то, что присуще всему народу; по неисповѣдимымъ судьбамъ своимъ, Онъ поставилъ русскую власть лицомъ къ лицу съ этою частью русскаго народа, далъ власти увидѣть истинные плоды ея трудовъ въ народѣ и, въ томъ нѣтъ сомнѣнія, исполнилъ ее высокаго довѣрія

и къ своимъ дѣламъ, и къ народу, ради котораго совершались эти дѣла.

Въ этомъ-то величайшій результать войны. Живая, непосредственная связь народа съ его державнымъ вождемъ еще болье укръпилась, довъріе еще болье утвердилось, и теперь сомньніямъ и колебаніямъ уже не можеть быть мъста.

"Русскіе сражаются, какъ боги", телеграфировалъ англійскій корреспондентъ. Нѣтъ, не русскіе сражаются, какъ боги, а Провидѣніе избрало ихъ орудіемъ своей проповѣди. Въ бояхъ Шипки и Авліяра, Дубняка и Плевны какъ бы слышится голосъ свыше: "Идите безбоязненно и твердо по разъ избранному пути. Не слушайте лжепророковъ, не подражайте лукавому рабу, про котораго сказано "глаголетъ лѣнивый посланъ въ путь: левъ на путехъ, на стогнахъ же разбойницы". Помните, что заповѣдь о совершенствованіи дана всѣмъ людямъ!".

## итоги 1877 года.

Въ мирное время, когда жизнь идетъ ровно и спокойно, люди охотно оглядываются назадъ, пересматриваютъ "дневникъ происшествій" и подводятъ итоги сдѣланному за "прошлый годъ", хотя бы для того, чтобъ увѣрить себя и другихъ, что годъ прошелъ не безъ пользы, и что были приняты "всѣ зависящія мѣры" для "умноженія общей пользы". Въ мирное время такіе итоги подвести не трудно. Сосчитайте десятокъ-другой изданныхъ законовъ, сотни двѣтри верстъ выстроенныхъ желѣзныхъ дорогъ, десятка два открывшихся или лопнувшихъ банковъ, двѣ-три вновь учрежденныя гимназіи, и итогъ готовъ.

Только что пережитый нами годъ не имѣетъ итога. Не имѣетъ онъ его потому, что принесъ намъ войну, а война эта еще не кончилась; не имѣетъ и потому, что, за трудностью внѣшнихъ дѣлъ, въ дѣлахъ внутреннихъ произошла остановка, и намъ нельзя посчитать законовъ, банковъ, школъ, дорогъ, музеевъ и т. д., увидѣвшихъ свѣтъ подъ авспиціями 1877 года. Новаго нѣтъ нигдѣ, не въ одной Россіи, но даже и во Франціи, гдѣ Мак-Магону не удалось устроить нѣкоторой "новости" для республиканскихъ учрежденій. Наконецъ, прошлый годъ не имѣетъ итоговъ и потому, что онъ самъ есть итогъ, и итогъ громадный къ очень большому періоду времени.

Онъ итогъ для всей международной системы, созданной Парижскимъ трактатомъ 1856 года, по которому Европа обязалась цивилизовать Турцію, разлить въ ней просвѣщеніе и равноправность, съ тѣмъ только, чтобы Россія не вступалась и не мѣшала дѣлу цивилизаціи. Въ результатѣ Россія должна была вступиться и начать на свой страхъ тяжкую войну. Оказалось, что если Россія не займетъ прежняго своего положенія на Востокѣ, участь балканскихъ христіанъ навпки останется необезпеченною. Эта мысль присуща теперь

всякому русскому, и въ этомъ сознаніи заключается одинъ изъ важныхъ итоговъ 1877 года.

Ка̀къ ни важенъ этотъ внѣшній итогъ, но еще важнѣе итоги внутренніе.

Прошлый годъ явился пробнымъ камнемъ для всего, что было сдёлано съ 1856 года. Правда, и въ прежніе годы намъ указывали на разные "пробные камни" всъхъ реформъ. Такими камнями являлись количество вынитаго народомъ вина, упадокъ "земледвлія и сельской промышленности", количество недоимокъ и т. д. Редко кому приходило въ голову провфрить доброкачественность этихъ "пробныхъ камней" и сосчитать число камней преткновенія, препятствовавшихъ народу воспользоваться всёми благами реформъ. Говорили о недоимкахъ, но забывали сопоставить ихъ съ количествомъ платежей, лежавшихъ на податныхъ классахъ, и съ общими началами податной системы. Толковали о развитіи пьянства, но не упоминали о необходимыхъ противовъсахъ кабаку-перкви, школъ и обезпеченномъ кускъ хлъба. Говорили объ "упадкъ земледълія", но забывали о неестественномъ сосредоточении рабочихъ рукъ въ одномъ мъстъ и отсутствіи ихъ въ другомъ, благодаря неимѣнію системы переселеній и стіснительнымъ паспортнымъ правиламъ. Благодаря этой забывчивости, явилась цёлая теорія исправленія реформъ, путемъ отмѣны общиннаго землевладѣнія, расширенія власти губернаторовъ и полиціи, установленія вотчинной полиціи подъ именемъ всесословной волости и т. д. Эта теорія готова была получить свой в'єнецъ, благодаря появленію вздорныхъ ученій и "хожденію въ народъ" иныхъ реформаторовъ, чуждыхъ народу. Они оказали довольно цвнную услугу "охранителямъ", возгласившимъ, что "послъ этого" необходимъ полный пересмотръ всёхъ новыхъ уставовъ, что вся Россія находится въ разложении и жаждетъ соціально-демократическаго переворота. Длябы апана откорог дода 1778 головіцью на ж

1877 годъ подвелъ итогъ и этимъ "мечтаніямъ". Патріотизмъ русскаго народа попалъ на такой пробный камень, какого не было и въ 1812 году. Тогда народъ былъ призванъ отражать врага, вторгшагося въ предѣлы Россіи, истреблявшаго русскій деревни, ругавшагося надъ русскою святынею даже въ Москвѣ. Тогда каждый русскій былъ оскорбленъ непосредственно, осязательно, въ своемъ домѣ, въ своей семьѣ, въ своей церкви. Теперь русскій народъ призванъ бороться за другихъ, за чужихъ женъ и дѣтей, за чужое духовенство, бороться вдали отъ своей родины, бросая дома всѣхъ близкихъ. Не забудемъ, притомъ, что за Дунай пошла армія не въ прежнемъ смыслѣ, т.-е. не часть народонаселенія, отрѣзанная отъ массы народа долгою казарменною службою, полковыми привычками

и суровою дисциплиною, армія, съ нѣкоторымъ презрѣніемъ смотрѣвшая на "мужиковъ", которыхъ она знала только по "экзекуціямъ". Нѣтъ, за Дунай отправилась армія-народъ, армія-общество; пошли люди, еще вчера бывшіе "мужиками", еще вчера сидѣвшіе на школьной скамьѣ, гдѣ они, будто бы, пропитывались разными "вредными ученіями", отправилась армія, развращенная, будто бы, упадкомъ дисциплины и утратившая славныя преданія былыхъ временъ... Итогъ извъстенъ.

Еще не имѣется достаточныхъ фактовъ для произнесенія полнаго приговора о стратегическихъ и тактическихъ распоряженіяхъ начальствующихъ лицъ, о мѣрахъ по части продовольственной, по вооруженію и обмундированію. Но одинъ фактъ не подлежитъ сомнѣнію и перейдетъ въ потомство въ томъ видѣ, какъ мы говоримъ о немъ теперь—фактъ безпримѣрнаго мужества русской арміи и ея безпредѣльной преданности своему Верховному Вождю. Никто не сомнѣвается, какимъ именемъ историкъ назоветъ защиту Баязета, осаду Плевны и зимній переходъ чрезъ Балканы, и имя это не будетъ, конечно, "распущенность, упадокъ дисциплины, антиправительственныя стремленія" и т. д.

Если отъ этой арміи, отъ этой части народа, мы обратимся къ самому народу, ее выставившему, то и здѣсь увидимъ довольно "странное" явленіе. Не говоримъ о всякихъ пожертвованіяхъ на нужды арміи, о горячемъ сочувствіи успѣху дѣла — все это разумѣется само собою. Мы говоримъ о сознательномъ отношеніи къ войнѣ и къ ея задачѣ. Всѣ помнятъ настроеніе общества въ эпоху Крымской войны. Конечно, и тогда большинство народа желало успѣха русскому оружію, но желало его такъ, какъ оно пожелало бы его и во всякой другой войнѣ. Подъ этими формальными, оффиціальными ножеланіями не таилось никакой живой силы, не слышалось никакой внутренней связи между человѣкомъ и его славословіями. Война имѣла чисто государственный характеръ, и если взывала къ какомунибудь чувству, то развѣ къ тому, что мѣтко названо было "оффиціальною народностью".

Въ 1877 году Россія выступила, какъ живая народность, въ сознаніи своего историческаго значенія. Этотъ признакъ современнаго настроенія есть великое пріобрѣтеніе. Духу, ожившему въ насъ, не суждено уже умереть, чѣмъ бы ни кончилась начатая война. Но если мы спросимъ себя, что воспитало въ насъ этотъ духъ, намъ придется перечислить все, что сдѣлано Царемъ-Освободителемъ ради возвышенія человѣческаго достоинства въ народѣ. Развѣ крѣпостной крестьянинъ могъ бы такъ соболѣзновать о безправіи болгарскаго крестьянина, онъ, котораго имущество, трудъ, семейная честь нахо-

дились въ безконтрольномъ распоряжении господина? Развѣ неравноправность христіанъ съ мусульманами могла бы возмущать общество,
привыкшее къ практикѣ старыхъ уѣздныхъ судовъ и палатъ, къ
страшному зрѣлищу наказанія плетьми, къ допросамъ съ "пристрастіемъ", ко всему, что теперь отошло въ область преданій? Коротко
говоря: Высочайшій манифестъ къ болгарамъ былъ бы невозможенъ
двадцать лѣтъ назадъ.

Эта одухотворенная народность выступила на врага, предводимая тою великою историческою силой, которая въ свое время силотила Россію, ввела ее въ кругъ европейскихъ народовъ и сдёдалась рычагомъ всёхъ внутреннихъ преобразованій. Россія выступила, предводимая своимъ Царемъ, тѣмъ самымъ, который одухотворилъ ее. Повый итогъ и неизмъримо важный! Существовала цълая теорія, доказывавшая, что зачатки самоуправленія, гласный судъ, нікоторая свобода печати и т. д. суть явленія; несовмъстныя съ достоинствомъ и значеніемъ государственной власти. Доказывалось, что реформы 1861—1871 годовъ дали оружіе какому-то "обществу" и ослабили значеніе правительства; что настало время вооружить и правительство разными способами, необходимыми для борьбы съ воображаемымъ врагомъ. 1877-й годъ показалъ, насколько состоятельна эта теорія, противополагавшая другъ другу общество и правительство. На дёлёнародъ и Царь выступили въ своемъ историческомъ единствъ и оргаимческой связи. Оказалось, что авторитеть власти не только не поколебался отъ реформъ, но власть эта сдёлала успёхи вмёстё съ народомъ, участвовала въ его развитіи, выросла нравственно, вмёстё съ нравственнымъ возрожденіемъ страны.

Великій организмъ дѣлалъ свое историческое дѣло, и ретивые охранители оказались въ положеніи дітей, полагающихъ, что огромная машина действуеть потому, что они сидять подлё и помахивають своими кнугиками и палочками. Спасителямъ отечества данъ великій урокъ. На будущее время имъ следуетъ помнить, что ихъ теоріи ведутъ не только къ комическимъ положеніямъ, но и къ грустнымъ выводамъ для того дёла, которому они думаютъ служить. По ихъ теоріи, государственная власть не можетъ "вынести" ни малівшей доли того, что имъ угодно называть "уступками обществу". Такая теорія довольно выгодна въ томъ отношеніи, что каждый "охранитель" можеть стяжать себъ славу и даже мъсто спасителя отечества, сопряженное съ разными выгодами. Но едва ди она окажется выгодною для спасаемаго. Государственная власть, особенно въ Россіи, есть историческій элементь нашей народности и, какъ историческій элементь, -- способна жить, крыпнуть и развиваться вмысты съ народностью, примёняясь къ условіями и требованіямъ времени. Это

и доказано всѣми событіями новѣйшей исторіи. По охранительной же теоріи выходить, что государственная власть неспособна къ развитію, что въ самомъ существѣ ея лежить начало застоя, и что послѣднее ея слово — non possumus, прославленное римскимъ первосвященникомъ!

Практическое примѣненіе подобныхъ началъ причинило, въ свое время, не мало частнаго вреда, но въ общемъ оно не давало достаточно серьёзныхъ результатовъ. Народный организмъ жилъ своею жизнью и былъ твердъ вѣрѣ въ своего Верховнаго Вождя. Но настали времена, болѣе серьёзныя, когда всякій обязанъ провѣрить свое міросозерцаніе, посмотрѣть на дѣло прямо и приготовиться къ дѣйствительной работѣ.

Чёмъ бы ни кончилась начатая нами война, никто не можетъ сомнъваться, что Россія принуждена будеть работать много и долго надъ своими внутренними делами. Экономическій быть, финансы, народное образованіе, часть медицинская, пути сообщенія, торговля, паспорты, тюрьмы — все потребуетъ серьёзной работы, действительныхъ, энергическихъ мъръ исправленія. Здъсь не будетъ уже мъста пустой игръ въ слова, въ "охранительныя" или "разрушительныя" побрякушки, въ застращиванье или въ пропаганду, въ роль спасителей отечества или вожаковъ соціализма. Россія будетъ нуждаться въ дили, въ истинныхъ рабочихъ силахъ, честно исполняющихъ свой долгъ. А такую работу нельзя вести безъ величайшаго взаимнаго довёрія, безъ уваженія человёка къ человёку, безъ тёснаго союза власти съ обществомъ. Система полумъръ, взаимное подозръніе, торопливыя операціи надъ тімь, что едва родилось на світь, измівненіе на практик' того, что существуєть по букв закона, организованное недовъріе ко всему, что носить на себъ признаки жизнивсе это убъетъ живыя силы страны, заставитъ прятаться всвхъ лучшихъ людей и выброситъ наверхъ тъхъ, кому не съ руки бодрая, сильная, разумная Россія, а нужна Россія сфренькая, вялая, полуграмотная, потому что въ такой Россіи и они могутъ играть роль людей.

Не мѣсто и не время говорить о формахъ, въ которыхъ проявится эта новая работа. Не въ формахъ и дѣло. Наилучшія формы, какъ показываетъ ежедневный опытъ, могутъ быть обращены во вредъ дѣлу. Мы говоримъ о направленіи, о духѣ той работы, отъ которой зависитъ возрожденіе Россіи Для оцѣнки же направленія мы имѣемъ надежное мѣрило. Взывайте къ лучшимъ, благороднѣйшимъ чувствамъ человѣка, дайте просторъ его разуму и душевнымъ силамъ, и вы сдѣлаете общественное дѣло личнымъ дѣломъ каждаго, привлечете на службу отечеству лучшія его силы. Наоборотъ: отно-

ситесь къ людямъ, какъ къ предполагаемымъ врагамъ, поселяйте вездѣ недовѣріе и страхъ, смотрите на самыя скромныя выраженія неудовольствія, какъ на измѣну отечеству—вы оттолкнете все доброе и живое, и страна сдѣлается игралищемъ недостойныхъ искателей приключеній, хищниковъ, честолюбцевъ, прикрытыхъ громкимъ именемъ "охранителей".

"Мы ничего лучше не дѣлаемъ, — говорила Екатерина II въ своемъ Наказѣ, — какъ то, что дѣлаемъ вольно, непринужденно, и слѣдуя природной нашей склонности". Величайшая задача политики заключается именно въ томъ, чтобъ обратить "природныя склонности" людей на пользу страны.

# миръ съ турціей.

Можетъ ли побѣдоносная Россія заключить миръ съ побѣжденною Турцією соотвѣтственно цѣлямъ войны и своимъ интересамъ?

Этотъ странный и неожиданный вопросъ возникъ въ области дипломатіи какъ разъ въ ту минуту, когда русскія войска совершили безпримърный въ военныхъ лътописяхъ переходъ чрезъ Балканы, плънили шинкинскую армію и стали угрожать Константинополю.

Въ эту минуту, когда страшная борьба готова была придти къ концу, заговорили разные "интересы" третьихъ лицъ, и Россіи было заявлено, что она, положившая чуть не 100.000 храбрыхъ воиновъ, истратившая сотни милліоновъ рублей, не можетъ заключить мира, котораго желаетъ сама Турція. Такъ поступила Англія, сразу нарушившая свой "честный нейтралитетъ" введеніемъ безикскаго флота въ Дарданеллы. Болѣе тяжелаго оскорбленія не получалъ еще ни одинъ народъ.

Нѣтъ, бывали подобные "случаи" и съ другими державами. Но они никогда не вели къ добру. Наполеонъ III остановилъ, въ 1866 году, побѣдоносное шествіе Пруссіи въ Германіи; онъ провелъ между сѣверомъ и югомъ Германіи майнскую линію. Что же вышло? Что вышло изъ того, что вся Германія увидѣла во Франціи главную помѣху для достиженія ея національной цѣли? На это отвѣтили событія 1870 года.

Теперь вся Россія будеть знать и помнить, кто стоить на ея пути, кто "заинтересовань" рабствомь христіанскихь народовь на Востокь, кто изміннически старается воткнуть намъ шпагу въ спину. Разсчеть наступить рано или поздно. Политика Биконсфильда упрочила въ сердцахъ русскихъ тѣ чувства, о которыхъ могуть пожальть его преемники.

Но это дѣло будущаго. Въ данную минуту Россія должна рѣшить для себя предложенный выше вопросъ: имѣетъ ли она право заключить миръ *сама*, или должна принять его, въ видѣ милости, отъ нѣкотораго европейскаго ареопага?

Повидимому, апелляція Англіи къ "ареопагу" имѣетъ свои основанія, если принять въ разсчетъ 7-ю ст. Парижскаго трактата. Статья эта гласитъ, что державы, подписавшія трактатъ, обязуются уважать независимость и территоріальную неприкосновенность Порты, совмѣстно обезпечиваютъ точное исполненіе этого обязательства и потому будутъ разсматривать каждое дѣйствіе, направленное противънего, какъ вопросъ общаго интереса.

Такая статья, очевидно, не могла имѣть того практическаго значенія, какое вытекаеть изъ ея буквальнаго смысла. "Точное" исполненіе такого "условія" требовало бы провозглашеніи вычнаго нейтралитема Турціи съ установленіемъ надъ нею покровительства всѣхъ державъ-поручительницъ. Но этого не было и не могло быть сдѣлано. Въ сущности, ни одна изъ европейскихъ державъ не отказывалась отъ мысли такъ или иначе вмѣшаться въ турецкія дѣла, и никто, съ другой стороны, не воспрещалъ Турціи вести войну.

Мало того: трактатъ не только не воспрещаетъ, но дозволяетъ модобныя войны. На это ясно указываетъ 8-я статья трактата. Вотъ ея содержаніе:

"Еслибъ между Высокою Портою и одною или многими державами, подписавшими трактатъ, возникли несогласія, грозящія сохраненію ихъ отношеній, то Высокая Порта и каждая изъ этихъ державъ, прежде итмъ прибпінуть къ силь, дадутъ прочимъ сторонамъ возможность предупредить эту крайность мърами посредничества".

Эта статья весьма знаменательна. Въ ней нельзя не видъть санкціи 7-й статьи и, притомъ, санкціи единственной во всемъ трактатъ. Ничего другого "высокія договаривающіяся стороны" не могли ни сказать, ни придумать. Логическое послъдствіе 7-й статьи, повторяемъ, было бы провозглашеніе въчнаго нейтралитета Турціи съ установленіемъ нъкотораго всеевропейскаго надъ нею покровительства. Но такъ какъ подобная мъра была невозможна, такъ какъ за Турціей было оставлено право войны, то это же право должно было оставить и за другими "сторонами", потому что ни одна изъ нихъ не могла же обязаться, въ угоду Англіи, даже не защищаться отъ Турціи и сносить отъ нея всъ оскорбленія. Разъ право войны было оставлено, что оставалось дълать? То именно, что сдълала 8-я статья трактата.

Державы обязались, въ случав "возникновенія несогласій" между ними и Турціей, прежде начатія войны, дать прочимъ сторонамъ

возможность уладить несогласіе своимъ посредничествомъ. Но если "посредничество" не состоится? Если война будетъ объявлена, въ силахъ ли Парижскій трактатъ отмѣнить общеизвѣстные закены и права войны? Война есть война. Ни одинъ народъ, начавшій кровопролитіе, положившій тысячи жизней и принесшій неисчислимыя жертвы, не можетъ быть связанъ, въ своихъ требованіяхъ при заключеніи мира, ничѣмъ другимъ, кромѣ указаній собственнаго благоразумія.

Въ такомъ именно положении находится Россія. Она свято исполнила Парижскій трактать и спеціально его 8-ю статью. Съ 1875 года, она не только "дала возможность прочимъ сторонамъ уладить несогласіе", но не сдълала ни одного шага безъ Европы. Въ первый разъ она выступила вмёстё съ Австріей и въробкихъ выраженіяхъ напомнила Турціи о принятыхъ ею на себя обязательствахъ относительно христіанъ. Потомъ послідовалъ Берлинскій меморандумъ, подписанный тремя восточными имперіями и предложенный прочимъ державамъ. Англія отв'ятила на него посылкою своего флота въ Безикскую бухту. Затъмъ, послъ сербско-турецкой войны, оконченной, благодаря русскому ультиматуму, последовала константинопольская конференція. Она тянулась, тянулась, истощая теривніе и матеріальныя силы Россіи, принужденной мобилизовать свою армію. Горькія минуты переживала тогда Россія. Она видёла, какъ предъ нахальною надменностью турокъ дипломатія пятилась назадъ, и нашъ посолъ дёлалъ уступку за уступкой. Но конференція принесла свою пользу. Вся Европа признала и подписала, что турецкіе порядки невозможны. Такое заявленіе не разрѣшило, однако, вопроса. Грустно разошлась конференція; съ еще большею грустью смотръль на ея "успъхи" русскій народъ. Чаша униженія не была еще выпита до дна. Предвидёлся лондонскій протоколь, уже ничего не разрёшавшій, ничего не объщавшій, и новый оскорбительный отказъ Турціи.

Я привелъ здѣсь эти воспоминанія вовсе не для того, чтобъ заставить читателей вновь пережить горькія минуты недавняго прошлаго. Я привелъ ихъ, какъ доказательство, что Россія выполняла 8-ю статью Парижскаго трактата не только честно, но свыше мѣры, часто въ ущербъ собственному самолюбію. Вмѣсто "посредничества", она встрѣтила оскорбленія, пламенныя статьи туркофильской печати, интриги Биконсфильда. Послѣ того, какъ все для нея дорогое было поругано, война была объявлена.

Гдѣ же, спрашивается, основанія требовать, чтобъ она заключила миръ не иначе, какъ на условіяхъ, предварительно одобренныхъ другими державами? Если мы гдѣ нибудь и можемъ найти эти основанія, то никакъ не въ Парижскомъ трактатѣ—его предписанія вы-

полнены до конца. А другихъ законных основаній къ вмѣшательству въ наши переговоры съ Турціей нѣтъ.

Спора нѣтъ, что отдѣльныя державы, подписавшія трактатъ, могутъ найти предлогь къ объявленію войны Россіи въ области своихъ собственныхъ интересовъ. Пессимисты рисуютъ уже картину того, какъ Англія увлекаетъ Австрію, и обѣ державы идутъ на насъ одна въ тылъ, а другая во фронтъ отъ Галлиполи! Никто не знаетъ еще намѣреній Австріи. Не подлежитъ, однако, сомнѣнію, что ея интересы не были до сихъ поръ затронуты, да и не могли быть затронуты, по той причинѣ, что они группируются въ земляхъ, непосредственно прилегающихъ къ этой державѣ. Поэтому, она всегда можетъ быть удовлетворена безъ ущерба для главной цѣли начатой нами войны.

Что касается Англіи, то, конечно, ея "интересы" до того неопредъленны, до того требують себъ всемірнаго жертвоприношенія, что они уже давно затронуты и будуть задёты вездё, гдё ни покажется Россія! Но врядъ ли ея вмішательство приведеть къ желанной цёли. Если она хочеть спасти Турцію, то пусть не препятствуеть заключенію мира, въ условія котораго, какъ ей изв'єстно, не входить завладёніе Константинополемь. Вся нынёшняя ея политика клонится именно къ тому, чтобъ затянуть время, заставить насъ заключить долговременное перемиріе, дать нашей арміи немножко растаять, а туркамъ немножко собраться съ силами, себъ дать время собрать на насъ европейскую коалицію и т. д. Мы можемъ попасть въ серьезную ловушку. Единственное средство выйти изъ западни-идти на Константинополь и немедленно занять Галлиполи. Тогда, минировавъ какъ слъдуетъ Дарданеллы, мы можемъ спокойно разговаривать съ Англіей и добиться необходимыхъ для насъ условій мира. По бого долже чей правод пададод в водного

Еслибъ мы имѣли дѣло съ одними турками, походъ на Константинополь, при всей своей эффектности, могъ бы оказаться безполезнымъ. Турція готова подписать наши условія, потому что мы, всетаки, оставляемъ ее въ живыхъ. Но вмѣшательство Британніи вынудинть насъ на этотъ походъ, потому что мы не можемъ оставить неразрѣшеннымъ вопросъ, стоившій намъ столько крови и матеріальныхъ жертвъ.

Въ 1866 году, Наполеонъ III остановилъ Пруссію и положилъ извъстные предълы Съверо-Германскому Союзу. Но, во-первыхъ, Пруссіи были сдъланы уступки по главнымъ пунктамъ: по исключенію Австріи изъ Германіи и по образованію изъ центральныхъ и съверныхъ государствъ союза на новыхъ началахъ. Во-вторыхъ, несмотря на это, послъдствіемъ "майнской линіи" была война 1870 года, стоившая дороже всъхъ той же Франціи.

Теперь намъ предлагаютъ уйти изъ Турціи ни съ чъмъ. Побѣдоносному народу, совершившему чудеса храбрости и искусства, говорятъ: твои побѣды — не побѣды, твое самоотверженіе смѣшно, твоя кровь дешевле воды, твое мужество ничего не доказываетъ, твои интересы не имѣютъ значенія. Вы племя илотовъ! Вы вздумали освобождать какихъ-то презрѣнныхъ варваровъ, которыхъ даровой трудъ необходимъ для нашихъ промышленныхъ выгодъ. Мы позволили вамъ подурачиться, побиться лбомъ въ стѣну — теперь идите домой, а мы посмотримъ, что можно для васъ сдѣлать...

Не расшевеливайте, господа, этого народа! Не ставьте его судьбы на карту! Посылая его домой, вы указываете ему дорогу на Константинополь. Подумайте о томъ, что Радецкому и Скобелеву ближе идти на Царьградъ, чѣмъ возвращаться черезъ Дунай, особенно, если вы заставите ихъ идти съ пустыми руками...

20-го января 1878 г.

#### РОКОВАЯ МИНУТА.

Биконсфильдъ былъ встръченъ оваціями, въ домъ Гладстона выбиты стёкла, оппозиція сблизилась съ министерствомъ, англійскій флоть вошель въ Босфоръ... Что это? простая демонстрація, запугиваніе или начало новаго фазиса войны? Богъ знаетъ! Великія историческія событія—говориль покойный Самаринь—не приходять съ развернутыми знаменами и съ барабаннымъ боемъ. Разсказываютъ, ради смѣха, что, въ 1756 году, Фридрихъ ІІ-й потрепалъ по плечу одного изъ своихъ старыхъ гренадеровъ и сказалъ: "Ну, пріятель, начинается семилътняя война!" Въ такое же положение можетъ попасть всякий "оракуль", ръшающійся предречь, что выйдеть изъ такого или другого положенія вещей. Исторія идеть своимъ ходомъ, потому что въ ней дъйствуютъ силы, накопленныя цълыми покольніями, разрышаются вопросы, поставленные въками. Гдъ были мы, когда зарождался, множился и развивался русскій народъ? Гдв были даже ближайшіе наши предки, когда Константинополь быль турками и православные народы Востока подпали подъ мусульманское иго? Не мы поставили Россію лицомъ къ лицу съ мусульман. скою ордою; не мы указали нашему отечеству путь къ Черному морю; не мы связали его судьбу съ судьбами христіанства и славянства на Востокъ. Въ хорошія и дурныя времена нашей исторіи, и тогда, когда въ челв народа стояло правительство, проникнутое сознаніемъ интересовъ Россіи, и тогда, когда государственная власть принадлежала людямъ почти нерусскимъ, великая сила влекла насъ къ Черному морю и на Балканскій полуостровъ. Предъ нами проходять тони и Петра Великаго, и Миниха, и Екатерины съ ея сподвижниками, и Кутузова, и Дибича-Забалканскаго... Какая же личная воля можеть сказать громадной странь: стой! все уже сдылано, и ты не пойдешь дальше?

Люди не создають исторіи; они могуть служить ей, ділаясь орудіями дійствующих въ ней силь, стремясь къ разрішенію ею указанныхъ цівлей. Они не могуть стать выше исторіи. Если, въ дътскомъ своемъ тщеславіи, они возмечтаютъ подняться надъ нею, исторія накажеть ихъ. Она пройдеть мимо ихъ; бытіе ихъ обратится въ призракъ, въ отрицательную величину, какъ бы ни были велики ихъ таланты и умъ. Исторія прошла мимо Меттерниха, несмотря на то, что это быль одинь изъ умнвишихъ людей своего времени и оставался во власти болёе сорока лёть. Благодаря ему, сама Австрія едва не обратилась въ призракъ. Его политика подготовила исключеніе ея изъ Германскаго Союза, потерю лучшихъ ея областей и раздівленіе на Австро-Венгрію. Истинный историческій дівнтель долженъ служить исторіи, а служить исторіи значить върно и безбоязненно служить своему народу, быть съ нимъ заодно, не отдёляться отъ него ни въ радостяхъ, ни въ горестяхъ. Тогда человъкъ самъ сдвлается историческою силою, потому что въ исторіи никто не бываетъ крѣпокъ своею собственною силою: она дается человъку народомъ и общеніемъ съ нимъ. Тщетно люди думають своими руками задержать ходъ исторіи-она никого не спрашиваеть.

Вотъ почему, не будучи пророкомъ, можно сказать, что предполагаемой конференціи не удастся задержать событій. Если балканскому вопросу суждено получить какое нибудь разръшеніе, то, конечно, не на конференціи. Припомнимъ событія хотя бы послёднихъ двухъ лътъ. Началось герцеговинское возстаніе. Для "разръшенія вопроса" сочиняется извъстная нота Андраши, подписанная Австріей и Россіей; за нею последоваль Берлинскій меморандумь. Но оба эти акта оказались только интермедіей между герцеговинскимъ возстаніемъ и сербско-турецкою войною. Русскій ультиматумъ остановилъ разгромъ Сербіи. Послёдовали константинопольская конференція и лондонскій протоколь---нован интермедія между сербско-турецкою и русско-турецкою войною. Теперь новая конференція. Чёмъ ей суждено быть? Опытъ подсказываетъ, что-новою интермедіей между русско-турецкою и всеевропейскою войною, если только Европа не рвшится признать условій мира, предложенныхъ Россіей Турціи, или если Россія не ръшится на отказъ отъ всего, что куплено ея дорогою кровью и кровавымъ потомъ. Но конференція имфетъ и серьёзную сторону. Время дипломатическихъ переговоровъ заставитъ насъ пережить всё тё горькія минуты, какія мы испытали во время константинопольской конференціи и обсужденія лондонскаго протокола, но съ слъдующею капитальною разницею:

Тогда война была еще въ области предположеній. Ее можно было желать и не желать. Горьки были оскорбленія, испытанныя нами отъ

Турціи, но, для своего утёшенія, можно было принять извёстную теорію о раздёленіи обиды между шестью державами, участвовавшими на конференціи. Теперь война—совершившійся фактъ. На глазахъ у всёхъ громадныя жертвы, принесенныя русскимъ народомъ. Нётъ уже людей, разсуждающихъ за и противъ войны, но всё помышленія остановились на одномъ вопросё: извлечетъ ли Россія всё выгоды отъ своихъ великихъ побёдъ и безчисленныхъ жертвъ, или суждено заключить позорный миръ съ тёмъ, чтобъ снова начать войну чрезъ нёсколько лётъ.

Это вопросъ не самолюбія и не отвлеченной чести. Это вопросъ законный, потому что наши требованія относительно Турціи опредъленны и точно соотв'єтствують цілямь начатой нами войны. Читателямь изв'єстны уже предварительныя условія мира, подписанныя, вмісті съ заключеніемь перемирія, въ Адріанополі. Всі могли замітить, что эти условія выдвигають на первый плань интересы христіанскихь народностей Балканскаго полуострова. Требованія, относящіяся до вознагражденія Россіи, высказаны въ общихь и довольно упругихь выраженіяхт. Стало быть, мы остались в'єрными принятой на себя задачі. Противь этой ціли не протестовала ни одна европейская держава, да и не могла протестовать, потому что ті же великія державы, на той же константинопольской конференціи, признали полную несостоятельность турецкаго управленія въ христіанскихь областяхъ.

Для чего же предложена конференція? Здісь возможны три: предположенія. Первое изъ нихъ состоить въ томъ, что нъкоторыя европейскія державы, ділая видь, что согласны съ Россіей относительно бъдственнаго положенія турецких в христіань, разглагольствуя въ томъ же духъ на константинопольской конференціи, имъли въ виду только втравить Россію въ войну съ темъ, чтобъ, дождавшись нвкотораго истощенія нашего, вдругь нагрянуть на насъ съ фронта и съ фланга и потомъ надолго покончить и съ нами и съ этими противными славянами. Зрёлище торжественное! Русскія войска, атакованныя англичанами и австрійцами, принуждены бъжать и даже капитулировать, турецкіе башибузуки снова вводятся въ Болгарію и начинаютъ летописную резню во славу Англіи и подъ звуки австрійской музыки... Нужно сказать, что такое предположеніе довольно распространено. Много есть людей, блёднёющихъ отъ такой перспективы. Спора нѣтъ, что такой "маневръ" физически возможенъ. Но есть некоторыя вещи, невозможныя нравственно. Англія, конечно, не прочь провести болгарскихъ гіенъ и шакаловъ подъ звуки своего народнаго гимна и во славу консервативныхъ принциповъ, такъ удачно представляемыхъ министерствомъ Биконсфильда. Но

одна Англія не можеть сділать этого. Какь ни великь ея задорь, ея войска вридъ ли могутъ помфряться съ нашими одинъ на одинъ. Англіи нужна Австрія. Положимъ, что планъ изгнанія русскихъ и избіенія всёхъ славянь улыбается разнымь венграмь. Но, кромѣ венгровъ, въ Австріи есть и другія народности, и съ ихъ симпатіями приходится вести счеты. Не придется ли ради избіенія болгаръ начать кое-какія избіенія и у себя дома? Положимъ, что и эта мысль не противна венгерскимъ политикамъ. Но Австрія не отказывается отъ мысли имъть извъстный "престижъ" на Востокъ, а едва ли такому престижу будеть содъйствовать іезуитская комбинація въ родъ вышеизложенной и роль всеславянскаго палача. Притомъ, Австріи слѣдуетъ помнить, чѣмъ она расплатилась за подобный маневръ, совершенный въ 1854 году. Князь Горчаковъ-тогда нашъ посланникъ въ Вѣнѣ -- вышелъ, говорятъ, блѣдный изъ вѣнскаго министерства иностранныхъ дёлъ въ 1856 году. Пусть оглянется Австрія на все совершившееся съ того времени и разсудить, что принесла ей утрата русскаго союза. Не надо забывать, наконецъ, что въ 1854 году мы только начинали войну и не имъли еще нижакихъ успъховъ. А теперь русскія войска находятся почти въ стьнахъ Константинополя, послё цёлаго ряда неслыханныхъ подвиговъ. Отнять у насъ результаты этихъ победъ нельзя безнаказанно. Не теперь, такъ въ близкомъ будущемъ мы сведемъ счеты и не въ Адріанополь, а гдь-нибудь поближе къ нашей западной границь.

Обращаемся ко второму предположенію. На первый взглядъ оно покажется парадоксальнымъ, но въ дъйствительности имъетъ себя больше в роятія, чти первое. Конференція предложена потому, что условія мира, представленныя нами Турціи, оставляють это государство въ живыхъ и въ обладаніи Константинополемъ. Еслибъ Россія, разгромивъ Турцію, предложила заинтересованнымъ державамъ раздиль этой страны, нътъ сомнънія, такое заявленіе нашло бы себъ полное сочувствіе и въ Лондонь, и въ Вънь. И тамъ, и здъсь, повидимому, вкоренилось убъжденіе, что объ державы непремънно должны вышрать отъ русско-турецкой войны, что для Австріи последуетъ округление границъ, а для Англи приобретение Египта. А вотъ предварительныя условія мира стремятся разр'єшить вопросъ между балканскими христіанами, съ одной, и Портою, съ другой стороны, безъ всякой "доли" для другихъ державъ. Inde irae. Но если вопросъ ставится на такую почву, почему же австро-англійская политика претендуетъ спеціально на названіе туркофильской? Не придется ли черезъ нъсколько времени услышать обвинение Россіи въ томъ же преступленіи? Это даже весьма в роятно, потому что Россія можетъ сблизиться съ Турціей на почвъ предложенныхъ ей мирныхъ условій, а Великобританнія не можеть въ данную минуту "обезпечить свои интересы" иначе, какъ занявъ Константинополь, и занявъ его надолго. Насколько это будеть согласно съ интересами другихъ державъ, спеціально Италіи и Франціи—мы не знаемъ. Знаемъ только, что это будеть противно интересамъ Турціи, и, можеть быть, намъ придется вводить въ Константинополь свои войска, для защиты турокъ отъ англичанъ и для огражденія всей Европы отъ безмѣрныхъ притязаній Британніи.

Изъ условій мира ясно, что Россія желаетъ оставить неприкосновенными земли Балканскаго полуострова, что ни одна доля ихъ не должна достаться какой бы то ни было европейской державѣ, что, по ея мнѣнію, балканскій вопросъ долженъ разрѣшиться путемъ уступокъ, сдѣланныхъ турками христіанскимъ народностямъ, обитающимъ на полуостровѣ, и что въ этомъ дѣлѣ должны быть только двѣ стороны.

Иныя европейскія державы, повидимому, другого мнѣнія. По ихъ воззрѣнію, изъ балканскаго вопроса возможно два выхода: или турки должны остаться господами на всемъ полуостровѣ, или Европейская Турція подлежитъ раздѣлу между европейскими державами. Россія идетъ къ другому выходу: она полагаетъ, что балканскія земли должны получить другое устройство, согласное съ интересами христіанскихъ народностей Турціи, но что онѣ должны остаться внѣ территорій разныхъ европейскихъ государствъ. Такое рѣшеніе вопроса, очевидно самое справедливое, потому что, въ противномъ случаѣ, христіане промѣняли бы однихъ господъ на другихъ и навсегда лишились бы возможности существовать самостоятельно.

Этотъ общій планъ нисколько не видоизмѣняется тѣмъ, что Россія требуетъ для себя извѣстныхъ вознагражденій. Во-первыхъ, эти требованія касаются самыхъ законныхъ ея интересовъ на Черномъ морѣ; во-вторыхъ, ни одна изъ балканскихъ земель не будетъ принесена въ жертву этой цѣли. Опираясь на правоту своихъ намѣреній, Россія можетъ спокойно выслушивать крики о ея властолюбіи и завоевательныхъ помыслахъ.

Остается третье предположеніе. Оно состоить въ томъ, что конференція предложена ради спасенія "престижа" нѣкоторыхъ европейскихъ державъ и ради того, чтобъ немного попортить предложенныя нами условія мира, не касаясь существенныхъ его пунктовъ. Съ этой точки зрѣнія она не представляетъ ничего особенно страшнаго въ данную минуту. Но она опасна для будущаго. Такая конференція созывается во имя соблюденія Парижскаго трактата 1856 года, т.-е. такого акта, который долженъ быть уничтоженъ и уже разорванъ по клочкамъ, какъ символь зависимости Россіи и

рабства балканских христіанъ. Сохраните Парижскій трактатъ, и вы откроете возможность "державамъ-поручительницамъ" вмѣшиваться въ балканскія дѣла на *легальномъ* основаніи. Между тѣмъ, теперь рѣчь идетъ именно о томъ, чтобъ Румынія, Сербія, Черногорія, Болгарія, Боснія и Герцеговина жили и развивались самостоятельно, безъ указки непрошенныхъ опекуновъ, .безъ полицеймейстеровъ европейскаго равновѣсія.

Россія взяла въ свои руки это знамя и донесетъ его до конца. Она можетъ пойти на конференцію только въ томъ случав, если большинство европейскихъ державъ заранве согласится на предложенныя ею условія мира, и конференція соберется только для провозглашенія ввчной памяти Парижскому трактату, позорному для Россіи, гибельному для христіанскихъ областей Турціи и губительному для Европы, потому что въ немъ зародышъ и нынвшней войны.

Что такое Парижскій трактать? Попытка заживо похоронить ністолько милліоновь турецких христіань и положить подь спудь громадную страну съ 80-милліоннымь населеніемь, т.-е. сділать невозможное, противоестественное, неисторическое. Для того, чтобь Парижскій трактать могь быть исполнень "въ точности", нужно было бы вырізать всіхъ турецких христіань и запретить русскому народу размножаться, собираться съ силами, улучшать свой внутренній быть. Нужно было бы запретить русскому царю освободить крестьянь, улучшать войско, строить желізныя дороги, основывать самоуправленіе—словомь, ділать все, что уже сділано въ посліднія двадцать літь. Коротко говоря, нужно было бы остановить исторію.

Теперь Россія вырвалась изъ путъ. Она стоитъ передъ Европою въ сознаніи своего права и своей силы. Все, чего она требуетъ, законно и разумно. Все, что говорятъ ей, исполнено лжи и лицемърія. Она не дастъ себя заковать вновь.

"Намъ нужно быть готовыми", сказалъ государь на разводъ. Будемъ же готовы на все, въ твердой увъренности, что въ Россіи не найдется руки, способной подписать гнилой и постыдный миръ.

### ЧТО ДЪЛАТЬ СЪ АНГЛІЕЙ?

Journal de St.-Pétersbourg тоже разсердился! Въ очень горячей, даже иламенной статъв, онъ доказываетъ, что поведеніе Англіи, наконецъ, ни на что не похоже. Онъ взываетъ къ Европв, прося ее воздвиствовать на продерзостнаго нарушителя общественнаго спокойствія Европы. Какъ, напримъръ, внушительны заключительныя слова "сердитой" статьи:

"Время дипломатическихъ изворотовъ и иносказательныхъ заявленій миновало, восклицаетъ газета (слава Богу!). Всѣ желаютъ мира. Одна Англія этому препятствуетъ. Потерпитъ ли это Европа? Если нѣтъ, то пусть привлечетъ она Англію къ отвъту предъ ея судилищемъ (гдѣ оно?) и заставитъ ее возстановить свои нарушенныя права выходомъ изъ проливовъ, съ обязательствомъ болѣе не входить туда. Если же потерпитъ, то свободѣ европейскаго континента наступитъ конецъ, и всеобщій миръ будетъ (а теперь нѣтъ?) поставленъ въ зависимость отъ британской политики".

Во-первыхъ, мы осмѣливаемся думать, что еслибъ русскія войска своевременно заняли Галлиполи, публицистамъ нашей французской газеты не предстояло бы нужды сочинять свои іереміады и кричать "караулъ" тамъ, гдѣ слѣдовало крикнуть "впередъ!" и гдѣ это "впередъ" было бы въ точности выполнено храбрѣйшею и самоотверженнѣйшею арміей въ мірѣ

"Время дипломатическихъ изворотовъ и иносказательныхъ заявленій—гремитъ публицистъ французской газеты—миновало". Да, миновало послѣ того, какъ Англія успѣла ввести свой флотъ въ Мраморное море, начать укрѣпленія на Тенедосѣ и вообще приготовить для себя такой "совершившійся фактъ", отъ котораго Россіи долго придется отдѣлываться. Послѣ того, говорю я, какъ Англія стала

твердою ногою въ Мраморномъ морћ и въ Дарданеллахъ, публицистовъ французской газеты неожиданно освнило откровение.

Теряясь въ догадкахъ, зачёмъ Англія хозяйничаетъ въ Турціи, и побёдоносно опровергая одну догадку за другою, публицистъ говоритъ наконецъ:

"Не безъ глубокаго сожалѣнія мы должны заявить, что странное положеніе, соблюдаемое англійскимъ правительствомъ, выдерживаетъ лишь одно объясненіе. Скомпрометированный своею нерѣшительною и неблагонамѣренною политикою, съ самаго возникновенія восточнаго кризиса и во все продолженіе войны, сентджемскій кабинетъ видитъ въ утвержденіи мира въ томъ видѣ, въ какомъ подготовили его санъ-стефанскія предварительныя условія, успъхъ для Россіи и ущербъ для британскаго обаянія на Востокъ. Ему необходимо или нанести пораженіе Россіи, или взять свое, противопоставляя совершеннымъ Россіею фактамъ факты, совершенные Англіей въ исключительную ея пользу".

Да когда же, позвольте спросить, сентджемскій кабинеть иначе смотрѣлъ на конечные результаты войны и успѣховъ Россіи? Что же другое могъ онъ усмотръть въ этихъ результатахъ, какъ не возвышеніе вліянія Россіи и умаленіе англійской диктатуры на Востокь? Для чего подняла на насъ Англія всю Европу въ 1854 году? Почему она съ опасливымъ подозрѣніемъ смотрѣла на наши пріобрѣтенія въ Средней Азіи? Почему... но этихъ "почему" можно набрать безконечно много изъ фактовъ современной исторіи, не говоря уже о современной войнь. Англія въ этомъ отношеніи всегда была послъдовательна и ришительна. Когда Англіи нужно было сорвать соглашеніе, состоявшееся по поводу Берлинскаго меморандума, она очень ръшительно послала свой флотъ въ Безикскую бухту и заставила всю Европу смотръть, сложа руки, на избіеніе болгаръ и сербовъ, прекращенное только русскимъ ультиматумомъ, проговорить множество дней на константинопольской конференціи и потомъ толковать о лондонскомъ протоколѣ. Это ли не рѣшительно?

Началась русско-турецкая война. Почему Англія сразу не приняла въ ней участія? Во-первыхъ, у нея не было союзниковъ; вовторыхъ, она, въ сущности, вовсе не была расположена воевать за "пѣлость и неприкосновенность Оттоманской имперіи"; въ-третьихъ, она разсчитывала, что турки, если не побѣдятъ Россіи, то ослабятъ наши денежныя и военныя средства, послѣ чего Англія воспрянетъ на защиту не Турціи, а своихъ интересовъ. Такъ она и поступила. Мы истратили милліардъ; мы потеряли множество войска. Потеря въ деньгахъ и людяхъ отозвалась на общемъ экономическомъ положеніи нашемъ. Тогда Англія выступила изъ своего "условнаго нейтрали-

тета" и выступила опять-таки *ръшительно*, прорвавшись въ Мраморное море съ явнымъ намъреніемъ основаться въ проливахъ и захватить на свою долю часть Турціи.

Итакъ, политика Англіи послѣдовательна и рѣшительна. "Благонамѣренна" ли она — это другой и совершенно праздный вопросъ, положительно не идущій къ дѣлу. Какъ въ частномъ быту, такъ и въ политикѣ "брань на вороту не виснетъ". Мы были бы очень счастливы, еслибъ Англія поносила насъ изо всѣхъ силъ за занятіе Галлиполи, подобно тому, какъ мы сердимся на нее за захватъ Мраморнаго моря. Гнѣвъ противника—признакъ собственнаго успѣха.

Мы хотёли держаться въ границахъ благонам ренности; мы смиренно подошли къ Константинополю; мы полюбовались издали на Галлиполи; мы заключили не окончательный миръ, а предварительныя его условія, подлежащія разсмотрёнію конгресса, конференцій или чего-то въ этомъ родё; мы очертили границы будущихъ славянскихъ державъ и самой Турціи зигзагами, напоминающими кружева и графически доказывающими, какъ заботливо мы "обходили" всякіе интересы. Мы стоимъ предъ результатами тяжелой геройской и славной войны съ тёмъ же недоумёніемъ, съ какимъ стояли въ тяжелые дни плевнинскихъ неудачъ.

Позволяемъ себѣ спросить публициста французской газеты, можно ли примѣнить къ этимъ дѣйствіямъ названіе поступковъ вызывающихъ? Мы вполнѣ согласны съ возможными здѣсь возраженіями и сами поспѣшимъ сдѣлать ихъ. Мы признаёмъ, что проблематичность мирныхъ условій, кружевныя границы предположенныхъ государствъ, безмолвіе предъ Константинополемъ, все это происходило отъ нашего вполнѣ безкорыстнаго отношенія къ дѣлу, отъ желанія показать наше уваженіе къ чужимъ интересамъ.

Но мы думаемъ также, что уроковъ, полученныхъ нами, слишкомъ довольно, и дальнѣйшее слѣдованіе по тому же пути подвергаетъ серьезной опасности всѣ добытые нами результаты войны.

Пора намъ понять, прежде всего, чего мы, кажется, не сознавали прежде, что Англія противилась и противится освобожденію балканскихъ славянъ не потому, чтобъ она "любила" турокъ и "не любила" славянъ, а потому, что прежняя Турція была покорнымъ орудіемъ ея владычества на востокть Европы. Поэтому паденіе Турціи логически означаетъ паденіе англійской диктатуры на Балканскомъ полуостровъ и возвышеніе русскаго вліянія на Востокъ. Это Англія понимаетъ очень хорошо, и мы не увъримъ ея въ противномъ никакими клятвами. Мы не должны пугаться этого результата, а должны идти ему навстръчу прямо. Мы должны сказать себъ, что Россія также имъетъ право на существованіе, и что оно несовмъстно съ диктатурою Англіи,

держащей весь свёть въ своихъ путахъ черезъ Гибралтаръ, Мальту, Суэцскій каналъ, Перимъ и т. д. Тенерь вопросъ состоитъ въ томъ: допустимъ ли мы, чтобъ Англія устроила намъ новый Гибралтаръ въ Дарданеллахъ?

Въ данномъ случав всякія апелляціи къ "Европв" неумвстны. Европа весьма основательно можетъ сказать намъ, что у нея нвтъ войскъ подъ Константинополемъ, близъ Галлиполи и у Босфора, и что если мы не можемъ сдвлать ничего, то что же можетъ сдвлать она? И Европа будетъ права.

Мы должны обратиться не къ Европъ, а къ собственному мужеству. Еслибъ въ Европъ у насъ былъ искренній другъ, онъ ничего не могъ бы посовътовать намъ кромъ слъдующаго:

- 1) Не выводить изъ Турціи ни одного солдата до подписанія окончательнаго мирнаго договора, на что мы имѣемъ право и въ силу предварительныхъ условій, гдѣ прямо сказано, что возвращеніе русскихъ войскъ послѣдуетъ по подписаніи окончательнаго договора.
- 2) Немедленно обратиться къ Портѣ съ категорическимъ требованіемъ, чтобъ она потребовала отъ англійскаго правительства удаленія его флота изъ Мраморнаго моря и вообще изъ предѣловъ турецкихъ морей.
- 3) Для обезпеченія этого требованія немедленно занять Босфоръ, укрѣпить его всѣми имѣющимися у насъ средствами и заявить турецкому правительству, что если англійскія суда не оставять его морей въ теченіе 48 часовъ, то наши войска вступять въ Константинополь.
- 4) Занять Галлиполи, для устройства тамъ укрѣпленій, на случай войны съ Англіею.
- 5) Если до свѣдѣній русскихъ властей дойдетъ, что положеніе его величества султана Абдуль-Гамида въ опасности, вслѣдствіе происковъ г. Лайарда, подготовляющаго ему участь Абдуль-Азиса—вступить въ Константинополь немедленно. Въ противномъ случаѣ Россіи не съ кѣмъ будетъ подписать окончательный мирный договоръ.

Такія міры могуть быть дійствительными, и онів однів могуть склонить Англію къ уступчивости. Она желаеть выиграть время и заставить насъ держать наготові огромную армію, словомь, разорять насъ страшными тратами, требуемыми неопреділеннымь положеніемь. Мы не можемь доставить ей этого удовольствія. Страна такъ уже много жертвовала на  $\partial n$ , о, что теперь ей не приходится жертвовать въ ущербь этому же ділу. Мы должны поставить вопросъ ребромь и одни можемь сділать это. Никакіе европейскіе трибуналы, къ которымь хочеть притянуть Англію Journal de St-Petersbourg, не помогуть намь. Напротивь, такіе возгласы служать до-

назательствомъ не силы, а безсилія. Подвиги нашихъ войскъ даютъ Россіи право говорить инымъ языкомъ—языкомъ державы, върующей въ правоту своего дѣла и нравственныя силы своего народа. Россія и не привыкла къ другому языку. Она помнитъ ультиматумъ по новоду сербской войны, помнитъ кремлевское слово Государя Императора, блистательно оправданное геройскою арміей.

Если истинныя намфренія Англіи обнаружились только теперь, объ этомъ нечего жальть, какъ это дьлаеть Journal de St.-Péters-bourg. Напротивъ, этому должно радоваться и смъло идти навстрычу дерзкимъ захватамъ всемірнаго опекуна. Въ этомъ върньйшее средство не только достигнуть своихъ цълей, но и избължать войны, которой никто никогда не избъгалъ уступками и робкими воплями о спасеніи.

#### ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Выходъ графа Дерби изъ состава англійскаго кабинета, очевидно, имѣлъ рѣшающее вліяніе на политику Англіи. Правительство королевы рѣшилось высказаться начистоту. Циркуляръ маркиза Сэлисбёри отчетливо опредѣлилъ взглядъ кабинета на предварительныя условія мира, заключеннаго нами съ Турціей. Правда, правительство не опредѣляетъ, чего оно хочеть; но зато оно съ необыкновенною ясностью показываетъ, чего оно не хочеть.

Оно не хочетъ большого славянскаго государства съ портами на Черномъ морѣ и Архипелагѣ,—государства, въ которомъ греческое меньшинство затерялось бы среди славянскаго большинства, — государства, чрезъ которое Россія могла бы получить прочное вліяніе на Востокѣ. Словомъ, оно не хочетъ прежде всего свободной и крѣпъой Болгаріи.

Оно не хочеть, далѣе, присоединенія къ Россіи Бессарабіи и Батума, такъ какъ чрезъ это Россія получила бы "преобладающее вліяніе на Черномъ морѣ".

Оно не хочетъ военнаго вознагражденія, назначеннаго Россіей въ свою пользу, такъ какъ, при неопредѣленности выраженій, въ которыхъ выражено это требованіе, "уплата эта можетъ быть потребована немедленно для того, чтобъ въ теченіе долгихъ лѣтъ тяготѣть надъ независимостью Порты, а также можетъ быть замѣнена болѣе обширною территоріальною уступкою или повести къ спеціальнымъ обязательствамъ, которыя турецкую политику во всемъ подчинятъ политикъ русской".

Вотъ чего не хочетъ англійское правительство. Этимъ оно косвенно, но очень прозрачно указываетъ и на то, чего оно хочетъ. Оно хочетъ, чтобъ нынъшняя война оказалась безъ всякихъ резуль-

татовъ какъ для славянскихъ народностей вообще, такъ и для Россіи. Оно хочетъ, чтобъ Россія вышла изъ нынѣшней войны ослабленною страшнымъ кровопусканіемъ, обезсиленною экономически, скомпрометированною во мнѣніи своихъ единоплеменниковъ и униженною въ своихъ собственныхъ глазахъ.

Какъ ни оскорбительно подобное желаніе, но нельзя не быть благодарнымъ маркизу Сэлисбёри за то, что онъ выразилъ его такъ отчетливо. Въ его циркулярной нотѣ чувствуется струя свѣжаго воздуха, отъ котораго мы совсѣмъ отвыкли во времена затхлыхъ переговоровъ съ министерствомъ Дерби. Прямодушный маркизъ выскавался начистоту. Теперь дѣло не за нимъ, а за нами.

Мы знаемъ, какихъ результатовъ войны не желаетъ Англія. Мы должны столь же прямодушно отвѣтить себп, желаемъ ли ихъ мы.

Желаемъ ли мы, да или нѣтъ, Болгарскаго княжества, въ границахъ, указанныхъ Санъ-стефанскимъ договоромъ? Желаемъ ли мы,
да или нѣтъ, упроченія нашего преобладанія на Черномъ морѣ?
Желаемъ ли мы, да или нѣтъ, справедливаго и необходимаго вознагражденія за жертвы, понесенныя нами во время войны, если
только этимъ "вознагражденіемъ" могутъ считаться проблематическіе триста милліоновъ, да армяно-грегоріанская пустыня, называемая Карскимъ пашалыкомъ? (Не говоримъ о Батумѣ, дѣйствительно
важномъ и необходимомъ).

Если нътъ, то будемъ играть отбой. Сознаемся, если существуетъ такое убъжденіе, что мы сдёлали ошибку, начавъ войну съ Турціей безъ предварительнаго разрѣшенія Европы, что мы пошли наугадъ, сами не зная зачёмъ и для чего, что мы втянулись въ войну, какъ неопытный юноша втягивается въ разорительныя предпріятія, какъ школьники тайкомъ курятъ папироску и потомъ бледневотъ, заслышавъ шаги школьнаго учителя. Сознаемся, что мы будемъ рады, если насъ выпустять живыми изъ этой передряги. Но если "сознаваться", то надо дёлать это скорее. Каждый день стоить намъ дорого, тогда какъ Англіи онъ ничего не стоитъ. Мы должны содержать на чужой сторонъ громадную армію; Англіи же ръшительно все равно, гдв находятся ея броненосцы: у береговъ ли Соединеннаго королевства, въ Безикской ли бухтв или въ Мраморномъ морв. Англія держить весь денежный рыновь въ своихъ рукахъ и, въ то время, какъ мы содержимъ армію еще безъ войны, она безъ арміи, пользуясь неопределенностью нашего положенія, обезцёниваеть наши кредитные билеты и наши бумаги. Подождемъ еще немного, и мы увидимъ, какъ сбудется пророчество англичанина, пребывающаго въ Петербургъ: "Мы доведемъ васъ до того, что вы будете платить 1.000 рублей за пару сапоговъ!"

Но сдълаемъ другое предположение, болъе въроятное, потому что оно подтверждается всёми документами, относящимися до войны. Предположимъ, что Россія начала войну сознательно, съ полнымъ разумѣніемъ ея первыхъ причинъ и конечныхъ пѣлей; что Россія сознавала необходимость освобожденія христіанских в народностей и упроченія своего положенія какъ на Черномъ морь, такъ и на Востокъ; что мирныя условія Санъ-стефанскаго договора выражають минимумъ тъхъ требованій, которыя Россія могла предъявить Турціи; что, при заключеніи этихъ условій, мы непрерывно оглядывались на разные "интересы" и соблюли ихъ съ благоговъйнымъ почтеніемъ; что дальнъйшія уступки способны разрушить плоды всъхъ нашихъ усилій, всей пролитой крови и матеріальныхъ средствъ; что, отступая предъ результатами войны, мы прямо осуждаемъ ен цёль, ен побудительную причину, всв чувства, воодушевлявшія русскій пародъ во времена тяжелыхъ испытаній. Мы осуждаемъ Рессію въ ея прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ, и осуждаемъ въ ту минуту, когда, посл'в многихъ л'втъ, надежды славянства снова обратились къ намъ. Мы осуждаемъ ее какъ народъ, безумно, будто бы, волновавшійся цёлый годъ, и какъ государство, имівшее слабость уступить "неразумнымъ" увлеченіямъ. Мы осуждаемъ Россію, какъ великую державу, занимающую свое мъсто въ кругу родственныхъ племенъ и имъющую право требовать, чтобъ ея интересы были уважаемы другими.

Если мы сознаемъ все это (а въ этомъ врядъ ли можетъ быть сомнъніе), то программа дъйствій ясна. У насъ въ рукахъ опредъленные результаты войны. Они выражены въ мирномъ договоръ, правда не окончательномъ, а предварительномъ. Но измѣненію могутъ подлежать только подробности, а викакъ не основные его принципы. Между тъмъ, ръчь идетъ теперь именно объ основныхъ принципахъ, о томъ, чтобъ Санъ-стефанскій договоръ былъ перечеркнутъ сверху до низу, чтобъ Россія возвратилась къ началамъ Парижскаго трактата, и тогда Англія готова будетъ толковать о судьбъ балканскихъ христіанъ, т.-е. продълать снова всю комедію константино-польской конференціи.

На это Россія согласиться не можеть. Уничтожьте Санъ-стефанскій договоръ, хотя бы мысленно, и посмотрите, что изъ этого выйлеть.

Санъ-стефанскій договорь—единственное юридическое основаніе для пребыванія нашихъ войскъ въ Европейской Турціи и во всѣхъ занятыхъ нами мѣстностяхъ. Уничтоживъ его, мы должны будемъ или вывести наши войска изъ Турціи, или объявить ей новую войну.

Затѣмъ, договоръ этотъ даетъ намъ право требовать удаленія турецнихъ войскъ изъ Болгаріи и другихъ мѣстъ, нами занятыхъ. Уничтоживъ договоръ, мы даемъ Турціи право ввести въ Болгарію и новсюду свои войска и возстановить свое управленіе. Коротко говоря: уничтоженіе договора есть возвращеніе къ statu quo ante bellum, т.-е. возвращеніе къ тому моменту, когда войска наши не переходили за Дунай. Мартъ 1878 года дѣлается мартомъ 1877 года; вся война и ея результаты вычеркнуты однимъ почеркомъ пера.

Но, скажуть намь, сама Россія заключила прелиминарный, а не окончательный договорь именно въ виду того, что признавала извъстныя его условія подлежащими всеевропейскому обсужденію. Здѣсь не мѣсто входить въ обсужденіе того, слѣдовало или не слѣдовало ограничиваться заключеніемъ прелиминарнаго договора. Дѣло сдѣлано, Европѣ оказано надлежащее уваженіе и вернуться назадънельзя.

Но Россія, въроятно, не смотрить на договоръ, какъ на бълую бумагу. Она признала за державами право пересмотра нъкоторыхъ его условій. Но теперь рѣчь идетъ, повторяемъ, объ отмѣнѣ договора въ полномъ его составъ. Россіи предстоитъ писать новый договоръ подъ чужую диктовку, а каково будетъ содержаніе этого "новаго" договора, легко догадаться изъ ноты маркиза Сэлисбёри.

"Оттоманская юрисдикція—пишеть онь—имѣеть географическій интересь для Англіи въ Дарданеллахъ, Эгейскомъ и Черномъ моряхъ, въ Персидскомъ заливѣ, у береговъ Леванта и поблизости Суэцскаго канала. Англія крайне озабочена тѣмъ, что форпосты сильной державы подвигаются къ району этой юрисдикціи (т.-е. владычества) такъ близко, что независимость и самое существованіе этой юрисдикціи становятся почти невозможными. Обсужденіе дѣла на конгрессѣ, ограниченномъ пунктами, которые выбраны одною державою, было бы обманчивымъ средствомъ противъ опасностей, грозящихъ англійскимъ интересамъ и европейскому миру".

Яснъе говорить нельзя. Непонятно, конечно, почему въ этой тирадъ явился "европейскій миръ", но остальное понятно до очевидности. Интересы Англіи требують, чтобъ проектированная Болгарія не подвигалась ни до Чернаго, ни до Эгейскаго морей, и чтобъ Россія не становилась ни на устьяхъ Дуная, ни въ Батумъ. Наши "форпосты" должны оставаться въ нынъшнемъ положеніи, т.-е. подъ ударами "оттоманской юрисдикціи", руководимой Англіей для своего блага.

Въроятно, Россія упала чрезвычайно низко въ общественномъ митні Европы! Иначе нельзя объяснить себъ такого языка. Но мы переживаемъ такую минуту, когда все становится непонятнымъ.

Припомните превосходную сцену въ "Королѣ Лирѣ", когда старикъ, обездоленный и униженный всѣми, начинаетъ, наконецъ, сомнѣваться: онъ ли это? Лиру такъ не отвѣчаютъ; на него такъ не смотрятъ; съ нимъ такъ не поступаютъ. Очевидно, это не онъ, а ктото другой, ему невѣдомый, иное жалкое существо, вдругъ занявшее его мѣсто. Россія имѣетъ нѣкоторое основаніе предложить себѣ подобный вопросъ...

Мы понимаемъ, что подобный тонъ можетъ внести смуту даже въ самыя твердыя души. На умы же колеблющіеся онъ дійствуеть губительно. Массы легко повинуются громкому голосу и резкой, решительной ручи. Уже теперь въ нукоторых сферахъ нашего общества заронилась и быстро развивается мысль, что мы виноваты въ чемъ-то передъ Англіей, передъ этой благородной и справедливой націей, cette juste Angleterre; что мы, въ самомъ дёлё, требуемъ слишкомъ многаго, и что пора бы идти на существенныя уступки. Замътъте хорошенько: указанныя "сферы" говорятъ это вовсе не потому, чтобъ онт боялись войны съ Англіей, а потому, что въ ихъ души закралось сомнёніе относительно правоты своего дёла, т.-е., виновать, не ихъ дёла (потому что у нихъ его очень мало), но правоты русскаго дёла, относительно справедливости предъявленныхъ Россіей требованій, относительно ея правъ предъ "англійскими интересами". Это нѣчто худшее, чѣмъ честный страхъ предъ войною, въ виду великихъ жертвъ, ею требуемыхъ. Это нравственное разложеніе, полная потеря сознанія народнаго достоинства.

Одно упускается изъ вида: въ то время, какъ нѣкоторая часть нашего общества мучится "сомнѣніями", которыя нельзя назвать гамлетовскими, Россія переживаетъ величайшій моментъ своей новѣйшей исторіи — моментъ, отъ котораго зависитъ ея положеніе въ славянскомъ мірѣ, въ Европѣ и въ ея отношеніяхъ къ самой себѣ.

Никогда сама Россія такъ ясно не опредъляла задачъ своей борьбы съ Турціей; никогда она не заходила такъ далеко: когда же войска наши были подъ Константинополемъ? Никогда главная соперница Россіи на Востокъ не опредъляла такъ ясно истинныхъ своихъ отношеній къ восточному вопросу. Никогда мы не дълали такъ много. Но, съ другой стороны, больше, чъмъ когда-нибудь, при малъйшемъ колебаніи, мы можемъ пасть такъ низко, какъ не падала ни одна изъ великихъ державъ. Разоренные, униженные, обнесенные со всъхъ сторонъ англійскимъ кордономъ, утративъ всякую почву въ славянствъ, презираемые сосъдями, какъ возвратимся мы къ нашимъ внутреннимъ дъламъ, для которыхъ также нуженъ бодрый духъ и кръпкая воля?

Князь Бисмаркъ, при основаніи Сѣверо-Германскаго Союза, привель учредительному рейхстату слѣдующія слова поэта:

Was du vom Augenblicke ausgeschlagen, Bringt keine Ewigkeit zurück!

На настоящей минуть висить все будущее Россіи. Такія минуты рождаются въками, и никто не знаеть, возвратятся ли онъ.

## УСЛОВІЯ НАРОДНОЙ ВОЙНЫ.

Въ трудныя и торжественныя минуты жизни, отдѣльный человѣкъ ищетъ для себя наставленія въ чужихъ совѣтахъ, въ примѣрахъ, въ опытѣ другихъ людей. Народы счастливѣе отдѣльныхъ лицъ: они могутъ черпать примѣръ, наставленіе и утѣшеніе въ своей собственной исторіи, этомъ накопленномъ опытѣ поколѣній, въ этомъ завѣтѣ отцовъ. Даже недавнее прошлое можетъ послужить наставленіемъ, потому что оно есть отголосокъ той же исторіи, того же непрерывнаго и живого преданія. Пусть оно дастъ намъ совѣтъ и въ переживаемую Россіей тяжелую минуту.

Что минута эта тяжела, доказывать едва ли нужно. Цёлый годъ Россія напрягала свои усилія, лила свою кровь, тратила свое достояніе, чтобъ сломить сопротивленіе Турціи. Наконецъ, Турція сломлена. Русскіе богатыри стали предъ Константинополемъ. Русскій человѣкъ готовъ былъ набожно перекреститься и вознести теплую молитву Тому, Кто одинъ даровалъ побѣду. Но вдругъ двѣ державы, стоявшія въ сторонѣ и, повидимому, равнодушно слѣдившія за перипетіями борьбы, говорятъ Россіи: "Всѣ твои труды должны остаться втунѣ; плодами твоихъ побѣдъ воспользуемся мы, а не ты. Иди домой и будь довольна, что съ тобою не случилось худшаго!"

Вопросъ поставленъ ясно, и Россіи предстоитъ рѣшить: отдастъ ли она всп плоды своихъ побѣдъ и геройскихъ усилій безъ боръбы, или уступитъ только силѣ, обратившись къ тому же Вожьему суду, который уже рѣшилъ ел дѣло съ Турціей.

Принять первое рѣшеніе способна держава, рѣшившаяся на самоубійство; остается второе, и каждый русскій человѣкъ думаетъ, что иного рѣшенія и не можетъ быть принято.

Вотъ сущность переживаемой нами минуты. Каждый видитъ, что намъ предстоитъ, можетъ быть, новая и тяжкая борьба, гдѣ будутъ

въ игрѣ вся честь и все будущее Россіи. Но никто еще не видитъ кругомъ себя никакой твердой точки опоры и ничего не слышитъ, кромѣ оскорбительныхъ криковъ и наглаго смѣха противниковъ.

Россія молчить, и общее молчаніе нарушается только шумными демонстраціями венгровъ, різкимь голосомь англійскаго кабинета, битьемъ стеколь въ домі Гладстона, т.-е. всімь и всіми, кромі Россіи.

Когда въ 1870 году германская армія стояла предъ Парижемъ, вся Европа съ замираніемъ сердца прислушивалась къ малѣйшему звуку голоса, къ ничтожнѣйшему жесту тѣхъ, кто держалъ судьбы войны и мира — императора Вильгельма, князя Бисмарка и графа Мольтке.

Теперь, побъдительница - Россія трепетно прислушивается къ звуку ръчей не только Биконсфильда и графа Андраши, но послъдняго уличнаго оратора въ какомъ-нибудь венгерскомъ городкъ, къ малъйшей демонстраціи пьяной сволочи, подпоенной Биконсфильдомъ.

Подъ градомъ оскорбленій, насмѣшекъ, угрозъ, не встрпиающихъ никакого отпора, можетъ угаснуть самое пылкое народное чувство, сжаться самое мужественное сердце. Истомленная Россія ждетъ твердаго, рѣшительнаго, освѣжающаго слова, способнаго разсѣять всѣ недоумѣнія, заставить народъ встать мощною силою, положить предѣлъ дерзкимъ вызовамъ.

Кто же можеть произнести это мощное, святое слово? Печать? Но что значать наши статьи, забываемыя, быть можеть, тотчась по ихъ прочтеніи? А дальше кто? Никто, т.-е. никто въ обществъ и изъ общества.

Но есть въ Россіи одинъ голосъ и только онъ одинъ, который раздается на всю Россію и которому всё вёрятъ, потому что этотъ голосъ—голосъ народный. Это слово можетъ сказать только русскій Царь.

Пусть вспомнять, какое живительное дѣйствіе произвело, всѣмъ намъ памятное, кремлевское слово! Вся Россія какъ бы выросла въ этотъ день, сплотилась и приготовилась на все. Въ чемъ же сила этого слова? Отвѣтить на это легко.

Оно раздалось среди народа и для народа. Въ эту торжественную минуту непосредственно соприкоснулись двъ силы—сила народная и та, въ которой народъ видитъ олицетворение Россіи—верховная власть. Здъсь не было посредниковъ, не было бумаги; раздался живой и мощный голосъ, на зовъ котораго привыкла собираться вся Россія.

Совершилось то, чего не ожидали враги наши. Россія пов'єрила

въ себя, и вѣра эта дала ей силы на ужасную борьбу, низложившую ея врага. Война сдѣлалась народною, и въ каждомъ воинѣ проснулся гражданинъ.

Теперь намъ посылаются еще тягчайшія испытанія. Тогда мы сомніввались въ побідів—теперь у насъ отнимають безспорные плоды побідь. Тогда мы властны были начинать или не начинать войну—теперь мы не можемъ, не отрекшись отъ своего достоинства, отказаться безъ борьбы отъ взятаго мечомъ. Тогда мы иміли въ перспективів войну съ одною Турціею—теперь намъ слышатся угрозы съ разныхъ сторонъ. Минута грозная: мы должны идти на борьбу въ полномъ сознаніи всіхъ ея трудностей и всіхъ ожидающихъ насъ бідствій.

Но именно этой-то борьбѣ, больше чѣмъ какой нибудь, слѣдуетъ дать силу и смыслъ борьбы народной. Все общество ясно или инстинктивно сознаетъ, что Россія переживаетъ труднѣйшую изъ своихъ историческихъ эпохъ, что враждебныя намъ силы собираются поставить вопросъ о всей нашей будущности. Нѣтъ сомнѣнія, что въ каждомъ русскомъ таятся силы, достаточныя для упорной борьбы за отечество.

Но эту скрытую пока силу, силу, о которой еще не слышала Европа и не можетъ слышать подъ шумъ собственныхъ ръчей, эту силу должно вызвать къ жизни и призвать къ живому дълу.

Вызвать къ жизни, во-первыхъ. Твердое царское слово положитъ конецъ всёмъ сомнёніямъ и колебаніямъ, конецъ той страшной не-извёстности, въ которой томимся всё мы. Оно снова соберетъ всёхъ вокругъ общаго дёла, ободритъ сомнёвающихся, оживитъ уставшихъ, дастъ новыя силы бодрымъ. Оно пронесется по всей землё, какъ благовёстъ, и земля отзовется на него такъ, что притязаніямъ враговъ будетъ положена мёра.

Отчего явились колебанія въ нашемъ обществѣ? Оттого, что Англія заговорила громко, рѣшительно, на весь свѣтъ, заговорила не какъ печать только, а какъ общество. Кто же слышалъ Россію?

Силу, вызванную къ жизни, необходимо призбать и къ дѣлу. Дѣла этого много, и оно ясно указано намъ послѣднею войною. Припомнимъ одинъ изъ примѣровъ того, какъ вредно отозвалось отсутствіе всякой общественной силы на интересахъ арміи и всего государства. Государство тратило страшныя суммы на содержаніе арміи,
тратилъ ихъ и народъ. Давалъ богачъ, давалъ бѣднякъ; учреждались
вычеты изъ жалованья, часто скуднаго отдавалась нерѣдко послѣдняя копѣйка. Все это давалось на солдата, и все шло въ карманъ
къ подрядчикамъ, къ интендантамъ, ко всему, о чемъ непріятно и
горько вспомнить.

Вотъ страшная и давнишняя язва, одна изъ существеннъйшихъ

причинъ того утомленія, которое чувствуєтся въ нашемъ обществѣ, того недовѣрія, которое оно имѣетъ къ своимъ силамъ. Но призовите земскія и городскія общества къ этому великому и святому дѣлу пещись объ арміи, которая бьется за честь и спасеніе родины. Вырвите эту святыню изъ нечестивыхъ рукъ, обирающихъ казну и морящихъ солдатъ голодомъ!

Положение о воинской повинности 1874 года обратило армію въ силу народную. — Предоставьте же народу, въ лицъ своихъ законныхъ уполномоченныхъ, заботиться о своихъ братьяхъ, сыновьяхъ и родныхъ; дайте ему увъренность, что все имъ пожертвованное и уплаченное дъйствительно дойдетъ до мъста и будетъ употреблено въ дъло. А кто теперь имъетъ эту увъренность? Не говоримъ о мужикъ, не знавшемъ и не знающемъ, куда идетъ его копейка: поднимитесь по лёстницё жертвователей и плательщиковъ такъ высоко, какъ вамъ угодно, и отвътъ будетъ одинъ: "не знаемъ". А "не знаемъ" въ дълахъ такого рода ужасно! Мы знаемъ, чего оно стоило солдату, и догадываемся во что обощлось оно казив. Но хуже всего то, что этимъ путемъ война была оторвана отъ народной почвы, сдёлалась отдаленною и непонятною административною операціею, прикрытою толстою завъсой, изъ-за которой только изръдка выглядывали наглыя и разжиръвшія лица дёльцовъ и слышались стоны голодныхъ и коченввшихъ отъ холода солдатъ.

Призовите къ дѣлу людей отъ народа, дѣйствующихъ подъ его контролемъ, при условіяхъ широкой гласности и отвѣтственности— вы удесятерите этимъ средства арміи и уменьшите во сто кратъ расходы казны. Вы сдѣлаете войну всенароднымъ дѣломъ, возстановите всеобщее довѣріе и вѣру въ свои собственныя силы.

#### отрывокъ,

относящійся къ ръчи, произнесенной на чрезвычайномъ общемъ собраніи Императорскаго Общества для содъйствія русскому торговому мореходству, 4 апръля 1878 г. <sup>1</sup>).

Милостивые Государи! Мы собрались здёсь въ трудную и торжественную для Россіи минуту.

Минута эта торжественна потому, что никогда еще Россія не была такъ близка къ рѣшенію своей вѣковой тяжбы съ Турцією какъ теперь; никогда еще русская армія не была подъ Константинополемъ; никогда еще Турція не испытывала такого полнаго разгрома.

Но минута эта тяжела, невыносимо тяжела потому, что нёкоторыя европейскія державы напрягають свои усилія къ тому, чтобы отнять у насъ всё плоды нашихъ побёдъ, продиктовать свои условія мира, занять мёсто Россіи, которое она завоевала себё великими усиліями и геройскими жертвами.

Умъ русскаго человѣка уже измѣряетъ глубину паденія своего отечества, онъ невольно сравниваетъ радостныя времена побѣдъ при Авліярѣ, Карсѣ, Плевнѣ, Шипкѣ, перехода чрезъ Балканы съ тѣмъ временемъ, когда намъ говорятъ: все это было напрасно!

Мы какъ бы снова возвращаемся къ тяжкому времени, слѣдовашему за константинопольскою конференціею, когда тяжесть оскорбленій увеличивалась сознаніемъ полной неизвѣстности будущаго, томительнымъ ожиданіемъ катастрофы, подъ которымъ изнывала русская промышленность, торговля, земледѣліе и нравственное чувство русскаго человѣка.

Теперь, какъ и тогда, мы слышимъ угрозы, но никто не можетъ отвътить на вопросъ, что насъ ожидаетъ—радостный миръ или война, нбо Россія не можетъ заключить мира позорнаго.

Одна мысль воодушевляеть и должна воодушевить русское общество: мысль, что починь въ уступкахъ не можетъ идти отъ него. Голосъ русскаго народа долженъ поддерживать правительство въ тѣхъ требованіяхъ, которыя оно предъявило въ видѣ санъ-стефанскаго мирнаго договора. Этимъ договоромъ указана мѣра уступокъ Россіи предъ интересами другихъ державъ, граница, отъ которой она не можетъ отступить безъ ущерба собственному достоинству. Весь русскій народъ долженъ стать на стражѣ этой границы и сказать себѣ: до сихъ поръ и ни шагу назадъ!

Эта мысль воодушевляеть всёхъ насъ. На служение ей готовъ отдать себя каждый, отвлекаясь отъ предмета своихъ обыденныхъ занятій. Вотъ почему и "Общество для содёйствія русскому торговому мореходству", общество, предназначенное для служенія цёлямъ мирнымъ, обратилось къ Россіи съ предложеніемъ воинственнаго характера. Оно предлагаетъ національную подписку на пріобрётеніе и вооруженіе крейсерскихъ судовъ.

Предложение это должно было выйти именно отъ нашего общества, такъ какъ его дѣятельность находится въ тѣсной связи съ тѣмъ единственнымо средствомъ, коимъ располагаетъ Россія для борьбы съ ея главнымъ, вѣковѣчнымъ врагомъ, съ душою нынѣшней европейской оппозиціи противъ Россіи—съ Англіею.

Вамъ извъстна, мм. гг., роль Англіи въ ен отношеніяхъ къ Россіи. Я но стану распространяться объ этомъ предметь. Каждый изъ васъ можеть оживить въ себъ воспоминанія о 1853—1856 годахь; каждый нать васъ чувствуетъ руку Англіи и въ настоящую минуту. Слово: "британскіе интересы" для насъ не новость. Каждый изъ насъ думаетъ только о боръбъ съ этими пресловутыми и вездъсущими интересами. Но гдф средства къ этой борьбф? Англія, благодаря своему географическому положенію, неуязвима съ суши. Какъ бы ни были велики арміи сухопутныхъ державъ, онв не могуть нанести никакого вреда владычицъ морей. Англія царствуетъ на моряхъ и владъетъ міромъ чрезъ океанъ. Но на этомъ же океанъ, покрытомъ англійскими судами, можеть быть нанесень ударь величію Британніи. И зибеь, однако, Англін уязвима только съ одной стороны. Нечего думать о возможности бороться съ ея военными флотомъ. Онъ равняется флотамъ всвхъ европейскихъ державъ, вивств взятымъ. Англія можеть быть поражена только въ ея коммерческом флотт, отъ котораго зависить ея всесвътная торговля и ея національное богат-CTBO.

Въ тотъ моментъ, когда англійскіе купеческіе корабли съ ихъ богатыми грузами, вмѣсто того чтобы увеличивать національное богатство Британніи, будутъ попадать въ руки русскихъ моряковъ,—какъ въ океанѣ появятся нѣсколько ходкихъ крейсеровъ, пересѣкающихъ торговые пути англійскимъ судамъ,—общественное мнѣніе Англіи измѣнится къ лучшему. Тѣ же торговцы и промышленники, поддерживающіе теперь воинственную политику Биконсфильда, проникнутся мирными чувствами, понявъ, что рядомъ съ "британскими" интересами существуютъ столь же законные интересы другихъ народовъ.

Сами англичане ясно видять, гдѣ можеть быть нанесень ударъ ихъ преобладанію. Опытный морякъ и членъ парламента Линдсей, въ брошюрѣ своей О комплектованіи военнаго и коммерческаго флота (1877 г.) хорошо объясняеть, почему Англіи выгодно держаться Парижской деклараціи 1856 года, уничтожившей каперовъ. Если Англія, говорить онъ, во время войны пожелаеть сохранить нейтралитеть, она, имѣя обширную морскую торговлю, прямо заинтересована въ томъ, чтобы ея коммерческія суда и перевозимые на нихъ грузы были покровительствуемы ея флагомъ. Принявъ участіе въ войнѣ, Англія покровительствуется парижскою декларацією въ томъ отношеніи, что безъ нея "вся ея обширная морская торговля была бы отдана въ распоряженіе крейсеровъ каждаго государства, хотя бы незначительнаго, и была бы совершенно уничтожена вооруженіемъ полудюжины ходкихъ пароходовъ, подобныхъ Алабамѣ".

Если бы я, мм. гг., имѣлъ дѣло не съ русскимъ обществомъ, мнѣ можно бы было кончить мою рѣчь на этомъ мѣстѣ. Англія уязвима только на морѣ, только со стороны ея торговаго флота, слѣдовательно, Россія обязана вооружить крейсеровъ и выпустить ихъ на торговый флотъ Великобританніи. Это средство единственное и потому законное.

Но, мм. гг., говоря съ русскимъ обществомъ, я обязанъ разсмотръть одно возраженіе, которымъ я горжусь, какъ русскій. Средство, предлагаемое вамъ для борьбы съ Англіею, дъйствительно. Но законно ли оно въ нравственномъ смыслъ этого слова? Русскій человъкъ привыкъ разбирать средства; онъ не отвъчалъ звърствами на звърства башибузуковъ. Онъ отвернется отъ безнравственнаго средства, какъ бы дъйствительно оно ни было. Вотъ почему мы должны здъсь остановиться на этой сторонъ вопроса.

Не будемъ много говорить о тёхъ возраженіяхъ, которыя построены не на чистыхъ требованіяхъ нравственности, а на соображеніяхъ того, "что скажетъ Европа"? Въ этомъ отношеніи мы можемъ быть спокойны. Мы имѣемъ дѣло съ врагомъ, который всегда отличался крайнею неразборчивостью въ средствахъ, который достоинство средствъ опредѣлялъ ихъ цѣлесообразностью. Приведу одинъ иримѣръ, достаточно убѣдительный.

Чрезъ три года по заключеніи парижской деклараціи, въ 1859 году, 300 бременскихъ торговцевъ постановили ходатайствовать, чтобы ел принципы получили дальнъйшее развитіе въ смыслѣ признанія полной неприкосновенности частной собственности на морѣ, какъ для подданныхъ нейтральныхъ, такъ и воюющихъ сторонъ. Агитація въ этомъ смыслѣ перешла въ Англію. Депутаты отъ торговцевъ Ливерпуля, Бристоля, Манчестера, Лидса, Гулля, Бельфаста и Глочестера представились 3 февраля 1860 года лорду Пальмерстону съ петицією, составленною въ этомъ духѣ...

# ВНУТРЕННЕЕ ПРОТИВОРЪЧІЕ БЕРЛИНСКАГО КОНГРЕССА.

Черезъ насколько дней Берлинскій конгрессъ окончить свои занятія. Въ общихъ чертахъ, мы можемъ составить себъ довольно точное понятіе о точкі зрівнія, усвоенной конгрессомъ, и о віроятныхъ итогахъ его разсужденій. Итоги эти, прежде всего, великія уступки, которыя Россія принуждена сділать подъ давленіемъ едва ли не цёлой Европы, и, потомъ, организація Балканскаго полуострова согласно государственнымъ интересамъ державъ, вовсе не принадлежащихъ къ Балканскому полуострову. Теперь не время разсуждать, можеть или не можеть Россія противод виствовать такимъ "итогамъ". Для этого нужно имъть точныя свъдънія о боевыхъсилахъ Россіи, о ея финансовыхъ рессурсахъ и о множествъ другихъ вещей, съ точностью неизвъстныхъ. Во всякомъ случав, несомнънно, что наши уступки вызваны дружнымъ давленіемъ Европы. Онъ горьки, онв дадуть свои плоды въ будущемъ, но мы отказываемся произнести свой приговоръ надъ ними теперь. Напротивъ, мы будемъ благодарны нашимъ уполномоченнымъ за все, что имъ удастся выторговать отъ алчности Биконсфильда и Андраши.

Насъ занимаетъ иной вопросъ—вопросъ о прочности зданія, воздвигаемаго конгрессомъ, и мира, имъ утверждаемаго. Признаемся: мы плохо въримъ въ то и другое. Въ основаніе новаго зданія положена пороховая мина, которая, рано или поздно, произведетъ взрывъ. Пока дипломаты Берлинскаго конгресса занимаются зданіемъ, разсмотримъ его основаніе или, върнъе, ту мину, которую они подложили подъ фундаментъ.

Народы Балканскаго полуострова разсматриваются конгрессомъ, какъ пассивный матеріалъ, изъ котораго можно выкраивать какія

угодно провинціи, создавать какія угодно области — независимыя, зависимыя, полузависимыя. Эта перекройка совершается съ точки эрвнія уравноввшенія различныхъ "вліяній", а никакъ не съ точки зрѣнія пользъ и нуждъ самихъ народовъ Балканскаго полуострова. Говорится о "сферъ австрійскаго вліянія", объ "области англійскихъ интересовъ"; всф, по мфрф силъ и возможности, стараются сузить "сферу русскаго вліянія". Но немногіе, кажется, думають о томъ, что во всвхъ этихъ "сферахъ" живутъ народы со своимъ историчеческимъ прошлымъ, со своимъ народнымъ обликомъ, со своими преданіями, върою, народы, выстрадавшіе себъ право на свободу и самостоятельную политическую жизнь. Въ результатъ мы видимъ отрицаніе національнаю права и новое утвержденіе принципа искусственныхъ государствъ. И то, и другое мы видели на Венскомъ конгрессв и на цвлой серіи конгрессовь, следовавшихь за Ввнскимь. И теперь мы можемъ ожидать тахъ же результатовъ, какіе получились тогла.

Вънскій и прочіе конгрессы, въ виду обезпеченія мира и прочихъ условій "спокойной жизни", обезпечили за Австріей "сферу вліянія" въ Италіи и Германіи. Но объ "сферы" волновались до тъхъ поръ, пока Австрія не была изгнана и изъ Италіи, и изъ Германіи. Весь католическій міръ находиль, что въ его "интересахъ" необходимо, чтобъ народонаселеніе Папской области находилось подъ гнетомъ теократіи: священные интересы католицизма представлялись въ Римъ французскимъ гарнизономъ. Гдъ теперь этотъ гарнизонъ и гдъ лицо, его пославшее?

Франція находила, что послѣ 1866 года южно-нѣмецкія государства должны находиться въ "сферѣ ея вліянія" и отдѣлила ихъ отъ Сѣвернаго Союза смѣшною майнскою линіей. "Что такое майнская линія? — воскликнуль депутатъ Микель въ учредительномъ рейхстагѣ 1867 года. — Станція, гдѣ запасаются водою, углемъ и ѣдутъ дальше!" Такъ и вышло; вышло даже больше того: нѣмецкій народъ, запасшись "водою и углемъ" съ 1867 по 1870 годъ, пере-ѣхалъ не только за Майнъ, но и за Рейнъ, гдѣ и расправился съ главнымъ виновникомъ никольсбургскихъ ограниченій.

Австрія, въ 1856 году, настояла, чтобы Молдавія и Валахія были раздѣлены, въ тѣхъ видахъ, чтобъ изъ нихъ не образовался новый Пьемонтъ. Конечно, этимъ княжествамъ не удалось образовать Пьемонта, но они образовали Румынію, въ противность постановленіямъ Парижскаго трактата.

Всё усилія европейской дипломатіи съ 1815 года были направлены къ разъединенію Германіи. Всякія національныя стремленія въ этой странт были приравнены къ революціоннымъ и, какъ та-

ковыя, обложены наказаніемъ. Но чёмъ крѣпче сковывалась связь между нёмецкими племенами, тёмъ упорнёе работали патріотическія общества, пока, наконецъ, князь Бисмаркъ не сказалъ своего слова.

Не станемъ перечислять всёхъ фактовъ новёйшей исторіи; не будемъ упоминать о Бельгіи и прочихъ странахъ западной Европы. Но для всякаго неослёпленнаго человёка ясенъ тотъ фактъ, что принципъ національностей провозглашенъ на западё Европы самымъ торжественнымъ, недвусмысленнымъ образомъ; что всякія задержки, поставленныя для его развитія, оказывались тщетными и обращались во вредъ тёмъ, кто ихъ ставилъ; что съ принципомъ національностей связано все, что дорого народу и отдёльному человёку—гражданская свобода, равенство въ правахъ, внутреннее и внёшнее развитіе, ростъ наукъ и искусствъ, экономическое процвётаніе.

Въ самомъ дълъ, возведите въ принципъ право завоеванія и насилія въ отношеніяхъ народныхъ, и тогда спросите, во имя какой логики можно требовать признанія неприкосновенности отдольной человъческой личности? Если вы пожелаете раздълить народы на призванные къ господству и предназначенные къ рабству, то не будеть ли актомъ высочайшаго лицемфрія провозглашать равноправность отдёльныхъ человёческихъ единицъ. Кромъ лицемърія, не видно ли тутъ и безумія? Спрашиваемъ всёхъ логиковъ въ мірѣ, какимъ образомъ разрѣшить слѣдующую задачу: "всп моди должны быть равноправны, но не всв народы могуть пользоваться одинакими съ другими правами?" Биконсфильдъ, въ качествъ человъка, не можетъ продать въ рабство последняго изъболгаръ; но Биконсфильдъ, въ качествъ перваго министра Британскаго королевства, можетъ продать болгарскій народъ въ рабство турецкому народу? Итакъ, болгаринъ будетъ рабомъ не потому, что онъ человъкъ, такъ какъ современная философія и англійская конституція воспрещають порабощение человъка человъку; но онъ будетъ рабомъ въ качествъ болгарина, т.-е. человъка низшей расы. Какое утъшеніе! Какое торжество цивилизаціи!

Вотъ съ чѣмъ не можетъ помириться простая логика, здоровое человѣческое чувство и съ чѣмъ никогда не мирилось чувство народовъ. Освободительная война противъ Наполеона вызвала на свѣтъ это народное чувство, подготовлявшееся издавна. Потомъ оно было упрятано подъ спудъ. похоронено подобно миеическому титану и, подобно ему, своими судорожными движеніями оно потрясало "систему европейскаго равновѣсія", пока не вырвалось наружу, сметая остатки пресловутыхъ трактатовъ 1815 года, закрѣпостившихъ Италію, Бельгію, Германію.

Былъ на свъть одинъ ученый. утверждавшій, что всемірная

исторія закончилась ахенскимъ (или аахенскимъ, какъ онъ говорилъ) конгрессомъ, потому что конгрессъ этотъ окончательно закрѣпилъ систему политическаго равновѣсія Европы. Но исторія "не завершилась"; много крови и слезъ пролилось, много заключенныхъ перебывало въ тюрьмахъ Австріи и Германіи до тѣхъ поръ, пока западъ Европы рѣшился признать народное право. Европа, наконецъ, признала его; она признавала его честно и откровенно во времена бельгійской революціи, признавала съ оговорками послѣ вилла-франкскаго мира, признавала плутовски, во время возсоединенія Ниццы и Савойи съ Франціей, но, все-таки, признавала и признала.

Теперь рождается вопросъ: если извѣстный принципъ признанъ для встьхъ народовъ западной Европы, то гдѣ же основаніе отрицать его для народовъ славянскихъ? Почему то, что считается истиною въ примѣненіи къ италіанцамъ и нѣмцамъ, оказывается "вреднымъ заблужденіемъ" примѣнительно къ славянскому востоку?

Вотъ въ чемъ коренной порокъ всвхъ сужденій Берлинскаго конгресса и всего воздвигаемаго имъ зданія. Онъ стремится создать нъсколько искусственно прилаженныхъ политическихъ тълъ; онъ старается распредёлить "сферы вліянія" надъ этими тёлами между разными европейскими державами. Последствія понятны. Искусственно созданныя области и княжества населены живыми людьми и историческими народностями. Черезъ нъсколько времени имъ покажутся крайне неудобными созданныя для нихъ "границы". Начнутся внутреннія смуты, которыя въ "интересахъ мира" придется подавлять силого. Каждая держава получить свою "сферу вліянія". Но сфера вліянія нічто весьма неопреділенное и еще боліве искусственное, чёмь искусственныя границы новыхъ балканскихъ областей. Поэтому, столкновенія между "вліяющими" державами не только возможны, но и неизбъжны, а всякія столкновенія между народами обыкновенно решаются войною. Итакъ, насиле и война — вотъ что содержится въ минъ, подложенной подъ фундаментъ зданія, воздвигаемаго конгрессомъ въ интересахъ мира...

#### НАСИЛІЕ БЕРЛИНСКАГО КОНГРЕССА.

Коренной порокъ Берлинскаго конгресса—неуважение національнаго принципа, вслѣдствіе чего конгрессъ прибѣгнулъ къ насилію, всегда приводящему только къ войнѣ. Такія начала, которыми руководствуется Берлинскій конгрессъ, не могутъ привести къ миру. Могутъ ли они хоть въ чемъ-нибудь помочь дѣлу, представляемому Россіей на Берлинскомъ конгрессѣ? Нѣтъ, конечно. Указаніе и разрѣшеніе этихъ началъ кажется намъ, однако, необходимымъ по слѣдующимъ соображеніямъ.

Во-первыхъ, они необходимы для того, чтобъ освътить истинное значеніе уступокъ, которыя принуждена теперь дѣлать Россія. Уступки эти выставляются какъ результатъ давленія Англіи—какъ представительницы "европейскаго права", на Россію, какъ державу, провинившуюся въ завоевательныхъ замыслахъ. Республиканецъ Гамбетта привѣтствовалъ Англію именно какъ представительницу и защитницу "правъ Европы". Эти уступки являются результатомъ насилія европейскихъ державъ и, какъ таковыя, не имѣютъ никакой нравственной обязательной силы въ будущемъ. Если въ будущемъ народы Балканскаго полуострова разорвутъ въ клочки всѣ эти трактаты, и если Россія поддержитъ ихъ—и мы, и они будемъ правы съ точки зрѣнія святыхъ правъ народности. Уступать насилію въ данную минуту можетъ быть актомъ благоразумія, но никогда насиліе не создаетъ права, а навсегда останется его отрицаніемъ.

Во-вторыхъ, они необходимы и для уясненія истиннаго смысла только что конченной войны съ Турціей. Всякое общество способно быстро измѣнять свое мнѣніе, особенно въ виду усиѣха или неусиѣха начатаго дѣла. Всѣмъ памятно увлеченіе, съ какимъ встрѣчено было начало послѣдняго славянскаго движенія. Никто не станетъ отрицать, что теперь множество изъ восторгавшихся переходитъ въ ла-

терь "посыпающихъ главу пепломъ". Дѣло невыигранное кажется массѣ дѣломъ несправедливымъ и даже преступнымъ. Появляются даже обширныя разсужденія о томъ, что поддержаніе славянства не составляетъ историческаго призванія Россіи, на томъ основаніи, что въ старыя времена никто у насъ не понималъ славянскаго вопроса. Но мало ли чего "не понимали" въ старыя времена! Любопытно было бы даже знать, какимъ образомъ крѣпостная Россія могла бы понять право народности? Мало того: будь у кого нибудь лишнее время, онъ могъ бы написать обширное изслѣдованіе о томъ, что объединеніе Германіи не было историческимъ призваніемъ Пруссіи, на томъ основаніи, что въ старину не только не говорили объ этомъ предметѣ, но даже повсемѣстно господствовали партикуляристическія стремленія. Подобныя разсужденія даютъ право думать, что наши мудрецы подъ словомъ "историческая задача" понимаютъ задачу, сознанную еще во времена Рюрика.

Пріемъ забавный Вообразите, что, во времена Ивана III, кто нибудь провозгласиль бы, что борьба съ татарами не есть "историческое призваніе Москвы" на томъ основаніи, что современники Ярослава Мудраго ничего объ этомъ не говорили! Исторія развивается постоянно и постоянно рождаеть новые вопросы и цёли. Дѣйствовать исторически значить дѣйствовать съ пониманіемъ условій своего времени, т.-е. условій, созданныхъ предтествующею исторіей. Когда національный вопросъ быль поставленъ исторіей въ западной Европѣ, Пруссія исторически была вовлечена въ германское движеніе, а Пьемонть исторически сталь во главѣ Италіи. Полагаемъ, что графъ Кавуръ и князь Бисмаркъ съ улыбкою встрѣтили бы возраженіе, что "въ прежнее время" національныя движенія не только не поощрялись, но за нихъ сажали даже на цѣпь.

Когда національный принципь быль провозглашень на запад'в Европы, онъ неизб'єжно должень быль получить свое прим'єненіе и на ея восток'є, Россія неизб'єжно оказалась во глав'є движенія и окажется тамъ всякій разъ, какъ вновь поднимется славянскій вопросъ.

Эту истину должно сознать; съ нею должно помириться. Она налагаетъ на насъ серьезныя обязанности: она требуетъ отъ насъ упорной внутренней работы надъ нашими внутренними дѣлами, она призываетъ насъ къ развитію нашего экономическаго благосостоянія, къ улучшенію условій нашей гражданской жизни.

Только этимъ путемъ мы можемъ завоевать себѣ нравственное право на первенство въ славянскомъ мірѣ. Но исключить эту истину изъ нашего сознанія мы уже не въ силахъ. Мы не можемъ одни вернуться къ преданіямъ меттерниховской политики, когда все кругомъ насъ измѣнилось.

"Наши отношенія къ славянству—читали мы на дняхь—должны основываться на признаніи ихъ національной мичности и права". Мы вполнѣ согласны съ этимъ, но желали бы, чтобъ требованіе о признаніи "національной личности и права" славянскихъ народностей было обращено не къ однимъ намъ, а ко всѣмъ державамъ западной Европы. Кто что ни говорилъ бы, вся почва Балканскаго полуострова пропитана кровью русскихъ людей, шедшихъ туда для освобожсденія славянъ. А чѣмъ "пропитала" Балканскій полуостровъ западная Европа? Не она ли оставляла весь свой либеральный лексиконъ на границахъ Турецкой имперіи? Не она ли теперь, признавъ всю несостоятельность Турецкой имперіи, вмѣсто святого слова освобожсденіе, произнесла братоубійственное слово раздиллъ? А пока это слово останется въ политическомъ словарѣ, до тѣхъ поръ не будетъ мира на землѣ. И не мы будемъ въ томъ виновны.

## письмо

высокопреосвященному Михаилу, Архієпископу Бълградскому, Митрополиту Сервскому.

Высокопреосвященнъйшій Владыко!

Не имъя чести лично быть знакомымъ Вашему Высокопреосвященству, я ръшаюсь, однако, обратиться къ Вамъ съ этимъ письмомъ, вызваннымъ важными причинами. Впрочемъ, едва ли обращеніе къ Вамъ незнакомаго человъка можетъ показаться неумъстнымъ,—въ славянскомъ дълъ всъ славяне знакомые незнакомцы.

Н. В. постиль меня въ бытность свою въ Петербургъ. Изъ бесвды съ нимъ, я еще болве убвдился въ чувствахъ сильнаго неудовольствія, царствующаго въ сербскомъ обществъ по отношенію къ Россіи. Это и заставляетъ меня писать къ Вамъ. Славянскій міръ долго быль порабощень оть разъединенія; онъ можеть подняться только единеніемъ. Не единствомъ, говорю я, ибо единство есть связь внёшняя, основанная на силё и поддерживаемая силою же. Единство-принципъ католическій, папскій. Церковь православная унаслъдовала иное начало, начало вольнаго братскаго единенія, гдъ не пропадаетъ ни одинъ членъ великаго твла; гдв каждый чувствуетъ свою свободу, но признаетъ и свою связь съ цёлымъ. "Тъло же не изъ одного члена, но изъ многихъ", говоритъ Святый Апостолъ Павелъ. "Если нога скажетъ: я не принадлежу къ тълу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежить къ тѣлу?.. Если все тёло глазъ, то гдё слухъ? Если все слухъ, то гдё обоняніе?.. А если бы всв были одинъ членъ, то гдв было бы твло? Но теперь членовъ много, а тъло одно" 1). Вотъ, высокопочитаемый Владыко, начало единенія православнаго! Католицизмъ погрѣшилъ именно тёмъ, что въ католическомъ тёлё одинъ членъ захотёлъ быть

<sup>1)</sup> Корине. І, гл. 12, ст. 14—20.

всёмъ тёломъ и прочіе члены обратить въ ничто. Римъ захотёлъ стать всею дерковью! но гдё же это тёло дерковное?

Да не будеть такъ въ мірѣ православномъ и славянскомъ. То, что враги наши называють *панславизмомъ*, не должно быть и не будеть соединеніемъ всѣхъ славянскихъ племенъ въ одно государство.

Но не впадемъ и въ грѣхъ противоположный. Если Апостолъ запрещаетъ уху называться всѣмъ тѣломъ, то онъ запрещаетъ также говорить рукѣ: "я не принадлежу къ тѣлу, потому что я не глазъ". А къ этому-то послѣднему грѣху особенно наклонны мы, славяне. Отчего Россія была завоевана татарами, какъ не отъ того, что какой нибудь князь черниговскій говорилъ: "я не принадлежу къ Руси, потому что я не князь кіевскій". Отчего погибли славянскія государства на Балканскомъ полуостровѣ, какъ не отъ того, что каждый былъ "самъ по себѣ"?

Думаете ли вы, что теперь въ эту важную для всего славянства минуту дѣло выиграеть отъ розни и взаимныхъ нареканій? Къ нимъ я и перехожу теперь. Въ Сербіи не были довольны Санъ-стефанскимъ договоромъ; еще больше недовольны договоромъ берлинскимъ. Уже есть нѣкоторые политики, готовые сказать: "отвернемся отъ Россіи и бросимся въ объятія Австріи", т.-е. злѣйшаго и непримиримаго врага славянства, той страны, гдѣ славянство, говоря словами на-шего поэта, считается "за тяжкій первородный грѣхъ".

Мнѣ кажется, что эти политики мало думали объ *историческомъ* развитіи славянскаго вопроса и не способны видѣть въ берлинскомъ договорѣ историческое, т.-е. *преходящее* явленіе.

Не скрою отъ Васъ, что Санъ-стефанскій договоръ меня не удовлетвориль, а берлинскіе переговоры заставляли меня, да и всѣхъ русскихъ чуть не плакать отъ печали. Если Вы обратили вниманіе на правительственное сообщеніе (Правительственнаго Въстника), то Вы могли убѣдиться, что и правительство далеко не удовлетворилось результатами берлинскихъ переговоровъ. Гдѣ же довольные?

Но въ эти тяжелые для русскихъ и славянъ дни, я искалъ успокоенія въ размышленіи о судьбахъ славянскаго вопроса и пришелъ къ нѣкоторымъ выводамъ, которыми считаю небезполезнымъ подѣлиться съ Вашимъ Высокопреосвященствомъ.

Славянскій вопрось можеть быть разрішень только на основаніи національного начала, т.-е. того начала, которое дало жизнь Италіи и Германіи въ наши дни. Коренной недостатокъ берлинскаго договора состоить именно въ томъ, что онъ отвергь это начало и даль місто чисто искусственнымь политическимь комбинаціямь. Но можно ли сваливать всю вину на русскую политику? Можно ли говорить о предательствь, объ обмань, о своекорыстіи? Разсудимь хладнокровно.

Для того, чтобы политика извъстнаго государства руководствовалась національнымъ началомъ, необходимо, чтобы оно было сознано во всей его полнотъ и чистотъ. Но этого сознанія въ славянскомъ міръ вообще и въ Россіи особенно я не вижу до настоящихъ дней.

Колебательную политику нашего времени любять сравнивать съръщительными дъйствіями, напримъръ, Екатерины II. Но неужели Вы, Ваше Высокопреосвященство, не видите всей несостоятельности такого сравненія?

Во времена Екатерины II не только не было сознанія національнаго начала, но самый національный вопросъ не возникаль, ни въ жизни, ни въ теоріи. Во времена Екатерины сами славяне не имѣли представленія о своемъ единствѣ и если симпатизировали другъ другу, то въ качествѣ единовърцевъ-христіанъ. Борьба Екатерины II съ Портою была борьба русскаго государства съ турецкимъ государствомъ, котя къ этой борьбѣ примѣшивалось попеченіе о христіанахъ. Но подъ именемъ христіанъ разумѣлись одинаково и славяне и греки. Скажу больше: греки, въ силу воспоминаній о погибшей Византійской имперіи, стояли на первомъ планѣ, а славяне смѣшивались съ греками. Когда Екатерина расшатала Турцію, когда, увлеченная своими побѣдами, она придумывала, чѣмъ замѣнить Порту, отвѣтъ былъ готовъ: Турцію должна замѣнить Византійская имперія, возстановленная изъ своихъ развалинъ. Такова была мысль Екатерины II и Потемкина. Гдѣ же здѣсь славянская идея?

Обратитесь къ временамъ Александра I. Внукъ Екатерины II, онъ унаслъдовалъ отъ нея борьбу съ Турцією. Онъ думалъ о христіанахъ Балканскаго полуострова; на Вѣнскомъ конгрессъ онъ пытался поднять вопросъ о судьбъ турецкой райи. Но о славянахъ не было произнесено ни единаго слова.

Императоръ Николай остался въ кругу тѣхъ же идей. Документально извѣстно, что и онъ, въ минуты турецкихъ кризисовъ, возвращался къ мысли о Византійской имперіи, съ греческимъ королемъ Оттономъ во главѣ.

Въ наше время правительственная мысль не могла уже остаться вполню въ кругу прежнихъ представленій. Планы Екатерины II и Николая I вполнѣ соотвѣтствовали прежней системѣ европейскихъ государствъ, системѣ механической, искусственной, опредѣленной цѣлями пресловутаго политического равновосія. Изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы славянская идея не дѣлала извѣстныхъ успѣховъ и въ то время. Покровительство, оказываемое "христіанамъ" Балканскаго полуострова, ихъ освободительная борьба съ Турціею, совершавшаяся подъ эгидою Россіи, вызывали къ жизни заживо погребенныя народности, подготовляли ихъ самостоятельное бытіе въ

будущемъ. Войны съ Турцією сближали насъ, русскихъ, съ нашими южинми братьями. Мы начинали понимать, что подъ нарицательнымъ названіемъ "христіанъ" слѣдуетъ разумѣть не однихъ грековъ, но и другія болѣе близкія намъ племена. Тѣмъ не менѣе, во все это время, славянская идея выступала анонимно, или, лучше сказать, подъ иужимъ именемъ, подъ именемъ "греческаго" дѣла или общехристіанскаго.

Послѣ Крымской войны настали новыя времена. Принципъ народностей, загнанный въ эпоху меттерниховской политики вглубь тайныхъ обществъ, въ пещеры карбонаріевъ, вышелъ на свѣтъ Божій и сдѣлался краеугольнымъ камнемъ политики такихъ трезвыхъ государственныхъ людей, какъ графъ Кавуръ и князь Бисмаркъ.

Россія пережила эпоху возрожденія Италіи и объединенія Германіи. Національный принципъ быль услышанъ нами не изъ устъ гопимыхъ карбонаріевъ или робкихъ нѣмецкихъ патріотовъ, а изъ устъ величайшихъ государственныхъ людей нашего времени; его комментировали не страстныя, но безсильныя рѣчи Мадзини и ораторовъ франкфуртскаго парламента, а громъ пушекъ подъ Маджентой, Сольферино, Кениггрецомъ, Гравелотомъ, Рейхсгофеномъ и Седаномъ.

Объединеніе Италіи и Германіи сдёлало возможнымъ и необходимымъ провозглашеніе національнаго принципа и для міра славянскаго. Когда весь европейскій міръ перестраивается по новому принципу, во имя вновь сознаннаго права, то гдё же основаніе отрицать это право и для другихъ народовъ, столь же христіанскихъ, столь же европейскихъ, какъ и сама Европа?

Дъйствіе этихъ идей не замедлило отразиться и на ходъ послъднихъ событій. Когда въ 1876 г. Сербія объявила войну Турціи, русское общество кинулось помогать сербамъ, именно какъ сербамъ, какъ народу славинскаго племени, какъ братьямъ, не прикрывая ихъ именемъ "христіанъ", а тъмъ болье "грековъ".

Посл'в объявленія войны, русскіе знали, что они идуть сражаться за славянское д'вло.

Въ политикъ и объявленіяхъ нашего правительства Вы могли замътить то же самое. Сравните прокламаціи Николая I съ манифестами нынъ царствующаго Государя. Тамъ—ни слова о славянахъ; здъсь славянское дъло выдвинуто на первый планъ. Правда, слова "единовърный, христіане" повторяются и здъсь преимущественно передъ "единокровный" и "славяне". Но Вы невольно чувствуете, что эти слова употребляются по разсчету, изъ уваженія къ Австріи и къ Англіи, къ Европъ, гдъ славянство признается за "тяжкій первородный гръхъ". Но всъ мы чувствовали и понимали, что слъдуетъ

разумъть подъ словомъ "христіане", когда оно исходило изъ устъ Александра II.

Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы принципъ народности овладѣлъ вполнѣ и могъ овладѣть въ данную минуту нашею политикою. Мы живемъ въ переходное время, когда новое не вступило еще во всѣ свои права, а старое еще живо и хочетъ дѣйствовать на ряду съ новымъ. Принципъ народности продолжаетъ уравновѣшиваться преданіями старой государственной системы, старыхъ дипломатическихъ счетовъ и разсчетовъ; принципъ освобожденія борется съ принципомъ равновѣсія, Кавуръ съ Меттернихомъ, Хомяковъ съ Нессельроде.

Вотъ гдѣ первый источникъ несовершенно-послѣдовательной, часто колебательной политики дипломатіи. Но несправедливо было бы искать его въ "коварствѣ" или "макіавеллизмѣ", какъ это любятъ дѣлать въ настоящее время. Положа руку на сердце, Вы можете сказать, что мы грѣшили скорѣе откровенностью, чѣмъ "макіавеллизмомъ",

Во-вторыхъ, должно принять въ разсчетъ, что Европа относится къ славянскому міру иначе, чѣмъ къ любому западно-европейскому государству. Если по отношенію къ Италіи она усвоила точку зрѣнія Кавура, то къ славянству она относится, какъ Меттернихъ. Она признаетъ, что западныя европейскія государства должны бытъ устроены по національному началу, но для славянъ она считаетъ вполнѣ цѣлесообразнымъ государство искусственное, государство старой школы. Почему это такъ, Вы понимаете лучше меня. Стоитъ только вдуматься въ существо австрійскихъ, англійскихъ и нѣмецкихъ "интересовъ", чтобы понять это.

Если, такимъ образомъ, Россія явилась на Берлинскомъ конгрессѣ на-половину Хомяковымъ и на-половину Нессельроде, то Европа выступила тамъ чистымъ, безпримѣснымъ Меттернихомъ и заставила Россію сдѣлать извѣстныя Вамъ уступки. Но важно уже то, что вся Россія и русское правительство видятъ въ статьяхъ берлинскаго договора именно рядъ уступокъ и уступокъ именно всеевропейскому Меттерниху. Печальный для данной минуты берлинскій договоръ будетъ содѣйствовать нашему національному сознанію.

Наконецъ, самая важная бѣда въ томъ, что славянская идея не укрѣпилась въ нашемъ обществѣ. На общемъ фонѣ народовъ мы различаемъ уже другъ друга; мы не смѣшаемъ уже славянина съ грекомъ или словака съ венгерцемъ. Но близости, близости непосредственной у насъ мало. Если бы сербы лучше знали русскихъ и нашу исторію, они не посылали бы намъ незаслуженныхъ обвиненій. Они понимали бы, почему въ 1878 году явился берлинскій

договоръ, и не видъли бы въ немъ "предательства". Напротивъ, они въ войнъ 1877 года увидъли бы плодъ несомнъннаго успъха народной идеи сравнительно съ временами прошлыми. Они поняли бы, что именно теперь настало время истиннаго сближенія съ русскимъ обществомъ, время единенія, а не пора раздора.

Съ этимъ я и обращаюсь къ Вамъ, Ваше Высокопреосвященство. Наставьте лучшихъ людей Сербіи, благословите ихъ въ путь въ Россію; пусть они узнаютъ, какъ бьется русское сердце; пусть они услышать, какъ думаетъ русскій народъ, никогда ихъ не выдавшій и всегда готовый встать на защиту славянскаго дѣла. Тогда они поймутъ, что берлинскій договоръ только моменть въ развитіи славянскаго вопроса, что всѣ колебанія политики суть только временныя задержки на пути, по которому насъ ведетъ рука Всемогущаго. Узнавъ Россію, они повтрять въ будущность всего славянства. А это главное.

23 сентября 1878 г.

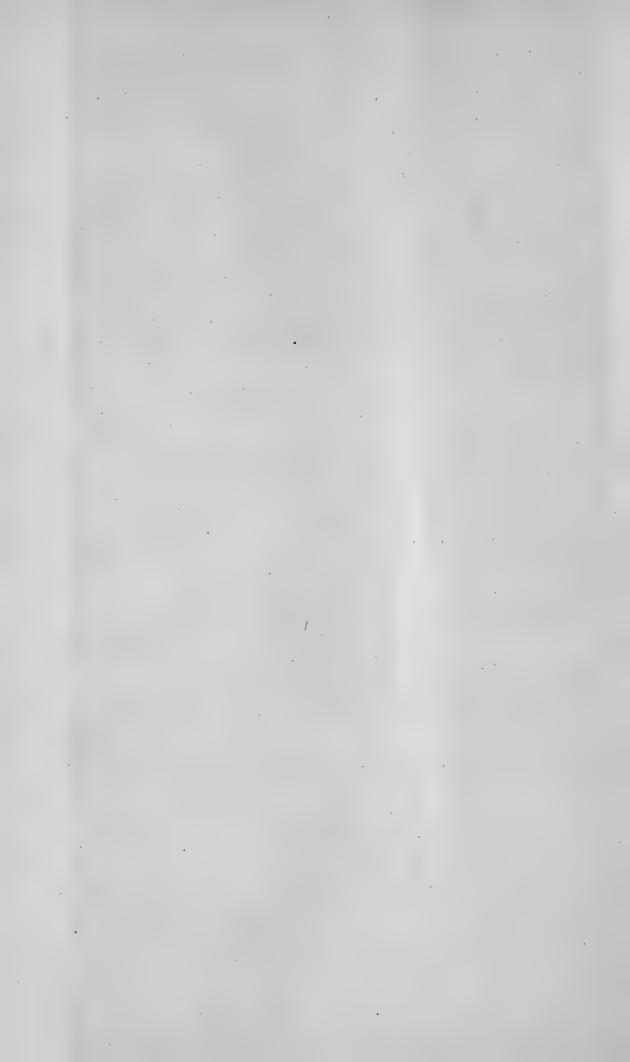

# ОТДБЛЪ ТРЕТІЙ.

польскій вопросъ.



## ПИСЬМО КЪ И. С. П. ПО ПОВОДУ ПОЛЬСКАГО ВОПРОСА.

Милостивый Государь! Позвольте принести Вамъ искреннюю благодарность за Ваше сочувственное письмо, даже свыше мѣры превозносящее мои наброски по славянскому вопросу. Можетъ быть, Вамъ пришлась по душѣ ихъ искренность; во имя этой искренности я позволяю себѣ высказать нѣсколько соображеній по поводу присланныхъ Вами статей.

Я вполнъ согласенъ, что выходки Московскихъ Въдомостей противъ польскаго общества крайне безтактны и несвоевременны. Безтактны потому, что ихъ противники не могутъ, со всею откровенностью, привести своихъ аргументовъ противъ г. Каткова. Несвоевременны потому, что затъвать новую "свару" въ славянскомъ міръ, въ данную особенно минуту, ужасно безтолково.

Въ своихъ писаніяхъ я систематически воздерживался отъ польскаго вопроса въ славянскомъ дѣлѣ. Возбужденіе такого вопроса въ данную минуту страшно осложнило бы и безъ того сложныя обстоятельства. Притомъ, дѣло поставлено теперь такъ, что въ возбужденіи вопроса польскаго не предвидится нужды. Рѣчь въ данную минуту идетъ объ улучшеніи участи балканскихъ христіанъ, а это дѣло необходимо отличать отъ такъ называемаго славянскаго вопроса, который и шире и глубже дѣла балканскихъ христіанъ.

Конечно, оба вопроса находятся въ тѣсной связи между собою. Если "улучшеніе быта" балканскихъ христіанъ удастся, если они добьются хотя нѣкоторой самостоятельности, вопросъ славянскій уже будетъ поставленъ. Славянскія провинціи Турціи, при несомнѣнномъ трудолюбіи и природныхъ способностяхъ ихъ жителей, будутъ напиваться силою, а гнилое дупло—Турція, будеть гнить еще больше, нока вовсе не свалится. Какъ только на мѣстѣ этого трупа явятся независимыя христіанско-славянскія державы, вопросъ о политическомъ будущемъ славянъ венгерскихъ и австрійскихъ возстанетъ самъ собою. Вотъ къ какому моменту нужно готовиться польскому обществу, вотъ о чемъ ему слѣдуетъ серьезно подумать!

Позвольте сказать Вамъ, что присланный Вами переводъ двухъ статей изъ Газеты Польской нисколько не доказываютъ, что польская интеллигенція хоть сколько нибудь достигла до разумѣнія славянскаго вопроса. Одна изъ этихъ статей довольно голословно опровергаетъ голословныя же обвиненія Московскихъ Въдомостей. Другая, болѣе основательная, вѣрно указываетъ, что поляки слишкомъ долго надѣялись на иноземные "союзы" то съ бонапартистско-клерикальною франціею, то съ иными, также сомнительными друзьями. Намъ нужно, говоритъ статья, надѣяться на свои собственныя силы.

Совершенно върно. Но для чего понадобятся эти "собственныя силы?" Какое употребленіе дастъ имъ польское общество безъ истиннаго разумѣнія конечной цѣли своего развитія? На этотъ вопросъ обѣ статьи не отвѣчаютъ даже намекомъ. Въ нихъ рельефно проглядываютъ два чувства, которыми живетъ современный полякъ: чувство самосохраненія и чувство разочарованія. Полякъ боится дальнѣйшаго развитія стѣснительныхъ мѣръ, послѣдовавшихъ за событіями 1863 года; поэтому онъ старается выказать свою благонадежность, такъ сказать, и устранить отъ себя упрекъ въ какихъ либо "тенденціяхъ". Съ другой стороны, польское общество разочаровалось въ европейскихъ благодѣтеляхъ, надувавшихъ его самымъ безжалостнымъ образомъ. Оно убѣдилось, наконецъ, что Франція не нойдетъ съ "двунадесятью языками" возстановлять Польшу въ границахъ 1772 года.

Но ни чувство разочарованія, ни болье содержательное чувство самосохраненія не дають, однако, содержанія общественной жизни. Польское общество должно возвыситься до разумьнія своего положенія въ славянском мірь, сознать себя, какъ часть этого міра, и идти заодно съ нимъ.

А этого я до сихъ поръ не вижу. Польша предала себя западной Европъ больше, чъмъ какое-нибудь славянское племя. Нигдъ католицизмъ и католическая церковь не тиранствовали такъ, какъ здъсь. Нигдъ панство до такой степени не уподоблялось феодальной аристократіи, какъ въ Польшъ. Никогда, въ эпоху высочайшаго могущества Польши, отъ нея не исходило попытки хоть сколько нибудь улучшить участь угнетенныхъ славянскихъ народовъ. Напротивъ: среди православныхъ малороссовъ и бълоруссовъ она разыгры-

вала роль турокъ и венгровъ. Ея іезуиты ничъмъ не лучше софтовъ и башибузуковъ.

Изъ Вашего письма я вижу, что Вы нѣсколько знаете польскій бытъ. Скажите откровенно не мнѣ, а самому себѣ—эти католическіе, панскіе и прочіе идеалы вымерли ли въ Польшѣ современной? Еще въ 1867 году, въ германскомъ рейхстагѣ, познанскій депутатъ Неголевскій поставилъ Польшѣ въ величайшую заслугу, что она служила нѣкогда оплотомъ Европы противъ *Pocciu*.

Только тогда, когда польское общество пойметъ, что оно есть часть славянскаго міра, что, въ сущности, вся Европа относится къ Польшѣ такъ же, какъ и къ Россіи, т.-е. съ злобою и презрѣніемъ, что если разные европейскіе политики наигрываютъ на "польскомъ вопросѣ", то вовсе не ради Польши, а въ видѣ угрозы для нашего отечества—тогда, говорю я, наступитъ для него минута истиннаго отрезвленія.

Коротко говоря, польское общество должно сознать себя какъ часть славянской національности, а отъ этого сознанія оно еще страшно далеко. Поляки мечтають не о народности своей, а о польскомь государство, построенномь, какъ Вамъ изв'ястно, на подчиненіи цізлой массы православнаго люда сравнительно небольшому числу поляковь. Вотъ что губить польское общество, вотъ что заставляетъ русскихъ подозрительно относиться къ каждому движенію на берегахъ Вислы. Государственный вопросъ между Россією и Польшею уже різшень. Старой "Різчи-Посполитой" уже не будеть и быть не можеть именно во имя національнаго начала. Мы не отдадимъ Малороссіи, нашего Кієва, нашей Вольни, нашихъ бізлоруссовъ подъ ярмо господствующихъ классовъ Польши. Мы, а не они, надізмим крестьянь землею и освободили крестьянскую личность.

Но затѣмъ остается вопросъ о сохраненіи народности польской въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она въ самомъ дѣлѣ является преобладающею. Пусть подумаютъ поляки, въ какомъ союзѣ сохранится ихъ народность—въ союзѣ ли съ иноземными благодѣтелями, или съ Россіею, которая не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ державою славянскою?

Вотъ на какой почвѣ и при какихъ условіяхъ можетъ состояться дѣйствительное сближеніе съ обществомъ русскимъ общества польскаго. Si oui, oui—si non, non.

Извините, что письмо мое вышло такъ длинно. Но Ваше искреннее отношение къ славянскому дѣлу дало мнѣ на это право. Когда настанетъ время, я постараюсь высказать тѣ же мысли и въ печати.

7-го декабря 1876 года.

#### по поводу

### польскаго легіона въ турціи.

Недавно телеграфъ извъстилъ наше общество о событи весьма серьезномъ—болъе серьезномъ, чъмъ можетъ показаться на первый взглядъ. Именно телеграфъ повъдалъ намъ, что Порта намърена образовать "польскій легіонъ" въ 40.000 человъкъ и что начало этому легіону уже положено.

Папа благословилъ знамя Лангевича; первосвятитель католической церкви протянулъ руку турецкому султану, а свободолюбивая польская эмиграція побраталась съ башибузуками. Удивляться этому нечего. Всё гнилые и темные элементы Европы встали какъ одинъ человёкъ противъ того, что они считаютъ своимъ общимъ врагомъ—противъ Россіи и славянства.

Одни и тѣ же чувства вдохновляють и торійскій кабинеть Биконсфильда, и венгерскихъ магнатовъ, и "ватиканскаго узника", и польскихъ выходцевъ. То же чувство, та же злоба прорываются и въ нотѣ графа Дерби, и въ папской аллокуціи 1-го мая, и въ возгласахъ буда-пештской молодежи. Католическая Европа клянетъ "схизматиковъ", не признающихъ власти папы; торійская Англія клянетъ "соціалистическое" славянство; венгерская аристократія громитъ славянскую демократію; польская эмиграція опрокидывается на "быдло", поддерживаемое ненавистною Россією.

Все это неудивительно, этого всегда нужно было ожидать. Но серьезная сторона дѣла заключается вовсе не въ этомъ. Порта хочетъ образовать польскій легіонъ въ 40.000 человѣкъ. Но отъ хотѣнія до дѣла—разстояніе большое. Если въ 1863 году, при полномъ напряженіи всѣхъ польскихъ силъ, полякамъ не удалось выставить

въ поле порядочной арміи, то откуда же Порта наберетъ 40.000 нольскихъ волонтеровъ? Не придется ли ей комплектовать этотъ "легіонъ" своими башибузуками? Не будутъ ли разные беки и беги разыгрывать роль Дембинскихъ, Съраковскихъ, Калиновскихъ и иныхъ?

Конечно, этотъ печальный маскарадъ не долженъ срамить насъ. Печально развѣ то—разумѣется не для насъ, а для польской эмиграціи—что нынѣшній "диктаторъ" Польши, гр. Платеръ, рѣшился дать польское имя глупой турецкой затѣѣ. Вл. Чарторыскій, свергнутый съ своего эфемернаго престола, вѣроятно, не рѣшился бы на такой пассажъ.

Для насъ, повторяю, важно не это; важно то, что въ данную, великую для славянства минуту, мы должны сознательно и трезво опредълить наши взаимныя отношенія. А этого до сихъ поръ не сдълано. Знаемъ ли мы, какое движеніе совершается теперь въ польскихъ умахъ? Знаемъ ли мы, что чувствуютъ поляки, которыхъ такъ много въ нашемъ отечествъ?

Предъ нашимъ воображеніемъ еще носится Польша 1863 г., неисправимая заговорщица, вздыхающая о границахъ 1772 г., Польша, слоняющаяся по всёмъ западнымъ дворамъ и проповёдующая крестовый походъ противъ Россіи, Польша, подстрекаемая Бонапартами и ласкаемая въ англійскомъ парламентв. Цёла ли эта Польша? Если судить по остаткамъ 1863 года, по тёмъ экземплярамъ, которые и намъ приходилось встрёчать, она цёла. Можетъ быть, изъ нея и составится часть пресловутаго турецкаго легіона. Но разві, кромі этой Польши, нітъ никакой другой? Разві въ эти 15 літъ не наросло другого поколінія съ инымъ образомъ мыслей?

Вотъ вопросъ, очень важный и вовсе не изслѣдованный нашею литературою. Этимъ и объясняется та запальчивость, съ которою нѣкоторыя газеты высказались по поводу слуховъ о польскомъ легіонѣ. Одна газета рискнула даже заявить такую мысль:

"Никто не можетъ помѣшать польскимъ легіонерамъ сражаться за одно съ турками дѣло; но русскія военныя власти имѣли бы полное право объявить ихъ стоящими вню закона военноплыныхъ!"

Прискорбное восклицаніе! Или мы гунны? Или мы турки? Такими "мыслями" можно только повредить нашему святому дѣлу. Взаимное раздраженіе, въ данную минуту, можетъ имѣть грустныя послѣдствія. Россія выступила впередъ какъ славянская и христіанская держава, и наше дѣло поставить всѣ вопросы честно и откровенно. Къ этому есть теперь полная возможность, въ виду нѣкоторыхъ событій, весьма важныхъ.

Намъ приходилось знакомиться съ некоторыми представителями

нынѣшней польской молодежи, съ мнѣніями нѣкоторыхъ газетъ. Изъ знакомства съ тѣми и другими можно вынести такое впечатлѣніе. *Польша силится возвратиться домой*. Сейчасъ объясню смыслъ этого выраженія.

Съ техъ поръ, какъ Речь-Посполитая стала клониться къ упадку, ея внутреннія дёла постоянно направлялись соображеніями и даже силами внёшней политики. Каждая изъ партій, боровшихся за королевскую власть, искала опоры заграницею; каждое изъ сильныхъ иностранных в государствъ участвовало въ избраніи короля и затёмъ во внутренней его политикъ. Въ Польшъ завелись партіи: французская, австрійская, бранденбургская и т. д. Изв'ястно, къ чему привели эти партіи. Посл'в паденія Польши, вс'в надежды польскихъ патріотовъ были перенесены на далекій Западъ. "Полякамъ, казалось, — писала недавно одна польская газета, — что всв европейскіе престолы заняты Собъскими, готовыми, по первому призыву, явиться въ Варшаву и защищать Польшу". Извъстно, однако, что всъ эти "Собъскіе" обманывали Польшу, начиная съ перваго — Наполеона старшаго. Правда, послѣ революціи 1830 года, французская палата депутатовъ постоянно помъщала въ отвътномъ адресъ на тронную рвчь известную фразу о Польше. Правда, каждый либеральный французскій публицисть считаль своею обязанностью наговорить Россіи множество непріятностей по поводу Польши. Въ угоду польской идев, теорія Духинскаго о туранскомъ происхожденіи Россіи получила доступъ во французскія школы. 15 мая 1848 года, цёлыя толны народа вломились въ зданіе національнаго собранія съ полонофильскими восклицаніями. Наполеонъ III и особенно его доблестный "кузенъ", принцъ Наполеонъ, постоянно оживляли надежды польской эмиграціи. Чёмъ же все кончилось?

Въ 1863 году, для европейскихъ друзей Польши настала минута осуществить свои объщанія. Но все разръшилось, и ничъмъ инымъ разръшиться не могло, какъ смъшнымъ дипломатическимъ походомъ на Россію. Сотни, даже тысячи горячихъ головъ, повиновавшихся таинственнымъ знакамъ изъ Парижа, или погибли въ лъсу. съ оружіемъ въ рукахъ, или влачили жалкое существованіе въ ссылкъ. Всъ европейскіе союзы оказались мечтою. Тоиз se ruinent à promettre, et s'acquittent à ne rien tenir, замътила одна польская газета.

Кровавый призракъ 1863 года, самъ по себѣ, способенъ былъ отбить охоту къ возстановленію Польши при помощи европейскихъ кабинетовъ. Опытъ ясно показалъ, что "польскій вопросъ" былъ орудіемъ въ рукахъ разныхъ дипломатовъ, орудіемъ, направленнымъ не въ пользу Польши, о которой никто не думаетъ серьёзно, а про-

тивъ Россіи, что далеко не одно и то же. Но разочарованія, какъ бы они ни были сильны, никогда не приносять полнаго отрезвленія. Какъ ни обманчивы увъренія разныхъ кабинетовъ, но въра, особенно въра, укръпленная многолътними иллюзіями и привычками, упорна. Еслибъ положение Европы не измѣнилось радикально, польское общество, попрежнему, прислушивалось бы къ говору европейской печати, сторожило бы каждое слово выдающагося оратора или болтливаго дипломата и върило бы, въроятно, до одуренія, до самозабвенія. Но событія последнихъ десяти леть изменили положеніе Европы, измънили его до такой степени, что никакимъ иллюзіямъ нѣтъ и не можетъ быть мъста. Франція—этотъ первый и самый пылкій сторонникъ Польши-потеряла свое первенствующее мъсто въ Европъ. Наполеониды, шевелившіе польскій вопрось въ вид' угрозы Россіи, подобно тому, какъ они ворочали краснымъ призракомъ ради устрашенія французской буржуазіи, сошли со сцены. Сама Франція поняла, наконецъ, что союзъ съ польскою эмиграцією обходится ей немного дорого, и что передёлки европейской карты кончились легкою передёлкою карты французской. Франція желаеть посидёть дома, гдѣ ей довольно дѣла.

Затъмъ, между Франціею и Польшею воздвиглась громадная Германская имперія, построенная чисто и ясно на принципь нтмецкой народности. Этотъ принципъ проведенъ здёсь строго и безъ всякихъ колебаній. Польскія провинціи Пруссіи, не входившія въ составъ прежняго Германскаго союза (1815—1866 г.), теперь включены въ составъ имперской территоріи и включены безповоротно. Каждый клочекъ имперской земли будетъ охраненъ всею силою, страшною силою всей Германіи. Прежде баварець, саксонець, гановерець и т. д. могли сказать, что имъ нътъ дъла до польскихъ, т.-е. не-нъмецкихъ земель Пруссіи. Теперь вся німецкая армія, по первому знаку императора, обязана будеть двинуться на востокъ, если Познани придеть въ голову "выйдти" изъ имперскаго союза. Польскія провинціи Пруссіи сділались нъмецкими землями и сділались ими не въ шутку, не de jure только, а и de facto, при чемъ это "de facto" является результатомъ значительнаго онвмеченія провинцій и колоссальной военной силы Германіи, претрамента

Не въ авантажѣ находится и другой союзникъ польской эмиграціи—католическій клерикализмъ. Прежде польскіе публицисты могли возбудить не мало симпатій къ своему дѣлу возгласами о гоненіяхъ, претерпѣваемыхъ, будто бы, католическою церковью въ Россіи. Либеральная Европа, обсуждавшая дѣло исключительно съ формальной и довольно отвлеченной точки зрѣнія свободы совѣсти, била въ набатъ. Но теперь она сама ведетъ свой "культуркамифъ" противъ

плотнаго союза клерикаловъ. "Желѣзный канцлеръ" первый повелъ атаку. Германская нація на дѣлѣ увидѣла, что многія изъ тѣхъ дѣйствій, которыя она прежде считала порывами "свободы совѣсти", суть явныя поползновенія къ преобладанію, къ владычеству не только духовному, но и свѣтскому. Сопоставляя поведеніе своихъ епископовъ съ тѣмъ, что дѣлало польское духовенство въ 1861—1863 годахъ, она пришла къ иной оцѣнкѣ поведенія послѣдняго. Настала очередь и Франціи. И здѣсь молодая республика трепещетъ отъ происковъ "черныхъ". "Клерикализмъ—вотъ настоящій врагъ!" воскликнулъ недавно Гамбетта, вторя Бисмарку. Наконецъ, это зрѣлище папы, благословляющаго знамя, подъ которымъ отребье польской эмиграціи будетъ сражаться за исламъ, развѣ это не позоръ для христіанскаго міра, развѣ это не раскроетъ глаза всѣмъ, у кого голова и сердце на мѣстѣ?

Я назваль клерикализмъ союзникомъ польской агитаціи. Это выраженіе должно взять назадъ. Нётъ, не союзника, но безсердечнаго подстрекателя польскихъ женщинъ и юношей нужно видёть въ клерикализмъ. Не для блага и не для свободы Польши поднимался восьмиконечный кресть и сладись благословенія изъ Ватикана, а для той же завётной цёли папства, для безграничнаго и безусловнаго владычества надъ міромъ, обращеннымъ въ безсмысленное и безсловесное стадо. Что дала клерикальная пропаганда Польшь? Не она ли воздвигла кровавое и безсмысленное гоненіе на православную Малороссію, отпавшую, наконецъ, отъ Рѣчи-Посполитой? Она создала диссидентскій вопрось; она не дала слиться поб'ядителямъполякамъ съ православнымъ русскимъ населеніемъ; она задавила въ Польшъ зачатки свободнаго просвъщенія и, вмъсто всъхъ человъческихъ чувствъ, воспитывала и воспитываетъ лишь чувство злобы и мщенія. Она, послів паденія Польши, вложила ей свое знамя, не какъ знамя мира, а какъ знакъ вражды в в ной, непримиримой. Проповъдуя мятежъ, посылая сотни юношей на явную гибель, она имъла смёлость прикрываться громкимъ словомъ "свободы вёры". Теперь, когда событія заставили ее быть откровенной, она беззаствичиво выступила врагомъ всего, что дорого европейскому человъчеству. Можно ли ей върить? Войдите же въ чувство польскаго общества, пережившаго событія последнихъ десяти леть. Или вы думаете, что оно не чувствовало и не думало? Что оно не извърилось въ европейскіе союзы, что оно не относится критически къ глаголамъ "ватиканскаго узника" и его орудій? Страшно подумать о томъ, сколько чувствующій и думающій полякъ долженъ быль пережить за это время, и многое свидътельствуетъ объ этомъ разочарованіи, объ этомъ исканіи новыхъ путей. за ва вача вачава 👒

Не станемъ же обращать вниманія на турецкихъ "легіонеровъ". Пусть эти жалкіе остатки былыхъ временъ кончаютъ свой вѣкъ, какъ имъ угодно. Пусть они услаждаютъ свою ненависть къ Россіи и гибнутъ въ турецкихъ рядахъ подъ презрѣніемъ всего истинно просвѣщеннаго человѣчества. Намъ важны не они, а важна и дорога та Польша, что осталась у насъ, Польша, переживающая серьёзный нравственный кризисъ. Вотъ къ кому нужно придти на помощь. "Недуженъ быхъ и посѣтисте мя!"

Нынѣшняя Польша поставлена между двоякимъ движеніемъ: между завершающимъ свое національное развитіе міромъ германскимъ и начинающимъ свою политическую жизнь міромъ славянскимъ. Съ каждымъ годомъ вопросъ становится опредѣленнѣе и яснѣе. Куда идти польскому обществу? Хочетъ ли оно сдѣлаться частью міра германскаго, увеличить собою территорію сосѣдней имперіи, усвоить ея учрежденія, заговорить ея языкомъ, т.-е. прекратить свое существованіе въ качествѣ не только польскаго племени, но и славянской народности? Или оно, послѣ долгихъ скитаній по бѣлу свѣту, возвратится къ себѣ домой, пожелаетъ жить не мечтаніями о старомъ польскомъ государствѣ, а своими дѣйствительными интересами, въ живомъ общеніи со всѣмъ славянствомъ.

Всякій, кому дороги интересы Россіи, пользы славянства, обязанъ сознать важность настоящей минуты. Польскому обществу необходимо открыть всё пути къ примиренію и соглашенію. Какъ это сдёлать путемъ законодательныхъ, административныхъ и общественныхъ мъръ-теперь не время говорить. Первая злоба нашего днявойна, начатая съ Турціею, для освобожденія подъяремныхъ христіанъ. Но и въ эту минуту, когда все наше вниманіе поглощено военнымъ вопросомъ, есть одна "практическая" мъра относительно польскаго общества. Мфра эта-воздержание отъ всякихъ неумфстныхъ выходокъ, затрогивающихъ народную честь, отъ всякихъ оскорбительныхъ намековъ, отъ всякихъ заподозръваній и огульныхъ обвиненій. Словомъ и дёломъ мы должны дать понять польскому обществу, что если Богъ благословитъ наше оружіе, если мы выйдемъ побъдителями изъ всёхъ затрудненій, польская народность, наравнё съ другими славянскими народностями, найдетъ въ насъ надежную опору для всёхъ ея законныхъ стремленій и готовность принять протягиваемую намъ руку. Будущее покажетъ, что и въ какихъ предвлахъ можемъ мы сдълать для взаимнаго соглашенія и умиротворенія. Грядущія событія укажуть міру взаимныхь уступокь и опреділять нашъ modus vivendi. Теперь нужно только понять "форму и давленіе времени", говоря словами поэта. Остальная вся приложатся намъ.

Можетъ быть, все, что здёсь написано, сочтутъ за утопію. Но

утопія эта продиктована привязанностью къ славянскому племени, со всёми его отпрысками, желаніемъ, чтобъ кончилась когда нибудь эта рознь, постоянно губившая славянскій міръ на радость и пользу его враговъ, чтобъ этотъ міръ всталъ, наконецъ, въ сознаніи своего нравственнаго единства, не какъ угроза для Европы, а какъ вольный и полноправный членъ великой европейской семьи.

## польскій вопросъ.

Отвътъ на письмо эмигранта. (См. № 148 С.-Петерб. Въдом.) 1).

Изъ далекаго изгнанія вы отозвались на слово примиренія; вы обратились ко мнѣ съ письмомъ, проникнутымъ мыслью о соглащеніи и единеніи. Эта мысль одухотворяєть васъ; вамъ уже видится великая, свѣтлая будущность польской народности, въ ея единеніи съ Россією и славянствомъ. Въ частномъ письмѣ ко мнѣ, вы говорите: "Можетъ быть, суждено вамъ и намъ содѣйствовать самому громадному происшествію въ славянскомъ мірѣ—примиренію Россіи съ Польшею". Вы сознаете необходимость такого примиренія. "Съ 1870 года, сказано въ вашей статьѣ, мы прозрѣли окончательно, понявъ, что сохраненіе нашего славянского быта отнынѣ подчинено условіямъ славянской общности, силы и замкнутости".

Вы легко поймете, съ какими чувствами должны отнестись къ такимъ заявленіямъ мы, взросшіе въ этихъ мысляхъ и чувствахъ? Если я позволяю себѣ отвѣчать на ваше письмо, то вовсе не ради полемики. Мы стоимъ на одной и той же почвѣ. Мнѣ хотѣлось бы только комментировать вашу статью, договорить недосказанное, вызвать новыя заявленія. Переживаемая нами минута слишкомъ важна, чтобы не воспользоваться ею во всей полнотѣ, не сдѣлать всего, что есть въ нашихъ силахъ.

Примиреніе Россіи съ Польшею — вотъ тема вашей статьи. Вы справедливо утверждаете что оно необходимо, какъ для интересовъ объихъ странъ, такъ и для пользы всего славянства. Но условимся прежде всего въ смыслъ самаго слова "примиреніе". Мириться мо-

<sup>1)</sup> Въ № 148 С.-Петерб. Впдом. напечатано письмо польскихъ эмигрантовъ, проживающихъ въ Парижъ, къ А. Д. Градовскому.

гутъ и два врага, даже оставаясь врагами. Такъ, въ 1871 году, Франція "помирилась" съ Германіею. Два врага, ослабленные долгою борьбою, могутъ кое-какъ размежеваться, сдёлать взаимныя уступки, устроить формальное соглашеніе, закрупленное договорами и... поссориться при первомъ удобномъ случав. Конечно, ни вы, ни мы не можемъ имъть въ виду такого юридического соглашенія. Ваша статья требуетъ большаго и идетъ дальше. Въ вашей горячей и искренней ръчи ясно выражается желаніе устранить нравственные мотивы раздора, видоизмѣнить самое міросозерцаніе русскихъ и поляковъ. Остальное все придетъ само собою. Безъ такой перемвны самыя лучшія "юридическія" соглашенія останутся безплодными. Въ этомъ, а не въ чемъ другомъ, состоялъ коренной порокъ системы маркиза Вельепольскаго. Она была задумана, именно, для внёшняго примиренія двухъ враждебныхъ лагерей, притомъ въ сознаніи, что они враждебны и должны быть таковыми. Чёмъ кончилось дёло-вы знаете хорошо. Уступка, делаемая врагу, како врагу, не способна обратить его въ друга, и система Вельепольскаго была столь же нелюбезна полякамъ, какъ "система" Паскевича.

Вы откровенно становитесь на иную почву и ищете иныхъ путей. Воть ваши слова: "Мы упорно отстаиваемъ лишь право народности, устраняя рѣшительно все, соприкосновенное съ политикою. Мы не только кое-чему выучились, но и многое позабыли. Все, что содѣйствовало когда-то помраченію умовъ: французскія симпатіи, коварныя поощренія Англіи, вся революціонная дурь, все это отжило свое время, и мы, расплатившись честно со всѣми увлеченіями прошедшаго, готовы стать на той славянской почвѣ, за право которой ополчилась Россія .....

Нельзя требовать лучшей постановки вопроса, лучшей въ смыслѣ ясности и внутренняго достоинства. Позвольте же мнѣ остановиться на этомъ нунктѣ, ибо въ немъ, по моему мнѣнію, вся суть дѣла.

Вы заявляете, что лучшая часть польскаго общества "разсчитала политику", и что она требуетъ только признанія законныхъ правъ польской народности. Въ этихъ словахъ—два заявленія. Одно изъ нихъ относится къ польскому обществу, которое говорить: "Мы отказываемся отъ мечты возстановить старое польское государство". Другое заявленіе обращено къ обществу русскому; ему говорять: "признайте право польской народности". Признайте, говорится въ вашей стать в, что надо же, прежде всего, покончить съ вопросомъ нашей неотвязчивой народности. Избаловали вы грековъ, сербовъ, молдаванъ и валаховъ, а теперь идете освобождать болгаръ. Хвала вамъ за это. Но позвольте же полюбопытствовать: "мы-то подъ запрещеніемъ, что ли?"

Если вопросъ будетъ поставленъ или уже поставленъ на такую почву, то всѣ недоразумѣнія устраняются въ самомъ ихъ источникѣ. Начнемъ съ первой части вашей формулы, съ заявленія, что вы "разсчитали политику". Но причиною раздора между Россією и Польшею всегда былъ только вопросъ государственный, а никакъ не національный. Илея, одушевлявшая польскихъ революціонеровъ, не имѣла ничего общаго ни съ правами народности, противъ которой, до 1863 года, не было принимаемо никакихъ серьёзныхъ мѣръ, ни съ такъ-называемыми идеями 1789 года, вдохновлявшими западноевропейскихъ либераловъ. Идея, двигавшая революціонерами 1830 и 1863 годовъ, не столько идея, сколько воспоминаніе о старо-польской державѣ, съ Литвою и Малороссією. Рѣчь шла не о правахъ польской народности, а о томъ, кто будетъ владтть тѣми мѣстностями, гдѣ польской народности очень мало—русское или польское государство?

Вотъ гдв источникъ раздора, а не въ чемъ другомъ. Въ этомъ же и коренная причина безсилія польскихъ революцій. Возстановленіе польскаго государства! Но какого? Польши "отъ моря до моря", отвъчали нъкоторые вожаки возстанія. Эту формулу нашли невозможною, даже неразумною. По-моему, это самая разумная формула, ибо если уже возстановлять Польшу, какъ государство, способное къ жизни, да еще при условіяхъ жизни нынѣшнихъ государствъ Европы, то возстановлять надо именно "отъ моря до моря", съ Малороссіею, Галиціею, Познанью, Восточною Пруссіею и т. д. Но гдѣ же условія для возстановленія такой Польши? Зам'ятьте притомъ, что для Польши "отъ моря до моря" понадобились бы разныя мъстности, никогда не бывшія подъ польскимъ владычествомъ. Не даромъ, въ 1863 году, поговаривали объ Одессть, какъ о "польскомъ" городъ. Это совершенно логично-но и невозможно. Въ результатъ оказалось, что польскій вопросъ есть вопросъ мыстный, который только фантазія вожаковъ революціи да лукавая политика наполеонидовъ раздувала до размѣровъ вопроса мірового.

Вы сами говорите это: "покамѣстъ мы боролись и страдали, судьба Европы потекла не узкими ручьями, а широкимъ русломъ. А мы-то боролись какъ разъ за ручьи. Вышло на повѣркѣ, что не быть ручьямъ, а быть могучимъ рѣкамъ".

Весь вопросъ, стало быть, въ томъ, къ какой "могучей рѣкѣ"— германской или славянской пристать вамъ? Этотъ вопросъ разрѣшаете вы сами. Вамъ, да и всякому понятно, что, попавъ въ рѣку
германскую, вы лишитесь того, изъ-за чего бьется теперь сердце
ваше—народности. А этого блага никогда не отниметъ у васъ Россія. Въ славянской рѣкѣ вы имѣете свой смыслъ, свое назначеніе и

призваніе. Гибель польской народности будеть прямымъ ущербомъ для міра славянскаго, а для германскаго—пріобрётеніемъ.

Вы жалуетесь на различныя мёры, стёснительныя для вашей народности. "Наскучиль намъ безконечный нашъ ропотъ, наскучили безплодныя сётованія, а все же мы должны отстаивать права нашей народности. Ставъ вразумительны, можетъ быть, даже черезчуръ, мы увёрили себя, что жестокія покушенія на народность нашу были только дёломъ размаха первой поры вашего гнёва, но что все же вы не способны умерщвлять умышленно и устойчиво самое священное явленіе въ мірё—народность". Увёряйте себя въ этомъ побольше и увёрьтесь окончательно! Для этого не нужно большихъ усилій. Подумайте только о томъ, изъ какого источника вытекаютъ тѣ исключительныя мёры, какія были примёнены къ Польшё послё 1863 года? Вытекаютъ ли онё изъ свойствъ русскаго народнаго характера, объясняются ли онё нашимъ міросозерцаніемъ, нашимъ отношеніемъ къ не-русскимъ вообще?

Пусть отвѣтятъ на это поляки, жившіе въ Россіи, хотя бы въ ссылкѣ—какъ относилось къ нимъ мѣстное русское общество? Пусть скажутъ иноземцы, проживающіе у насъ—гдѣ встрѣчали они большее уваженіе къ своей народности? Это старая истина. Нѣтъ народа болѣе способнаго уживаться со всѣми народностями, болѣе неспособнаго къ національной враждѣ, какъ именно народъ русскій. Перебирая въ головѣ всѣ воспоминанія моего дѣтства, всѣ впечатлѣнія зрѣлаго возраста, я не могу припомнить факта, въ которомъ выразилась бы принципіальная и прирожденная ненависть русскаго къ поляку! Безъ опасенія ссылаюсь на всѣхъ, знающихъ дѣло—пусть укажутъ такіе факты! Пусть скажутъ, что русскій народъ ненавидитъ поляковъ за ихъ вѣру, за ихъ языкъ, за нравы, обычаи, за все, что составляетъ существо народности.

Истинная суть русскаго духа сказалась именно въ его отношеніяхъ къ балканскимъ христіанамъ, когда всё слои нашего общества встрепенулись, какъ одинъ человёкъ, на защиту независимости угнетенныхъ. Вы признаете все величіе, всю святость этого движенія и спрашиваете только: "Мы-то, поляки, подъ запрещеніемъ, что ли?" Да развё вы не видите, что всё "исключительныя мёры", на которыя вы жалуетесь, суть отраженіе той же государственной, а не національной борьбы?

Это различіе глубоко и чрезвычайно важно. Если бы всё означенныя мёры были плодомъ національной вражды и народнаго характера, то въ нихъ можно бы было видёть нёчто роковое, неизбёжное и непреходящее. Такъ, болгары, босняки и герцеговинцы не имёютъ никакой надежды на смягченіе турецкаго ига, потому что

ихъ униженное положеніе въ "Оттоманской имперіи" вытекаетъ логически изъ существа турецкаго національнаго характера и основныхъ началъ ислама. Напротивъ, въ Польшѣ, разныя чрезвычайных и исключительныя мѣры суть средства государственной защиты, средства, объяснимыя даннымъ направленіемъ политики, опредѣленными обстоятельствами и условіями, т.-е. причинами временными и преходящими. Всѣ онѣ коренятся въ томъ, что до сихъ поръ между Россіею и Польшею лежитъ государственный вопросъ, вопросъ о томъ, кому быть — Россіи или Польшѣ, не какъ народностимъ, замѣтьте, а именно какъ государствамъ "отъ моря до моря".

Можно жалъть объ этихъ мърахъ, находить ихъ суровыми, но нельзя не видъть истиннаго ихъ источника, нельзя смъщивать вещей, глубоко различныхъ. Васъ поражаетъ, что Россія возвышаетъ свой голосъ за болгаръ, сербовъ, черногорцевъ, герцеговинцевъ и босняковъ, и что только поляки внушаютъ ей нъкоторое опасеніе. Но сдълайте нъкоторое умственное усиліе, предположите, что государственный вопросъ исчезъ изъ нашихъ счетовъ, и тогда спросите себя, уцъльютъ ли всъ эти "исключительныя мъры"? Нътъ, потому что онъ не будутъ имъть смысла и вообще не согласны съ характеромъ русскаго народа.

Или вы думаете, что онѣ любезны намъ самимъ? Исторія всѣхъ странь учить, что необходимость исключительныхъ мѣръ въ одной части государства всегда отражается на цѣломъ. Припомните, сколько вреда для нашего внутренняго развитія причинили событія 1863 года! Какъ эта плачевпая борьба отразилась на ходѣ нашихъ реформъ! Да и теперь многое и многое задерживается у насъ въ виду нашихъ "западныхъ окраинъ". Всѣ эти преграды исчезнутъ какъ дымъ при болѣе близкомъ знакомствѣ нашемъ. Вотъ чего недостаетъ намъ. Вы знаете всѣ города и уголки Европы, хотя нѣтъ того уголка, гдѣ бы васъ не обманули самымъ безсовѣстнымъ образомъ, и не знаете сердца, всегда готоваго отозваться на всѣ ваши законныя нужды, раскрытаго на первое любовное слово ваше, не знаете, говорю я, сердца русскаго народа.

Вы до сихъ поръ судите о насъ по превратнымъ и лживымъ толкамъ европейской журналистики. Это и ввело васъ въ довольно странное заблужденіе. Въ стать вашей вы говорите о распространеніи среди насъ какихъ-то ученій, грозящихъ русской гражданственности. Это даетъ вамъ поводъ предлагать намъ услуги польскаго консервативнаго элемента. Печальное заблужденіе! Есть у насъ послъдователи разныхъ соціалистическихъ теорій, есть и пропагандисты. Но, во-первыхъ, ихъ гораздо меньше, чъмъ въ той же Европъ; во-вторыхъ, они едва ли представляють серьёзную опасность "гра-

жданственности". Кто эти молодые люди и въ чемъ ихъ значеніе, объ этомъ долго говорить, да врядъ ли мы и поймемъ теперъ другъ друга. Не въ этомъ и дѣло. Но ваша ссылка на польскій консерватизмъ уже дала поводъ Новому Времени написать рѣзкую статью противъ вашего письма (№ 452). Конечно, это не должно смущать васъ, потому что та же газета, два-три нумера назадъ, привѣтствовала вашу статью, доказывая, что ваша программа сходится съ программою Гильфердинга и другихъ славянофиловъ, которыхъ я имѣю честь считать своими друзьями. Но въ дѣлѣ, начатомъ вами, нужно избѣгать всякихъ недоразумѣній, способныхъ выставить васъ въ ложномъ свѣтѣ. А ихъ можно устранить только внимательнымъ изученіемъ русской жизни, въ ея народныхъ проявленіяхъ.

Кончаю это письмо, въ надеждв, что оно не будеть послвднимъ. Горячая искренность и честность вашей статьи дають мнв право надвяться, что обмвнъ мыслей, начавшійся между нами, не остановится на первомъ словв. Нужно, повторяю, пользоваться этимъ временемъ, чтобы высказать все, что есть на душв. Мы люди небольшіе, но не суждено ли намъ быть первыми каплями мощной тучи, готовой оросить нашу землю, жаждущую мира и братскаго согласія?

5-го іюня 1877 гола.

### ПИСЬМО КЪ Н. И. КОСТОМАРОВУ <sup>1</sup>).

Вы легко поймете, многоуважаемый Николай Ивановичь, что ваше обращение къ "полякамъ-миротворцамъ" (Новое Время, № 478) не можетъ остаться безъ отвѣта. Оно подписано вами—глубокимъ знатокомъ русской и польской исторіи. Слѣдовательно, вашъ голосъ неотразимо подѣйствуетъ на многихъ и многихъ. Позвольте противопоставить ему нѣкоторыя соображенія въ пользу другого взгляда.

Ваша статья посвящена развитію слѣдующей мысли. Письма ноляковъ, напечатанныя въ С.-Петербуріскихъ Впомостяхъ, разсчитаны, по вашему мнѣнію, именно на довѣрчивость и наивность русскаго общества. Опираясь на многочисленные историческіе факты, вы доказываете, что обманъ и притворство всегда были оружіемъ поляковъ противъ Россіи. Въ настоящее время они такъ же, какъ вы полагаете, воспользовались славянскимъ движеніемъ, чтобы "ввезти къ намъ троянскаго коня".

Не стану спорить, что излишняя довърчивость въ политикъ неумъстна и опасна. Мы всъ пережили событія 1863 года и живо
помнимъ, сколько бъдъ натворила намъ эта "довърчивость". Не знаю
только, что больше винить — коварство ли поляковъ или наивность
русскихъ. Во всякомъ случаъ, вы имъли полное право отнестись съ
недовъріемъ къ письмамъ поляковъ. Право это принадлежитъ вамъ,
прежде всего, какъ историку, близко знакомому со всъми изворотами
борьбы Россіи съ Польшею. Во-вторыхъ, это право дано вамъ самими
авторами писемъ, такъ какъ въ ихъ заявленіяхъ, дъйствительно,
содержится нъсколько фальшивыхъ нотъ. Позвольте мнъ остановиться
на этихъ двухъ "титулахъ" вашихъ на право не довърять заявле-

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Въ N 478 Hoвато Bремени помъщена статья Н. И. Костомарова, озаглавленнал Hoлякамъ-миротворцамъ. Ped.

ніямъ поляковъ. Прежде всего на правѣ историка. Исторія показываеть вамъ, что коварство и интриги весьма часто были оружіємъ Нольши противъ нашего отечества. Отсюда вы заключаете, что и пъ настоящее время поляки ухватились за славянское движеніе, какъ новый предлогъ отвести намъ глаза и навредить впослѣдствіи. Мнѣ кажется, однако, что одно никакъ не слѣдуетъ изъ другого.

Вы предполагаете, что, въ силу техъ или другихъ причинъ, намлонность къ обману сдёлалась, такъ сказать, національною чертою польскаго характера. Предполагая даже, что событія последнихъ ста лътъ воспитали въ польскомъ обществъ такія непохвальныя наклонности, нельзя, сколько мий кажется, видить бъ нихъ единственное основаніе для оценки современныхъ историческихъ явленій и выводить изъ нихъ правило для нашей политики. Оставаясь на такой почвѣ, мы легко придемъ къ "философіи" одного моего знакомаго. , Жидъ, говорилъ онъ, всегда останется эксплоататоромъ, а полякъ конспираторомъ". При подобномъ взглядъ на дъло остается желать, чтобы еврейскій и польскій вопросы были рішены такъ, какъ нівкогда вопросъ еврейскій быль рішень въ Египті— "исходомъ" непримиримаго племени въ какую нибудь новую обътованную землю. Но въ наше время врядъ ли можно ожидать такихъ решеній. Народамъ, поневоль, приходится жить вмысты, а потому имы должно думать объ установленіи какого нибудь modus vivendi. Точкою опоры въ этомъ случав являются обстоятельства даннаго времени, даже данной минуты. Не относитесь пренебрежительно къ "минутъ", иная минута больше значить въ исторіи народовь, чёмь десятки лёть вялаго и соннаго "теченія исторіи". Въ этомъ пренебреженіи къ данной минуть и заключается, по моему убъжденію, недостатокъ вашего письма. Вы очень подробно остановились на исторіи польских возстаній противъ Россіи, но ничего не сказали о значеніи событій последнихъ десяти л'ять для польской народности. Позвольте возстановить смысль этихъ событій.

Поляки мечтали о возстановленіи старой Рфчи-Посполитой; притязанія свои въ глазахъ Европы они оправдывали тфмъ, что нація ихъ есть какъ бы форпостъ европейской культуры противъ русскаго варварства. Не даромъ Духинскій заставилъ насъ произойдти отъ "туранскаго" племени, врага цивилизаціи. Европа вфрила имъ или, вфрнфе, притворялась, что вфритъ. Въ 1863 году, европейская журналистика гремфла на эту тему. Вы знаете, однако, что ни одинъ солдатъ не былъ выставленъ Европою на защиту своего "форпоста". Напротивъ, въ 1867 году, польскія провинціи Пруссіи были включены въ составъ Сфверо-Германскаго союза, какъ его нераздфльная часть.

Тщетно Контакъ и Неголевскій протестовали противъ такой инкорпораціи все во имя тѣхъ же культурныхъ заслугъ Польши. Вы припомните, что отвъчаль князь Бисмаркъ на эти заявленія. Инкориорація состоялась и состоялась на грозныхъ для польской народности условіяхъ. Сѣверо-Германскій союзъ, впослѣдствіи Германская имперія, построился во имя начала національнаго единства ради усиленія и развитія германской народности. Слёдовательно, для польскихъ провинцій Пруссіи включеніе ихъ въ составъ союза (послѣ имперіи) означало новое торжество онъмеченія негерманских вемель. До 1866 года, отъ польскихъ провинцій Пруссіи требовалось политическое подчинение прусской державь; теперь требуется подчиненіе культурное и народное. Правда, и прежде германизація ділала огромные усивхи въ польскихъ областяхъ, подвластныхъ Пруссіи. Но теперь фактъ возведенъ на степень права, даже догмата. Насталъ 1870 годъ, и эта новая сила Германіи обрушилась на сторону, гдё польская эмиграція находила самую твердую точку опоры-на Францію. Новое разочарованіе для польскаго общества.

Наконецъ, вся мыслящая и политически развитая Европа возстала противъ того, что некогда служило главнымъ двигателемъ европейской исторіи— противъ выродившагося папства и его приспъшниковъ, некогда поднимавшихъ всю Европу на защиту "католицизма" въ Польше.

Соедините эти три вещи — образованіе національной Германской имперіи, паденіе Франціи и явное вырожденіе папства, соедините все это и подумайте, не видоизмѣнился ли польскій вопросъ глубже, чѣмъ это кажется? Не слѣдуетъ ли воспользоваться этими обстоятельствами для блага нашего отечества?

Смыслъ ихъ очевиденъ. Они показали, насколько возможно возстановление Рѣчи-Посполитой; они уяснили цѣну европейскихъ симиатій къ Польшѣ; они раскрыли внутреннюю слабость духовнаго начала, связывавшаго Польшу съ католическими землями—папизма. Польша разбита на всѣхъ пунктахъ, именно тамъ, гдѣ она видѣла для себя твердую точку опоры противъ Россіи—въ Европѣ.

Не спорю противъ того, что той или другой европейской державъ можетъ придти въ голову поднять "польскій вопросъ"; но всякій мыслящій полякъ, сообразивъ всѣ обстоятельства времени, догадается, что вопросъ поднимется не ради Польши, а противъ Россіи и на пользу данной европейской державы. Не спорю и противъ того, что еще долго иные члены польскаго духовенства будутъ пользоваться своимъ вліяніемъ на польскихъ женщинъ и нашептывать имъ въ исповѣдальняхъ слова ненависти противъ "схизматиковъ". Долго еще, вѣроятно, будутъ справедливы слова извѣстнаго оратора нашего, что

польскій юноша дѣлается революціонеромъ потому, что старая Польша встаетъ предъ нимъ "въ дивномъ величіи и златѣ". Долго еще, навонецъ, нельзя будетъ говорить о любви поляковъ къ Россіи.

Чувства и стремленія, воспитанныя вѣками, не исчезають вдругь, особенно въ Польшѣ, да и вообще на Западѣ. Мы, русскіе, способны въремѣниться разомъ, круто повернуть фронтъ, возненавидѣть недавнихъ друзей и возлюбить вчерашнихъ враговъ. Въ этомъ наша спла и слабость. Поляки же слишкомъ держатся своихъ преданій, чтобъ отъ нихъ можно было ожидать внезапныхъ превращеній. Но это не даетъ намъ права смотрѣть на націю, какъ на величину всегда собѣ равную и неизмѣнную, неподдающуюся никакимъ новымъ историческимъ условіямъ. Напротивъ, здравая политика обязана зорко слѣдить за измѣненіемъ историческихъ комбинацій, принимать въ разсчетъ всѣ новыя явленія и извлекать изъ нихъ всевозможную выгоду для своего отечества.

Обстоятельства сложились такъ, что польское общество явно не можетъ идти по прежней дорогъ. Утративъ свое значеніе въ Европъ и для Европы, оно должно искать для себя иной точки опоры. Небольшая группа лицъ сознала это и ищетъ спасенія въ примиреніи гъ Россією, какъ съ главною представительницею славянскаго міра. Кажется, русская публицистика не можетъ отнестись къ этимъ фактамъ равнодушно. Она обязана заботиться о томъ, чтобъ мнѣнія меньшинства сдѣлались убѣжденіемъ большинства. Серьёзное и трезвое отношеніе къ этому дѣлу со стороны русскаго общества и русской нечати дало бы этому меньшинству твердую точку опоры и имѣло сы рѣшительное вліяніе на колеблющієся умы, которыхъ такъ много въ польскомъ обществъ, какъ и во всякомъ другомъ.

Конечно, вы избавите меня отъ труда разбирать вопросъ: почему сближение Россіи съ Польшею выгодно въ интересахъ объихъ странъ всего славянства. Вы знаете это лучше меня, да никто и не оспаривалъ такой выгоды. Здъсь необходимо остановиться на другомъ источникъ вашего недовърія къ заявленіямъ польскихъ эмигрантовъ—на нъкоторыхъ фальшивыхъ нотахъ, звучащихъ въ польскихъ нисьмахъ.

Письма эти найдены были высоком рными и неискренними. "Вы котите мириться, а говорите тономъ педагога или челов ва высшей породы". Вотъ главное возражение. На мой взглядъ эти "фальшивыя ноты" объясняются очень просто—полнымъ незнакомствомъ съ убъждениями и стремлениями современнаго русскаго общества. Авторы писемъ, преисполненные хорошихъ нам врений, никакъ не могутъ попасть въ тонъ, а потому иныя мысли ихъ какъ-то ръжутъ ухо русскаго челов вка. Но предположимъ, что вс эти диссонансы, дъй-

ствительно, плодъ нѣкотораго самомнѣнія, нѣкотораго покровительственнаго отношенія къ русской народности. Положа руку на сердце, нельзя не сказать, что значительная доля вины падаетъ на насъ. Отношеніе другихъ народовъ къ намъ, въ большой мѣрѣ, опредѣляется тѣмъ, какъ мы относимся къ себѣ. Припомните же отношеніе значительной части русскаго общества къ русской народности за послѣднія двадцать лѣтъ! Не говорю о необходимой во всякомъ обществѣ критикѣ существующихъ порядковъ, о здоровыхъ стремленіяхъ къ замѣнѣ отжившаго новымъ и т. д. Нѣтъ, я говорю объ отношеніи къ русской народности, взятой въ ея коренныхъ свойствахъ, въ капитальныхъ явленіяхъ нашей исторіи, умственной и духовной жизни.

Не будемъ называть именъ — грѣхъ общій, но признайте достовърность слѣдующаго факта. Еслибъ полякъ или всякій другой иновемецъ захотѣлъ составить себѣ понятіе о русскихъ историческихъ дѣятеляхъ по инымъ историческимъ сочиненіямъ и статьямъ (имя имъ легіонъ), онъ пришелъ бы къ заключенію, что русская земля не родила ничего, кромѣ злодѣевъ, идіотовъ или умалишенныхъ. Въ то время какъ поляки, часто страдавшіе противоположнымъ грѣхомъ, то и дѣло находили въ своей литературѣ польскаго Шекспира, польскаго Гейне, Диккенса и т. д., наша "литературная критика" усердно занималась "сбрасываньемъ съ пьедестала" корифеевъ нашей письменности. Какое имя, какія заслуги уцѣлѣли у насъ отъ поруганія, отъ травли самой безпощадной? И послѣ этого мы удивляемся, что "иностранцы и инородцы" не интересуются ни нашею исторіею, ни нашею литературою. Это немного наивно.

Пойдемъ дальше. Всв мы живемъ теперь однимъ желаніемъ, одною надеждою - чтобъ русское оружіе сломило, наконецъ, турецкую орду и дало свободу славянамъ. Скажите, пожалуйста, можно ли было безнаказанно, не подвергаясь упрекамъ въ "отсталости, глупости, квасномъ патріотизмъ" и т. д., выражать эти мнънія и желанія лътъ пять-шесть тому назадъ. И вы, и я, и всв мы помнимъ, что слово "братья славяне" употреблялось въ нашемъ обществъ не иначе, какъ въ ироническомъ смыслъ. До сихъ поръ помню я одну фразу, принадлежащую очень извёстному и талантливому литературному критику. Позволяю себъ привести ее потому, что писатель этотъ измёниль съ тёхъ поръ свои взгляды и печатаетъ прекрасныя корреспонденціи съ театра войны. Въ 1869 году печатались превосходныя статьи Н. Я. Данилевскаго Россія и Европа (вышедшія послъ отдъльною книгою). Критикъ, разбирая которую-то изъ статей Данилевскаго, замѣтилъ, что авторъ желаетъ учредить въ Царьградѣ "депо всеславянской глупости". Фраза очень знаменательная, если

принять въ разсчетъ, что критикъ былъ върнымъ выразителемъ мнвнія значительнаго большинства нашего "интеллигентнаго общества".

Васъ, какъ и всѣхъ насъ, смущаютъ воспоминанія о печальномъ 1863 годѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что событія этого года плодъ "мечтаній" польскаго общества о старой Польшѣ, мечтаній, отъ которыхъ тщетно предостерегалъ поляковъ нашъ Государь. Но, собравъ наши воспоминанія объ этомъ времени, мы должны будемъ признать, что наше поведеніе давало большую пищу этимъ мечтаніямъ. Припомните только настроеніе нашей "интеллигенціи" въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Смѣло можно сказать, что взрывъ патріотизма, послѣдовавшій въ 1863 году, былъ рѣшительною неожиданностью для поляковъ и европейцевъ, судившихъ о настроеніи русскаго общества по верхнимъ его слоямъ. Вы знаете, что разсчеты поляковъ и ихъ европейскихъ друзей были основаны, между прочимъ, на томъ, что русское общество сочувствуетъ возстановленію Польши, и что одновременно съ польскимъ возстаніемъ начнется русская революція.

Обратимся къ последнимъ событіямъ. Я думаю, вы безъ труда согласитесь, что, съ одной стороны, образъ дъйствій Россіи въ восточномъ вопросъ былъ бы ръшительнъе и быстръе, а притязанія "иныхъ державъ" умъреннъе, если бы въ извъстныхъ сферахъ нашего общества не носилось убъжденіе, что Россія не въ силахъ взяться за ръшение вопроса. Во многихъ мъстахъ слышался одинъ и тотъ же вопросъ: "куда намъ!" — и это "куда намъ" имъло разнообразные источники. Одни твердили это восклицание потому, что, по ихъ мнвнію, Россія изъйдена и разслаблена реформами, что освобожденіе крестьянъ подорвало экономическую силу Россіи, а преобразованіе арміи сломило дисциплину, что, въ результать, Россія, при первомъ движеніи, развалится. Другіе восклицали то же, "принимая во вниманіе", что Россія сама недостаточно ушла по пути прогресса, а нотому едва ли въ правъ помогать другимъ. Третьи говорили, что Россія "вообще" не готова, да и вопросъ "не созрѣлъ" и т. д. Чемь же могла казаться Россія черезь призму этихъ взглядовъ. Слабенькимъ, еле живымъ государствомъ, населеннымъ безличнымъ, вялымъ народомъ, не сознающимъ ни своего призванія, ни своей силы. Такое государство можно протянуть черезъ всв каудинскія фуркулы разпыхъ конференцій, почтительнъйшихъ представленій и протоколовъ.

И вдругъ изъ этого полуживого государства, по первому слову Государя, выходитъ могущественная армія и совершаетъ всѣ военныя операціи на диво иностранцамъ; вдругъ изъ этого дряблаго народа выходятъ сказочные герои, безстрашные и самоотверженные. Русской народной гордости опять есть на комъ остановиться съ ува-

женіемъ и любовью. Дубасовы, Шестаковы, Драгомировы, Тергукасовы уже сдёлались народными героями.

Но на долго ли? Кончится война, и мы опять, можетъ быть, предадимся самоуниженію и самооплеванію, опять будемъ со всею страстностью нашей натуры искать "темныя пятна" въ герояхъ минувшей войны, опять будемъ твердить свое "куда намъ!" и раболѣпно склонимъ голову передъ Европою, ожидая отъ нея "дальнѣйшихъ указаній"...

Вотъ существенный врагъ нашъ, врагъ болѣе страшный, чѣмъ всякое "польское коварство", потому что послѣднее питается первымъ. Въ своей статьѣ вы говорите, обращаясь къ полякамъ: "если, въ самомъ дѣлѣ, вы почувствовали, наконецъ, что вы славяне и хотите принять участіе въ дѣлѣ освобожденія и возрожденія славянскаго міра, то дѣлайте это прежде примиренія съ нами, а самое примиреніе пусть произойдетъ, какъ послѣдствіе вашихъ славянскихъ симпатій".

Не стану останавливаться здёсь на предлагаемой вами градаціи "примиренія". Замѣчу только мимоходомъ, что врядъ ли поляки могуть войти въ славянство, не примирившись съ Россіею, потому что главное основаніе не-славянскаго направленія Польши есть ея нелюбовь къ Россіи. Но воть интересный вопрось: настолько ли мы сами прониклись славянскою идеею, чтобы требовать отъ другихъ внезапнаго и рѣшительнаго погруженія въ "славянское море"? Настолько ли мы срослись съ нашею задачею, чтобы никогда, въ самыхъ мелочахъ нашей обыденной жизни, не отворачивать отъ нея лица нашего, работать для выполненія ея не только порывами и оружіемъ, а плугомъ, перомъ, сердцемъ и мыслью изо дня въ день?

Недалекое будущее дасть намъ отвъть на этоть вопросъ. Дай Богъ, чтобы мы не сожгли сразу то, чему поклоняемся теперь, чтобы славянское движеніе не сдѣлалось снова синонимомъ "обскурантизма" въ глазахъ однихъ и "замаскированною революціею" въ глазахъ другихъ. Только тогда, когда знамя будетъ твердо въ нашихъ собственныхъ рукахъ, оно сдѣлается центромъ соединенія для другихъ.

Я говорю не о самомниніи народномъ—источник застоя и всякаго зла, а о самоуваженіи, безъ котораго немыслима ни частная, ни народная личность. Но нѣтъ самоуваженія безъ наличности твердыхъ и опредѣленныхъ идеаловъ, безъ свѣтлыхъ личностей въ исторіи, окруженныхъ уваженіемъ и любовью народа за то, что онѣ по мѣрѣ силъ своихъ были носителями и выразителями этихъ идеаловъ.

Вотъ что намъ нужно понять, и тогда никакіе "Валленроды" не будутъ намъ страшны. Мы обижаемся теперь за то, что съ

нами говорять "сверху". Но что же дёлать, когда мы сами десятки лёть говоримь со всёми "снизу", въ сознаніи нашей дрянности и убожества. Не имь, а намь нужно перемёнить позицію, и тогда мы заговоримь какъ равный съ равнымъ.

Примите увърение во всегдашнемъ моемъ къ вамъ уважении и преданности.

#### ПРИЛОЖЕНІЯ.

#### I 1):

Въ первомъ изданіи статьи *Современныя воззрънія на государство* и національность находится слѣдующее, не вошедшее во второе изданіе окончаніе: запаза бала до в запаза до поточа до подсетника

"Весь отдёль этого труда постоянно говорить о "теоріи разрушенія" государства, но легко теперь замётить, что не противь нея была направлена наша аргументація и собранные здёсь факты.

Эта теорія есть, какъ мы старались показать, прямое и законное посл'ядствіе неудовлетворительности разныхъ сторонъ общественной жизни и совершенно неудовлетворительныхъ научныхъ пріемовъ, продолжающихъ свое господство въ политическихъ наукахъ.

Можно ли возражать противъ последствій, когда не устранены причины? Можно ли опровергнуть теорію, которой корни въ общепринятомъ міросозерцаніи?

Разрушительныя теоріи даже приносять своего рода польву: онв указывають на слабыя стороны практики и науки, онв указывають на недостаточность практических средствь и на неудовлетворительность научнаго метода, потому что въ методв—вся наука.

Для своихъ изследованій мы избрали этоть последній вопросъ: доказать несостоятельность научныхъ пріемовъ, господствующихъ въ настоящее время въ политическихъ наукахъ, показать, въ чемъ долженъ состоять методъ, соответствующій современнымъ научнымъ требованіямъ, и сдёлать некоторыя его приложенія къ важнейшимъ вопросамъ политическихъ наукъ.

Мы начнемь съ основного вопроса государственной теоріи, съ вопроса объ образованіи государствъ и обществъ, т.-е. съ изслѣдованія тѣхъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ установляются общественныя связи, развиваются формы обществъ и образуется существенный элементъ политическаго общества—власть государственная. Эта исторія образованія общества будеть вмѣстѣ съ тѣмъ и изслѣдованіемъ его "основаній", равно вавъ и основаній власти.

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 106 и прим. на IV-й стр. Предисловія.

Методъ, которому мы намърены слъдовать, въ значительной степени выясненъ въ предыдущихъ главахъ. Изъ нихъ можно видъть, какъ мы смотримъ на задачу науки. Здъсь можно еще привести замъчательныя слова Прудона, на котораго часто ссылаются, какъ на вождя "разрушителей"; сошлемся на него, какъ на человъка науки.

"Наука, говорить онь, есть систематическое и освъщенное разумомъ познание того, что есть.

"Прилагая это основное понятіе къ обществу, мы скажемъ: общественная наука есть систематическое и освъщенное разумомъ познаніе не того, чъмъ общество было, не того, чъмъ оно будетъ, но что оно есть во всей его живни, т. е. во всей совокупности его послюдовательных явленій: потому что только здысь можетъ быть разумъ и система. Общественная наука должна обнимать человъческій порядокъ, не въ томъ или другомъ періодъ его существованія, не въ нѣкоторыхъ только его элементахъ, но во всъхъ его принципахъ и цълостности (интегральности) его бытія—такъ, какъ будто развитіе общества (évolution), разлитое во времени и пространствъ, было вдругъ собрано и запечатлъно въ картинъ, которая, показывая разрядъ (série) возрастовъ и послъдовательность явленій, раскрывала бы ихъ связь и единство.

Такова должна быть наука о всякой *живой и прогрессивной* дъйствительности; такова несомнънно наука общественная<sup>и 1</sup>).

Въ глазахъ Прудона разумъ имъетъ, слъдовательно, въ наукахъ общественныхъ то же вначеніе, какъ и въ опытныхъ наукахъ, орудія выясненія законовъ и системы существующаго; авторъ Экономическихъ противортий говоритъ въ сущности то же, что основатель реальной философіи—Бэконъ.

"Человъкъ, истолкователь и слуга природы, расширяетъ свои повнанія и свое дъйствіе только по мъръ того, какъ онъ открываетъ естественный порядокъ вещей чрезъ наблюденіе или размышленіе; онъ не внастъ и не можеть ничего больше внать...

Природу можно побъдить, только повинуясь ей" 2).

Правда, Прудонъ, особенно въ Системъ экономическихъ противортий, усвоилъ себъ діалектическій методъ Гегеля. Но не надо забывать, во-первыхъ, что и въ ученіи Гегеля философія есть познаніе существующаго; не даромъ упрекали его (не понимая) за извъстный афоризмъ, что "все существующее разумно, и все разумное существуетъ" 3). Во-вторыхъ, Прудонъ сдълалъ изъ этой діалектики совершенно другое употребленіе, чъмъ Гегель. Въ ученіи послъдняго, "понятія" были не только орудіемъ познанія и системы, но причиною и источникомъ бытія вещей.

Въ глазахъ Прудона, мы повнаемъ чрезъ понятія дъйствительно существующія явленія, развивающіяся по моментамъ діалектическаго процесса, т. е. по извъстному закону раскрытія и примиренія противоръчій.

Эта послѣдняя формула теперь несостоятельна, потому что она нуждается въ предварительномъ доказательствѣ тождества законовъ мышленія и законовъ бытія, т.-е. логическихъ законовъ развитія понятій и законовъ развитія органическихъ существъ, что, какъ извѣстно, опровергается всѣми данными опытныхъ наукъ. Кромѣ того, еще необходимо доказать, что законы развитія

<sup>1)</sup> Système des contradictions économiques. Т. I, стр. 43, третьяго изданія.

<sup>2)</sup> Novum organon. I. I—III.

<sup>3)</sup> Разъясненіе этой формулы см. въ моемъ этюдё о политической философіи Гегеля, пом'єщенномъ въ *Журн. Мин. Народн. Просепиц.* за іюль 1870 г.

мысли и понятій формулируются въ діалектическомъ процессъ, противъ чего такъ же стала бы возражать современная логика и психологія. Но, несмотря на все это и даже именно потому, взглядъ Прудона на характеръ и задачу общественныхъ наукъ остается въренъ.

Наука объ обществъ и политической формъ должна познать, что они есть не въ отвлеченномъ понятіи, абсолютномъ и неподвижномъ, но во всей совокупности ихъ видоизмъняющихся жизненныхъ явленій.

Это познаніе и будеть задачей предлагаемаго труда. Мы сознаемъ, конечно, что подобная задача превышаетъ средства единичныхъ усилій, и что, слѣдовательно, научная критика раскроетъ много несовершенствъ въ предполагаемой книгѣ. Но, во-первыхъ, наша задача ограничивается, на первый разъ, установленіемъ новой точки зрпнія на предметъ и новаго метода его изслѣдованія. Затѣмъ, если примѣненіе этого метода къ подробностямъ вопроса, совокунность частныхъ доказательствъ не будуть во всемъ удовлетворительны, то, мы приведемъ на память слова Ог. Конта: "то, что не можетъ быть выполнено единичнымъ умомъ и въ теченіе одной жизни, то можетъ быть предложено просто и ясно".

Если этотъ "привывъ" найдетъ сочувствие въ зарождающихся научных силахъ Россіи, цель наша будетъ достигнута".

#### II 1).

Выписка изъ протокола чрезвычайнаго Общаго собранія Императорскаго Общества для содъйствія Русскому Торговому Мореходству 4 апръля 1878 г.

Членъ общества, профессоръ государственнаго права С.-Петербургскаго Университета А. Д. Градовскій, обратился къ собранію со слідующею річью:

"Мм. Гг.! Мы сошлись здась въ тяжелую и торжественную минуту. Торжественную потому, что никогда еще Россія не подходила такъ близко въ разръшенію въковой тяжбы славянства съ Турціей. Тяжкую по той причинъ, что некоторыя постороннія державы напрягають всё усилія, чтобъ лишить Россію результатовъ войны, добытыхъ драгодінною кровью нашихъ героевъвоиновъ, потерею столькихъ денегъ! Тяжкою и потому еще, что Россія, послѣ такихъ гигантскихъ усилій, въ настоящее время находится въ полной неизвъстности, добьется ли она признанія предложенныхъ ею мирныхъ условій! До сихъ поръ еще, какъ извъстно, не ръшенъ вопросъ: миръ или новая война? Въ такую-то страдную минуту, русское общество обязано помнить, что починъ уступокъ долженъ идти не отъ насъ! Пусть другіе сделають ихъ, а не девяностомилліонный русскій народъ! Такая мысль должна быть въ сознаніи каждаго, должна одушевлять всехъ! Воть причина, почему и наше скромное общество, предназначенное для преследованія мирныхъ целей, решается сделать воззваніе къ русскому народу, воззваніе, имфющее въ виду цёли военныя. Почему же именно оно должно было сделать такое воззвание? Да потому, что дъятельность его находится въ прямой связи съ тъмъ средствомъ, которое одно можеть быть страшнымь для главнаго и самаго опаснаго противника Россіи-

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 583 и Предисловіе, стр. VI.

для Англіи, которая только въ одномъ мор'в и уязвима. Но и на мор'в она уязвима съ одной стороны, и не болбе. Ни одна изъ морскихъ державъ не можеть бороться съ ея военнымъ флотомъ. Темъ мене можеть бороться съ нимъ Россія, далеко не располагающая достаточными для этой цёли средствами. Итакъ, Англія можеть быть уяввлена только со стороны ея торговаго флота. Въ тоть моменть, когда выйдуть въ море ходкіе русскіе крейсеры, когда англійскія торговыя суда вмісто того, чтобъ увеличить національныя богатства Великобританніи, будуть попадать въ руки русскихъ моряковъ, Англія почувствуеть, что рядомь съ пресловутыми и вездъсущими британскими интересами существують интересы и другихъ державъ, также имфющіе права на вниманіе и уваженіе, и тогда тѣ же самые голоса англійскихъ торговцевъ и промышленниковъ, которые такъ рьяно поддерживають теперь воинственную политику Биконсфильда, эти самые голоса еще ревностиве возопіють о сохраненіи мира. Что это именно такъ, не нначе, лучшимъ доказательствомъ служить мизніе объ этомъ самихъ англичанъ. (Здёсь, въ подтвержденіе своихъ словь, ораторь приводить пространное мнение объ этомъ предметь Линдслея). Для того, чтобъ нанести серьезный, действительный ущербъ англійской торговль, надо снарядить массу крейсеровь, а на это потребны колоссальныя средства. Откажеть ли намъ въ нихъ русскій народъ? Откажеть ли онъ въ нихъ въ виду борьбы съ исконнымъ врагомъ своимъ, который только, повторяемъ, на морѣ и уязвимъ? Конечно, нѣтъ! Добывъ сильное, дѣйствительное средство для борьбы съ Англіей, мы должны поставить вопросъ: законны ли, однако, эти средства? Русскій челов'я привыкъ раздумывать о средствахъ къ достижению цели, даже и въ борьбе съ врагомъ. Итакъ, законны ли, нравственны ли эти средства? Парижская декларація, такъ сильно наложивъ руку на крейсерство, ослабила тъ средства, которыя имъла Европа для борьбы съ Англіей. Но послушайте, однако, какъ смотрелъ на этотъ вопросъ самъ тордъ Пальмерстонъ. З февраля 1860 года онъ разсуждалъ такъ: "Существованіе Англіи зависить оть ея морского преобладанія, а отсюда слідуеть, что она не можеть отказаться оть права захватывать корабли чужихъ державъ я брать въ павнъ ихъ экипажи. Война, говориль онъ, конечно, страшное быдствіе, но самосохраненіе требуеть иногда ея веденія, и держава, находящаяся въ положении Англии, не можетъ отказаться ни отъ какого средства ослабить своего противника на морф. Матросы, которыхъ Англія не брала бы въ плфнъ на купеческихъ корабляхъ враждебной державы, стали бы служить на военныхъ корабляхъ ев. Притомъ, частная собственность не более уважается во время войны на сушь, какъ и въ войнъ морской. Армія во враждебной странь береть все то, что ей нужно или что она хочеть, не обращая никакого вниманія на право собственности. Это, конечно, только частное мнівніе и не болве, но, ввдь, англичане поддерживають его и на практикв". Далве, почтенный ораторъ выяснить значение торговой политики Англіи и затемъ продолжаль: "итакъ, средство это законно для борьбы съ врагомъ потому, во-первыхъ, что оно признано за таковое и имъ самимъ. Законно оно, во-вторыхъ, и потому, что оно единственное въ нашемъ положении.

Разсмотръвъ затъмъ, будетъ ли предстоящая война поединкомъ между правительствами, и только, и отвергая такое положеніе, ораторъ справедливо указываетъ, что Англія думаетъ начать борьбу не противъ русскаго правичельства, не противъ формъ его, а противъ идей, возвъщенныхъ актомъ 12 апръля 1877 года, актомъ, освященнымъ волею народа и его симпатіями. Политика Англіи направлена противъ народныхъ интересовъ Балканскаго

полуострова и самой Россіи. Государственная Россія, доставивъ своему правительству крейсеровъ, можетъ нанести ущербъ торгово-морскимъ интересамъ Англіи.

"То, что предлагается "Обществомъ мореходства", вполнъ нравственно, законно и человъчно. Оно нравственно и законно, ибо предлагается учреждение крейсерства, иначе-морского ополченія, снаряженіе и предводительствованіе которымъ поручено будетъ доблестнымъ, беззавѣтно храбрымъ и честнымъ русскимъ морякамъ. Оно человъчно, наконецъ, потому, что въ немъ въ сущности заключается единственное средство, если не предотвратить войну, то по крайней мере сократить ее, буде она начнется". Въ подтверждение послъдняго положенія, ораторъ снова указаль на великое значеніе крейсеровъ въ войнъ съ такою державою, какъ Англія, торговля которой по преимуществу морская. Высказавъ все это, г. Градовскій остановился и на вопросъ, что дълать съ крейсерами въ случат, если сборъ на покупку ихъ будетъ сдъланъ уже, а самой войны, а стало быть и надобности въ нихъ, не будетъ, на который и отвётиль, что въ такомъ случав деньги эти употреблены будуть на создание торговаго флота. Пламеннымъ привывомъ русскаго народа на энергическое, опредъленное выражение его води и силы закончиль ораторъ свою блестящую рвчь, и среди всеобщихъ поздравленій и рукопожатій сошель съ канедры.

Ръчь эта была много разъ прерываема и покрыта единодушными рукоплесканіями.

конепъ VI-го тома.



# важнъйшия опечатки.

| Страница. | Строка.   | Напечатано.           | Слъдуетъ.         |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 12        | 3 снизу   | Laferrifère           | Laferrière        |
| 126       | 12 "      | нравоученія           | правоученія       |
| 165       | 16 сверху | земнородные           | земнорожденные    |
| 165       | 20 "      | граджанскомъ          | гражданскомъ      |
| 167       | 15 снизу  | до настоящаго времени | совстви и донынт  |
| 167       | 14 ,      | не имъли              | не имъли возраста |
| • 167     | 6         | прошедшее             | протекшее         |
| 528       | 22 "      | . безпощадно          | безпощадна,       |

## оглавленіе.

|                                                                                                                                                     | CTPAH.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Предисловіє къ VI тому                                                                                                                              | IIIVII  |
| ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.                                                                                                                                      |         |
| Статьи и публичныя лекціи о національномъ вопро                                                                                                     | сѣ.     |
| <ul> <li>I. Національный вопросъ въ исторіи и въ литературів</li> <li>Предисловів в постановка національнаго вопроса по отношенію его къ</li> </ul> | 3—6     |
| политикъ                                                                                                                                            |         |
| вопроса                                                                                                                                             |         |
| наго вопроса<br>" III. Разборъ нъкоторыхъ возраженій                                                                                                | 14- 18  |
| 2. Современныя воззрънія на государство и національность                                                                                            |         |
| Глава I. Сомевнія раціонализма.                                                                                                                     | 28— 32  |
| " III. Вопросъ усложняется                                                                                                                          | 32— 37  |
| " III. Вопросъ усложняется                                                                                                                          | 37-40   |
| " 17. Образъ смерти                                                                                                                                 | 40 41   |
| " V. Предложеніе смерти ради будущей жизни.                                                                                                         | 42 - 46 |
|                                                                                                                                                     | 46 50   |
| " VII. Государство и народность                                                                                                                     |         |
| " VIII. Послъднее сомнъние                                                                                                                          |         |
| " ІХ. Теорія соглашенія и ся послідствія.                                                                                                           |         |
| " Х. Возвращение къ истории                                                                                                                         |         |
| " XI. Историческое рѣшеніе задачи                                                                                                                   | 71-88   |
| ключеніе                                                                                                                                            | 88-106  |
| 3. Возрожденіе Германіи и Фихте Старшій                                                                                                             | 107—159 |
| софія                                                                                                                                               | 107—124 |
| исторіи.                                                                                                                                            | 124-142 |
| " III. Рычи къ Германскому народу                                                                                                                   | 143—159 |

| CTPAH.                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Гервые Славянофилы                                                                                                                                                                                              |
| Лекція І. Два врага                                                                                                                                                                                                |
| " II. Протестъ                                                                                                                                                                                                     |
| " III. Орудія борьбы                                                                                                                                                                                               |
| " IV. Орудія борьбы (окончаніе) 207—224                                                                                                                                                                            |
| II. Національный вопросъ                                                                                                                                                                                           |
| 1'дава I                                                                                                                                                                                                           |
| " II                                                                                                                                                                                                               |
| " III                                                                                                                                                                                                              |
| ТП Старов и поров отвраной и перед                                                                                                                                                                                 |
| IV. Прошедшее и настоящее       273—308         Глава І. 1856 и 1879 годы       273—280         " II. Россія и Европа       280—289         " III. Переломъ       289—293         " IV. Новая Россія       293—301 |
| Глава I. 1856 и 1879 годы                                                                                                                                                                                          |
| " II. Россія и Европа                                                                                                                                                                                              |
| " III. Переломъ                                                                                                                                                                                                    |
| " IV. Новая Россія                                                                                                                                                                                                 |
| " V. Злоба дня                                                                                                                                                                                                     |
| V. Съмя илевелъ                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                    |
| VI. <b>Надежды и разочарованія</b>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                    |
| " III O                                                                                                                                                                                                            |
| " III. Одинъ изъ опытовъ самоуправленія 327—336                                                                                                                                                                    |
| " IV. Наканунѣ реформъ                                                                                                                                                                                             |
| " V. Наслъдственный порокъ                                                                                                                                                                                         |
| VII. Реформы и народность                                                                                                                                                                                          |
| Глава I. Магометовъ гробъ                                                                                                                                                                                          |
| "П. На землю! П. На землю! П. П. В.                                                                                                                                            |
| VIII. Мечты и дъйствительность (По поводу рази О. М. Достоев-                                                                                                                                                      |
| скаго)                                                                                                                                                                                                             |
| 1X; Тревожным вопросъ                                                                                                                                                                                              |
| Х. Либерализмъ и западничество                                                                                                                                                                                     |
| XI. Не архитектуры, а жизни (По поводу метній газеты Русь). 401—411<br>XII. Славянофильская теорія государства (Письмо въ редакцію). 412—423                                                                       |
| XIII. По поводу одного предисловія. Н. Страховъ. Борьба съ За-                                                                                                                                                     |
| иадомъ въ нашей литературъ. Спб. 1882 г                                                                                                                                                                            |
| XIV. Мечтанія самобытника                                                                                                                                                                                          |
| XV. О пессимизмъ (Изъ разсужденій самобытника)                                                                                                                                                                     |
| Tit. O notonimism (Hob puotysigonis controllingo)                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                    |
| ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                    |
| Славянскій вопросъ и война 1877 года.                                                                                                                                                                              |
| I. Вившняя политика Россін въ 1875 году                                                                                                                                                                            |
| II. За славянъ (къ русскому обществу).                                                                                                                                                                             |
| III. Единоборство на Балканскомъ полуостровъ                                                                                                                                                                       |
| IV. Россія и славяне                                                                                                                                                                                               |
| V. Нъчто о миръ                                                                                                                                                                                                    |
| VI. Письмо къ г-ну Дизраэли, первому министру е. в. королевы                                                                                                                                                       |
| Великобританнін и императрицы Индіп                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                | . CTPAH. |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| VII. Объ общественномъ мивнін                                  | 493-497  |
| · VIII. Алексъй Григорьевичъ Ерошенко (Некрологъ)              | 498-500  |
| IX. По поводу полемики съ нѣмецкою печатью. (Письмо къ ре-     |          |
| дактору)                                                       | 501-506  |
| Х. Политическое обозрвніе                                      | 507-510  |
| XI. Черняевскій вопрось                                        | 511-517  |
| XII. Костантинопольская конференція                            | 518-525  |
| XIII. Задача современной войны                                 | 526-531  |
| XIV. Война и ея значеніе для Россіи                            | 532-536  |
| XIV. Война и ея значеніе для Россіи                            | 537-546  |
| XVI. Прибытіе Государя Императора въ Петербургъ                | 547-550  |
| XVII. Utoru 1877 roga                                          | 551-556  |
| XVIII. Миръ съ Турціей                                         | 557—561  |
| XIX. Роковая минута                                            | 562-567  |
| «XX. Что делать съ Англіей?                                    | 568-572  |
| XXI. Что же дальше?                                            | 573-578  |
| XXII. Условія народной войны                                   | 579-582  |
| XXIII. Отрывокъ, относящійся къ річи, произнесенной на чрезвы- |          |
| чайномъ собраніи Императорскаго Общества для содій-            |          |
| ствія русскому торговому мореходству, 4 апрёля 1878 г          | 583—586  |
| XXIV. Внутреннее противоръчіе Берлинскаго конгресса            |          |
| XXV. Насиліе Берлинскаго понгресса                             | 591-593  |
| XXVI. Письмо къ Высокопреосвященному Миханлу, Архіепископу     |          |
| Вълградскому, Митрополиту Сербскому                            |          |
| 1 1 V 1 V                                                      |          |
|                                                                |          |
| отдълъ третій.                                                 |          |
| отдылы тимин.                                                  |          |
| Цольскій вопросъ.                                              |          |
| І. Письмо въ И. С. П. по поводу польскаго вопроса              | 602 605  |
| И. По поводу польскаго легіона въ Турцін                       |          |
|                                                                |          |
| III. Польскій вопросъ. Отвіть на письмо эмигранта              |          |
| IV. Письмо къ Н. И. Костомарову                                | 619—626  |
| Прихомунга                                                     | 607 694  |
| Приложения                                                     | 627631   |
| Опечатки                                                       | 632      |

4, 236.



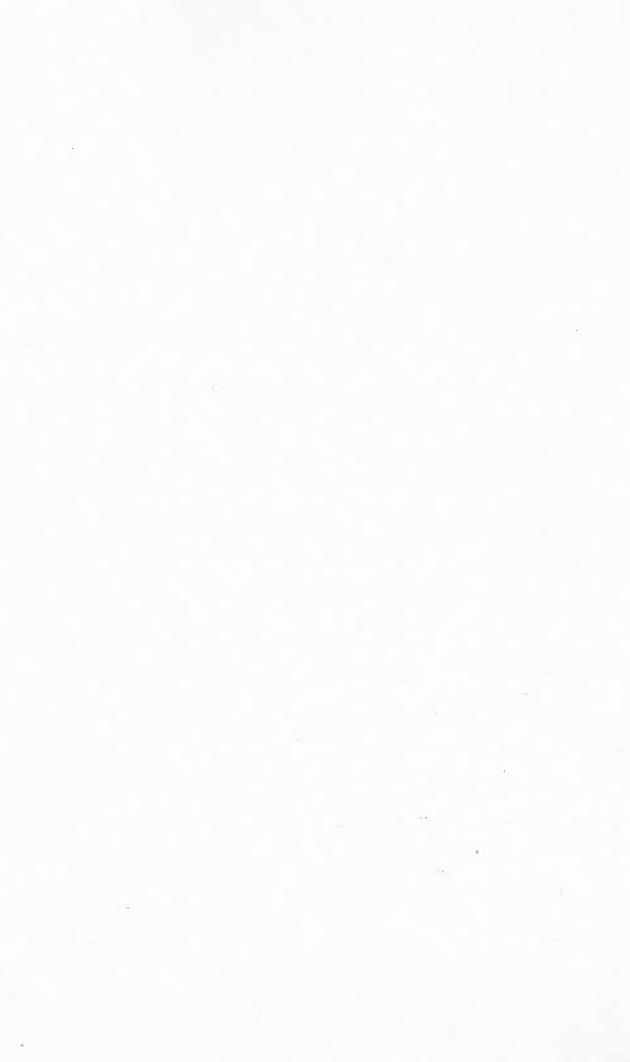



